

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
   Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



1847 1843 AK N16753.



STANFORD-VNIVERSITY-LIBRARY

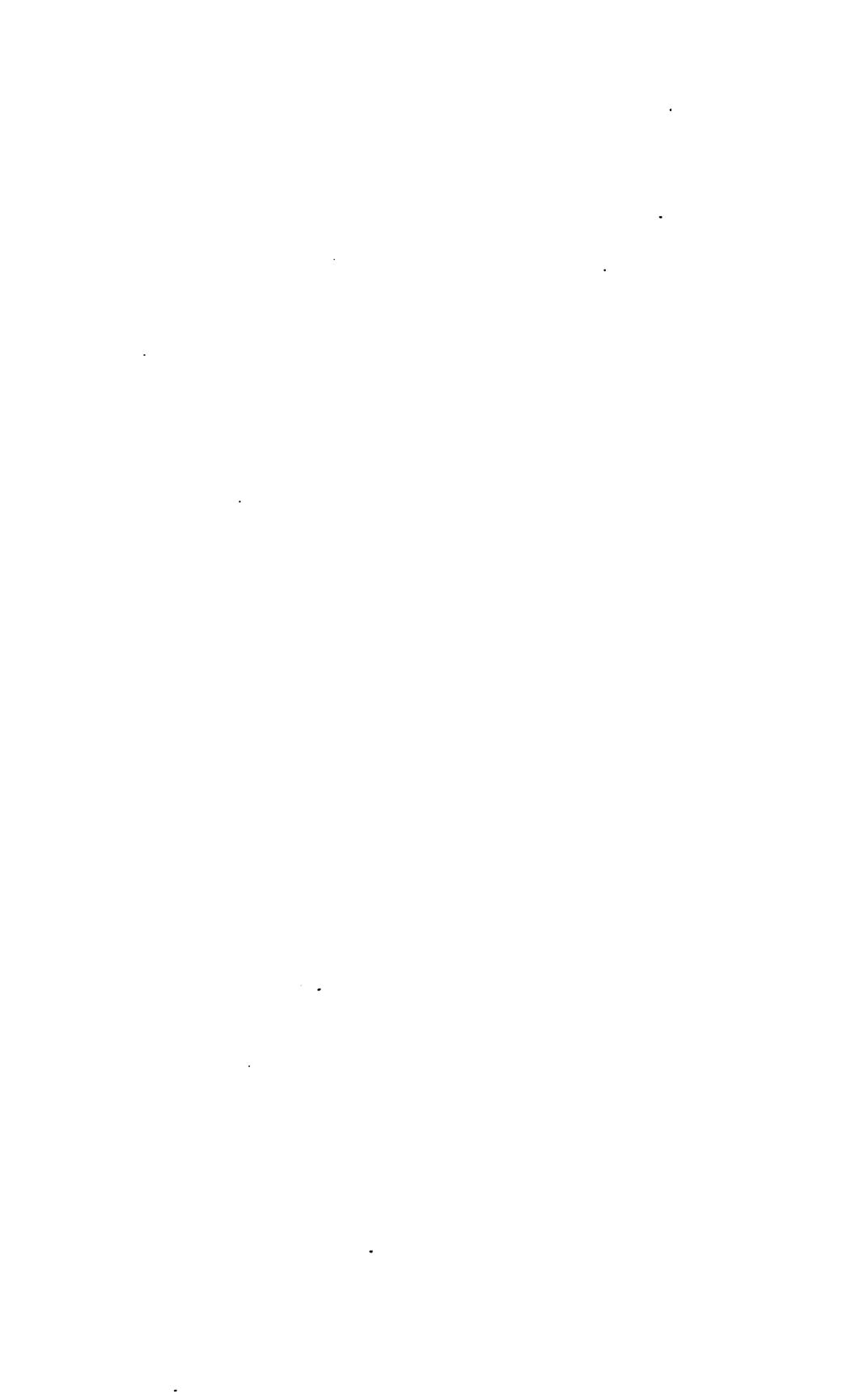

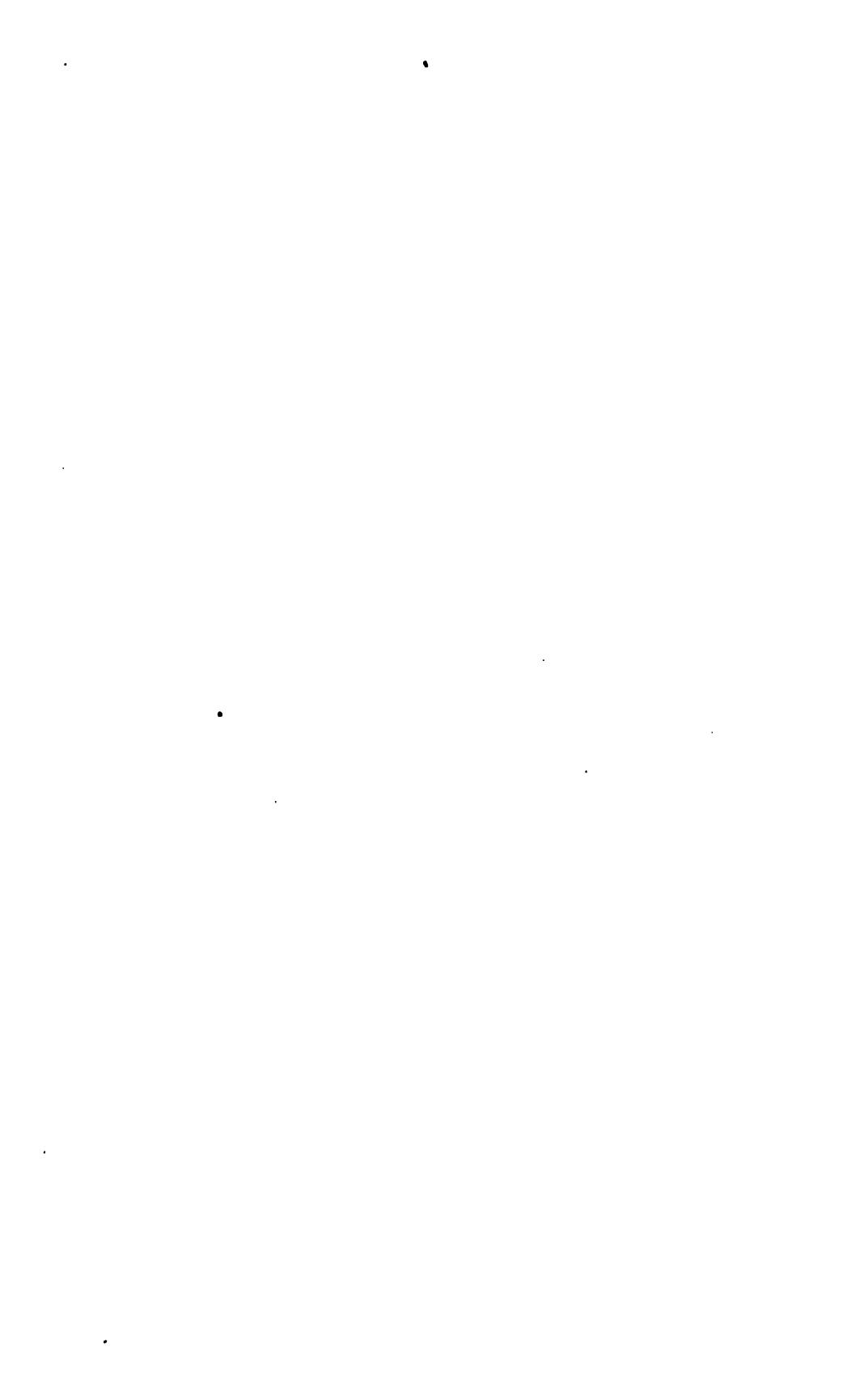



## ЕЖЕМФСЯЧНОЕ

## NCTOPHYECKOE H3DAHIE.

1871 г.

### приложение:

ЗАПИСКИ

## АНДРЕЯ ТИМОФЕЕВИЧА БОЛОТОВА.

TOM'S BTOPOIL

части VIII-XIV.



Печатия В. И. Роловина, Влацичірская, № 15. 1871. 

# жизнь и приключенія

# AHAPEN 5000TOBA

описанныя самимъ имъ

## для своихъ потомковъ.

1738-1793.

TOMB BTOPOIL



C.-NETEPBYPT%



Печатия



В. Головина



Владиміровая, д. № 15.

1871.



## жизнь и приключенія андрея болото

описанныя самимъ имъ для своихъ потомковъ.

часть VIII.

1760 — 1761.

(соч. 1800, переп. 1801 г.).

## ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ МОЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖВЫ И ПРЕВЫВАНІЯ МОЕГО ВЪ КЕНИГСБЕРГЪ.

## Письмо 83-е \*).

Любезный пріятель! Въ последненъ вашемъ письмъ вы требуете отъ меня того, что хотълъ-было я и самъ сдълать, а именно, чтобъ описать вамъ такимъ же образомъ исторію прусской войны нашей и въ 1760 году, какъ описываль я вамъ ее относительно до 1759 года, и говорите, что вы довольны были-бъ, если-бъ пересказаль я вамь о томь хотя вкратцѣ; а мнѣ инако и сдълать не можно, ибо въ противномъ случат завело-бъ меня сіе въ великое пространство и удалило слишкомъ отъ собственной исторіи.

Итакъ, приступая къ сему делу, скажу вамъ, что между темъ какъ мы помянутымъ образомъ въ Кёнигсбергв въ мирв н въ тишинъ жили, и время свое провождали въ однъхъ забавахъ, утъхахъ и увеселеніяхъ разныхъ, а я занимался чтеніемъ, переводами и науками, война продолжалась въ Европв по прежнему, и пламень ея, воспылая съ начала весны, не преставаль горъть до самой глубокой осени и, къ несчастію человъческаго рода, не въ одномъ еще мъстъ, но во многихъ и разныхъ странахъ и областяхъ.

Въ последнемъ моемъ о сей войне пись-

<sup>¬</sup>) Ноабря 7 дня 1800 г.

Итакъ, весна застала всв воюющія державы готовыми опять драться и со изощренными паки другъ на друга мечами. Всв прусскія области окружены были со всвят сторонъ многочисленными и сильными непріятельскими арміями, и королю прусскому потребно было все его знаніе, проворство и искусство въ тому, чтобъ умъть оборонить себя и защитить земли

мѣкъ вамъ \*), разсказаль я уже, какія дъланы были повсюду страшныя приуготовленія. Всъ союзпыя державы хотъли въ кампанію сію напрячь вст силы свои къ преодолжнію наконедъ отгрызающагося отъ нихъ всячески короля прусскаго, и тъмъ паче, что казалось, будто бы счастіе за нъсколько времени обратилось къ нему спиною, и онъ съ самаго того времени, какъ въ минувшій годъ мы его сперва подъ Пальциго мъ, а потомъ подъ Франкфуртомъ поколотили, терпълъ несчастье за несчастьемъ и всюду неудачи; а сей готовился паки отъ всъхъ враговъ своихъ отътдаться и недовесть себя до погибели совершенной. Такимъ же образомъ разсказаль я вамъ тогда-жъ н о томъ, какіе разные планы дізланы были для сей кампаніи и который изъ нихъ принять и почтень за лучшій.

<sup>\*)</sup> Ba VII части № 79.

свои отъ толь многихъ непріятелей. Со стороны нашей готовилась надвинуть на него, какъ стращая и темная громовая туча, огромнай наша армія. Со стороны Шлезін готовнися впасть въ его земин славный и искусный цесарскій генералъ Лаудонъ, съ многочисленнымъ и сильный корпусомъ. Въ Саксонін стояла противъ его главная и многочисленная цесарская армія и самъ главный и хитрый ея командиръ графъ Даунъ. Тамъ, далье, угрожала его имперская армія и владътельный герцогъ Виртенбергскій съ особымъ корпусомъ, а съ стороны отъ Рейна, многочисленная и сильная французская армія, а сзади и отъ съвера озабочивали его по прежнему шведы, а навонецъ со стороны Пруссін, Помераніи и Данцига опять мы, готовившіеся въ сіе лъто уже порядочно и съ моря и съ сухого пути осадить приморскую его крипость Кольбергь и снаряжающіе въ тому многочисленный флотъ, со множествомъ транспортныхъ судовъ для перевоза сухопутнаго войска. Словомъ, со встхъ сторонъ восходили тучи грозныя и готовились нагрянуть на прусскія области, съ тъмъ вящею надеждою о хорошемъ успъхъ, что король прусскій всъми предследовавшими кампавіями и многочисленными уронами ослабленъ былъ уже очень много, и въ сей годъ не въ состоянін уже быль выставить противъ непріятелей вездѣ многочисленныя и такія же хорошія войски, какія были у него прежде. И какъ бъда и опасность не съ одной, а съ разныхъ сторонъ ему угрожала, то принужденъ былъ и последніе остатки войскъ своихъ разделить на разные, хотя небольшіе куски и выставить оные противъ помянутыхъ многочисленныхъ армій. Итакъ, противъ насъ поставиль онь брата своего принца Гейнриха, съ нарочитымъ корпусомъ; противъ Лаудона, въ Шлезін, поставиль генерала Фукета, съ небольшимъ корпусомъ; противъ Дауна и главной цесарской арміи сталь самь съ лучшими и отборивйшими своими войсками, а противъ имперцовъ и французовъ поручено было защищаться

принцу Фердинанду Брауншвейгскому, а въ Помераніи, противъ шведовъ и насъ поручено было генералу Вернеру съ небольшимъ числомъ войска отгрызаться.

Вся Европа думала и не сомнъвалась почти, что въ лъто сіе всей войнъ конецъ будеть, и что король прусскій никакт не въ состояніи будеть преобороть такія, со всъхъ сторонъ противъ его усилія. Н если-бъ союзники были-бъ единодушнъе и согласнъе, если-бъ поменьше между собою переписывались, пересылались и всъ переписки и пересылки сін поменьше соединены были съ разными интригами и обманами, если-бъ поменьше они выдумывали разныхъ военнымъ действіямъ тявінадью и поменьше делали объщанісять другь другу помогать, если-бъ не надаялись они сихъ взаимныхъ другъ отъ друга вспоможеній и подкрипленій, а вст бы попіли сами собою прямо и со встахъ сторонъ вдругъ на короля прусскаго, то можеть быть и действительно-бъ ему не устоять, но онъ бы паль подъ симъ бременемъ и погибъ. Но судьбъ видно угодно было, чтобъ быть совсемь не тому, что многіе думали и чего многіе ожидали, а совствъ тому противному, и потому и надобно было произойтить разнымъ несогласіямъ, обманамъ, интригамъ, своенравіямъ и упрямствамъ, и прочимъ тому подобнымъ действіямъ страстей разныхъ н быть причиною тому, что и сіе лето пропало почти ни за что. И хотя въ теченін и онаго людей переморено и перебито множество, крови и слезъ пролиты цвим рвки, домовъ разорено и честныхъ и добрыхъ людей по міру пущено многія тысячи, но всёмъ темъ ничего не сдълано, но при концъ кампаніи остались почти всв при прежнихъ своихъ мъстахъ и король прусскій не только благополучно отъ всёхъ отгрызся. но получиль еще на концв ивкоторыя выгоды.

Кампанія началась и въ сіе лѣто очень рано, и открыль ее Ла удонъ нападеніемъ на Шлезію и на стоящаго тамъ противъ его генерала Фукета; и сіе учинено съ толикимъ счастіемъ и успѣхомъ, что помянутый прусскій генераль не только

своимъ взять въ полонъ. А вскоръ послъ того получена въ Шлезіи цесарцами и другая выгода и взята славная и кръпкая прусская кръпость Глацъ, чего никто не ожидалъ, а всего меньше король прусскій.

Лаудовъ, которому вельно было дождаться напередъ пришествія къ прусскимъ границамъ нашей (арміи) и тогда уже, а не прежде, начинать свои действія, и который соскучивши дожидаясь насъ тщетно до самаго мая, симъ деломъ поспъшиль; и получивъ сію удачу, восхотълъ-было и далъе еще счастіемъ свониъ воспользоваться и до прибытія еще нашей армін взять и самый главный шлезскій городъ Бреславль. Но какъ сіе не такъ скоро и легко ему одному можно было сделать, какъ онъ думаль, то и принуждень быль оть сей крыпости отойтить со стыдомъ и разстроиль самымъ тъмъ все дело.

Принудило его къ тому пришествіе принца Гейнриха, который, стоючи противъ насъ и видя армію нашу поворачивающуюся очень лениво и неповоротливо и далеко не такъ къ Бреславлю поситыванею, какъ надлежало: оставивъ нась однихъ шествовать по волф тихими стопами, полетвлъ съ ворцусомъ своимъ для освобожденія Бреславля отъ осады. А какъ въ самое тоже время дошелъ до Лаудона слухъ, что и самъ король съ армією своею туда же шель и уже приближался, то, какъ ни старался онъ принудить городъ к .. сдачт и вакъ ни угрожаль бомбандиров нісмъ и устрашиваніями воменданта. что, буде не сдастъ города, то не пощадится ни одинъ ребеновъ въ брюхъ; но сей, давъ славный тоть отвёть, что ни онь не брюхать, ни солдаты его, не склонился никакъ на сдачу города и принудиль темь Лаудона, недождавшись армін нашей, приближающейся уже въ городу, оставить осаду и ретироваться въ горы. А сіе и произведо, что походъ и нашей арміи и все поспъщение оной сдълалось тщетно и она принуждена была остановиться на томъ мъстъ, гдъ извъстіе о томъ ее застало, и въ разсужденіи пропитанія своего пришла въ великое нестроеніе, ибо вся надежда была на великіе и огромные прусскіе магазины въ Бреславлъ, которыми цесарцы овладъть и ими нашу армію прокормить надъялись.

Между темъ, какъ сіе происходило въ этомъ краю, то въ другомъ, а именно Саксоніи, происходила другая потѣха. Тамъ Даунъ и король прусскій долгое время стояли другъ противъ друга, и старались только одинъ другого перехитрить и обманывать. Первому не хотълось никакъ допустить короля прусскаго соединиться съ братомъ его, принцомъ Гейнрикомъ, а самому урваться и поспъшить къ Лаудону, дабы, соединившись съ нимъ и съ нашею арміею, ударить уже вдругь на короля; а сему хотвлось недопустить Дауна до сего соединенія, и потому, какъ скоро онъ услышалъ, что сей, получивъ извъстіе о начальныхъ успъхахъ Лаудона, пошель къ нему на вспоможеніе, какъ для удержанія его вдругъ обратился назадъ и совсвиъ неожидаемымъ образомъ осадилъ саксонскій столичный, и цесардами тогда защищаемый, прекрасный и общирный городъ Дрездепъ, и, привезя изъ сосъдственныхъ своихъ областей тяжелую артиллерію, началь оной наижесточайшимь образомъ и такъ сильно разстреливать и бомбандировать, что въ одинъ день пущено въ оный 1400 бомбъ и ядеръ, отъ которыхъ сей прекрасный городъ толикое претерпъль разореніе, что и по нынѣ еще не можетъ отъ того совершенно поправиться и раны свои и до нынъ еще чувствуетъ. Вся Европа сожальла о бъдствін сего города и тімь паче, что всімь было извъстно, что осада сія предпріята была единственно для остановленія пошедшаго въ Шлезію Дауна и что въ самомъ городъ не было королю нималой нужды. Но ему и удалось самымъ темъ перехитрить Дауна, ибо какъ скоро до сего дошель слухъ о сей осадъ и такомъ разореніи города, то вернулся онъ назадъ для защищенія и освобожденія города отъ осады, что въ непродолжительное время и произвелъ, и принудилъ короля такимъ же образомъ со стыдомъ оставить осаду Дрездена, какъ Лаудонъ оставилъ осаду Бреславля.

По окончанія сего неудачнаго предприятія, которое было последнее изъ несчастныхъ, оборотился король прусскій къ Шлезіи и пошелъ прямо къ намъ, нбо слухъ до него дошелъ, что наша армія находилась уже въ самомъ сердцѣ любезной его Шлезіи и за милю только отъ Бреславля, почему и хотълъ онъ всячески поспъшить и, соединившись съ принцомъ Гейнрихомъ во что-бъ ни стало, ударить на насъ всею силою. Но не успъль онъ въ сей славный и дальній походъ выступить, какъ Даунъ въ тотъ же часъ отправился въ следъ за нимъ и, догнавъ, пошелъ съ нимъ рядомъ, делая ему въ шествін возможнайшія препятствія и затрудненія. И такъ шли объ армін въ такой близости другь къ другу рядомъ и такъ пеопереживая и неотставая другь отъ друга, что всякому, незнающему того, показалось бы, что это одна армія.

'Между тъмъ, нашему графу Салтыкову приходило съ арміею его фсть нечего, а какъ услышалъ онъ, что идетъ на него самъ король прусскій, и что Даунъ идетъ, хотя съ нимъ рядомъ, но ничего не дълаетъ и къ баталіи его не принуждаеть, быль темь крайне недоволенъ и говорилъ, что когда невоспрепятствовали цесарцы ему перейтить чрезържи Эльбу, Шпре и Боберъ, то не помъшають ему перейтить и Одеръ, соединиться съ принцомъ Гейнрихомъ и напасть на него всею соединенною силою. "Королю, говориль онъ далье: стоить только сдылать марша два форсированныхъ и употребить обывновенныя свои хитрости, какъ онъ и явится предъ нами; но я прямо говорю, что, какъ скоро король перейдетъ чрезъ Одеръ, то въ тотъже часъ пойду я назадъ въ Польшу".

Таковыя угрозы принудили Дауна, для остановленія короля прусскаго, дать ему баталію и онъ, улуча такое время, что королю случилось стать дагеремъ въ одномъ мѣстѣ не очень выгодно, вознамѣрился напасть на него на разсвѣтѣ и атаковать вдругъ съ четырехъ сторонъ его дагерь. Самъ Даунъ хотѣлъ атаку вести спереди, Лесію назначено было атаковать правое, а Лаудону дѣвое крыло.

Вст распоряженія были къ тому уже сділаны въ тайнт и цесарцы такъ несумитьвались о хорошемъ успітк, что, хвастаясь, говорили уже, что король у нихъ теперь ровно какъ въ мітк, и имъ стонтъ только мітшокъ сей сжать и завязать; но, по особливому несчастію ихъ, король узналъ какъ о намітреніи ихъ, такъ и о самомъ помянутомъ хвастовстві, и самъ въ тотъ же день за ужиномъ, говоря, что цесарцы въ томъ и непогрітшають, однако онъ надітется сдітать въ семъ мітшь дыру, которую имъ трудно будетъ заштопарить.

А всходствіе того, тотчасъ по наступленіи ночи, и велівль онь сдівлать всъ приуготовленія къ баталіи и расположиль тотчась плань оной. Онь приказалъ въ лагеръ своемъ поддерживать обыкновенные огни и поджигать ихъ крестьянамъ, а гусарамъ, чрезъ каждыя четверть часа, кричать и пускать сигналы, дабы встить темъ сокрыть отъ непріятеля свой походъ и намфреніе; самъ тотчась со всею арміею вышедши изъ лагеря и отойдя въ удобнъйшее мъсто, построиль армію въ баталін и сталь, сидючи на барабанъ, спокойно дожидаться утра. Но что всего курьезнъе было, то точно такой же обманъ для скрытія **шествія своего употребили и цеса**рцы, и что симъ образомъ объ армін въ потемвахъ ночью шли къ тому месту, где судьбою назначено быть великому кровопролитію, другь о другь ничего не зная и не въдая.

Итакъ, не успъло начать разсвътать, какъ Лаудонъ, которому поручено было напасть на короля съ лъваго фланга съ тридцатью тысячами человъкъ войска, вдругъ усматриваетъ пруссаковъ тамъ

гдъ онъ ихъ всего меньше найтить думаль, и съ ужасомъ примъчаетъ, что предъ нимъ стоитъ вся королевская армія въ готовности къ сраженію, и которой вторая линія тотчась вступила съ нимъ въ бой и какъ пушечною пальбою сь батарей, такъ оружейнымъ огнемъ его встрътила. Лаудонъ, хотя и не оробъль въ семъ случав, но, постронвъ въ скорости весь корпусъ свой треугольникомъ, атаковалъ самъ пруссаковъ съ возможною храбростію; но какъ онъ былъ слишкомъ слабъ противъ оныхъ, то, по двучасномъ сраженіи и потерявъ до нѣсколька тысячь убитыми и въ полонъ попавшими, и оставивъ пруссакамъ въ добычу 23 знамя и 82 пушки, принуждень быль оставить место баталіи королю прусскому, и съ такимъ искусствомъ ретировался назадъ чрезъ рѣчку, тутъ случившуюся, что король прусскій расхвалиль самь сію ретираду и говориль, что онъ во всю войну не видаль ничего лучшаго противъ сего маневра Лаудонова, и что наилучшимъ днемъ жизни его есть тоть, въ который хотвлось ему разбить его.

Сраженіе сіе, бывшее 4-го августа, продолжалось хотя недолго и было хотя только съ одною частію цесарской арміи, но последствія нивло великія. Даунъ, котя атаковать поутру пруссаковъ, удивился, не нашедъ ни одного изъ нихъ въ прусскомъ лагеръ и не понималъ, куда они двансь и что объ пихъ подумать; но какъ разбитіе Лаудона сділалось извъстно, то сіе разстроило и смутило всъ его мысли и намфренія, и онъ въ скорости не зналь, что ему начать и делать. Что-жъ касается до короля, то онъ ни минуты почти не сталъ медлить, но, забравъ всвхъ раненыхъ и полоненныхъ, также и въ добычу полученныя пушки, пошель въ тоть же самый день далее къ Бреславлю и въ сторону нашей арміи, и дошедъ до Пархвица, по близости котораго мъста стояль тогда графъ Чернышовъ съ двадцатью тысячами россіянъ и прикрываль раку Одеръ.

Совствъ темъ, и несмотря на сію

побъду, находился король прусскій въ страшномъ положеніи. Всѣ провіантскія фуры были у него порожними и провіанта осталось не болѣе, какъ на одинъ день; но что того еще хуже, то въ скорости и взять его было негдѣ. Изъ ближайшихъ магазиновъ одинъ былъ въ Бре сла влѣ, а другой въ Швейдницѣ, но пройтить къ первому мѣшали ему мы, а особливо помянутый графъ Чернышовъ съ своимъ корпусомъ, а для прохода къ Швейдницу надлежало напередъ драться со всею соединенною австрійскою арміею и побѣдить оную, но что не могло еще быть достовѣрно.

Итакъ, при обстоятельствахъ сихъ, находился король въ великомъ смущеніи и не зналь что делать, но по счастію, мы нзбавили его сами скоро отъ сей напасти. Главнымъ командирамъ нашей арміи вздумалось что-то, безъ всякой особливой причины, перейтить назадъ чрезъ ръку Одеръ, и въ предлогъ къ тому говорили они, что, не получая пять сутовъ никакого извъстія о цесарцахъ, заключали, что они либо совствить разбиты, либо пресъчена съ ними совершенио коммуникація, а чрезъ сіе и очистили ему путь къ Бреславлю. Одинъ только Чернышовскій корпусъ находился за ріжою Одеромъ и дълалъ помъщательство, но и оный быль скоро удалень и король употребиль къ тому особливую житрость. Написано было подложное письмо будто . отъ короля къ принцу Гейнриху, въ которомъ увъдомлялъ онъ его о своей побъдъ надъ цесарцами и о намъреніи перейтить чрезъ ръку Одеръ для атакованія россіянъ, причемъ напоминалъ онъ ему о сдъланіи движенія, о которомъ у нихъ было условленось. Письмо сіе вручено было одному мужику и дано наставлепіе, какъ ему поступить, чтобъ русскіе его поймали и письмо сіе перехватили. Хитрость сія нифла успфхъ нанвожделъннъйшій. Черны шовъ не успыть прочесть сего письма, какъ перешелъ тотчасъ чрезъ рѣку Одеръ и высвободилъ чрезъ то короля изъ наиопасивншаго и такого положенія, въ какомъ онъ никогда

еще не находился; и король никогда такъ веселъ не бывалъ, какъ въ сей разъ. Онъ могъ уже тогда соединиться съ принцемъ Гейнрихомъ и предпринимать далѣе что ему было угодно; и съ сего времени пошло ему опять вездѣ счастіе.

Отступленіе нашей арміи произвело то, что и Даунъ, не имѣя уже надежды соединиться съ нею и боясь, чтобъ опъ и самъ не быль отрѣзанъ отъ Богеміи, за полезнѣйшее счелъ отступить назадъ и подвинуться къ горамъ. Король прусскій послѣдовалъ за нимъ по стопамъ и старался вездѣ и всячески ему вредить и войско его обезпокоивать, а симъ образомъ и проходили они другъ за другомъ весь сентябрь мѣсяцъ, и сраженія происходили только маленькія и ничего незначущія.

Между тъмъ какъ происходило сіе въ Шлезін, возгремфль военный огнь и въ Помераніи. Флоть нашь, подъ командою адмирала Мишукова и состоящій изъ двадцати семи военныхъ линейныхъ кораблей, фрегатовъ и бомбандирныхъ галіотовъ, въ мѣсяцѣ августѣ приплылъ подъ Кольбергъ и крипость сія осаждена была какъ имъ, такъ и пятнадцатью тысячами сухопутнаго войска; а къ натему флоту присоединилась еще и шведская эскадра, состоящая изъ шести линейныхъ кораблей и двухъ фрегатовъ. Генераль Демидовъ, привезшій восемь тысячь сухопутнаго войска на корабляхъ, высадивъ оное, соединился съ главнымъ корпусомъ, и осадивъ городъ сей съ трехъ сторонъ, началъ оный и съ моря и съ сухого пути бомбандировать и утфсиять оный встми возможными образами. Бомбандированіе сіе производ лось съ такимъ усиліемъ, что въ теченіе четырехъ дней брошено было въ него болъе семисотъ бомбъ, не считая каркасовъ иди зажигательныхъ ядръ. Но крепость сія была не такова слаба, чтобъ можно было ею овладать однимъ таковымъ бомбандированіемъ и немногимъ осаждающимъ войскомъ; и комендантъ прусскій оборонялся и въ сей вторичный разъ наимужественнъйшимъ образомъ и, несмотря

на все разореніе, производимое въ городъбомбами и ядрами, не сдавался никакъ, доколь не прибыль на сикурсь къ нему генераль Вернеръ съ пятью тысячами войска и не напаль совствы нечаянно на неожидавшихъ того совсемъ нашихъ россіянъ. Неожидаемость сего нападенія произвела толикій страхъ и ужасъ на осаждающихъ, что они, оставя пушки, палатки и весь багажъ, разбъжались врознь и чрезъ самое то сдълали и сіе вторичное покушение на Кольбергъ неудачнымъ и обратившимся къ крайнему стыду нашему. Самый флотъ, увидъвъ разбъжавшихся сухопутныхъ солдатъ и власно какъ опасаясь, чтобъ прусскіе гусары и ему чего не сдълали, заблагоразсудиль также осаду и бомбандированіе оставить и съ стыдомъ отплыть въ море.

Что-жъ касается до Вернера, то онъ, сдълавши туть свое дѣло, послужившее ему къ великой чести и славѣ, обратился потомъ къ шведской Помераніи и надълаль и тамъ еще множество дѣлъ, обратившихся во вредъ его непріятелямъ шведамъ.

Такимъ же образомъ посчастливилось королю прусскому и въ Саксоніи и тамъ, гдѣ нападалъ на области его герцогь Виртенбергскій съ своимъ и имперскимъ войскомъ. Сей сначала имѣлъ хорошій успѣхъ, захватилъ многія мѣста, принудилъ платить себѣ военную контрибуцію и выгналъ пруссаковъ изъ всей почти Саксоніи; но какъ дошло дѣло до сраженія съ пруссаками подъ командою генерала Гильзена, то былъ такъ несчастливъ, что потерялъ баталію и далъ себя побъдить пруссакамъ, а чрезъ нѣсколько времени потомъ, и еще разбитъ былъ принцемъ Цвейбрикскимъ.

Что-жъ касается до французской армін, подъ командою дюка де-Брогліо, то сія въ сей годъ была счастливѣе. Она, безъ всякаго большого сраженія, а единственными движеніями, принудила пруссаковъ выйттить за Рейнъ и оставить многіе города и провинціи во власти французовъ.

Симъ окончу я сіе письмо, достигшее

до своихъ предъловъ, а въ послъдующемъ за симъ разскажу вамъ достальное о военныхъ дъйствіяхъ, бывшихъ въ теченіи сего года. Я есмь и проч.

## Письмо 84-е

Любезный пріятель! Какъ въ предследующемъ моемъ письме не успель я вамъ пересказать всёхъ военныхъ произшествій, бывшихъ въ теченіи 1760-го года, то разскажу вамъ теперь прочія.

Изъ пересказаннаго вамъ тогда означается само собою, что какъ ни велики были со встать сторонь военныя приуготовленія и какъ жарко-было ни началась кампанія, однако вся она, противъ всякаго думанья и ожиданія, прошла въ однихъ только маршахъ и контра-маршахъ, въ хожденіяхъ непріятелей другъ за другомъ и въ примъчаніяхъ всъхъ взанмныхъ движеній. Три только осады, и всътри неудавшіяся, ознаменовали наиболве сіе лето, а именно: бреславская, дрезденская и вольбергская. Наконецъ окончилось уже и лъто, и приближающееся холодное и дурное время заставливало какъ цесарцевъ, такъ и россіянъ, помышлять и о зимнихъ своихъ квартирахъ. Для обоихъ главныхъ командировъ оныхъ была та мысль несносна, что они съ превелякими своими арміями ничего важнаго въ целое лето не сделали. Они стыдились даже самихъ себя. А какъ присовокупилось къ тому и столь невыгодное Дауново стояніе въ горахъ, что всякій подвозъ къ нему быль чрезвычайно отяготителенъ, впередъ же податься, за стояніемъ передъ нимъ и неотставаніемъ ни на пядень отъ него короля прусскаго, было ему никакъ не можно, - и другого не оставалось, какъ ретироваться въ Богемію; то стали выдумывать тогда всв способы, чвиъ бы отманить прочь короля оттуда и отвлечь въ другую сторону, и признали къ тому наилучшимъ средствомъ то, чтобъ нашему графу Салтыкову отправить отъ себя легкій корпусь прямо къ столичному прусскому городу Берлину и овладъть онымъ, и отъ сего-то произопла та славная берлинская экспедиція, о которой мнѣ вамъ разсказать осталось и которая падѣлала тогда такъ много шума во всемъ свѣтѣ, но послужила намъ не столько въ пользу и славу, сколько во вредъ и безчестье.

Преклонить къ предпріятію сему нашего упрямаго и своенравнаго графа Салтыкова, господину Дауну неинако, какъ великаго труда стоило, и онъ не прежде на то согласился, какъ получивъ объщаніе, чтобъ и цесарцы съ другой стороны послади-бъ туда такой же корпусъ. Итакъ, отъ сихъ отправленъ быль въ оную Ласси съ пятнадцатью тысячами австрійцевь, а отъ нась графъ Черны шовъ съ двадцатью тысячами. Самъ же графъ Салтыковъ прикрывать всю сію экспедицію издали, а графу Фермору поручено было, съ знатною частію армін, иттить въ следъ за нимъ, и какъ подкрѣплять всю экспедицію издали, такъ и дёлать наиглавнёйшія съ нею распоряженія.

У насъ, въ теченіе сего літа и около самаго сего времени въ особливости, какъ-то прославился бывшій совствы до того неизвъстнымъ, нъмчинъ, генералъмайоръ графъ Тотлебенъ, командовавшій тогда встии легкими войсками и приобратшій въ короткое время отъ нихъ и отъ всей армін себв любовь всеобщую. Всв были о храбрости, расторопности и счастін его такъ удостовърены, что надъялись на него, какъ на ангела, сосланнаго небесъ для храненія и защищенія армін нашей. Какъ сему пімчину случилось не только бывать, но и долгое время до того живать въ Берлин в, и ему какъ положение города сего, такъ и всъ обстоятельства въ немъ были коротко извъстны, то поручено было ему въ сей экспедиціи передовое, и вътрежь тысячахъ человъкъ состоящее войско, съ которымь онь и отправлень быль напередъ.

Послику главною целью при сей экспедиціи было полученіе превеликой въ Верлинь добычи, и оною, сколько съ одной стороны мы, а того еще более цесарцы прельщались, то походомъ симъ съ объихъ сторонъ делано было возможнейшее посив-

шеніе, такъ что и сами цесарцы шли во весь походъ, противъ обыкновенія своего, безъ разстаговъ и въ десять дней перешли до трехсотъ верстъ; но какъ много зависъло отъ того, кто войдетъ въ сей городъ прежде, то наши были въ семъ случат проворнте, и Тотлебенъ такъ посптиль, что, отправившись изъ Лейтена, что въ Шлезіи, въ шестой депь, а именно въ полдни 3-го октября, съ трехтысячнымъ своимъ изъ гренадеръ и драгунъ состоящимъ корпусомъ, явился предъ воротами города Берлина, и въ тотъ же часъ отправилъ въ оный трубача съ требованіемъ сдачи онаго.

Сей превеликій столичный королевскій городъ, не имъющій вокругь себя ни каменныхъ стфиъ, ни земляныхъ валовъ, и всего меньше сего посъщенія ожидавшій, имълъ въ себъ только 1,200 человъкъ гарнизоннаго войска, и потому къ оборонъ находился совсъмъ не въ состояніи. Комендантомъ въ ономъ быль самый тотъ же генералъ Роховъ, который, за два года предъ тамъ, ималь уже таковое-жъ посршение отр выстрійцевъ. Совсты тты, случившеся тогда въ Берлинв-старикъ фельдмаршалъ Левальдъ, раненый генераль Зейдлицъ и генералъ Кноплохъ присовътовали ему обороняться и были такъ усердны, что изъ единаго патріотизма взялись собственными особами защищать маленькіе шанцы, сдъланные предъ городскими воротами. Итакъ, всъ, кто только могъ, и самые инвалиды, и больные похватали оружіе и приготовились къ оборонъ. Тотлебенъ, получивъ отказъ, велълъ тотчасъ сдълать двъ батареи и стрълять по городу. Стръльба сія продолжалась съ двухъ часовъ пополудни по шестой часъ, и хотя брошено въ сіе время въ городъ до трехсотъ гаубичныхъ бомбъ и каркасовъ, изъ которыхъ иныя доставали даже до самаго королевскаго дворца, однако всемъ темъ не произведено никакого пожара и не сдълано вреда дальняго, кромъ поврежденія нѣсколькихъ домовъ и кровель па оныхъ. Въ вечеру же, въ 9 часовъ, началась опять жестокая стръльба и бомбандированіе, и 150 человівсь гренадерь приступали вы Галльскимы и Котбузскимы воротамы и маленькимы предыними окопамы и хотіли взять оные приступомы, но были каждый разысильнымы огнемы изы ружей отбиваемы. Все сіе продолжилось за полночь; послів чего, и во все 4-е число стояли спокойно, а между тімы, сего числа подоситль вы Берлину на помощь прусскій генераль принцы Евгеній Виртенбергскій съ 5,000-ми бывшаго вы Помераніи войска и, оправившись, атаковаль тотчась маленькій Тотлебеновы корпусы и принудиль его отойтить ніступанью даліве до Копеника.

Тутъ является потомъ графъ Чернышовъ со всемъ своимъ достальнымъ корпусомъ и соединяется съ Тотлебеномъ. Сей генераль, услышавь о дълаемомъ сопротивленіи, хотфлъ-было уже иттить назадъ, и преклонить его къ тому, чтобъ иттить къ Берлину, стоило великаго труда находпвшемуся при немъ французскому коммисіонеру, маркизу Монталамберту. Но какъ сему удалось наконецъ его къ тому уговорить, тогда оба они съ генераломъ Тотлебеномъ пошли впередъ, а пруссаки, увидъвъ сіе, начали тотчасъ подаваться назадъ. Между темъ, подоспель и въ городъ другой еще прусскій корпусь, состоящій изъ 28-ми баталіоповъ и находившійся подъ командою генерала Гильзе на, и пруссаки въ городъ сдълались такъ сильны, что могли оборонить ворота городскія. И еслибъ подержались они хотя нъсколько сутокъ, то спасся бы Берлинъ, ибо король самъ летълъ уже къ нему на вспоможеніе, и у нашихъ, равно какъ и у цесарцевъ положено уже было въ военномъ совътъ иттить назадъ. Но, по счастію нашему, прусскіе начальники поиспужались приближающейся къ тамошнимъ предъламъ и уже до Франкфурта, что на Одеръ, дошедшей нашей армін, и генерала Панина, идущаго съ нарочитымъ корпусомъ для подкрепленія чернышевскаго и не надвялись съ 14-ю тысячами человъкъ прусскаго войска въ состояніи быть оборонить отверстый со всъхъ сторонъ городъ, -- и опасаясь подвергнуть его отъ бомбандированія разоренію, а въ случав взятья приступомъ грабежу, заблагоразсудили со всёмъ войскомъ своимъ ретироваться въ крепость Шпандау, а городъ оставить на произволъ судьбе своей.

Сія судьба его не такъ была жестока, какъ того думать и ожидать бы надлежало. Городъ, по отшестви прусских войскъ, выслаль тотчась депутатовь и сдался немедленно Тотлебену на договоръ, который поступиль въ семъ случай далеко не такъ, какъ бы ожидать надлежало; но нашедь въ немъ многихъ старинныхъ друзей своихъ и вспомнивъ, какъ они съ нимъ туть весело и хорошо живали, заключиль съ городомъ не только весьма выгодную для его капитуляцію, но поступиль сь нимь уже слишкомь лостиво и снисходительно. Въ особливости же, поспъществоваль непомърной благосклонности къ сему городу нъкто изъ берлинскихъ купцовъ, по имени Гоцвовскій, странный и редкій человекъ, и сущій выродокъ изъ купцовъ. Будучи очень богать и употребляя богатство свое не во зло, а въ пользу отечеству своему, сдълался онъ при семъ случав охранительнымъ духомъ сего столичнаго города. Онъ настроилъ весь городской магистратъ, во-первыхъ, къ тому, чтобъ сдаться намъ, россіянамъ, а не пришедшимъ также уже цесарцамъ, ибо отъ сихъ, какъ главныхъ своихъ непріятелей, не ожидаль онь никакой пощады.-Во-вторыхъ, какъ онъ после Кюстринской или Цорндорфской баталіи, вствы попавшимся тогда въ прусскій плтнъ россійскимъ офицерамъ оказалъ отитнное великодушіе и всёхъ ихъ не оставляль и подкрыпляль своимь достаткомь, то сдълался онъ чрезъ то во всей россійской армін изв'ястнымъ, а сіе приобръло ему и отъ тогдашнихъ нашихъ начальниковъ въ Берлинъ дружбу, а особливо отъ главнаго командира, графа Тотлебена, а сею и воспользовался онъ наидъятельнъйшимъ образомъ въ пользъ города. - Всв берлинскіе жители и знакомые и незнакомые, воспринимали въ нему прибѣжище, и онъ ежечасно являлся съ просьбами и представленіями, какъ обо всемъ обществѣ, такъ и за приватныхъ людей, и для подкрѣпленія просьбъ своихъ не жалѣль ни золота, ни камней, ни другихъ драгоцѣнностей и не поставляя всего того на счетъ города.

Тотлебенъ требовальсь города четыре милліона талеровъ контрибуціи, и при всъхъ представленіяхъ быль сначала неумолимъ. Опъ ссылался на полученное имъ отъ графа Фермора точное повелвніевыбрать неотмінно сію сумму и не новыми негодными, а старыми и хорошими деньгами. Всъ берлинскіе жители пришли отъ того въ отчаяніе, но наконецъ удалось купцу сему чрезъ пожертвование великихъ сумиъ изъ собственнаго своего капитала, требуемую сумму уменьшить до полутора милліона, да сверхътого, чтобъ дано было войскамъ въ подаровъ 200 т. талеровъ, также добиться и до того, чтобъ н вся оная небольшая и ничего почти незначущая сумма, принята была ви всто старыхъ и новыми маловѣсными и тогда ходившими обманными деньгами. Съ симъ радостнымъ извъстіемъ полетълъ Гоцковскій въ ратушу, гдъ собравшійся магистратъ приняль его какъ своего ангела-хранителя, и назначенныя въ подарокъ войску деньги, также полмилліона контрибуціп, были тотчасъ заплачены, а въ милліонъ взять со всего купечества вексель.

Купецъ сей въ такомъ кредитъ былъ у нашихъ русскихъ, что они ни съ къмъ не хотфии имъть дъла, кромф его. Онъ денно и нощно быль на улицъ, доносилъ о всъхъ безпорядкахъ, дълаемыхъ чиновниками, препятствоваль всякому несчастію и утвшаль страждущихь. Оть Фермора дано было повельніе, чтобъ всь королевскія фабрики сперва разграбить а потомъ разорить, и между прочимъ были именно упомянуты такъ-называемый Лагергаусъ, съ которой становилось сукно на всю прусскую армію, также золотая и серебряная мануфактура, и 10-е число октября назпачено было для сего разоренія. Годковскій узнаеть о томъ въ полночь, бъжить безъ памяти къ Тотлебену, употребляетъ все возможное и представляеть ему, будто-бы сіи, такъназываемыя королевскія фабрики, не принадлежать собственно королю и доходъ отъ нихъбудто бы не отсылается ни въ какую казенную сумму, а употребляется весь на содержаніе Потсдамскаго сиротскаго дома. Тотлебенъ уважаеть сіе его представленіе, заставливаеть Гоцковскаго засвидътельствовать сіе письменно, и утвердить присягою,—а сіе и спасло сіи фабрики, и избавило ихъ отъ повелъннаго Ферморомъ разоренія.

Спиъ образомъ зависъло отъ одного Тотлебена тогда причинить королю прусскому неописанный и ничвиъ ненаградимый убытокъ. Берлинъ находился тогда въ самомъ цвътущемъ состоянін, наполненъ былъ безчисленнымъ образомъ наипрекраснъйшихъ зданій, быль величайшимъ мануфактурнымъ городомъ во всей Германіи, средоточіемъ всёхъ военныхъ снарядовъ и потребностей и питателемъ всёхъ прусскихъ войскъ. Тутъ находилось въ заготовлении несматное можество всякихъ повозокъ, мундировъ, оружія и всякихъ военныхъ орудій и припасовъ, и многія тысячи человѣкъ занимающіеся приуготовленіем в оных в; было множество богатъйшихъ купцовъ и жидовъ, и первые можно-бъ было вст разорить и уничтожить, а последние могли-бъ заплатить огромныя суммы, еслибъ Тотлебенъ не такъ былъ къ нимъ и ко всвиъ берлинцамъ снисходителенъ.

Какъ цесарскій генераль Ласси пришель въ Бермину позднье Тотлебена, то сей и не хотвль никакъ уступить ему главнаго начальства надъ городомъ, и Ласси съ великою досадою и негодованіемъ смотръль на столь синсходительные поступки Тотлебеновы. Онъ оттъсниль силою россійскій карауль отъ Гальскихъ вороть и, поставивъ свой, требоваль во всемъ соучастія, угрожая въ противномъ случать протестовать противъ капитуляціи. Черны шовъ примириль сію ссору и приказаль опростать австрійцамъ трое вороть и подълиться съ ними теми деньгами, которыя назначены въ подарокъ войскамъ и дать имъ 50 т. талеровъ.

Тотлебенъ принужденъ былъ принимать на себя разныя личины и играть различныя роли. Публично делаль онъ страшныя угрозы и произносиль клятвы и злословія, а тайно изъявляль благосклонное расположение, которое и подтверждалось дівломъ. Всв жестокія повельнія Фермора были на большую часть отвращены и неисполнены. Но требованія цесарцевъ были еще жесточе; между прочимъ, хотели они, чтобъ подорванъ былъ берлинскій цейггаусъ, славное и великолъпное зданіе посредн города и лучшихъ улицъ находящееся. Отъ сего произошель бы ужасный вредъ всему Берлину, и Тотлебену какъ того ни нехотълось, но онъ принужденъ былъ на то согласиться и отправлено уже было 50 человъвъ россіянъ на пороховую, неподалеку Берлина находившуюся мельницу, за порохомъ. Но неизвъстно уже, какъ то случилось, что тамъ весь порожь загорвися и мельницу взорвало вместе со встми солдатами и цейггауса подорвать было уже нечемь; итакъ, довольствовалися темъ, что весь его опорожнили: что можно было взять съ собою, то взяли, другое переломано, иное сожжено, а другое побросано въ воду, а притомъ разорень быль королевскій литейный домъ, монетныя сбруи и машины, пороховыя мельницы и всѣ королевскія фабрики, и забраты вездв, гдв ни были, казенныя деньги, коихъ число простиралось до 100 т. талеровъ.

Далее приказано было отъ Фермора берлинскихъ газетировъ наказать прогнаніемъ сквозь строй за то, что писали они объ насъ очень дерзко и обидно, и назначенъ былъ къ тому уже и день и часъ, и поставленъ уже строй. Но Гоцковскій, вмешавшись и въ сіе дело, умель его такъ перевернуть, что они приведены были только къ фрунту и имъ сделанъ былъ только выговоръ—и темъ дело кончено.

Далье повъщено было всему городу, чтобъ всв жители, подъ жестокимъ наказаніемъ, сносили все свое огнестръльное оружіе на дворцовую площадь. Сіе произвело новое всему городу изумленіе н новое опасеніе, но Гоцковскій произвель то, что и сей привазь быль отмвненъ и для одного только имени принесено на площадь нёсколько соть старыхъ и негодныхъ ружей и по переломанін казаками брошены въ рѣку; а тоже сдълано и съ нъсколькими тысячами пудовъ соли. Другое повельніе Фермора относилось до взятія особливой контрибуціи съ бердинскихъ жидовъ, и чтобъ богатьйшихъ изъ нихъ, Ефранма и Ицига взять въ аманаты, но Гоцковскій уміль сділать, что и сіе повелівніе было неисполнено.

Въ условіяхъ капитуляціи положено было, чтобъ ни одному солдату не брать себѣ квартиры въ городѣ, но цесарскій генераль Ласси, оказывающій себя при всѣхъ случаяхъ непримиримѣйшимъ врагомъ пруссакамъ, поднялъ на смѣхъ сіе условіе и съ нѣсколькими полками своего корпуса взялъ квартиры себѣ въ городѣ, совсѣмъ противъ хотѣнія россіянъ. И тогда начались обиды, буянства и наглости всякаго рода въ городѣ.

Солдаты, будучи недовольны ъствами н напитками, вынуждали изъ обывателей деньги, платье, и брали все, что только могли руками захватить и утащить съ собою. Берлинъ наполнился тогда казаками, кроатами и гусарами, которые посреди дня вламывались въ домы крали и грабили, били и уязвляли людей ранами. Кто опаздываль на улицахъ, тотъ съ головы до ногъ былъ обдираемъ и 282 дома было разграблено и опустошено. Австрійцы, какъ сами говорили берлинцы, далеко превосходили въ семъ рукомесь в нашихъ. Они не хотели слышать ни о какихъ условіяхъ и капитуляцін, но следовали національной своей ненависти и охотъ въ хищенію, чего ради принуждень быль Тотлебень ввесть въ городъ еще больше россійскаго войска и нъсколько разъ даже стрълять по хищ-

никамъ. Они вламывались, какъ бъщеные, въ королевскія конюшни, кон, по силъ капитуляціи, охраняемы были россійскимъ карауломъ. Лошади изъ нихъ были повытасканы, кареты королевскія ободраны, оборваны и потомъ изрублены въ куски. Самые гошпитали, богадельни и церкви пощажены не были, но повсюду было граблено и разоряемо, и жадность въ тому была такъ велика, что самые саксонцы, сін дучшіе и порядочнъйшіе солдаты, сдълались въ сіе время варварами и совствъ на себя были не похожи. Имъ досталось ввартировать въ Шарлоттенбургъ, городкъ за милю отъ Берлина отлежащемъ и славномъ по королевскому увеселительному дворцу, въ ономъ находящемуся. Они съ лютостью и зверствомъ напали на дворецъ сей и разломали все, что ни попалось имъ на глаза. Наидрагоцвинвития мебели были изорваны, изломаны, исковерканы, зеркала и фарфоровая посуда перебита, дорогіе обои изорваны въ лоскутки, картины изрѣзаны ножами, полы, панели и двери изрублены топорами и множество вещей было растаскано и расхищено; но всего болъе жаль было королю прусскому хранимаго тутъ и прекраснаго кабинета ръдкостей, составленнаго изъ однихъ антивъ или древностей и собраннаго съ великими трудами и коштами. Бездъльники и оный не оставили въ покоф, но всф статуи и все перековеркали, переломали и перепортили. Жители шарлоттенбургские думали-было откупиться, заплативъ контрибуціи 15 т. талеровъ, но они въ томъ обманулись. Всъ ихъ домы были выпорожнены, все, чего не можно было унесть съ собою, перебито и перепорчено. переколоно, мужчины избиты и изранены саблями, женщины и дъвки изнасильничаны и нъкоторые изъ мужчинъ до того были избиты и изранены, что испустили духъ при глазахъ своихъ мучителей.

Такое-жъ зло и несчастие претерпъли и многія другія мъста въ окрестностяхъ Берлина, но все болье отъ цесарцевъ, нежели отъ нашихъ русскихъ, ибо сій

дъйствительно наблюдали и въ самомъ городъ столь великую дисциплину, что жители берлинскіе, при выступаніи нашихъ и отъъздъ бывшего на время берлинскимъ комендантомъ бригадиру Бахману, подносили чрезъ магистратъ 10,000 талеровъ въ подарокъ, въ благодарность за хорошее его и великодушное поведеніе; но онъ сдълалъ славное дъло, — подарка сего не принялъ, а сказалъ, что онъ довольно награжденъ и тою честію, что нъсколько дней былъ комендантомъ въ Берлинъ.

Впрочемъ, вся сія славная берлинская экспедиція далеко не произвела тахъ пользъ и выгодъ, какихъ отъ ней ожидали, но сдълалась почти тщетною и пустою. Еслибъ, по ожиданію многихъ, по занятію войсками нашими Берлина, всф союзныя арміи и самая наша двинулась внутрь Бранденбургіп и въ оной и даже въ окрестностяхъ Берлина расположилась на зимнія квартиры, то король быль бы окружень со всъхъ сторонъ и доведенъ до крайности, и войнъ-бъ чрезъ то положенъ быль конецъ; но какъ сокозники, такъ и наши, не имъли столько духа, но напротивъ того, услышавъ, что король, узнавъ о семъ занятін Берлина, тотчась съ войскомъ своимъ полетълъ къ нему на помощь, такъ сего испужались, 🚅 что разсыпались въ одинъ мигъ всѣ, какъ дождь, отъ Берлина въ разныя стороны. Наши спѣшили убраться за рѣку Одеръ и соединиться съ главною арміею; цесарцы направили стопы свои въ Саксонію, чтобъ соединиться съ Дауномъ, а шведы, посифшавшіе-было также къ Берлину, возвратились обратно въ Померанію, такъ что король, пришедъ къ Берлину, не нашель туть уже никого, а одни только следы опустошенія и разоренія н успъль еще потомъ, возвратясь къ пошедшему между тъмъ въ Саксонію Дауну, подраться съ цесарцами и какъ у нихъ побить несколько тысячъ народа, такъ и самъ потерять столько-жъ. Большая, славная и почти безпримърная баталія сія, единая во все теченіе льта, произошла въ Саксоніи, при мъстечкъ Торгау или Сиплицв и совсвыт была сначала потерянная королемъ; но нечаянная удача генерала его Цитена, и обстоятельство, что Даунъ былъ раненъ и долженъ былъ команду препоручить генералу Одонелю, доставило ему наконецъ побъду, безъ дальнихъ однако для его выгодъ, кромъ того, что онъ удержаль за собою Саксонію, и всъ воюющія съ нимъ державы вышли изъ его предъловъ.

Такимъ образомъ окончилась въ сей годъ кампанія, достопамятная наиболѣе одними только маршами и контра-маршами, да упомянутою теперь торгавскою баталією, а въ прочемъ не принесшая ни союзникамъ дальнихъ выгодъ, ни изнурившая короля прусскаго. Онъ остался при тѣхъ же границахъ, въ какихъ былъ съ начала весны, и всѣ труды, убытки и люди потеряны были по пустому; а симъ окончу я и сіе письмо, дабы въ послѣдующемъ говорить уже о иномъ и обратиться паки къ своей исторіи, между тѣмъ остаюсь вашъ п прочее.

## Письмо 85-е.

Любезный пріятель! Возвращаясь опять къ описанію моей собственной исторін, скажу вамъ, что между тымъ, какъ все упомянутое въ последнихъ моихъ обоихъ письмахъ въ Шлезіи, Саксоніи, Помераніи и Бранденбургіи происходило, мы, живучи въ Кёнпгсбергъ, такъ какъ прежде мною было упоминаемо, помышляли только о увеселеніяхъ и только что досадовали, что не присылались такъ долго курьеры съ извъстіями ни о взять в городовъ, ни о сраженіяхъ, ни о побъдахъ, какими мы во все льто ласкались. Наконецъ, какъ обрадовались мы, услышавъ, что наши пошли въ Бердинъ и оный взяди. Мы думади, что отъ сего и Богъ знаетъ что послъдуеть; но сколь же взгоревались опять, когда услышали, что войски наши опять сей городъ покинули, что занятіе онаго не послужило намъ ни въ какую пользу и что наши и сами насилу ушли оттуда. Намъ стыдно даже самихъ себя было при

семъ извъстін, а особливо потому, что мы слишкомъ уже зарадовались овладъніемъ Берлиномъ.

Вскоръ послъ того и около самаго того времени, какъ пошелъ мит двадцать третій годъ,. а именно 11 октября (1760) поражены мы были другимъ всего меньше ожидаемымь и всъхъ насъ неописанно поразившимъ извъстіемъ, что императрица, прогитвавшись на нашихъ предводителей войскъ и генераловъ за то, что они въ минувшую кампанію такъ мало ревности и усердія оказали, и чрезъ то подвигли союзниковъ ея въ неудовольствію и недов'трку на себя, вознамърилась сдълать перемъну, и на мъсто графа Салтыкова опредълна старика фельдмаршала, графа Александра Борисовича Бутурлина, главнымъ командиромъ ея арміи. Сіе извѣстіе привело насъ всъхъ въ изумление и мы долго не хотым вършь, чтобъ могло сіе быть правдою. Характеръ сего престарълаго большого боярина быль всему государству слишкомъ извъстенъ и всъ знали, что неспособень онь быль къ комапдованію не только арміею, но и двумя или тремя полками, и что всемь и всемь несравненно быль хуже Салтыкова; а когда и сей едва-едва годился воевать противъ такого хитраго и искуснаго воина, каковъ быль король прусскій, то чего можно было ожидать отъ Бутурлина, который уже и до того служиль болье встить единымъ поситинщемъ? Словомъ, всѣ дивились тому и говорили, что никакъ людей на Руси уже не стало, и всъ утверждали, что лучше бы поручить армію послѣднему какому-нибудь генералъмайору, нежели сему старику, даромъ, что онъ быль фельдиаршаль, до котораго чина дослужился онъ по линіи. Единая привычка его часто подгудивать и даже пить иногда въ вружку съ самыми подлыми людьми, наводила на всёхъ и огорченіе, н негодованіе преведикое. А какъ сверхъ того быль онь неучь и совершенный во всемъ невъжда, то всв отчаявались и не ожидали въ будущую кампанію пи

мальйшаго успъха, въ чемъ дъйствительно и не обманулись.

Впрочемъ, сколько негодовали мы на сего новаго главнаго всъмъ намъ командира, столько сожальли о прежнемъ честномъ и праводушномъ старикъ, графъ Салтыковъ. Сей, хотя также былъ не слишкомъ знающимъ, но все гораздо уже лучше Бутурлина и ежели что портилъ, такъ отъ единаго своего упрямства и своенравія, при многихъ случанхъ даже непростительнаго. Онъ былъ отлученъ только отъ арміи, а не отставленъ, и ему вельно было жить въ городъ Маріенбургъ.

Между темъ, продолжали мы въ Кёнигсбергъ жить по прежнему и самую осень препровождать въ увеселеніяхъ обывновенныхъ. У генерала нашего были то и дело балы, а въ исходе ноября опять маскарадъ превеликій, на которомъ я опять затанцовался до совершенной усталости; а сверхъ того имѣли мы около сего времени и другую забаву: прислана была къ намъ въ Кёнигсбергъ-для выпорожненія и у насъ и у многихъ кёнигсбергскихъ жителей кармановъ и обобранія у всѣхъ излишнихъ денегъ — казенпая лотерея. До сего времени не имъли мы объ ней никакого и понятія, а тогда узнали ее довольно-предовольно и за любопытство свое заплатили дорого. У многихъ изъ нашей братьи, а особливо охотничковъ, любопытныхъ и желавшихъ вдругъ разбогатъть, не осталось ни рубля въ карманъ, а нельзя сказать, чтобъ и я не сдълался вкладчикомъ въ оную. Рублей пять, шесть и до десяти проигралъ и я, и после тужиль объ нихъ чистосердечно, нбо на сумму сію могь бы я купить себъ превеликое множество впигъ; но по счастію скоро опамятовался и терять болье деньги понапрасну пересталъ.

Въ половинъ декабря былъ у насъ, по причинъ случившагося какого-то праздика, опять у генерала нашего превеликій маскарадъ и я протанцовалъ и на ономъ до самаго четвертаго часа и до

тавой усталости, что насилу могъ дойтить до квартиры.

Въ сію осень какъ-то въ особливости я заръзвился и затанцовался впрахъ, власно какъ предчувствуя, что всемъ такимъ забавамъ и увеселеніямъ скоро уже конецъ долженствовалъ воспоследовать, какъ и дъйствительно, не успъли мы отъ онаго еще выспаться и отдохнуть, какъ получаемъ совсвиъ неожидаемое и такое извъстіе, которое до крайности всъхъ насъ перетревожило, а именно, что мы вскоръ получимъ себъ новаго и незнакомаго командира и что прежняго, тоесть Корфа, угодно было императрицъ опредълить въ Петербургъ, на мъсто Татищева, генераломъ-поумершаго лицеймейстеромъ, а сменить его и нами туть въ городъ командовать вельно было генералу-поручику Суворову, отцу того, который впоследствін такъ много прославиль себя въ свътъ.

Всв мы, хотя и не очень были довольны Корфомъ, какъ по чрезвычайно крутому его нраву и бранчивости непомърной, такъ и потому, что онъ неслишкомъ быль и милостивь и благод втелень ко всъмъ намъ, русскимъ, а особливо подкомандующимъ, и никто изъ насъ не видаль отъ него никакого добра кромъ однихъ ругательствъ и браней, и потому вст не столько его любили, сколько ненавидъли, и самого его въ тайнъ бранили; однако, съ одной стороны сдъланная уже къ нему привычка, а съ другой стороны незнаніе новаго командира и его характера, и обстоятельство, что изъ знающихъ иные его хвалили, а иные нътъ, вообще же, всв отзывались объ немъ, что онъ человъкъ особливаго характера, сдълало то, что намъ его (Корфа) уже нъкоторымъ образомъ и жаль стало.

Извъстіе о семъ получено нами уже въ исходъ 1760 года и за немногіе дни до Рождества Христова, и генераль нашъ, получивъ оное, тотчасъ отправился по нъкоторымъ надобностямъ и дъламъ къ фельдмаршалу въ Маріенбургъ, взявъ съ собою и г. Чонжина, который въ сіе время быль уже коллежскимъ ассес-

соромъ, который чинъ доставилъ ему генералъ нашъ.

Сія отлучка сихъ обопхъ особъ доставила намъ сколько-нибудь свободу и отъ трудовъ отдохновеніе, и я, писавши къ пріятелю своему большое письмо, говорилъ, что мит впервые еще удалось тогда препроводить цалую половину дня на своей квартиръ, но за то, какъ самый праздникъ, такъ и святки, были у насъ нъсколько скучноваты. Чтобъ пособить тому сколько-нибудь и заменить отсутствіе генерала, то вздумалось одному изъ сотоварищей нашихъ, а именно, старшему изъ техъ обоихъ юнверовъ, господъ Олиныхъ, о которыхъ упоминалъ я прежде, случившемуся около сего времени быть имянинникомъ, дать намъ на другой день праздника добрую вечеринку, или паче порядочный баль, но только въ миніатюръ. Была у насъ тутъ и музыка, было много и женскаго пола, было множество танцевъ и наконецъ ужинъ; и хозяннъ нашъ, будучи у насъ первымъ петиметромъ и любочестіемъ до безумія зараженный, неупустиль ничего, чемь бы насъ какъ можно лучше угостить и позабавить. Мы собрали на праздникъ сей встахъ своихъ друзей и знакомцевъ, и какъ подъ предлогомъ, что г. Олинъ праздновалъ день своей женитьбы, котя онъ отъ роду еще женать не быль, нашли способъ пригласить для танцевъ и многихъ изъ тамошнихъ жительницъ и чрезъ то сделали баль свой нешуточнымь, но порядочнымь, а что всего лучше, то все происходило на немъ съ благочиніемъ и порядкомъ, то завеселились и затанцовались мы на ономъ впрахъ и, какъ говорится, до самаго положенія ризъ. Никто же изъ всехъ столько не веселился при семъ случав, какъ я и отъвзжающій уже съ генераломъ другъ мой, адъютантъ его, г. Балабинъ. Мы были почти главныя особы на ономъ, и какъ во все сіе празднество господствовала вольность, откровенное дружество и повъренность, то быль онъ намъ, да и самому мнъ, во сто разъ пріятнъе всъхъ праздниковъ и баловъ губернаторскихъ.

Всявдъ за сею нашею пирушкою получили мы и другое, и въ особливости миъ, весьма непріятное извъстіе. Наслано было повельніе отъ фельдиаршала, чтобъ всемъ оставшимся отъ полковъ въ Кенигсбергв третьим баталіонамь — нттить немедленно въ полвамъ своимъ, н чтобъ при семъ случав неотивнио собрать и сменить всехъ отлучныхъ и отправить съ неме въ полвамъ ихъ. Для меня повельніе сіе было тыть важные, что въ числъ сихъ баталіоновъ считался баталіонь и нашего полку, а въ числе помянутыхъ отлучныхъ и самъ я, и какъ посему касалось повельніе сіе и до меня собственно и пришло къ намъ предъ самою сменою губернаторовъ, то наводило оно на меня великое сумнаніе, и я боялся, чтобъ сія разстройна не сділалась миз наконецъ предъсудительною.

Губернаторъ нашъ провздилъ къ фельдмаршалу до самаго наступленія новаго 1761 года, который день быль у насъ достопамятель тэмъ, что получили мы вь оный новый годъ, новую зиму и новаго губернатора, ибо и сей привхаль къ намъ въ самый нервый день сего года и остановыся туть же у насъ въ замкв, гдв старый губернаторъ опросталь для его тотчась весь верхній и лучшій этажь, а самъ перешелъ въ прежній нежній, и старался угостить его всячески. Мы встречали его все, и онъ показался намъ остренькимъ, неглупымъ и такимъ старичкомъ, которой быль самъ о себъ, несмотря, хотя быль очень, очень не изъ

Первие дни сего года прошли въ приниманіи единыхъ поздравленій съ притадомъ ото всёхъ и всёхъ и въ ранжированіи собственныхъ своихъ домашнихъ дёлъ, и настоящая смёна и сдача губерніи воспоследовала не прежде какъ 5-го января, и какъ сей день былъ для меня въ особливости достопамятенъ, то опишу я его подробнёе.

Встить намъ повъщено было еще съ вечера, что на утріе будеть происходить смъна у губернаторовъ и чтобъ мы къ тому готовились и находились каждый вридожения въ «Русской старинь» 1871 г.

при своемъ мѣстѣ. А не успѣли мы въ тотъ день собраться въ канцелярію, какъ и пришли въ оную губернаторы, и старый, въ провожаніи множества всякого рода чиновниковъ, и повель новаго по всѣмъ канцелярскимъ комнатамъ и представляль ему всѣхъ своихъ подкомандующихъ, разсказывая, кому поручено какое дѣло и кто чѣмъ занимался; а при семъ случаѣ, натурально, дошла и до меня очередь.

Я хотя нимало не сомиввался въ томъ, что не останусь никакъ безъ рекомендацін отъ стараго губернатора новому, однако оказанная мнв отъ прежняго при семъ случат милость превзошла всв мои чаянія и ожиданія. Онъ, возвращаясь съ нимъ изъ заднихъ канцелярскихъ комнать, нарочно для меня въ моей остановился и новому губернатору съ следующими словами меня представиль: «Сего офицера я въ особливости вашему превосходительству рекомендую». За симъ и пошли исчисленія и похвалы всёмъ мониъ способностямъ, качествамъ и добрымъ свойствамъ, и могу сказать, что всъ онъ были не только не забыты, но еще и увеличены. Однимъ словомъ, я самъ не зналъ до сего времени, что поведеніе мое было ему такъ тонко и коротко извъстно. Состояніе, въ какомъ я тогда находился, не могу я никакъ описать, а только скажу, что всю ту четверть часа, въ которую принужденъ я быль слышать себь отъ вськъ бывшихъ тутъ безпрерывныя и на прерывъ другъ предъ другомъ производимыя похвалы, горълъ какъ на огнъ и самъ себя почти непомниль отъ смъщенія неожидаемости, удивленія и удовольствія.

Новый губернаторъ не успъль о имени моемъ услышать, какъ спросилъ меня, кто мой отецъ былъ? И какъ я ему сказалъ, то увърялъ меня, что онъ родителя моего зналъ довольно и спрашивалъ меня потомъ о нъкоторыхъ, до фамиліи нашей касающихся обстоятельствахъ, и у какой нахожусь я тутъ должности? На сіе послъднее отвъчать мет не было времени нбо тотчасъ голосовъ въ пять ему было,

отвътствовано и вкупъ сказываемо, какъ я нуженъ и прилеженъ, и прочее и прочее. Сколько казалось, то было ему очень непротивпо все сіе слушать, а особливо увъренія всьхъ о томъ, что я охотникъ превелнкій до наукъ, до рисованья и до читанья книгь, которыя у меня, какъ они говорили, не выходить почти изъ рукъ. Онъ самъ имълъ къ тому охоту и любопытство его было такъ велико, что онъ восхотель посмотреть некоторыя лежавшія у меня на столѣ книги. Тогда сожалълъ я, что не было тутъ никакихъ инихъ, кромъ лексиконовъ, ибо прочія, всв тутъ бывшія, отослаль я на квартиру, и еслибъ зналь сіе, то могь бы приготовить къ сему случаю наилучшія. Совствь тты губернаторъ и всъ тъ пересмотрълъ и говориль со мною объ нихъ столько, что одо онт завтюлять, ато онт човотри в всемъ свъдущъ.

Между тъмъ, какъ все сіе происходило, и новый губернаторъ удостоивалъ меня особливымъ своимъ благоволеніемъ, глаза встхъ зрителей обращены были на меня и всв радовались и поздравляли меня потомъ съ приобрътеніемъ себъ уже нъкоторой отъ сего новаго начальника милости. И какъ едва ли ему кто-нибудь иной быль столько расхвалень, какъ я, то сіе самого меня очень веселило, а притомъ доставило мнѣ ту пользу, что какъ скоро дни чрезъ два послъ того доложили ему обо мив, что мив следуеть иттить въ походъ вместе съ баталіономъ, то опр тотчаст приказаль меня оставить и написать обо мив къ фельдмаршалу особое представленіе, которое тотчасъ было написано и съ первою почтою отправлено.

Новый нашь губернаторь началь правленіе свое представленіемь всёмь кёнигс-бергскимь жителямь такого эрёлища, какого они до того еще не видывали и которое ихъ всёхъ удивило; нбо какъ на другой день принятія его должности случилось быть праздинку Богоявленія Господня, то восхотёль онъ показать бываемыя у насъ въ сей день водоосвящейя надвор фыя, со ьсёми обрядами и

процессію, введенными при томъ вт новеніе. Итакъ, выбрано было п города, на ръвъ Прегелъ, наилуч такое мъсто, которое могло-бъ жено и видимо быть множайшими чествомъ народа, и сдълана обыл ная и — сколько въ скорости мол 10 — украшенная іордань. По берегамъ ръки и острова поставле ли всв случившімся тогда въ горог ски и баталіоны съ распущенны знаменами и въ наилучшемъ убра а въ близости подле іордана пост было нъсколько пушекъ. Всъ сін 1 товленія привлежли туда несмітно жество зрителей. Не только всъ и берега ръки и рукавовъ ел, но окны и даже самыя кровли ближні мовъ и хавбныхъ шпиклеровъ, вы были людьми обоего пола, а было и по встит улицамъ, по ког иттить надлежало процессіи отъ і болье версты отъ сего мьста удал Процессія сія была наивеликолфин и архимандрить, въ богатыхъ свое захъ и драгоденной шапке, со 1 ствомъ духовенства, производил пруссаковъ зрълище достойное лю ства, а какъ присутствовалъ при самъ губернаторъ со всъми чинов никами и отъ самой церкви провож пъшкомъ, несмотря на всю отдале то желаніе видіть новаго губер: привлекло туда еще болве народа елику же, при погружении крес воду, производилась какъ изъ п ленныхъ на берегу пушекъ, так фридрихсбургской крипости шечная пальба, а потомъ и троекј выжу отвялем сен спото бигаед войсками, то и сіе сділало въ 1 еще болье впечатлянія и всь кёнп: скіе жигели смотрѣли на все сіе ( бливымъ удовольствіемъ. Губернат непреминуль въ сей день угостить лучшихъ людей объдомъ. Но многи народа не полюбился только онъ і нымъ своимъ видомъ и простотою ды, ибо относительно до сего не было въ немъ ни малъйшей пышн великоленія такого, какое привыкли они всегда видеть въ Корфе.

Баталіонъ нашъ виступиль вскорф носль того въ походъ, а я, оставшись тугъ, началъ мало по малу привыкать къ вовому правительству, которое сопряжено было со многими перемънами и нежду прочимъ съ темъ, что все мы принуждены уже были вставать ранве и витьсто того, что прихаживали въ канцелярію часу въ восьмомъ и въ девятомъ, приходить въ нее уже въ четыре часа по-утру. Что-жъ касается до губернатора, то, будучи онъ разумнымъ, дѣювимъ, а притомъ крайне трудолюбивимъ человекомъ, вставалъ такъ рано, что въ два часа пополуночи бывалъ уже всегда одътъ и можно было его всякому видъть; а по всему тому хотъль, чтобъ и канцелярскіе были поприлежнье противъ прежняго. Новость сія гг. товаринамъ монмъ не весьма нравилась, но въ чему не можно привыкнуть? Сперва быть о томъ превеликій ропоть и негодованіе, но скоро всѣ мы къ тому привышли и довольны были темъ, что, покрайней-мъръ, послъ объда не сидъли ин уже въ канцеляріи, и въ праздники имъли болъе свободи.

Другал и не менте важная перемтна съ нами была та, что мы лишились обыкновеннаго губернаторскаго стола, которымъ до того времени пользовались, и должны были помышлять уже о собственномъ своемъ пропитаніи и вмтесто того, что таживали гурьбою прямо изъ канцеляріи за готовый для насъ и сытный столъ въ комнатахъ губернаторскихъ, должны быне расходиться уже по квартирамъ, ибо новый нашъ губернаторъ, будучи далеко не таковъ богатъ, какъ Корфъ, не разсудиль для насъ имте особый столъ и тъмъ наче, что и самъ имтель у себя очень, очень умтеренный.

Обстоятельство сіе было для всёхъ насъ, а особливо для холостыхъ и одиновихъ, весьма чувствительно; ибо для живущихъ тутъ съ женами и имфвшихъ и до того домашніе столы, было сіе сноснфе и мы должны были либо заводиться всфиъ и

встмъ, и варить себъ тсть дома, либо ходить объдать въ трактиры, либо приказывать приносить къ себъ изъ оныхъ. И какъ сіе последнее было хотя убыточнее, но съ меньшими хлопотами и затрудненіями сопряженное, то рашился я, относительно до себя, избрать сіе последнее, и отходя поутру изъ квартиры, приказалъ человъку сходить въ ближній трактиръ и заказать для себя объдъ. Но какъ удивился я, пришедъ въ полдни домой и нашедъ у себя столъ уже набранный и человъка своего, спрашивающаго: прикажу ли я подавать кушанье? Я неинако думаль, что онъ хотель иттить за нимь въ трактиръ, и потому сталъ-было напоминать ему, чтобъ онъ не простудилъ миз кушаньевъ; но какъ удивился еще того болве, когда онъ мнъ сказалъ, чтобъ я того не опасался, что кушанье близко и что добродушные мои старички-хозяева не успъли о томъ услышать, что я расположился посылать за объдами своими въ трактиръ, какъ руками и ногами тому воспротивились и, не допустивъ его до того, приготовили объдъ мнъ сами и жотять, чтобь я о томь ни мало не заботился, но что объдъ будетъ для меня всегда готовъ, въ какое бы время я ии пришель изъ канцеляріи, и что хотять сіе ділать даромь, бозь всякой заплаты и изъ единой благодарности за то, что я стою у нихъ смирно, что не видять они отъ меня никакого себъ зла и неудовольствія, и во все время стоянія моего у нихъ, жили въ совершенномъ спокойствіи и отъ всъхъ обидъ въ безопасности. При-знаюсь, что таковое добродушіе хозяевъ моихъ поразило меня до крайности, н какъ чрезъ минуту послѣ того взошли ко мнъ на верхъ и оба старики-хозяева и тоже изустно мнъ повторили, то сколько ни отговаривался я, что не хочу ихъ темъ отягощать, и сколько ни совестился, что причиню имъ темъ убытовъ, но, видя ихъ кланяющихся и неотступно того просящихъ, принужденъ былъ на то согласиться и сделать имъ сіе удовольствіе, чвиъ они крайне были и довольны.

И съ того време

валь и ужи-

имваль я уже всегда дома и объль для меня быль дъйствительно всегда готовъ, и хотя столы мои и не были уже таковы имшны и изобильны, какъ у губернатора, но во вкуст и въ сытости ничего въ нихь недоставало. Всегда имъль я у себя три вкусныхъ блюда: супъ, какой-нибудь соусъ и жаркое, а по воскреснымы днямъ даже и ипрожное, а потомъ и кофе и все это бывало всегда такъ хорошо и вкусно сварено и приготовлено, что я не только сытъ, но еще и довольнъе во все время быль, нежели прежними объдами губернаторскими.

Напочецъ насталь день отъвзда въ Цетербургь нашего бывшаго губернатора, день, который встръчали им съ особыми чувствованіями и въ который можне было видать, кто какь къ нему расположень быть и кто жальль или радовадея о его отбытів. Наканунѣ того дня ходили мы вет къ нему прощаться. Боже мой! съ какор заскор и съ какими пзъявленіями своего благопріятства, пере-Co bessent has hack he octabilly only потоворить что-вибудь, и мих совктоваль ова въ особивасти продолжать хорошее чте поведение и стараться жить добропорядочно. Сія минута сдітала мят его епятер» жилёй передь прежнимь и я хоткие бы уже и врегда быть вь его команit, coint one nicrea takobe iodpa n xipims Inci. Coschus itams a sasoss ону на былу, но и не могу на него жаптаться, а м'язань ему еще благодарemries. Meorie are namure pourann na него. для чего негдариль онь всткъ ихъ намененбудь на память о себа при отвтатт, но и доволень быль и добрымь ситермы а сверкы того цаль оны намы вотив порядоне аттестаты за своем рувож в печатью, который котя мив и не привесть ва жизна може никакой польты. во и хумем его у себя и по ныва, какъ HIZAZIA DAKATERKI TODAMHENY MOSNY спушению. Виботб ов нимы, проводили им тогда в общато нашего друга, адъктанта его, госполива Балабина и разстались съ нимъ. утирая текущія изъ

Проводивь его. стали им по прежнему жить и я по прежнему ходить ежеднем но въ канцелярію и отправлять прежнем должность. Впрочемъ, какъ я, такъ и вет не сомитвались нимало, что на представленіе, сділанное обо инт, воспослітуєть отъ фельдиаршала благопріятный отвіть; почему нимало я и не собирался къ откізду изъ Кёнигсберга, во віродся къ откізду изъ Кёнигсберга, во писное и всего меньше нами ожидаемое.

Чрезь неділь по отвізді Корфа, иј ишло наконець повелініе обо мий отв фельдиаршала, и повелініе такое, которое и прядо тогда всем душем моем. Въ пемь, неупоминая обо всіхъ тіхъ необходимостяхь, о какихъ писано было въ представленія обо мий, сказано только, что буде я въ армін быть неспособень то оставить меня дозволяется, а буде человікь молодой и въ армін быть могу. то отправить бы меня съ баталіономъ

Какъ поведъніе сіе было не совствъ позитивное, а было накоторымъ образомь двоякое, то и не вдругь получиль я решительный ответь но дело осталось еще на перектст, и и болте двухъ нетрато на собрата в по совершенной непавћетности. что со мною сдћлають и отправять ин меня или удержуть? И какъ вотмъ нашимъ канцелярскимъ некакъ не хотвлесь со мною разстаться, то век они, а паче вскую помянутый ассессоръ Чонжинъ, во все сіе время всячески старался наклонить генерала нашего въ тому, чтобъ меня неотпускать но къ несчастію нашему быль онь тако то характера. что его трудно было вт чему-нибудь убъдить. Онъ хотя и внималь встять его представленіямъ о необ ходимей надобности во мив. и что всі они бель меня какь безь рукь будуть и хотя и самому ему не хотелось меня отпустить, но повельніе было оть фельд чаривала и повелбий сін почиталь онг већ свято: нтакъ, самъ не знатъ, что ему делать и какое найтить посредство въ сем едучат: а посему на вст вопроманія мо у помянутаго ассессора, не могь я добиться никакого толку. Правда, котя я и самъ не имъль никакой причины спъшать получениемъ ръшительнаго повельнія, но какъ не было у меня ни лошадей, ин всего прочаго, нужнаго къ походу, и встиъ тъмъ надлежало запасаться, то неволя заставляла меня добиваться толку, дабы неупустить къ приуготовленію всего того способнъйшаго времени.

Миъ присовътовали наконецъ сходить самому въ генералу и стараться добиться отъ него чего-нибудь одного, и я посивдоваль сему совёту; и чтобъ имёть болве времени съ нимъ о томъ поговорить, то избраль въ одинъ день утреннее и такое время, когда онъ только-что всталъ и оделся, и у него никого еще не было. Было сіе часу въ третьемъ пополуночи, когда и пришель къ нему въ повон. Онъ быль уже совершенно одъть и тотчась вельль меня въ себъ пустить, какъ скоро ему обо мив доложили. Я нашель его ходящаго взадъ и впередъ по одной пространной, но одною только свічкою освіщенной комнать, и какъ онь меня спросиль — что я? то сказаль я ему прямо, что я пришель къ нему требовать решительного повеленія-что миъ дълать? собираться ли эхать къ полку или нетъ? Но онъ, будучи превеликимъ политикомъ и не хотя, какъ думать мив можно было, меня оскорбить формальнымъ повеленіемъ, не сказавъ мнѣ ничего точнаго въ отвѣтъ, завелъ со мною такіе балы и раздабары, что проговориль со мною болье получаса о разныхъ матеріяхъ, а при всемъ томъ о главномъ деле не сказаль мне ни того ни сего, и и вышель отъ него въ такой же находясь неизвестности, въ какой быть прежде. То только могь я примътить, что ему хотелось, чтобь я и остался, но чтобъ сделалось это такъ, чтобъ онъ не могь за то понесть отъ фельдмаршала какого-нибудь слова. Но какъ ни онъ, ни я не зналъ, вавъ бы сіе сдълать, то осталось опять на прежнемъ, н я хотя начиналь усматривать, что миж врядъ ли отделаться отъ похода, и уже коечёмъ началь запасаться, однако, подъ предлогомъ, что не могу ничего рёшительнаго добиться, продолжалъ ходить по прежнему въ канцелярію и отправлять свою должность.

Между темъ, употреблены были, по приказанію генеральскому, всё способы къ отысканію на місто мое изъ находившихся тогда въ Кёнигсбергъ какогонибудь способнаго къ тому офицера. Перебраны были всъ до единаго, но не нашлось ни одного, который хотя-бъ нъсколько къ тому быль способень. Сіе обрадовало меня и польстило-было надеждою, ибо какъ великая надобность въ такомъ переводчикъ, каковъ быль я, мнъ самому была извъстна, то ласкался а надеждою что и нехотя можеть быть меня наконецъ оставять. Но къ несчастію, проговорись кто-то генералу о присланныхъ изъ Москвы и тутъ учащихся студентахъ. Генералъ неуспълъ того услышать, какъ и прицепился къ онымъ. Тотчасъ были они всв отысканы и спрашиваны самимъ генераломъ, не можеть ли изъ нихъ кто-нибудь переводить, и тогда случилось одному изъ нихъ, а именно самому тому Садовскому, о которомъ и прежде упоминалъ, проболтаться, что изъ книжки переводить опъ можетъ. Генералъ обрадовался, сіе услышавъ, и въ тотъ же моментъ велълъ сыскать ему что-нибудь перевесть на пробу, и переводъ его, каковъ ни былъ несовершенъ и какъ г. Чонжинъ ни старался его опорочить, однако самимъ генераломъ онъ одобренъ и сказано, что онъ переводить научится и чтобъ онъ тутъ оставался и принимался-бъ за работу.

Бъдный Садовскій, неожидавшій того нимало и попавшійся тогда, какъ мышь въ западню, скоро увиділь, что переводы наши были совстиь различны отъ книжныхъ и такихъ, какіе ему отчасти были извістны, и какъ случилось тогда — какъ нарочно — діль превеликое множество, и притомъ еще переводовъ самыхъ трудныхъ, и положены предъ него цілыя груды бумагъ, то бізднякъ сей и при первомъ переводъ сталъ совсемь въ пень и такъ ихъ испужался, что раскаявался тысячу разъ въ томъ, что проболтался; не радъ былъ животу своему и приступалъ уже съ неотступною просьбою, чтобъ его отъ того избавить и свободить, но на него ужъ не посмотръли. Слово было сказано и перемънить его было не можно, и онъ, что ни говорилъ, но принужденъ былъ оставаться и кое-какъ не переводить, а городить турусу на колесахъ.

Я смотрель хотя на сіе и только что смѣялся, однако все сіе открыло мнѣ уже глаза и я видълъ ясно, къ чему клонится все дело и, положивъ сбираться въ полкъ уже самымъ дёломъ, сталъ уже уклоняться отъ переводовъ и въ канцелярію ходить реже; но не прошло н двое сутокъ, какъ востребовалась во мнъ крайняя надобность. Нужно было одно важное дѣло, и притомъ очень скоро, перевесть, и какъ новый переводчивъ учинить того нивавъ былъ не въ состоянін, то прислади нарочнаго за мною и просили уже просьбою взять на себя трудъ и перевесть оное. Я хотълъбыло сперва позакопаться и не переводить, но подумавъ и разсудивъ, что сердцемъ и досадою ничего не сдълаешь и нивакой пользы себъ не произведешь, не только на то согласился, но нарочно еще постарался перевесть скорфе и какъ можно лучше. Симъ угодилъ я много генералу, а какъ въ самое тоже время надобность явилась скопировать некоторые посылаемые во двору нужные чертежи и рисунки и произвесть сіе кром'в меня было невому, мит же удалось сдтлать ихъ еще лучше самого оригинала, то приобрѣлъ я чрезъ то себѣ новыя похваим и получить новый лучь надежды, что меня удержуть, или, по крайней мфрф, не слишкомъ скоро станутъ вытуривать вонъ изъ города.

Но все сіе не долго продолжалось: вытуривать меня хотя ни у кого на ум'в не было и вс'в рады-бъ были, чтобъ я пробыль какъ можно дол'ве, дабы можно было имъ монии трудами пользоваться,

но самому мив явилась новая побудительная причина добиваться вновь какого-нибудь о себъ ръшенія. Является ко мнъ вдругъ купецъ, у котораго прінсканы и приторгованы были мною уже лошади и сказываеть, что онь отправляется въ увздъ и буде мив лошади надобны, то бы я покупаль оныя скорее, а въ противномъ случат онъ утдетъ на нихъ самъ; а какъ лошади были хороши и приторгованы дешево и мив упустить ихъ не хотвлось, то сіе протурило меня опять въ генералу и побудило просить, чтобъ сказаль онъ мнв что-нибудь решительное. Признаться надобно, что я въ сей разъ надъялся почти несомивино, что получу отвътъ благопріятный; однако я въ томъ обманулся немилосердо и генераль, по многимь заминаніямь, сказаль мнъ наконецъ ръшительно, что ему никакъ меня удержать не можно и чтобъ я собирался въ путь свой.

Не могу изобразить, какъ поразился я симъ неожидаемымъ отвътомъ, и какъ взволновалась во мнт вся кровь при услышанін онаго. Я власно тогда какъ на льду подломился и, терзаемъ будучи разными душевными движеніями и откланявшись ему, пошель повъся голову въ канцелярію, сказывать сотоварищамъ своимъ о учиненномъ мнф формальномъ отпускъ. И тогда имълъ я неописанное удовольствіе видіть, какъ много меня всь любили, какъ всьмъ имъ было меня жаль и какъ не хотелось со мною разстаться. Всъ, отъ вышнихъ до нижнихъ чиновъ, услышавъ сіе, встужились, всѣ собрадись въ кучку вокругъ меня и всъ, напрерывъ другъ предъ другомъ, изъявляли и досаду свою и сожальніе обо мив, и всв вообще роптали и были крайне недовольны поступкомъ генерала. Иной называль его трусомъ и старою бабою; другой говориль, что онь самь не знаеть чего боится; третій полагаль за вфрное что фельдмаршалъ всего меньше о томъ знаетъ и обо меъ думаетъ, а наврать обо мнв вздумалось такъ, правителю его канцеляріи, и что можно-бъ подождать и вторичнаго обо мив повежвнія, котораго

не восносивдуеть, нбо и составляю наловажную въ армін особу, что бойдется и безъ меня, и обо мнъ нозабудуть; нной говориль, что икая-бъ бъда, еслибъ генералу и шо еще обо мив къ фельдмаршалу авить, или писать партикулярно, юсить фельдмаршала о дозволеніи таться какь для казенныхь же и димыхъ надобностей; нише совъмнъ сказаться больнымъ, или ать на себя что нибудь, тому по-. Всв же вообще не совътовали шкакъ спешить мониъ отъездомъ, шть онымъ сколько можно долже, , что и путь становится уже саэсльдній и мнь тхать будеть слишцурно, а лучше бы подождать проь г. Чонжинъ брался сдълать на-, то, чтобъ меня не высылали и ю, и чтобъ мединть сколько можть отправлениемъ и такъ далве. гушаль все сіе и молчаль; но какъ и сожальнія мнв ни мало не по-: и я быль уже формально спуто, подумавъ обо всемъ хорошеньолсь, чтобъ не нажить себъ каъды, ръшился уже начать собипрямымъ дёломъ и потому, прина квартиру, послаль тотчась съ ми за сторгованными лошадьми и ь оныхъ, а потомъ велель исправи повозку и все нужное къ по-

вакъ сіе скор'вй сказать, нежели ъ было можно, потому что повозг требовала великой почники и побыло во всему тому по меньшей недъли двъ времени, то препровог все сіе время не безъ скуки и ствованіяхъ не весьма пріятныхъ. кнувъ жить (с)только уже леть на ь месте и въ покое и отвыкнувъ ть отъ прежней военной жизни и и, до которой и и безъ того по неголько быль охотникь, тогда же, омившись съ науками короче и ъ всв пріятности ихъ, всего меньва уже къ ней склонности, желалъ **чу разъ охотнъе упражняться да-** и подвергать себя ежедневнымъ трудамъ и опасностямъ. Къ тому-жъ, какъ наступала и дъйствительно и самая уже распутица, ибо было сіе уже въ исходт февраля мъсяца, полкъ же нашъ находился уже въ походъ и отправленъ былъ въ Померанію, то признаюсь, что ъхать мнъ крайне нехотълось, а потому и неудивительно, что я не старался слишкомъ спъшить сборами, но и самъ помышлялъ уже о томъ, чтобъ протянуть отъъздомъ своимъ какъ-нибудь долъе, и буде-бъ можно, такъ до самой бы просухи.

Между твиъ, какъ слухъ до насъ докодилъ, что съ обозами тогда въ арміи учинена переміна и офицерамъ уже двумъ нельно имъть одну только повозку, то и сіе озабочивало и огорчало меня чрезимчайно; обстоятельство сіе принуждало меня забирать съ собою колико можно меньше вещей, а какъ у меня тогда и однихъ книгъ болье воза было, то пуще всего жаль мев было разстаться съ ними, и я не зналь—куда мев ихъ дъвать и кому препоручить по отъвздъ.

Въ семъ горестномъ расположения наступаеть наконець самый марть місяць и мнъ доносять, что повозка моя уже нсправлена и все къ отътзду моему было готово, и тогда пное ли что оставалось мив двлать, какъ только пттить требовать себъ пашпорты, распрощаться съ генераломъ и со встми, и потомъ стсть и ъхать. Отъъздъ мой и дъйствительно былъ уже такъ достовъренъ, что я перервалъ уже и переписку съгосподиномъ Тулубьевымъ, расплатился со всфми, кому я былъ долженъ, и полагая за върное, что чрезъ недълю отправлюсь въ путь и недъли черезъ двъ буду уже при полку, былъ во всемъ томъ такъ удостовъренъ, что неусуменися ссудить взаймы случившагося тогда тутъ нашего полку подлекаря, совствъ мнт почти незнакомаго и тогда вдущаго въ полкъ челов вка тридцатью рублями денегь, въ надеждъ, что получу оныя отъ него тотчасъ по привздв въ полвъ свой. Но воспоследоваль ли дъйствительно мой отъездъ или нетъ,

о томъ услышите вы въ письмѣ будущемъ, а теперь, какъ сіс уже увеличилось за предѣлы, то дозвольте миѣ оное симъ кончить и сказать вамъ, что я есмь и прочая.

## Письмо 86-е.

Любезный пріятель! Въ последнемъ моемъ письмъ къ вамъ остановился я на томъ, что я намфрень быль уже дъйствительно отправиться къ полку и не только все было готово въ отъвзду, но назначенъ былъ уже и день оному и оставалось мив только укласться, запрягать лошадей и вхать; и отбытіе сіе изъ любезнаго мнъ Кёнигсберга казалось уже столь достовърно и неминуемо, что я помянутому, выпросившему у меня взаймы денегь и повхавшему въ полкъ, нашему полковому подлекарю, препоручилъ уже сказать и полковнику нашему и всвиь полковымь о скоромь моемь отъвздв и къ полку прибытіи.

Но вавъ бы вы думали? въдь всего того не последовало и вышель изо всёхъ сборовъ моихъ совершенный пустякъ!.. Я не повхаль и остался еще долве жить въ Кёнигсбергв! Но какъ это сделалось, того истинно самъ почти не знаю и приписую ничему иному, какъ сокровенному дъйствію пекущагося о благь моемъ божескаго Промысла, восхотъвшаго, чтобъ я и сіе лъто не проваландался по пустому и безъ всякой пользы по землямъ непріятельскимъ, а препроводиль бы въ продолженіи начатыхъ мною наукъ и научнися бы кой-чему еще многому хорошему и несравненно предъ прежними отот выд и уменьй выживанию и для того произведшему такое сплетеніе случаевъ и обстоятельствъ, что я нечувствительно, и самъ почти не зная какъ, остался еще долве жить въ Кенигсбергв. Но, дабы подать вамъ сколько-нибудь о томъ понятіе, то разскажу вамъ о произшествіяхъ сихъ, сколько могу упомнить.

Какъ все къ отъёзду моему было уже готово, то, чтобъ не допустить до самой половоди и распутицы совершенной, спёшить уже и самъ я онымъ, и потому,

нзбравъ одинъ день, пошелъ изъ квартиры моей въ канцелярію дъйствительно
съ тъмъ, чтобъ, испросивъ у генерала
объ отпускъ и отправленіи меня бумагу
и распрощавшись какъ съ нимъ, такъ и
со всти канцелярскими, на утріе запрягать лошадей и такъ; но могъ ли
и думать, что самый этотъ день и часъ
назначенъ былъ къ неожидаемой остановкъ и къ произведенію во встать обстоятельствахъ моихъ перемъны, и что
произведетъ оную сущая, повидимому
бездълица и вещь ничего незначущая!

Не успаль я войтить въ канцелярію, въ которой я за сборами уже насколько дней не бываль, какъ въ самой моей прежней комната встрачается со мною нашь ассесорь г. Чонжинь и, обрадовавшись увидя меня, говорить: «А! вотъ кстати!.. а ми только-что хотали за тобою посылать! вотъ и вастовой уже сбирается».—«Что такое? спросиль я, и за чамь такимь?»—«Генералу есть до тебя небольшая нуждица, и онъ приказаль послать за тобою».—«Не знаетели какая?» спросиль я. — «Это ты самь услышишь и увидишь, ступай-ко къ нему въ судейскую: онъ тебя дожидаеть».

Нуждица сія была воть какая: случилось ему какъ-то ненарочно повредить врестъ ордена своего святыя Анны и повредить такъ, что необходимо надобио было сделать оный совсемь вновь. Овъ и прінскаль уже къ тому и мастеровъ, но какъ въ срединъ креста былъ написанный на финифтъ и въ миніатюръ маленькій образокъ, изображающій св. Анну. н во всемъ Кёнигсбергѣ не могли отыскать мастера, умъющаго писать на финифти и неоставалось другого средства какъ послать въ Берлинъ и велеть тамъ оный написать, а для самаго сего потребенъ быль точь-въ-точь противъ прежняго образочка рисуночекъ, то котя и приводили въ генералу въ самое то утро живописца, могущаго бы то сделать, но какъ онъ требовать за то съ генерала не мънъе 5-ти рублей, то сіе его, какъ скупого человъка, такъ раздосадовало, что онъ, прогнавъ живописца съ глазъ долой и будучи еще въ превеликой досадъ, пришедъ нь канцелярію, жаловался на сей случай своимъ сотоварищамъ советникамъ, и показывал имъ сей образовъ, бранилъ живонисца, говоря, что онъ безсовъстивяшимъ образомъ вознам вримся его ограбить. Какъ ассесоръ нашъ г. Чонжинъ сидвиъ тутъ и на два только шага отъ генерала, то, вскочивъ, подошелъ и онъ космотръть образочекъ сей, и неуспълъ ыглянуть, какъ захохотавъ, генералу сказалъ: «И! ваше превосходительство! есть за что платить 5 рублей, это сущая бездалка; да извольте приказать Болотову, онъ вамъ въ одинъ мигъ это срисуеть и не будеть надобности платить ни полушки!»—«Да неужели онъ это можеть? нумъеть развъ онъ и рисовать?» спросилъ генералъ. — «Не только умветь, но превеликій еще и охотникъ; въ лътнюю пору ми и здъсь въ канцеляріи видали его иного разъ окладеннаго вокругъ красками и рисующаго; и какія же прекрасимя рисуеть онъ картинки»! — «Что ти говоришь!» — сказаль генераль, «это право хорошо и похвально, однако это въдь миніатюрная живопись и нарисовать надобно на паргаментъ, такъ можеть ли полно онь?»—«Это вы можете у него сиросить», сказаль Чонжинь, «но я, по врайней мірів, не сомнівалось въ томъ, видалъ я его рисующаго, и очень мелью, и на паргамент в также». — «Хорошо бы право это, и не здёсь ли онъ?» спросыть генераль. -- «Нъть, ваше превосходительство, и ми его уже несколько дней не видимъ: -- бъдний собирается теперь въ отъвзду и въ последній разъ видель я его въ превеликихъ хлопотахъ и заботакъ о лошадакъ, о повозкъ и прочемъ, и въ горести превеликой»! -- «Да развъ ему очень не хочется? спросиль генералъ; онъ въдь офицеръ, и отъ службы отреваться не долженъ». — «Кто про то говорить? сказаль Чонжинь, но здесь развъ не такая же служба, а сверхъ того и армейской служов ему не учиться стать: онъ, какъ сказывали мив, и въ полку быль наилучшимь офицеромь и върно **ч тамъ не загинетъ; но его не то** огор-

чаетъ болъе, а иное». — «А чтожъ такое?»--спросиль генераль. - «Ему не котвлось бы отсюда вхать, отвечаль Чонжинъ, болъе для того, что онъ началъбыло здесь только-что учиться»! --«Какъ учиться и чему?» спросидъ генералъ.— «Какъ, развъ ваше превосходительство не изволите знать, что онъ у здешнихъ университетскихъ профессоровъ порядочно учится философіи и слушаетъ какіято лекціи, и съ минувшей еще осени всякой день урывается на часъ времени отсюда изъ канцеляріи и хаживаль по вечерамъ къ нимъ на дома, и никто долго о томъ не вналъ, не въдалъ». -- «Что ты говоришь! сказаль сь удивленіемь генераль, это истинно редкій молодой человъкъ; но пошли-ка мой другь за нимъ: спросимъ-ко, право, мы его, не можетъли онъ мий нарисовать этого? услужиль бы онъ мив твмъ очень, очень». Господину Чонжину не было нужды повторять сіе въ другой разъ. Онъ выбѣжаль въ тотъ же мигь въ подъяческую и велель призвать въстового, чтобъ послать за мною, а въ самую ту минуту я, какъ вышеупомянуто, и вошель въ канцелярію, и Чонжинъ въ тотъ же часъ и повелъ меня въ иему.

Генералъ не успълъ меня увидъть, какъ, сказавъ: «А! вотъ ты уже и здёсь, хорошо это! и вставъ съ мъста, продолжаль: поди-ка, мой другь, сюда! и повель меня въ маленькій туть кабинеть къ окошку, и тутъ, показывая мив издоманный свой орденскій кресть, продолжаль: — посмотри-ка, мои другь, это; мнъ сказывали, что ты умфешь рисовать, не можень ли ты мив этоть образочивь и въ точномъ видъ срисовать? - Не знаю, ваше превосходительство! сказаль я, на оный посмотръвши, кажется, диковинка не великая: можетъбыть, и срисую.—«Ты одолжиль бы меня темь, сказаль генералъ, но вотъ вопросъ: въдь надобно, чтобъ было это нарисовано на паргаментв и въ точной величинъ противъ этого». --Это разумъется само собою, отвъчалъ я. — «Но есть-ли у тебя нужный къ тому клочекъ паргамента?» — Есть, ваше пре-

восходительство. — «Ну хорошо-жъ, мой другь, потрудись, пожалуй, и поспъши, сколько можешь, и еслибъ можно, такъ хотвлось бы мив не упустить завтрашней (почты) и отправить съ него рисуночекъ сей въ Берлинъ». — Уклался-было совствъ и прибралъ-было всю свою рисовальную сбрую, сказаль я на сіе: но хорошо, сударь, я поразберусь и достану, и постараюсь поспешить.— «Но что ты такъ спешишь, сказаль онъ, сіе услышавъ, я тебя хотя и не удерживаю, но ей-ей и не выгоняю — и ты не имъешь нужды такъ спъшить». — Да путь-то, ваше превосходительство, устрашаеть, самый уже последній. — «То-то и дело, подхватиль онъ, путь-то не хорошъ, и не лучше-ль бы уже помедлить... Итакъ, возьми-ка, мой другъ, поди и потрудись, пожалуй!»

«Хорошо, ваше превосходительство», сказаль я, и, взявь кресть, побъжаль на квартиру, съ головою, наполненною разными мыслями и новыми недоумъніями о томъ, что мив дваать и вхать-ли, или еще на нъсколько времени остаться. Последнія генеральскія слова произвели сіе недоумвніе и множество разнихь во мнв мыслей, и я началь уже питать себя лестною надеждою, что меня и оставять, а особливо если мнѣ удастся услужить генералу порученною мив бездвлкою. Почему, не успълъ приттить домой, какъ, отыскавь свой походный жестяной дарчикъ съ красками и съ кистями, который сделанъ быль у меня нарочно и весьма укромный для похода, принялся тотчасъ за работу. Она подлинио составляла самую бездёлку и была такъ маловажна, что мив удалось ее въ тоже утро кончить, дакъ что я, для врученія ея генералу, засталь его еще въ канцелярін, въ которой обыкновенно онъ часу до второго и до третьяго просиживаль.

Нельзя изобразить, какъ удивился онъ, увидъвъ меня къ себъ въ судейскую вошедшаго. — «Что ты, мой другь, спросиль онъ меня съ поспъшностію и увидъвъ подающаго ему и крестъ его и рисунокъ, — что это? неужели онъ уже готовъ?» — «Готовъ, ваше превосходитель-

ство, сказаль я, много-ли туть работы?»— «Посмотримъ-ка, посмотримъ», подхватиль онь и, вставь съ места своего, пошель въ окну развертывать бумагу съ рисункомъ. Тутъ вспрыгнуль онъ почти отъ радости, увидъвъ мою работу и закричаль: «а! какъ это хорошо! ей-ей хорошо, невакъ я того не ожидалъ и не думалъ. Посмотрите-ко, государи мон, обратись къ советникамъ, онъ продолжалъ: истинео нельзя быть лучше и аккуративе!» Всв повскавали тогда съ мъстъ своихъ и пошли смотреть къ генералу, а вивств съ ними и г. Чонжинъ, и всъ начали, напрерывь другь предъ другомъ, расхваливать мою работу, а г. Чоижинъ говорилъ: «Ну, не правда-ли мол, ваше превосходительство, не сказывальли я вамъ напередъ, что онъ сдълаетъ? онъ у насъ на все дока!»—«Правда, правда, сказаль генераль, въ преведикомъ будучи удовольствін:—и г. Болотовъ истиню мастеръ рисовать и, что всего удивительнее, такъ скоро и хорошо. Спасибо тебъ, мой другъ, ты одолжилъ меня трудомъ своимъ, право одолжилъ, и и завтра-же пошлю его въ Берлинъ». Я, слушая сіе, молчаль и только-что откланивался ему; но какъ хотълъ я прочь нттить то сказаль онь мив наконець: «Постой же, и неуходи, мой другъ, изъ канцелярін, а пойдемъ-ка вийсти со мною, отобъдаемъ и поговоримъ что-нибудь».

Я сделаль ему за честь, оказываемую мнъ, пренизвій поклонъ и неуспъль виттить въ подъяческую, какъ всѣ канцелярскіе облівнили меня кругомъ и всів напрерывъ другъ предъ другомъ изъявляли ра-дость свою о томъ, что удалось мив такъ услужить генералу и поздравляли меня съ оказываемою мив честію, какой нивто еще до того времени неудостоился изъ всёхъ канцелярскихъ, и всё желали, чтобъ котя сіе помогло въ тому, чтобъ меня оставили; о чемъ некоторые почти уже несомнъвались, и тъмъ паче, что слышали, что въ то время, когда я рисовалъ, говорено было много обо мнъ въ судейской.

Неуспали мы приттить въ губернатор-

вон, гдв накрыть уже быль мастоликъ, ибо онъ объдывалъ всегт одинъ, какъ велълъ генералъ поставить еще приборъ для меня. у твиъ, какъ становили и носили э, и вступиль онь со мною въ шій разговорь: «Право, мой другь, онъ мив, подумай-ка, уже не отим тебъ отъъздъ свой до просухи? самъ, что путь началь уже со-10 портиться и мы сегодня же м еще извъстіе, что ръки Висла ть такъ разлились, что сделаевелнкое наводнение и многія сеатоплены; то какъ тебъ теперь дному и подвергаться безъ нужностямь? Мнв досадно, неввдомо то не могу тебя формально удерсъ другой стороны, жалью истини не желаль бы никакъ, чтобъ ергся какому-нибудь несчастію. **1-ко**, это право не малина и не , и привхать къ армін всегда еще гы можень?»—«То-то такъ, ваше одительство, отвёчаль я: мнв н котвлось бы охотно пробыть здёсь ужи, но я опасаюсь, чтобъ за несвой привздъ не претерпвть мив апасти!»—«Нвтъ, подхватилъ геэто не такъ важно и опасаться юю; словомъ, хотя-бъ прислано вторичное о тебъ повельніе, такъ был невелика! Мы отпишемъ, быть, тогда что-нибудь, могущее въ твоему извиненію и оправдатомъ».-«О! если эта будеть миама, сказаль я, поклонившись, ю жное, и а уже смълъе и охотиве шось здась до просухи».—«Остаь, оставайся, мой другь, съ Божросухи, куда тебъ теперь ъхать. восмотримъ, что Богъ дастъ. Моть, перемънятся обстоятельства, вожно будеть удержать тебя и между твиъ поживемъ-ка скольць още вибств и ты ходи-ка вмъ къ намъ, по прежнему, въ мію, и помогай намъ своими пег, а встати, притомъ, можешь ьть и свои науки. Мив сказывали, что ты чему-то учишься, это истинно похвально и препохвально. Сядемъ-ка и отобъдаемъ, а потомъ поговоримъ съ тобою о наукахъ, познакомимся короче, и ты разскажи мнѣ обо всемъ подробнѣе».

Всёми сими словами влиль онъ, власно, какъ нёкакой живительный бальзамъ въ отягощенное недоумениемъ мое сердце. Я вланялся и благодариль за его къ себе милость и благопріятство и не помню когда бы имёль обёдъ столь вкусный и сладкій, какъ въ то время.

А не успѣли мы отобѣдать, какъ онъ и вступиль со мною въ пространный разговоръ о наукахъ; я долженъ былъ разсказать ему все и все, что я знаю, гдѣ, чему и отъ кого учился и чему именно учусь въ тогдашнее время.

И какъ онъ услышаль, что я всему научился болве самоучкою и по единственной охоть, то не могь онь довольно расхвалить меня за то. Что-жъ касается до разсказыванія моего о новой философін, которой я началь учиться, то слушаль онь о томь съ особливымь внимапісмъ, желаль слышать нанглавнъйшія ея основанія и совітоваль мий никакъ непокидать учиненнаго начала и продолжать сіе доброе и полезное діло. Коротко, мы проговорили съ нимъ болфе двухъ часовъ сряду и оба узнали другь друга короче. Я узналь, что и онъ довольно свъдущъ во многомъ и отменно любилъ науки, а онъ получиль обо мнв лучшее понятіе и чрезъ самое то сділался ко мнъ такъ благосклоненъ, что я во все время пребыванія моего у него подъ командою, не могъ на него ни въ чемъ маленькомъ пожаловаться, и кромв ласки и благопріятства ничего отъ него не видалъ.

Поговоривъ симъ образомъ съ губернаторомъ, рѣшился я, по совѣту его, на
отвату остаться долѣе въ Кёнигсбергѣ и
дожидаться вторичнаго о высылѣв меня
повелѣнія отъ фельдмаршала, и послѣ
узналъ, что о самомъ томъ былъ у генерала и во время рисованья моего разговоръ съ совѣтниками и и

съ общаго согласія положено было у нихъ, меня до полученія сего вторичнаго повельнія не отпускать, но всячески удерживать. Но какъ сего вторичнаго повеленія не воспоследовало и во все лето, ибо фельдмаршалу втрно не до того было, чтобъ помнить о такихъ бездълкахъ, а отъ полку представлениевъ обо мнъ къ нему не дълано было никакихъ, и какъ думать надобно сперва потому, что по увъренію привхавшаго подлекаря о скоромъ моемъ привздв, меня ежедневно ожидали, а послъ когда пошли въ походъ, то и полковымъ начальникамъ не до того было, чтобъ о такихъ безделкахъ делать фельдмаршалу представленія, то въ ожиданіи того и прожиль я въ Кёнигсбергѣ благополучно во вселето и до самаго того времени, покуда судьба отвлекла меня въ другую сторону и все дело обо миж такъ было позабыто, какъбы и во все его не было.

Вотъ какимъ образомъ остался я опять въ Кёнигсбергв и какой бездвлкв назначено было меня остановить; но какъ бы то ни было, то я твмъ очень былъ доволенъ и о томъ убыткв ни мало не жалвлъ, который я имвлъ при покупкв лошадей и исправленіи своего походнаго экипажа, но послв твмъ былъ еще и доволенъ, ибо мив въ послвдующее время сгодились они очень кстати, такъ какъ о томъ упомянется послв, въ своемъ мѣстъ.

Возвращаясь теперь къ продолженію порядка исторіи моей, скажу, что оставшись помянутымъ образомъ, сверхъ всякаго чаянія и ожиданія, въ Кёнигсбергф, началь я по прежнему ходить ежедневно въ канцелярію и заниматься переводами, съ твиъ уже для себя облегченіемъ, что имълъ у себя уже помощника, котораго я заставляль переводить все легкое, а самъ для себя оставлялъ только трудные которые переводить онъ быль еще не въ состоянін, и какъ чрезъ то получилъ я болве досуга, а сверхъ того и все послѣполуденное время могли мы употреблять на себя, то и началь я темь более и прилеживе заниматься науками и какъ штудированіемъ новой философіи, такъ переводами и чтеніемъ книгъ не столько увеселительныхъ, сколько важныхъ и существенно полезныхъ, и могу сказать, что сей годъ былъ для меня прямо учебный и по многимъ отношеніямъ наиважнёйшій во всей жизни.

Ибо, во-первыхъ, спознакомился я въ оный и познакомился довольно коротко съ здравъйшею и лучшайшею философіею изъ встхъ, какія бывали только до того въ свтт и которой полезность, узнанную изъ собственной опытности своей, ни довольно описать, ни изобразить не могу.

Посредствомъ оной получилъ я только впервые истинныя и ясныя понятія какъ о существъ, такъ и о свойствахъ и совершенствахъ божескихъ, о натуръ и существъ всего созданнаго міра, а что всего важиве, о существв, силахъ и свойствахъ собственной души нашей, или вороче сказать, спознакомился короче съ Богомъ, съ міромъ и самимъ собою. О чемъ обо всемъ до того времени хота нива понятія, но понятія мои были весьма еще темныя, несовершенныя и спутанныя, а тогда открылся мев власно какъ свътъ и я могъ уже обо всемъ судить здраво и на все смотръть иными глазами. За все сіе нанглавнъй пе обязанъ я г. Вейману, къ которому прон атидох итгоп онаэндэжэ к съждод только слушаль преподаваемыя имь лекціи, но усивваль все говоренное имъ записывать, и написаль даже цёлыя книги. Онъ прошелъ съ нами всю метафизику и наибольшую часть морали, а дабы сколько можно было болфе въ томъ успъть, то неудовольствуясь сими преподаваемыми намъ лекціями, купилъ я весь философическій курсъ, или всю философію Крузіанскую, и по внигамъ симъ штудировалъ и дома, и занимался темъ во вст праздные часы столько и съ такимъ успахомъ, что самъ г. Вейманъ не могь тому надивиться, что я такъ много и въ короткое время узналъ изъ сей глубокомысленной и высокой философін; но онъ не зналъ того, что я сколько учусь отъ него, а вдвое того студирую дома по внигамъ. Словомъ, прилежность мол

тв, которыя казались мит наитв, которыя казались мит наитыми, какъ-то, новую науку г. и о волт человъческой или Телеогію, для лучшаго понятія и нея выучиль даже отъ слова до наизусть, а не удовольствунсь и эще нъкоторую часть оной и пееще на свой природный языкъ и тъмъ съ особливымъ рвеніемъ и ьствіемъ занимался нъсколько неряду.

сіе въ немногіе мѣсяцы сдѣлало ъ философіи сей столь зиающимъ, не только въ осень того же еще ь состоянін быль, при бываемыхъ ошнемъ университет в публичныхъ ахъ, мъшаться въ оные и брать съ действительное соучастіе, но ращенін въ донъ свой въ послъі времена сочинить самъ филосоіл и правоучительныя книги и ть твиъ своему отечеству, какъ упомяну впредь въ своемъ мѣстѣ. горыхъ, и что по всей справедливочитаю я нанважнёйшимь во оей жизни, удостов врился въ истито откровенія и христіанскаго и утвердился въ религіи и въръ. . сей пункть есть наидостойн вишій -РОП СМОТ АВ ВНИ ВКТОМОП И ВІНВІ видно сама десница Всемогущаго сль употребиль къ тому особливое ю и самую ничего почти незнабездыку, то опишу я сей случай

ть, возвращаясь нёсколько назадь, и, что по особливой ко миё миВсемогущаго, имёль я еще съ
ихъ лёть и съ самаго почти млагва нёкоторую приверженность къ
и къ святому его откровенному
. Набожность покойной моей роищи, при которой я въ тё годы
въ которые начиналь я сколькосебя познавать и помнить, и
нная во миё почти охота къ чикнигь подала первый къ тому послёды приверженности моей къ

въръ примътни уже были въ самыя юнъйшія мои лета, какъ о томъ ниель уже я случай упоминать вамъ отчасти въ нѣкоторыхъ изъ предследующихъ моихъ письмахъ; и вы знаете уже, что я, будучи ребенкомъ, любилъ уже читать, и не только читать, но даже и списывать духовныя вниги, и что все сіе произвело то, что я и до вступленія въ службу почиталь себя уже болье знающимь о законъ, нежели знаютъ самые наши попы деревенскіе. Но совстить ттить, по обстоятельству, что у насъ не было еще тогда никавихъ хорошихъ духовныхъ и такихъ книгъ, которыя бы могли меня познакомить короче съ первъйшими истинами христіанскаго закона, и всё прочитанныя мнсю книги состояли изъ Пролога, Четьнх - миней, нъкоторых ь других ъ, и наконець Камень-в фры, которая изъ встхъ еще сколько-нибудь была важне прочихъ: то все знаніе мое было не только темно и весьма еще несовершенно, но н основано, какъ я послъ увидълъ, на весьма еще слабыхъ и такихъ основаніяхъ, воторыя всего легче могли поволеблемы быть. Словомъ, я зналъ о законъ не болъе, какъ сколько знають большая часть изъ наилучшихъ и усерднъйшихъ къ въръ нашихъ тогдашнихъ, а, къ сожальнію, и ныньшенхъ множайшихъ соотечественниковъ.

Съ симъ довольнымъ и весьма для меня счастливымь предъуготовленіемь вступиль я въ военную службу; и какъ тутъ не до того было, чтобъ продолжать упражняться въ чтеніи духовныхъ книгь, какихъ со мною и не было уже никакихъ, а сверхъ того и лъта мои были уже такія, что мысли мон развлекались уже иными разными и занимались болже свътскими предметами: то во все время продолженія службы моей, до прифада въ Кёнигсбергъ, помышляль я всего меньше о законъ, а вся польза, полученная много отъ чтенія въ младенчествъ моемъ духовныхъ книгь, состояла только въ томъ, что я никогда не преставаль быть приивпленнымъ къ Богу, **инвогда не забывал**ъ онаго, всегда ему маливал

съ усердіемъ довольнымъ, а съ таковою приверженностію къ нему привхаль и въ Кёнигсбергъ самый. Тутъ, получивъ случай къ доставанію и чтенію множайшихъ всякаго рода книгъ, а особливо добрыхъ, нравоучительныхъ, сталъ я мало по малу просвъщаться въ своихъ знаніяхъ, до благочестія относящихся, и будучи отъ природы болве къ добру, нежели ко злу наклоненъ, увеличилъ еще болве приверженность свою къ Богу, а особливо какъ скоро изъ книгъ получалъ я уже объ немъ и обо всемъ въ мірѣ несравненно лучшія и обширнъйшія предъ прежнимъ понятія, и начиналъ спознакомливаться съ тою блаженною и полезнайшею наукою, которая научаеть насъ увеселяться красотами натуры, и которая чрезвычайно много помогла къ образованію моего сердца и въ сдъланію его навлоннымъ въ добродътельной и благочестивой жизни. Но какъ всв читанныя мною книги были болве нравоучительныя, свътскія, а не духовныя и до религіи относящіяся, ибо сихъ никакихъ не было, а иностранныя сего рода книги я какъ-то небиралъ никогда и въ руки, думая, что они нимало къ намъ не слъдують, то, несмотря на все вышеписанное, не взирая на всю мою приверженность къ богопочитаиію, всъ знанія мои объ откровенномъ законъ были еще слабы и не только весьма недостаточны, но таковы, что могли тотчасъ поколебаться, какъ скоро явился къ тому удобный случай, а сіе и случилось со мною около самаго сего времени въ теченіи прошедшаго года и, что особливаго примъчанія достойно, предъ самыйъ твиъ временемъ, какъ спознакомился я съ Крузіанскою и толико блаженною для меня философіею.

Первый поводъ подала къ тому Вольфіанская философія, съкоторою, какъ выше упомянуто, спознакомился я прежде, нежели еще зналъ, что есть на свътъ Крузій; ибо какъ скоро, по прочтеніи оной Вольфіанской философіи, сдълался я способнымъ къ чтенію и пониманію книгь, содержащихъ въ себъ и самыя важныя и высокія матеріи, и получивъ

къ такому чтенію превеликую охоту, сталъ и доставать и выбирать къ чтенію болье такія; то какимъ-то образомъ, между множествомъ другихъ, стали мнв попадаться въ руки и самыя вольнодумческія и такія, которыя мало-по-малу и совствительного и непримътнымъ и неп нымъ образомъ, стали вперять въ меня нъкоторыя сумнительствы о истинъ всего откровенія и христіанскаго закона, и совращать меня съ путя добраго. Къ особливому несчастію случились он внамболъе такихъ сочинителей, которые разсъваемой повсюду свой ядъ умъли прикрывать прелестною личиною и, для удобнъйшаго всякому проглощенію, облъпливать свои ядовитыя и пагубныя пилюли, власно, какъ медомъ и сахаромъ. А сіе и произвело, что я по любопытству своем у, начитавшись ихъ съ превеликою жадностью, нечувствительно наглотался и оныхъ, и такъ много, что впалъ наконецъ въ совершенное сумнительство о законв и едва-было едва не сделался и самъ совершеннымъ деистомъ и вольнодумцомъ. Сколько-нибудь поддерживала меня еще долго прежняя приверженность моя къ закону; но какъ и та никакъ не могла долго устоять и держаться противъ мнимыхъ философическихъ и все то опровергающихъ истинъ, которыми я напоился, то и впаль я накопець въ наимучительнъйшее и такое состояніе, которое я никакъ описать и изобразить не могу. Выло оно среднее между втрою и невтріемъ, и доводило меня неръдко до того, что я, углубясь въ размышленія о томъ, обуреваемъ былъ иногда такимъ страданіемъ душевнымъ, что не радъ былъ почти жизни и не зналъ, что мећ дълать и верить ли всему тому, что намъ сказывають о христіанскомь законі, кли не върить, и почитать все то баснями и выдумками и хитростью духовныхъ, какъ то помянутые писатели въ меня вперить старались.

Мучительное сіе состояніе продлилось, какъ теперь помню, нѣсколько недѣль сряду и во все сіе время я, власно, какъ горѣлъ на огнѣ и пыткѣ, и доводимъ

веръдко до того, что винувшись на в и воздъвъ руки въ небу, наигъйшимъ образомъ молилъ и про-Гворца своего, помочь мив въ сей и вакимъ бы то образомъ ни было ъ меня изъ сего мучительнаго поія.

! моденія мон были симъ благод вшъ Твордомъ и услышаны, и свясниць Его угодно было наконецъ ь меня отъ бездны, надъ которою рта была уже нога моя и въ коготовъ уже а быль совствы упасть, гавить меня на камень, могущій ьть меня отъ паденія, какъ тогда, э все последующее время, и къ сему дому почти избавлению моему изъ за опасности и къ спасевію моему бить по наружному виду самую ву и вещь, ничего незначущую. . спрошу я васъ, любезный пріямогли-ль бы вы подумать и повъому, что бездвлица, одинъ прусюнгь (что учинить меньше нашихъ вопъекъ), употребленный во благо, тояній быль вывесть меня изъ поно наимучительнийшаго состоянія жить первое основание всему возтому потомъ твердому и такому моей въры, которое ничто уже бать не могло и чрезъ все то не усповонть мой духъ, но и подать ь жъ безчисленнымъ удовольствіямъ јвненнымъ минутамъ въ жизни. дивляетесь сему? Но удивитесь боогда разскажу вамъ все сіе, пому, хотя ничего незначущее, но ною жизнь и самое блаженство -сиоди ээшатки эінкіка ээшйагикэ е, и увидите, какими путями и маими иногда средствами спасаеть Іровидініе оть преведикихь біди подаетъ поводъ къ произшествію жъ и важныхъ перемънъ во всей ZE3HE.

отда, во время помянутаго моего зънаго состоянія, случилось ми тъ въ книжную давку, для покупки не помню уже какой именно книги. темъ какъ книгопродавецъ пошелъ

по шкапамъ ее отыскивать, вынимать и развизывать многія кипы непереплетенныхъ внигъ, обратилъ я глаза на раскладенныя на прилавкъ въ превеликомъ множествъ разныя, непереплетенныя нъмецкія жниги, которыя всегда при такихъ случаяхъ имълъ я обыкновеніе пересматривать изъ любопытства. И тогда, власно какъ нарочно, случись такъ, что лежала противъ самаго меня, одна нъмецкая предика, напечатанная въ четверть и изъ листовъ двухъ, или трехъ состоящая. И надобно-жъ было случиться такъ, что попадись она мив первая на глаза. Сперва пренебрегъ-было я ее, какъ нъмецкую предику и такое духовное сочинение, какихъ я никогда не читываль и до которыхъ мий всего меньше было нужды; но вдругь меня власно какъ нъчто толкнуло и побудило взглянуть на нее пристальные и посмотрыть, какого бы она была проповъдника. И какимъ же поразился я удивленіемъ, когда цинулось мнв въ глаза внизу крупными литерами напечатанное имя Крузія. «Ба, ба, ба! Крузія? Да какого же это Крузія? сказаль я въ умв самъ себь: развъ иного какого, и развъесть и другіе еще Крузін?» Ибо мит и въ умъ не приходило, чтобъ была она того самаго веливаго философа, котораго философію я тогда уже штудироваль и къ которому имълъ уже безпредъльное почтеніе и уваженіе. Но какъ же увеличилось удивление мое еще болъе, когда увидълъ я, что была она Христіана Августа Крузія и точно самаго сего великаго мужа. «Господи помилуй! воскликнуль я тогда самъ въ себъ въ умъ: какъ же я до сего времени не зналь, что есть его и духовныя сочиненія, и предики еще. Да развъ онъ духовный и не только философъ, но и ботословъ вкупъ? Но я удивился еще болве, когда прочитавь его титуль, увидълъ, что быль онъ въ тогдашнее время. Ибо предика сія была совствъ новая н недавно только напечатанная первъйшею и знаменитайшею духовною особою во всемъ Лейпцигъ и профессоромъ, не только философіи, но и богословіи

при тамошнемъ университетъ, и чего я до того нивакъ не вфдакъ, ибо во всфхъ философическихъ его сочиненіяхъ, купленныхъ уже мною, называемъ онъ быль только просто профессоромъ философін. И тогда вдругь родилось во мнъ превеликое любопытство и желаніе прочесть оную. — «Куплю-ка я ее, говориль я самъ себъ, -- и посмотрю, что-бы такое говориль въ ней сей мужъ, толь великаго уваженія достойный». Но сіе желаніе увеличилось и я поразился еще болъе, какъ, прочитавъ надпись о содержаніи оной, увидълъ, что была она о великой опасности сумнъвающихся о истинь откровенія и нестарающихся удостов трить себя въ оной и назначена точно для такихъ людей, въ какомъ состояніи я тогда находился; следовательно власно какъ нарочно для меня написана. Я остолбенъль отъ изумленія и какъ въ самую ту минуту подступиль во мић книгопродавецъ съ извиненіями, что онъ не могъ никакъ отыскать требуемой мною книги, и что конечно всв экземпляры оной равошлись, то я, не слушая болъе его раздабаровъ, спѣшилъ спросить у пего. чего стонть сія пропов'ядь? «Безд'ялки самой, и одинъ только грошъ надобенъ».—«Хорошо-жъ! подхватилъ я: я беру ее, п вотъ тебъ, мой другъ, грошъ за бездълку эту», и взявъ ее, не пошелъ, а побъжалъ на квартиру, чтобъ скоръй прочесть оную.

Теперь не могу никакъ изобразить, съ какими чувствіями и разными душевными движеніями читаль я сію пропов'ядь Была она не столько богословская, сколько философическая, и великій мужъ сей умъль такъ хорошо изобразить въ ней великую важность удостовъренія себя нъ истинъ отвровения и ужасную опасность сумнъвающихся въ томъ и не старающихся о удостовъреніи себя въ томъ, что меня подрадо ажно съ головы до ногъ при читаніи сего періода, и слова его и убъжденія толико воздъйствовали въ моемъ умъ и сердцъ, что я чувствовалъ тогда, что съ меня власно какъ превеликая гора свалилась и что вся волнующаяся во мнъ

кровь пришла, при концъ оной въ наппріятнъйшее усповоеніе. Я обрадовался невъдомо какъ и самъ себъ возопилъ тогда: когда уже сей велекій и по всвиъ віноменіямь наивеличайшаго уваженія съ такимъ жаромъ достойный мужъ вступается за истину откроненія, и такъ премудро и убъдительно говорить о нользъ удостовъренія себя въ истинъ онаго, то какъ же можно болъе мнъ въ томъ сомивваться, мнв, въ тысячу разъ меньше его все свъдущему! Нътъ, нътъ! продолжаль я, съ сего времени да не будеть сего болъе нивогда, и я непремину последовать всемь его предлагаемымъ въ ней совътамъ.

Словомъ, какъ она, такъ и самая особдивость сего случая такъ меня поразила, что я, цавъ на колћна, и со слезами на глазахъ благодарилъ Всевышнее Существо, за оказанную мев всемъ темъ, почти очевидно, милость и прося Его о дальнъйшемъ себя просвъщенін; съ того самаго часа, при испрошаемой его себъ помощи, положиль приступить жь тому, чего г. Крузій отъ всёхъ слушателей и читателей своихъ требовалъ, а именно, чтобъ прочесть напередъ все то, что писано было въ свътъ въ защищение истины откровеннаго закона божескаго, а не оставаться при одномъ томъ, что говорили и писали его противники. Онъ говориль, что тогда онъ охотно дозволеть всякому уже сомнъваться, ибо увъренъ, что никогда того уже быть не можеть, а безъ сего не совътоваль бы онъ некому симъ важивйшимъ въ свътв ивломъ такъ играть, какъ бы какою безделкою, для того, что пгрушка сія всякаго такъ можеть повредить, какъ младенца, играюшими горящими углями.

Какъ слова сін и всё прочіе убёдительные примёры, тутъ же имъ приводимые, весьма глубоко впечатлёлись въ сердцё и душё моей, то бросился я въ тотъ же моменть отыскивать между книгами своими ту, въ которой преподавался совёть къ составленію библіотеки в гдё находились критическія замёчанія о всёхъ лучшихъ книгахъ и сочиненіяхъ

приссовъ и которая вскользь пона меня со встин наилучинин намини всехъ родовъ книгами нь свыть; и прінскавь въ ней зао дучшихъ и достопамятивйдуховныхъ книгахъ, а особливо , кои писаны для защищенія иствровенія и закона, выписаль всф г тотчасъ послалъ за всеми теми, были изъ нихъ въ той библіотекъ, торой браль я книги для читанія, рыхъ не было въ ней, тѣ полонеотивнно купить и употребить у сволько мнв только было можнегъ, и сделать сіе въ непродолномъ времени.

ь того времени вдался я въ наисивишее чтеніе всёхъ оныхъ и казать, что я въ чтеніи семъ не наусталости, и въ короткое время ъ ихъ довольное множество и бланять тысячу разъ ту блаженную , въ которую началъ я сіе полезло; нбо полеза одр дого произошти о я чрезъ то не только избавился енно прежняго мучительнаго нена и успоконася духомъ, но утверна всю жизнь свою такъ въ зако-) нечто не могло уже меня ноковъ моей въръ. Умалчивая о томъ, ное сіе лоставило мив какъ тогда, : во все последующее время моей несмътное множество минутъ блакъ н столь сладкихъ, о какихъ нивя часть людей понятія не имъсверхъ того доставило мит основое и обширное знаніе христіанзакона и всъхъ вещей и обстоявъ, относящихся до откровеннаго Божія и всей исторіи онаго.

вторая и весьма важная польза, ная иною въ сей годъ и вотол върно лишился, если-бъ восовалъ мой отъъздъ и я отправилтъся по полямъ и драться съ неими; а какія дальнъйшія полуи въ сей годъ пользы, о томъ
ите вы въ письмъ послъдующемъ,
решнее, какъ слишкомъ уже увепесся, дозвольте миъ симъ конприлежени въ «русской старин» 1871 г.

чить и сказать вамъ, что я есмь навсегда вашъ и прочее.

## Письмо 87-е.

Любезный пріятель! Продолжая повъствование мое о полученныхъ мною въ теченіе 1761 года пользахъ, сважу, что, въ-третьихъ, получилъ я въ сіе лѣто ту важную пользу, что гораздо уже короче познакомился съ тъмъ блаженнымъ искусствомъ увеселяться красотами натуры, которое способио доставлять человъку во всякое время безчисленное множество пріятныхъ минутъ и увеселеній непорочныхъ и подезныхъ, и тъмъ весьиа много поспъществовать истинному его благополучію въ сей жизни. Я упоминаль вамъ уже прежде, что первый поводъ спознакомиться съ сниъ драгоцвинымъ искуствомъ подали мнъ сочиненія г. Зульцера; но въ сей годъ узналъ я множайшія сего рода книги и не только съ особливымъ вниманіемъ и любопытствомъ читаль оныя, но изъ всехъ ихъ, какія только могь достать, купиль себъ, а помянутую Зульцерову книжку размышленія о делахъ натуры перевель даже всю на нашь языкь; а какь сіе завело меня и далће и порадило короле познакомиться и со всею физикою, то занимался я и оною и съ такимъ успѣхомъ, что послъ, по привздъ въ деревню, въ состоянін быль и самь уже сочинить цілыя книги сего рода и научить блаженному искусству сему даже и дътей своихъ: словомъ — я и симъ знаніямъ весьма многимъ обязанъ въ жизни моей, и они помогли мив препроводить ее несраниенно веселье обывновенного и имъли во всю жизнь мою великое вліяніе.

Кромъ всего того, прплежность моя была въ сей годъ такъ велика, что я, за всъми помянутыми разными упражненіями, находилъ еще свободное время къ переписыванію пабъло какъ нъкоторыхъ своихъ сочиненій, такъ и переводовъ лучшихъ пьесъ изъ разныхъ и славньйшихъ еженедъльниковъ или журналовъ. Самую свою памятную книжку, о которой укоминать я прежде, переписалъ

я на-бѣло и переплелъ въ сіе лѣто, и какъ была она первая моего сочиненія, то и не могъ я ею довольно налюбоваться.

Что васается до моихъ книгъ, то число оныхъ чрезъ покупаніе разныхъ книгъ на внижныхъ аувціонахъ, изъ воторыхъ не пропускаль я ни единаго, а отчасти чрезъ накупленіе себъ многихъ новыхъ п употребление на то всъхъ своихъ излишнихъ денегъ, увеличилось въ сей годъ несравненно больше и такъ, что собраніе мое могло уже назваться библіотекою, и сдълалось для меня первъйшею драгоденностію въ светь. Совсемь темъ я не зналь, что мнь съ сею любезною для меня драгодънностію дълать, и она меня очень озабочивала. Я хотя помянутымъ образомъ и остался самъ собою въ Кёнигсбергъ и хотя весною и не было никавого обо мит повторительного повелтьнія, а какъ армія пошла въ походъ, то не можно было и ожидать онаго, ибо тогда фельдмаршалу нашему върно не до схиявт о аткишимоп сботь, опиб отот мелочахъ, однако, какъ все еще не было формальнаго приказанія, чтобъ остаться, и не было нивакой въ томъ достовфрности, чтобъ не востребовали меня опять къ полку и долго ли, коротко, а все долженъ я былъ когда-нибудь къ полку явиться; книгъ же у меня однихъ цълый возъ уже быль и мнъ и десятой доли взять ихъ съ собою и въ походъ возить не было возможности, то гореваль я уже давно и не могь придумать, что мнъ съ ними дълать и какъ бы ихъ доставить заблаговременно въ свое отечество, въ которое и самъ я никакой почти надежды не имълъ возвратиться: ибо какъ конца войны нашей не было тогда и предвидимо; отставки же въ тогдашнія времена всего труднъе было добиваться, да такому молодому человѣку, каковъ я тогда быль, и льститься темъ совершенно было невозможно, то по всему въроятію и должна была вся служба моя тогда кончиться либо темъ, что меня на сраженіи гдф-нибудь убьють, или изуродують и сдвають калькою, или

гдъ-нибудь отъ нужды и болъзни погибну, или, по меньшей мфрф, долженъ буду служить до старости и дряхлости и тогда уже ожидать себъ отставки. Все сіе неръдко приходило мнъ на мыслъ и какъ я съ самаго того времени какъ познакомился съ науками, не ощущаль въ себъ далеко такой склонности къ военной службъ какъ прежде, а видълъ тогда уже ясно, что рожденъ я быль не столько къ войнъ, какъ для наукъ и къ мирной и спокойной жизни, то не редко помышляя о томъ, вздыхалъ я, что не могу даже и ласкаться надеждою такою мирною и спокойною, яко удобивишею для наукъ жизнью когда-нибудь пользоваться. Совствы темь, какъ я уже издавна и единожды навсегда ввериль всю свою судьбу моему Богу и решился всего ожидать отъ его святого о себъ Промысла, тогда же узнавъ его и все короче, и болъе приучилъ себя при всякомъ случав возвергать печаль свою на Господа и ничемъ слишкомъ не огорчаться, а всего спокойно ожидать отъ него; то таковая надежда и упованіе на святое его о себъ попеченіе и утъщало меня при всякомъ случат и не допускало до огорченій дальнихъ, а впоследствіи времени и имълъ я множество случаевъ собственною опытностію удостов вриться въ томъ, что таковое препоручение себя въ совершенный произволь Божескій и таковое твердое упованіе на святое его и всемогущее вспомоществование, и при всякихъ случаяхъ вспоможеніе, всего дороже и полезиће въ жизни для человћка, такъ что находясь теперь уже при поздномъ вечеръ дней моихъ, могу прямо сказать и собственнымъ примфромъ то свято засвидетельствовать, что во всю мою жизнь никогда и не постыдился я въ таковой надеждъ и упованіи на моего Бога и никогда не раскаявался я въ томъ, но имълъ тысячу случаевъ и причинь быть темь довольнымъ.

Самый помянутый случай съ монми книгами принадлежить въ числу оныхъ и можетъ служить довазательствомъ словъ монхъ, ибо своль ни мало я имълъ ды въ сохранению и убережению оего совровища, но Всемогущій поинъ и въ томъ, какъ и при мноругихъ случаяхъ, и доставиль мнъ му средство, о которомъ я всего з дуналь и помышляль, а именно: ь до канцеляріи нашей имфли дфло, только прифажающіе изъ арміи, но ри взжающіе, какъ сухимъ путемъ, ж судахъ и моремъ изъ нашего оте-, и командиры и судовщики нашихъ жъ судовъ всегда по надобностямъ , прихаживали къ намъ въ канцеи неръдко въ самой той комнатъ, тогда сидель, по нескольку чарепровождали, то случилось такъ, цному изъ таковыхъ судовщиковъ, швшему къ намъ на галіотъ про-, дошла особливая надобность до Онъ имълъ какое-то дъло съ таим прусскими купцами и судови и вознадобилось ему, чтобъ нена была скорве поданная отъ нихъ на и ванкан преведивая и на њижъ листахъ написанная просыжакъ всъ таковыя шкиперскія и скія бумаги, по множеству нахося въ нихъ особливыхъ терминовъ, нантрудитишія къ переводу, и только я могъ сіе сдізлать, то привозможнайшимъ образомъ. чиль онь ко мнв съ униженнъйпросьбою о скорфишемъ переводъ говоря, что я тъмъ одолжу его гчайно. «Хорошо, мой другь, скав ему: но дъло это не такая без-. какъ ты думаешь: я не одинъ испытываль сіе и знаю, каково э переводить таковыя проклятыя рскія бумаги, а притомъ, мнъ терайне недосужно. Однако, чтобъ служить, то возьму я бумагу твою **ж** на квартиру и посижу за нею эсль объда, а ты побывай у меня ь вечеромъ, такъ, можетъ быть, я сть ее и успъю». -- «Великую бы вы м мит темъ милость», сказаль онъ, ь темь очень доволень, а я, искавь случая делать всякому добро, о отъ меня могло завистть, охотно

после обеда и приступиль въ тому и, посидъвъ часа два, и перевелъ ему ее и прежде еще, нежели онъ пришелъ ко мнѣ. Но какъ же удивился я, увидъвъ пришедшаго его ко мнѣ съ превеликимъ кулькомъ, наполненнымъ сахаромъ и разными другими вещами. «Ба, ба, ба! сказалъ я: да это на что? неужели ты думаешь, что я для того вельль приттить къ себъ на квартиру, чтобъ сорвать съ тебя срыву! Нетъ, нетъ, мой другъ, я не изъ такихъ, а хотълъ истинно только тебъ услужить и доставить скорже переводъ свой. Онъ у меня давно уже и готовъ, но теперь, за это самое, и не отдамъ его тебъ». — «Помилуй, государь! подхватиль онъ кланяясь и ублажая меня: для меня это сущая бездълка, и вы меня не столько одолжили, но такъ много, что я вамъ готовъ служить и болье, и неугодно ли вамъ чего отправить со мною въ Петербургъ: я на сихъ дняхъ отправляюсь на галіотъ своемъ туда и охотно бы вамъ темъ услужиль и отнезъ, что вамъ угодно». Я благодариль его за чувствительность къ моему одолженію, а онъ, взглянувъ между тъмъ на книги мон, уста-. новленныя по многимъ полкамъ, продолжаль:-«Воть книги, напримъръ, у васъ ихъ такое множество. Неугодно ли вамт. ихъ препоручить мнф отвезть куда вамъ угодно, въ Ригу ди, въ Ревель или въ Петербургъ; вамъ гдв возить съ собою въ походахъ такое множество, а я охотно-бъ вамъ темъ услужилъ и доставилъ туда, куда прикажете».

Нечаянное предложение си поразило меня удивлениемъ превеликимъ и вкуптобрадовало. «Ахъ! другъ ты мой! воскликнулъ я: ты, надоумливаешь меня въ томъ. что меня давно уже озабочиваетъ. Я давно уже горюю объ нихъ и не знаю, куда мнт съ ними дъваться: Уже не отправить ли мнт ихъ въ Петербургъ? великое бы ты мнт сделалътьмъ одолжение».—«Съ превеликимъ удовольствиемъ, батюшка, сказалъ онъ: галиотъ мой пойдетъ пустымъ и съ однимъ только почти баластомъ, такъ ес-

либъ и не столько было посылки, такч можно, а это сущая бездълка»! - «Но, другь мой! сказаль я ему: книги сін мнв очень дорого стоють, я до нихъ охотникъ и могу ли я надъяться, что онъ не пропадутъ»? — «О! что касается до этого, подхватиль онъ: то развъ сдълается какое несчастіе со мною и съ галіотомъ монмъ, а то извольте положиться въ томъ смело и безъ всякаго сомнънія на меня, какъ на честнаго чедовъка и извольте только назначить миъ где и кому ихъ отдать, а то оне верно доставлены будутъ». -- «Очень хорошо, мой другь! сказаль я: а за провозъ я ваплачу, что тебъ угодно»! — «Сохрани меня Господи! подхватиль онь: чтобъ я съ васъ что-нибудь за провозъ такой бездёлки взяль; а извольте-ка ихъ готовить, и уклавъ въ сундуки, хорошенько увазать и запечатать, чтобъ онѣ дня чрезъ два были готовы, а впрочемъ, будете вы мною вфрио довольны».

На семъ у насъ тогда и осталось, и я, дивясь сему нечаянному совствы и благопріятному случаю, отпустиль его отъ себя съ превеликимъ удовольствіемъ и тотчасъ послалъ къ столярамъ и заказаль сделать сундуки для укладыванія книгъ моихъ. Но тутъ сделался вопросъ: къ кому я ихъ въ Петербургъ отправтю? Не было у меня тамъ ни одного коротко знакомаго, а быль только одинъ офицеръ, служившій при Сенатской роть, изъ фамили гг. Ладыженскихъ, воторый, будучи сосъдомъ по Пскову зятю моему Неклюдову, быль ему пріятель, а самъ я не зналъ его и въ лицо, а только кой-когда съ нимъ переписывался, да зналъ коротко сестру его, короткую пріятельницу сестры моей. Итакъ, къ другому, кромф его — послать мнф ихъ было не къ кому, но и объ немъ не зналъ я — въ Петербурге ли онъ тогда находился или въ деревив. Но какъ бы то ни было, и какъ ни опасно было отдать всю библіотеку мою на произволь бурному и непостоянному морю, и человъку совстиъ мив до того незнакомому, - однако, подумавь несколько и не хотя упустить такой хорошей оказін, призвавъ Бога въ помощь, рівшился на все то и на удачу отважиться и, наклавъ книгами цілихъ три сундука и увязавъ оные и запечатавъ, препоручилъ ихъ помянутому судовщику съ письмомъ къ помянутому г. Ладыженскому, въ которомъ просиль сего — отправить ихъ при случать къ моему зятю въ деревню.

Не могу изобразить, съ какими чувствіями разставался и съ милыми и дюбезными моими книгами и почвеблать ихт всами опаспостямъ морскимъ. «Простите, мои милые друзья!» говориль я самь себь, ихъ провожая, «велить ли Богь мить «ОПЯТЬ ВАСЪ ВИДЪТЬ И ВАМИ ВОСОЛИТЬСЯ И «получать отъ васъ пользу, и гдф-то и «когда я васъ опять увижу!» Однако всъ опасенія мон въ разсужденіи ихъ были напрасны: Всемогущему угодно было сохранить ихъ отъ всёхъ бёдствій и доставить мит въ свое время въ цтлости. Ибо такъ надлежало случиться, что галіоть сей добхаль до Петербурга благополучно, и что судовщикъ за первый долгь себв почель отыскать господина Ладыженскаго, а у сего и случись тогда, власно какъ нарочно, люди, присланные оть зятя моего къ нему за нѣкоторыми надобностями съ лошадьми и подводами, а съ ними ему ихъ всего и удобиве и надежнъе можно было отправить въ деревню, куда они и привезены тогда же въ целости, а оттуда отвезъ я уже ихъ самъ послѣ въ свою деревню.

Симъ-то образомъ удалось мить сохранить и препроводить въ Россію мон книги. Онт послужили мить потомъ основаніемъ всей моей библіотект и принесли мить не только множество невинныхъ удовольствій, но и великую пользу. Но я возвращусь къ продолженію моей исторіи.

Между твиъ, какъ я помянутымъ образомъ продолжалъ заниматься учеными двлами и большую часть времени своего употреблялъ на ученіе, чтеніе, переводы и писаніе, двла правленія королевствомъ Прусскимъ шли хотя по прежнему, но несравненно съ лучшимъ порядкомъ. Гу-

ръ нашъ былъ гораздо степениве ижье Корфа и во всъхъ дълахъ іенно болъе знающъ. Онъ вхо-) всякое дело съ основаніемъ и ыть никому водить себя за носъ. ъ, двла потекли совстив инако, це его къ службъ было такъ вето онъ не только наблюдаль и исять все, чего требоваль долгь его, HO H HOTHO HOMMUHALE H O TOME, ы доходъ, получаемый тогда съ вства Прусскаго и простиравшійько до двухъ милліоновъ талеровъ, торыхъ одинъ милліонъ паки рася на расходы по королевству, сдъольше и знаменятье. Онъ вникаль юе существо и всв подробности таго правленія и высматриваль всв гыя упущенія тамошними камера-THHOHATAILHHKAMH H O BAUCKAHIN всячески старался; и какъ между разными его затъями и особеннынами, случались иногда такія, кожелалось ему сначала утанть и имкъ товарищей своихъ совътнивоторые были всв нвиды, то, поъ меня, удостонвалъ поверенности цного меня и не ръдко завирался нимъ со мною въ своемъ кабинетъ, удучи посажень имъ за маленькій гъ, принужденъ былъ пногда по нъку часовъ писать диктуемие самимъ ить разные прожекты, а иногда дъминиски изъ разныхъ бумагъ, мив вваемыхъ. А всеми такими старанія**дъйст**вительно не только сократиль ногочисленные расходы, но почти гъ милліономъ увеличиль доходы съ маленькаго государства и всемъ приобрать особливое благоволеніе иператрицы.

пишности и великолепія, и въ особги сначала и покуда непривхали къ его дочери, весьма тихо и умерене было у него ни баловъ, ни масовъ, какъ у Корфа, а хотя въ ествениме праздники и даваль онъ но сін были далеко не такіе болькакъ при Корфа; но съ того времени, какъ привхали къ нему его дочери, что случилось еще предъ начатіемъ весны, то сталь онъ жить сколько-нибудь открытве и хотя далеко не такъ часто, какъ Корфъ, но делать иногда у себя балы, а особливо для дочерей своихъ, которыхъ было у него две и обе уже совершенныя невесты, и изъ конхъ выдаль онъ после одву замужъ за бывшаго у насъ туть генераль-провіантмейстеромълейтнантомъ, знакомца и соседа моего, князя Ивана Романовича Горчакова.

**Кромъ** сихъ двухъ дочерей, вивлъ онъ у себя еще и сина, служившаго тогда въ армін еще подполковникомъ и самаго того, который прославиль себя потомъ такъ много въ свътъ, и въ недавнія предъ симъ времена потрясъ всею Европою и дослужился до самой высшей степени чести и славы.-О семъ удивительномъ чедовъкъ носилась уже и тогда молва, что онъ былъ страннаго и особливаго характера и по многих отношеніямь сущій чудавъ. – Почему, кавъ случилось ему тогда на короткое время приважать къ отцу своему къ намъ въ Кёнигсбергъ нри которомъ случат удалось мит только его и видеть въ жизнь мою — то и смотрълъ я на него съ особливымъ любопытствомъ, какъ на ръдкаго и особливаго человъва; но могъ ин я тогда думать, что сей человъвъ впослъдствін времени будеть такъ великъ и станеть играть въ свъть толь великую роль и приобрътеть оть всего отечества своего любовь н нелицемърное почтеніе.

Что касается до бывшихъ у насъ въ Кёнигсбергѣ въ теченіе сего лѣта произшествій, то не помню я ни одного, которое было бы сколько-нибудь достопамятно и такого, чтобъ стоило упомянуть объ ономъ, кромѣ одного, въ которомъ я имѣлъ особенное соучастіе, и потому разскажу вамъ объ ономъ обстоятельно.

На одного изъ живущихъ въ увадъ прусскихъ дворянъ, принадлежащаго из знаменитой фамили графовъ Гревеновъ, человъка неубогаго и имъющаго хорошія деревни, сдълался въ чемъ-то доносъ, и доносъ такого рода, что над-

лежало его схватить и тотчасъ отправить ко двору и въ бывшую еще тогда и толико страшную тайную канцелярію. Тогда не знали мы ничего, а послъ узнали, что дело состояло въ томъ, что, синочи однажды за объдомъ и разговаривая съ своимъ семействомъ, заврался опъ при стоящихъ за стульями слугахъ н что-то говориль обидное и предосудительное о нашей императрицъ. И какъ одинъ изъ сихъ слугъ, будучи сущимъ бездъльнивомъ, быль имъ за что-то недовольнымъ, то восхотелось ему влодейскимъ образомъ отмстить своему господину. Онъ. ушедъ отъ него, явился прямо къ губернатору и объявиль, что онъ знаетъ на господина своего слово и д вло. — Нын в. по благости Небесъ, позабыли мы уже, что сіе значить, а въ тогдашнія, несчастныя въ семъ отношенін, времена были они ужасныя и въ состояніи были всякого повергнуть, не только въ неописанный страхъ и ужасъ, но и самое отчаяніе; ибо строгость по сему была такт. велика, что какъ скоро закричитъ кто на вого «слово и дъло», то безъ всякаго разбирательства — справедливъ ли былъ доносъ или ложный, и преступленіе точно ин было такое, о какомъ сими словами доносить велено было — какъ донощикъ, такъ и обвиняемый заковывались въ жельзи и отправляеми были подъ стражею въ тайную канцелярію въ Цетербургъ, несмотря – какого кто званія, чина и достоинства ни быль, и никто не дерзаль о существъ доноса и дъла, какъ доносителя, такъ и обвиняемаго, допрашивать; а самое сіе и подавало поводъ въ ужасному злоупотреблению словъ сихъ и къ тому, что многія тысячи разнаго званія людей претерпѣли тогда совсвиъ невинно неописанныя бъдствія и напасти, и хотя после и освобождались изъ тайной, но, претерпъвъ безконечное множество золь и сделавшись иногда отъ испуга, отчаянія и претерпівнія нужды на въкъ уродами.

Таковой-то точно доносъ сдёданъ быдъ и на помянутаго несчастнаго графа Гревена; и какъ, по тогдашней строгости,

губернатору, безъ всякаго дальнѣйшаго изслѣдованія, надлежало тотчасъ, его заврестовавъ, отправить въ тайную въ Петербургъ, то нуженъ былъ исправной, расторопный и надежный человѣкъ, который бы могъ сію секретную коммисію выполнить, которая тѣмъ была важнѣе, что графъ сей жилъ въ своихъ деревняхъ и деревни сін лежали на самыхъ границахъ польскихъ, слѣдовательно, при малѣйшей неосторожности и оплошности посланнаго, могъ бы отбиться своими людьми и уйтить за границу въ Польшу, а за таковое упущеніе могъ бы напасть претерпѣть и самъ губернаторъ.

И тогда такъ случилось, что губернаторъ изъ всего множества бывшихъ подъ командою его офицеровъ не могъ никого найтить къ тому дучшаго и способнъйшаго, кромъ меня, и можетъ быть потому, что я ему короче другихъ знакомъ былъ и онъ о расторопности и способности моей болъе былъ удостовъренъ, нежели о прочихъ.

Итакъ, въ одинъ день — ни думано ни гадано-наряжаюсь я въ сію секретную посылку и губернаторъ, призвавъ меня въ свой кабинетъ и вручая мив написанную на нѣсколькихъ листахъ инструкцію, говорить, чтобъ я сділаль ему особенное одолжение и принялъ бы на себя сію коммиссію и постарался бы какъ можно ее выполнить. Я, развернувъ бумагу и увидъвъ въ заглавіи написанное слово, по секрету, сперва-было позамялся и не зналь — что делать, нбо въ такихъ посылкахъ и коммиссіяхъ не случалось мить еще отроду бывать; но какъ губернаторъ, приматя то, ободривъ меня, сказавъ, что тутъ никакой дальней опасности нътъ, что получу я себъ довольную команду изъ солдать и казаковь и что избираеть онъ меня въ тому единственно для того, что надвется на мою върность и извъстную ему способность и расторопность болве, нежели на всехъ прочихъ, и наконецъ еще увърать сталь, что — буде исполню сіе діло исправно, такъ почтетъ онъ то себв за одолжене, то не сталъ я ни мало отговариваться,

инявъ команду и съвъ на пригоимя уже подводы, въ тотъ же ъ повелвниое мъсто отправился. рь опишу я вамъ сіе хотя коротдостопамятное путешествіе. Тхать длежало хотя съ небольшимъ сотг сотни до полторы верстъ, но взбыла мет довольно отяготительна, • что я вхать принуждень быль ое жаркое летнее время, нъ оті прусской скверной тельть и терыль и несносный почти жаръ отъ , ибо надобно знать, что въ Прусжихъ кибитокъ и телъгъ, вовсе какія унасъ и у мужиковъ нашихъ, вги ихъ составляютъ длинныя россь двумя на ребро вкось постави и на подобіе лістниць сділанрвшетками; ни задъ, ни передъ ь у нихъ незагороженъ, а и мъсто динь, гдв сидвть должно, между окъ такъ тесно и узко, что съ нужгасться можно. Въ таковихъ те-, или паче фурахъ, пруссаки во-: живоъ свой, и сами вздять, и тато, по наряду изъ деревни, при-цу; казаки же мои вст были вер-

взжавъ отъ роду на такихъ дури крайне безпокойныхъ фурахъ и въ безъ всякой постилки и покрышзмучился я впрахъ и на первыхъ г верстахъ, и насилу-насилу дойсо первой станцін, гдф мнф надлеперемънять лошадей. Тутт, отдохвъ домъ у одного честнаго и доброго амтиана, накормившаго меня га и напонимаго часиъ и кофесиъ, сыль я повозку, хотя такую же, элько-небудь получше и съ довольколичествомъ соломы, могущей гь мнв вместо постилки, и наоную епанчами солдать моихъ, скажкодоп и финфе ви стаки вой путь сколько-нибудь поспокойрежняго. Сихъ создатъ послано быиною десять человань, при одномъ -офицеръ, а казаковъ было двъть человікь, и вь инструкців предписано, что, въ случав если не станетъ графъ даваться или станутъ люди его отбивать, то могу я поступить военною рукою и употребить какъ холодное, такъ и огнестрвльное оружіе. Для показанія же дороги и указанія графскаго дома, и какъ самого его, такъ учителя и нѣсколькихъ изъ его людей, которыхъ мив вивств съ нимъ забрать велено, посланъ былъ со мною и самъ доноситель, и приказано было его столько же беречь, какъ и самого графа.

Итакъ, усажавъ солдатъ своихъ по разнымъ телъгамъ и приказавъ казакамъ своимъ тхать инымъ впереди, а другимъ позади, пустился я въ путь и тхалъ всю ту ночь на пролетъ и послъдующее утро, проъзжая многіе прусскіе городка и мъстечки и перемъняя вездъ лошадей, гдъ только мнъ угодно было, ибо дано мнъ было открытое и общее повельніе всъмъ прусскимъ жителямъ, чтобъ вездъ дълано было мнъ вспоможеніе и по всъмъ требованіямъ моимъ скорое и безотговорочное исполненіе.

Наконецъ, около полудня сего другого эошалоден ондо ва им илвхапоп , кнд мъстечко или городокъ, ближайшій къ дому графскому, и какъ онъ жилъ отъ сего мъстечка не далъе двухъ верстъ, то надлежало мнъ туть объ немъ распровъдать, дома ли онъ, и буде нътъ, то гдъ и въ какомъ мъсть миь его найтить можно? Какъ дъло сіе надлежало произвесть мит колико можно искуснъе и такъ, чтобы никто въ мъстечкъ о намъреніи моемъ недогадался и не могъ бы ему дать знать, то принужденъ я быль совътовать о томъ съ бездъльникомъ-доносптелемъ, который, будучи наряженъ въ солдатское платье, положень у нась быль въ телъгу и покрыть епанчами, чтобъ его кто неувидълъ и неузналъ. Сей присовътоваль мив завернуть на часокъ въ одинъ изъ тамошнихъ шинковъ, и самый тотъ, въ которомъ останавливаются всегда графскіе люди, когда привзжають и приходять въ містечко, и гді неріздко они пьють и гуляють, и разговориться въ немъ какъ-нибудь съ козяйкою о графъ. но от несомивнался, чтобъ ей не быдо о томъ извъстно, гдъ находился тогда графъ нашъ. Но какъ домикъ сей не такой быль, гдф-бъ останавливались провзжіе, то сділался вопросъ, какую-бъ сыскать въроятную причину къ остановкъ въ самомъ ономъ, и сіе долженъ былъ уже я выдумывать. Я и выдумаль ее тотчасъ, ческолько подумавъ. Разсудилось мив употребить небольшую ложь и хитрость, и въ самое то время, когда поровияемся мы противъ того домнка, велъть закричать сидъвшему съ извощикомъ моему создату, чтобъ остановились и взгоренаться, что будто бы у насъ испортилась повозка и надобно было ее неотивнно починить, и все сіе для того, чтобь, между темь покуда они стануть ее будто бы чинить на улица, могъ бы я зайтить въ сей домъ и пробыть въ ономъ нъсколько времени.

Какъ положено было, такъ и сдълано. Неуспели мы съ симъ домомъ, который намъ проводникъ нашъ указалъ, поровняться, какъ и закричалъ солдатъ мой во все горло: «Стой! стой! колесо изломалось». Въ мигь тогда я, сскавиваю съ повозки и засуетившимся соддатамъ своимъ приказавъ ее скорфе чинить, вхожу въ домикъ и попавшуюся мит въ дверяхъ хозяйку ласковъйшимъ образомъ, по-нъмецки говоря, прошу дозволить мив пробыть въ домв ся ивсколько минутъ, покуда солдаты мон починятъ испортившуюся повозку. - «Съ преведикою охотою», сказала она и повела меня къ себъ въ покои, и будучи по счастію крайне словоохотна и любопытна, начала тотчасъ разспрашивать меня, откуда н куда я съ солдатами своими вду. У меня приготовлена уже была выдуманная на сей случай цвлая исторія. Итакъ, я ну ей точить балы и городить турусу на колесахъ и разсказывать сущую и такую небылицу, что она, развил ротъ, меня слушала и не могла всему довольно надивиться; а какъ спросила она меня, какого я чину и какъ прозываюсь, то назвалъ себя найоромъ, а фанндію выдуналь совсемъ пенецкую и увериль ее темъ

дъйствительно, что я быль природою ве русскій, а німець, каковымь и почла OHR MCHE C'S CRMBTO HAVERS, HOTOMY, TTO я говориль по-явмецки такъ хорошо, что трудно было узнать, что я русскій. А какъ я при семъ разговоръ съ ною увотребиль и ту хитрость, что не только употребляль возможнайшія къ ней ласки, но и даль такой тонь, что я хотя и въ русской службъ, но не очень русскихъ долюбливаю, а болже приверженъ къ королю прусскому, то хозяйка моя растаяла в сдълвлась такъ благопріятна во миз, что стала даже спрашивать меня, неугодно ли мив чего покушать и что она съ удовольствіемъ постарается угостить меня, чемь ее Богь послаль. «Очень хорошо, моя голубушка», сказаль я, «и ты можа одолжишь темъ, я не выъ благо еще съ самаго вчерашняго вечера».

Въ мигъ тогда хозяйка моя побътата отыскивать мив масло, сыръ, хлѣбъ, холодное жареное и прочее, что у ней было, и пакрывать скорве мив на столикъ скатерть; а я между тъмъ, покуда она суетилась, съ превеликимъ любонитствомъ смотрълъ на невиданное мною до того зрълище, а именно, какъ дълаютъ булавки; нбо случилось такъ, что въ самомъ семъ домъ была булавочная фабрика.

Съвши же за столъ, вступилъ д съ подчивающею и угостить меня всячески старающеюся хозяйкою въ дальнъйшіе разговоры. Я завель матерію о тамошнемь містечкі, хвалиль его положение, разспраживаль, какъ оно велико, чемъ жители наиболъе питаются, и мало по малу нечувствительно добразся до того, есть зи въ близости вокругъ его живущіе дворяне, и кто-бъ именно били они таковые. Тогда велеръчивая хозяйка моя и вылотела тотчасъ съ именемъ милостивца и знакомиа своего, графа Гревена, самаго того, который мнѣ быль надобень и до котораго м старался я уминленно довести нечувствительно разговоръ нашъ.

Неуспъла она назвать его, какъ и возопилъ я, будто крайне обрадовавшись и удивившись. «Какъ! Гревенъ! графъ «Гревенъ живетъ здъсь, и медалеко, ты

«товоринь»!---«Такъ точно,» сказала хозайма, «и не будеть до дома его и полу-<иши».—«О. какъ я этому радъ», водхватыть я: «сважу тебь, моя голубка, что COTOTA TORORIES MRI OTORA SERBONA, N <4 его дюбаю и искрению почитаю. Года За два до сего, нивиъ и счастіе съ нивъ **«незналомиться, и онъ оказаль еще мн**в «такую благоскионность, которую я ни-«когда не возобуду. Но сважи-жъ ти мив, **«мол голубка,** гдѣ-жъ онъ? и какъ ножива-«ек»; все та оня зборовя и ся мачимя се-«иейством» своем»? гдт-ж» онъ живеть и -не по дорога ин миз будеть къ нему за--кать. Акъ! бакъ бы я желалъ съ никъ **чеще новидаться, съ этипъ добрымъ н** «чествим» челов'я ком»! Кака еще упрачиваль онь меня, при последнемъ съ «нимъ разставаньи, чтобъ зайхалъ я къ «memy, ecan cayantes mut teats koras-«нибудь мемо его желеща!» Хозяйка моя сдължась еще ласковъе и дружелюбите во мет, услишавъ, что знаю, люблю н ROTHTAD & CA MEJOCTEBRA. OHA HATAJA превозносить его до небесь похвалами, и осначал ту дорогу, по которой надлежало ему вхать и звание его деревии, пресововунила наконецъ, что врядъ ли онь теперь дома. «Какъ? да гдв же онъ?» спросыв я, будто крайне встужившись, и не знасть ин опа куда онъ пофхаль? «Люди его», сказала она мив, «бывшіе у «меня только нередъ вами, сказывали мив, что уже три дни, какъ его нътъ дома, «и побхаль въ другую свою деревню, ми-**«мя за четыре отсюда; и говорять еще,** <TTO OYETO ONE TAME IIPOESETE ESKYD-TO</p> **-землю**, или уже продаль; и повхаль «брать допыти».--«Ах»! навъ мив этого -MAIL!» HOXXBATHIB H, -HO HO JOHA JH «жеть козяющих его?» — «Нать и ел, а <реждения ображения обра -санал барышня съ ними, а дома одинъ **«ТОЛЬНО СТАРИКЪ УЧИТЕЛЬ, ДА МАЛЕНЬКІЯ ДЪ-**<тт>. — Экое, экое горе!> качая головою, сказалья, изъявияя мое будто бы сожальніе, но воторое я н действительно тогда ниськъ, вбо было мив то крайне непріятно, что графа не было тогда въ домъ. «Но не **«сивзивали-ль теб'в, голубка моя, люди** 

«сів, когда опи ждуть его обратно»? — «() ни «ЖДУТЪ возвращенія его сегодня же н <ром от чето накой то какой от немъ «был» оттуда нривзжій и сказываль, что «графъ въ сегоднишній день оттуда вый-«деть». — «Сегодня же», возоння я: «о. «если-бъ я върно это зналъ, согласил-«ся-бъ истинио даже ночевать здесь и «подождать его притада, такъ хоттьюсь «бы мив съ нимъ видеться и обиять еще «разъ сего мелаго человъка; но такая -жок эн откод ани атицыи и отг !адао» «но: а спѣшить надобно за мониъ дѣдомъ. «Но не знаешь ин ты, моя голубка, въ «которой сторонъ эта его другая дерев-<ня, не по дорогѣ ли моей и не могу ли «я съ нимъ хоть повстречаться, какъ по-«Бду?»—«Этого я уже не могу знать», свазала она: «слыхала я, что деревня сія «гдф-то въ этой сторонф, а слихнулось и <то, что то то то онъ туда и оттуда двумя -дорогами, иногда вотъ прямою тутъ и «чрезъ клочекъ Польши, а иногда оклад-«ником» на монастырь католицкій; итак». «Богу извъстно, по которой онъ ныпъ «повлеть.»

Сіе последнее извещеніе было мет очень непрілтно и привело меня въ превелнкое недоумъніе что мнъ дълать; я вышель тогда вонъ, будто для посмотренія, все ли починено и хорошо ли, а въ самомъ дълъ, чтобъ поговорить и посовътовать съ лежащимъ подъ епанчею и закутаннымъ проводникомъ монмъ. Я разсказалъ ему въ скорости всю слышанную исторію, и онъ, услышавъ ее, самъ вагоревался и не знајъ, какъ намъ поступить јучше. Чтобъ на дорогѣ его схватить, это казалось обонив намъ для насъ еще лучше и способиве, нежели въ домв; но вопросъ быль, которую дорогу намъ избрать и по которой вхать къ нему на встречу. Объ ему быле онъ знакомы, н долго мы объ этомъ думали; по навонецъ советовать онь более ехать по той, которую называла хозяйва окладникомъ, и которая ниа вся по землямъ пруссиниъ, а не чрезъ вогнувшуюся въ семъ мъсть угломъ Польшу, н была хотя далве, но лучше, спокойнъе и полистве. Болъе всего совътоваль онь избрать дорогу сію потому, что лежить на ней одинь католицкій кластерь или монастырь в что 
графь всегда завзжаеть къ тамошнимъ 
монахамъ, которые ему великіе друзья, 
и любить по нъскольку часовь проводить 
съ ними время и что несомнъвается онъ, 
что и въ сей разъ графъ къ нимъ заъдетъ.

Я последоваль сему его совету и, решившись ехать по сей, распрощался съ ласковою своею хозяйкою и благодаря ее за угощение просиль ее, что если случится ей увидёть графа, то поклонилась бы она ему отъ меня и сказала, что миё очень хотелось съ нимъ видёться; и пустился на удачу въ путь сей.

Уже было тогда за полдни, какъ мы выйхали изъ мёстечка и я не преминулъ сдёлать тотчасъ всё нужныя распоряженія кънападенію, и приказаль всёмъ солдатамъ зарядить ружья свои пулями, а казакамъ свои винтовки.

День случился тогда прекрасный и самый длинный, латній. Но не столько обезпоконваль меня жарь, сколько смущало приближеніе самых в критических в минуть времени. Неизвастность, что воспосладуеть и удастся ли мна съ миромъ и тишиною выполнить свою коммиссію, или дойдеть дало до ссоры и явленій непріятных возабочивало меня чрезвычайно, и чамь дала подавались мы впередъ, тамь бола смущалось мое сердце и обливалось какъ бы кровью.

Уже несколько часовъ вхали мы симъ образомъ, перевхали более двадцати верстъ, и уже день началъ приближаться къ вечеру, но ничего не было видно и ни одинъ человевъ съ нами еще не встречался, и мы начинали уже было и отчаяваться; какъ вдругъ, взъехавъ на одинъ холмъ, увидели въ дали карету и за нею еще повозку, спускающуюся также съ одного холма въ обширный логъ, между нами находящійся; я велель тотчасъ поглядеть своему проводнику, не узнаетъ ли онъ кареты,—и какъ онъ съ перваго взгляда ее узналъ, и сказалъ мив, что это действительно графская, то востре-

петало тогда во мнѣ сердце и сдѣлалось такое стесненіе въ груди, что я едва могь перевесть дыханіе и сказать командъ моей, чтобъ она изготовилась и исполнела такъ, какъ отъ меня дано имъ быдо наставленіе. Не отъ трусости сіе происходило, а отъ мыслей, что приближалась минута, въ которую и моя собственная жизнь могла подвергнуться бъдствію и опасности. Всв таковие господа, дуналь я тогда самь въ себв, редко вздять не имъя при себъ пары пистолетъ, заряженных пулями, и когда не большихъ, такъ по крайней мере карманныхъ, и они есть върно и у графа, и ну если онъ. испужавшись, увидя насъ его окружающихъ, вздумаетъ обороняться и въ нерваго меня баць изъ пистолета! Что ты тогда изволишь делать? Однако, положившись на власть божескую и предавъ въ произволъ его и сей случай, пустился я съ командою моею сивло на встрвчу къ графу. Всехъ повозокъ было съ нами три; нтакъ, одной изъ нихъ съ нъсколькими солдатами и половиною казаковъ, вельть я вхать передъ собою, а другой съ прочими позади себя, и приказалъ, что какъ скоро телъга моя поровняется противъ дверецъ кареты, то вдругь бы всемъ остановиться самимъ, и казакамъ разсыпаться и окружить карету и повозку со всъхъ сторонъ.

Было то уже при закатв почти самаго солнца, какъ повстръчались мы съ каретою. Подкомандующіе мон исполнили въ точности все, что было имъ приказано, и не успълъ я поровняться съ каретою, какъ въ единий мигь была она остановлена и сделалась окруженною со всвиъ сторонъ солдатами и казаками. Я тотчась выскочиль тогда изъ своей телеги и поступиль совсемь не такъ, какъ поступили-бъ, быть можетъ, иние. Другой, будучи на моемъ мъстъ, похотълъ бы еще похрабриться и оказать не только мужество свое, но присовокупить къ оному крикъ, грубости и жестокость; но я пошеть иною дорогою, и, не хотя безъ нужды эло къ злу приумножать и увеличивать испугомъ и безъ того чувстви-

е огорченіе, разсудиль избрать путь Аній и отъ всякой жестокости удаі. А, снявъ шляпу и подошедъ къ в и раствориль дверцы у ней, пося и напучтивъйшимъ образомъ иъ у оцвиенввшаго почти графа, **Гецки: «Съ господиномъ ди графомъ** еномъ имелоя честь говорить? --этакъ!» отвъчаль онъ и болье не roahie dult hugero buroboputs, a едонъ сожальнім продолжая, ска-:Ажъ! государь мой! отпустите миъ, должень объявить непріятное вамъ тіе и, противъ хотьнія моего, исть порученную мив отъ начальноего коммесію. Я именемъ импецы, государыни моей, объявляю **арестъ».** 

рь вообразите себъ, любезный прічестное, кроткое, миролюбивое и втельное семейство, жившее до миръ, и въ тишинъ и совершенной сности въ своей деревив, незнавь собою ничего худого, неожисебъ нимало никакой бъды и н, и жавшее тогда въ особливомъ ьствін, по причина проданной имъ удачно одной отхожей и имъ неюй земляной дачи, получившей за лве, нежели чего она стоила и въ іьжих тысячахъ талеровъ состоя-: тогда съ ними тутъ въ каретъ ю сумму денегь, и занимавшееся о томъ едиными издавиями, шути пріятными между собою разговои представьте себъ сами, каково эгда было, когда вдругъ, противъ о чаянія и ожиданія, увидели они остановленными и окруженными вовооруженными солдатами и казан въ какой близкой опасности над действительно и самъ я, подходя реть. Графъ признавался потомъ амъ, что не успълъ онъ еще за-. насъ издалека, какъ возъимълъ мећніе, не шайка ди это какихънедобрыхъ людей, узнавшихъ камбудь образомъ о томъ, что онъ деньги, и не хотящая ли у него ихъ и погубить самого его, и по-

тому досталь и приготовиль уже и пистолеты свои для обороны; а какъ скоро усмотрель казаковь, останавливающихъ и окружающихъ его карету, то сочти насъ дъйствительно разбойниками, взвель даже и курокъ у своего пистолета и хотвлъ по первому, вто въ нему станетъ подходить, опустя окно, выстрелить и не инако, какъ дорого продать жизнь свою; но усмотрънная вдругъ имъ моя въждивость и снисхождение такъ его поразило, что опустились у него руки, а упадающая почти въ обморовъ его графини, власно какъ оживотворясь, отъ того такъ темъ. ободрилась, что толкая и говоря ему: «спрячь! спрячь скорфе!» сама мнв помогать стала отворять дверцы, и что онъ едва успълъ между темъ спрятать пистолеть свой въ ящикъ подъ собою.

Вотъ сколь много помогла мнв моя учтивость и какъ хорошо не употреблять, безъ нужды, жестокости и грубости, а быть снисходительнымъ и человвколюбивымъ.

Теперь, возвращаясь къ продолжению моего пов'єствованія, скажу вамъ, что сколько сначала ни ободрило ихъ мое снисхожденіе, но объявленный ему арестъ поразиль ихъ, какъ громовымъ ударомъ. «Ахъ! Боже преведикій», возопили они, всплеснувъ руками и вострепетавъ оба, и прошло болъе двухъ минутъ, прежде нежели могь графъ выговорить и единое слово далъе; наконецъ, собравшись скольво-нибудь съ силами, свазалъ мив: «Ахъ! «господинъ офицеръ! не знаете ли вы, за что на насъ такой гнёвъ отъ монархини «вашей? Бога ради, скажите, ежели знае-«те, и пожальйте объ насъ бъдныхъ!» — «Сожалью ли я объ васъ или исть», отвъчаль я ему: «это можете вы сами ви-«деть, а хотябъ вы не приметили, такъ «видить то Всемогущій; но сказать того «Вамъ не могу, потому что истично самъ то-«го не знаю, а мит велтно только васъ «арестовать и»...-«И что еще?» подква-«тиль онь скоро, ужъ сказывайте скоръй, «ради Бога, всю величну несчастія наше-«го!»—«И привезть съ собою въ Кенигс-«бергь!» отвъчаль я, пожавъ плечами.

«Обоихъ насъ съ женою?» подхватиль онъ «паки, едва переводя духъ свой. «Нътъ», отвёчаль я, «до графини нёть мнв ника-«кого дъла, и вы можете, судариня, -быть съ сей стороны спокойны, а мет «надобны еще вашъ учитель, да нъкото-«рые изъ людей вашихъ, о которыхъ те-«перь же прошу мнѣ сказать, гдѣ онн «находятся, чтобъ я могъ по тому при-«нять мон мъры». — «Ахъ! господинъ офи-«церъ! отвъчалъ онъ, услышавъ о име-<нахъ ихъ: они не всѣ теперь въ од-«номъ мъсть и одинъ изъ нихъ оставленъ «мною въ той деревив, изъ которой я «геперь вду, а прочіе, съ учителемъ, въ -настоящемъ моемъ домѣ и въ той де-«ревнъ, куда я ъхалъ и гдъ имъю всег-«дашнее мое жительство». — «Какъ же «намъбыть?» сказалъ ятогда, «забрать мнѣ «надобно необходимо ихъ всёхъ, и какъ «бы это сдёлать лучие и удобнёе?»—«Эта «деревня», отвъчалъ онъ, «несравненно «ближе той, такъ не удобиће ли возвра- **▼титься намъ, буде вамъ угодно, хоть на** «часокъ въ сію, а от уда уже провхать «прямою дорогою въ домъ мой, и тамъ **«отдамъ я уже и самъ вамъ всёхъ ихъ.** «безпрекословно». — «Хорошо! государь «мой!» сказаль я, и вельль оборачивать кареть назадъ, а самъ. увидъвъ, что карета у нихъ была только двумъстная, и что саминь имь было въ ней тесновато, потому что насупротивъ ихъ сидела на откидной скамеечив дочь ихъ, хотвлъбыло снисхождение и учтивство мое простерть далее и сесть въ проклятую свою и крайне безпокойную фуру; однако они уже сами до того меня не допустили. «Натъ, натъ, господинъ поручивъ», сказали они мив, «не лучше ли вивств съ <вами, а то въ фурт вамъ уже слишкомъ «безпокойно» —«Да не утвеню ли я васъ?» отвъчаль я. --- «Нътъ!» сказали они, «мъста «довольно будеть и для васъ, дочь наша «подвинется воть сюда, и вы еще усядетесь «здъсь». -- «Очень хорошо», сказаль я, и радъ быль тому, и темъ паче, что мев и предписано было не спускать графа съ глазъ своихъ и не давать ему безъ себя ни съ къпъ разговаривать.

Такимъ образомъ, усъвщись кое-какъ въ каретв съ ними, повхали мы обратио въ ту деревню, откуда онъ вхалъ. И тогда-то имълъ я случай видъть наитрогательнъйшее зрълище, какое только вообразить себ'в можно. Оба они, какъ графъ такъ и графиня, были еще люди не старые и, какъ видно, жили между собою согласно, и другь друга любили нскренно и какъ должно; и какъ оба они считали себя совершенно ни въ чемъ невиноватыми, то, обливаясь оба слезами, спрашивали другь друга, и мужъ у жевы, не знаетъ ли она какой несчастію ихъ причины и чего-нибудь за собою, а она о томъ же спрашивала у мужа, и заклинала его сказать себъ, буде онъ что знаетъ за собою, и онъ клялся ей всеми клятвами на свътъ, что ничего такого не знаетъ и не помнитъ, за чтобъ могъ заслужить такое несчастие. А какъ самое несчастіе воображалось имъ во всей велични своей, то оба погружались они не только въ глубочайшую печаль, но и самое отчаяніе. Нізсколько времени смотрћав и только на нихв и на обливающуюся слезами и молчащую дочь ихъ, дъвочку лътъ двенадцати или тринадцати, и, сожалъя объ нихъ, молчалъ; но наконецъ, какъ они миф уже слишкомъ жалей стали, то сталь я ихъ возможнъйшимъ образомъ утфшать и уговаривать, и употребляль на вспоможение себъ всто свою философію. Сперва не хотвли-било они нимало внимать словамъ моимъ, но какъ увидели, что я говориль имъ съ основаніемъ и всего болже старался убъдить ихъ къ возверженію печали своей на Господа и къ воспріятію на него надежды и упованія, могущаго пе тольке уменьшить несчастіе ихъ, котораго существо встив намъ было еще неизвъстно, но и совершенно ихъ избавить, и увърять нхъ, что онъ и сдълаетъ то, а особливо если они ни въ чемъ не виновны; то виниь я темъ власно какъ некакой живительный бальзамъ въ ихъ сердце и вперилъ въ нихъ о себъ еще несравненно лучшее мивніе, нежели вакое они сначала воспріяли. Совствь темь, нитя

. нашихъ русскихъ какъ-то превльное мивніе, чуть-было не поь оне соблазнять меня деньгами ать подкупить и склонить къ товъ я имъ далъ способъ скриться в въ сосъдственную Польшу. О мекали они уже другь другу, гожду собою по-французски и дую а сего языка не разумъю, и рились-было уже пожертвовать вою тысячью талеровъ, если дело . на јајъ и я на то согјашаться ь особливо побуждало ихъ къ тому о и деньги у нихъ были къ тому и вивств съ ними въ каретв; но ервомъ, занкнувшемся мив издаовъ, тотчасъ сказаль имъ, чтобъ гомъ пожаловали и не помиш-: что видять они предъ собою честнаго и такого человъка, копи на что чести своей не промъне польстится ни на какія тыутя бы ихъ въ тоть же чась понью можно. Таковое безкорыстіе во ихъ удивило, но и вперило ихъ множайше почтепіе и такую дость, что они не усумнились примив, что находятся съ ними въ многія тысячи; а при семъ саучав графъ и признавался миз 👡 какъ почелъ-было насъ разбойи хотваь меня застредить и, ь истинъ словъ своихъ меня удоть и приобрасть болже себа доо досталь даже и самый спрятань пистолетт, и выстреливь изъ ихъ съ дозволенія моего на возотъл-было, для напоминанія о учав, меня подарить оными, но сего подарка учтиво отказался. хъ собестдованіяхъ дотхали мы католицияго монастыря, въ конь действительно тогда заезжаль вороть котораго надлежало намъ ать. Туть изъ опасенія, чтобъ графъ какимъ-нибудь образомъ ускользнуть въ оный и изъкотов трудно-бъ было его уже полутыть я казакамъ вхать ноближе гв и окружить оную, но твиъ

насколько пообидались уже и мон арестанты. «Ахъ! господинъ поручикъ, говорыль мит графъ: пожалуйте, въ разсужденіе нась ничего не опасайтесь. Когда мы при всемъ несчастін своемъ утвшены по крайней мфрф твиъ счастіемъ. что находимъ въ васъ такого честнаго, благороднаго, разумнаго и великодушнаго человъка, то не похотимъ никогда сами, чтобъ вы за насъ претерпалн какое здо и могли подвергнуться какому-нибудь бъдствію; сохрани насъ отъ того Боже! Несчастіе наше произошло не отъ васъ, а какъ мы не сомнъваемся, по волъ божеской: такъ его воля и будь съ нами; но вамъ на что же за насъ несчастнымъ быть? Нётъ, нётъ! сего не хотимъ и не похотивь им сами». Я благодариль ихъ за сіе, но присовокупиль, что быль бы еще довольные, еслибь могь получить оть нихъ увърительное слово, что и въ обънхъ деревняхъ ихъ не будетъ дълано ни мальйщаго шума и препятствія мив вь исполнение всего того, что миф отъ начальства приказано; въ противномъ случав, было-бъ вамъ извъстно, присовокупиль и, что отдана въ волю мою, не только что иное, но даже и самая жизнь ваша. А сверхъ того, вотъ прочтите сами данное мив открытое повелвніе всьмъ прусскимъ жителямъ и начальствамъ, по силь котораго могу я вездь и отъ всьхъ получить вспомоществование, еслибъ и команда моя оказалась недостаточна. «Сохрани насъ отъ того Господи!» возопили они: «чтобъ нужда дошла до такой крайности, но мы вамъ даемъ не только честное слово, что ни малейшаго нигде не будеть шума и препятствія, но утверждаемъ слово свое и всеми клятвами въ свѣтѣ».

Они и сдержали дъйствительно слово и я не только обезпеченъ быль совершенно съ сей стороны, но имъль удовольствіе видъть ихъ обходящихся со
мною, какъ бы съ какимъ-вибудь ближнимъ родственникомъ. Но я возвращусь
къ продолженію моей исторіи.

Къ помянутой деревнъ его доъхали мы не прежде, какъ уже въ сумеркии, не въъз-

жая въ оную, остановились у тамошняго приходскаго священника или пастора, старика добраго и набожнаго, постаравшагося насъ всячески угостить и навормившаго насъ хорошимъ ужиномъ, а между тымъ посылаль графъ въ деревню свою за человъкомъ мит надобнымъ, котораго и привезли во мив тотчасъ. Мы набили на него превеликія колодки и, поужинавъ, тотчасъ пустились опять въ путь и, для скоръйшаго перевзда, прямо уже чрезъ оный вдавшійся въ Пруссію узвій уголь Польши. Мы тхали во всю ночь напролеть и ночь сія была мн крайне мучительпая; ибо какъ передняя скамеечка, на которой я сидълъ съ ихъдочерью, была узенькая и низковата и мит ногь никуда протянуть было не можно, то сидънье для меня было самое безпокойное и мучительное, и я во всю ночь не смыкаль глазь съ глазомъ и только что посматриваль на казаковь, окружающихь верхами карету нашу.

Мы прифхали въ настоящій домъ его не прежде, какъ уже гораздо ободняло, и графъ повелъ меня прямо въ то мъсто, гдф быль учитель. Мы застали добраго и честнаго старика сего еще спящимъ и графъ, разбуживая его, сказалъ: «встанай-ка, мой другъ! Небу угодно было, чтобъ постигло насъ обоихъ съ тобою несчастіе, чуть-ли намъ съ тобою не побывать въ Сибири!» Я не могъ тогда довольно надивиться твердодушію старика того. Не примътилъ я ни въ видъ его ни мальйшей перемьны, ни ужаса и въ словахъ смущенія, а сказавъ только: «ну, что-жъ! Его святая воля и буди съ нами», и началь тотчась съ столь спокойнымъ духомъ одфваться, какъ бы ничего не произошло и не бывало. Совствъ тти удивился я тому, что графъ упомянулъ при семъ случав о Сибири и потребоваль отъ него въ томъ объясненія. «Ахъ! господинъ, поручикъ!» сказалъ онъ: «теперь не сомнъваюсь я почти, чтобъ не побывать мить въ Сибири самой. Мнимый и больнымъ называющійся солдать вашъ въ фурф, какъ ни скрывался подъ епанчею, но люди мои узнали въ немъ своего

прежняго сотоварища, ушедшаго отъ меня за нъсколько дней до сего времени и величайшаго плута и бездъльника. И какъ теперь мы ясно видимъ, что все нестастіе наше терпимъ отъ него и вірно микто иной какъ онъ налгалъ на насъ по злобъ какую-нибудь небылицу, то въдал ваши строгіе въ семъ случав законы, и предчувствую, что повезутъ насъ въ Петербургъ въ вашу Тайную Канцелярію, а оттуда боюсь, чтобъ не сослади насъ и въ Сибирь. Жена моя съ ума теперь сходить, узнавъ о семъ бездъльникъ и почитаетъ меня уже совстит погибшимъ; не можно ли вамъ, господинъ поручикъ, ее сколько-нибудъ уговорить и утфшить?»—Съ превеливить удовольствіемъ», сказаль я и побъжаль тотчасъ въ ея покой, и нашедъ ее плачущую наворыдъ надъ малолетными детьми своими и называющею ихъ бъдными уже и несчастными сиротами, такъ печальною сценою сею растрогался, что, утирая собственныя слезы, изъ глазъ монхъ по невол'я текущія, началь говорить ей все, что только могь придумать въ ел утъшенію, и какъ ихъ всего болъе устрашала Сибирь и она завърное почти полагала, что мужа ей своего на въ**ки бо**лве невидать и что онъ погибнеть невозвратно, то клядся и божился я ей. что она напрасно такъ много тревожится и предается отчаянію и увфрямъ обоихъ ихъ свято, что буде действительно не знають они за собою нивакого важнаго преступленія, наприміръ дійствительнаго умысла противъ государыни или измітны настоящей, то неопасались бы ни мало ссылки въ Сибирь.

Правда! говориль я далже, оть посылки въ Петербургъ, не уповаю я, чтобъ могли они избавиться; но дело въ томъ только и состоять будетъ, что они побывають въ Петербургъ. «Поверьте мна, какъ честному и никакъ васъ необманивающему человеку, что и тамъ люди, имъюще сердца человеческія, а не варвары, и не всехъ определяють въ ссылку въ Сибирь, па кого отъ бездельниковъ такихъ, каковъ вашъ бывшій слуга, бы-

ваеть доносы; и какъ опытность доказала, что изъ тысячи такихъ доносовъ бываеть развъ одинъ только справедливый, то и оканчивается болъе тъмъ, что ихъ же, канальевъ, пересъкутъ и накажутъ, а обвиняемие освобождаются безъ малъйшаго наказанія; а тоже, помяните меня, воспослъдуетъ, сударыня, и съ вашимъ сожителемъ».

Сими словами утъщилъ и ободрилъ я нъсколько удрученную неизобразимою горестію графиню, а чтобъ и болье се подкръпить, то, взявъ ее за руку и шутя продолжаль: «Полно, сударыня! полно прежде времени такъ сокрушаться, а подите-ка лучше напойте насъ часмъ или вофеемъ, да прикажите скорве намъ чтонибудь позавтракать изготовить; да не худо бы и на дорогу снабдить насъ какимъ-пибудь пирогомъ и кускомъ мяса. Ступайте-ка, сударыня, и попроворьте встиъ этимъ; мит втдь долго здесь медлеть не можно: и такъ я, изъ снисхожденія жъ вамъ, промедлиль долве, нежели сволько мић надлежало». Сіе побудило нкъ всвкъ просить меня убъдительнъйшить образомъ, чтобъ помедлить еще часа два или три времени, дабы усивть можно было собрать графа въ такой дальній путь и спабдить всемь нужнейшимь, а я, подъ условіемъ, чтобъ графиня болъе не плакала, охотно на тои согласился.

Она и дъйствительно, ободрясь тъмъ, стала всемъ проворить такъ хорошо, что въ мигь подали намъ и чай и кофей, а часа чрезъ два потомъ изготовленъ былъ уже не только завтракъ, но и объдъ полный, а сверхъ того успъла она и напечь и нажарить и напряжить всякой всячины намъ на дорогу, а пе позабыта была и вся мол команда, но накормлена и напоена до сита.

Наконецъ настала иннута, въ которую надлежало графу разставаться съ домомъ, имъніемъ, съ милою и дюбезною женою и со всёми малолётными дётьми и разставаться когда не на въкъ, такъ, по крайней мёрѣ, на неизвёстное время. Каково разставаніе сіе было, того описать никакъ я не могу, а довольно, когда

скажу, что было оно нанчувствительный шее и могущее растрогать и самаго твердодушный шаго человыка. Весь домы собрался для провожания графа: всь, оты мала до велика, любили его какъ отца; всы жалыл объ немы и прощались сы немы, обливающимся слезами; что-жы касается до графини, то была она вны себя и вы такомы состоянии, что я безы жалости на ее смотрыть не могы. Но всего для меня чувствительные было, когда началы графы прощаться сы дытыми своними и, какы ненадыющийся болые ихы видыть, благословлять ихы и цыловать вы послыдний разы.

**Тзда наша была довольно успъшна**, сповойна и даже весела для насъ. Мы ъхали всв вмъсть: я, графъ и учитель въ графской, весьма спокойной одноколкъ на четырехъ колесахъ, и неуспъла первая горесть сколько-нибудь поутолиться, какъ и вступили мы въ разговоры о разныхъ матеріяхъ. И какъ старикъ учитель былъ весьма добраго. веселаго и шутливаго характера, то и умъль онъ разговорамъ нашимъ придавать такую живость и пздавками своими такъ успокоить и развеселить графа, а меня даже хохотать иногда заставить, что вазалось будто тдемъ мы вст неинаво какъ въ гости; но веселость сія продледась только до того времени, какъ приъхали мы въ Кёнигсбергъ, ибо тутъ подхватили ихъ тотчасъ отъ меня и чрезъ нъсколько часовъ повезли ихъ на почтовыхъ въ Петербургъ, карауля ихъ съ обпаженными шпагами.

Губернаторъ быль очень доволенъ исправнымъ выполненіемъ его повельнія и благодариль меня за то; а какъ восхотьль оть меня слышать вст подробности моего путешествія, то расхвалиль меня впрахъ, что я поступиль такъ, а не инако, и и такъ повъствованіемъ моимъ его разжалобиль, что онъ самъ сталъ искренно сожальть о графъ и желать ему благополучнаго возвращенія.

Сіе, къ общему нашему удовольствію, п воспоследовало действительно, и онъ возвратился къ намъ въ туже еще осень,

не претеривых ни мальйшаго себь наказанія въ Петербургь и я проводиль его изъ Кёнигсберга съ радостными слезами на глазахъ. При разставаные съ нимъ, я имфль удовольствіе видфть его благодарящаго меня, со слезами на глазахъ, за всв мон къ нему ласки и оказанное снисхожденіе и увъряющаго съ клятвою. что онъ дружбы и благосилонности моей къ себъ по гробъ не позабудеть и что все его семейство обязано мет безвонечною благодарностію. Симъ-то окончилось сіе произиествіе. Другихъ же, подобныхъ тому, не было во все лато; почему н остается мит теперь заменить сей недостатокъ краткимъ повъствованіемъ о главивать произшествіяхъ войны нашей въ сіе лъто; но сіе учивю не прежде какъ въ последующемъ письме, поелику сіе и безъ того уже слишкомъ увеличилось, а между темъ остаюсь, сказавъ вамъ, что и есмь вашъ и прочая.

## Письмо 88-е.

Любезный пріятель! Между тамъ какъ у насъ все упомянутое въ посделнихъ монхъ письмахъ въ Пруссіи и въ Кёнигсбергъ происходило, въ Европъ продолжалась по прежнему война, и кровь челов'вческая проливалась по пустому. Лъто сего 1761 года было хотя и не такъ кровопролитно, какъ въ предследующие годы и не было хотя во все продолжение онаго ни одной генеральной и большой баталіи, однако несмотря на то, на многихъ небольшихъ сраженіяхъ и стычкахъ, также при осадахъ нъкоторыхъ городовъ, народа погублено великое мпожество, а въ числф онаго легло много и русскихъ головъ въ земляхъ чуждыхъ и нноплеменныхъ и, къ со--од кад исалоп пошитля исто общетия пользы для побезнаго отечества нашего. И какъ въ войнъ сего года имъли и мы великое соучастіе, то и разскажу вамъ, хотя вкратцѣ. нсторію войны сей въ сіе льто.

Кровопродитная война сія, прододжавшаяся уже столько лѣтъ сряду, всѣмъ воюющимъ народамъ такъ наскучила, что всѣ они уже вожделѣли мира; но не

такого расположенія были ихъ обладатели. Одинъ только прусскій король, доведенный встын прежними кампаніями до веливаго изнеможенія, охотно уже желаль мира, но желаль его безь всякихъ съ своей стороны пожертвованій. Цесарева была такъ еще напищена тогда, что недовольна би еще была и возвращеніемъ ей Шлезін, буде бы не удалось ей притомъ достичь главной своей цъли н унизить короля прусского въ классъ маленькихъ князей. **Иама императрик**а уже нарочито утолила свой гиввъ на короля и не отреклась бы войну окончить, Но какъ Пруссію почитала она власно важь своею провинціею, а добровольной уступки оной ожидать было не можно, то и нужно доставать ее было нечемъ ннымъ, вавъ продолжениемъ войны. Шведамъ и шведскому двору война съ Пруссіею съ самаго начала была ненавистна, но бразды правленія были все еще въ рукахъ государственнаго совъта, повинующагося повеженіямь французскаго двора, французскій же народъ болье встать возждентить окончания такой войны, которая изнурила государство ихъ и деньгами и людьми, была совствы противна интересамъ государственнымъ, начата по фантазіи, а по корыстолюбію и для приватныхъ интересовъ иннистровъ н королевскихт. любовницъ была продолжаема; война, которая покрывала ихъ только стыдомъ и безчестіемъ и которал, и въ случат самаго лучилаго уситка, не объщала нивавой для французскаго народа пользы.

По встить симъ обстоятельствамъ уже начинали кой-гдт заговаривать о мирт. и назначаемъ былъ городъ Аугсбургъ для конгреса, и уже предлагаемъ былъ отъ короля прусскаго и прожектъ къ оному, и онъ, желан получить себт Саксонію, уже вознамтривался разстаться и съ Пруссіею и со всти своими Вестфальскими провинціями; однако все сіе не состоялось и война должна была продолжаться по прежнему.

Всходствіе чего и діланы были всіми воюющими державами опять, въ продол-

зими, всв нужныя приготовленія ступающей новой кампаніи и выемы были разные прожекты п плавъ кому воевать и что предпривт. то лето; и какъ главивйшую ю всей этой войнѣ играла цесаи у ней было все еще на умъ и виею цълью завоеваніе Шлезін, бразно съ темъ, расположенъ былъ планъ встић военнымъ дъйствіямъ жинавил стиб быть главнымъ ілиъ туть и паки совокупными сии чтобъ опять всячески стараться вть нашу армію съ цесарскою и пно напасть единожды на короля вго и побъдивъ, выгнать его соизъ Шлезін и овладёть оною. Ачтобъ вы могь быть въ томъ успахъ, то вченъ быль въ сей разъ командиесарской армін не прежній графъ , котораго медленностію и неповостію были недовольны, а даятельгрямо неутомимый и расторопный ть Лаудонъ. Дауну же велено жединившись съ имперскими войващищать Саксонію, между тімь в Вестфалін и гановерских вивпротивъ союзниковъ дъйствовали анцузскія армін подъ конандою . Субиза и Брогліо. Наконецъ, сдълать еще болъе прусскимъ войстоть до положено, чтобъ жили от своей армін сильный корвъ Померанію и еще бы разъ ис-: осадить городъ Кольбергъ, упоь уже къ тому при вспоможении нашведскаго флота гораздо множай и старались бы какъ можно вь онымъ, а съ нимъ вместе и омераніею.

жакой планъ сдёланъ былъ съ

нашей и цесарской; что-жъ ка
до короля прусскаго, то сей, поте
сьма много чрезъ смерть короля

аго, наилучшаго своего союзника,

олучая уже болёе отъ агличанъ

шхъ денегъ, и растерявъ почти

своихъ генераловъ и старыхъ

, принужденъ былъ принимать

мёры и, вмёсто прежней на
раложение въ «русской старинъ» 1871 г.

ступательной войны, вести въ сей годъ болве оборонительную и, по малолюдству своему, убъгать колико можно генеральных баталій. И какъ ему всь планы и сокровенныя намфренія непріятелей его были извъстны, то онъ, сообразуясь съ ними, и разделиль войска свои такъ, чтобъ вездв можно было ему сдълать не только сильный отпоръ, но въ намфреніяхъ непріятелей своихъ повсюду и препоны и помъщательства. Итакъ, противъ французовъ отправиль онъ родственниковъ своихъ принца Фердинанда и наследнаго принца Брауншвей гокаго, обоихъ великихъ полководцевъ и героевъ, и поручиль имъ, съ маленькою ихъ союзною арміею, занимать французовъ и всячески стараться ихъ вытёснить изъ ганноверанскихъ, вестфальскихъ и гессенъкассельскихъ земель; противъ Дауна поставиль онь брата своего принца Гейнриха съ нарочитою арміею. Померанію прикрывать и защищать отъ насъ Кольбергъ поручилъ онъ родственнику своему принцу Евгенію виртенбергскому и нъкоторымъ другимъ генераламъ съ небольшимъ корпусомъ; движенія же нашей главной армін примічать, и въ поході возможнайшія далать остановки и помашательства поручиль наилучшимъ своимъ генераламъ, а самъ, съ наилучшею частію своего войска, вознамфрился быть противъ Лаудона и употребить всѣ силы и возможности въ тому, чтобъ недопустить его соединиться съ нами и напасть на него совокупными силами и положиль, въ первый еще разъ, убъгать колико можно въ сіе лъто генеральнаго сраженія, которое выиграть онъ, по малосилію своему, никакъ уже не надъялся.

Итакъ, всходствіе сего плана, не успъла весна начаться, какъ родственники его, принцъ Фердинандъ и принцъ Брауншвейтскій и открыли кампанію, и для лучшаго успъха очень рано, и даже еще въ февралъ. И какъ французы всего меньше толь ранняго начатія военныхъ дъйствій ожидали, то союзникамъ и удалось ихъ далеко оттъснить и, принудивъ, оставить мистія захваченныя ими мъста

податься назадъ до самаго города Кас селя; но въ семъ городъ засъвъ удержали они, наконецъ, стремленіе пруссаковъ и ганноверанцевъ, имъли съ ними нъсколько сраженій, но не весьма знаменитыхъ, съ неодинаковымъ счастіемъ. Иногда побивали союзники ихъ, а иногда получали они выгоды надъ ними, и война сія продолжалась у нихъ во все лъто и кончилась почти ни на чемъ, чему всему причиною было наиболье несогласіе и вражда между собою обонхъ французскихъ полководцевъ.

Что касается до нашей армін. то она не такъ была посившна: но новый ея предводитель г. Бутурлинъ, хотя тронулся съ мѣста и нѣсколько ранѣе противъ прошлогодняго, однако, не прежде какъ въ іюнѣ, дождавшись подножнаго корма; но прежде выступленія своего въ походь, отдѣлилъ онъ отъ себя корпусъ въ 27-ми тысячахъ состоящій, и поручивъ оный графу Румянцову, отправиль оный въ Померанію для третичной осады города Кольберга.

Армія наша пошла четырьмя дивизіями по прежнему въ Польшу и въ Познань, гдѣ заготовлены были для нея по прежнему главные и большіе магазины. Первая дивизія была подъ командою Фермора и шла на Сироковъ, вторая, предводимая княземъ Голицынымъ, на Познань, третью велъ князь Долгоруковъ, а четвертая составляла резервный корпусъ и поручена была въ команду графу Чернышову.

По доводьно медленномъ походѣ прибылъ наконецъ самъ генералъ-фельдмаршалъ, 13 іюня, въ Познань со всѣмъ своимъ генеральнымъ штабомъ, а князь Голицынъ, со второю дивизіею, перешелъ
уже между тѣмъ рѣку Варту и тамъ
расположился лагеремъ. Въ Познани было обыкновенное рандеву или сборище
всей арміи, и тутъ простоялъ г. Бутурлинъ около двухъ недѣль и проводилъ сіе
время съ одной стороны въ сборахъ и въ
распоряженіяхъ — какъ шттить далѣе и
обороняться противъ дѣлающихъ намъ
повсюду помѣшательство въ походѣ прус-

саковъ. Сіп. въ числѣ 12,000. стояли подъ командою генерала Гольца при Глогау, и король, успливъего еще девятью тисячами, прислаль повельніе затруднять встим образами наше шествіе и нападать вездѣ на отдѣленные наши корпусы. Но какъ сей генераль ихъ скоропостижно умеръ, то приняль команду надъ ними сланний ихъ наѣздникъ генераль Цитенъ и тотчасъ вошель въ Польшу. Самое сіе и побудило нашу армію соединиться скорѣе виѣстѣ и принять къ дальнѣйшему шествію лучшія уже мѣры.

Другое дело, сделанное господиномъ Бутурлинымъ въ Познани, было неожидаемое никъмъ арестованіе главнаго нашего наъздника, генерала-майора Тотлебена и отправление его какъ нъкоего злодъя и преступника въ Петербургъ. Извъстіе сіе поразило и армію всю и насъ всахъ въ Пруссіи неописаннымъ удивленіемъ. Я уже упоминаль прежде, что генераль сей сдѣлался-было у насъ очень славникъ, командоваль всфин легкими войсками и все войско его любило и полягало на него великую надежду. Никто тогда не зналь тому причины, по послѣ сдѣлалось извъстно, что пострадаль онъ и пострадаль дельно за слишкомъ уже синсходительные свои поступки въ минувшемъ году къ берлинскимъ жителямъ при взятіи имъ сего города. А носилась молва, что отврыты были за нимъ и другія пакости; но какъ бы то не было, но онъ былъ какъ злодъй арестованъ, и команда надъ легини войсками поручена генералумайору Берху.

Сколько извъстіе сіе было для насъ поразительно, столько досадно было слишать о главномъ командиръ всей нашей и драться съ королемъ прусскимъ идущей арміи, господинъ Бутуряннъ, что онъ не отставалъ отъ прежней своей дурной, гнусной и всего меньше предводителю такой великой арміи приличной привычки. Какъ прежній съ ума сходить на псовой охотъ и зайцахъ, такъ сей никакъ не могъ и во время важнаго почти куликанья. То и дъло

ишись въ намъ о семъ вѣсти, и съ стороны смѣшные. а съ другой адивншіе анекдоты. Ибо генераль і сихъ куликаньяхъ своихъ дёлалъ венныя глупости и не рѣдко проси-. цвиня ночи въ кружку съ греим, заставияя ихъ съ собою пить, всин и орать, и полюбившихся наже и и прамо въ офицеры и даже ры, а проспавшись прашиваль ихъ от сложить съ себя чины и сдъопать темъ же, чемъ были. Въ э и подобныхъ тому делахъ упражонъ, между темь какъ король ій, которому все сіе было извізтоючи съ арміею своею въ Шлеимышляль всв средства къ недово насъ соединиться съ цесарскою и Лаудономъ, который, полуогда впервые еще главную надъ кого арміею команду, бъсился и валъ на насъ, что мы такъ долго ин и шли медленно: нбо какъ ему отъ двора своего запрещено было ть съ пруссаками прежде прибы-. вего въ дъло, а приказано всячески ъ сраженія, то, по самому тому, и вденъ онъ былъ на другомъ краю и въ горахъ стоять целыхъ два мево пустому и упускать наилучшее и удобивиши случай къ нападев короля прусскаго.

онець, 27 іюня тронулся г. Бутуризъ Познани, и армія наша потя-» **вдол**ь подлѣ Шлезіи въ столичшлезскому городу Бреславлю. іе сіе было также очень мелленатрудняемое повсюду пруссаками, и пришла армія къ Бреславлю не зкакъ 4-го августа, между которымъ емъ спъшиль и Лаудонъ съ цев армією иттить къ намъ на встрівожь касается до короля прусскаго, учиных въ сіе время невфроятпочти совстив невозможное дело, иступивъ изъ того мфста, гдф стоялъ ю соединенною вмаста своею ари многочисленною артиллеріею, коодной, кромъ полковыхъ пушекъ,  сированными маршами и съ такою скоростію въ сторону къ намъ. что въ немногіе дни перешель множество миль и самымъ тъмъ перехватилъ пашей арміи путь и недопустиль насъ до столь скораго соединенія съ цесарцами, какъ дого мы съ объихъ сторонъ желади.

Къ сему, сдъланному королемъ прусскимъ совсъмъ нами неожидаемому помьтательству, много помогло и то, что мы, не думая ни мало осаждать городъ Бреславль, да и будучи въ тому не въ состояніи, а ставъ подлѣ онаго, промедлили тутъ нѣсколько дней и занимались. сами не зная для чего, дѣланіемъ батарей и стрѣляніемъ по городу изъ пушекъ и гаубицъ, также раздаваніемъ солдатамъ привезенныхъ въ армію около сего времени серебряныхъ медалей за побѣду надъ прусаками при городѣ Франкфуртъ.

Какъ королю прусскому помянутымъ образомъ удалось перехватить намъ путь и затруднить даже самую переправу чрезъ ръку Одеръ, то принуждено было, какъ съ нашей, такъ и съ цесарской стороны, предпринимать разные окружные марши п контра-марши для желаемаго соединенія, н Лаудонъ съ своей стороны толико быль въ семъ случай расторопенъ и рачителенъ, что чрезъ нъсколько дней нашелъ средство, оставивъ армію свою, и съ одною только своею въ 50-ти эскадронахъ состоящею конницею, прискакать къ нашей арміи для подкрапленія оной и съ темъ, чтобъ убедить насъ тотчасъ напасть на короля прусскаго и дать съ нимъ баталію. Но всѣ его труды остались тщетны: мы никакъ несогласились драться одни безъ его пехоты и онъ принужденъ быль фхать опять назадъ къ своей армін, ничего не сдълавъ. Наконецъ, по сдъланнымъ еще разнымъ маршамъ и контра-маршамъ, 12-го августа воспоследовало при местечке Стригау толь давно вождельное и четыре уже года пскомое соединение цесарской армии съ нашею, и какъ у нашей былъ уже недостатокъ въ провіанть, то Лаудонъ тотчасъ и снабдить ее онымъ; — но чтожъ воспостъдовато далъе?

Какъ чрезъ соединение сие сила наша сдълалась уже несравненно уже превосходнъе кореля прусскаго, ибо одна и наша армія состояла болье, нежели въ 60-ти тысячахъ, а цесарская въ 72-хъ тысячахъ, а у короля и всего было не более 50-ти тысячь человъкь въ его арміи, то онъ, сдълавшись слишкомъ противъ насъ слабъ, отошель тотчась назадь и расположнися подлъ самаго славнаго и кръпкаго своего города Швейдница лагеремъ. Наши же армін тотчась посладовали за нимъ и окружили его полуциркулемъ такъ, у него остался одинъ только тыль на свободъ, а чрезъ то и приведенъ онъ быль въ критическое и столь дурное положеніе, въ каковомъ онъ не бываль еще никогда во все продолжение войны сей. Любимая его охота была давать сраженія, но въ сей разъ и при такой несоразмфрности въ силахъ, было бы то для его сущая дерзость и неблагоразуміе, ибо и самая побъда не инако могла-бъ быть куплена, какъ слишкомъ дорогою ценою, а притомъ, въ разсуждении столь многочисленныхъ непріятельскихъ арміяхъ и мало бы принесла ему пользы; напротивъ того, потеряніе баталіи произвело бы страшныя и бъдственнъйшія для его послъдствія. Въ сей крайности находясь и не долго думая, решился онъ какъ можно избъжать сраженія, и для лучшаго въ томъ успѣха приступить къ тому, къ чему онъ никогда не приступалъ и о чемъ никогда и говорено не было, а именно къ окопанію всего дагеря своего шанцами и къ превращению всего онаго въ нъкоторый родъ кръпости непреодолимой.

Великое предпріятіе сіе и началь онъ производить ни мало не медля и употребиль къ тому самое то драгоцінное время, покуда предводители обінкь нашихь армій между собою строили чины, сзывали военные совіты, сумнівались и ділали планы и распоряженія, какъ имъ атаковать лучше короля въ его лагерів. Ибо какъ лаудонъ получиль уже отъ монархини своей разрішеніе на все и ему пре-

дано было на волю — давать ли баталію или оной убъгать, то и хотълъ онъ непремънно и ни мало не медля атаковать короля, къ чему сначала склоненъ былъ к нашъ господинъ Бутурлинъ; но какъ надобенъ быль къ тому планъ, и сей, по причинъ несогласныхъ и противоположныхъ мивній и разныхъ между нашемя и австрійскими войсками политическихъ н военныхъ основаній, неодинаковыхъ военныхъ обыкновеній, многихъ сумнительствъ и многоразличныхъ потребностей, никакъ не могъ въ одни сутки сделанъ и всѣ нужныя распоряженія къ тому учинены быть, то чрезъ самую сію медленность и упущено было, такъ сказать, золотое и удобивйшее къ атакованію кородя время; а сей, употребивъ невъроятную поспешность и заставивъ денно и нощно работать всю свою армію — такъ что всегда одна половина оной работала, а другал отдыхала — и успълъ въ самое короткое время не только весь свой лагерь обрыть преглубокимъ и преширокимъ рвомъ и высовимъ валомъ, но вск линіи связать шанцами и редутами, укръпить лагерь свой двадцатью четырьия большими батареями, предъ линіями поставить гдъ рогатки, гдъ полисадники, а предъ нимъ прорыть въ три ряда волчьи ямы, гдв-жъ быль лесь, тамь поделать засеви и установить егерями; случившіеся же посреди дагеря четыре холма превратить въ сущіе бастіоны, а бывшую на лівомъ крыль гору, сдёлать почти настоящею цитаделью. Словомъ, повсюду видны были только батареи, и всякая изънихъ **снабдена** была еще особаго рода двумя ямами, наполненными порохомъ и гранатами, которыя, проведенными отъ нихъ кишками съ порохомъ, можно было издалека зажигать. Сверхъ того вельль король для батарей своихъ привезть изъ города нѣкоторое число большихъ пушекъ, такъ что всткъ ихъ разставлено было 460 орудій, а притомъ сдълано 182 подкопа и все сіе расположено было болће на высотахъ, до которыхъ и безъ того, за множествомъ ръчекъ, топкихъ ручьевъ и вязкихъ луговъ, дойтить было трудно.

Вст сіе огромное дтло, расположенное и производимое съ величайшимъ разсмотраність, по правиламъ строгой тактики и сдълавшееся удивительнымъ, образцовымъ и примфримъ, начато и окончено пруссавами въ теченіе трехъ сутокъ; такъ что предводители объихъ нашихъ армій, согласившись между тёмь о нападенін на вороля и обо всемъ условившись и уговоравшись и хотфвъ начинать уже дфло, вдругь, вивсто лагеря прусскаго, увидали предъ собою цалый рядъ крапостей, произведенных власно какъ накакимъ волиебствомъ, и какъ для атакованія сахъ и приступанія къ онымъ потребны были совстиъ нныя и новыя мфры и плани, и при дъланіи оныхъ являлись отчасу множайшія трудности: то на держанномъ о томъ въ нашемъ россійскомъ лагеръ большомъ военномъ совътъ, при которомъ присутствовалъ и Лаудонъ, предводитель нашъ господинъ Бутурли нъ прямо объявиль, что ойъ не хочеть съ арміею своею ни на что отважиться, а если дойдеть между цесарцами и прусаками дело до атаки, то онъ отдългъ отъ своей армін корпусъ войскъ въ намъ на подкръщение. А и въ самомъ дъль атакованіе тогдашняго прусскаго лагера была-бъ саман дерзость, ибо наднафф высфр скафальн атихоф окажае крови, вокуда бы дошло дело до ручной схватки за линіями внутри дагеря, и дело сіе таково было, что и самые мужественные волны трепетали отъ единаго помышlenia o tonz.

Совствъ тти Лаудону непремтино хоттось на сей великій опыть отважиться, и тти паче, что какь бы уронь ни велить могь притомъ быть, но побъда сділалась бы рішнтельною для всей войны тогдашней, и произвела бы вожделіти від дійствія; въ случай-жь неудачи, не могло произойти важныхъ и вредныхъ последствій; и потому и употребляльонъ наивозможній старанія къ преклоненію г. Бутурли на къ сему отважному предвріятію, но сей, для многихъ и разныхъ причинъ и обстоятельствь, не хотіль нивакъ на то склониться, но держался

крѣпко сказаннаго единожды слова, что онъ не хочетъ ни на что отважиться.

Между темъ, какъ таковыя совещанія и уговариванія происходили и нъсколько дней длились, быль король прусскій въ ежечасной готовности въ сражению. Днемъ, когда можно было вст наши движенія видъть, солдаты его должны были отдыхать, а какъ скоро наступали сумерки, то синманы были всв палатки, и весь армейскій обозь отсылался подъ пушки кръпости Швейдница и всъ полки становились позадь валовъ, въ ружье, и такъ вся пъхота, конница и артиллерія, въ каждую ночь стояла въ ордеръ-баталін. Самъ король находился всегда на главной батареъ, гдъ становилась для него маленькая палатка; но и его собственный обозъ на всякую ночь отвозился прочь, а поутру опять привозился, и войски, не прежде какъ по восхожденін уже солнца, клали ружье и разбивали опять дагерь. Кромъ сего, терпъла армія очень много отъ ужасныхъ жаровъ, въ самое то время бывшихъ, и отъ оскудънія, кром вальба, во встав прочих встастныхъ припасахъ. Во всей армін не было почти ничего мяса и другой провизіи, и солдаты наскучили уже до чрезвычайности ъсть одинъ катобъ съ водою; а сверхъ того, нзмучились вст и отъ безсонницы и неудовольствіе въ армін было всеобщее, такъ что если-бъ неудерживали валы и окопы, то върно бы она разбъжалась на половину.

Но какъ самое сіе обстоятельство, что не могло быть изъ прусской армін дезертировь, чрезъ которыхъ можно-бъ было узнать о происходившемъ въ лагеръ у пруссаковь, и увеличивало неръщимость нашихъ предводителей, то и стояли они изсколько дней безъ всякаго дъла и поъдали тщетно провіанть, въ которомъ начиналь уже являться недостатокъ, а король прусскій и ожидаль тогда спасенія себъ всего болье отъ голода. Самъ же съ сей стороны быль совершенно обезпеченъ, потому что въ Швейдниць были у него запасены огромные магазины провіанта и фуража; а о нашихъ арміяхъ онъ

не сомнъвался, что имъ скоро ъсть будеть нечего, потому что всв окрестности такъ уже были очищены, что шефель, или пол-осмина ржи, покупался по 15-ти талеровъ, да и тому были рады. Нашей арміи оскудъніе сіе сдълалось прежде всьхъ чувствительно: къ тому-жъ, король постарался нужду нашу еще больше увеличить п ввергнуть предводителя нашего въ превеликую заботу и опасеніе. Онъ отправиль генерала Платена съ 7,000 человъкъ къ намъ въ тылъ. Сей генералъ, връзавшись въ Польшу, нашелъ при Гостипъ нашъ вагенбургъ, окопанный ретраншаментомъ и прикрытый 4,000 человъкъ. Онъ напалъ на оний и, вломившись въ него, не учинивъ ни одного выстръла, а на штыбахъ, и овладъвъ онымъ, побилъ все прикрытіе, взяль до 2,000 человъкъ въ полонъ, сожегъ всѣ фуры и повозки, коихъ число простиралось до 5,000, разориль у насъ три большихъ магазина и угрожаль даже разореніемь самаго главнаго въ Познани, а все сіе и побудило фельдмаршала пашего, г. Бутурлина, иттить скорфе назадъ, чтобъ не погубить всей армін своей голодомъ.

Итакъ, препроводивъ целихъ двадцать дней въ деланіи и переделываніи плановъ н паки отметаніи оныхъ, выходпвши два раза вивств съ цесарцами изъ лагеря, для дъйствительнаго уже нападенія на пруссаковъ, и ничего не сдълавъ, возвращаясь опять въ лагерь, оставлены были имъ наконецъ всв замыслы и намеренія, отобраны назадъ всё розданныя уже диспозиціи, и г. Бутурлинъ нашъ, оставивъ при цесарцахъ графа Черны шова, съ корпусомъ въ 20-ти тысячахъ состоящимъ, самъ со всею достальною нашею армією отошель отъ цесарцевь и пошель назадъ въ Польшу и въ тѣ мѣста, откуда онъ въ походъ свой отправился.

Извъстіе объ отшествін нашей армін произвело торжество и радость въ прусскомъ лагеръ. Всъ радовались и торжествовали, какъ бы получивъ какую-нибудь преславную побъду. И хотя Лаудонова армія, съ оставленнымъ при опой россійскимъ корпусомъ, была почти вдвое

сильные еще королевской,— однако они вдругь перестали принимать прежили мёры къ обороны. Они не стали уже по вечерамь снимать лагеря, не стали отправлять назадь обозовь и не стали уже больше по ночамь становиться во фрунть, а больше пушки отвезены были назадь вы Швейдниць; изъ ямъ порохъ, гранаты в бомбы повыбраты, волчын ямы засыпаны, рогатки сожжены и большал часть шанцовы и окоповь разорены и открыта паки коммуникація съ убздомъ, и прусскій лагеры снабжень быль опять всьми нужними потребностьми.

Король, по отшествін нашей армін, простояль туть еще не болье двухь неды. Онъ почиталь кампанію въ сей годъ еще неокончанною и желаль еще отличить себя въ оную какимъ-нибудь знаменитымъ деломъ. Но Лаудонъ стоялъ въ крепкомъ лагере и неоказываль охоту къ сраженію. Королю хотьюсь угрожа--оди и ото атиську имашдам иминасот гнать назадъ въ Богемію, или принудить въ какомъ-нибудь выгодивишемъ мысты къ сраженію. Сверхъ того, и магазивъвъ Швейдницъ уже истощился, а въ городъ Нейсъ находился другой, запасный, и превеликой; а все сіе побудило короля прусскаго тронуться наконець съ мъста и отойтить къ Минстерберту, на два дни перехода отъ Швейдница.

Не успъль король прусскій отойтить оть сей кръпости, -- которая была изъ знаменитъйшихъ во всъхъ прусскихъ областяхъ, снабдена многочисленнымъ гарнизономъ и артиллеріею и встми потребностями, имфла комендантомъ въ себъ искуснаго и храбраго генерала Цастрова, и потому считалась отъ осады безопасною, -- какъ дъятельный Лаудонъ вознамърился испытать счастія своего надъ нею и взять её не формальною осадою, а нечаяннымъ н тайнымъ нападеніемъ на оную. Онъ переговориль о томъ съ нашимъ графомъ Черны повымъ, и сей, не только апробоваль его намфреніе, но предлагаль къ тому даже весь свой корпусъ. Однако Лаудонъ взяль только 800 человъкъ нашихъ гренадеровъ, которые соединены съ

20-ю баталюнами австрійской пехоты, и предпрілтіе сіе поручено генералу Амаду. Вст приуготовленія къ тому сделаны наисокровеннъйшимъ образомъ, и утаены такъ удачно отъ непріятелей, что коменданть, совствъ того неожидая, не сделаль ни жальйшахъ предосторожностей, но будучи охотника пировать, имель у себя въ ту саную ночь баль, какь положено было произвести сіе въ дъйство. Итакъ, въ одну ночь, въ два часа послѣ полуночи, учиено было нечалнное на крепость нападеніе, и для отвлеченія вниманія гарнизона отъ техъ месть, где назначено било пъхотъ льзть на кръпость по штурмовымъ лестницамъ, велель Лаудонъ кроатамъ своимъ произвести съ противоположной стороны фальшивую атаку. Приступь сей произведень въ самую темную ноть и имъль успъхъ вожделфиный. Цесарцы, будучи подпоены виномъ, для множайшей отваги, шли наимужествениъйшинь образомъ и презпрали всё опасности, а особливо наши гренадеры стремились и **1331 кучами, как**ъ сумасшедшіе. Симъ, по несчастію, трафилось въ темнот зайтить въ такое мъсто, гдъ въ наружныхъ укръпленіяхъ быль преглубокій ровь. И какъ бившій до того туть подъемный мость быль сломань, то передовые, увидъвъ предъ собою страшную глубину, закричали: «Стой! стой! подавай лъстницы и фашния», по офицерамъ нашимъ показалось, что сіе будеть слишкомъ долго, и они, не долго думая, погнали заднихъ, а сін, столинувъ переднихъ въ ровъ и наполнивъ всю глубину сими несчаст--чеми, пользи чрезь оных в и взощи первие почти на городскіе валы и укрѣпленія, и рубили и кололи встхъ кто имъ ни пональдея. Пруссаки кричали тогда: «пардонъ! вардонъ!» но нашп говорили: «пихтсъ иардонъ! какой пардонъ!» и прододжали только рубить и колоть. И тогда одному прусскому артилеристу не восхотелось умереть безъ отищенія. Онъ зажегь случивнійся туть пороховой магазинь и взорваль чрезь то множество н своихъ и четовъкъ до 300 нашихъ на воздухъ. Одвако ни сіе, ни вся храбрая пруссаковъ

оборона, не могла имъ пособить, и крѣпость, по трехчасномъ сраженіи, къ свѣту была взята и находилась уже со всею
своею многочисленною артиллеріею и
всѣмъ гарнизономъ въ рукахъ у цесарцевъ, и они вмѣстѣ съ нашими потеряли
не болѣе, какъ человѣкъ до тысячи на
семъ приступѣ.

Лаудону хотьлось какъ можно сохранить городъ сей отъ грабежа, почему и запрещено было отъ него накрѣпко и объщано было за то 100 т. гульденовъ въ награжденіе; однако какъ въ городъ находилось великое богатство, свезенное изо всъхъ мъстъ Шлезін жителями, какъ въ надежное и безопасное мъсто, то трудно было цесарцевъ отъ того удержать: они пустились тотчась на оный, какъ скоро вошли въ городъ, и цесарскимъ генераламъ великаго труда стоило остановить ихъ въ семъ варварствъ. Что касается до нашихъ, то они приобръли при семъ случав отъ всего свъта и даже отъ самыхъ непріятелей своихъ великую себъ честь и похвалу, какъ за безпримърную храбрость, такъ и за то, что они непустились никакъ на сей грабежъ, но взошедъ на валы, засъли тутъ спокойно, и каждый оставался при своемъ оружін.

Чрезъ сіе овладѣніе Швейдницомъ, приобраль Лаудонъ цесарскому оружію крайне важную выгоду и сделаль то, что цесарцы, въ первый еще разъ, во всю сію войну, могли въ сей годъ взять свои зимнія квартиры въ Шлезін. Однако за сію великую услугу награжденъ былъ весьма дурно и единою только неблагодарностію: а провинился только тамъ, что дало сіе предпріяль самь собою, и неистребовавь напередъ на то дозволенія отъ императрици и надворнаго военнаго совъта. Но было когда о томъ спрашиваться! когда всякая минута была дорога, и чрезъ неупущение удобнаго къ тому случая получень и весь успъхъ тогдашній. Словомъ, цесарева такъ прогнъвалась на него за то, что самому императору, мужу ея, вступившемуся за Лаудона, великаго труда стоило уговорить ее и спасти его отъ напасти.

Что касается до короля прусскаго, то совстви неожидаемое извъстіе о потеряніи Швейдница привело его и всю его армію въ неописанное изумленіе. Никакое несчастіе во всю войну сію не подъйствовало такъ много на пруссаковъ, какъ сіе. Они потеряли тогда всв плоды тогдашней славной и крайне для нихъ трудной кампаніи, и не безъ основанія, страшились всъхъ ужасовъ новой кампанія зимней; къ тому-жл. получены были ими тогда страшныя извъстія о дъйствіяхъ нашихъ войскъ въ Помераніи, которыя еще болъе приводили ихъ въ отчаяніе. Всв опустили тогда руки. Но король нашель способъ ободрить и оживотворить всю свою истощенную армію и началь употреблять всв силы и возможности къ тому, чтобъ принудить Лаудона къ сраженію съ собою. Никогда еще онъ такъ не желалъ съ нимъ схватиться, какъ въ сей разъ; но Лаудонъ, будучи счастіемъ своимъ доьоленъ, не хотель уже на то отважиться, но всячески убъгаль отъ сраженія, такъ что, опасаясь отъ короля отчаяннаго нападенія, препроводиль хотя цванхъ 8 ночей съ россіянами подъ открытымъ небомъ, во ожиданіи нападенія на себя, однако не только избъть сраженія, но не хотъль покуситься и на овладъніе Бреславлемъ, въ чемъ находиль графъ Черны шовъ возможность и ему-было то совътоваль, но выбравь такое мъсто, гдъ-бъ могъ онъ имъть свободную коммуникацію съ Саксоніею, Богеміею и Моравіею, остановился неподвижно въ лагеръ своемъ при Фрейбургъ до зимы самой, гдъ потомъ расположиль и свою армію и нашь корпусь по зимнимъ квартирамъ, и принудилъ и короля къ тому же.

Сей, около самаго сего времени, подверженъ былъ наивеличайшему во всю жизнь свою бъдствію и едва было едва однимъ измѣнникомъ не преданъ былъ въ руки своихъ непріятелей или, въ противномъ случаѣ, убитъ до смерти: все уже было къ тому приготовлено, и благополучіе и жизнь короля висѣла уже на волоску, но досада одного утрудившагося слуги, посланнаго затъйщикомъ сего зла, барона Варкот ча съ письмомъ къ одному изъ своихъ соумышленниковъ и нехотъніе иттить туда, спасло въ сей разъ короля отъ бъдствія и погибели неизбъжной. Ибо слуга, вмъсто назначеннаго мъста, отнесъ то письмо къ одному деревенскому пастору, а сей доставилъ оное тотчасъ къ королю, и чрезъ то все дъло открылось и король спасся, но былъ такъ безсовъстенъ, что спасшему его пастору не сказалъ и спасиба, и бъднякъ сей остался безъ всякаго себъ за усердіе свое награжденія.

Симъ-то образомъ кончились всё военныя действія въ Шлезін и въ сей стороне, и теперь осталось миё вамъ разсказать, что между темъ делалось въ Помераніи, куда, какъ выше упомянуто, отправлень быль отъ насъ графъ Румянцовъ съ корпусомъ довольно сильнымъ для третичной осады и овладёнія городомъ Кольбергомъ.

Корпусъ нашъ, какъ ни превосходнът силою своею всъхъ находившихся въ Помераніи пруссаковъ, и самый генералъ сколь ни искусенъ былъ въ военномъ дълъ, но имълъ много труда прежде нежели достигъ до желаемаго... Дъло сіе не такъ легко можно было произвесть, какъ думали, и бездъльная кръпость сія навела на насъ болъе хлопотъ и трудовъ, нежели мы и всъ думали и ожидали.

Я уже упоминаль вамь, что уже въ оба последніе года делано было нами двукратное покушение къ овладению сямъ приморскимъ городомъ, и что въ оба раза неудалось намъ никакъ овладъть оного. Ошибка состояла панболее въ томъ, что сначала, когда ею овладъть всего легче было можно, употреблено было слишкомъ мало силы и дъло сіе поручено незнающимъ и дурнымъ генераламъ; а въ сей разъ имъли уже время пруссаки столько туть усилиться и такія взять міры, что и знаменитому корпусу и самому искуснъйшему генералу много навели они дъла, и очень малаго недоставало къ тому, чтобъ и въ сей разъ не пропасть всемъ нашимъ трудамъ и убыткамъ попустому.

рать осада сіл была во всю сім войну остонамятнъйшая, а притомъ и понямъ нашимъ военнымъ дъйствіемъ обну сім противъ пруссаковъ, то ул вамъ ее подробнъе, однако учиню теперь, а въ письмъ послъдующемъ имъ; а теперь дозвольте мит сіе, какъ пчившееся не въ мъру. кончить и вть вамь, что я есмь вашъ и проч.

## Письмо 89-е.

обезный прілтель! Предпріявь въ езъ описать вамъ славную нашу Кольжую экспедицію и осаду, скажу, что ъ Румянцовъ выступиль съ поруниъ ему корпусомъ, изъ 27-ми тысячъ ращемъ, въ походъ довольно еще , такъ что онъ еще іюня 22-го при-, съ нимъ къ Померанскому городу лину, отстоящему версть за 30 тольгъ Кольберга и защищаемому нъкоть количествомь прусскаго войска. -эппфандоп кід сімо снорвнівна став его и нашъ флотъ, долженствующій цить изъ Кронштадта, то, не хоо прибытія его приближиться къ Кольгу, и остановился онь туть дожидатьюмянутаго флота. Самынь темь и нева была первая и великой важноошибка; ибо какъ помянутый флотъ шель не такъ скоро какъ ожидали, н нуждено было его дожидаться до саі половины августа місяца, то и проыт графъ Румянцовъ тутъ безъ мала мъсяца безъ всяваго дъла, а прикрышія Кольбергь прусскія войска, подъ мидою принца Евгенія Впртемберго и генерала Вернера, и воспольлись сею медленностію и могли въ сіе ва употребить все, что только можно было къ затрудненію нащей осады н оборонъ Кольбергской кръпости. Поутый принцъ окопался съ шестью тысяи человъвъ своего войска подъ самыми ками крепости и укрепиль весь лагерь т спъпленіемъ многихъ и хорошо сдъзихъ шанцевъ и батарей. Помогло ему -оп от вы томъ и выгодное для него поеніе міста. На правомъ крыль свошивль опъ рвку Перзанть, протекающую почти сквозь самый городъ и впадающую туть вь море, а на лѣвомъ, глубокое и непроходимое болото, а позади себя крѣпость, и запасся всѣми нужними потребностьми; а сверхъ того подѣваль и на берегу сильныя батарен для воспрепятствованія со флота дѣлать на берегъ высадки войска, а всѣмъ симъ и положены были непреоборимыя почти затрудненія намъ въ предпріемлемой осадѣ.

Наконецъ появился нашъ флотъ на морѣ, и Румянцовъ, узнавъ о томъ, тронулся тотчасъ изъ своего мъста и 15-го августа заняль другое померанское и въ техъ местахъ лежащее местечко Белгардъ. 19-го августа атаковаль онь помянутый городовъ Кеслинъ и потребоваль его къ сдачь, и какъ командующій въ ономъ прусскій офицерь не захотыль сдаваться, то вельль онь стрыять по немъ изъ 20-ти пушекъ и гаубицъ, и коменданть прусскій, какъ сначала ни оборонялся, но принуждень быль наконець съ баталіономъ своимъ и обозомъ, оставя сей городъ, перейтить въ дагерь къ принцу Виртембергскому.

Между тъмъ, 23-го августа, флотъ нашъ подошель въ Кольбергу. Онъ быль нодъ командою вице-адмирала Подинскаго и контръ-адмирала Мартынова, и состоять изь нескольких военнихь кораблей, бомбандирныхъ прамовъ и другихъ судовъ-всего изъ 40 парусовъ, - и 24-го августа сталь предъ городомъ на якорь и въ последующій день началь тотчась по городу стралять и бросать въ него бомбы. Чрезъ 4 дня послъ того пришла и шведская эскадра, состоявшая изъ 8-ми военных кораблей и нъсколькихъ другихъ судовъ, и соединилась съ нашими. Бомбандирование и стръльба по городу продолжалась безпрерывно и 29-го августа положено было со флота сдълать на берегь десанть, и чтобъ графу Румянцов у подкръплять оный со всею своею конницею. Но пруссаки сильнымъ сопротивленіемъ не допустили произвесть сіе въ дъйство; а такая-жъ неудача была, какъ восхотъли-было 2-го сентября наши овладъть приступомъ всъмъ прусскимъ лагеремъ: насъ отбили порядочнымъ образомъ и съ великимъ урономъ. И какъ г. Румянцовъ увидѣлъ тогда, что ретраншаменть сделанный у нихъ не хуже быль почти самой крвпости, то 4-го сентября придвинулся онъ ближе къ Кольбергу п окруживь оный весь, сдёлаль чрезъ ръку Перзантъ коммуникаціонный мость и множество батарей противъ прусскаго лагеря. Изъ всёхъ сихъ, равно какъ со флота, производилась по городу и по лагерю 4-го и 5-го числа жестовая и безпрерывная почти стральба и сътакимъ усиліемъ, что 5-го числа, въ одинъ день, до объда, брошено въ городъ 236 бомбъ, изъ коихъ 62 попали въ оный и надълали много вреда. 7-го числа была у генерала Вернера съ однимъ нашимъ небольшимъ корпусомъ при мъстечкъ II у е тминъ жестовая схватка, а 8-го числа наши войска, пробравшись сквозь густой льсь, противь льваго прусскаго крыла находившійся, напали-было на оный, но принуждены были безъ всякаго успъха возвратиться назадъ.

Около сего времени шелъ изъ III тегина небольшой корпусъ пруссаковъ, составленный изъ выздоровъвшихъ отъ ранъ и трехъ эскадроновъ вновь навербованныхъ гусаръ, и пробирался къ Кольбергу. Принцъ Виртенбергскій, узнавъ о томъ, отправилъ генералъ-поручика Вернера къ нему на встръчу, чтобъ препроводить ихъ надежнъе къ Кольбергу и, буде можно, сдълать нашимъ въ подвозъ провіанта помъщательство. Но нашимъ удалось на генерала сего напасть и не только разбить всъхъ съ нимъ бывшихъ, но и самого его взять въ полонъ.

19-го числа на разсвъть учинено было отъ насъ на правое крыло прусскаго ретраншамента, при производимой какъ съ сухого пути, такъ и съ моря страшной стръльбы и бросаніи бомбъ, жестокое нападеніе. Шесть разъ сряду десять баталіоновъ нашего войска приступали съ напвеличайщимъ жаромъ къ оному, но никакъ не могли ворваться въ оный и претерпъли отъ батарей ихъ, а особливо отъ прозванной нашими зеленой, великое

пораженіе. Наконець, по пятичасномъ кровопролитномъ сраженів, и овладѣлибыло мы одними ихъ главными шанцами, 
но насъ выгналн опять пруссаки и принудили ретироваться, поранивъ смертельно 
притомъ нашего генералъ-маіора князя 
Долгорукова, который отъ того пумеръ, 
и побили у насъ до 3000 чёловѣкъ.

Несмотря на то, продолжали наши безпрестанно атаковать ретраншаменть прусскій и такъ точно, какъ бы настоящую крепость. Мы сделали необывновенное, совстви неслыханное нигит дъло, а именно: открыли противъ его порядочныя траншен, поделали батарен и начали по немъ, какъ по городу, стрълять изъ пушекъ и мелкаго ружья. И какъ намъ отвътствовали темъ же и пруссаки, то пропадало отъ стрельбы сей съ объихъ сторонъ множество народа. Ми старались то въ томъ, то въ другомъ мъстъ ворваться въ окопы и дълали опять въ оному 22-го и 27-го числа сентября сильные приступы, но въ оба раза были опять отбиты съ урономъ.

Симъ образомъ оборонялся принцъ Виртенбергскій ИТРОП **ОТЧЯННЫМЪ** образомъ въ своихъ оконахъ и недопускаль нась чрезь то еще и близко до крѣпости. По сей, хотя и производилась ежедневно стръльба со флота и бросаніе бомбъ, но все сіе далеко еще не могло ее принудить въ сдачв. При такихъ обстоятельствахъ начинала уже приближаться зима и вибсть съ нею умножались наши трудности. Войски наши отъ безпрерывныхъ уроновъ уже гораздо поослабъли и уменьшились, а къ дальнъйшему несчастію, въ началь октября случилась на морћ прежестокая буря и растрепала весь нашъ соединенный флотъ. Одинъ изъ нашихъ военныхъ кораблей разбитъ былъ оною и погибъ, со встии людьми и снарядами; на другомъ, гошпитальномъ судив сделался пожарь и оное совсемь сгорело; все сіе разстроило такъ все во флотъ, что они принуждены были отойтить прочь, и шведская эскадра отплыла въ свое отечество, а вскоръ за нею и нашъ флотъ

отилыль вы море и пошель обратно вы Кронштадту.

Несмотря на все сіе, Румянцовь продолжать мужественно осаду и ожидаль со дня на день себъ подкрышенія оть главной армін. И какъ между тых оная уже возгратнивсь изъ своего похода и примла обратно къ померанскимъ границамъ, то и отправлено было къ нему на вспоможеніе 12 т. человыкъ войска, а корпусь легкихъ войскъ, подъ командою генераль-майора Берха, поставленъ въ Штаргардь, для пресыченія пруссакамь коммуникаціи съ Пітетиномъ.

Но какъ и сін въ силахъ своихъ отъ частыхъ уроновъ гораздо поослабѣли и требовали себъ подкръпленія, то не преминуль король и къ нимъ прислать нфсколько войска на помощь в велёль иттить кънимъ генералу своему Платену, возвратившемуся тогда изъ польской своей удачвой экспедиціи. Приближеніе сего славнаго генерала понудило нашихъ податься насколько назадъ и путь ему преградить поставлениемъ въ одной тесной дефилет 6.000 человъкъ войска, а сіе и подало поводъ въ сильной канонадъ изъ пушекъ и гаубицъ, продолжавшейся отъ перваго часа до самой ночи. Но какъ ни старалесь наши воспрепятствовать въ походъ сему генералу, но онъ отчаяннымъ образошь и подъ картечными огнеми прорвался удачно и соединился подъ Кольбергомъ съ пруссавами.

Принцъ Виртенбергской обрадовань быль очень полученіемь себѣ подмоги и помощника, котораго могь онъ всюду разсилать и препоручать ему коминссін. Главивищее стараніе ихъ было о томъ, какъ-бы кръпость и самихъ себя снабдеть провіантомъ, въ которомъ начиналь уже являться недостатокъ; весь запасенный въ городъ быль уже потденъ, а вновь получать не такъ имъ было уже легко, какъ прежде: моремъ привозить недопускали ихъ наши флоты, а сухимъ путемъ имвли они коммуникацію только по треморскимъ мъстамъ чрезъ мъстечки Трептовъ и Голновъ изъ Штетина. Но наши армейскія войска, распростра-

нившись всюду по Помераніи, дълали имъ въ подвозв семъ возможнейшее помещательство. Они, узнавъ, что отъ прусаковъ присланъ былъ въ городокъ Трептау ихъ генералъ-мајоръ Кноблаухъ съ 2,000 человъть войска для надежнъйшаго препровожденія одного нарочитаго провіантскаго транспорта въ Кольбергь, атаковали онаго въ семъ городкъ и, окруживъ, чрезъ нъсколько дней принудили, со встми при немъ бывшими войсками, отдаться нашимъ въ полонъ. А таковую-жъ неудачу имфль въ доставления въ городъ провіанта и посыланный нісколько разъ отъ принца Виртенбергскаго и самъ генераль Платень съ частію войска, и для подкрапленія онаго хотя и присланъ быль еще изъ Шлезіп генераль Шенкендорфъ съ 3,800 человъкъ войска, н оба они хотя всячески старались провесть большой транспорть провіанта изъ Штетина, но наши войски, бывшія подт. командою генерала Берха и другихъ гепераловъ, не допустили ихъ до того п принудили Платена провіанть отослать назадъ въ Штетппъ, а самого возвратиться въ Кольбергъ съ пустыми руками.

Вст сін неудачи произвели то, что какъ въ крѣпости Кольбергской, такъ и въ лагеръ прусскомъ недостатокъ провіанта сделался ощутительнее, а особливо какъ возвратились опять назадъ нёкоторые изъ нашихъ фрегатовъ и заперли опять море, которымъ было они начали пользоваться по отбытін нашихъ флотовъ. Въ особливости терпъли великую нужду лошади, получавшія уже не болье какъ по полуфунту соломы въ сутки. Сверхъ того, какъуже шелъ ноябрь мфсяцъ и было очень холодно, то изъ всъхъ недостающихъ потребностей всего ужаснъе быль для нихъ недостатовъ въ дровахъ. Въ сей нуждъ сламывали они уже многіе деревянные домы въ городъ и на обогръвание себя употребляли. Платенъ совътовалъ принцу, несмотря па все выгодное положение нашихъ и самое великое превосходство въ силахъ, насъ атаковать; но принцъ усумнился на сіе отважиться, а почитая нашу армію слишкомъ еще удаленною,

надъялся, что холодность времени и претерпъваемая нашими солдатами стужа и нужда, понудитъ Румянцова скоро оставить осаду.

Но у сего совствить не то было на умт: но онъ, будучи мало по малу до того усиленъ, что корпусъего уже до 40-а тысячъ простирался, и притомъ имфя ту выгоду, что могли къ нему всв потребности привозимы быть, ръшился, несмотря на всю суровость погоды и напавшій даже самый снъгъ, никакъ не отставать отъ начатого дъла и, окруживъ со всъхъ сторонъ и городъ и весь прусскій лагерь, принудить принца Виртенбергского сдаться со всемъ корпусомъ своимъ въ пленъ, и какъ его, такъ и городъ выморить голодомъ и принудить къ сдачъ. Вслъдствіе чего неоднократно посылаль онъ требовать сей сдачи съ представленіями, что все упорство ихъ будетъ тщетно и что ожидаемаго сикурса имъ ниоткуда и никакъ получить будеть не можно. Однако принцъ и Платенъ отвергали мужественно всъ его представленія и не соглашались къ сдачь; но какъ нужда и недостатокъ во всемъ становился отчасу больше, и городъ такъ былъ со встхъ сторонъ окруженъ, что неможно было ниоткуда провезть въ него ни единаго воза, и при сихъ обстоятельствахъ и самый прикрывающій городъ корпусь принца Виртенбергскаго обращался городу не столько уже въ нользу, сколько въ отягощеніе, ибо поъдаль и последній провіанть, -- то начали предводители прусскихъ войскъ помышлять о томъ, какъ бы имъ отъ города съ войскомъ своимъ уйтить и, оставивъ его самого собою защищаться, стараться уже спаружи освободить его отъ осады, или, по крайней мъръ, о снабденіи его провіантомъ.

Но отпествію сему являлись непреоборимыя препятствія по множеству щанцовь и батарей нашихь, которыми окружены они были со всёхъ сторонъ: ибо, еслибь хотёть имъ отважиться силою пробиваться, то ничего не было достовёрнёе того, что наши нападуть на нихъ и спереди, и сзади, и съ боковъ, и перебьмислить имъ было не можно.

Въ сей крайности находясь, решились они къ предпріятію, совстив никтив неожидаемому и такому, которое казалось совствъ невозможнимъ и было для всткъ крайне удивительно. Позади города и на взморь в находилось одно широкое плесо, на подобіе озера, соединяющееся съ моремъ узвимъ, но глубовимъ проливомъ. Какъ нали широкое сіе водяное илесо и помянутый проливъ почитали глубовимъ, то и думали, что перейтить чрезъ оную никакъ не можно, и потому и не брали съ сей стороны дальней предосторожности, а удовольствовались повреждениемъ всехъ судовъ и лодокъ, какіе найтить могли. Такъ что у пруссаковъ осталось только 10 рыбачихъ лодокъ, да 7 узкихъ челночковъ, въкоторыхъ не болъе какъ по 6 человъкъ помъщаться было можно и сіи остались потому, что какъ были они подъ пушками самой крѣпости, то нашимъ добраться до нихъ было никакъ не можно. Симито бездъльными суденышками вознам врились пруссаки воспользоваться и, будучи предводимы однимъ мужикомъ, объщавшимъ имъ показать такое место, где имъ, чрезъ помянутую воду, но бывшей въ прежнія времена и не глубоко водою залитой плотинъ, перебраться можно, ръшились въ одну темную ночь, а именно 14 ноября, пуститься на сіе отважное предпріятіе и, сділавь для перехода піхотъ чрезъ глубовія мъста, въ сворости, на козлахъ мостъ, перевели ее благоволучно чрезъ сію воду; чтожъ касается до конницы, то сія, посадивъ за собою по гренадеру, переплыла вплавь, и все сіе произведено было такъ тихо и такъ удачно, что наши узнали о томъ уже тогда, когда они удалились уже далеко и всему тому удивились до чрезвычайности.

Симъ-то образомъ воспоследовало по двадцати - трехъ-недельномъ пребываніи, сіе славное и невероятное отшествіе прусскаго корпуса, и графъ Румянцовъ какъ-то, со всею бдительностію своею, оплошалъ и упустиль изъ рукъ своихъ принца Виртенбергскаго, но за то могъ

ближе подойтить из криности и утвь ее со встахъ сторонъ сильние преж-. Съ сего времени начали стрълять ей жэь сделанных вновь батарей и церін; генераль Голмерь употребвсе, что только могь, къ утъсненію эсти своею стръльбою. Но храбрый цанть Гейденъ презираль все сіе, всі повторяемыя требованія сдачи ствоваль только, что онь до техъ обороняться станеть, покуда будеть о еще порожь и хлюбъ. И у него не во на умъ была оборона, сколько - которымъ его какъ принцъ Вирргскій, такъ и генераль Платенъ жи снабдить старались. Однако, всь ихъ старанія о томъ н по-: были неудачны, но они вездъ были вемы и недопускаемы, то наконецъ, ый гаринзонь въ крипости начиуже терпъть великую нужду и неокъ во всехъ потребностяхъ. Самыя сія войски, находящіяся въ Помебыли уже въ такомъ изнеможения, важныхъ предпріятіяхъ и освобожгорода отъ осады, не можно было имъ ъ номышлять. Однако, несмотря на ринцъ Виртенбергскій испытываль шть въ городу. Ему хотелось-было њея съ нашими, но наши уклониэть среженія, и ему, за превосходъ намихъ, не можно было нивакъ меться въ городу, хотя онъ и овлабыло однимъ изъ нашихъ редутовъ, ниемымъ пятьюстами человъкъ. Стуволо сего времени такъ была вечто у пруссаковъ на семъ похоперзло 102 человъка, да и вообще ихъ такъ былъ великъ, что они въ мъсяцъ потеряли 1,100 человъкъ, вориусъ ихъ, состоявшій изъ 30-ти отовъ пъхоты, не имъль въ себъ и нати тысячь способныхъ къ обо-

время сей претерпъваемой Кольть уже великой нужды въ провіантъ, ось плыть мимо гавани его однонеческому судну, идущему изъ Кёрга въ Амстердамъ и нагруженожью, и буръ власно, какъ нарочно,

пригнать оное почти подъ самыя пушки города. Пруссаки непреминули овладъть онымъ и почитали оное даромъ, сниспосланнымъ для нихъ отъ самого неба. И какъ сей хлъбъ могъ прокормить ихъ еще нъсколько времени, то продолжали они упорно обороняться, и коменданть вельль всь стыни и вали крыпости улить водою, дабы при тогдашнихъ жестокихъ морозахъ они обледенели и сделались такъ скользки, что, въ случав приступа, не можно было нашимъ никакъ удержаться на оныхъ, а сіе и было причиною тому, что всв двлаемые нами приступы были неудачны, и всякій разъ были отбиваемы съ превеликимъ для насъ урономъ.

Все сіе и наступившая уже совершенно зима съ себгомъ, покрывшимъ почти на аршинъ всю землю, причиняло и намъ неописанное безповойство: ибо всв солдаты принуждены были жить въ палаткахъ и въ сдъланныхъ на скорую руку кой-какихъ землянкахъ, и вытерпливать стужу и крайнюю нужду. Но какъ бы то ни было, но Румянцовъ никакъ не помышляль объ отступленіи и дождался наконецъ до того, что Кольбергскій гарнивонь, повыши достальной хлебъ и отчаявшись получить себъ вспоможение, принужденъ былъ наконецъ сдаться и отдать намъ на договоръ крипость, а себя военнопленнымъ; что не прежде одиако произошло, какъ уже послѣ нашего зимняго Николина дня и въ концъ уже сего года

Такимъ образомъ овладъли мы наконецъ сею досадною кръпостью, и всъми своими трудами и великимъ урономъ въ людяхъ и во всемъ прочемъ, кромъ безславія, не приобръли себъ викакой пользы, ибо позднее овладъніе оною не послужило намъ ни къ чему, а сверхъ того, и перешла она скоро опять въ руки пруссакамъ, какъ о томъ упомянется впослъдствіи. А симъ и кончились всъ наши противъ пруссаковъ военныя дъйствія.

Теперь, возвращаясь къ продолженію моей исторіи, скажу, что между тѣмъ, какъ все сіе въ Шлезіи и Помераніи про-исходило, продолжали мы по прежнему

ея столь опасными, что они за долгъ свой почли объявить, что императрица находится въ великой опасности жизни, что и побудило ее въ последующій день исповъдаться и приобщиться святыхъ тайнъ, а въ последующій после того день особороваться масломъ. И какъ между тъмъ рвота и кашель продолжался безпрерывно, то предусматривала она близкую кончину свою такъ достовърно, что передъ вечеромъ того дня приказала два раза прочесть обыкновенную отходную и оканчивала жизнь свою съ такимъ твердодушіемъ, что повторяла всѣ чувствительнъйшія мъста изъ молитвъ, читаемыхъ священникомъ, и испустила наконецъ духъ въ самый день Рождества Христова, тоесть 25 декабря 1761 года.

Къ намъ пришло извъстіе сіе въ ночь подъ 2-е число генваря 1762-го года, и я и по нынъ не могу позабыть, какъ поразился я, пришедъ въ сей день по утру въ канцелярію и услышаль отъ встрътившагося со мною сторожа сіи печальныя въсти. Я остолбенълъ и болье минуты не зналъчто говорить и что дълать. Всъ канцелярскіе наши находились въ таковомъ же смущеніи духа, всъ тужили и горевали о скончавшейся, всъ желали ей царствія небеснаго и всъ поздравляли другъ друга съ новымъ монархомъ, но поздравляли не столько съ радостнымъ, сколько огорченнымъ духомъ.

Родпвшись и проводивъ всѣ дни подъ кроткимъ правленіемъ женскимъ, всѣ мы къ оному такъ привыкли, что правленіе мужеское было для насъ очень дико и ново и, какъ сверхъ того, всѣ мы наслышались довольно объ особливостяхъ характера новаго государя и некоторыхъ непріятныхъ чертахъ онаго, а притомъ и тайная связь его и дружба съ королемъ прусскимъ была намъ отчасти свъдома, то всё мы не сомнёвались въ томъ, что предстояли намъ тогда во всемъ превеликія перемѣны и что неминуемо будемъ имъть и мы участіе въ оныхъ, и потому всв говорили тогда только объ одномъ томъ и всѣ готовијись всякій день къ новымъ слухамъ и извъстіямъ важнымъ: въ чемъ ни мало и не обманулись. Ибо неуспъли всъхъ насъ привесть къ присягъ и учинить въ послъдующій день со всъми бывшими въ Кёнигсбергъ нашими войсками, а потомъ и самыми прусскими жителями, какъ на другой же день поражены мы были новымъ и неменъе всъхъ насъ перетревожившимъ извъстіемъ. Получается именной указъ, которымъ повелъвалось губернатору нашему, сдать тотчасъ команду и правленіе королевствомъ прусскимъ, бывшему тутъ генералу-поручику Панину, а самому ъхать въ Петербургъ и въ Россію.

Таковая скорая и всего меньше ожидаемая сміна нашему доброму, исправному и усердному губернатору, означавшая ивкоторый родъ неблаговоленія къ нему отъ новаго государя, была намъ не только удивительна, но и крайне непріятна. Всв мы къ нему уже такъ привыкли и за кроткій и хорошій нравь его такь любили, что сожальли объ немъ искренно и такъ, какъ бы о родномъ своемъ. Всемъ намъ непонятно было, за что бы такое быль на него такой гиввъ отъ государя, и. не зная истинной причины другого не завлючали, что онъ неугоденъ быль государю потому, что во время правленія своего слишкомъ былъ уже усерденъ къ пользъ государственной и не столько къ пруссакамъ былъ благосклоненъ, какъ его предмъстникъ, но предпринималъ иногда дъла, не совстви для нихъ пріятныя. Можетъ быть, говорили мы между собою, дошли на него о томъ какія-нибудь жалобы, или король прусскій не такъ имъ доволенъ былъ какъ прежнимъ, Корфомъ, и писалъ о томъ къ государю.

Что касается до его, то хотя и ему сіе неожидаемое повельніе было неменье поразительно, но онь перенесь сей случай великодушно и, неизъявивь ни мальямивго неудовольствія, тотчась команду и все правленіе новому губернатору сдаль и въ немногіе дни собравшись, немедленно въ Россію отправился.

Мы проводили его всѣ со слезами на глазахъ и всѣ искренно благодарили его за хорошую команду и оказанныя ко всѣмъ

намъ милости и благопріятство. Онъ не преминуль, при сдачъ правленія, такимъ же образомъ водить новаго губернатора по всемъ нашимъ канцелярскимъ комнатамъ, и также всъхъ бывшихъ подъ командою его, рекомендовать оному въ милость. Я не позабыть быль также при семъ случат, и г. Суворовъ, по любви своей ко мнъ, расхвалиль меня еще боле г. Панину, нежели сколько хвалилъ меня Корфъ ему. Но сей падменный и гордый вельможа казался все то ни мало не уважающимъ и не похотфлъ удостоить никого изъ насъдаже и единымъ своимъ словомъ. Таковая поступка не въ состояни была насъ порадовать и не объщала намъ много добра отъ губернатора новаго, а сіе увеличило еще болъе сожальніе наше о г. Суворовъ, который неоставиль также спабдить встах насъ добрыми аттестатами и, прощаясь съ наин при отъезде, разцеловаль всехъ насъ дружески, при пожеланіи памъ всёхъ благь на свыть. Въ особливости же быль онъ отмѣнно ласковъ и дружелюбенъ ко мнъ. Онъ проговорилъ со мною съ полчаса о разныхъ матеріяхъ, желалъ мив всего добраго, совътоваль продолжать свои науки и распрощался со мною, какъ отецъ съ сыномъ.

Такимъ образомъ, не думая не гадая, и въ самое короткое время, очутплись мы нодъ правленіемъ новаго и очепь еще мало намъ знакомаго губернатора, п должны были къ пему привыкать и принаравливаться во всемъ къ его праву. Сперва думали мы, что будетъ намъ при немъ гораздо хуже, однако скоро съ удовольствіемъ узнали, что опъ въ самомъ дълъ не таковъ былъ строгъ и дуренъ, каковымъ намъ сначала показался, но что первинь его поступкамъ противъ насъ причиною было то, что въ тогдашнее время у всёхъ умы находились въ разстройкв и ему не до того было, чтобъ помышлять объ насъ и заниматься такими мелочьми; но какъ первый чадъ прошелъ и онъ сколько-инбудь пооборкался, то увидъли, что и онъ былъ добрый человъкъ, заслуживающій къ себъотъ насъ любовь и почтеніе. Въособливостиже довольны мы были его адъютантомъ и наперсникомъ: сей офицеръ назывался Иваномъ Демидовичемъ Рогожинымъ, и будучи до того правителемъ его канцеляріп, имѣлъ и тогда участіе въдѣлахъ канцелярскихъ. И какъ онъ былъ человѣкъ прямо добрый, ласковый и дружелюбный, то познакомились мы скоро, и я имѣлъ счастіе свести съ нимъ короткую дружбу и приобрѣсть къ себѣ отъ него любовь искреннюю.

Неуспѣли мы сколько-нибудь оборкаться, какъ получается вдругъ опять требованіе всёхъ отлучныхъ и повелёніе о высылкъ ихъ въ армію и къ полкамъ ихъ. Сіе растревожило меня вновь и смутило опять весь духъ мой, и тъмъ паче, что я въ сей разъ не надъялся уже никакъ отдълаться по прежнему и не сомнъвался уже ни мало, что меня вывств съ прочими вышлють въ армію. Съ одной стороны не могь я возлагать ни мальйшей уже надежды на губернатора, меня еще очень мало знающаго, а съ другой извъстно мић было то обстоятельство, что въ канцелярін нашей можно было уже тогда обойтиться и безъ меня, ибо г. Садовскій, при помощи моей, къ переводу такъ уже привыкъ, что могъ исправлять сію должность и безъ меня, а въ-третьихъ, видъли уже мы, что во всей военной службъ начипало пттить все ннако и во всемъ наблюдалось уже болбе строгости.

При таковыхъ обстоятельствахъ, не сталь я долго уже и думать, но предприялъ съ того же дня понемногу сбираться къ отътаду и радовалсятому, что не распроданы были у меня лошади и что моя повозка была исправлена и готова. Одно только то меня озабочивало и смущало, что полкъ нашъ находился тогда въ Чернышовскомъ корпуст при цесарской арміи и въ превеликой отъ насъ отдаленности. Тада въ такую даль и въ страны чуждыя была мит очень непріятна, и потому, хотя сожалтющимъ обо мит и говорилъ тогда: «чтожъ? когда такъ такъ такъ такъ тогда: «чтожъ? когда такъ было не

то, и я охотите бы остался еще долте туть, еслибъ только можно было; а къ превеликому удовольствію моему скоро и получиль къ тому иткоторый лучь надежды.

Тотъ же г. Чонжинъ, который прежде мнъ такъ много помогалъ, пепреминулъ, но любви своей ко миф, и въ сей разъ мић оказать свою услугу. Онъ, въдая расположение моихъ мыслей и нехотфије мое отлучиться изъ Кёнпгсберга, безъ всякой моей о томъ, просьбы, переговориль обо миж съ помянутымъ адъютантомь Рогожинымъ и насказалъ ему столько о моемъ нехотъпіи и боязни, что сей, полюбивъ уже меня, въ тотъ же часъ ко мит прибъжалъ и дружески мит сказаль: «И! братець! какъ тебъ не стыдпо, что озабочиваешься требованіемъ отлучныхъ и горюешь о томъ, какъ тебъ ъхать! У насъ врядъ ли уже болъе и война-то будетъ, а того и смотри, что миръ и полки возвратятся сами; успъешь и тогда еще наслужиться, а между темъ, поживи-ка ты брать съ нами! Малый ты такой добрый! я право тебя полюбилъл.-«Хорошо, Иванъ Демидовичъ!» сказалъ я ему, поклонившись, «и вы меня очепь одолжаете своимъ благопрінтствомъ, но какт то еще угодно будетъ генералу, чтобъ неизволилъ приказать онъ?» — «И, подхватиль г. Рогожинъ: молись-ка, сударь. Вогу, страшенъ сонъ, но милостивъ Богъ; у генерада замолвимъ и мы словцо другое, и генералъ также человъкъ добрый и милостивый и насъ иногда

Слова сін послужили тогда мить власно какъ иткакимъ лекарствомъ и успоконди мое волнующееся сердце. А вскорт послть того обрадовано оно было несравненно еще болте полученіемъ къ памъ того славнаго манифеста о вольности дворянства, которою благоугодно было новому государю облагодітельствовать все россійское дворянство и приобртсть себт тыть втирую благодарность. Не могу изобразить, какое неописанное удовольствіе произвела сія бумажка въ серднахъ встхъ дворянъ нашего любезна-

го отечества. Всв вспрыгались почти отъ радости и, благодаря государя, благословляли ту минуту, въ которую угодно было ему подписать указъ сей. Но было чему и радоваться. До того времени, все россійское дворянство связано было по рукамъ и по ногамъ: оно обязано было все пеминуемо служить, и дети ихъ, вступал въ военную службу въ самой еще юности своей, принуждены были продолжать оную во всю свою жизнь и до самой своей старости, или, покрайней мъръ, до того, покуда сделаются калеками или за дъйствительными бользнями болье служить будуть не въсостояніи; и во всю свою жизнь липаться домовъ своихъ, жить отъ родпыхъ своихъ въ удаленіи и разлукъ н видаться съ ними только при дълаемыхъ кой-когда имъ годовыхъ отпусковъ. Въ сихъ и въ командировкахъ изъ полковъ въ Москву для пріема аммуниціи, была вся ихъ и единственная отрада, а отставки были такъ трудны и наводили столько хлопотъ и убытковъ онымъ ищущимъ и добивающихся, что многимъ и помыслить о томъ было не можно. А посему посудите, каково было намъ встмъ служить, а особливо чувствовавшимъ себя перожденными къ военной жизни! Всъ мы предавались обыкновенному отчаннію и всякій всего меньше помышлять о томъ, чтобъ ему жить некогда можно было дома, и какова-жъ пріятна и радостна должна была быть для насъ та минута, въ которую узнали мы, что сняты были съ насъ помяпутые узы и намъ дарована была совершенная вольность и отдано въ нашъ полный произволь, хотимь ли мы вступить въ службу, или нфтъ, а и служить только до того, покуда похочется; а въ случав нехотвнія служить болве, могли уже тотчасъ получать абшиты и отпускаемы быть въ свои домы и жилища!

Словомъ, всеобщая радость о томъ была неописанная; а какое дъйствіе въ моей душъ произвела сія драгоцънная бумажка, того не могу уже я никакъ выразить. Я самъ себя почти не вспомпиль отъ неописаннаго удовольствія и не въриль почти глазамъ своимъ при читаніи

оной. Я, полюбивъ науки и прилъпившись въ учености, возненавидель уже давно шумную и безпокойную военную жизнь и ничего уже такъ въ сердцъ своемъ не желалъ, какъ удалиться въ деревню, посвятить себя мирной и спокойной деревенской жизни и проводить достальные дни свои посреде книгь своихъ и въ сообществъ съ музами: по до сего не могь льститься и малфинею надеждою въ тому. Итакъ, судите сами, коль много долженъ былъ я обрадоваться тогда, какъ узналъ, что къ тому не только сделалась возможность, но что ногь я службу свою оставить, когда миъ вотегся.

Я положиль съ того же часа учинить сіе дъйствительно и дождаться только до того, какъ учинять тому другіе начало. Ибо самому мнф первому въ отставку проситься и совъстно еще было, н нехотьлось. Въ семъ расположении мислей и остался я уже смълъе и спокойнье продолжать жить въ Кёпигсбергъ и ходить по прежнему всякій день въ канцелярію. Но тутъ голова моя занята была уже не столько дёлами и переводами, сколько помышленіями о будущей своей деревенской жизни. И исчислялъ уже въ унв своемъ всв пріятности оней и помышляль, какъ я ими наслаждаться буду, и веселился уже въ духъ предварительно оными. Но могъ ли я тогда думать и ожидать, чтобъ съ последующею затыть первою почтою получится другая и такая бумага, которая въ состояни будеть всв номянутыя мои лестныя вадежды вдругь и единымъ разомъ разрушить и повергнуть меня опять въ тысячу заботь, сумнительствь, досадь и недоуманій, и власно втолкнуть въ цалый лавиринтъ совстиъ новыхъ и такихъ мыслей, какія миѣ до того никогда и въ голову не приходили.

Было сіе, какъ теперь помню, перваго числа февраля, когда, припедъ по обыкновенію своему поутру въ канцелярію п сидючи на своемъ мѣстѣ, увидѣлъ я цѣлую кипу пакетовъ, пронесенную мимо пасъ въ судейскую. «Э! э! э! сколько!» вос-

кликнулъ я, удивившись, и, обратясь къ товарищамъ своимъ, продолжалъ: «новостей, новостей, небось, и тутъ превеликое множество, и изтъ ли опять писемъ отъ Ивана Тимовеевича Балабина? не отпишетъ ли онъ опять чего-пибудь къ намъ хорошенькаго?» Ибо надобно знать, что сей прежній пашь сотовариць и другъ не позабылъ насъ и, по привадъ своемъ въ Петербургъ, пописывалъ первдко ко многимъ нашимъ канцелярскимъ, а въ томъ числф и ко мнф письмы и увфдомлялъ насъ о нетербургскихъ новостяхъ и произшествіяхъ; а тогда въ особливости была у него безпрестанная переписка съ нашимъ ассессоромъ, чрезъ котораго выписываль опъ къ себъ отъ насъ флеръ и крепъ черный, въ которомъ, по случаю дълаемыхъ къ погребенію императрицы приугоговленій въ Петербургф, сдфлался недостатокъ и превеликая дороговизна; а какъ у насъ можно было купить его за бездълку и пересылать къ нему въ пакетахъ безданно безпошлипно, то и могъ онъ тамъ его продавать вдесятеро дороже и на томъ получать себъ хорошій прибытокъ. А какъ онъ притомъ унфдомлялъ насъ и обо всемъ пропсходящемъ въ Истербургф, то всф иисьмы его были для насъ крайне интересны и мы дожидались ихъ всегда съ превеликимъ любопытствомъ.

Не усивлъ я поминутымъ образомъ съ товарищами своими о тогдашнихъ обстоятельствахъ разговориться и проводить въ томъ ифсколько минутъ, какъ вдругъ выходить къ намъ пашъ ассесоръ Чонжинъ и, обратясь ко мић, говоритъ: «Пу, брать, теперь уже нечего далать и теперь уже ъхать молодцу хоть бы и пехотфлось, — миновать уже никакъ нельзя. Прощай брать, Андрей Тимоосевичъ!>-Что такое? спросиль я у него, не опять ли уже требованіе?--«Какое тебф требованіе, подхватиль опъ, и цівлый указь о тебъ именно, да откуда-жъ еще? Изъ самой военной коллегін». — Что вы говорите? сказалъ я, почти оцфиенфвии,--не въ правду-ли?--- «Ей! ей!»-- отвъчалъ опъ и тотчасъ побъжаль опять въ судейускю нбо въ самую ту мипуту выбъжалъ за нимъ сторожъ и зваль его къ генералу, а я, оставшись, стояль какъ нень и не зналь, что мпв говорить и о томъ думать. Меня подрадо съ головы до ногъ, взволновалась во мнѣ вся кровь и стѣснилась такъ въ грудь мою, что я едва могь переводить дыханіе. Но я не успъль еще собраться съ духомъ и опамятоваться, какъ выбъгаетъ г. Чонжинъ опять съ самымъ указомъ въ рукахъ и, бросивъ его ко мнѣ на столъ и сказавъ: «на! вотъ прочти самъ, такъ увидишь!» опять въ ту же минуту ушелъ въ судейскую. Дрожащими руками и съ трепещущимъ сердцемъ поднялъ я сію бумагу; но какимъ же новымъ и неизобразимымъ изумленіемъ поразился я, когда, начавъ не читать, а пожирать глазами писанное, увидълъ, что я пожалованъ быль во флигель-адъютанты къ генералу-аншефу Корфу и что повельвалось меня отправить немедленно въ Петербургь въ штатъ къ помянутому генеpany.

«l'осподи помплуй! возопиль я, и какъ же это такъ?» н, выпустивъ бумагу изъ рукъ, началъ креститься. Слова сін, сказанныя вслухъ и сдълавшаяся во всемъ лицъ моемъ отъ нечаяннаго извъстія сія перемъна, возбудила во всъхъ случившихся подлѣ меня превеликое любопытство. Но никто такъ не интересовался тьмъ, какъ сидъвшій противъ меня товарищъ мой г. Садовскій. Сей, любя меня какъ истинный другъ, бралъ во всемъ относящемся до меня преведикое соучастие и потому, любопытствуя болье всвять, подхватиль бумагу и не успълъ того же увидъть, какъ вскочивъ со стула, началъ меня поздравлять съ повымъ и эфлод и эфлод фии ствлеж и смонир дальнъйшаго еще повышенія. И тогда. менже нежели въ минуту, разсквается слухъ о семъ по всей канцеляріи и всъ въ одинъ мигъ, и секретари, и подъячіе, и разночинцы, вскочивъ съ своихъ м'естъ, прибъгаютъ ко мнъ и, окруживъ со всъхъ сторонъ, радуются искренно моему благополучію и поздравляють меня съ онымъ.

«Батюшки мои! говорю я имъ: благодарю покорно васъ всехъ, но спросилн бы вы напередъ, радъ ли я тому и желалъ ли всего этого?» Я и подлинно не зналъ тогда самъ: радоваться ли мет или нечалиться болже о томъ, что случилось тогда со мною такое совсемъ нечаянное н всего меньше мною желаемое произшествіе. Съ одной стороны, хотя и веселило меня то, что я получиль чрезъ сіе капитанскій чинь; но какь вспомниль, какого бъщенаго нрава быль нашъ генераль прежній, г. Корфъ, какъ трудно и невозможно почти было ему во всемъ угождать и притомъ воображалъ себъ всь ть труди и убытки, какіе долженъ я буду имать при экипированіи себя въ семъ новомъ чинъ и при отправлении сей трудной должности, -- то все сіе уменьшало невъдомо какъ мою первую радость; а какъ кинулось мит и то въ голову, что произпествіе сіе произвело непреоборимую почти преградуи воспріятому намфренію моему иттить въ отставку, то сіе еще и больше меня смутило и въ такую разстройку привело всѣ мон мысли, что я не слыхаль почти, что мит говорили и не зналъ, что имъ отвътствовать.

Посреди самаго сего моего недоумънія и замъщательства мыслей ндругь вбътаеть къ намъ опредъленный къ почтъ офицеръ г. Багеутъ и, вынимая изъ кармана письмо, говоритъ мн : «Отпусти братецъ! виноватъ я предъ тобою: давеча быль здёсь и не отдаль тебф инсьиа, позабыль-было совстви и насилу уже теперь вспомнилъ». Съ преведикою жадностью и благодаря схватилъ я у него оное и увидъвъ, что было отъ помянутаго г. Балабина, въ тотъ же мигъ читать началь. Сей старинный мой знакомецъ и другъ увъдомляль меня въ ономъ, что государю угодно было - по особливой милости и благоволенію своему къ его генералу-пожаловать его въ генералъ-аншефы и, сверхъ того, сдълать еще шефомъ одного кирасирскаго полку. и что какъему, какъ генералъ-аншефу, уже надобно было сформировать себъ обывно-

венный штать, то угодно было ему сдфлать его, Балабина, своимъ генеральсъадъютантомъ, а во флигель-адъютанты истребовать отъ военной коллегін меня и князя Урусова. Далье, поздравляя меня съ темъ, говорилъ онъ въ нисьме своемъ, что генералъ сделалъ все сіе по единой своей ко мнф благосклопности и приказаль ему ко мив отписать, что хотя-бъ и желаль опъ, чтобъ я къ нему привхаль скорбе, однако, какъ у него уже одинъ флигель-адъютанть есть, то что могу я нъсколько и помединть и не имъю нужды слишкомъ сборами своими спъщить, а исправлялъ себя исподоволь и постарался-бъ только прифхать къ нему по зимнему тогдашнему путю и не упустить онаго.

Сіе сколько-нибудь меннеще поутфинло и прежнее смущение мое уменьшило. Совсъмъ темъ, безчисленныя хлопоты и убытки съ симъ чиномъ сопряженные, а равно и вождельнивания мною отставка не выходила у меня викакъ изъ ума. Но не усибль и о семь последнемъ вымоленть словъ двухъ или трехъ, какъ всё друзья мон и пріятели напустились на меня и начали со встхъ сторонъ тазать и осуждать, что я прилепляюсь къ такимъ мыслямъ. онгидинен и ино исидовот, от ондук и н ни мало не кстати мив, будучи такимъ молодымь и такихъ дарованій и способностей человъкомъ, помышлять объ отставкъ, а особливо при такихъ обстоятельствахъ, когда открывается миф сама собом такая прекрасная прешнектива и я безсоми вино могу надъяться произойтить и далье въ люди и дослужиться даже самъ до чиновъ генеральскихъ. Однимъ словомъ, чтобъ я-таки и непомышляль нимало объ отстанкъ, а съ Богомъ бы собирался и отправлялся въ Цетербургъ.

Симъ и подобнымъ сему образомъ, говорили и уговаривали тогда всё мон друзья и знакомцы; а какъ и самому мить то въ особливости казалось примъчанія и уваженія достойнымъ, что произошло все сіе безъ всякаго моего о томъ домогательства и исканія, а само собою,

а всъ такіе случан издавна привыкъ уже я почитать вельніями самых в небесь и дыйствіями цекущагося обо мић Промысла божескаго, и каковымъ последовать безпрекословно полагаль я себь во всю жизнь мою за правило; то, подумавъ о томъ хорошенько и говоря самъ себъ, что я нимало не знаю, къ чему и на что все сіе дълается, и почему знать, можетъ быть Промысать божескій и действительно предпринимаеть со мною что-нибудь особливое, и рашился наконецъ благословясь последовать делаемому мие призыву охотно, и съ того же дня приступиль къ приуготовленію себя къ возвращенію въ милое и лючезное отечество и ко вступленію въ новую должность.

Меня спустили въ тотъ же день изъ канцеляріи и уволили отъ должности, которую я исправляль до того столько лѣтъ сряду и уже такъ къ ней привыкъ, что не хотъль съ нею и разстаться, и какъ пачался уже тогда февраль и времени до послѣдняго путя оставалось уже не много, то спѣшилъ я воспользоваться онымъ и, пришедъ на квартиру, пачалъ помышлять о всѣхъ нужныхъ приуготовленіяхъ какъ къ отъѣзду, такъ и къ экипированію себя хотя изъ-легка, на первый случай, и такъ, чтобъ мнѣ было, по крайней мѣрѣ, въ чемъ къ генералу моему явиться и исправлять свою должность.

Но не усићав я тутъ въ подробности о томъ подумать, что и что миъ было необходимо надобно и безъ чего не можно миъ было никакъ обойтиться, какъ ужаснулся я, увидъвъ, что вещей сихъ набралось великое и такое множество, что на покупку и исправление и половины оныхъ у меня тогда не доставало денегъ. Наоно выпол выпол вы померы в на померы было съдло со всъмъ приборомъ; надобенъ былъ когда не два, такъ, по крайпей мъръ, одинъ новый кавалерійскій и уже синій мундиръ; падобно было нъсколько наръ добрыхъ сапоговъ; надобны были серебряныя шпоры и шляпа; надобенъ богатый золотой шарфъ и прочее. Сверхъ того нужно было поставить повозку на сани и искупить разныя другія

TINGER OF THE TOTAL STREET STREET denis. In a like the malant buile ment n night fill (mit 1940.H. A. 1950.H-15 E. 75 约:4 延伸 。 飞 。 《北京在城市 · 34 · 五丁5 Mile Tile · 黄元甘志 Conte tina Bymas (allega diministration H HE SOF THE LOCKETS I HE IN THE SELECT HE MANTAL COMMON HOLD MOTER IN BOIL OF A CHEMINE me fant mane Hane, fit wet folge-IN ASSETS ORIGINATED TO BALANTIA TO WH regranda cesa da Heregografia de la cu-MORERAL HER MEGENTHERS Raid Edes. TO HISTORICA A RYZERIA TORITH ME TOMY выписаль трак и можу мить и п -чевни. а до того времени не помитьалия. Что озолжить мена и генераль занмобрацем а чтобь моган они проитсь туча ве моему приводу, то съ первою же почтою посладь в пискмо о томь зерез: Москву ка жавушему ва леревић лада моема родному и просидь его истребовать отв прикашика моего сколько можно болве денегь и перевесть ко мий чрезъ когонибуль въ Истербургъ.

Итакъ, не зная глъ взять нужныя для гоглашияго времени деньги, взгоревался я неваломо какъ: но какимъ же удовольствіемъ поразился я, когла, открывшись въ томъ старшему изъ слугь своихъ. быль оть него, противъ всякаго чаянія и ожиданія моего, утъщень и успокосиъ. -Воть какая біла-! сказаль онь мив: «ленет». · · · да сколько вамь ихь, сударь. надобно?» — «По меньшей мара, рублей сто. Яковъ!- сказалъ я. «И! баринъ! подхватиль онъ, такъ неизвольте, сударь. тужить о томъ и горевать; у меня цфлыхъ полтораста есть, что мић съ ними льлать? возьмите ихъ, сударь, и употреблийте, на что вамъ угодно, а мит когданибудь ихъ отдадите ужо, а теперь на что миз опи».

Не могу никакъ изобразить, сколь мнопо обрадовалъ онъ меня симъ предложепісмъ и сколь чувствительно мит было
въ тогдашней моей нуждъ сдъланное имъ
мит сими деньгами вспоможеніе! Никогда не забулу я сей его услуги, которая
меня тогда сколько обрадовала, столькожъ и удивила: ибо я никакъ не зналъ
и никакъ не думалъ, чтобъ у него могло

быть оторько тенеть. При вопрошение-жъ Y HAR DIT TO THE PROPERTY TOWNS THE THEOR WHOME-ESTURISHED OF MET: «L'IP; NO paster at a collection of the . 3 math. 4TO A. оторон на облажей квартирь, во все вуемы бытилити намейливсь, переторр виным и шильми на покупая оныхъ у ну пил. Т. чиния навощнеовр чешевою ден о . проденивале ихъ здениить прусренят из жиблит от барышникомъ, иногла турлин - бол. шимъ, иногла маленькимъ, -OM SH H (64H SH B JZEA & PROTHE (L + FREZ таво, то не только соторжаль себя самъ во вое е је вјема бармалами, не требул от васт соб в ин полушки, но воть сколько и околиль себь еще ихь по милости вашей. А какъ я, суларь, и самъ вашъ, то избольте ихи взять, и и радъ, что они у меня на сію пору случились».

И не могь, чтобь не расхвалить его за бережливость и благодариль искренно за его важную услугу. Сь меня свалилась гогда, власно какътора нъкая, и какъ у меня съ сими сдълалось тогда денегъ довольно на всъ надобности, то въ мигъ закипъло все и все. Тотчасъ поспълъ у меня мундиръ, тотчасъ и все прочее, и осталось еще довольно ихъ на расилату и на дорогу.

Не менте удивиль меня и старикъ, мой хозяннь, которому весьиз охотно хотыв я заплатить какь за кориленіе меня и поеніе чаемь и кофеемь, такь и за мытье моего и употребление его бълья. Онъ и старушка, его жена, руками и ногами воспротивились тому, какъ и принесъ имъ цалыя пригоршни рублей и просиль ихъ, чтобъ они взяли изъ нихъ сколько имъ угодно. «Сохрани насъ отъ того Боже! закричали они: чтобъ мы взяли съ васъ, г. капитанъ. хоть одинъ грошъ за кушанье и прочее. Мы никакъ не разорились отъ того, и намъ было сіе совсемъ нечувствительно; а мы и безъ того такъ довольны вами, что не можемъ вамъ никакъ того изобразить. Если-бъ стоялъ у насъ не вы. а кто-нибудь иной изъ вашихъ, то чего бы не было съ нами и съ дътьми нашими. Мы песчастные бы были люди и не того-бъ могли лишиться. Нать!

ньть! Бога ради! Возьмите это назадъ н не обижайте насъ этимъ. Насъ Богъ пропитаеть и безъ того, а вамъ сгодятся они на дорогу. Путь дальній и до Петербурга отсюда неблизко; а намъ дозвольте имъть то удовольствіе, что мы услужили вамъ за всю вашу дружбу и благопріятство къ намъ сею бездѣлкою». Что мив было тогда двлать? Я, сколько ни старался ихъ уговорить, чтобъ они сколько-нибудь взяли, но опи песогласились никавъ на то, и такъ меня добродушіемъ своимь растрогали, что я со слезами на глазахъ обняль обоихъ старичковъ и изъявлялъ имъ мою чувствительность и благодарность, а они непреминули поступить и далье; но передъ отъ вздомъ не только наготовили мнв всякой провизіи на дорогу, но перемыли и перечинили все мое бълье, а которое показалось имъ худо, тф тайкомъ перемфнили и добавили недостававшее своимъ н просили слугу моего, чтобъ мит о томъ несказывать.

Вотъ какихъ добродушныхъ, честныхъ и благодарныхъ людей случилось мнѣ имъть у себя хозяевами; но надобно сказать и то, что были они не пруссаки, а природные швейцары.

Подобное-жъ почти тому происходило, вогда и предъ отъездомъ въ последній разъ пришель въ учителю своему, г. Вейману, прощаться. Не могу изобразить, съ какимъ сожалъніемъ онъ со мною разставался и съ какимъ усердіемъ желалъ, чтобъ я быль счастивъ и благополученъ.. Я хотъль также возблагодарить его за всъ его труды и стараніе, прося принять отъ меня сверточекъ червонцевъ; но онъ ни подъ какимъ видомъ на то несогласился, какъ я и ожидалъ того, и на силу на силу преклонилъ я принять въ подарокъ отъ меня калмыцкій тулупъ, который купиль я у нашихъ прифажихъ русскихъ купцовъ, да и сей убъдилъ я его принять только темъ, что уверилъ его, что онъ у меня не купленный, а присланный ко мит изъ деревни, и что прошу его принять только для того, чтобъ, нося его, могъ онъ вспоминать объ ученикъ своемъ. Онъ разцъловалъ меня за то, и простился утирая слезы, текущія изъ глазъ его. Такъ свыклись-было мы съ нимъ и столь много любилъ онъ меня всегда.

Наконецъ, какъ все было уже исправлено и къ отъёзду готово, то, раскланявшись съ генераломъ, отъ котораго, по краткости времени, не видалъ я ни худа ни добра, пригласилъ я къ себѣ всёхъ своихъ друзей и знакомыхъ и, поподчивавъ ихъ на прощанье хорошенько разными винами и прочимъ, чёмъ могъ, распрощался я со всёми ими и съ плачущими, добродушными хозяевами, отправился наконецъ въ путь свой.

Не могу никакъ изобразить, съ какими чувствованіями вытажаль я изъ сего города и какъ распращивался со встми улицами, по которымъ я фхалъ, и со всфми знакомыми себъ мъстами. Вся внутренность души моей преисполнена была нъкакими нажными чувствами и я такъ быль всемь темь растрогань, что едва успъваль утирать слезы, текущія противъ хотфиія изъ глазъ монхъ. Меньшой изъ гг. Олиныхъ, нашихъ юнкеровъ, и сотоварищъ мой г. Садовскій, решились проводить меня до самыхъ воротъ города. Оба они болъе всъхъ меня любили и обоихъ ихъ почиталъ я наилучшими своими друзьями. Чего и чего не говорили мы съ ними въ сіи последнія минуты и какихъ увъреній не дълали мы другъ другу о продолженіи любви и дружества нашего! Я условился съ обоими ими переписываться изъ Петербурга, и сдержалъ свое слово въ разсуждение перваго. Чтожъ касается до г. Садовскаго, то небу угодно было лишить его жизни прежде, нежели могъ онъ получить и перваго письма моего къ себъ изъ Петербурга. Опъ занемогь черезъ нъсколько дней послъ моего отъезда, и жестокая горячка похитила у меня сего друга и преселила въ въчность. Мы разстались тогда съ нимъ н съ г. Олинымъ, смочивъ взаимно лица наши слезами, и я всего меньше думаль; что прощаюсь съ первымь уже на въки.

Какъ скоро отъбхаль и версти деб отъ города и взътхалъ на знакомый мит холмъ, съ котораго можно было городъ сей мизвпоследнія видеть, то предчувствуя, что инъ его никогда уже болъе невидать, восхотълось миъ еще разъ на пего хорошенько насмотраться. Я велаль слуга своему остановиться, и, привставъ въ кибиткъ своей, съ цълую четверть часа смотрълъ на него съ чувствіями нъжности, любви и благодарности. Я пробъгалъ мыслями все время пребыванія моего въ немъ, воспоминалъ всъ пріятные и веселые дии, препровожденные въ ономъ. изчисляль всв пользы, пріобретенныя въ немъ, и бесъдуя съ нимъ душевно, молча говориль: «Прости, милый и любезный градъ, и прости на въки! Никогда, какъ думать надобно, не увижу и уже тебя боль! Небо да сохранить тебя оть всьхъ золь, могущихъ случиться надътобою, и да излість на тебя свои милости и щед-жизии; ты подарилъ меня сокровищами безцънными; въ стфиахъ твоихъ сдфлался я человъкомъ и спозналъ самого себя, спозналь мірь и все главитищее въ пемъ; а что всего важиве, спозналъ Творца моего, его святой законъ и стезю, ведущую къ счастію и блаженству истинному. Ты возвель меня на сей путь священный и успъль уже дать почувствовать мит вст пріятности онаго. Сколько драгоцфиныхъ и радостныхъ минутъ проводиль я уже въ тебъ! Сколько дней, преисполненныхъ веселіемъ, прожито въ тебъ мною, градъ милий и любезный! Никогда не позабуду я тебя и время, прожитое въ недрахъ твоихъ! Ежели доживу до старости, то и при вечеръ дней моихъ буду еще вспоминать вст пріятности, которыми въ тебъ наслаждался. Слеза горячая, текущая теперь изъ очей монхъ. ссть жертва благодарности моей за вся и все, полученное отъ тебя! Прости на BBREE!>

Сказавъ сіе и бросившись въ кибитку, велъль я слугъ своему продолжать путь свой, и хотя болье уже не могъ его видъть, но мысли объ немъ не выходили у

меня изъ головы во весь остатовъ дня того.

Такимъ образомъ, выбхалъ я наконедъ нзь Кёнигеберга, проживь вь опомъ цѣлые почти четыре года и снискавъ въ немъ себѣ дъйствительно миого добра нстиннаго, а что всего для меня пріятиће было, то выбхалъ съ сердцемъ неотягощеннымъ горестію, а преисполненнымъ пріятными и лестными для себя надеждами. Пбо хотя бы ничего дальнаго со мною пеноследовало, такъ веселило меня и то уже несказанно, что я ъхаль не въ полкъ и не на войну, но возвращался въ свое отсчество, которое за короткое предъ тѣмъ время не надъялся и увидъть когда-пибудь. Мысль сія, также воображеніе, что вхаль я служить въ столицу, гдф имфть буду случай видать государя. дворъ и все знаменитъйшее въ свъть, услаждала много всъ трудности тогдашияго путемествія моего и делала мит оное вдвое пріятитейшимъ.

Впрочемъ, фхать намъ было тогда н хорошо и дурно; пбо какъ вывхаль я уже въ началѣ марта, а именно 4-го числа сего мъсяца, и поъхалъ къ Мемелю прямою зимнею дорогою, такъ-называемымъ Нерупгомъ, или тою длинною, пустою песчаною косою, которая, начавшись неподалеку отъ Кёнигсберга. простирается до самаго Мемеля и, отдъливъ собою часть моря, составляетъ славный Курскій Гафъ, или Мемельскій заливъ морской, то не везда находили мы спъгъ, по въ иныхъ мъстахъ принуждены были тащиться по голому песку и раскаяваться въ томъ, что новхали сею дорогою. А какъ на другой день дошло до того, что памъ надобно было пере**тажать** помянутый Курскій Гафъ, нли заливъ морской, поперекъ по льду, то расканніе наше увеличилось еще и болье. Заливъ сей хотя и быль по жестокости тогдашней зимы нокрыть льдомь и сньгомъ, но какъ ледъ сей далеко не таковъ толстъ и крѣпокъ былъ какъ на рѣкахъ, то перевзжать по немъ черезъ заливъ всегда было не безъ опасности, и тъмъ наче, что то и дело делались на

немъ превеликія трещины и вода, выступая изъ-подо льда, разливалась иногда на знатное разстояніе по поверхности онаго. Я пе прежде о томъ узналъ, какъ уже въвхавши на оный и тогда, когда поздно было уже возвращаться. И какъ шериною въ семъ мъстъ былъ оный заливъ болъе десяти верстъ и дорожка проложена чрезъ него узенькая и во иногихъ мъстахъ едва примътная, было же тогда уже передъ вечеромъ, какъ мы чрезъ пето пустились, то истинно души во мнъ почти не было до тъхъ поръ, покуда мы его не переъхали.

Во многихъ мъстахъ припуждены мы были не бхать, а тащиться по напонвшемуся водою глубокому снѣгу; во многихъ другихъ жхать по водъ и столь нидъ глубокой, что я того и смотрелъ. что мы гдф-нибудь либо проломимся и пойдемь на морское дно со всею повозкою своею, или огрязнемъ такъ, что намъ и выдраться будеть не можно и мы всю пожить свою подмочимъ и попортимъ. А раза два и действительно мы такъ огрязали, что промучились болье часа и насилу выбрались. Къ вящему несчастію не случилось тогда никакихъ другихъ вздоковъ, ни встречныхъ, пи попутныхъ, п вь случав несчастія не могли им ожидать ин отъ кого помощи; приближающія же сумерки нагоняли на насъ еще болве страха и ужаса. Я сидъль ни живъ, ни мертвъ въ своей повозкъ и сжавъ сердце. жрѣпился сколько могъ, чтобъ не оказать предъ людьми своими уже пеномфриой робости, а во внутренности своей призываль Вога и всехъ святыхъ себь на помощь. Но все мое твердодушія исчезло, какъ прижхали къ одному ивсту, чрезъ которое не знали какъ и перебраться. Трещина была туть превеликая и столь широкая, что лошадямъ надобно было чрезъ ее перепрыгивать, а выступившая по объимъ сторонамъ вода была почти на поларшина глубиною. Увидъвъ сіе, не только я, но и люди мон оробъли совершенно, и всъ мы не знали, что дълать и начать. Что касается до меня, то я перетрусился всъхъ болъе, и

какъ вода была ни глубока и какъ было ни холодно, но решился выттить изъ кибитки и переходить по вод в чрезъ трещину ифшкомъ, а вифстф со мною пересигнулъ ее и мой Абрашка; что-жъ касается до Якова, то сей, перекрестясь и надъясь на доброту лошадей, пустился прямо чрезъ ее на отвату, и былъ столь счастливъ, что перефхаль ее благополучно и ни одна лошадь не оступилась, но вск пересигнули чрезъ нее не зацъпившись и перетащили повозку, какъ она ни грузна была. Я не вспомниль тогда самъ себя оть радости, крестился и благодарилъ Бога, что перенесъ онъ насъ чрезъ опаспое сіе мъсто благополучно и позабывъ горевать о томъ, что ноги мои были -эн икоке и мперомоо вижком оп итроп милосердно. Я скинулъ скоръй сапоги съ себя и укутавъ ихъ въ шубу, старался какъ можно посограть ихъ. Но по счастію было тогда не далече уже оть берега и отъ селенія на берегу онаго сидъншаго. Мы поспъшали туда какъ можпо, по не прежде привхали, какъ уже въ самыя сумерки, п рады были невъдомо какъ, что нашли для переночеванія себъ спокойную и теплую квартиру, гдъ могли мы отограться и дать отдохнуть выбившимся почти изъ силь лошадямъ нашимъ.

Переночевавъ туть и позабывъ всѣ опасности, пустились мы въ последующій день далье и дожхали до города Мемеля, а было это уже 7-го марта, а на другой день, перетхавь узкій уголокъ Жиудін, отдъляющій Пруссію отъ Курляндін, въфхали въ оную, и продолжая благополучно путь, дофхали 12-го числа до столичнаго курляндского города Митавы. Какъ въ семъ мфстф пикогда еще мнъ бывать не случилось, то смотрълъ я съ особливымъ любопытствомъ на сіе древнее обиталище курляндскихъ герцоговъ и жилище прежде бывшей нашей императрицы Анны Ивановны, а особливо на опустъвній огромный тамонвій замокъ или дворецъ, построенный Бирономъ, и о которомъ молва носплась, что была въ немъ пфкогда цфлая компата, намощенная вмёсто пола установленными силошь на ребро рублевиками. Правда ли то, или нёть, того уже не знаю, но какъ бы то пи было, но могъ ли и тогда воображать себѣ, что дожику до такого времени, въ которое сей замокъ оправится и что будетъ въ немъ иѣкогда имѣть убѣжище себѣ несчастный и выгнанный изъ отечества король французскій и что мы его на своемъ коштѣ тутъ содержать будемъ.

Отправившись изъ Митавы, дотхали мы 13-го числа и до границъ любезнаго отечества нашего. Не могу изобразить, съ какими особыми чувствіями въфзжаль я въ сіп милые предълы и съ какимъ удовольствіемъ смотрфлъ я на мъста, котосто фим илид имозане и интекви выц самаго даже малольтства. Я благодариль Бога, что вывелъ меня цела изъ войпы бъдственной и опасной и возвратилъ благополучно въ земли, принадлежащія уже Россін, и въ тотъ городъ, гдъ покоился прахъ деда моего. Я благословляль его мысленно, пожелаль ему дальнъйшаго покоя и продолжая путь, замышэяль-было отыскать ту мызу, гдт скиом сеи энфотомен ины мным иногавтро пожитковъ и ящикъ съ книгами, въ то время, когда выходили мы въ походъ въ Пруссію; но какъ не нашель вскорости никого, вто-бъ меня туда проводить могъ. а притомъ сомитвался, чтобъ мит безъ того человъка оппи отдали, который отданалъ тогда ихъ, а сдълавшаяся оттенель устращала меня скорою распутицею, то, посившая моею вздою, поклонился я въ мысляхъ бъднымъ своимъ пожиточкамъ и книгамъ и пожелавъ ими владеть темъ, у кого оне были, поехалъ marke.

Въ городѣ Вальмерахъ, куда приѣхалъ я 15-го марта, съѣхался я къ превепкому удовольствію моему съ другомъ и знакомцемъ своимъ Пваномъ Тимооесвитемъ Писаревымъ, самымъ тѣмъ, о которомъ упоминалъ я уже прежде и съ которымъ познакомился я въ Кёнигсбергѣ. Онъ возвращался также изъ Пруссін, но пробирался уже въ Москву и въ свою

деревню, ибо быль уже отставлень. Я завидоваль почти ему въ томъ и считаль его счастливымъ, что тдетъ уже на покой въ деревню и воздохнулъ о себъ, не зная когда-го то же будеть и со мною. Впрочемъ, жакъ надзежало ему болъе ста версть жать по одной со мною дорогь, то радъ я быль очень его сотовариществу. Я уже упоминаль, что быль онь человъкъ дюбошитный, охотнивъ до чтенія книгъ, а особливо до благочестія относящихся, и довольно начитанный, и какъ само сіе въ Кёнигсбергѣ пасъ спознакомило и съ нимъ сдружило, то для лучнаго и весельйнаго препровожденія въ фадъ времени, условились мы пересъсться п ъхать съ нимъ въ одной повозкћ, дабы тћић удобиће было намъ между собою разговаривать. И чего и чего мы тогда съ нимъ не говорили! Словомъ, разговоры были у пасъ съ нимъ о разныхъ и все важныхъ матеріяхъ безпрерывные, а за ними и не видали мы почти дороги.

Наконецъ разстались мы съ нимъ, препроводивъ въ дорогѣ иѣсколько дней вмѣстѣ и не только возобновивъ, но утвердивъ еще болѣе между собою дружество.
Онъ, услышавъ куда и зачѣмъ я ѣду, и
будучи меня гораздо старѣе и въ свѣтѣ
опытиѣе, не оставилъ снабдить меня многими добрыми и полезными совѣтами, и
я обязанъ ему за то довольно много.

Вскорт послатого дотжалья до Дерита, а потомъ до Нарвы, и ъдучи чрезъ всю Лифляндію и Эстландію, по самой той дорогь, по которой нъсколько разъ во время младенчества и малольтства моего хаживали мы съ полбомъ нашимъ, напоминаль всв тогдашнія времена и узнавая многія міста и почтовые дворы, въ которыхъ мы съ покойнымъ родителемъ моимъ станвали, взиралъ на нихъ съ нъкакимъ пріятнымъ чувствованіемъ и удовольствіемъ особливымъ. Въ особливости же разстроганъ я быль тёмь мёстомь въ Дерпть, гдь я въ первый разъ въ жизни разставался съ моею матерью и которое било мит очень памятно; а на Нарву, зная уже всю исторію оной и что съ нею

въ прежнія времена происходило, не могъ я смотръть безъ особливаго чувствованія и пріятнаго любопытства.

Наконецъ 24-го числа марта и почти въ самую половодь доёхалъ я благополучно до Петербурга. Но какъ съ сего времени начинается новый и достопамятнъйшій періодъ моей жизни, то отложивъ говорить о томъ до письма будущаго, теперешнее симъ кончу, сказавъ вамъ, что я есмь вашъ и прочая.

конецъ осьмой части. (7 нояб. 1801).



# жизнь и приключенія андрея болотова.

ОПИСАННЫЯ САМИМЪ ИМЪ ДЛЯ СВОИХЪ ПОТОМКОВЪ.

часть іх.

(сочинена 1800, переписана 1805 года).

## исторія моей петербургской службы.

### Письмо 91-е.

Любезный пріятель! Описавъ въ предследующихъ письмахъ и въ последнихъ частяхъ собранія оныхъ всю исторію моей военной службы и достопамятнаго моего пребыванія въ Пруссіи и жительства въ Кёнигсбергѣ, приступлю теперь къ сообщенію вамъ исторіи моей петербургской службы, которая не можеть почтена быть военною, а была особливая, и хотя кратковременная, но по многимъ отношеніямъ не мепѣе достопамятна, какъ и военная.

Прододжалась она во все время царствованія императора Петра III— время, которое въ исторіи всёхъ земель, а особливо нашего отечества, останется на въки достопамятнымъ.

И вакъ мнѣ, почти всему происходившему тогда у насъ въ Петербургѣ, случилось быть самовидцемъ, и многія происпествія и обстоятельствы у меня еще въ свѣжей памяти; то, можетъ быть, извѣстія и описанія онымъ или, по крайней шѣрѣ, всего того, что случилось мпѣ тогда самому видѣть и узнать, будетъ для васъ и для тёхъ изъ потомковъ моихъ, коимъ случится читать сіи письмы, не менфе интересны и любопытны, какъ и всф прежнія, къ чему теперь и приступлю.

Въ последнемъ моемъ письме остановился я на томъ, что приехалъ изъ Кенигсберга въ Петербургъ, а теперь, продолжая повествование мое, прежде всего замечу, что случилось сие на кануне самаго Благовещенья и что въезжалъ я въсей городъ съ чувствими особливыми и такими, которыя никакъ изобразить не могу—вамъ известно уже, по какому случаю и зачемъ я тогда ехалъ въсію столицу.

Я посившаль въ прежнему своему начальнику, генераль-аншефу Корфу, отправлявшего тогда должность генералаполицеймейстера въ Петербургъ, и ъхалъ для служенія при немъ флигель-адъютантомъ, въ которую должность угодно было ему меня избрать и отъ военной коллегіи истребовать, ибо въ тогдашнія времена имъли всъ генералы право въ штаты свои выбирать кого они сами похотятъ, и военная коллегія обязана была безпрекословно давать имъ оныхъ и выписывать ихъ откуда бы то ни было, а такимъ точно образомъ истребованъ и выписанъ былъ и я.

Вы знаете также, что произошло сіе безъ всякаго моего о томъ домогательства и желанія. Я, живучи въ мирт и въ тишинт въ Кёнигсбергт и занимаясь своими учеными упражиеніями, всего меньше о томъ думалъ и помышлялъ, и совсъмъ не зналъ о семъ требовании и опредъленіи до самаго полученія о томъ изъ военной коллегіи указа. такъ какъ и попынъ не знаю, какъ сіе собственно произошло, и самъ-ли генералъ сіе вздумаль и затьяль, или подбуждень быль къ тому бывшимъ при немъ адъютантомъ, прінтелемъ монмъ, господиномъ Балабинымъ. Но какъ бы то ни было, по я былъ опредъленъ безъ всякаго отобранія напередъ на то моего согласія, которое едваль бы воспоследовало, еслибъ вздумалось имъ напередъ спросить меня о томъ, хочу и итропжиод йер ав атаб итаби или в или в отправлять оную; нбо бѣшеный и самый строитивый правъ и странный характеръ сего вельможи быль мяй такъ коротко извъстенъ и такъ для меня устрашителенъ, опаководок ид чижите и статохоп за статом и от и подвергнуть себя встыть суровостямъ и жестокостимъ его, еслибъ меня спросили. а особливо при тогдашинхъ обстоятельствахъ, когда всъ мысли мои запяты уже были номышленіями объ отставкъ и воображеніями встхъ прінтностей деревенской уединенной жизни. А потому и тогда ѣхалъ я въ Петербургъ сколько съ хотвніемъ, столько-жъ и не съ хотвніемъ; ибо сколько съ одной стороны сколько ласкала меня та мысль, что буду служить при знаменитомъ вельможъ, который находился тогда въ особливой милости у Государя, и служить въ такой должности и чинъ, который доставлять мпъ будетъ случай видъть весь дворъ и все до того мною невиданное и неизвъстное, и чрезъ самое то многія удовольствія, столько, съ другой стороны, устрашали меня предусматриваемые необъятные труды и, по дурнотъ характера генеральскаго, самыя непріятности и досады, съ сею должностью сопряженныя.

При такихъ обстоятельствахъ не уситать и, приближившись къ Петербургу, усмотръть впервые золотые спицы высокихъ его башень и колоколень, также видимый изъ далека и превозвышающій всѣ кровли верхній этажъ, установленный множествомъ статуй, поваго дворца зимняго, который тогда только-что отделывался, и коего я никогда еще не видываль; какъ видъ всего того такъ для меня быль поразителень, что вострепетало сердце мое, взволновалась вся во мпъ кровь и въголовъ моей, возобновясь помышленія обо всемъ вышеупомяпутомъ, въ такое движеніе привели всю душу мою, что я, вздохнувъ самъ въ себъ, мысленно возонилъ: «О градъ! градъ нышный и великольнный!.. Наки вижу я тебя! паки наслаждаюсь зрфніемь на красоты твон! Каковъ-то будешь ты для неня въ пынъшній разъ? До сего бываль ты мит всегда пріятенъ! Ты видталь меня въ издрахъ своихъ младенцемъ, видълъ отрокомъ, видель въ юпошескомъ цветущемъ возрастъ и всякій разъ не видалъ я въ тебъ ничего, кромъ добра! Но чтото будеть ныпъ? Счастіемь ли какимъ ты меня паградишь, или въ несчастіе ввергнешь? II то и другое легко быть можеть! Я въбзжаю въ тебя въ неизвестности сущей о себъ! Почему знать, можеть быть ожидають уже въ тебъ многія и такія непріятности меня, которыя заставять меня проклинать ту минуту, въ которую пришла генералу первая мысль взять меня къ себъ; а можетъ быть будетъ н противное тому, и я минуту сію благословлять стану».

Сими и подобными собестдованіями съ самимъ собою занимался я во все время вътзжанія моего въ Петербургъ. Но наконецъ одна духовная ода славнаго и побимаго моего нтмецкаго пінта Куноса, ода, которую во всю дорогу я твердилъ наизусть и которая, начинаясь сими словами: «Есть Богъ, некущійся обо мить, а я. я смущаюсь и горюю и хочу самъ нещися о себт», невтдомо какъ много ободряда и подкрыпляда меня при смутныхъ обстоятельствахъ тогдашнихъ, прогняда и разсъяда и въ сей разъ, какъ нихремъ прахъ, всъ смутныя помышленія мон и произведа то, что я въбхалъ въ городъ сей съ спокойнымъ и радостнымъ духомъ.

Мое первое попеченіе было о томъ, чтобъ принскать себѣ на первый случай какую-нибудь квартирку, ибо прямо къ генералу на дворъ въ кибиткѣ своей при вхать мнѣ не хотѣлось. Я хотя и не сомнѣвался въ томъ, что долженъ буду жить въ его домѣ, однако все-таки хотѣлось мнѣ, на первый случай, обострожиться гдѣ-нибудь поблизости его на особой квартиркѣ и явиться къ пему не рохлею дорожнымъ, а убравшись и спаряднвишсь.

И потому, по приближеній къ дому его, бывшему на берегу рѣки Мойки, велѣлъ я квартирки себѣ поискать, а по счастію и нашли миѣ ее тотчасъ, хотя наппростѣйшую, но довольно уже изрядпую и такую, что какъ послѣ оказалось, что я въ мысляхъ своихъ обманулся и миѣ въ генеральскомъ домѣ помѣститься было негдѣ, и я долженъ былъ стоять на своей квартирѣ, то я на ней и остался, и стоялъ до самаго моего выѣзда изъ Петербурга, будучи въ особливости доволенъ тѣмъ, что она была близка отъ дома генеральскаго и притомъ не дорогая.

На другой день, и какъ теперь помпю, въ день самаго Благовъщенья, вставши поранъе и желая застать генерала еще дома, и убравшись получше и падъвъ свой новый кавалерійскій мундиръ, пошелъ я къ генералу явиться и пришедъ въ домъ, старался прежде всего распровъдать, гдъ-бъ мнъ можно было найтить господина Балабина.

Меня проведи къ нему въ другія маденькія хоромцы, бывшія на дворѣ, п онъ не успѣдъ меня завидѣть, какъ бѣжалъ ко мнѣ съ распростертыми руками, говоря: «Ахъ! другъ ты мой сердечный. Андрей Тимовеевичъ! какъ я радъ, что ты наконецъ къ намъ приѣхалъ; мы въ прахъ тебя уже заждались и пе знали.

что о тебъ и думать, -- боялись, что не сдълалось ли уже чего съ тобою при теперечней половоди! -- Ну, скажи же тыми в. мой другъ!... продолжалъ опъ, меня обпимая и мпого разъ цфлуя; все ли ты здорово и благополучно тхалъ? вст ли живы и здоровы наши кёнигсбергскіе друзья и знакомцы? какъ они поживають? и помнять ли меня?» — Все, все хорошо и слава Богу! отвъчалъ я, и кенигсбергскіе паши всѣ живы и здоровы, всѣ васъ по прежнему еще любять и всв вельли вамъ кланяться. -- «Ну, пойдемъ же, мой другъ, пойдемъ къ генералу, подхватилъ онъ. Онъ будетъ очень радъ, тебя увн дъвъ, и у насъ не было дня, въ который бы мы съ нимъ о тебъ не говорили». — Хорошо, сказалъ я и пошелъ за нимъ, туда меня поведшимъ.

Мы нашли генерала въ его кабинетъ, чешущаго волосы и убирающихся, съ стоящимъ предъ нимъ секретаремъ полицейскимъ и держащимъ подъ мышкою превеликій пукъ бумагъ.

Не успаль гепераль увидать вошедшаго меня въ комнату свою, какъ, обрадовавшись, возопиль онъ: «Ахъ! вотъ и ты, Болотовъ! слава, слава Богу, что и ты приахалъ! мы взгоревались-было уже о тебъ, мой другъ! Какъ это ты по такой распутица ахалъ? Поди, поди мой другъ и поцалуемся...»

Я подоъжаль къ нему и, будучи крайне доволенъ толь ласковымъ его пріемомъ, благодарилъ его за оказанную имъ мнъ милость. - «Не за что! не за что! подхватиль онь: а я сделаль то, чемь тебъ быль долженъ. Ты заслужилъ то, чтобъ тебя намъ помнить, и я очень радъ, что могъ тебъ сдълать сіе маленькое, на первый случай, благод вяніе. Поживемъ, мой другь, еще вивств, и я не сомиваюсь, что ты, по прежней дружбь и но любви своей ко мнъ, постараешься и нынъ поступками и поведеніемъ своимъ оправдать хорошее мое о тебф мифије». Я вланялся ему и увърялъ, что употреблю всъ силы и возможности къ тому, чтобъ заслужить дальнфишее его къ себф благоволеніе и милость. «Хорошо, мой другь!

подхватиль онъ: я и не сомнѣваюсь въ томъ; но скажи же ты мнѣ теперь, какъ поживали вы безъ меня въ нашемъ любезномъ Кёнигсбергѣ? Довольны ли вы были Васильемъ Ивановичемъ? и что подѣлывали тамъ хорошенькаго?»

Сіе подало намъ тогда поводь къ предлиниому разговору. Онъ распрашивалъ меня обо всемъ, а я разсказываль ему что зналь, и о чемъ ему болье знать хотьлось. Наконецъ спросиль онъ меня, тдф же я остановился? «На квартиръ», скаомеди там ом эн эж отэч илд оН» --- в аль в на дворъ взътхалъ, ми нашли би, можегь быть, мфстечко, гдфбъ тебя помфстить, хотя и тфененько, правду сказать; у меня въ домъ». Я обрадовался, сіе услышавъ, ибо надобно сказать, что мић самому не весьма хотфлось жить у него въ домф и быть всегда связаннымъ и по рукамъ, и по погамъ, а на квартиръ надъялся я имъть сколько-нибуль болъе свободы, а потому и отвъчаль я, что я могу стоять и на квартиръ,---«Очень, очень хорошо! подхватиль онъ: по скажи, по крайней мъръ, не далеко-ли она? и пе будетъ-ли тебъ затрудненія всякій депь ко мит оттуда вздить? -- «Очень близко. отвъчаль я: и чрезъ изсколько только дворовъ отъ вашего дома». -- «Всего лучше, водхватиль онъ: но хороша-ли и покойна-ли она .. -- Хороша, ваше высокопревосходительство!» - «Ну, такъ поживи же ты, мой другъ, покуда на оной, а тамъ мы уже посмотримъ. а между тъмъ о содержанін своемъ пи мало не заботься. Кушать ты здёсь у меня кушай, а лошадей-то... небось, ты въдь на своихъ прифхаль?» — «На своихъ», сказаль я.-«Лонадей-то можешь ты встых» распродать; на что тебф онф здфсь? а оставь только одну, на которой тебъ со мною тздить, да и той вели-ка ты брать кормъ съ моей конюшни, а не покупай и не убычься».

Я благодариль его за сію мплость, а гепераль, начань осматривать между тёмъ меня съ ногъ до головы и увидѣвъ, что на мнѣ не было шпоръ, сказалъ: «Жаль, что нѣть на тебѣ теперь шпоръ, а то

эж адепет абет атнуудоп в осыб-асатох маленькую коммиссію, и чтобъ ты събздиль на минуту во дворецъ». Я извинялся въ томъ, сказывая, что я пришелъ пъшкомь, и того не зналь, и что натъ теперь со мною дошади. «Лошадь бездълица! — сказалъ онъ. — Ею бы мы тебя уже спабдили... но постой, продолжаль онъ, иноры-то есть и у меня излишийя. Подай-ко, малый, мон маленькія серебряныя господину Болотову!.. А ты, мой другь! обратясь къ одному полицейскому офицеру, продолжаль онъ: ссуди-ка насъ, пожалуй, на итсколько минутъ своею лошадкою, ей инчего не сдълвется, в послать-то миѣ очень нужно!» — «Съ превеликою радостію! отвъчаль офицерь, -- лошадь готова!» и пошель приказывать подавать ее. а слуга. между темъ, отыскавъ шпоры, надъваль ихъ на мон поги. Я стояль и, простирая ему свои ноги, мысленно заботился о томъ, какъ бы миѣ получше исполнить первое возлагаемое на меня дъло. Упомянутый гепераломъ дворецъ возмутилъ во мић весь духъ мой: какъ не бывалъ я еще отъ роду никогда во дворцѣ, то былъ онъ мив тогда такъ страшенъ, какъ медвъдь. и я не зналъ, какъ къ нему и пристуниться, и подъбхать.

По смущение мое еще болъе увеличилось, какъ между темъ, какъ надевалн на меня шпоры, генераль далье сказаль: «Воть какое дело, зачемъ котелось бы мит, чтобъ ты, мой другъ, во дворецъ съфадилъ. Мић хочется, чтобъ ты распроведаль и узналь, что государь тенерь делаеть и чемъ занимается?...> Слова сін поразили и смутили меня еще болъе. — «Вотъ тебъ на! говориль я самъ въ себъ, и первый блинъ уже комомъ! и не напасть-ли сущая? ну какъ это мяћ тамъ и у кого распровъдывать?--никогото я тамъ не знаю и пи къ кому приступиться, вфрно, не посмъю! Ахъ! какое rope\*!

Говоря симъ и подобнымъ сему образомъ самъ въ себѣ, готовился-было я прямо сказать генералу, что коммиссію. поручаемую имъ миѣ, я, по новости своей, врядъ-ли могу еще исполнить, но, по счастію, онъ самъ, взглянувъ на меня, смущеніе мое примѣтилъ, и власно какъ опомнившись, мнѣ сказалъ: «Да, вѣдь воть еще! ты, надѣюсь, не бывалъ еще во дворцѣ, и ни положенія его и ничего не знаешь?»—«Точно такъ! ваше высоко- превосходительство! подхватилъ я: — и когдажъ мнѣ еще и бывать? Я приѣхалъ вчера въ вечеру и нигдѣ еще не былъ».

«Хорошо-жъ, сказалъ онъ: такъ я дамъ кого-нибудь тебя проводить и указать то заднее крылечко, къ которому надобно тебъ подъехать, а и тамъ, какъ поступить, дамъ тебъ наставленіе». - «Очень хорошо!» - сказалъ я. -- «А вотъ какимъ образомъ, продолжалъ онъ: — какъ взойдешь ты на сіе крылечко и маленькія тутъ сънцы, то войди въ двери на лѣво и въ маленькій покоець. Туть найдешь ты стоящаго часового, и ты постой тутъ и подожди, покуда войдеть какой-нибудь изъ придворныхъ лакеевъ: и тогда попроси ты, чтобъ вызвали къ тебъ искусненко Карла Ивановича Шпрингера, и вели-таки сказать ему, что ты присланъ отъ меня къ нему. И какъ онъ къ тебф выйдетъ, то поклонись ему отъ меня, но смотри-жъ говори съ нимъ по-пфмецки, а не порусски, и сважи, что я вельлъ просить распроведать о томъ, что теперь государь делаеть, и чемъ занимается, и весель-ин онъ? и чтобъ онъ далъ чрезъ тебя мив знать о томъ, и буде онъ тебъ ирикажеть подождать, то подожди». --«Хорошо!» сказаль я и, взявь въ проводники ординарца, пофхалъ.

Не могу изобразить вамъ, съ какими чувствіями и подобострастіемъ приближался я въ первый сей разъ къ сему обиталищу нашихъ монарховъ; мит казалось, что самыя стти его имтли въ себт нто величественное и священное, и еслибъ не было со мною проводника, ведущаго меня смъло къ крыльцу тому, то я не только бы не нашелъ онаго, но и не посмълъ бы подътхать къ нему; но тогда шелъ я какъ по писанному, и нашедъ назначенный маленькій покоецъ и въ немъ часового, попросилъ его, чтобъ онъ по-

казаль, если войдеть туда какой придворный лакей. И какъ мив не долго было дожидаться его, то по просьбв моей и вызвань быль ко мив Карль Ивановичь. Онь быль какой-то изъ придворныхъ и, по всему видимому, такой, который могь свободно входить во внутренніе царскіе чертоги, и не усивль услышать отъ меня, чего генералу моему хочется, какъ сказаль мив: «Подождите, батюшка, немножко здвсь, я тотчась схожу и проввдаю».

И дъйствительно, онъ, не болье какъ мипутъ черезъ нять, опять ко миф вышель и вельль Корфу сказать, что государь занимался тогда разговорами съ господиномъ Волковымъ, тогдашнимъ штатсъ-секретаремъ и министромъ, и, кавъ думать надобно, о делахъ важныхъ, и что въ сей день врядъ-ли онъ будетъ свободнымъ, п притомъ былъ онъ во все утро не гораздо весель. Я привезь изнъстіс сіе моему генералу и опъ былъ исправленіемъ порученной мнѣ коммиссіи очень доволенъ, и какъ въ самое то время докладывали ему, что быль столь готовъ, то сказалъ онъ миф: «пойдемъ же, мой другъ, теперь и пообъдаемъ, а тамъ поди себъ отдыхать съ дороги, а ко мпъ приважай уже завтра поутру».

Я нашель у него столь, накрытый человъкъ на двадцать, и множество людей въ залъ его дожидающихся. Мы тотчасъ съли за столъ, и господинъ Балабинъ, съвин подлъ меня, разсказалъ миз обо встхъ тутъ бывшихъ. Были тутъ вст мои повые сотоварищи, или разные штатъ его составляющіе чиновники: были нфкоторые полицейскіе офицеры, изъ конхъ поперемънно всегда бываль одинъ при генералѣ и взжалъ всюду и всюду ординарцемъ и служилъ для разсылокъ по полицейской части; были некоторые кирасирскіе полку его офицеры; были иностранцы, конхъ содержалъ генералъ на своемъ почти коштъ, были и посторонніе; и я узналь, что генераль жиль тогда въ Петербургъ, хотя далеко не такъ пышно и весело, какъ въ Кёнигсбергѣ, но столь быль у него всегда открытый

и хорошій, и всегда накрывался приборовь на двалцать и болье, несмотря хотя когда генераль не объдаль дома, а гдъ-нибудь въ гостяхъ, или во дворцъ у государя.

По окончанін стола, какъ скоро генераль ушель въ свою спальню для отдохновенія, а мы вст остались еще възаль, то обступили меня всъ, штатъ генеральскій составляющіе, и г. Балабинъ, какъ нашъ генеральсъ-адъютантъ, разсказываль мит обо встхъ, кто они такови, и рекомендоваль меня изъ нихъ каждому. Быль туть нашь оберъ-квартермистры Лангъ, былъ оберъ-аудиторъ Ушаковъ. быль геперальскій приватный секретары Шульцъ, и наконецъ сотоварищъ мой. другой флигель-адъютантъ кпязь Урусовъ-вст они были люди совствит еще мив незнакомые, по все люди добрые. ласковые, вст ласкалися ко мит всячески, и вет старались со мною познакомиться. И соотвътствоваль имъ тъмъ же и рекомендоваль себя всякому въ дружбу.

Но ни съ къмъ я такъ скоро не познакомился и не сдружился, какъ съ помянутымъ генеральскимъ секретаремъ, господиномъ Пјульцомъ. Быль онъ человъкъ молодой, хорошаго поведенія, и притомъ студировавній въ универзитетахъ и довольно ученый.

Онъ не успълъ узнать, что я говорю по-пъмецки и охотникъ къ наукамъ, какъ тотчасъ приланился ко мив, вступиль со мною въ разные разговоры, повелъ меня въ свои компаты, въ которыхъ опъ жилъ въ домъ генеральскомъ, показывалъ миъ маленькую свою библіотечку, и увидевь меня крайне любопытнымъ, и всъ книги его, которыхъ таки-было довольно, съ великою жадиостію пересматривающаго, предлагалъ инт ее къ услугамъ и увъряль, что онь за удовольствіе почтеть, если я всегда, когда мив будеть досужно, носвщать его стану въ сихъ комнатахъ, и праздное время препровождать съ нимъ вифстф: чфиъ и доволенъ быль въ особливости, и впоследствін времени подружившись съ нимъ короче, и дъйствительно всегда, когда миъ только было можно, ухаживаль къ нему, и тамъ съ лучшимъ удовольствіемъ провождаль время, нежели въ передней генеральской, гдѣ мы обыкновенно сиживали, дожидаясь ежеминутно повелѣній отъ генерала, и перѣдко въ праздности, не безъ скуки и зѣваючи, время по иѣсколько часовъ иногда провождали.

Изь всьхъ нашихъ штатскихъ, сей секретарь жиль только одинь въ генеральскомъ домф, а прочіе всф также, какъ п я, стояли на своихъ квартирахъ: для него же отведены были два покойца на другомъ концѣ дома, который и весь быль не слишкомъ великъ, поземный деревянный, и стояжь на берегу раки Мойки, въ недальнемъ разсгояніи отъ тогдашняго дворца. Что касается до сего императорскаго дома, то быль тогда также деревянный и не весьма хотя высокій, но довольно просторный и обширный, со многими и разными флигелями. Но дворецъ сей быль не настоящій и построенный на берегу Мойки, подять самаго полицейскаго моста, на самомъ томъ мфств, гдв воздвигнуть ныпв огромный и великолфиный домъ для дворянскаго собранія или клуба. Опъ быль временный и построень туть для пребыванія императорской фамиліи на то только время, покуда строился тогда большой Зимній Дворець, подав адмиралитетства, на берегу Невы рѣки, который, существуя и по ныпф, быль обиталищемъ великой Екатерины, и который тогда только-что отстроивался, и говорили, что государь намфрень быль вскоръ переходить въ оный.

Въ семъ-то деревянномъ дворцѣ препроводила послъдніе годы жизни своей и скончалась покойная императрица Елисавета Петровпа.

О кончина ся носились тогда разние слухи, и были люди, которые сомнавались и не варили тому, чтобъ сдалавшаяся у ней и столь жестокая рвота съ кровью была патуральная, но приписывали ее ивкакому сокровенному злодайству, и нодозравали въ томъ какъ-то короля прусскаго, доведеннаго посладними го-

дами войны до такой крайности и изнеможенія, что онъ не быль болье въ состоянім продолжать войну и полугодичное время, еслибъ мы по прежнему имъли въ ней соучастіе. Письмо друга его, маркиза д'Аржанса, писанное къ нему въ то время, когда находился онъ въ рукахъ нашихъ, и то тапиственное изреченіе въ ономъ, что годанскому посланнику, случившемуся тогда быть въ Берлянъ, удалось сдълать ему королю такую услугу, за которую ни онъ, ни все потомки его не въ состояніи будуть ему довольно возблагодарить, и уведомление о которой не можеть онъ вверить бумаге, — было и многихъ перазрѣшимою загадкою и подавало поводъ въ разнымъ подозрѣніямъ. Но единому Богу извѣстно, справедливы ли были всв сін подозрвнія, или соневиъ были неосновательны.

Но какъ бы то ни было, но мы лишились монархини сей не при старых в еще ея латах в, и прежде нежели вст мы думали и ожидали. И какъ она была государыня кроткая, милостивая и человъколюбивая и всъхъ подданныхъ своихъ какъ мать любила, а сверхъ того и во все почти двадцатилетнее время благополучнаго ея царствованія, Россія наслаждалась возжделеневишимъ миромъ и благоденствіемъ, то и сама любима была искрепно всеми сен отожни и не было никого изъ нихъ, вто-бъ не жалвлъ о ея рановременной кончинъ. Самые ипостранные почитали ее и писатели ихъ приписывале ей многія похвалы и описывали характеръ ея следующими чертами:

«Роста была она, говорили они, нарочето високаго и станъ имѣла пронорціональний, видъ благородный и величественный; лицо имѣла она круглое, съ пріятною и милостивою улыбкою, цвѣтъ лица бѣлый и живой, прекрасные голубые глаза, маленькій ротъ, алыя губы, пропорціональную шею, но нѣсколько толстоватыя длани, а руки прекрасныя. Ьогда случалось ей одѣваться въ мужское платье, что обыкновенно дѣлывала она въ день учрежденія своей гвардін, то представляла собою очень красиваго

и статнаго мужчину, имфющаго героическую походку, сидящаго прекрасно на лошади и танцующаго съ пріятностію. Внутреннія ся душевныя дарованія были не менъе благородны и изящны. Она имъла живой и проницательный умъ и столь хорошій разсудокъ, что обо всемъ могла говорить съ основательностію и охотно разговаривала. Кромт природнаго своего языка, говорила и она разными иностранными, ся на нъмецкомъ и французскомъ языкъ, а разумъла и италіанскій. О благоразумномъ и осторожномъ повечени свидътельсгвуютъ поступки ен тогда, когда была она, по кончинъ императора Петра II, исключена отъ наслъдства. Влагоразуміе ея подкрыплялось мужественнымъ постоянствомъ и героическою смфлостію. Она знала, какъ по правиламъ правосудія наказывать виновныхъ, такъ благоразумія прощать по правиламъ оныхъ, а невинныхъ избавлять отъ наказанія. Религія производила въ ней глубокія впечатя внія собою. Она была набожна безъ лицемфрства и уважала много публичное богослужение. Одежда ея и убранствы, также ея пиршествы, паъявляли хорошій ея вкусъ. Она любила науки и художествы, а особливо музыку и живописное искуство, и потому собрала множество нанпрекраснайшихъ картинъ. Великодушіе ся сердца и признательность къ върнымъ ея служителямъ не могъ никто довольно выхвалить. Коротко, она была образцовая монархиня, въ которой соединены были вст свойствы великой государыни и правительницы, жвалы достойной».

Воть какими чертами изображали иностранные характеръ сей монархипи. Изъ россіянъ же нѣкоторые приписывали ей уже болѣе слабости и мягкости въ правленіи, нежели сколько имѣть бы надлежало и утверждали, что отъ самаго того во время правленія ся вкралось въ государство множество всякаго рода злоупотребленій, и что нѣкоторыя изъ нихъ пустили столь глубокіе коренья, что и помочь тому и истребить ихъ было уже трудно, что отчасти некоторымъ образомъ было и справедливо, а особливо относительно до последнихъ годовъ ея правленія.

Но какъ бы то ни было, но сожалвніе о кончинв ея было всеобщее, и твиъ паче, что всв какъ-то не великую надежду возлагали на ея наслівдника, и ожидали отъ него не столько добра, сколько непріятнаго, что, къ истинному сожалівнію, и дійствительно оказалось.

Впрочемъ, по кончинѣ и спустя дней двадцать и погребена была она со всею подобающею и приличною такой великой монархини пыпиою церемоніею, въ Петропавловскомъ соборѣ, гдѣ покоился прахъ великаго ея родителя; однако я всего того уже не засталъ и все сіе было уже кончено прежде, нежели я доѣхалъ до Петербурга.

Теперь следовало бы мне сказать вамъ, что-нибудь и о тогдашнемъ новомъ нашемъ государе и ея наследнике и прежде продолжения моей истории изобразить хотя вскользь характеръ и сего монарха, а потомъ хотя вкратце пересказать намъ то, что происходило въ Петербурге со времени начала вступления на престоль его до моего приезда; но какъ материи сей наберется на целое особое письмо, а сіе достигло уже до обыкновенной своей величины, то отложиль я то до письма будущаго, а теперешнее окончу, сказавъ, вамъ что я есмь, и прочая.

#### Письмо 92-е.

Любезный пріятель! Въ послёднемъ моемъ письмё остановился я на томъ, что хотёлъ вамъ пересказать все то, что извёстно было мнё о характерів новаго тогдашняго нашего императора, и о произшествіяхъ, бывшихъ до прибада моего въ Петербургъ. И какъ все сіе нікоторымъ образомъ нужно для объяспенія нослідующаго описанія моей исторій, то и приступлю теперь къ сему описанію.

Всвив изпестно, что быль сей государь і котя и внукъ Петра Великаго, но не природной россіянинь, но рожденный п

отъдочернего Анны Петровны, бывшей въ замущствъ за голштинскимъ герцогомъКарломъ-Фридрихомъ, въ Голштиніи, и воспитанный въ лютеранскомъ законъ, слъдовательно былъ природою нъмецъ, и назывался сперва Карломъ-Петромъ Ульрихомъ.

Сей голштинскій принцъ быль еще въ 1742 году, и когда было ему только 14 лать оть рожденія, признаваемь наследникомъ шведскаго и россійскаго престола, и получаль уже отъ Швеціи титулъ королевского высочества. Но какъ императрица Елисавета, будучи незамужнею, не имъла нивавого наслъдника, а сей принцъ былъ родной ея племянникъ, то избравъ и назначивъ его по себъ наследникомъ, выписала его еще вскоре по вступленіи своемъ на престоль наь Голитинін, и онъ быль еще тогда привезень къ намъ въ Россію. Туть, по принятін греческаго завона, названъ онъ Петромъ Өедоровичемъ, и вскоръ потомъ, а именно въ 1744 году, совожупленъ бракомъ на выписанной также изъ Германія, пъмецкой ангалть-цербской принцессв Софін Аугусты, названною потомъ Екатериною Алексвевною, отъкотораго супружества имель онь уже въ живыхъ одного только, рожденнаго въ 1754 году, сына Павла.

По особливому несчастію случилось такъ, что помянутый принцъ, будучи отъ природы неслишкомъ хорошаго характера, быль и воспитань еще въ Голитиніи не слишкомъ хорошо, а по привезения кь намь въ дальнейшемъ воспитаніи : обучение его сдълано было приставами къ нему великое упущение; и потому съ самаго малолетства заразился уже опъ многими дурными свойствами и привычками и возросъ съ нарочито уже испорченнымъ правомъ. Между сими дурными его свойствами было по несчастію его наиглавивашимъ то, что онъ какъ-то не дюбиль россіянь и привхаль уже къ нимъ власно, какъ со врожденною дъ нимъ ненавистью и презраніемъ; и какъ быль онъ такъ неостороженъ, что не могъ того и соврыть отъ окружающихъ его, то саное сіе и сділало его съ санаго привзда уже вепріятнымъ для всёкъ нашихъ знат-къ себъ нестолько любви, сколько страха и боязни. Все сіе и неосторожное его повежение и произвело еще при жизни императрицы Елисаветы многихъему тайныхъ недруговъ и недоброхотовъ, и въ числъ ихъ находились и такіе, которые старались уже отторгнуть его отъ самаго назначенного ему насладства. Чтобъ надеживе успыть имъ въ своемъ намфренін, то употребляли они къ тому разныя цути и средстви. Некоторые старались унышленно, не только поддерживать его въ невоздержностяхъ всякаго рода, но заводить даже въ новыя, дабы темъ удобнве недопускать его заниматься государственными дълами и увеличивали ненависть его къ россіянамъ до того, что онъ даже не въ состояніи быль и скрывать оную предъ людьми. Къ вящему несчастію не имъль онь съ малольтства никакой почти склонности къ наукамъ и не любель заниматься ничемъ полезнымъ, а что и того было хуже, не имълъ и къ супругь своей такой любви, какая бы быть долженствовала, но жиль съ нею не весьма согласно. Ко всему тому совокупилось еще и то, что какимъ-то образомъ случилось ему сдружиться по заочности съ славившимся тогда въ св'ьтъ королемъ прусскимъ и заразиться къ нему непомфриою уже любовью и не голько мочтеніемъ, но даже подобострастіємъ самымъ. Многіе говорили тогда, что помогло въ тому много и вошедшее въ тогдашнія времена у насъ въ сильное употребление масонство. Онъ введенъ быть вакъ-то льстецами и сообщниками въ невоздержностяхъ своихъ въ сей орденъ, а какъ король прусскій былъ тогда, какъ извъстно, грандъ-метромъ сего ордена, то отъ самаго того и произопла та отмънная связь и дружба его съ королемъ прусскимъ, посифинествовавшая потомъ такъ много его несчастію и самой пагубъ. Что молва сіл была несовсьи в несправеданва, въ томъ случниось инь самому удостовъриться. Будучи еще

въ Кенигсбергъ и зашедъ однажды предъ отъжидомъ своимъ въ домъ жъ лучшему тамошпему нереплетчику, засталъ я печаянно тутъ цълую шайку тамошнихъ масоновъ и видълъ собственими глазами поздравительное къ нему нисьмо. писанное тогда ими именемъ всей тамошней масонской ложи; а что съ королемъ прусскимъ имблъ тогда онъ тайное спошеніе и переписку, производимую чрезъ нашего генерала Корфа и любовницу его графиню Кейзерлингшу, и что оть самого того отчасти происходили и въ войнъ нашей худые уснъхи, о томъ намъ всемъ было по слухамъ довольно извъстно; а наконецъ подтверждало сіе нъкоторымъ образомъ и то, что новсемъстная молна, что наслъдникъ былъ масономъ, побуждала тогда весьма миогихъ изъ нашихъ вступать въ сей орденъ и у насъ никогда такъ много масоновъ не было, какъ въ тогдашнее время.

Но какъ бы то ни было, но встыть было извъстно, что онъ отмънно любилъ и почиталь короли прусскаго. А сія любовь, соединясь съ разстройкою его нрава и вкоренившеюся глубоко въ сердцъ его пенавистію къ россіянамъ, произвела то, что онъ при всякихъ случаяхъ хулилъ и порочилъ то, что ни делала и не предпринимала императрица и ен министры. И какъ государыня сін съ самаго уже начала прусской войны сд'алалась какъто нездорова и подвержена была частымъ болъзненнымъ припадкамъ и столь сильнымъ, что не одинъ разъ начинали опасаться о ея жизни, то неусумнился онъ изъявлять даже публично истинное свое расположение мыслей и даже до того позабывался, что при встхъ такихъ случаяхъ, когда случалось нашей армін или союзникамъ нашимъ претерпънать какойпибудь уронъ или потерю, изъявлялъ онъ первый мнимое сожальніе свое министрамъ крайне насмъхательнымъ образомъ. Легко можно заключить, что таковыя насифпин его и шпинанья непріятим были какъ министрамъ нашимъ, такъ и всемъ россіянамъ, до которыхъ доходилъ слухъ объ ономъ. и что таковое новеденіе наслідника престола производило въ нихъ боязнь и опасеніе, чтобъ не произощли отъ того въ то время печальныя слідствія, когда вступить онъ въ правленіе и получить власть безпредільную.

Опасеніе сіе темъ боле обезпоконвало нашихъ минестровъ, что они предусматривали, что нъкоторые изъ нихъ за недоброхотство свое къ нему будутъ жестоко отъ него тогда наказаны, а сіе и побудило некоторых изъ пихъ известить императрицу обо всемъ безпорядочномъ жить в и поведении ех племянника, о маломъ его стараніи учиться наукт правленія и о ценависти его къ россійскому народу, и довели императрицу до того, что велено было отлучить его отъ всехъ государственныхъ дель и недопускать болве въ конференцію, или тогдашній государственный совыть. И какъ чрезъ то не оставалось ему ничего другого д'ялать, какъ заниматься своими веселостьми, то и дълался онъ къ правленію отчасу песиособнъйшимъ. Итакъ, при сихъ обстоятельствахъ было ему совствиъ и невозможно узнать самыя фундаментальныя правила государственнаго правленія и недоброхотство министровъ къ нему было такъ велико, что они перемънили даже весь штатъ при дворф его и отлучили всъхъ прилъпивщихся къ нему слишконъ; такъ, что любимцы его подвергались тогда великой опасности, а все дозволенное ему состояло въ томъ, что онъ выписаль нфсколько своих в голстинских в войскъ и въ подаренномъ ему отъ императрицы Ораніенбаумскомъ замкѣ зани мался экзерцированіемъ оныхъ и каждую весну и лето препровождаль въ сообществъ молодыхъ и распутныхъ офицеровъ.

Совствить темъ, какъ министры наши ни старались внушить императрицт недовтрие къ ея племяннику, и какъ ни представляли, что отъ него совершеннаго опровержения всей российской монархи должно было ожидать и опасаться, но она не хотъла никакъ согласиться на то, чтобъ исключить его отъ наслъдства, но наказывала еще старающихся его отъ наслъдства отторгнуть и предпринимаю-

щихъ что-нибудь противъ его, безъ ел въдома и соизволенія. Достопамятное и всю Россію крайнимъ изумленіемъ поразившее наденіе бывшаго тогда великимъ канциеромъ и первымъ государственнымъ министромъ графа Бестужева, министра встин хвалимаго и всею Европою высоко почитаемаго и даже всеми иностранными дворами уважаемаго, было тому примфромъ и доказательствомъ. Онъ палъ при пачаль войны прусской, лишень быль встять чиновъ и достоинствъ и сослапъ въ ссылку въ Сибирь (?) какъ величайшій государственный преступникъ. Вътогдашнее время никто не зналъ истинной несчастія его причины, и не могли всв тому довольно надивиться; но послъ узнали вскорости, что сей министръ, предусматривая малую способность наследника къ правленію государственному и прамътивъ крайнее отвращение его отъ нашей россійской релитім и вст прочія его дурныя качествы и свойствы, затеваль, составивъ подложную духовную, исключить отъ престола законнаго наследника и доставить корону императорскую малол втному еще тогда его сыну, съ темъ, чтобъ до совершеннаго возраста его, управляла государствомъ его мать, съ нъкоторыми изъ вельможъ знаменитейшихъ и сенаторовъ, которые были къ тому именно и назначены. И какъ все сіе какимъто случаемъ было императрицою узнано и открыто, то и излила она за то гиваъ свой на Бестужева, и какъ выше упомянуто, наказала его за дерзость лишеніемъ всёхъ чиновъ и ссылкою.

Такимъ образомъ и осталось все на прежнемъ основаніи до самой кончины императрицыной, и она, какъ ни ласкалась надеждою, что наслідникъ ея современемъ исправится и сділается лучшимъ, но онъ продолжалъ безпрерывно жить и вести себя по прежнему и провождать время свое, въ сообществі окружавшихъ его льстецовъ и распутныхъ людей, въ невоздержностяхъ всякаго рода, и вступилъ наконецъ на престолъ съ непомірною приверженностію къ королю прусскому, съ обожаніемъ всёхъ

его обывновеній и обрядовъ, а особливо военныхъ, съ крайнимъ отвращеніемъ къ греческому исповъданію въры, съ ненавистью и презръніемъ ко встав россіянамъ и съ дурнымъ, извращеннымъ сердцемъ.

Совствить темть по некоторымы деламы, произведеннымы имы вы первые месяцы его правленія, о которыхы упомянется ниже, можно было судить, что онь оты натуры не таковы быль дурень, но имёлы сердце наклонное кы добру и такое, что могы бы оны быть добродётельнымы, если-бы не окружены быль злыми и негодными подыми, развратившими его совствить, и когдабы по несчастію не предался оны уже слишкомы вствить порокамы и не постадоваль внушаемымы вы него злымы совттамы, болте, нежели сколько надобно было.

Сін негодные люди довели его наконецъ до того, что онъ сталъ подозръвать въ върности къ себъ свою супругу. Они увърния его, что она имъла соучастие въ Бестужевскомъ умыслъ, а потому съ самаго того времени и возненавидя онъ свою супругу, сталь обходиться съ нею съ величайшею холодностію и слюбился напротивъ того съ дочерью графа Воронцова и племянницею тогдашняго великаго канцлера, Елисаветою Романовною, прилъпясь къ ней такъ, что не скрываль даже ни предъ къмъ непомърной къ ней любви своей, которая даже до того его ослепила, что онъ не восхотелъ оть всёхъ скрыть ненависть свою къ супругъ и къ сыну своему, и при самомъ еще вступленіи своемъ на престолъ сдфлаль ту непростительную погранность и съ благоразуміемъ совствъ несогласную неосторожность, что въ изданномъ первомъ отъ себя манифестъ, не только не назначиль сына своего по себъ наслъдникомъ, но не упомянулъ объ немъ ни единымъ словомъ.

Не могу изобразить, какъ удивиль и поразиль тогда еще сей первый его шагъ искъть россіянъ, и сколь ко многимъ негодочаніямъ и разнымъ догадкамъ и сужменіямъ подалъ онъ поводъ. Но всеоб-

щія негодованія сін увеличились еще боле, когда тотчасъ потомъ стали разсъваться повсюду слухи и достигать до самаго подлаго народа, что государь неуспълъ вступить на престолъ, какъ предался публично встмъ своимъ невоздержностямъ и совсемъ неприличнымъ такому великому, монарху дъламъ и поступкамъ, и что онъ не только съ помя-Воронцовою, какъ съ публичною своею любовницею, препровождалъ почти все свое время; но сверхъ того, въ самое еще то время, когда скончавшаяся пиператрица лежала во дворцъ еще во гробъ и непогребена была, цълыя ночи провождаль съ любимцами, льстецами и прежними друзьями своими, въ пиршествахъ и питьъ, приглашая иногда къ тому такихъ людей, которые нимало недостойны были сообщества и дружескаго собестдованія съ императоромъ, какъ напримфръ: итальянскихъ театральныхъ пъвицъ и актрисъ, вкупъ съ ихъ толмачами, изъ которыхъ многія, приобрѣтя себѣ великое богатство, вытащили потомъ съ собою изъ государства въ свое отечество; а что всего хуже, разговаривая на пиршествахътаковыхъ въявь обо всемъ и обо всемъ, и даже о самыхъ величайшихъ таннствахъ и дфлахъ государственныхъ.

Все сіе и предпринимаемое въ самое тоже время скорое и дружное перековеркиваніе встхъ дтль и прежнихъ распорядковъ, а особливо преобразованіе всего войска и передълывание всего, до воинской службы относящагося, на прусскій манеръ, инвпо оказуемая къ тогдашнему нашему непріятелю, королю прусскому, приверженность и безпредфльное почтеніе и ко всему прусскому уваженіе, приводило всъхъ въ неописанное изумлепіе и пегодованіе; и я не знаю, что воспослѣдовало-бъ уже и тогда, еслибъ неподдержаль онъ себя нъсколько оказанными въ первые дни своего правленія, пъкоторими важными милостьми и благотворительствами.

Первъйшею и наиглавиъйшею милостію изо всъхъ было прежде уже упомянутое освобожденіе всего россійскаго дворянства изъ прежде бывшей неволи н дарованіе оному навсегда совершенной вольности, съ дозволеніемъ задить всякому, по произволенію своему, въ чужія земли и куда кому угодно. Великодушное сіе дъявіе толико тронуло все дворянство, что всъ неописанно тому обрадовались, и весь сенать, преисполнясь радостію, приходиль именемь всего дворянства благодарить за то государя, и удовольствіе было всеобщее и самое искреинее. Другое и не менъе важное благотворительство состояло въ томъ, что онъ уничтожиль прежнюю нашу и толь великій страхъ на всъхъ наводившую и такъназываемую тайную канцелярію, и запретиль всемъ кричать по прежнему «сло-... во и дъло», и подвергать чрезъ то безчисленное множество невинныхъ людей въ несчастія и напасти. Превеликое удовольствіе учинено было и симъ всемъ россіянамъ, и всъ они благословляли его за сіе дъло.

Далће восхотћаъ-было онъ, для престченія встать злоупотребленій, господствующих у наст въ судахт и расправахь, по причинт уже умножившихся слишкомъ указовъ и перепутавшихся законовъ, велть сочинить и издать новое уложеніе по образцу прусскаго, и сенать вел'яль-было уже и переводить такъ-называемое «Фридрихово уложеніе», но какъ дто сіе препоручено было людямъ неискуснымъ и неопытнымъ, то и певозъимть оно тогда усп'та.

Кромъ сего, приказаль опъ освободить изъ неволи бывшаго въ Сибири, въ ссылкъ, славнаго Миниха. бывшаго нъкогда у насъ фельдиаршаломъ и побъдптелемъ турокъ и татаръ и привезти его съ сыномъ въ Потербургъ. Сей великій воинъ и министръ, препроводивъ цѣлыя двадцать лътъ въ отдаленныхъ сибпрскихъ предълахъ въ бъдности, нуждѣ и неволѣ, былъ въ сіе время уже очень старъ, и какъ мит исторія его была извѣстца, и онъ привезенъ былъ въ Петербургъ уже при мнѣ, то смотрѣлъ я на сего почтеннаго старца съ превеликимъ любо-

интствомъ, и не могъ довольно насмотръться.

Сими и некоторыми другими благотворительностями началь-было сей государь вперять о себт дучшія мысли въ своихъ подданныхъ, и вст начали-было ласкаться надеждою нажить въ немъ современемъ государя добраго; но последовавшія ва симъ другія и нимало съ сими несообразныя деянія, скоро въ нихъ сію надежду паки разрушивъ, увеличили въ нихъ ропотъ и негодованіе къ нему еще болфе.

Къ числу сихъ принадлежало наигланнъйше то, съ крайнею неосторожностію и неблагоразумісмъ сопряженное дело, атинемера осид-поличением сто отр совсѣмъ религію нашу, къ которой оказывалъ особливое презрѣніе. Начало и первый приступъ къ тому учиниль онъ наданіемъ указа, объ отобранів въ казну у всъхъ духовныхъ и монастырей всъ ихъ многочисленныя волости и деревня. которыми они до сего времени владели, и объ опредъленіи архісреямъ и прочему знатному духовенству жалованья. также о непостриженін никого вновь въ монахи ниже тридцати-латияго возраста. . Тегко можно всякому себъ вообразить. каково было сіе для духовенства и вакой ропотъ и негодованіе произвело во всемъ ихъ корпуст; вст почти въявь натьявляли крайнюю свою за сіе на него досаду, а вскоръ послъ сего изъявилъ онъ и всв мысли свои въ пространствъ, чрезъ призваніе къ себъ первенствующаго у насъ тогда архіерея Динтрія Сочинова и приказаніе ему, чтобъ изъ встать образовъ, находящихся въ церквахъ, оставлены были въ нихъ одни изображающіе Христа и Богородицу, а прочихъ бы не было; также, чтобъ всемъ попамъ предписано было бороды свои обрить и, вмфсто длинныхъ своихъ рясъ, носить такое платье, какое носять иностранные пасторы. Нельзя изобразить, въ какое изумленіе повергло сіе приказаніе архіснископа Динтрія. Сей благоразумный старець не зналь, какь и приступить къ исполнению таковаго всего меньше ожидаемаго повелена и усматриваль ясно, что государь ненное что имёль тогда въ намеренін своемь, какъ премененіе религін во всемъ государстве и введеніе лютеранскаго закона. Онъ принуждень быль объявить волю государеву знаменитейнему духовенству, и хотя сіе притомъ только одномъ до времени осталось, но произвело уже во всёхъ духовныхъ великое на него неудовольствіе, поспеществовавшее потомъ очень много къ бывшему перевороту.

Таковое-жъ негодование во многихъ произветь н число недовольныхъ собою увеличиль онь и темь, что съ самаго того часа, какъ скончалась императрица, не сталь уже онь боле скрывать той непомфрной приверженности и любви, какую имътъ всегда къ королю прусскому. Онъ носиль портреть его на себъ въ персти в безпрерывно, а другой, больнюй, повъщенъ быль у него подлъ кронати. Онъ приказаль тотчасъ сдълать себъ мундиръ такимъ покроемъ, какъ у пруссавовъ, и не только сталъ всегда носить оный, но восхотъль и всю гвардію свою одёть такимъ же образомъ; а сверхъ того носиль всегда на себъ и орденъ прусскаго короля, давая ему преимущество предъ всеми россійскими.

А всёмъ тёмъ неудовольствуясь, восхотель переменить и мундиры во всёхъ полкахъ, и вместо прежнихъ одноцветныхъ веленыхъ, поделалъ разноцветные узкіе, и такимъ покроемъ, какимъ шьются у пруссаковъ оные.

Наконецъ и самымъ полкамъ не велёлъ более называться по прежнему, по именамъ городовъ, а именоваться уже по фамиламъ своихъ полковниковъ и пефовъ; а сверхъ того, введя уже во всемъ наистрожайщую военную дисциплину, принуждалъ ихъ ежедневно экзерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всёмъ темъ не только отяготилъ до чрезвычайности всё войски, но и огорчивъ всёхъ, навлекъ на себя, а особливо отъ гвардів, превеликое неудовольствіе.

Но ничемъ онъ такъ много всехъ рос-

отъ всёхъ прежнихъ нашихъ союзниковъ, и скорымъ всего меньше всёми ожидаемымъ перемиріемъ, заключеннымъ съ королемъ прусскимъ. Сіе перемиріе заключено было уже вскорё послё отъёзда моего изъ Кёнигсберга, въ померанскомъ мёстечкъ Старгардѣ, и подписано марта 16-го дня, съ прусской стороны стетинскимъ губернаторомъ принцомъ Бевернскимъ, а съ нашей, по повельнію его, генераломъ княземъ Михаиломъ Никитичемъ Волконскимъ, и заключено сътакою скоростію, что самые начальники армін ничего о томъ не знали, покуда все было уже кончено.

Нельзя изобразить, какой чувствительный ударъ сделанъ былъ темъ всемъ нашимъ союзникамъ, и какъ разрушены и разстроены были темъ все ихъ планы и намъренія, а крайне недовольны были темъ и все россіяне. Они скрежетали зубами отъ досады, предвидя по сему преддверію мира, что мы лишимся всехъ плодовъ, какіе могли-бъ пожать чрезъ столь долговременную, тяжкую, многокоштную и кровопролитную войну, и лишимся всей приобретенной оружіемъ своимъ славы. Вся Пруссія была тогда завоеванною и присягнула уже нокойной императриць въ подданство.

Кольбергъи многія другія мъста были въ рукахъ нашихъ и вся почти Померанія занята была нашими войсками; а тогда предусматривали всѣ, что мы все сіе отдадимъ обратно, и за всѣ свои труды, кошты и уроны въ людяхъ и во всемъ, кромъ единаго стыда и безславія. не получимъ ни мальйшей награды. А какъ въ помянутомъ перемирін и заключенномъ трактатъ, между прочимъ, упомянуто было, что находившійся при цесарской армін нашъ корпусъ, подъ командою графа Чернышова, немедленно долженствоваль отъ цесарцевъ отойтить прочь н возвратиться чрезъ прусскія земли къ нашей армін, то вст опасались, чтобъ не поступлено было далъе, и изъ уваженія къ королю прусскому, не только сему корпусу, по и всей нашей армін не повельно-бъ было соединиться съ прусскою.

Все сіе смущало и огорчало всёхъ истинныхъ патріотовъ и во всёхъ россіянахъ производило явный почти ропотъ и неудовольствіе; а какъ нерадовало ихъ и все прочее ими видимое и до ихъ слуха доходящее, а особливо слухи о вышеупомянутомъ безпорядочномъ и постидномъ поведеніи государевомъ, то сіе еще болѣе умножало внутреннее негодованіе народа, оказуемое ко всёмъ дёламъ и поступкамъ государя.

Вотъ въ какомъ положеніи были дѣла и все прочее въ Петербургѣ, въ то время, какъ я въ него приѣхалъ. Я нашелъ весь городъ, вмѣсто прежней тишины, мира и спокойствія, власно какъ въ нѣкакомъ треволненіи, шумѣ и безпокойствіи. Ежедпевное мунстрованіе и маршированіе по всѣмъ улицамъ войскъ, скачка каретъ и верхами разнаго рода людей, и бѣганіе самаго народа, придавало ему такую живость, въ какой его никогда не только я, но и никто до того не видывалъ.

И въ Петербургѣ во всемъ и во всемъ произошло столько перемѣнъ, и всѣ обстоятельствы такъ измѣнились. что истинно казалось, что мы тогда дышали и воздухомъ совсѣмъ инымъ, новымъ и намъ необыкновеннымъ, и въ самомъ даже существѣ нашемъ чувствовали власно какъ нѣчто новое и отъ прежняго отмѣнное.

Но я заговорился уже обо встать сихъ обстоятельствахъ и произмествіяхъ, такъ, что удалился совстиъ отъ своей исторіи; почему, предоставя продолженіе оной письму послъдующему, теперешнее кончу, сказавъ вамъ что я есмь... и прочее.

#### Письмо 93-е.

Любезный пріятель! Возвращаясь теперь къ исторіи моей, скажу вамъ, что на другой день послѣ приѣзда моего, приѣхалъ я къ гепералу своему, уже совсѣмъ готовымъ къ отправленію моей должности, то-есть одѣтымъ, причесаннымъ по тогдашнему манеру, распудреннымъ, и уже въ шпорахъ и на лошади, съ завороченными полами.

Генерала нашелъ я уже опять одъвающимся и слушающаго дъла, читаемыя

передъ нимъ секретаремъ полицейскимъ. Не успыль я войтить къ нему, какъ осмотрѣвъ меня съ ногъ до головы, сказалъ онъ: «Ну, вотъ, хорошо! од вайся всегда такъ-то и какъ можно чище и опрятнъе; у насъ ныпъ любять отмънно чистоту и опрятность, и чтобъ было на человъкъ все тъсно, узко и обтянуто плотно. Но о мундирцъ-то надобно тебъ постараться, чтобъ у тебя былъ и другой и новый. Хорошъ и этотъ, но этотъ годится только запросто носить и фадить въ немъ со мною въ будни, а для торжественных в дней и праздников в надобенъ другой. Видель ли ты наши новые мундиры?» -- Натъ еще! отвачаль я. --«Такъ посмотри ихъ», подхватилъ генералъ. «Они уже совсъмъ не такіе, а бълые, съ нашивками и аксельбандомъ. Иванъ Тимовеничъ тебъ ихъ покажетъ, поговори съ нимъ. Онъ тебф скажетъ, гдф тебъ все нужное достать, и гдъ заказать его сдълать; только надобно, чтобъ въ наступающей Святой недёлё быль онь у тебя готовъ и со всѣмъ приборомъ. Сходи къ нему, и тенеръ-же посмотри, а тамъ приходи опять сюда, и будь готовъ въ залъ, не вздумается ли мнъ тебя куда послать. И приважай ты во мив всегда. какъ можно поранње!»-Хорошо, свазалъ я, и хотълъ-было выттить. «Но лошадь-то есть ли у тебя? спросилъ еще генералъ, н хороша ли?»-Есть! отвъчаль я, и, кажется, изрядная. — У меня и подлинно была одна лошаденка довольно изрядная. «Ну! хорошо-жъ, мой другъ! поди же къ Балабину. Онъ тебф разскажеть и о томъ, въ чемъ состоять должна и должность TBOЯ».

Господинъ Балабинъ встрътилъ меня съ обыкновенною своею ласкою и благопріятствомъ.

— Ну, быль ли ты у генерала? спросиль онь: — и являлся-ли въ нему? Надобно, брать, привыкать тебъ вставать и приъзжать сюда, какъ можно ранъе. Генераль самъ встаеть у насъ рано, и не ръдко разсылаеть ващу братью, адъютантовъ и ординарцевъ своихъ, едва только проснувшись; такъ и надобно, чтобъвы были уже готовы, и онъ любить это.

- Хорошо, сказаль я: у генерала я уже быль, и онъ послаль меня къ вамь, чтобъ вы мит разсказали, въ чемъ должна состоять моя должность, и показали мит мундиры новые, и показали, гдт мит для себя заказать его сдтлать.
- Изволь, изволь, мой другъ! отвъчалъ онъ мнъ, усмъхнувшись, но сядь-ко и напьемся напередъ чаю...

**Между тъмъ, какъ** его подавали, продолжалъ онъ такъ:

- Что касается до должности, то она не мудреная: все дёло въ томъ только состоить, чтобъ быть тебё всегда готовымь для разсылокъ и ёздить туда, куда генераль посылать станеть; а когда онъ со двора, такъ и ты долженъ ёздить всюду съ нимъ нодлё кареты его верхомъ, и быть всегда при боцё вотъ и все... А мундирцы-то, посмотри-ка, братъ, у насъ какіе! и велёль слугё своему подать свой и показать мнё оный. Я ужаснулся, увидёвъ его, и съ удивленіемъ возопиль:
- **Да что** это за чертовщина, сколько это серебра на немъ, да, небось, онъ и **Богь знаетъ, сколько** стоитъ?
- Да! таки стоитъ копъйки, другой, третей, сказалъ онъ: и сотняга рублей надобна.
- Что вы говорите? подхватиль я, удивившись, и позадумался очень.
- Что? или онъ тебъ слишкомъ дорогъ кажется? продолжаль онъ:--но это еще слава Богу. Генералъ нашъ поступиль еще съ милостью, выдумывая оный, а посмотрель бы ты у другихъ шефовъ какіе! еще и болве баляндрясовъ-то всякихъ нагорожено! Нынъ у пасъ всякой молодецъ на свой образецъ. Это, сударь, было бы тебф извфстно и [вфдомо, мундиръ Корфова кирасирскаго полку, н какъ генералъ нашъ шефомъ въ опомъ, то должны и мы всв иметь мундиръ такой же, и эти мундиры вскружили намъ всемъ головы все. Дороговизна такая всему, что приступу нать; ты не повъришь, чего эти бездъльныя наинвочки и этоть проклятый аксельбандъ стоиты За все дупать съ насъ ма-

стеровые въ три-дорога, и все отъ поспъпности только.

- Но гдеже мит все это достать, и кому велеть сделать? спросиль я.
- Объ этомъ ты не заботься! сказалъ онъ:—эту коммиссію поручи уже ты мнѣ, мастера и мастерицы мнѣ всѣ уже знавомы; но вотъ вопросъ, есть ли у тебя деньги-то, и достаточно ли ихъ будеть?
- То-то и бѣда-то! отвѣчалъ я: —деньги-то будутъ, ихъ пришлютъ ко миѣ изъ Москвы, я писалъ уже объ нихъ, но теперь-то маловато, и врядъ ли столько наберется.
- Ну чтожъ! сказалъ онъ: иное-то возьмемъ въ долгъ, иное-то господа мастеровые на насъ подождутъ, а за иное, гдв надобно, заплатимъ деньги, и буде мало, такъ пожалуй я тебя ссужу ими. Бери, братецъ, ихъ у меня сколько тебъ ихъ надобно.

Я благодариль господина Балабина за дружеское его къ себъ расположение, и просиль уже постараться и заказать мить мундирь сдълать, какъ можно скоръй, и получивъ отъ него объщание, пошелъ къ генералу ожидать его дальнъйшихъ повелъній въ залъ.

Туть нашель я съёхавшихся, междутёмъ, и другихъ сотоварищей своихъ. Былъ то питункиоп другой фингель-адъютантъ князь Урусовъ, и полицейскій дежурный офицеръ, исправляющій должность ординарца. Не успълъ я съ ними поздоровкаться и молвить слова два, три, объ одъвающемся еще генералъ, какъ сдъдавіпійся на улицъ подъ окнами шумъ привлекаетъ насъ всъхъ къ окнамъ, и какая же сцена представилась тогда глазамъ мониъ! Шелъ тутъ строемъ деташаментъ гвардін, разряженный, распудренный, и одътый въ новые тогдашніе мундиры и маршировалъ церемоніею.

Какъ зрёлище сіе было для меня совсёмъ еще новое, и я не узнавалъ совсёмъ гвардій, то смотрѣлъ на пествіе сіе съ особливымъ любопытствомъ и любовался всёмъ видѣннымъ; но ничто меня такъ не поразило, какъ идущій предъ первымъ взводомъ, низенькій и толстенькій ста-

ричекъ съ своимъ эспантономъ и въ мундиръ, унизанномъ золотыми нашивками
со звъздою на груди и голубою лентою
подъ кафтаномъ и едва примътною!... —
Это что за человъкъ? — спросилъ я у
стоявшаго подът менякнязя Урусова... надобно быть какому-нибудь генералу?... —
«Какъ! отвъчалъ мнъ князь: развъ вы не
узнали! Этокнязь Никита Юрьевичъ!»
—Князь Никита Юрьевичъ, удивясь, подкватилъ я: какой это? Неужели Трубецкой?

— «Точно такъ!»—отвъчалъ мнъ князь.
— Что вы говорите!.. воскликнулъ я, еще болье удивившись. Господи помилуй! да какъ же это? Князь Никита Юрьевичъ былъ у насъ до сего генераль-прокуроромъ и первъйшимъ человъкомъ въ государствъ! да развъ онъ нынъ уже не тъмъ? — «Никакъ, отвъчалъ князь: — онъ и нынъ не только тъмъ же и такимъ же генералъпрокуроромъ какъ былъ, но сверхъ того недавно пожалованъ еще отъ государя фельдмаршаломъ».

— Но умилосердитесь, государь мой! продолжаль я далье, чась отъ часу болье удивляясь, спрашивать: Какъ же это? я считаль его дряхлымь и такь бользнью своихъ ногъ отягощеннымъ старикомъ, что, какъ говорили тогда, онъ затемъ и во дворецъ и въ Сенать по нъскольку недъль не вадиль, да и дома до него не было почти никому доступа? -- «О! отвъчалъ мив князь усмъхаясь. Это было во время оно; а нынъ, рече Господь, времена переменились, ныне унасън больные, и небольные, и старички самые поднимаютъ ножки, и на ряду съ молодыми маршируютъ, и также хорошохонько топчуть и місють грязь какъ и солдаты. Вотъ видели вы сами. Нынъ говорять: что когда носить на себъ званіе подполковника гвардіи, такъ неси и службу, и отправляй и должность подполковничью во всемъ!» — Ну! нечего болье говорить!.. сказаль я, изумившись, и не могь тому надивиться...

— «Но вы еще и не то увидите! сказалъ князь: - - поживите-ка съ нами и посмо- грите на все и все у насъ, въ Цетербургъ!»

Выбѣжавшій отъ генерала камердинеръ его перервалъ тогда нашъ разговоръ. Онъ сказалъ намъ, что генералъ уже совсѣмъ готовъ и приказалъ подавать карету, а вскорѣ потомъ вышелъ и самъ онъ, и сказавъ миѣ:

— «Ну, повдемъ-ка, мой другы» пошель садиться въ карету. Не успвав онь
усвсться въ каретв, какъ высунувшись
въ окно, приказаль мив вхать, какъ тогда.
такъ и вздпть завсегда впредь, по явную
сторону его кареты, и такъ, чтобъ одна
только голова лошади ровнялась съ дверцами кареты, и подтвердиль, чтобъ я
всячески старался ни впередъ далве не
выдаваться, ни назади не отставать.
Князь Урусовъ долженъ былъ вхать
такимъ же образомъ по правую сторону,
а полицейскій ординарецъ съ обоими своими, всегда вздившими за нами полицейскими драгунами, уже позади кареты.

По распоряженін насъ симъ образомъ, и полетвль нашъ генераль по гладкимъ петербургскимъ мостовымъ, такъ что оглушалъ, ажно трескъ и стукъ отъ колесъ.

Пугь у него быль ямской, и самый добрый, и поелику быль онь генеральполицеймейстерь, то и взжаль отменно скоро, и временемь даже вскачь самую, такъ что мы съ лошаденками своими едва успевали последовать за нимь. Мы заехали тогда на часокъ въ полицію, а потомъ объездили множество улиць и заезжали съ генераломъ во многіе домы знаменитейшихъ тогда вельможъ, и пробывали въ оныхъ по небольшому только количеству минутъ.

Во всёхъ ихъ генералъ ухаживалъ обывновенно для свиданія съ хозявами во внутреннія комнаты, а мы всё оставались въ переднихъ и галанивали тутъ до обратнаго выхода генеральскаго, въ которое время разсказывалъ инт внязь Урусовъ о хозяевахъ тёхъ домовъ и о томъ, какіе были они люди, и все, что объ нихъ было ему извёстно.

Наконецъ, около двенадцатаго часа, поскакали мы все во дворецъ, и подъехали уже не къ тому крыльцу, которое мић было изибстно, а къ парадному, и это было из первый разъ, что я быль порядочнымъ образомъ но дворцв. Генераль прошель прямо къ государю, во внутрение его чертоги, а мы остались из пареднихъ анти-камерахъ и тамъ, гдв обикновенно нашей братьи было зборище, и далъе которыхъ насъ часовые уже не пускали.

Какъ тутъ надлежало намъ пробыть во все то время, безъ всякаго дела, покуда не выйдетъ опять генералъ, то воскотелъ товарищъ мой князь Урусовъ сниъ временемъ воспользоваться и оказать мит услугу.

- Не хотите ли? сказаль онъ мив, походить и посмотреть дворца и полюбопитствовать. Вы въ немъ никогда еще не бывали, такъ бы я васъ проводилъ всюду, куда только входить можно?
- Очень хорошо!—сказаль я: и вы-бъ меня темъ очень одолжили. А онъ сказавь о томъ нашему товарищу, полицейскому офицеру и попросивъ его насъ кликнуть, въ случать, ежели генералъ выйдеть, взявъ меня за руку и повелъ показывать все достопамятное въ семъ временномъ обиталищт нашихъ монарховъ.

Нельзя изобразить, съ какимъ любоинтствомъ и удовольствіемъ разсматриналъ я сін царскіе чертоги и все встрічающееся въ нихъ съ моимъ зрініемъ. Мебели, люстры, обои, а особливо картины, приводили меня въ пріятное удивленіе и не різдко въ самые восторги.

Но нигдъ я такъ не восхищадся зръніемъ, какъ въ большой тронной залъ, занимающей цълый и особый придъланный съ боку ко дворцу флигель. Преогромная была то и такая комната, какой я до того нигдъ и никогда еще невидывалъ. И кстя была она тогда и не въ приборъ, а загромощена вся преведикимъ множествомъ большихъ и малыхъ картинъ, разстановленныхъ на полу, кругомъ стънъ оной, по случаю, что собирались ихъ переносить въ новопостроенный каменный вимній дворецъ, но самое сіе и послужило еще болъе къ моему удовольствію, ибо чрезъ то ималь я случай всё ихъ тутъ видъть, и могь на досугь, скольно хотью, пересматривать и любоваться оными. А князь, товарищъ мой, разсказываль мнт о встать, о которыхъ ему что-нибудь особливое было извъстно.

Будучи охотникомъ до живописи, смотрель я на все ихъ съ крайнимъ любопытствомъ, и не могу изобразить, своль неликое удовольствіе оп'в мить собою про-я болће часа времени въ семъ перебиранін и пересматриваніи оныхъ. Но ни что такъ меня не занимало, какъ последніе портреты скончавшейся императрицы. Многіе изъ нихъ были еще неоконченные. другіе только въ половину намалеванные, а иные только что начатые, и одно только лицо на нихъ изображенное. Видпо, что не угодны они были повойницв, или не совстить на ее походили, и по той причинъ оставлены такъ. Князь показаль мит тотъ, который встхъ прочихъ почитался сходнейшимъ, и я смотрвль на оный съ особливымъ любопытствомъ.

Наконецъ, должны мы были ихъ оставить съ покоемъ и возвратиться къ своему мѣсту, куда вскорѣ потомъ вышелъ къ памъ и генералъ, и сказалъ, что онъ останется тутъ объдать съ государемъ, приказалъ намъ ѣхать домой, и чтобъ отобъдавъ тамъ, приѣзжалъ бы я къ нему уже одинъ, въ три часа по полудни.

По привадв въ домъ генеральскій, нашель я уже столь набранный, и опять такое же многолюдство, какъ было и въ первый день. Всв, питающіеся столомъ генеральскимъ, были уже въ собраніи и дожидались только нашего привада. Мы тотчасъ свли за столь, и какъ первенствующую роль играль туть тогда господинъ Балабинъ, какъ генеральсъ-адъютантъ и домоправитель генеральскій, то была намъ своя воля. Онъ у насъ ховяйствовалъ, а мы были какъ гости, и объдъ сей быль для меня еще пріятивй нерваго.

Сей случай познакомиль меня еще болъе со всъми туть бывшими, и какъ всъ они были умные и такіе люди, съ которыми было о чемъ говорить, то было мнъ и не скучно. Наконецъ, дождавшись назначеннаго времени, побхалъ я опять во дворецъ, и не успълъ войтить въ прежнюю вомнату, какъ вышелъ и генералъ, н отведя меня къ сторонъ, сказалъ: «Събзди, мой другъ, къ Михайлъ Ларіоновичу Воронцову, поклонись ему отъ меня, и скажи, что я съ государемъ о извъстномъ дълъ говорилъ, и ему то вручиль, о чемь онь уже знаеть, и что государь приняль то съ отменнымь благоволеніемъ и очень милостиво, и былъ твиъ очень доволенъ». — Хорошо! ваше высовопревосходительство, сказаль я и хотвль-было иттить. — «Но знаешь ли ты, гдъ онъ живетъ? спросилъ меня генералъ, остановивши: и найдешь ли домъ его?» — Найду, отвъчаль я, миъ указывали оный. — «Ну! хорошо же, продолжаль генераль, повзжай же, мой другь, а оттуда провзжай уже прямо домой и дождавшись меня, скажи, что онъ тебѣ на сіе скажеть». Сей Воронцовъ, къ которому я тогда быль послань, играль въ сіе время великую ролю. Онъ былъ нашимъ канцлеромъ и первымъ государственнымъ министромъ -от иринаодся и изтидоваф вдед йондод и сударевой, и по всему тому, въ отмънной у него милости.

Къ нашему же генералу быль опъ отмънно благосклоненъ и болже потому, что оба они были женаты на родныхъ сестрахъ и свояки между собою, и хотя нашъ генералъ и давно уже жены своей лишился, но дружба между ими продолжалась безпрерывно, и какъ огромный домъ сего вельможи, вмъщающій въ себъ нынъ думу Мальтійскаго ордена, былъ мнъ уже дъйствительно извъстенъ, то и поскакалъ я прямо въ оный. Меня провели тотчасъ, какъ скоро услышали, что я отъ Корфа, къ той комнатъ, гдъ онъ тогда находился, и безъ всякаго обо мнъ доклада впустили въ оную.

Но туть какь же я поразился, и въ какое неописанное пришель изумленіе, когда увиділь комнату превеликую и въ ней многихълюдей, и старыхъ, и молодыхъ, сидящихъ въ разныхъ містахъ подлів

ствиъ и ничего между собою не говорящихъ. Я сталъ тогда въ цень и сдълался сущимъ дуракомъ и болваномъ, не знал, кто изъ нихъ былъ козяинъ, и къ кому мнъ адресоваться; ибо надобно знать, что я господина Воронцова нивогда еще до того не видываль и зналь только, что онъ не молодъ. Но вакъ тутъ было много такихъ, и всъ одинаково одъты, то и узнать хозяина было не-почему и трудно. Истинно минуты двв стояль я власно какъ истуканомъ, не зная даже кому поклониться, и простояль бы, можеть быть, и доль, еслибь самь хозяннь, примътивъ мое недоумъніе, не помогъ уже мев выттить изъ онаго. -- «Отъ кого ты, мой другъ, присланъ? спросилъ онъ. н кого тебъ надобно?» — Отъ Николая Андреевича Корфа, сказаль я.—Не успъл онь сего услыпать, какъ возопиль:--«А! это конечно ко мнъ; пожалуй, мой другъ, сюда поближе и скажи что такое?>

Я обрадовался сему и темъ паче, что я никакъ не почиталъ его хозяиномъ, и смеле уже къ нему чрезъ всю горинцу перебежавъ, почти тихомолкою то ему сказалъ, что мнё было приказано.

—«Ну! слава Богу! обрадуясь сказаль онь меня выслушавь. Я очень, очень доволень! поблагодари мой другь, оть меня. Николая Андреевича, и скажи, что я не очень здоровь, и не можно ли ему завтра поутру со мною повидаться?»— Очень хорошо, ваше сіятельство! сказаль я и хотёль-было иттить, но онь остановиль меня, говоря, чтобъ я немного погодиль, что подають горячее, и чтобъ я выпиль у него чашку онаго.

А между темъ, какъ чай подавали, распрашиваль онъ меня, кто я таковъ, и давно ли нахожусь при Корф в? И какъ я ему все то сказаль, то спросиль онъ меня, не родня ли мнъ быль Тимоеей Петровичъ; а услышавъ, что онъ былъ мнъ отецъ, сказаль, что онъ его зналъ довольно коротко и что былъ онь очень добрый человъкъ! Слова сіи произвели въ душъ моей превеликое удовольствіе, и я возблагодарилъ ему за нихъ низкимъ поклономъ.

Исправивъ сію коммиссію и притхавъ въ домь генеральскій, не нашель я въ немъ вивого, кромъ одного III ульца, секрегаря его; и какъ миъ вельно было туть генерала дожидаться, то употребиль я сей случай къ сведенію съ секретаремъ симъ ближайшаго знакомства, и пошеть кр нему въ комнату ждать геперада. Онъ быль мив очень радъ, и у насъ полым съ нимъ тотчасъ ученые разговоры. Я пересматриваль опить вст его книги, и какъ многія изъ пихъ были тутъ гакія, какихъ я не читываль, и которыя мнъ прочесть хотълось, то съ превеликою охотою ссудиль онъ меня ими. Генералъ не прежде привхаль, какь уже ввечеру, и что очень доволень мною и привезеннымъ къ нему ответомъ. Потомъ приказавъ, чтобъ я наутріе прифхаль въ нему поранъе, не сталъ долго меня держать, но отпустиль на квартиру на отдохнове-Hie.

Сего уже давно возждельла вся душа моя. По сдыланной отвычкы оть верховой ы сей день скавой ы такь я усталь, что насилу стояль на ногахь своихъ, почему, пришедь на квартиру, ринулся прямо на кровать и спаль въ ту ночь какъ убитый.

На утріе, вставъ ранехонько и одівшись, порхаль и опять къ генералу, и думаль, что въ сей день тоды намъ будетъ меньше вчерашняго; но во мифніи своемъ ужасно обманулся. Генералъ не успыть меня завидать, какъ и сталь уже поручать ми вопять коммиссіи, и приказынать съвздить туда, съвздить въ другое, а тамъ въ третье мъсто, и насчиталъ миъ цалыхъ пять домовъ, гда хоталось ему, чтобъ и побывалъ, и иного бы поздравилъ со днемъ его рожденія, другому отвезъ бы цидулку, у третьяго истребоваль то, что онъ объщалъ ему, а у другихъ спросиль бы только, всё-ль они въ добромъ здоровьи? и встхъ бы ихъ уситлъ обътздить прежде, нежели онъ оденется и со двора събдеть.

Я слушаль, слушаль, да и сталь; но какь онь последнее сказаль, то ответствоваль я ему:—Хорошо! ваше высокопревос-

ходительство, я побду и повеленія ваши постараюсь выполнять, но не знаю, успъю ли я такъ скоро ихъ всёхъ объёздить и въ пазначенному времени возвратиться. По новости, я не знаю о пныхъ, гдф они и живутъ еще. - «О! подхватилъ генералъ: тебф надобно распровфдать о томъ. Спроси ты полицейского офицера, опъ всъхъ ихъ знаетъ и тебъ разскажетъ; а чтобъ не позабыть и ихъ и домы ихъ, и что я тебъ приказываль, то запиши все то. Есть-ли у тебя записная книжка? - Книжка-то есть, ваше высопревосходительство!---«Ну такъ поди же, мой другь, распроси и запиши все нужное и постарайся какъ можно, чтобъ тебъ скоръй назадъ приъхать».

Что было тогда дёлать? хоть не радъ, да готовъ, и принужденъ былъ иттить распрашивать, записывать, и потомъ тхать и отыскивать не только домы, но и самыя еще улицы, ибо и опъ были мите еще незнакомы.

Съ превеликимъ трудомъ и насилу, насилу отънскалъ я ихъ и измучился впрахъ, скакавши изъ одной улицы въ другую. И какъ было тогда по улицамъ очень скользко, то чуть-было не сломиль головы себъ въ одномъ мъсть. Догадала меня нелегкая: объезжая одну карету на Невской проспективой, поскакать по гладкому тротоару, для ходьбы пешихъ сделанному по осторонь дороги. Но не успълъ я несколько шаговъ отскакать, какъ лошадь моя оскользнувшись спотыкнулась, и я чуть-было не полетълъ стремглавъ съ опой и объ мостовую не разшибся: Но какъ бы то ни было, но я успълъ и сіи коммиссіи вст выполнить и, возвратившись назадъ, засталъ генерала еще дома.

Онъ очень доволенъ былъ моею исправностію и похваливъ, благодарилъ меня за то; но я самъ въ себъ на умѣ не то думалъ, а говорилъ: «Спросилъ бы, ваше высокопревосходительство, каково мнѣ отъ ѣзды и скаканья сего? и если такъ то всякій день будетъ, то воленъ Богъ и съ тобою и со всѣми ласками, похвалами и благодареніями твоими!...»

Между твиъ, какъ я симъ образомъ

самъ съ собою говориль въ умъ, генераль собирался вхать со двора. Я неннако думаль, что онъ меня въ сей разъ оставить и повдеть съ однимъ другимъ адъютантомъ; но не тутъ-то было, я и въ томъ обманулся. Генералу хотвлось, чтобъ неотменно и я вкаль съ нимъ, и я принужденъ быль опять садиться на измученнаго коня своего и опять скакать съ нимъ подав волеса но улицамъ петербургскимъ. Къ пренедикой досадъ моей, объвздили мы еще несравненно болъе домовъ, нежели въ прошедийй день, и искрестили всю почти адмиралитейскую сторону съ одного конца до другого. «Господи!», думалъ я и говорилъ самъ въ себъ, «долго ли этому длиться и будеть ли этому конецъ?» - Напоследовъ насилу, насилу прифхали мы во дворецъ, и я радъ быль, что могь туть хоть немножко отдохнуть отъ безпрерывнаго скаканья; но къ преведикой досадъ моей и тутошнее отдохновеніе было недолго. Генералу вознадобилось еще събздить въ одно мвсто и болье нежели за версту разстоянівиъ, и мы опять должны была съ нимъ скакать и оттуда опять поспашать домой жъ объду, вмъстъ съ генераломъ. «Hyl» думаль я: «слава Богу, насилу, насилу всъхъ объездили и обскакали, по крайней мере уже после обеда отдохнемъ»; ибо я не сомнъвался, что генералъ уже никуда не поъдеть. Но не туть-то было! и сей счетъ дъланъ былъ безъ хозанна! Генералу что-то вознадобилось и постр обра нострать еще вр нрскотекихъ домахъ, и сей день, власно какъ нарочно, избранъбылъ для испытанія и изпуренія силь господина новаго адъютанта. . Онъ принужденъ былъ опять садиться на лошадку свою и опять скакать подав колеса генеральской кареты. «Господи!» думаль я тогда! «ну, если все такь то, такъ это будеть сущая каторга? -- Но, что я ни думаль, ни помышляль, но генераль только и зналъ, что изъ дома въ домъ, и гдѣ посидитъ часъ, гдѣ полчаса, гдѣ еще меньше того, а я въ промежутки сін изволь галанить въ переднихъ и провождать минуты сін въ разслабленів и въ

скумъ преведикой... Радъ, радъ, бывало. гдъ найдень хоть стульцо, чтобъ посидъть и отдохнуть немного, но и въ инихъ домахъ и того не было и принуждено было ходить, или прислонившись въ стъпкъ стоять.

Всю половину дня прозадили им свизобразомъ и не прежде домой возвратились, какъ уже при свъчахъ. Тутъ напіли вы встрачающаго насъ генеральсъ-адъюталта, и какъ онъ у меня сталъ спращивать, фи ввожва и исвендоп им фра н фра цетербургская жизнь кажется?--то, сдълавъ ему пренизкій поклонъ, сказаль я: «Ну, брать! спасибо! Ежели тавъ то все у васъ, то прахъ бы васъ побрадъ н съ жизнью вашею! да это и чортъ знастъ что! Я такъ измучился, что нечувствую почти ни рукъ, на ногъ, а спину разогнуть истинно не могу. Я отъ роду не зажаль никогда такь много и такь измучился, что и не знаю буду ли въ состоянін и встать завтра».--«Ну, чтожь? сказаль мив на сіе г. Балаби и в, завтра хоть и отдохни и сюда котя и не вади». — «Да генераль-то какъ же, не осердился-бъ?» спросиль я. — «Воть тебъ на! отвъчаль онь ведь тебе исизмучиться же стать, до крайности. Изволь, сударь, изволь оставаться себѣ смѣло во весь день дома н отдыхай себъ, а л уже возьму на себя сказать о томъ генералу и извинить -ROST

Радъ я невѣдомо какъ былъ сему данному мнѣ совѣту и дозволенію, и воложилъ дѣйствительно его исполнить, но
еслибъ и не хотѣлъ, но принумденъ бы
былъ исполнить то и по неволѣ; ибо оба
сіи дни такъ меня отдѣлали, а особино
послѣдній такъ меня доканалъ, что я въ
самомъ дѣлѣ не могъ нивакъ встать по
утру отъ разслабленія во всѣхъ членахъ
и отъ превеликой боли въ синнѣ и въ
поясницѣ. Такъ хорошо отдѣлало меня
скаванье. Словомъ, я пролежалъ до ноловины дня въ постели, чего со мною викогда не бывало.

Но чего молодость и здоровое сложение твля вытеривть и неренесть не можеть, и къ чему не можно привикнуть?

Не успыть тоть день пройтить, какъ почувствовалъ я себя опять здоровымъ и такъ оправившимся, какъ бы ничего не бывало. Тогда совъстно уже было мнъ оставаться на квартиръ долбе, и я явился опять жъ генералу, который, увиденъ меня, непреминуль пошутить надо мною и говориль, что произошло сіе отъ непривички моей къ верховой вздв, и что намогда съ самимъ имъ тому подобное было, почему и увърялъ, что это ничего не значить, и что я впредь подобнаго тому ощущать не буду: что и действительно была правда. Ибо съ того времени, хотя неръдко взжали мы также всякій день и не только неменьше прежняго, но иногда еще и больше, но я нечувствоваль уже никогда болве такого разслабленія и боли въ спинъ и поясницъ, но ниже и дальней усталости, и самъ тому не могъ ноги онадивиться; одни только ноги париль-было я, по непривычив ходить всегла въ толстыхъ и плотныхъ сапогахъ изь аглинской кожи, но и въ томъ нашель средство скоро себв пособить.

Оправившись помянутымъ образомъ и собравшись опять съ силами, началь я, по прежнему, всякій день тадить съ генераломъ по разнымъ домамъ знаменитъйшихъ тогда господъ, а иногда и одинъ, будучи отъ него за чэмъ къ нимъ посилаемъ. Между темъ начиналъ у насъ приблиматься праздникъ святыя Пасхи, случившійся въ сей годъ апръля 7-го числа. Во всемъ Петербургь випъло тогда и волновалось, и вст готовились въ сему горжеству и темъ наче, что государь нам врень быль взять оный уже въ новожь зимнемъ дворцъ и перейтить въ оный наканунъ. Ему хотълось, чтобъ всъ шефы находившихся тогда въ Петербургъ полновъ изготовили уже къ сему времени новые въ полкахъ своихъ мундиры, дабы всъ въ сей праздникъ могли быть уже къ оныхъ, а всходствіе того и миф генераль мой не одинъ уже разъ напоминалъ о мундиръ, но о которомъ и самъ я уже заботился и въ удовольствію своему и получиль его отъ портного за нъсколько дней до праздника. Онъ быль бъ-

лый, съ зеленымъ воротникомъ, лацканами и общиагами, съ палевымъ камзоломъ и нижнимъ илатьемъ. Пуговицы же. пашивки и аксельбандъ, которымъ онъ быль украшень, были серебряныя, а потому и стоиль онъ не малыхъ денегь и со всемъ приборомъ, действительно, боле ста рублей. ()днако я, продань излишнихъ лошадей, деньгами на то кое-какъ и почти безъ займовъ поисправилъ, а вскор в потомъ имълъ удовольствіе получить и изъ Москвы себв ихъ целыхъ триста рублей, отъ чего и сделался я нин тогда столь богатымъ, каковымъ никогда не бывалъ, и очень доволенъ былъ своими родственниками, постаравшимися о томъ и переведшими ихъ ко мив чрезъ одного купца петербургскаго, который непреминуль тотчась вельть меня отыскать и дать миж знать, чтобъ я приходилъ и бралъ отъ него деньги.

Симъ окончу я сіе письмо, а какъ праздновали мы праздникъ и что у насъ происходило далже въ Петербургъ, о томъ узнаете вы изъ письма послъдующаго, а теперь остаюсь навсегда вашъ и прочая.

#### Письмо 94-е.

Любезный пріятель! Наконеть паступиль праздникъ святыя Пасхи. Я уже упоминаль намъ въ прежнемъ письмъ своемъ, что къ торжеству сему дъланы были во всемъ Петербурга приуготовленія преведивія. Но нигдъ такъ сіе не примътно было, какъ во дворцъ. Государю хот лось пеотивнно перейтить къ оному въ большой новопостроенный домъ свой; но какъ оный быль еще не совствы во внутренности отдъланъ, то спфшили денно и ночно его окончить и все оставшее доджлать. Во всв последніе дин передъ праздникомъ, кипъли въ ономъ цваня тисячи народа, и какъ останался наконецъ одинъ лугь предъ дворцомъ неочищеннымъ и такъ загромощеннымъ, что не могло быть ко дворцу и привзду, то не знали, что съ нимъ дълать в навъ усивть очистить его въ столь коротное, оставшееся уже до праздника время.

Лугь сей быль превеликій и обширный, лежавшій предъ дворцомъ и адмиралитетствомъ и простиравшійся поперегь почти до самой Мойки, а вдоль отъ Миліонной до Исаакіевской церкви. Все сіе обширное мъсто не заграждено еще было, тогда какъ нынъ, великимъ множествомъ сплошних в импиних и великолфиних в зданій, а загромощено было сплошь премножествомъ хибарокъ, избушекъ, шалашей и сарайчиковъ, въ которыхъ жили всь ть мастеровые, которые строили Зимній дворець, и гд в заготовляемы и обработываемы были и матеріялы. Кромѣ сего, во многихъ мъстажъ лежали цълыя горы и бугры щепъ, мусора, половинокъ кирпича, щебня, камня и прочаго всякаго вздора.

Какъ къ очищенію всего такого дрязга потребно было очень много и времени и кошта, а особливо, если производить оное, по обыкновенію, наемными людьми, и успъть темъ никакъ было не можно, то доложено было о томъ государю. Сей н самъ не зналъ сначала, что дълать; но какъ ему неотмънно хотълось, чтобъ сей дрязгъ къ празднику былъ очищенъ, то самый генераль мой надоумиль его и доложиль: не пожертвовать ли всемь симъ дрязгомъ всвил петербургскимъ жителямъ, и неугодно ли будеть ему повелъть чрезъ полицію свою публиковать, чтобъ всякій, кто только хочеть, шель н бралъ себъ безданно, безпошлинно, все что тутъ есть: доски, обрубки, щепы, каменья, кирпичья и все прочее. Государю полюбилось крайне сіе предложеніе, и онъ приказалъ тотчасъ сіе исполнить. Вмигь тогда разсѣваются полицейскіе по всему Петербургу, бѣгаютъ по всѣмъ дворамъ и повъщаютъ, чтобъ шли на илощадь передъ дворцомъ, очищали бы оную и брали-бъ себъ что хотъли.

И чтожъ произошло тогда отъ сей публикаціи?

Весь Петербургъ власно какъ взбъленился въ одинъ мигъ отъ того. Со всѣхъ сторонъ и изо всѣхъ улицъ бѣжали и ѣхали цѣлыя тысячи народа. Всякій сиѣшилъ, и желая захватить что-нибудь по-

лучше, бъжаль безъ ума, безъ памяти, и добѣжавъ, кромсалъ, рвалъ и тащилъ, что ни нопадалось ему прежде всего въ руки, и сифинть относить или отвозить въ домъ свой и онять возвращаться скорфе. Шумъ, крикъ, вопль, всеобщая радость и восклицанія наполняли тогда весь воздухъ, и все сіе представляло въ сей день рѣдкое, необыкновенное и такое зрълище, которымъ довольно налюбоваться и навеселиться было не можно. Самъ государь не могь довольно нахохотаться, смотря на опое: ибо было сіе предъ обоими дворцами -- старымъ и новымъ, и вст въ превеликой радости, воловли, везли и тащили добычи свои мимо оныхъ. И чтожъ? Не успъло истино пройтить несколькихъ часовъ, какъ отъ всего несмътнаго множества хижинъ, лачужекъ, хибарокъ и шалашей не осталось ни одного бревешка, ни одного отрубочка, и ни единой дощечки, а къ вечеру, какъ не бывало и всъхъ щепъ, мусора и другого дрязга, и не осталось ни единого камушка и половинки кирпичной. Все было свезено и счищено, и на все то нашлись охотники. Но нельзя и не такъ! И одно рвеніе другь предъ другомъ побуждало всякаго спфшить па площадь и довольствоваться уже темь, что оть другихъ оставалось. Коротко, самые мон люди воспринимали въ томъ такое-жъ участіе, н я удивился увидфвъ ввечеру, по возвращеніи своемъ на квартиру, превеликую стопу, накладенную изъ бревешекъ. достокъ, обрубковъ и тому подобнаго, и не въриль почти, чтобъ можно было успъть имъ навозить такое великое множество. Словомъ, дрязгу сего было такъ много, что намъ во все пребываніе наше въ Петербургћ не только не было нужды покупать дровъ, но мы при отъезде столько еще продали оставшагося, что могли тамъ заплатить за весь постой хозянну.

Не успѣли помянутую площадь очистить, какъ государь и переѣхалъ въ Зимній дворецъ, и преселеніе сіе произведено въ великую субботу, при которомъ случав не было однаво никакой особливой церемоніи. А и самое духовное торже-

ство праздника не было такъ производимо во дворцѣ, какъ въ прежнія времена, при бывшей императрицѣ, ибо какъ государь не храниль вовсе поста и выше-упомянутое имѣлъ отвращеніе отъ пашей религіи, то и не присутствовалъ даже, по прежнему обыкновенію, при завтрени, а предоставилъ все сіе однимъ только духовнымъ и императрицѣ, своей супругѣ. И все торжество состояло только въ сборищѣ къ нему во дворецъ всѣхъ знаменитъйшихъ особъ для поздравленія его какъ съ праздникомъ, такъ и новосельемъ.

Мит самому не удалось въ сей годъ чувствовать всю обыкновенную пріятность, съ симъ праздникомъ сопряженную. Я всталъ хотя и очень рано, но принужденъ былъ помышлять не о завтрени и богомольт, а о томъ, какъ бы скорте и хучше причесаться и, убравшись въ свой новый мундиръ, тхать къ генералу и съ нимъ, съ свътомъ, вдругъ скакать въ разные домы знаменитъйшихъ господъ для поздравленія, и я такъ встамъ стамъ былъ занятъ, что насилу урвалъ нъсколько минутъ досужныхъ для забъжанія въ полицейскую церковь и отслушанія въ ней кончика объдни.

Генераль, какъ по должности своей. такъ и для политическихъ причинъ, залиль въ сіе утро по разными мфетами отмънно и такъ много, что мы съ нимъ не прежде во дворецъ прибхали, какъ уже въ одинпадцать часовъ, и когда уже быль онь весь наполнень народомъ, и жя площадь установлена была безчисленнимь множествомъ каретъ и экипажей. Аля меня эрълище сіе было новое, по -туна оа вири сосладижод ээшйатыподск. ренности дворца самаго, въ которомъ я до того времени еще не бывалъ. И самая уже огромность и пышность зданія сего вонткіст во при во на при во прінтное п изумленіе, а когда вошель я съ генераломъ внутрь сихъ повыхъ императорскихъ чергоговъ и увидълъ впервые еще всю ишиность и великол'ь-OTT. POLY піе дворца нашего, то пришель въ такое пріятное восхищеніе, что самъ себя почти не вспомниль отъ удовольствія.

приложение въ «Ръсской старинъ» 1871 г.

Всѣ комнаты, чрезъ которыя мы проходили, пабиты были несмфтиымъ множествомъ народа и людей разныхъ чиповъ и достоинствъ. Всв одъты и разряжены были въ прахъ, и всф въ наилучиемъ своемъ платьт и убранствахъ. Но ни въ которой компатъ не поражень я быль такимъ пріятнымъ удивленіемъ, какъ въ последней и той, которая была передъ тою, въ которой находился самъ государь, окруженный великимъ множествомъ генераловъ, и какъ своихъ, такъ и пностранныхъ министровъ. Поелику и сія, далее которой намъ входить не дозволялось, набита была несивтнымъ множествомъ какъ военныхъ, такъ и штатскихъ чиновниковъ, а особливо штабъ-офицеровъ, а въ числъ оныхъ было и туть множество еще генераловъ, и вст они были въ повыхъ своихъ мундирахъ, то истично засмотрълся я на разноцвътность и разнообразность оныхъ! Какихъ это разныхъ колеровъ тутъ не было! и какими разными и новыми прикрасами не различены они были другъ отъ друга! Привыкнувъ до сего видать везда одни только зеленые и синіе единообразные мупдиры, и увидфвъ тогда вдругъ такую разнообразицу, не могли мы довольно начудиться и насмотраться, и только и знали, что любопытствовали и спращивали, какихъ полковъ изънихъ которые, а наиболье тъ, которые намъ болье прочихъ правились. Не меньшее же любонытство производили во миж и иностраиные министры, выходившіе въ пашу комнату изъ внутренией государевой, разновидными и разнообразными орденами и кавалеріями своими. И товарищъ мой, князь Урусовъ, которому всв они были уже извъстны, долженъ быль миъ о каждомъ изъ нихъ сказывать.

На все сіе я такъ засмотрѣлся и всѣми сими невиданными до сего зрѣлищами такъ залюбовался, что позабылъ и о всей усталости своей и не горевалъ о томъ, что во всей той компатѣ не было нигдѣ ни единаго стульца, гдѣ бы можно было хоть на нѣсколько минутъ присѣсть для отдохповенія.

Но все мое любопытство было еще до того времени удовольствовано песовершенно, а оставалось еще важитищее, а именно: чтобъ видать государя и государыню. Такъ случилось, что сколько разъ ни бываль и до того во дворцѣ, но пикогда еще до того времени не удавалось мит видеть оных въ самой бливости, а видаль ихъ только въ портретахъ, а потому давно уже и невъдомо какъ добивался и желалъ видъть какъ ихъ, такъ и самую фаноритку государеву, Ворондову, о которой наслышавшись о чрезвычайной и непомфриой любви къ ней государя, будучи еще въ Кёпигсбергъ, мечталь я, что надобно ей быть красавидъ превеликой. И какъ сей день и случай казался мпъ къ тому наилучинить и способнъйшимъ, и я никакъ пе сомнъвался, что увижу ихъ непременно въто время, когда они пойдутъ къ столу чрезъ ту компату, въ которой мы находились, какъ о томъ мив сказывали, то, протвснившись сквозь людей, сталъ я парочно и ваблаговременно подлъ самыхъ дверей, чтобъ непропустить ихъ и видать въ самой близости, когда они проходить станутъ.

Не успълъ я тутъ остаповиться, какъ чрезъ итсколько минутъ и увидълъ двухъ женщипъ въ черномъ платъћ, и объихъ въ Екатерининскихъ алыхъ каналеріяхъ, идущихъ другъ за другомъ изъ отдаленныхъ покоевъ въ комнату къ государю. Я пропустиль ихъ безъ всякаго почти вниманія, и непнако думаль, что были онъ какія-нибудь придворныя госпожи, нбо о государынт и фавориткт думалъ я, что онъ давно уже въ компатахъ государскихъ, въ которыя намъ за народомъ ничего было не видпо. Но какимъ удивленіемъ поразился я, когда спросивъ тихонько у стоявшаго подлъ себя одного полицейскаго, и миз уже знакомаго офицера, кто-бъ такова была передняя изъ прошедшихъ мимо насъ госпожъ, услышаль отъ него, что была то сама императрица! Миф сего и въ голову нивакъ не приходило, ибо, впдая до сего одинъ только портретъ ея, писанный уже

давно, и тогда еще, когда была она великою княгинею, и гораздо моложе, и видя туть женщину пизкую, дородную и совстать не такую, не только не узналь, но не могь никакъ и подумать, чтобъ то была она. Я досадоваль невъдомо какъ на себя, что не разсмотръль ее болъе; но какъ песказанно увеличилось удивленіе мос, когда, на дальнъйшій сдъланный ему вопросъ о томъ, кто-бъ такова была другая и шедшая за пею толстая и такая дурная, съ обрюзглою рожею, боярыня? онъ, усмъхнувшись, мнъ сказаль: «Какъ, братецъ! неужели ты не знаешь? Это Елисавета Романовна!»

- Что ты говоришь? оцененевь даже оть удивленія, воскликнуль я: эта-то Елисаветь Романовна!... Ахъ! Боже мой... да какъ это можеть статься? Ужъ этакую толстую, нескладную, широкорожую, дурную и обрюзлую совсемъ, любить и любить еще такъ сильно государю?
- «Что изволить делаты отвечаль ине тихонько офицерь, и ты дивись уже этому, а мы дивились, дивились, да и перестали уже».— Ну, правду сказать, есть чему и дивиться, подхватиль я, пожимая только плечами, ибо въ самомъ деле была она такова, что всякому даже смотреть на нее было отвратительно и гнусно.

Еще и пе опомнился отъ чрезифрнаго своего удивленія, какъ взволновался весь народь и, раздѣлясь въ двѣ стороны, сдѣлаль улицу и свободный проходъ идущпиъ и вдали уже показавшемуся государю. Не могу пикакъ изобразить, съ какими разными душевными движеніями смотрѣлъ я въ первый разъ тогда на сего монарха и тогдашняго обладателя всей России. Куча народа, состоящая изъ первѣйшихъ чиновниковъ и вельможъ государственныхъ послѣдовали за пимъ и провожали его въ столовую въ своихъ орденахъ, лентахъ и въ богатыхъ одеждахъ.

Пашъ генералъ шелъ тутъ же и разговаривая съ фавориткою государевою; но я въ сей разъ не удостоплъ се уже и эръніемъ, а смотрѣлъ вслѣдъ за государемъ и императрицею, и самъ въ себѣ только всему видимому дивился и пожималь плечами.

Какъ генералу пашему, за помянутымъ разговоромъ съ идущею съ нимъ рядомъ фавориткою, не удалось на меня взглянуть, и никто ему изъ товарищей монхъ въ толив на глаза не попался, то по ушествін ихъ не знали мы, что намъ дълать, и домой ли бхать, или туть оставаться далбе и дожидаться повельнія оть генерала. И какъ домой бхать мы не отваживались, то чуть-было не дошло до того, чтобъ бить намъ для праздника такого безъ объда. Мы и были-бъ дъйствительно безъ него, еслибъ, по счастію, третьему товарищу нашему, полицейскому офицеру, которому во дворцъ было все знакомъе, не удалось проиюжать и узнать, что въ заднихъ и отдаленныхъ комнатахъ есть наврытый преведикій столь для караульнихъ офицеровъ и ординарцевъ. Онъ не успъль узнать о семь, какъ прибъжавъ къ намъ, звалъ насъ скорфе съ собою туда, увъряя, что и намъ тамъ можно объдать, нужно только захватить и не упустить место. Сперва посовестились-было им в не хотъли нартомъ тамъ искать собъ объда, но онъ силою почти насъ за собою утащиль и проведя пась чрезь множество комнать и на другой даже край дворца, привель нась дайствительно къ превеликому столу, установленному уже кушаньями, и за который какъ караульные офицеры, такъ и многіе другіе начинали ужъ садиться.

Мы сълитакже, хотя безъ всякаго приглашенія, и наблись и напились себъ до сыта и были сиблостію свосю очень довольны, ибо узнали чрезъ то, что и впредь намъ всегда можно симъ офицерскимъ и ординарческимъ столомъ пользоваться и когда ни похотимъ оставаться тугъ объдать, что мы и дъйствительно потомъ ји не одинъ разъ дълывали, а особливо когда случалось, что не хотълось намъ ъхать домой на короткое время.

Какъ объдъ нашъ не такъ долго продолжался, какъ государевъ, то кончивши оный, пошли мы въ тотъ покой, который служилъ виъсто буфета и былъ подлъ самаго того, гдв государь кушаль, дабы могь гепераль нашь, вставши изъ-за стола, тотчась нась увидеть, ибо всемь надлежало, вставши изъ-за стола, иттить чрезь покой сей.

Но им принуждены были долго сего обратнаго шествія дожидаться: государь любиль поспавть за столомь и повеселиться. Цатурально, не гуляли притомъ и рюжки. Болће часа дожидались мы туть, покуда столь кончится, и имфли удовольствіе вь сіе время слыщать голось государевъ и дочти все имъ говорящее. Голось у него быль очень громкій, скаросый, непріятный и быдо въ демъ нѣчто особое и такое, что отличало его такъ много отъ всёхъ прочихъ голосовъ, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать отъ встхъ провихъ. Наконецъ встали они, и какъ государь пошель тотчась опять во внутренніе свои чертоги, то вышель вследь за нимъ и гепераль нашь и обрадовался, насъ увидъвъ. -- «Ну! спасибо, что вы здъсь, сказаль онь, — и ито домой же ужажали; миж давеча сказать вамь о томь было некогда, но объдали-ль вы? Вамъ бы здесь дообъдать за столонъ офицерскинъ!>-- Мы сказали ему, что мы сіс уже сделали.

«Ну! хорошо-жъ! сказаль онъ: такъ цотдемъ же тецерь домой и отдохнемъ». Сказавъ сіе, пошли мы внизъ, гдѣ князь, товарищъ мой, отпросился отъ него къ своимъ роднымъ, а я потхалъ съ нимъ и готовиться былъ долженъ жать съ нимъ опять во дворецъ на куртагъ съ товарищемъ моимъ, полицейскимъ офицеромъ.

По привздв къ нему въ домъ, отпросился я тогчасъ на свою квартиру, чтобъ отдохнуть хотя часокъ на оной; моо какъ я почти всю ту ночь не спалъ, то склониль меня тогда ужасно сонъ и я впервыя еще въ сей день спалъ послв объда. Но, чтобъ не заспаться, то посадилъ подла себя человъка съ часами и велълъ ему тотчасъ себя разбудить, какъ скоро пройдеть часъ. О семъ упоминаю я для того, что какъ въ последующее время и часто такимъ образомъ удавалось мет по но-

ночаснымъ спаньемъ послѣ обѣда, и я такимъ же образомъ ксегда саживалъ подлѣ себя слугу для буженія, то чрезъ короткое время обратилось сіе въ такую привычку, что наконецъ не было нужды меня будить, но я уже и самъ точь въ точь, но прошествін часа просынался, а что удивительнѣе всего, то и на все продолженіи жизни моей всегда, когда ни случалось мнѣ послѣ обѣда спать, никогда не сыпалъ болѣе часа и всякій разъ, какъ тогда, пробуждался самъ собою.

Какъ куртаги придворные были тогда для меня также зрълищемъ повымъ и никогда еще невиданнымъ, то охотно я повхалъ на оный съ генераломъ, и дълаясь часъ отъ часу во дворцъ смълъйшимъ, нашелъ средство наконецъ втъсниться и войтить туда-жъ въ галерею, гдъ онъ продолжался.

Туть насмотрыся я уже до сыта, какъ на государя, такъ и всему тутъ пропсходившему. Видель, какъ тутъ играли въ карты и какъ танцовали, наслушался прекрасной музыки, въ которой государь самъ бралъ соучастіе и игралъ на скрипицъ виъстъ съ прочими копцерты, и довольно хорошо и бъгло; наконецъ за большимъ столомъ и со многими, съ превеликимъ хохотаніемъ и крикомъ, забавлялся онъ въ любимую свою игру кампію, которую игру также не видывалъ я никогда до того времени; и какъ хотвлось миъ ее очень видъть, то быль такъ уже ситль и отважень, что подошель близёхонько къ столу, смотрълъ на оную и не могъ довольно насмотраться и надивиться

Мы пробыли туть съ генераломъ до самаго окончанія сей вечеринки, а какъ онъ оставлень быль у государя и ужипать, то принуждень быль и я онять туть окончанія онаго дожидаться и также перехватить хоть немного за столомъ офицерскимъ. По ожиданіе конца ужина, бывнаго въ прежней столовой, было для насъ очень скучновато.

Ужинъ продлился очень долго и гораздо за полночь, и мы все сіе время должны были галанить и ждать въ проходной буфетной. И какъ не было, какъ въ семъ, такъ и во всёхъ

другихъ тутъ комнатахъ ни единаго стульца, на которое бы можно было присъсть и отдохнуть, то, отъ безпрерывнаго стоянія и хожденія взадъ и впередъ, для прогнанія дремоты, впрахъ мы всь пзмучились, а особливо я, по непривычкѣ. Сопъ клонилъ меня немилосердымъ образомъ, а подремать не было нигдъ ви малтишаго способа. Итсколько разъ иснытываль я становиться для сего габнибудь къ стънкъ иликъ уголку, но всь мои испытанія были тщетны, ибо не успъють глаза пачать сжиматься и сопъ воспринимать верхъ надъбденіемъ, какъ вдругъ подгибаются кольни и, приводя чрезъ то человъка въ движеніе, разбужають онаго къ неописанной досадъ и мъшаютъ сладкой дремотъ.

Намучившись и изломавшись, насилунасилу дождался я конца сего ужина и всей бывшей за онымъ доброй понойкъ. Мы возвратились домой почти уже предъ разсвътомъ, а какъ поутру долженъ былъ я онять вставать рано, то судите, каково миъ тогда было!

Но первый день, куда уже не шель! Я имълъ много труда и безпокойства, но за то по крайней мфрф насмотрфися многому, а потому и не помышляль и горевать даже о помянутыхъ безпокойствахъ, думая, что впредь, по крайней жъръ, не таково будеть; но какъ увидълъ, что и всъ пострующие чин смининать не тамие, а точно таковые-жъ, и не было дня, въ который бы мы съ генераломъ, по нъскольдесятковъ версть и всегда почти КУ вскачь, не объездили, не побывали во множествъ домахъ, и разовъ двухъ не посънили дворца, и въ ономъ либо объдали, либо ужинали, либо объдать къ кому-иибудь изъ первъйшихъ вельможъ вифстф съ государемъ не вздили, и я всякій разъ такимъ же образомъ вирахъ измучившись и изломавшись, не прежде, какъ уже нередъ свътомъ, домой возвращался: то скоро почувствоваль всю тягость такой безпокойной и прямо почти собачей жизни. н не только разъезды свои съ генераломъ. и безпрерывныя разсыланія меня то въ тотъ, то въ другой край Петербурга, до

врайности возненавидель и проклиналь; но и самый дворець, со всеминышностьми и веселостьми его, которыя въ первый разъ такъ были для меня занимательны и забавны, паконецъ такъ мит опостылълъ и надоблъ. что мит объ немъ и вспомнить ве хотблось, и я за величайшее наказание считалъ, когда доводилось мит съ генераломъ нашимъ въ него фхать.

Какая-бъ собственно причина побуждаза генерала моего къ толь частымъ посъщеніямъ знатнъйшихъ господъ и другихъ разныхъ людей, того, какъ тогда всъ мы не знали и не понимали, такъ пстинно не знаю я и понынъ.

Будучи генераль-полицеймейстеромъ вы государствъ, и имън толь великую обузу дъль на себъ, что ему въ каждое утро приносили изъ полиціи цълыя кины бучагь для читанія и подписыванья, казалось, что могло-бъ и одно сіе его занимать, умалчивая о прочихъ дълахъ, къ его должности относящихся, и за сими не до того казалось было ему, чтобъ разъъзжать по гостямъ и терять на то время свое.

Но онь, при всей тогдашней строгости государа, новидимому всего меньше рачиль о исправномъ исправлении толь важной должности своей и всего ръже фажаль по деламъ до должности его относящимся, но напротивъ того, такъ мало ее уважаль, что и десятой доли приносимыхъ и заготовленныхъ къ подписанію его бумагь не прочитываль, а подписываль множайшія изъ нихъ совствиь не читая. А всф выфады его были по большей части къ канцлеру и къ пъкоторымъ другимъ изъзнаменит тишихъ нашихъ господъ. какъ напримъръ къ прежнему моему командиру генералу Вилбов, который быль тогда у насъ фельдцейхмейстеромъ, принцу Гольштинскиу, Шувалову, Скаворонскому и многимъ другимъ, а что всего удивительные, то и кь самымъ иностраннымъ министрамъ, а особливо къ аглинскому и прусскому, до которыхъ, равно какъ и до другихъ министровь, казалось, не было-бъ ему ни мал вишаго льда. Совсьмъ темъ, онъ не только самъ тажаль ко всемь ка нимь очень не редко, но сверхъ того обоихъ насъ съ княземъ замучивалъ посылками къ нимъ то и дъло, и что всего досаднъе, за сущими иногда бездълицами и инчего нестоющими дълами.

Не могу и понынъ забыть, съ какимъ огорченіемъ и досадою скачешь безъ памяти иногда версты двъ къ какому-нибудь паршивому паричишкъ, и единственно только за тъмъ, чтобъ спросить въ добромъ ли онъ здоровьъ?

Часто случалось, что онъ обониъ намъ однимъ утромъ домовъ по десяти наскажеть куда тхать, и мы скачемъ, какъ угорълыя кошки, и за всъ свои труды, что всего было досадифй, получаемъ еще отъ чуднаго своего генерала брани. Часто случалось, что, будучи какъ-то безпамятень, или имъя голову набитую уже слишкомъ всякимъ вздоромъ, позабывалъ онъ кому изъ насъ приказалъ куда събздить, и вдругь требоваль отъ меня отчета въ томъ, о чемъ приказывалъ князю, а отъ него въ томъ, что было мив поручено; а что всего смъшиве и досаднве, то случалось не однажды, что насказывая намъ многихъ къ кому тхать, про иного позабываль, а потомъ спрашиваль, были ли мы у того? И какъ скажешь и докажешь записками своими, что про того онъ и не упоминалъ вовсе, то сердился, досадовалъ и бранилъ насъ за то, для чего сами не догадались забхать или ему не напомпили. Не чудныя ли по истинф и не сумасбродныя ли были требованія и взысканія таковыя? По мы должны были молчать, теривть и переносить его гићвъ праведный, внутренно же не могли, чтобъ не хохотать тому и не смаяться.

Далте скажу, что ко встыть симъ разсылкамъ употребляемъ былъ отъ генерала болте я, нежели князь Урусовъ и можетъ быть потому, что умтять я говорить понтыецки и могъ съ множайшими изъ ттхъ, къ коимъ онъ посыдалъ, говорить на природномъ ихъ языкт, ибо множайше изъ нихъ были итмицы. Сверхъ того князь Урусовъ былъ какъ-то увертливъе меня и паходилъ средства отбывать иногда не только отъ такихъ посыловъ, но и отъ самой взды съ генераломъ; и потому онъ и въ половину столько не теривлъ безпокойствъ, сколько я, а особливо сначала и покуда я сколько-нибудь не наторълъ и научился также коевакъ и отбывать иногда.

Въ савые вывяды свои со двора и разъйзды по домань знатных вельможь, а особливо послв полудни, бираль онъ обыкновенно только меня одного; но сін для меня сопряжены быля не столько съ безпокойствомъ, сколько со скукою, ибо я имъль всегда по крайней мъръ ту выгоду, что могь везда находить стулья и место где сидеть во все то время, покуда генераль сиживаль у хозяина. И сначала перелавливала меня только одна скука, а особливо въ такихъ домахъ, гдъ онъ сиживалъ по нъскольку часовъ сряду, и я принуждент бывалт все сіе время провождать одинъ-одинехонекъ, въ какойнибудь пустой передней комнать; по какъ после я догадался и сталь запасаться всегда на такіе случан какою-нибудь любопытною книжкою въ карманъ, то бывало, засъвъ гдъ-инбудь въ уголокъ, или подлъ окошечка, вынимаю себъ книжку, занимаюсь себъ чтеніемъ, какъ-бы дома и не горюю о томъ, сколько-бъ ин сиделъ генералъ у хозяина.

Но во дворцъ было дъло совствъ нное: туть не только что о читань в такомъ и помыслить было не можно, но та пуще всего была намъ напасть, что сидъть было вовсе не на чемъ. Я уже упоминалъ, что во всехъ техъ компатахъ, где мы бывали, не было тогда ни единаго стульца, стояли только въ одной проходной комнать одни ванапе, по и ть были обиты богатымъ штофомъ и такіе, на какихъ мы сначала пе смѣли и помыслить, чтобъ садиться, къ тому-жъ и стояли они не въ самой той комнатъ, гдъ мы, во время утреннихъ генеральскихъ прифадовъ, всегда должны были станвать и его дожидаться. Компата сія была самая та, о воторой я уже упоминаль, а именно ближняя подль той, гдь государь обыкновенно бываетъ и съ прифажающими къ нему по утрамъ разговариваетъ, и которую

ръдко не нахаживали им наполневную многими людьми. Итакт, принуждены будучи въ ней иногда по пъсвольку часовъ стоять и безъ всякаго дъла галанить, имъли только ту отраду и удовольствіе, что могли всегда въ растворенныя двери слыпать, что государь им говорилъ съ другими, а иногда и самого его и вст дтянія видть. Но сіе удонольствіе было для насъ удовольствіемъ только спачала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что им желали уже, чтобъ таковые разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо какъ ръдко стали уже мы заставать государя трезвымъ и въ полномъ умъ и разумъ, а всего чаще уже до объда итсколько бутылокъ аглинскаго пива, до котораго быль онъ превеликій охотникъ, уже опорознившимъ, то сіе и бывало причиною, что опъ говаривалъ такой вздоръ и такія нескладицы, что при слушанін оныхъ обливалось даже сердце кровію отъ стыда предъ иностранными министрами, видящими и слышащими то, и безсомићино смъющимися внутренно. Истинно бывало, вся душа такъ поражается всемъ темъ, что бежаль бы неоглядкою отъ зрѣлища таковаго!-такъ больно было все то видъть и слышать.

Но инкогда такъ много не поражался я досадными зрфлицами таковыми, какъ въ то время, когда случалось государю взжать объдать къ кому-нибудь изъ любимцовъ и нельможей своихъ и куда должны были последовать все те, къ которымъ оказывалъ онъ отминное свое благоволеніе, какъ напримірь и генераль мой и многіе другіе, а за ними и всъ ихъ адъютанты и ординарцы. Табунъ бывало цълый поскачеть вслъдъ за поъхавшими и хозяннъ успъвай только всъхъ угащивать и подчивать; ибо натурально вездв и для насъ даваемы были столы. Один только трубки и табакъ приваживали мы съ собою изъ дворца свой. Ибо какъ государь быль охотникъ до куренія табаку и любилъ, чтобъ и другіе курили, а вст тому натурально въ угодность государю и подражать старались, то и прика-

государь всюду, куда ни повдетъ, съ собою цалую корзину гожъ глипяныхъ трубокъ и множертузовъ съ кнастеромъ и другими ш, и неуспъемъ куда притхать, закурятся у насъ нѣсколько детрубокъ и въ одинъ мигъ вся наполнится густьйшимъ дымомъ, арю то было и любо, и онъ хоо комнать только что шутиль, и хохоталь. Но сіе куда бы уже еслибъ не было ничего дальнъйдля встать россіянь постыднийю та-та была и бъда наша! Неубывало състь за столь, какъ и тъ рюмки и нокалы и столь причто, вставши изъ-за стола, сдфнногда всѣ какъ маленькіе ребяи начиутъ шумъть, кричать, хоговорить нескладицы и песооби сущія. А однажды, какъ тежу, дошло до того, что вышедши юна прямо въ садъ, ну пграть ъ на усыпанной пескомъ площадть играють маленькіе ребятки. в прыгать на одной ножкъ, а согнутымъ колвномъ толкать свонарищей подъ задинцы и кричать: братцы кто удалье, кто сшибетъ кого первый», и такъ дал ве. А по дите, каково же намъ было тогда гь на эрълище сіе изъ оконъ и вигиъ образомъ встхъ первъйшихъ дарствъ людей, украшенныхъ ори звъздами, вдругъ спрыгиваюголкущихся и другь друга наземь цихъ? Хохотъ, крикъ, шумъ, біетадоши раздавались только всюду, ы только что гремфли. Они должны гужить наказаніемъ тому, кто не сержаться на ногахъ и упадаль на Однако все сіе было еще пичто ь тыхь разнообразных сцень, канам послъ того и когда дохажио того, что продукты бакхусовы им встхъ пирующихъ даже до этепени, что у иного наконецъ и э было выттить и сфсть въ линею, деры выносили уже туда на ру-**ЭОНХ**Ъ.

Но пикогда такъ сильно дружба съ бакхусомъ невозобновляема была, какъ во дворцѣ за ужинами, за которыми долженъ былъ и генералъ мой очень часто присутствовать. Государь любиль его какъ-то около сего времени очень и былъ въ нему милостивъ, а потому и взжалъ онъ почти ежедневно во дворецъ, а съ нимъ и моя милость. Итакъ, бывало, засядуть они себъ за столь и вступя въ премудрые и пространные разговоры, ну пограмыхивать рюмками и стаканами, а мы между темъ во всю ночь галанить и ходить взадъ и впередъ по буфетной, присланиваться къ стѣнамъ и къ уголкамъ, ссориться ежеминутно со сномъ и дремотою, мурчать себъ подъ носъ и проклинать часъ своего рожденія. Не могу и понынъ позабыть, какъ досадны и мучительны бывали для насъ сіи дворцовые предлинные ужины, и къ какимъ даже дуростямъ доводимы были мы иногда непреодолимымъ почти хоттніемъ спать.

Какъ во встхъ тутъ комнатахъ не было ни единаго стульца, гдф-бъ можно было . хоть на минуточку присъсть, стоючи же подаћ ствики дремать никакъ было не можно, потому что колфии подгибались: то что-жъ наконецъ выдумаля и затвяли мы, или прямо сказать я, ибо признаюсь, что заводчикомъ тому быль я собственно. Философствуя долгое время и вымышляя, какъ бы пособить нуждъ своей и найтить способъ дремать, --- взглянуль я однажды на бывшую въ той комнатъ, преветиклю и лецверолютению пеле и находившійся подлівен запечекь или узкую пустоту между печью и ствною. Вмигь тогда пришло мит въ голову испытать, ужъ не можно ли было хоть съ нуждою протъсниться бокомъ въ пустоту сію и ущемить себя такъ между печью и ствною, чтобъ проклятымъ колфнамъ не можно было сгибаться и итшать инт спать стоючи. Я попробоваль сіе сперва тайкомъ и такъ, чтобъ никто того не видалъ, но какъ скоро увидълъ, что было то действительно очень хорошо и что протеснясь туда стоишь, какъ въ тискахъ, и кольна ни мало уже не мешають дремать, какъ побѣжалъ искать, между множествомъ нашей братьи, товарища своего, полицейскаго офицера, и, подхвати его за руку сказалъ:—«Ну, брать! пойдемъ-ка. Я нашелъ наконецъ мѣсто, гдѣ намъ можно сколько хотимъ себѣ дремать, а надобно намъ только помогать другъ другу».

Онъ любопытенъ былъ весьма видать опое, и какъ ему и запечекъ указалъ и растолковаль все дело, то сказаль онъ:-«Хорошо бы, братъ; но ну-ка тутъ заспишься, а государь между тамъ встанетъ и пойдеть здёсь мимо самаго сего места въ спальню свою и увидитъ: куда тогда дъваться и что дълать! --- Нкой ты! поджватиль я: да развѣ не можно намъ снать тутъ попеременно, то тебе, то мив, а между тъмъ, другъ отъ друга не отходить, а стоять на карауль, и тотчасъ сиящаго будить, какъ скоро въ столовой заворопнутся и вставать станутъ? -- «Ну, дъло! сказалъ опъ: право дъло! начинай же, брать, ты первый, и пользай, а я буду между темъ твой верный стражъ, и не только тебя разбужу, какъ скоро вставать станутъ, но и стану вотъ тутъ въ уголку и загорожу тебя спиною, такъ что никто не увидить тебя». — Ей, ей, хорошо! подхватиль я:—но какая нужда давать мит такъ долго спать, дай мит хоть немножко вздремнуть, а тамъ пущу я тебя и стану караулить также. — Сказавъ сіе, приступиль я къ делу, и средство сіе было такъ удачно, что оба мы выспались въ сей вечеръ, какъ хотфлии повторяли то не одинъ разъ, а смотря на насъ дълывали потомъ тоже и другіе наши братья — адъютанты и ординарцы которыхъ всегда была тутъ толпа превеликая, и скоро уже дошло, что всякой въ захватъ старался овладъть симъ мъ- ! CTOMB.

Въ другой разъ, и какъ мѣсто сіе помянутымъ образомъ захвачено было уже пными, догадало меня сдѣлать другую проказу. Давно уже грызъ я зубы на помянутые выше сего штофные канапе, стоящія въ среднемъ проходномъ покоѣ, и также по песчастію па самой дорогѣ. гдѣ государю, идучи во внутренніе свои чертоги, проходить надлежало. Вся наша братья, равно какъ и мы, почитали ихъ власно какъ свищенными, и не смели къ нимъ никакъ прикасаться, къ тому жъ и отдаленность ихъ отъ того мфста, гдъ мы газанивали и самое мъстоположение ихъ, отъ того всякаго удерживало; но какъ я, оборкавшись во дворцъ, сдълался уже смълъе и отважите, то давно уже было у меня на умѣ испытать, прикорнуть также и на нихъ; а чтобъ не засталь государь, то употребить также на вспоможение себъ своего товарища полицейскаго офицера. Но тогда, власно какъ нарочно, случись такъ, что увиделъ я на кананяхъ сихъ придворнаго пажа, почивающаго себъ снокойно и растинувшагося, какъ на кровати.

— Тьфу! какая диковинка! сказаль я самъ въ себъ, когда нажъ можетъ тутъ спать, то почему-жъбы и миъ не можно было? Въдь ятакой же государевъслуга, и инчъмъ его не хуже! Побъгу за товарищемъ, поставлю его на караулъ, а тамъ сгоню этого молодца и лягу.

Въ одинъ мигъ все сіе и сдълано было. И, смольившись съ офицеромъ и поставивъ его у дверей на карауль, вдругь подбъгаю къ пажу, трясу его за плечо и на ухо кричу: «государь, государь идетъ».-Бъдини мой нажъ вскочилъ безъ ума, безъ памяти, и дай Богъ поги, а я и плюхъ на его мъсто, но съ тою однако предосторожностію, что подъ ноги разослаль напередъ свой платокъ, чтобъ не замарать ими штофа. Не успълъ я улечься и начать глаза заводить, какъ гляжу — цажъ мой, увидъвши, что я его обмануль, и что государь сидить еще за столомъ, вздумалъ-было опять меня согнать и употребить къ тому такой же обманъ.

Онъ прибъгаеть ко мит, и, будя, говоритъ мит, но очень учтиво и въждиво: «извольте, сударь, вставать! государь изволитъ шествовать». По я, дожидаясь повъсти сей не отъ него, а отъ своего товарища, тотчасъ догадался и сказалъ ему: «пустое, братъ! не правда и не мъщай

Госадно было пажу, что я педался з обманъ. Думать онъ и гадать, ы ему согнать меня удобите было По счастію моему, не зналь онъ, гаковъ и неотважился предпринизвія-нибудь излишестви; но накоодходить опять во мив, садится въ ногахъ и начинаетъ говорить, за всячески падо мною, трунить темъ мешать мне наслаждаться пріятнымъ. Долго я перемогался ыть, притворяясь, что того не слыкакъ онъ мнъ своими шпыняньяэвль, то приподнявшись, сказалъ **«пустяки**, братъ, и напрасно тру-, не согнать тебъ меня, а убирайы прочь. - Но какъ и сіе не поежьой эшэ и акаран аткио ано он юто по своему обыкновенію забави въдая, что съ ними безъ дальэремоній обходиться можно, толкки я его ногою и сказалъ: «ну! же прочь, когда честь не беретъ, ьтай!» Но нажа моего и то неаетъ, но онъ пачалъ еще и болће езпоконть и даже за ноги тресть. вышель я изъ терифиія, и приподъ, сердито уже закричалъ па неышишь! пошель прочь, щепокъ, п вай! а то я велю тебя полицейэфицеру неволею и съ нечестью охоль стащить!» - «Какъ бы не свазаль онъ. — «А воть я тебь и лоодхватиль я, что точно такъ; госпоэнцеръ! сказалъя, обратясь къ стовдали и карауливиему меня томоему. Подите сюда! и оттащите ня этого щенка прочь, и отведите

тель-было далее, но самь не зная, юрить; но спасибо, не было уже ь более нужды. Пажъ, увидя, что ь въ самомъ деле сталъ подхонамъ, такъ того испужался, что же мигъ вскочилъ и отъ пасъ тъ, а сіе и избавило меня отъ сена, и я выспался себе тутъ до-сывирежде уже всталъ, какъ будучи энъ своимъ товарищемъ; и какъ эй опытъ удался, то непреминули

мы и после сею отвагою пользоваться и сыпать иногда на канапяхъ сихъ.

Но я заговорился уже такъ и позабылъ, что письмо мое уже слишкомъ увеличилось и что мит давно пора его кончить; итакъ, окончивъ симъ, скажу, что я есмь навсегда, и прочее.

## Письмо 95-е.

Любезный пріятель! Такимъ образомъ жилъ я въ Петербургѣ и мыкалъ свое горе. О должности моей, какъ пи говорилъ г. Балабинъ, что она легкая и ничего незначущая, но она была въ самомъ дѣлѣ крайне трудная и пребезпокойная, а особливо въ первый мѣсяцъ по моемъ приѣздѣ въ Петербургъ, и въ короткое время такъ мнѣ надоѣла и наскучила, что я проклиналъ ее и все на свѣтѣ и не радъ былъ почти животу своему.

И я истинно не знаю, какъ бы могь переносить ее далье, еслибъ, по прошествіи праздниковъ, по вскрытіи ръки Невы, по наведеніи чрезъ ее на Васильевскій Островъ моста и по наступленіи весны, не произошло въ обстоятельствахъ нашихъ небольшой и такой перемъны, которая стала доставлять намъ временемъ и отрады и довольное уже иногда отдохновеніе, и чрезъ то сдълала мнѣ должность мою сноснъйшею.

Произопло сіе болье отъ двухъ или трехъ причинъ, и во-первыхъ отъ того, что генераль нашь, имъя давно уже у себя близкую пріятельницу въ жент того старичка Волчкова, который славенъ у насъ былъ переводами многихъ (сочинеиій), а особливо Гофмановыхъ: «О с покойствіни удовольствін» и Белегардова «Истиннаго христіанина и честнаго человъка», сталъ по прежнему **Ъздить къ ней, очень часто, на Васильев**скій Островъ, гдъ она съ мужемъ своимъ жила, и пробывать у ней по целой иногда половинъ дня, и вечера цълме. Ибо, какъ онъ туда никого изъ насъ не бириваль, то, при встхъ такихъ случаяхъ, и оставались мы дома и могли по воль отдыхать и употреблять сіе время на себя.

Второе обстоятельство, уменьшившее также ифкоторымь образомы ежедневное наше безпокойство, было то, что государь, по вскрытій несны, началь уже чащеваниматься экзерцированіемы и смотрами своихь войскы и другими упражненіями, а потому и подобныя тфмы пиршествы, о какихы упоминалы я прежде, бывали уже рфже, и мы сы генераломы своихы фажали во дворець и на оныя не такы уже часто.

Наконецъ, третья и паиглавивним причина перемвны происшедшей была та, что какъ около сего времени ропотъ на государя и негодование ко всемъ деяніямъ и поступкамъ его, которые чемъ далье, тымь становились хуже, не только во встхъ знатныхъ съ часу на часъ увеличивалось, но начинало дълаться уже почти и всенароднымъ, и всъ будучи крайне недовольными заключениммъ съ пруссаками перемиріемъ и жалья о ожидаемомъ потеряцін Пруссін, также крайне негодуя на безпредъльную приверженность государя къ королю прусскому, на ненависть п презрѣніе его къ закону, а паче всего на крайнюю холодность, оказываемую въ государынъ, его супругъ, на слъпую его любовь къ Воронцовой, а паче всего на оказываемое отчасу болъе презръніе ко всъмъ русскимъ и даваемое преимущество предъ нимп всфиъ нностранцамъ, а особливо голитинцамъ, отваживались публично и безъ всякаго опасенія говорить, и судить, и рядить всв дела и поступки государевы. О государынъ же императрицъ, о которой носилась уже молва, что государь вознамфревается ее совсфиь отринуть и постричь въ монастырь, сына же своего лишить насл'ядства — наъявлять повсюду сожальніе и явно ей благопріятствовать: то генераль нашь, будучи хитрымь придворнымъ человъкомъ и предусматривая, можеть быть, чемь все это кончится, и начиная опасаться, чтобь въ случат бунта и возмущенія, или важнаго во всемъ переворота, непретерить бы и самому ему чего-нибудь, яко любимцу государеву, при таковомъ случав — уже ивкоторымъ образомъ и не радъ тому былъ, что государь его отмънно жаловалъ, и потому, соображаясь съ обстоятельствами, чаль уже стараться понемногу себя оть государя сколько-нибудь уже и удалять, а напротивъ того тайнымъ и непримътнымъ образомъ прилѣцияться къ государынв императрицв и отъ времени до времени бывать на ея половинъ и ей всемъ, чемъ только могъ, IIPHCLYZHваться и подольщаться, что после действительно и спасло его отъ бъдствія и несчастія при посл'єдовавшей потомъ революціи. Сія-то была третья причина, уменьшившая гораздо всегдашніе его вы-**Тады и заставлявшая болбе сидъть дома** н запиматься будто своими полицейскими дълами, равно какъ и при самыхъ выездахъ не всегда насъ брать съ собою, но оставлять дома, что дёлываль онь всегда, когда случалось ему Ездить на половину къ государынъ или къ ея приверженцамъ. Сперва мы не знали всего того и только что дивились такой неожидаемой перемень; но какъ узнали о потаенныхъ его бываніяхъ у императрицы, о препровождении у нея иногда по нъскольку часовъ времени въ играніи въ карти и въ разговорахъ, то скоро догадались, къ чему все сте клонится и отчего примъченная нами перемфна происходила.

212

Но какъ бы то ни было, но мы ею были очень донольны, а горевали и озабочивались только о себь съ другой стороны. Всёмъ намъ помянутый народный ропотъ и всеобщее часъ отъ часу увеличивающееся неудовольствіе на государя было извъстно, и какъ со всякимъ днемъ доходили до насъ о томъ непріятные слухи, а особливо когда извёстно сдвлалось намъ, что скоро съ прусскимъ королемъ заключится миръ и что приготовлялся уже для торжества мира огромный и великольшный фейерверкъ, то неръдко сошедшись на досугъ, всъ виъстъ говаривали и разсуждали мы о всехъ тогдашнихъ обстоятельствахъ и начинали опасаться, чтобъ не сдёлалось вскоре бунта и возмущенія, а особливо отъ огорченной до крайности гвардіи. Мысли о семъ темъ более всехъ насъ тревожили

ни озабочивали, что им опасались, амъ при такомъ случав не преь бы и самимъ чего-нибудь. «Со-Вогъ, ежели что дъйствительно деть!> говаривали мы не одипъ жду собою: «то генералу нашему будеть тогда уцелеть. Все почиэго любинцемъ государевымъ, хотя влево не въ такой милости у недругіе; но разбирають ли при таучаяхъ? И Боже сохрани, ежели ся съ нимъ что-нибудь дурное, гись и мы вст, при немъ живучтутъ и насъ во всемъ соучастничтобъ не пострадать и намъ всвиъ и за Христа, ни за Богородицу, вонуть бы невозвратно».

и подобнымъ тому образомъ гои мы часто между собою, ноканобывновенно разговоръ свой обореваніемъ о томъ, что живемъ и сумнительныя времена и нахотри такомъ генералф, отъ которомъ бъды, впрочемъ никакого жидать не можно; ибо въ непо-· ему можно сказать, что несмотря свое великое богатство, и обстояо, что ему, какъ бездетному, соневому было прочить, быль онъ ужденін насъ до чрезвычайности о стинимопен и ежей ведомин и тобъ чъмъ-нибудь насъ облагодъовать, или возблагодарить насъ за ту къ нему ревность, труды и услуги інбудь существительнымъ. Никто ть не видаль отъ него во всю нагность при немъ ни малѣйшаго вато. А все состояло только въ что мы таали за столомъ его; но у обязывала его и должность, а съ сей стороны были мы ему не благодарны.

рь кстати разскажу я вамъ, люпріятель, одно случившееся около
эмени со мною произшествіе, котоважности своей относительно до
собливаго примъчанія достойно. Въ
ень, и какъ теперь номию, предъ
в, когда мы всъ были дома, приъз-

жаеть въ намъ тоть самый г. Орловъ, который въ последующее время быль столь славень въ свъть, и, сдълавшись у насъ первъйшимъ большимъ бояриномъ, играль несколько леть великую ролю въ государствъ нашемъ. Я питав уже случай, въ прежнихъ письмахъ своихъ, сказывать вамъ, что сей человъвъ былъ мнъ знакомъ по Кёнигсбергу, и тогда, когда быль онъ еще только капитаномъ и приставомъ у пленнаго прусскаго королевскаго адъютанта, графа Шверина, и знакомъ болъе потому, что онъ часто из намъ хаживаль въ канцелярію, что мы вивств съ немъ хаживали танцонать по м'ящанскимъ свадьбамъ, танцовали вивств на генеральскихъ балахъ и маскарадахъ, и что онъ не только за ласковое и крайне пріятное свое обхождение быль встми нами любимъ, но любилъ и самъ насъ, а особливо меня, и мы съ нимъ были не только очень коротко знакомы, но и дружны. Сей-то человъкъ вошель тогда вдругъ въ залу, гдъ я съ прочими находился, и какъ онъ быль все еще таковъ же хорошъ, молодъ и статенъ, какъ былъ прежде, то нельзя мпѣ было тотчасъ не узнать его, и какъ я объ немъ съ того самаго времени, какъ онъ отъ насъ тогда съ Шверинымъ потхалъ, ничего не слыхалъ, и не зналь, не въдаль, гдъ онь и находится, то обрадовавшись невѣдомо какъ сему нечаянному свиданію, не усивлъ его завидъть, какъ съ распростертыми для объятія руками, побъжаль къ нему, закричавъ:

- «Ба! ба! ба! Григорій Григорьевичь!...» А онъ, въ туже минуту узнавъ меня также, съ прежнею ласкою ко мив воскликнуль: «Ахъ! Болотенько! (ибо такъ всегда онъ меня любя и шутя въ Кёнигсбергв называль): другь мой! откуда ты это взялся? какимъ образомъ очутился здвсь? Ужъ не въ штатъ ли у Николая Андреевича?»
- Точно такъ! отвъчалъ я ему, обнимающему и цълующему меня дружески: флигель его адъютантомъ!... Ахъ, Боже мой! продолжалъ я, какъ я радъ этому,

что тебя здёсь нахожу и вижу здоровымъ иблагонолучнымъ!—«Ко мић, ко мић, братецъ, пожалуй! сказалъ опъ: я живу воть здёсь близехонько, подлё дворда самаго, на Мойкф!» Но скажи-жъ ты мић! нодхватилъ я: гдё-жъ ты ныи в находинься и при чемъ такомъ! Вотъ ужъ не въ но левомъ прежнемъ, а въ артиллерійскомъ мундирѣ; уже пе сдёлался ли ты врагъ (?) артиллеристомъ?—«Здёсь, здёсь! братецъ, отв вчалъ опъ захохотавни: точно артилреристомъ и госнодиномъ еще цальмейстеромъ при артиллеріи!»

— Пу, поздравляю-жъ, поздравляю тебя, Григорій Григорьевичъ, получивъ чин і сей! Дай Богъ тебъ и выше и выше. Еще ты лучше и пригоже въ этомъ мундирт! Ей, ей, красавецъ! Сущій врагъ!

Я хотълъ-было далъе говорить, но вошедшій въ ту минуту къ намъ генералънашъ помѣпалъ миѣ въ томъ, и, увидѣвъ г. Орлова, который ему также ис прежнему знакомству очень былъ извъстенъ, также воскликнулъ:—«А! Григорій Григорьевичъ! Здравствуй, мой другъ!» —и поцѣловавъ его, взялъ за руку и повелъ его къ себъ въ кабинетъ, и пробылъ тамъ съ нимъ болѣе часа.

Что опи тамъ съ нимъ говорили, того пичего я уже не знаю, а увидъль только то, что гепералъ унялъ его у себя объдать, говорилъ и обходился съ нимъ дружески, разговаривалъ за столомъ съ пимъ о кёнигсбергской нашей жизни и о томъ, какъ мы тамъ поживали, веселились п танцовали витсть, и о прочемъ. Когда же встали изъ-за стола, и г. ()рлову пришло время отъ насъ тхать, то обон аткио , кием дно делено делене, опять по прежпему своему кёнигсбергскому еще обыкновенію, и опять убъдительнъйшимъ образомъ сталъ меня звать къ себт, и просить, чтобъ я у пего побывалъ и навъстиль въ его квартиръ. «Хорошо, хорошо! сказаль я: какъ скоро только можно будеть, то твой гость, и нобываю у тебя».

Симъ кончилось тогда наше первое свиданіе и я почель его ничего незначущимъ; да и можно-ль было миъ тогда

помышлять и вообразить себъ, что прязывъ сей быль превеликой важности и открываль - было мит путь къ достиженію высокихъ чиновъ и достоянствъ, къ приобратенію великихъ богатствъ и въ возшествію можеть быть на высокія степени чести и знатности. Ибо я тогая ви-въ голову того вселиться никакъ не могло, чтобъ былъ сей челокъкъ тогда уже очень и очень коротко знакомъ государыя в императрицъ и, будучи къ ней въ особливости приверженъ, замыщаялъ уже играть свою ролю и набираль для ей и для производства замышляемаго великаго отвиваль и последовавшаго потомъ славнаго переворота, изъ всъхъ друзей и знакоицевъ своихъ цартію и которыхъ всёхъ онъ поломе ослативние, вывеле ве тыби и имератод имаркод иминтана аладари на вък в счастливыми, и чтобъ, какъ сумнъваться въ томъ не можно, назначалъ онъ и меня тогда въ умъ своемъ себъ въ товарищи.

Всего того не зная ни мало и не въдая, и пропустиль я сей случай безь всякаго уваженія. По какъ удивился, какъ чрезъ нфсколько дней является ко меть присланный нарочно отъ г. Орлова, кланяется отъ него и говорить: что приказаль опь меня звать какъ можно къ себъ, и что есть ему до меня нужда! -- «Хорошо, братецъ! сказалъ я присланному. Я побываю у него, какъ скоро найду свободное время». - «Онъ было приказалъ васъ звать теперь къ себъ, и приказаль-было мит проводить вась до его квартиры». — «Душевно-бъ радъ, мой другъ, но теперь мит никакъ не можно! Вотъ видишь. карета стоить передъ крыльцомъ, генералъ въ сію минуту тдетъ со двора. и мит надобно съ инмъ тхать. Итакъ. кланяйся, братецъ, Григорію Григорьевичу, и скажи, что теперь миз никакъ недосужно, и что я повидаюсь съ нимъ послѣ».

Сіе и въ самомъ дѣлѣ такъ было: мы въ тотъ же часъ поѣхали со двора, и я не уважилъ и сего вторичнаго призыва. и почелъ оный инчего незначущимъ, и

о еще самъ въ себъ смъялся н ъ:—«Какая чорту нужда! а такъ, кочется пошалберить и пови-

в успъло еще иъсколько дней ь, какъ, къ превеликому удивленію івляется опять тотъ же присланг. Орлова, п, остановивъ меня ъ, спътащаго иттить въ генералу, кланяется мет отъ него и опять зъ нему почти неотступно, говоонъ вельль мив сказать, что, ейему до меня крайпяя нужда, и г жакъ можно къ нему пожалоривхаль и хоть бы на одну ми-«Батюшка ты мой! отвѣчалъ я і-ей! мит и теперь пикакть не Генералъ спративаетъ меня, и я, спфпу иттить къ нему». Сіе было можь деле, и генераль чрезь неминутъ послалъ меня со двора аль инъ тогда столько коммисэ и съ превеликою досадою до объда проъздилъ и впрахъ из-:. Но на дорогъ не одпиъ разъ но мить на мысль сіе призыва-«Господи! говорилъ я самъ себъ иль не однажды: — какая бы тадову была до меня пужда? да крайняя? Никакихъ у насъ съ е было связей, и никакихъ таыть между нами, по которымъ бы ойтить до меня когда-нибудь наъ, а того меньше и нужда!... Не ванижон , в атаждородп «...!в о г, и отъбхавши, опять тоже и тоэминаль и дивился.

нець и вздумаль-было къ нему
ть, но такъ случись, что было
же поздно, надобно было поспъмой къ генералу. а къ тому-жъ
и позабыль я, и не могъ въ точспомнить, гдѣ именно была его
за ауприсланнаго хотълъ-было еще
ить, но его, вышедин въ сѣни, уже
ить, онъ тогда уже уѣхалъ; сверхъ
асаясь, чтобъ сіе меня не задертложиль я и въ сей разъ свиданимъ до другого случая, а пропулагополучно и сей случай и не

уважилъ ни мало и сего третичнаго призыва.

но какъ бы вы думали? любезный пріятель, въдь при семъ одномъ не осталось еще сіе. Но г. Орлову, видно такъ усердно хотелось вилести меня въ свое дело, что не преминулъ ръшиться онъ самъ опять въ генералу и нарочно только для того привхать, чтобъ со мпою видеться, и меня какъ можно убъдить приъхать къ нему; и нотому, нашедъ меня въ сей разъ въ залѣ, тотчасъ ко мпѣ адресовался, и власно, какъ съ нѣкаков) досадою мив сказаль: - «Эхъ, братецъ! ты какой! не могъ ты по сіе время никакъ побывать у меня, какъ я тебя и самъ, п чрезъ нп. (посланнаго), просиль о томъ!>-«Эхъ, братецъ! отвъчалъ я: ну, какъ это? развѣ не знаешь ты нашего генерала и не насмотрълся въ Кённгсбергъ, каковъ онъ, и каково жить при немъ его подкомандующимъ. Въдь онъ и здесь таковъ же: будь безотлучно при немъ и какъ отъ дяди ни ияди. Еслибъ можно было, то давно бы побываль, а то, ей-ей, не могъ никакъ и на одниъ часъ во вст сін дни отъ него оторваться. Замучилъ-таки насъ до безкопечности». - «Да какъ-таки такъ, подхватиль онъ: какъ бы не найтить снободнаго времени, еслибъ похотълъ; а я божусь тебъ, что имъю до тебя крайнюю пужду, и что истиппо парочно для того сюда наиболће и прифхалъ, чтобъ тебя звать къ себъ; пу, поъдемъ же хоть теперь ко мпъ!»--- «Нельзя, голубчикъ мой, и теперь никакъ! отвъчаль я. Генералъ уже совстви готовъ и сбирается такать со двора, и мив приказано уже отъ него, чтобъ съ нимъ ахать!»—«Экое горе! подхватиль онъ: а миж крайняя до тебя есть нужда, и ты не повърншь, какая крайняя надобность поговорить съ тобою».

- Господи! удивляясь, отвъчаль я: да какой такой нуждъ необходимой быть?... не понимаю я, пикакихъ у насъ съ тобою дълъ пътъ и не было!—«Этакой ты; ну, право, нужда, ей-ей! пужда, и нужда крайняя!»
  - Фу! какой! подхватиль я. Ежели есть

нужда, такъ развъ не можно тебъ сказать мив ее здесь и теперь же?-«Неть, пельзя никакъ! отвъчаль онъ; а мит хотълось бы съ тобою поговорить о томъ дома; пожалуйста, братецъ. поъдемъ».-«Ну! истинно нельзя, голубчикъ ты мой! вотвычаль я: а ежели подлинно есть тебы нужда, то для чего-жъ и здесь не скаакот о атифовот ашерох ен авкар зать: при людяхъ? Ну, такъ пойдемъ, вотъ туда въ дальнія комнаты, тамъ никого ивтъ, и мы можемъ себъ говорить обо всемъ и обо всемъ, никто насъ не увидитъ и не услышить, а благо время къ тому теперь свободное, и генералъ еще не совстяль одълся».

Отъ предложенія сего позадумалсябыло онъ, однако вдругь одять, власно, какъ встрепенувшись, миѣ сказалъ:

— Нѣтъ, мой другъ! здѣсь никакъ и ин подъ какимъ видомъ недьзя, а пожалуйста, приѣзжай ко миѣ! ты одолжишь меня тѣмъ невѣдомо какъ!»

Туть опять, и власно какъ нарочно, растворились двери въ комнату генеральскую, пкакъ памъ противъ самыхъ оныхъ тогда стоять случилось, то генераль, увидъвъ Орлова, сталъ звать его къ себъ, и онъ принужденъ былъ, оставивъ меня, нттить къ нему. Но въ сей разъ не долье пробыль опъ у него, какъ только пъсколько минуть, но, проходя опять чрезъ залу, не преминуль поцъловаться со мною и опять мит сказать: -- «Ну, пожалуйста, же, мой другъ, побывай у меня и какъ можно скорфй, ты всегда найдешь меня дома, а особливо по утрамъ». - «Хорошо, хорошо! сказаль я, и какъ скоро только ! можно будетъ».

Съ симъ и разстались мы тогда съ симъ человъкомъ, и и ему хоти и върное почти далъ слово побывать у него, но въ самомъ дълъ, стали миъ неотступпыя его просьбы и столь усильные вовы уже нъсколько и подозрительны становиться и приводить меня въ недоумъніе преведикое, такъ что и поъхавъ тогда съ генераломъ, во всю дорогу о томъ думалъ, и самъ въ себъ говорилъ: «Господи! что за диковвика, и что за нужда токоя? не

понимаю и! Никакой, кажется, нуждь быть пе можно, а того меньше такой, о которой при людяхь и даже въ домъ у пась говорить не можно? Не понимаю, что за секреты такіе? ужъ нѣтъ ли какихъ у него сплетней особливыхъ, и не хочетъ ли онъ уже меня заманить во что-нибудь дурное? Да! вотъ и нашелъ человъка! продолжаль я самъ себъ усмъчаловъка! продолжаль я самъ себъ усмъчаловъка! на все! не на такого онъ напаль!»

('имъ и подобнымъ сему образомъ размышлялъ и самъ съ собою говорилъ я тогда во все утро, и всячески старался мыслями своими добраться до того, зачѣмъ такимъ призывалъ онъ меня къ себѣ. Болѣе всего подозрѣвалъ я, что не по масонскимъ ли дѣламъ то было?

Принадлежаль онь, какь то известно было мит, къ сему ордену. И какъ онъ не однажды меня и въ Кёнигсбергв еще ко вступленію въ овый уговаривать старался, но я имъя какъ-то во всю жизнь мою отвращеніе какъ отъ сего ордена, такъ и отъ всталь другихъ подобныхъ тому тайныхъ связей и обществъ, не согланался къ тому викакъ; то приходило мит въ мысль, не хотъль ли онъ и тогда ваманить меня въ оный, и не за тъмъ ли призывалъ меня съ такимъ усиліемъ, но истинной причины никакъ мит и въ голову не приходило.

Совствить ттымъ, какъ тогдащиее время было очень шатко и самое критическое, то не имфлъ я охоты входить ви въ какія сплетни, а особливо при тогдащиемъ моемъ философическомъ расположеніи мыслей, и потому, подумавъ гораздо и скававъ самъ себть: уже тхать ли миткъ нему и не погодить ли по крайной мърт еще? рышился наконецъ къ сему послъднему, а чрезъ само сіе, все это произшествіе ттыль и кончилось. Г. Орловъ болье сего уже мит не скучаль и меня не видаль, а я также, чтыль далье, ттыль меньше охоты имфлъ къ нему тхать, и скоро совствить о томъ и думать пересталь.

Но послъ, какъ по вступлени на престолъ императрицы Екатерины открылось, что такое быль Орловъ и что онъ

тогда делаль и предпринималь, то легко я могь въ помянутомь его усильномь домогательстве къ заманенію меня къ себе, усмогреть истинную причину, и не могь уже ни мало сумпеваться въ томъ, что ему хотелось вилесть меня въ тогдашній свой комплоть и преклонить вступить, виесте съ ними, въ заговоръ тогдашній, и хотелось можеть быть потому наиболее, что я быль у Корфа, адъютантомъ, а сей находился въ милости у государя вони, можеть быть, ласкались надеждою узнавать отъ меня о многомъ, до государя относящемся.

Но какъ бы то ни было, но я крайнимъ поразился изумленіемъ, услышавъ о революців и обо всемь, во время оной и послъ происходившемъ. Однако не дунайте, любезный пріятель, чтобъ я терзался притомъ сожальніемъ и туженіемъ о томъ, что упустиль четверократный призывъ себя къ тому же, можетъ быть, счастію, какимъ воспользовались тогда всь сообщинки гг. Орловыхъ и бывшіе съ ними въ заговорћ, и досадою на самого себя, для чего непослушался я г. Орлова и не съездиль тогда къ нему, къ чему натурально, еслибъ только похотыть, то могь бы найтить свободное время. Нътъ, пътъ, любезный пріятель, сіе всего меньше меня безпоконло; а я, какъ тогда, такъ и послъ и даже и понынъ, всегда, когда ни вспомню тогдашиее время и все помянутое съ г. Орловымъ произинествіе, какъ нахожу во всемъ ономъ нфчто таниственное, и примфчаво почти явные следы действія цекущагося тогда о истиномъ бавгь моемъ Промысла господня, старавшагося, какъ чрезъ вст вышеупомянутыя, власно какъ нарочно, случавніяся мпѣ препятствія и певозможности въ фадф въ г. Орлову, такъ и потомъ удивительнымъ пострайония почти нехотъніемъ моимъ, или паче нъкакимъ и власно какъ по неволъ удержаніемъ меня отъ того, спасти и предохранить меня, когда не отъ совершеннаго бъдствія и песчастія, которое могло-бъ всего легче воспослъдовать, такъ по меньшей мъръ отъ наимучительнъйшаго со-

Ибо, судя по тогдашнему моему расположенію мыслей и, прямо, по философическимъ правиламъ въ жизин, къ кавимъ я прилъпился столь връпко еще въ Кёнигсбергѣ, за върное полагаю, что я никакъ бы и ни подъ какимъ видомъ несогласился на предложение г. Орлова, еслибъ я къ нему тогда и поехалъ и отъ него оное услышаль, но что оное норазило бы меня какъ громовымъ ударомъ, смутило бы весь мой духъ и повергло бы меня въ наимучительнъйшее состояніе. Ибо, какъ съ одной сторопы вся душа моя была тогда всего меньше заражена честолюбіемъ и любостяжательствомъ, и всего меньше обожала знатныя и высокія достоинствы, а жаждала единственно только мирной сельской, спокойной и уединенной жизни, въ которой бы могъ я заниматься науками и утфшаться пріятностями оныхъ; а съ другой стороны, дело сіе и тогдашнее предпріятіе г. Орлова было такого рода, котораго счастливый и отмънно удачный успъхъ не могъ еще быть никакъ предвидимъ и считаться достовърнымъ, по напротивъ того, все сіе отважное предпріятіе сопряжено было съ явною и наивеличайшею опасностію, и всякому, воспринимающему въ заговорѣ томъ соучастіе, падлежало тогда, власно какъ на карту, становить пе только все свое благоденствіе, по и жизпь самую, и подвергаться самопроизвольно всфиъ величайшимъ бъдствіямъ въ свъть; то подумаль ли бы и восхотель ли-бъ я тогда, для недостовърнаго полученія такихъ выгодъ, которыя почиталь я тогда сущими ничтожностьми и единою мечтою, самопроизвольно несть голову свою на плаху и подвергнуть себя безъ всякой нужды наивеличайшей опаспости жизни и пожертвовать тому всемъ спокойствіемъ п благоденствіемъ въ жизни?

Нфть! нфтъ! никогда бы и инкакъ я на то не согласился, и какъ бы г. Орловъ ни сталъ меня уговаривать, но я вфрно бы его непослушался. А какъ бы скоро сіе случилось, то подумайте, не подвергь

ли-бъ я себя и самымъ симъ преведикой опасности? Не вооружиль ли-бъ я исю ихъ шайку на себя злобою? Не произвель ли-бъ во всъхъ ихъ опасеніе, чтобъ я не донесъ на нихъ государю и не подвергь ихъ всъхъ опаспости величайшей, н не могли-ль бы они, для обезпеченія себя отъ меня, предпріять противъ самого меня еще чего-нибудь злого и даже восхотеть сбыть меня съ рукъ и съ свъта? Да хотя-бъ и того не было, такъ не могь ли-бъ я и послъ, какъ нехотъвшій быть съ ними заодно, претеривть какогонибудь за то бъдствія и опасности? А оставляя и все сіе, не могло-ль бы единое узнаніе такого страшнаго дъла, при всемъ нехотъніи вступить въ такой опасный заговоръ, подвергнуть меня въ паимучительнъйшую неръшимость, крайнее сумнительство и недоумъніе, что мнъ тогда делать, и молчать ли о томъ, или донесть гдф надлежало? Оба сін случая были бы для меня страшны и могли-бъ духъ мой поражать неописаннымъ страхомъ и ужасомъ; ибо и самое молчаніе не сопряжено-ль бы уже было съ явною опасностію и ожиданіемъ непремфинаго себъ бъдствія, въ случат если-бъ заговоръ открылся и вкупъ узнано было, что и я о томъ зналъ и въдалъ? Не сталъ -оп илемен члго вым в тогда меня самый долгь присяги побуждать открыть толь страшный заговоръ самому государю? По отважился ли бы я и на сіе предпріятіе? А все сіе пе стало-ль бы меня ежеминутно терзать и мучить?

Итакъ, другого не заключаю, что благодътельствующій мив промыслъ Всемогущаго, положившій доставить мив и безъ того такую жизнь, какую только желало мое сердце. и одарпть меня истипнымъ, а не ложимъ благополучіемъ въжизни, восхотъль меня всъмътьмъ спасти пе только отъ величайщихъ бъдствій и опасностей, но оказать мив и самымъ тъмъ наивеличайщее благодъяніе въжизни.

Но я удалился уже отъ моего повъ-

лось, что мит пора его кончить и сказать вамъ, что я есмь и прочее.

## Письмо 96-е.

Любезный прінтель! Между тык, какъ упомянутое произшествіе у меня съг. Ордовымъ происходило, и у него съ соумышленниками своими ковался на государя и втайић набиралась благопріятствующая императрицѣ партія, государь; ничего о томъ не зная, не въдая, а будучи въ совершенной безпечности, продолжалъ провождать время свое по прежнему, въ сжедневныхъ опорожинваніяхь бутылокъ съ аглинскимъ своимъ любимымъ инвомъ, въ частыхъ у себя, а особливо по вечерамъ, пирушкахъ, съ любимцами своими и фавориткой, въ удостоивания первъйшихъ вельможъ своихъ постщеніями, въ экзерцированіи и превращеніи на иной ладъ любезнаго своего кадетскаго корпуса и войскъ, какъ бывшихъ тогда въ Петербургъ, такъ и вновь пришедшихъ. между тъмъ, при помощи любимцовъ своихъ, запимался и разными политическими дълами, также и относящимися до правленія.

Первъйшими и знаменитъйшими тогда пельможами, носящими на себъ отмънную милость и довъренность отъ государя, были следующіе: во-первыхъ, выписанный имъ тотчасъ изъ Голпітиній дядя государевъ, принцъ Георгъ Людвигъ Голштинскій, игравшій тогда знативащую ролю. Ему приданъ былъ титулъ «императорскаго высочества», и онъ извъстенъ быль тогда болье подъ именемъ принца Жоржа, какътогда всвего называли. Сей родственникъ государевъ удостоенъ былъ отъ него особливой довъренности и милости, и на него возложено было наиболъе поправление нашихъ войскъ и переобразование оныхъ на прусский манеръ, или перелитіе ихъ въ прусскую форму. О качествахъ и свойствахъ сего принца не могу я сказать почти пичего достовфриаго, потому что я не зналъ его коротко, хотя ин съ генераломъ нашимъ и часто къ нему важали, а говорили тогда только всв, что онъ быль не изъ пыллюдей, а человъчекъ очень, очень ькій и не слишкомъ дальновидный, ловатый и расторопный. Совствъ государь оказывалъ къ нему осоэттеніе и уваженіе, го, къ сожалтене хоттяль никакъ внимать дружесовттямъ и увъщаніямъ сего близюдственника.

гою знаменит вішею особою быль помянутый нашъ великій канцлерь : Михайла Ларіоновичъ Воронуправляющій иностранными дъ-

нимъ следовали: генералы-фельдын: князь Никита Юрьевичъ ецкой и возвращенный изъ ссылки въ Минихъ. Далъе играли знамеотогда ролю принцъ Петръ Голи--Бекскій, генераль - фельдцейхмей-Вильбор, генераль-прокуроръ и геь-кригсь-комисаръ Гафбовъ, нашъ ыть Корфъ; также генералъ-поручиазь Волконской и Мельгуновъ, е встх управлявшій напболте встгатскими делами, действительный кій совітникъ и тайный государевъ тарь Дмитрій Васильевичъ Вол-. А изъ адъютантовъ государевыхъ 🕆 нитъйшими были: баронъ Упгериъ цовичъ, а особливо сей последній, -вико акот и вмермиом стиль близчеловъкомъ при государъ, что онъ кодиль почти отъ него ни пяди. Сей І генераль-адъютанть посылань быль й отъ государя курьеромъ къ попрусскому, съ извъщениемъ о вступсвоемъ на престолъ и съ увърео его къ нему почтеніи и дружеи самый тотъ, который первый привъ Европу пачальный лучъ надежды едстоящему близкому миру и по тому какъ королемъ, такъ и всфии инстрами и генералами въ Ште-Берлинъ, Магдебургъ и въ дру-. ивстахъ приниманъ былъ съ особъ почтеніемъ и повсюду угощаемъ инкольпиванимь образомь. Но инривздомъ его и извъстіемъ, полумъ чревъ его такъ много обрадое быль, какъ самъ король прусскій. **придожение въ «Русской старинъ- 1871 г.** 

Сей въ то время, когда скончалась императрица Елисавета, находился въ пресквернъйшихъ обстоятельствахъ, и лишась всей помощи и почти всей надежды, ожидалъ уже совершенной своей погибели, и оная казалась совсъмъ неизбъжною; ибо хотя побъды его и могли остановить успъхи его непріятелей, но къ обратному отнятію взятыхъ ими кръпостей потребны были долговременныя и безпрепятственныя осады и многія счастливыя битвы.

Всъ дълаемыя имъ напряженія пе помогли ему уже ни мало, а всего достовърнъйшимъ казалось ему, что вскоръ мы осадимъ и возьмемъ славную его померанскую крѣность Штетинъ, овладъемъ опять резиденціею его, Берлиномъ, и даже всъмъ его курфирствомъ, ибо все зависко отъ даятельности нашей, и тъмъ паче, что мы и безъ того отрѣзали его совстиъ отъ Польши, изъ которой получаль онь до того свой хлюбъ, какъ изъ магазина. Собственныя же его разоренныя земли терпъли сами уже оскуденіе вь събстныхъ припасахъ, а остатокъ запасеннаго въ магазинахъ хлъба былъ такъ малъ, что недостаточно было его для прокориленія армін и въ одно літо. Сверхъ того, быль у него также педостатокъ въ рекрутахъ, въ лошадяхъ и во многихъ другихъ военныхъ потребностяхъ. Въ порохъ и ядрахъ котя и не было у него недостатка, также и въ деньгахъ, но при транспортахъ и доставленіяхь того изь отдаленныхь мість дів. лались отчасу множайшія затрудненія. Во многомъ пе хотъли и пе могли уже номогать ему и деньги. Всъ сін обстоятельствы такъ короля разстронли и смутили, что каковъ опъ до того ни былъ твердодушенъ, но тогда потерялъ всю свою бодрость и погразится вр метянхолію. Онъ говориль уже мало, и самые его любимцы не могли уже почти добиться отъ пего слова; сталъ уже объдать одинъ, пересталъ выходить на вахтпарадъ, не тздилъ болте прогуливаться, кинуль свою флейту и быль въ такомъ отчаянін, что носиль всегда при себъ

уже ядъ, дабы, въ случать какого песчастія, не отдать себя непріятелямъ своимъ живымъ въ руки. Теперь судите, какъ же долженъ онъ былъ обрадоваться. какъ помянутый Гудовичъ, прискакавъ тогда къ нему, въ Бреславль, привезъ извъстіе о кончинъ его опасивищей непріятельницы и о вступленін на престолъ его друга и обожателя, увърявнаго его уже при первомъ шагъ о безпредъльномъ къ нему почтеніп и о желапін заключить съ нимъ миръ, возстановить дружескую переписку и заключить даже формальный союзъ и дружбу; и когда король въ самое то же время узналъ, что вельно было арміямъ нашимъ тотчасъ остановить и престчь вст военныя дтйствія, выттить изъ Померанін, отдать онять Кольбергъ, освободить всфх в коенно-илфиныхъ и тотчасъ заключить на нервый случай перемиріе, а Черны пову съ корпусомъ своимъ отойтить отъ цесарцевъ прочь и вступить въ его земли. для намфреннаго потомъ соединенія съ его войсками? Радость его и дъйствительно была чрезвычайная!

Король власно какъ оживотворился тогда опять, и сдълался советьмъ по прежвему весель, бодръ. живъ, сталъ принимать къ себъ людей, со всъми говорить, играть по прежнему на своей любимон флейть и падъяться не пасть подъ бременемъ тяжкихъ своихъ напастей, а восторжествовать еще, при помощи нашего государя, надъ встми своими врагами и непріятелями. И удивительно ли, что опъ, въ благодарность за сіе, велфлъ также освободить встхъ и нашихъ военно-илтпныхъ, а къ государю прислалъ свой орденъ Черпаго Орла, а вифстф съ нимъ такой же и нашему генералу Корфу, въ воздаяніе за его къ себѣ услуги при управленін его королевствомъ Прусскимъ.

Орденъ сей присланъ былъ къ нему еще прежде моего приъзда въ Петербургъ; но онъ его какъ-то ръдко на себъ на-шивалъ, и я его никогда не видалъ въ ономъ, а всегда висълъ онъ у него, съ широкою своею ранжевою лентою, на стопочкъ въ спальнъ. И я какъ теперь по-

мию: однажды вь отсутствіе генерала, забравинсь одинъ въ спальню сію, надъваль еще сей ордень самь на себя. и стакъ передъ зеркаломъ, началъ-было любоваться онымъ; но тотчасъ опомнившись, захохоталь тогдашней своей глупости, и снявъ скорће опять его съ себя, повъсиль на прежнее мѣсто и нѣсколько иннутъ занимался философическими размышленіями о суетностяхъ сего рода украшеній и о томъ, какія страшныя и великія дійствія производять безділушки сін въ умахъ и дъяніяхъ смертныхъ я сколь выгодно изобрѣтеніе сіе для государей, могущихъ такими бездълушками и такою дешевою монетою награждать подданныхъ своихъ за величайшія ихъ услуги од эжед йэдох ахитони нии атидовод п безумія и до того, что они для полученія ихъжертвують иногда всемь и всемь, и даже самою своею жизнію въ свыть.

Случилось же мий также туть видыть и самое то письмо, при которомъ прислань быль къ генералу нашему отъ короля сей орденъ, и которое подписано было его собственною рукою. Я не могь довольно надивиться тому, что оно было совстви не такое, какія даются отъ нашихъ государей новопожалованныхъ кавалерамъ, но написанное мелкимъ исьмомъ, на четвертинкъ почтовой бумаги, напиростъйшимъ образомъ и безъ всякихъ украшеній.

Но всего смѣшпѣе и удивительнѣй была рука сего толь славнаго въ свѣтѣ монарха, и образъ его подписыванія писемъ. Опъ состоялъ въ единомъ почти изображеніи литеры F, по съ такимъ небреженіемъ и такъ дурно, что я разсудилъ для любопытетва изобразить подпись сію здѣсь. Она была точно слѣдующая:

По я удалился уже отъ порядка моего повъствованія, и теперь возвращаясь къ прежнему и желая вамъ, любезный прія-

тель ,сообщить хотя краткое извъстіе обо всемъ кратковременномъ правленій императора Петра III, скажу далье, что 
кромь упомянутыхъ уже впереди мною 
наизнаменитьйшихъ и первъйшихъ его 
дълъ, какъ-то: дарованіе вольности дворянству, уничтоженіе тайной канцелярів и 
прочихъ, состояли они и въ ельдующихъ:

Онь перемѣниль советьмы прежнее состояніе тайнаго своего кабинета, и составиль его только изъдвухъ особъ, объявивь притомъ, что впредь будеть онъ самъ предсѣдательствовать въ опомъ.

Онъ сделаль во всей армін и во всемъ военномъ штат в великую перемьну, и старался все учредить на нога прусской. Перемънена была совсьмъ прежияя экзерциція на манеръ прусскій; мундиры пошиты по прусскому покрою; прежизя п азожьоп віньяє вінаэр, вішій полковь по городамъ уничтожены и, какъ я уже упоминаль, вельно было имь называться уже по фамиліямъ ихъ шефовъ, которымъ вельно было и мундиры каждаго полку отличить отъ другихъ, чемь они ножелаютъ сами. Званіе генераль-аншефовъ уничтожено, и велжно имъ называться просто генералами, а бригадирская степень уничтожена советмъ, и полковники. по прусскому манеру, производились уже прямо въ генералъ-мајоры. Прежде бывшее наказапіе солдать и всьхъ военныхъ батожьемъ, кошками и кнугомъ отмѣнено. и велено наказывать налками и фухтелемъ, и для экзериированія войска вельно было собраться къ Петербургу иятнациати тысячамъ войска и стать лагеремъ. А для лучшаго во всъхъ военныхъ распоряженіяхъ успъха, составлена особая военная коммисія, въ которой членами сдъланы: принцъ Жоржъ, киязь Трубецкой, Вильбор, Глабовъ. Мельгуновъ и генералъ-адъютантъ баронъ Унгериъ, а предсъдательствоваль въ оной самъ государь своею особою.

Далье, прежняя лейбъ-компанія была распущена, поелику содержаніс оной еже-годно до двухъ милліоновъ рублей государству стопло; напротивъ того, прежній его голштинскій конный полкъ получилъ

вет преплущества конной гвардін, и принцу Жорж у поручена была надъ нимъ команда. Въ самой Гольштиніи вельль онь учредить 7 итхотныхъ и 6 конныхъ полковь, съ особымь баталіономъ артилдеріи. Начальство же надъ кадетскимъ корпусомъ, при которомъ онь самъ до того былъ и шефомъ и директоромъ, но сдъланномъ напередъ нарочно для того особомъ и великомъ торжествъ, объдъ и экзерцированіи, поручиль онъ генеральноручику и прежде бывшему императрицы Елиса веты фавориту, Ивану Ивановичу III увалову.

Равном криое попечение началь-было имъть сей государь и о поправлении и приведении въ лучшее состояние нашего флога, и хот влъ, чтобъ аглинскіе морскіе офидеры принимали у насъ во флоті: службу, и чтобъ корабли виредь строены были не въ Петербургъ, а въ Кронштадтъ. И въ маб имбль опъ удовольствіе спустить при себъ два вповь-построенныхъ военных в семидесяти-пушечных в корабля. Миж самому случилось быть цри семъ спускъ опыхъ и видъть всю употребляемую при томъ нышную деремонію. Стеченіе народа было притомы безчисленное, и государь присутствоваль при томъ самъ, съ императрицею и со вебмъ своимъ придворнымъппатомъ и всеми иностраними министрами, и назваль одинь из в инхъ «Королемъ Фридрихомъ» а другой «Приицемь Жоржемъ». Не могу изобразить, какъ напряжено было тогда у всъхъ любонытетво, когда въ изсколько сотъ топоровъ начали вдругь подрубать подпоры, и какь пріятна была для всехъ та минута, когда корабль по склизамъ полеталь вдругь сл берел вы раку Неву, и разсъкалъ впервые жасбеть оной своими громадами. Громъ отъ пущечной пальбы, кричаніе - урал, радостныя восклицанія народа, и звукъ трубъ, литавръ и прочей музыки, раздавался тогда по всвыъ окрестностимъ и придавалъ зрълнцу сему еще болъе пышности и величія.

Относительно додаль внутренияго правленія государственнаго, то сенату предоставлень быль только денартаменть граж-

данских двль, и не велёно было ему болёе ни во что мёшаться. А для попеченія о славё государства и благоденствія подданных, слёдана конференція и членами оной принцъ Жоржь, принцъ Голштейнь-Бекскій, графъ Минихъ, князь Трубецкой, канцлеръ Воронцовъ, Вильбор, князь Волконскій, Мельгуновъ и Волковъ А чтобъ неотягощенъ быль государь просьбами, то запрещено было подавать государю лично челобитныя, а велёно просить обо всемъ въ учрежденныхъ къ тому містахъ.

Въ самой полиціи сдёланы нікоторыя переміны: уничтожены вездіт полицеймейстеры, и оставлены только въ объихъ столицахъ, и московскому веліто быть подсудимымъ пашему гепералу, яко главному полицеймейстеру.

Изданъ былъ также указъ, относящійся до поспѣшествованія коммерціи и торговль, и силою онаго дозволенъ былъ выпускъ за море хльба, солонины и живого скота, и многія другія полезныя для торговли установленія.

Далье были, по приказанію его, освобождены изъ неволи, кромь Миниха, и многіе другіе, бывшіе въ ссылкь, а наиглавньйшій Биронъ, герцогь курляндскій, съ обоими сыновьями своими. Баронъ Менгденъ съ фамиліею, баронъ Стрешневъ и графъ Лештокъ сь женою, и всьмъ возвращены прежніе ихъ чины, имънія и достоинствы.

Въ самомъ придворномъ церемоніалъ сделаны были пекоторыя переиены, н государь требоваль отъ встхъ иностранныхъ министровъ, чтобъ онп первые свои визиты дълали принцу Жоржу, поелику онь его почиталь первымь принцемь крови. Что касается до войны нашей съ пруссаками, то, по пресъчении военныхъ дъйствій, съ самаго вступленія государева на престолъ, переговоры о мирѣ начало свое воспріяли и продолжались, при содъйствіи самого государя, съ такою ревностію, что 24-е апрыля быль наконець тотъ день, въ который несчаствая сія и толь мпогой крови и убытковъ намъ стоющая война, получила действительное свое окончаніе, и въ который заключень быль между нами и пруссавами, такъ-называемый въчный мирь и самимъ государемъ подписанъ. А 30-10 числа, тогожъ мъсяца, быль онь и всему собранному ко двору генералитету и другимъ знативищимъ особамъ чрезъ великаго канцлера, графа Воронцова, объявленъ. И государь принималь отъ всехъ поздравленія съ онымъ, и даль потомъ превеликій объдъ, радулся оному, какъ бы какой великой находкъ, и при продолжении стола, при безпрестанной пальбъ изъ пушекъ, пилъ за здоровье короля прусскаго, къ крайней досадъ и огорчению всъхъ истинныхъ сыновъ отечества. Послъ сего обнародованъ былъ сей миръ и во всемъ городъ, н 10-е число мая назначено для всеобщаго мирнаго торжества.

232

Торжество сіе и посл'єдовало д'яйствительно поминутаго числа, и было въ своемъ родѣ хотя самое пышное и неликолѣпное, но для всѣхъ россіянъ не весьма пріятное.

Собраніе во дворцѣ всѣхъ знатнихъ господъ и генералитета было многочисленное, а стеченіе народа, для смотрѣнія приготовленнаго къ сему случаю огромнаго и прекраспаго фейерверка, было несмѣтное.

товленъ и съ великою посившностію отдылань быль большой заль во дворцы, въ томъ фасъ онаго, который быль окнами на Неву ръку. И государь, опорожнивъ можетъ быть но время стола излишнюю рюмку вина и въ энтузіазмѣ своемъ къ королю прусскому дошель даже до такого забытія самого себя, что публично, при всемъ великомъ мпожествъ придворныхъ и другихъ знатныхъ особъ, и при всёхъ иностранныхъ министрахъ, сталъ предъ портретомъ короля прусскаго на колъни и, воздавая оному непом врное уже почтеніе называль его своимъ государемъ: произmествіе, покрывшее всѣхъ присутствовавшихъ при томъ стыдомъ неизъяснимымъ и сделавшееся столь громкимъ, что молва о томъ на другой же день разнеслась по всему. Петербургу и произвела въ сердцахъ всёхъ россіянь и во всемь народё крайне непріятныя впечатлёнія. Совсёмь тёмь, самому мнё произшествія сего не случилось видёть, и помянутыхъ словъ, кроизведшихъ потомъ страшныя дёйствія, слишать своими ушами, а говорили только тогда всё о томъ.

Нехотвые пробыть сей день безъ объда и весь оный промучиться въ тесноте и въ прайней скукъ между множествомъ нашей братьи въ переднихъ дворцовыхъ комнатахъ, а напротинъ того, крайнее посопитство и желаніе видеть на свобо**дъ сожженіе** фейернерка и онымъ досыта налюбоваться, побудило меня употребить въ сей день небольшую и позволительную хитрость, и подъ предлогомъ недомоганія отделаться въ сей день отъ **взды за генералом**ъ и остаться дома. И такъ, пообъдавъ въ свое время и одъвшись попростве, пошоль я заблаговременно во дворцу, и выбравъ себъ наилучшее и способнъйшее для смотранія фейерверка место, сталь спокойно зажженія опаго дожидаться. И хотя быль тогда принуждень ждать того н всколько часовъ и не безъ скужи, однаво заплаченъ былъ съ лихвою за то неописаннымъ удовольствіемъ при смотрънів сего наипрекраснъйшаго зрълнща, продолжавшагося нісколько часовъ сряду и достойнаго по всемь отношеніять всяваго вниманія отъ любопытнаго REGEORSE.

Быль онь самый огромный и стоющій **многихъ тысячъ.** Главнъйшіе его фитильвие щаты воздвигнуты были на берегу Васильевского острова противъ дворца и оконъ самой оной залы, гдъ отправлялось тогда торжество. Впереди, противъ сихъ щитовъ, поделаны были другія движущіяся колоссальныя фигуры, изображающія Пруссію и Россію, которыя, будучи сдвигаемы по склизамъ и загорфвнись, сходились издалека вивств, и, схватившесь надъ жертвенникомъ руками, означали примиреніе. Не успѣло сего произойтить, какъ произрасло вдругь на семъ мъств пальновое дерево, горъвжее наипрекрасивишимъ зеленымъ и тавинь огнемъ, какого я никогда до того

не видываль. А вследь за симъ, выросли туть же и многія другія, такія же деревья и составили власно какъ амфитеатръ кругомъ сего мъста. Уже и одно сіе зрълнще было таково, что я не могъ имъ довольно налюбоваться; но сколь удовольствіе мое увеличилось, когда вслідъ за симъ вспыхнулъ и загорѣлся вдругъ большой щить и когда, по прошествіи перваго дыма, представился зрвнію моему огромный и великолфиный Янусовъ храмъ съ галлереями по объимъ сторонамъ и двумя портиками или присвиками, горящій разными и прекрасными фитильными огнями. Невидавъ никогда еще въ такомъ совершенствъ сдъланный фитильный щитъ, не могь я зрелищемъ симъ насытить тогда довольно глаяъ свонхъ. А неменьшимъ удовольствіемъ напоялось сердце мое при последующихъ потомъ и болће часа сряду прододжавшихся верховыхъ и низменныхъ огняхъ и многоразличныхъ фигуръ, составляющихся изъ оныхъ. Какое множество горѣло тутъ разнаго рода наипрекраснѣйпихъ колесъ огненныхъ и фонтановъ, и другихъ тому подобныхъ штукъ! Какое множество выпущено было верховыхъ ракетъ и лустъ-кугелей! Какое множество бураковъ съ швермерами и звъздами, и какое мпожество разныхъ водяныхъ фигуръ, горфенихъна Неиф передъ дворцомъ самымъ, и производичшихъ разные звуки н шумы. Зръдищи сін были такъ разнообразны и хороши, что я истинно едва успѣвалъ слѣдовать очами своими встми сими и на большую часть новыми и невидапными для меня предметами, и удовольствіе мое было превеликое.

Наконецъ не менѣе увеселяли меня и другіе щиты, построенные на большихъ ладьяхъ, приводимые но водѣ и устанавливаемые противъ дворца на мѣсто сгорѣвнихъ. Одинъ изъ нихъ былъ прорѣзной и составленный изъ искръ несмѣтнаго множества швермеровъ и колесъ, горѣвнихъ позади его, а другой, изътакъ-называемыхъ свѣчекъ и бѣлаго огня, и оба сдѣланные очень хорошо и горѣвшіе весьма удачно.

Словомъ, фейерверкъ сейбылъ огромный и такой, какіе бываютъ рѣдки, и стеченіе смотрѣвшаго народа было чрезвычайно великое. Всѣберега рѣки Невы и всѣближнія мѣста были унизаны людьми, а не осталась и самая рѣка праздною, но усѣяна была множествомъ суденышковъ, наполненныхъ зрителями. По счастію, погода случилась тогда самая тихая и наппріятнѣйшая вешняя, только жальбыло, что вечеръ тогда случился свѣтловатъ и не такъбыло темно, какъ для фейерверка было надобно. Впрочемъ, зрѣлище сіе продолжалось нарочито долго, и мы не прежде разошлись, какъ уже около полуночи.

Симъ образомъ кончилось мирное торжество въ тотъ первий день. Но государю угодно было, чтобъ оно ифкоторымъ образомъ продолжалось и въ последующій день. Но какъ въ оный выставлены были только для подлаго парода быки п вино, то о семъ, какъ незаслуживающемъ дальнаго вниманія деле. я и не упоминаю; а вспомнивъ, что письмо мое достигло обыкновенныхъ своихъ пределовъ, решился на семъ месте остановиться и предоставить дальнейшее повествованіе письму будущему, сказавъ вамъ, что я есмъ и прочее.

#### Письмо 97-е.

Любезный пріятель! Какъ государь ни старался сдълать мирное свое торжество для всъхъ поддапныхъ своихъ прінтивншимъ, и самою нышностію онаго ослепить народъ подлый, однако сдъланное имъ, чрезъ помяпутую, крайне неосторожную поступку и ни съ чѣмъ песообразное уничижение себя передъ портретомъ короли прусскаго, пепріятное и глубокое внечатлівніе осталось въ сердцахъ подданныхъ его неизгладимымъ, и пе только не уменьшило, но безконечно еще увеличило всеобщее на него негодование. Всв., до которыхъ -оп немо, схусо смот о сеньохох омакот ступкою сею крайне недовольны, а какъ присовокупилось къ тому и то, что тогда всему пароду сдълалось уже извъстно, что помирились мы съпруссаками ни на

чемъ, и онъ при заключенія мира сего пе удержаль себъ ни мальйшей частички изъ завоеванныхъ земель, а положено было не только Померанію, но и все королевство Прусское отдать обратно. котораго встыть россіянамъ было крайпе жаль и о котороил нфкоторымъ извъстно было, что король, находясь посладней своей крайней нужда, мъренъ быль уже и самъ уступить его намъ на въки, еслибъ могъ только купить чрезъ то одно себъ-миръ. А тогда не только получиль его, такъ сказать, безданно безпошлинно, но сверхъ того и ту, совствъ неожидаемую имъ и неописанно полезную для его выгоду, что государь нашъ изъ единой любви и непомърнаго къ нему почтенія, отставъ отъ всъхъ прежнихъ союзниковъ нашихъ, съ которыми вибств толико леть проливали мы кровь свою, за которыхъ потеряли толь многія тысячи нанлучшихъ своихъ вонновъ, и пожертвовали толь многими милліонами нашихъ денегь и нетощили темъ даже все государство наше, и не только отсталь, но расположился еще и помогать противъ ихъ королю прусскому всеми своими силами и возможностьми, и что для учиненія тому начала, велѣлъ уже бывшему при цесар-Черныповскому СКОЙ армін ворнусу примкнуть къ прусской армін, и выфсть съ пруссаками воевать противъ прежсоюзниковъ цесарцевъ. нашихъ А разсъявшаяся о томъ въ народъ новсемъстная молва прибавляла еще, что будто бы государь помянутый наши. въ двадцати тысячахъ человъкъ состоящій, Чернышовскій корпусь даже пода рилъ совстви и навсегда королю прусскому; а совсъмъ тъмъ, о возвращени прочей армін въ Россію никто еще не говориль ни слова, а папротивь того начинала разс'вваться молва, что государь, встмъ темъ еще не удовольствуясь, затъвалъ еще за Голштинію свою какуюто повую войну противъ датцкаго королевства, и что готовился уже флотъ нашъ къ отплытію въ море, а армін нашей : и ждохои ва аткпо атити осыб опасва

пробираться чрезъ Померанію нъ Мевленбургъ, и что нъкоторая оной часть. подъ предводительствомъ графа Румяндова, туда уже выступила; и что у государя не то было на умћ, чтобъ чрезъ помянутое примирение съ королемъ прусгосударству своему доставить мирь, тишину, спокойствіе и отдохновеніе, во онъ возпамфрился, чрезъ предприниманіе безъ всякой нужды новой, отдаленной и совствы безполезной тая насъ войны, повергнуть все государство свое вновь въ бездну многоразличныхъ золь и отягощеній, и войны сей такъ жаждаль, что вознамфривался даже самъ въ походъ съ арміею своею отправиться, и самолично командуя оною, и королю прусскому помогать и съ новыми непріятелями драться. То все сіе не только огорчало и смущало умы всах в россіянъ, но и сердца ихъ раздражало противъ его до безконечности и такъ. что никто не могь взирать на него съ спокойнымъ духомъ и не чувствуя въ душћ и сердцъ своемъ досады и крайняго негодованія и неудовольствія на него.

А все сіе и произвело то послѣдствіс. что неусиѣло помянутое мирное торжество окончиться, какъ бывшій до того, но все еще сносный и сокровенный народний ропотъ увеличился тогда вдругъ сворыми шагами, и дошелъ до того, что сдѣлался почти совершенно явнымъ и публичнымъ. Всѣ не шептали уже, а говорили о томъ въявь и ничего не опасаясь, и выводили изъ всего вышеписаннаго такія слѣдствія, которыя всякаго устрашить и въ крайнее сумиѣніе о благоденствіи всего государства повергать въ состояніи были.

Теперь посудите, каковожь было тогда намь, находившимся при полицейскомь генераль и о увеличивающемся съ каждымь днемь помянутомъ всенародномь ропоть, огорчении и пеудовольствін, получающимъ ежедневныя увъдомленія?— Не долженствовало-ль намъ тогда навърное полагать, что таковой необикновенный ропоть произведеть страшния дъйствія и что неминуемо произойдеть какой-вибудь бунть или всенародний мятежь и возмущение? — Ахъ! любезный пріятель, мы того съ каждымъ почти часомъ и ожидали и я не могу вамъ изобразить, каково было для насъсіе критическое время, и сколь много смущались сердца наши отъ того ежедиевно.

По пикто, я думаю, такъ много вефиъ тъмъ не смущался, какъ я. Извъстное уже вамъ тогдашнее расположение моего духа и мыслей дълало меня ко всему тому еще чувствительнфинимъ. И воображаль себь всь могущія при такомъ случать быть опасности и бъдствія. тужилъ тысячу разъ, что находился тогда при такой должности и жилъ при такомъ генералъ, который, въ случав мятежа и возмущенія, всего легче могъ и самь погибиуть и насъ съ собою погубить: желаль быть тогда за тысячу версть отъ него въ отдаленін; помышляль уже и-ьсколько разъ о томъ, чтобъ, воспользуясь дарованною всему дворянству вольностію, проситься въ отставку и требовать себъ абшида: но и досадовалъ вкупъ и досадоваль невъдомо какъ, что тогда собственно учинить того было не можно н что необходимо долженствовало дожидаться напередь мфсица сентября, съ котораго дозволено только было проситься въ отставку. Сіе обстоятельство паче всего меня огорчало, и я истипно не знаю, что-бъ со мною было и до чего-бъ я дошелъ, еслибъ при вефхъ сихъ крайне-смутныхъ обстоятельствахъ подкръпляло меня мое твердое упованіе на моего Бога, и сдъланное единожды навсегда препоручение себя въ его святую волю, не ободряло весь мой духъ и пе успоконвало сердце. Я надъялся, что святой его и некущійся о благъ моемъ Промысль вфрно не оставить меня и при семъ случав и произведеть то, что за -гиди вным вед ээшйа неэдон и ээшрүц наетъ. И, ахъ! я не постыдился и въ сей разъ въ семъ упованін моемъ на моего Творца и Бога!

жизматью эн онасэтнатьй дри чен и произветь то, чего я всего меньше

могъ тогда ожидать и думать! - Словомъ, святой воль его угодно было расположить тогда такъ обстоятельствы, что я вдругь и противъ всякаго чаянія и ожи- : данія, сперва власно какъ нъкоею невидимою силою, оторвань быль отъ моего генерала, наводившаго собою на насъ толь великое опасеніе, а вскоръ потомъ ни думано, ни гадано. получиль то, чего только жаждала вся душа моя и вождельто сердце. И какъ произшествие сіе принадлежить къ достопамяти в йшимъ въ ви энкіса зомилья остини и ингиж йзом весь остатокъ оной, то и опишу я оное вамъ въ подробности.

Случилось это въ одинъ день и, что удивительнъе, въ самый такой, въ который мы, по дошедшимъ до насъ чрезъ полицейскихъ служителей новымъ слухамъ о увеличившемся ропотъ и неудовольствін пародномъ, въ особливости были растревожены, и о томъ. собравшись предъ самымъ объдомъ въ кучку, между собою судачили, воздыхали и говорили, какъ вдругъ безъ памяти прискакалъ къ генералу нашему одинъ изъ государевыхъ ординарцевъ, и, пробъжавъ мимо насъ къ генералу въ кабинетъ, ему сказаль, чтобь онь въ ту же минуту тхаль къ государю, и что государь на него въ гиъвъ. Не могу изобразить, какъ насъ встхъ необывновенное сіе явленіе поравило и удивило. Чтожъ касается до генерала, который только что взътка въ тогда на дворъ, возвратившись изъ обыкновенныхъ своихъ всякій день путешествіевъ, и расположившись въ сей день объдать дома, хотъль-было только свидывать съ себя каналерію и раздъваться; то онъ, побледневъ и помертиевъ отъ сей неожидаемой въсти, только что кричаль: «Карету! Своръй карету!» и бъжаль въ нее садиться опять, и какъ оная быаткпо стима ээ и внежкопто опять подвезли, то, подхватя съ собою товарища моего, князя Урусова и полицейскаго ординарца, которые одни въ тотъ день съ нимъ тадили, полеття отъ насъ какъ молнія туда, гдъ государь тогда находился, и съ такою поспъшностію, что і дальней тее. «А воть съ темь, государи

едва успълъ намъ свазать, чтобъ ми погодили объдать, покуда онъ либо самъ прифдеть, либо пришлеть карету обратио.

Оставшись послѣ его, не знали ми, что думать и гадать о семъ произмествін, и прежнее наше судляенье сувлядось еще больше и важиве. «Уже не проиим втидовол ¿олвангуоро одел ни огтое между собою: ужъ не сдълалось ли гдъ мятежа и возмущенія какого? Нынь того и смотри и гляди!-

О государт встит намъ извъстно было, что онъ въ то утро по вкалъ за городъ смотрѣть пришедтій только н**аканунѣ того дня** къ Петербургу прежній свой и любиный кирасирскій полкъ. «Уже не произошло ли тамъ чего-нибудь не дарового? продолжали мы говорить: или не увидель ли овъ чего во время тзды своей туда?... И, ахъ-ти!.... бъда будетъ тогда генералу нашему!... На перваго онъ оборвется на него, и первому скажеть, для чего онь, будучи полицеймейстеромъ. не глядить, не смотритъ...» Далъе думали и говорили мы: «Ужъ пе узналъ ли какимъ-нибудъ образомъ государь, что генералъ нашъ тайкомъ и часто тадить въ государынт и просиживаетъ у пей по нъскольку часовъ сряду и не за то ли онъ на него разгиѣвался?..>

Симъ и подобнымъ сему образомъ догадывались и говорили мы между собою, дожидаясь возвращенія генеральскаго, и сгарали крайнимъ любопытствомъ, желая узнать истинную причину, которая, однако, при всвхъ нашихъ думаньяхъ и догадкахъ, никому изъ насъ и на мысль не приходила. А потому и судите, сколь великому надлежало быть нашему изумленію, и сколь сильно поражены были мы всв, когда, вмъсто генерала, прискакать къ намъ одинъ товарищъ мой, князь Урусовъ и, вбъжавъ къ намъ въ залъ, его съ любопытствомъ встрфчающимъ, учинилъ намъ пренизвій поклонь, и свазаль: «Ну, братцы! поздравляю васъ всъхъ!»-Съ чъмъ такимъ? подхватили мы, и воспылали еще множайшимъ любопытствомъ

нродолжаль онъ: что всякій изъ **изволь-ка** готовиться въ путь!>---. это? спросили мы въ нъсколько ють и перетревожившись уже отъ то слова сего. - «Куда! подхватилъ ни меньше, ни больше, какъ въ за**гиную** армію!» — Что ты говоришь! сили мы, крайне смутившись. Неугенерала посылають въ армію? ое тебь генераль? отвъчаль онъ: геть, какъ генераль, остается тамъ же, быль. и потхаль теперь съ госуиъ объдать, а изволь-ка вст мы за **иду!>--Какъ** это? подхватили мы еще ше изумившись. Намъ то, зачемъ же мъ въ армію?--«Какъ зачвиъ? скаонъ. Затемъ, чтобъ служить, иттить іею въ походъ, и воевать противъ іятеля. Словомъ, было-бъ вамъ всёмъ, цари мон, извъстно и въдомо, что тже теперь не находимся въ штатъ нерала; а всъхъ насъ у него отняли, тено отправить насъ въ армію и рас-EJHTL OI HOJEAN'S OHRTL».

ова сін поразили насъ всехъ, какъ овымъ ударомъ. Мы опфпенфли даже в въ состояніи были долго выговони единаго слова. Но вдругъ по-. приударились въ разные голоса, шивать и говорить. Пной, не въря у тому, говорилъ, что онъ шутитъ; ой считаль это нустяками; третій тился и говорилъ: Господи помилуй! зото можно! Но тѣ, которые не наже въ томъ шутки, приступали къ ю и просили его, чтобъ онъ не тоихъ больше и сказаль имъ: поллинно се то правда? и буде опъ не шутитъ, акить же образомъ и какъ это такъ алось, и отъ кого произопила такая EMARCHOCTE?

тогда, князь, побожившись, что онъ шало не шутить, и что то не только ая правда, но онъ слышаль и знаеть, кого и произошло все сie.

товомъ—продолжалт онъ, обратясь къ щему съ нами рядомъ нашему оберътермистру .Тангу—говорить причитому никто иной, какъ вы, и по мивашей вышла на насъ всёхъ теперь

такая невзгода и бъза!»-Отъ меня? съ удивленіемъ спросиль Лангъ. - «Точно такъ, и отъ васъ однихъ все это загорълось; а вотъ я вамъ и разскажу все дъло. Вы въдь были прежде сего въ кираспрскомъ государевомъ полку, и изъ онаго къ намъ взяты?» - Былъ! сказалъ на сіе Лангъ, --- ну, такъ-что-жъ? --- «А вотъ что, отвъчаль князь. Какъ государю всъ офицеры сего полку, а въ томъ числѣ и вы были коротко извѣстим, то сегодня, прифхавши смотрфть свой подкъ. не находить онъ васъ и спрашиваеть, гдъ-бъ вы были, и для чего васъ нътъ во фрунтъ. Ему отвъчаютъ, что васъ давно уже нътъ въ полку, и что вы взяты генераломъ нашимъ въ нему въ оберъквартермистры. Государь не успъль сего. услышать, какъ и вспылиль и прогиввался ужаснымъ образомъ на нашего генерала.

--- Какъ, это смълъ, кричалъ онъ въ гиввъ. - взять его Корфъ изъ полку моего, какъ могъ отважиться сдълать то и оторвать отъ нолку лучшаго офицера и безъ моей воли и приказанія? Да на что ему оберъ-ввартермистръ? Арміею ли онъ вомандуеть? въ походъ что ли онъ? Ба! ба! ба! да на что ему и штатъ-то весь?..» Никто не посмълъ сказать на сіе государю ни одного слова, а онъ, часъ отъ часу боле гневаясь, велель въ тотъ же мпгъ скакать ординарцу за генераломъ нашимъ, а самъ тогчасъ между темъ далъ имянное повельніе, чтобь у всьхъ генераловъ, кои не командуютъ дъйствительно войсками и не въ арміи, штатамъ впредь не быть и у всѣхъ таковыхъ чтобъ оные отнять, и отослань въ армію, распредълить по полкамъ. Вотъ, государи мон! продолжалъ князь какъ началось, произошло и кончилось это дело. Генералъ нашъ, прискававъ, хотя и оправдался предъ государемъ твиъ, что по прежнимъ распорядкамъ имтъть онъ право требовать, кого хотълъ; но сдъланнаго перемћинть не только уже не могь, но не посмъль и заикнуться о томъ, а доволенъ былъ, что государевъ гнѣвъ на него поутихъ, и что получилъ онъ приказаніе тхать съ нимъ объдать къ принцу

Жоржу, а съ симъ извъстіемъ и прислаль опъ меня къ вамъ, государи мон!...»

Теперь пе могу я никакт изобразить, съ какимъ любопытствомъ мы все сіе слушали, и въ каковыхъ разныхъ душевныхъ движеніяхъ были мы вст при окончаніи сей повъсти, и при услышаніи о сей ужасной и всего меньше ожидаемой съ нами перемѣнѣ. Мы задумались, повъсили вст головы и не знали, что думать и говорить. Никому изъ насъ не хотълось ѣхать въ армію, и къ тому-жъ еще и заграничную, а особливо при тогдашнихъ обстоятельствахъ, когда извъстно намъ уже было, что начиналась новая война противъ датчанъ.

Но никому не было извъстіе сіе гакъ поразительно, какъ мпъ, едва только изъ-за границы прифхавшему и въ отечество свое возвратившемуся. - «Ахъ, батюшки мои!.... говориль я, ну-ка, велять распредълить еще по самымъ тфмъ полкамъ, гдъ кто до сего опредъленія сюда быль?.... Что тогда со мною будетъ? Полкъ-то нашъ въ Черпышовскомъ корпусъ. и находится теперь при прусской армін! и ну-ка то правда, что говорятъ. будто онъ вовсе отданъ и подаренъ королю прусскому? Погибъ я тогда совстмъ, и не видать уже мить будеть отечества своего на въки. О. Боже Всемогущій, что тогда со мною будеть?»

Спиъ и подобнымъ сему образомъ говориль я тогда и вслухъ и самъ съ собою. Сердце замирало во мић при единомъ воображенін сей обратной взды въ армію, и мысли о семъ такъ смутили и растревожили весь духъ мой, что я, сфвии за столь, во весь объдъ не съ состояніи быль проглотить единаго куска хлфба. А не въ меньшемъ безпокойствін и душевномъ смущенін находились и всѣ прочіе мои сотоварищи. Всемъ имъ до крайности непріятна была сія персмѣна, и какъ всякому самому до себя тогда было, то никто и не помышляль о томъ, чтобъ утъщать другихъ въ сей нечаннюй горести нечали. Одинъ только Лангъ не горевалъ о томъ, ибо надъялся, что опъ останется

въ Петербургъ, и что его опредълять по прежнему въ полкъ, изъ котораго онъ только - что прибылъ къ намъ предъ недавнимъ временемъ. Всѣ мы завидовали ему въ томъ, и въ сердцахъ своихъ немилосердо его ругали и бранили за то, что онъ былъ всему тому, хотя правду сказатъ, невинною съ своей стороны причиною.

«Догадало и геперала, — говорили мы тихонько между собою: набирать себь еще оберъ - квартермистровъ, оберъ - аудиторовъ! Ну, на что. сударь, въ самомъ дълъ они ему? Мы хотя службу служили, и всякій день были не безъ дѣла. а они-то... На боку только лежали п за ними только и всего дела было, чтобъ приходить сюда объдать, и опять иттить. на квартиры и заниматься, чтыт коттив. Совећиъ тћиъ, что мы ни говорили и какъ о томъ ни судачили и ни разсуждали, но какъ дело было сделано, и генералу приказапо уже было насъ немедленно представить въ военную коллегію, то и не выходило у насъ сіе ни на минуту изъ ума и изъ памяти, и подало поводъ къ тому, что мы, вставши изъ-за стола, сдълали между собою общій совътъ и стали думать и гадать о томъ, какъ намъ въ семъ случать быть и что при сихъ обстоятельствахъ делать? И пъть ли еще возможности какой къ тому. чтобъ намъ отбыть отъ распредъленія по полкамъ и отправленія насъ въ заграничную армію. «Уже не можеть ли,—говорили ифкоторые изъ насъ-пособить намъ въ семъ случат генералъ нашъ? Хоть бы жъ эту милость сделаль онъ намъ за всь напи труды и безпокойную службу при немъ!»

—«Гдѣ генералу это сдѣлать, говорили напротивъ того другіе: и можно ли ему чѣмъ помочь, коїда дано о томъ имянное повелѣніе! Онъ не посмѣетъ и замикнуться теперь о томъ, а особливо по обстоятельству, что и дѣло-то все пронзошло отъ него. Теперь всѣ наши братья его ругать и бранить за сіе будутъ!»

Что касается до меня, то мнъ тодкнудся тогда указъ о вольности дворянству въ

у, и я, прицвиясь мыслями къ тому, наъ только, что ничего бы такъ не гъ, какъ получить абпидъ и уйтить ставку, а не знаю только, какъ бы южно было сдвлать; но какъ такокеланіе изъ вськъ насъ имъль тольодинь, а всемь прочимь не хотееще выбыть совстять изъ службы, а ъ н некуда было иттить въ отставку, и не только не совътовали и миъ говорили еще, что едвали и ю будеть мит сіе сдтлать; и ттмъ кінкарто од итроп кням памі.

цьлый часъ проговорили и просуи мы о семъ на тогданиемъ общемъ гв. и наконецъ, съ общаго согласія, вили, чтобъ на утріе поранъе всъмъ собраться и, при предводительствъ го генеральсъ-адъютанта Балабина. тать предъ генерала съ униженнъйнашею о томъ просьбою. -- «Попытка тка, говориль господинь Балабинь, рось не бъда!.. отвъдаемъ, попро-.. Возьмется что-нибудь для насъ ьть — хорошо, а не возмется, такъ поклонъ ему, и стапемъ искать уже **Ж како**й дороги!...»

сямъ разопілись мы тогда, и я, при-. на квартиру свою, всю почти почь мъ тогда продумалъ, и попросилъ ъвнъ Творца моего п Бога, о вспони мпъ въ семъ случат и о томъ. ь Опъ самъ наставилъ и надоумилъ , что мит дтлать и самь бы мит въ руководствоваль и помогаль. На : собрадись мы по сдъланному услозсь въ кучку ранехопько къ геневъ домъ, и, дождавшись какъ онь гъ, пошли къ нему нъ кабинетъ. нераль встратиль насъ изъявленіискренняго своего сожальнія о продиемъ и о томъ, что противъ хотфия опринужденъ теперь лишиться насъ. ъявляль намъ, какъ онъ нами былъ тенъ, и какъ бы не хотълъ никогда гаться съ нами....

и вланялись ему и благодарили за шее его объ насъ мизніе, и увъряли е и съ своей стороны, что мы такъ бы всегда служить при немт, хотя въ самомъ дълъ совсъмъ не то, а другое на сердцъ и на умъ у пасъ тогда было. и мы съ сей стороны и ради еще были. что отъ него отдълались благополучно; но какъ скоро первый сей церемоніаль кончился, то, смигнувшись, пачали мы всф говорить, и кланяясь, просить его о вепоможенін намъ въ паніей нуждъ, и о исходатайствованіи того, чтобъ насъ не посылали въ армію, а распредълили-бътутъ где-нибудь по местамъ разнымъ. Генераль не усивль сего услышать, какъ вдругъ перемънилъ тонъ, и сталъ памъ клясться и божиться, что хотя бы онъ и душевно желаль нособить намъ въ семъ случат, по не паходить себя ни мало къ тому въ состояніи, и чтобъ мы пожаловали его въ семъ случат - извинили! Словомъ, онъ отказалъ намъ въ нашей просыбъ совершенно, и чтобъ прервать скоръй съ нами о томъ разговоръ, то кликаль своего слугу, и велфлъ подавать себъ одъваться и посылать полицейскаго секретаря съ дълами, который обыкновенно быль уже къ тому на готовъ.

Досадно и крайне чувствительно вставь намъ было слышать такой скорый, холодный и совершенный отказь отъ генерала, и видъть явное нехотъніе оказать намъ въ семъ случат, хотя-бъ малое какое со стороны своей вспоможение, напримъръ. хотя бы объщаль попросить объ насъ кого-инбудь изъ своихъ пріятелей и знакомыхъ, что бы ему всего легче можно было и сдълать, а не только объщать. И какъ мы увидъли, что онъ насъ тъмъ власно какъ вонъ выгоняль, то, поклонившись ему, выным вонъ, журча всякій себѣ подъ носъ, и ругая его въ мысляхъ за то немилосердымъ образомъ.

Мы, смодинищись, прошли ист чрезъ залъ, въ угольную и на другомъ краю дома находящуюся комнату, чтобъ и поговорить свободиве между собою и опять посовътовать, что делать. Тамъ изливали мы на языки наши всъ тогдашнія чувствованія сердець нашихъ: бранили и ругали генерала за его къ намъ нестію его довольны были, что хотълп і благодарность, за неуваженіе всъхъ оказанныхъ ему безчисленныхъ и почти рабскихъ услугъ и за нехотъніе помочь намъ ни на волосъ, при тогдашнихъ тъсныхъ нашихъ обстоятельствахъ, въ которыя ввергнуты мы были по его же милости и безразсудку. Но какъ всъ таковыя брани не въ состояніи были намъ принесть ни малъйшей пользы, то, наговорявшись досыта, приступили мы опять къ совъщаніямъ о томъ, что дълать.

— «Hy, братцы!... сказаль намъ опять : нашъ бывшій генеральсъ-адъютанть Балабинъ. Когда его высокопревосходительство изволиль намъ такъ милостиво на отръзъ отказать, такъ не остается теперь другого. какъ всякому искать самому уже себъ другую и лучшую дорогу. Нътъ ли, государи мои, у всякаго изъ васъ какихъ-нибудь другихъ милостивцевъ в знакомцевъ, которые бы могли за васъ въ военной коллегіи замолвить слово? Ступайте-ка, господа, теперь по домамъ своимъ и поищите-ка ихъ. Здесь у генерала дълать вамъ уже болье нечего. Ломоть уже отръзанъ и не пристанетъ, и такъ надобно поспъшить и постараться о томъ, покуда еще не написано представденіе объ насъ. и какъ писать оное пикому иному, какъ мит будетъ надобно, то я постараюсь уже между тёмъ сколько можно онымъ помфикать. Ступайте-ка, ступайте и нечего медлить. господа! надобно ковать жельзо, покуда горячо. Ищите себъ милостивцевъ и покровителей и приходите-ка завтра опять и гораздо поранће ко мив».

Вст одобрили его мысли и предложеніе, и давъ требованное объщаніе, пошли кто куда зналъ. А какъ и мит делать болте уже туть нечего было, то пошелъ и я, но самъ истинно пезная куда? Ибо, какъ у меня изъ встать знакочаго и такого, къ которому бы я могъ въ сей нуждт прибегнуть, то не зналъ я, куда иттить и къ кому преклонить мит бедную свою голову тогда. Инкогда еще не былъ я такъ сильно печалію огорченъ, какъ въ сін крайне критическія минуты. Я пошелъ повъся голову изъ дома генеральскаго.

и, идучи мимо окна. подъ которымъ онъ тогда сидълъ и чесался, взглянувъ на него. самъ въ себъ подумалъ и, качавъ головою, говорилъ: «То-то только я отъ тебя. государь мой. и нажилъ! Затъмъ-то только ты меня сюда выписалъ, и тъмъ-то только возблагодарилъ за всъ мом труды и услуги? Ну. Богъ съ тобою!» продолжалъ я и. сказавъ сіе, махнулъ рукою и пошелъ, не озираючись. далъе!

По какъ письмо мое достигло до своихъ предъловъ, то дозвольте миѣ, любезный пріятель, на семъ мѣстѣ остановиться, и предостаня дальнѣйшее повѣствованіе письму будущему, сіе окончить увѣреніемъ, что я есмь и прочая.

### Письмо 98-е.

Любезный пріятель! Въ сегодняшнемъ письмъ разскажу я вамъ о новомъ опытъ милосердія божескаго во миъ и оновой черть двиствій благодьтельствующаго и пекущагося обо мит святого его Промысла, и самымъ тъмъ докажу ту истину великую, что Всемогущій никогда такъ охотно слабымъ своимъ и немощнымъ тварямъ, возлагающимъ на него всю свою падежду и упонаніе, въ нуждахъ ихъ не помогаетъ, какъ тогда, когда не остается уже имъ никакой помощи и надежды на другихъ смертныхъ, толико же слабыхъ и немощныхъ, какъ опи и сами, и что онъ находить, власно какъ особливое удовольствіе въ томъ.

Самое сіе случилось тогда опять дійствительно со мною, и я иміль удовольствіе видіть въ собственномъ примірів своемъ и въ сей разъ подтвержденіе справедливости той простой пословицы нашей, что «когда Богъ пристанетъ, такъ и пастыря приставить».

Не успѣль я помянутымъ образомъ, выпедъ изъ дома генеральскаго въ крайнемъ недоумѣпін, задумчивости и огорченін, нѣсколько сотъ шаговъ отойтить, идучи самъ почти не зная куда и зачѣмъ, какъ вдругъ и власно, какъ бы кто мнѣ въ уши шепнулъ, пришла мнѣ на мысль та Куносова любимая и наизусть мною дорогою выученная нѣмец-

ная духовная ода, о которой я вамъ : однажды уже упоминаль, и которая начивалась следующими словами:

> Es ist ein Gott, der sorgt für mich, Und ich, ich lebe kümmerlich, Und will mich selbst versorgen...

в отг ленидодо внем слаг сто я выесно какъ оживотворился, и въ умъ своемъ, какъ изъ сна воспрянувъ, сказаль: «Фу! какая бъда? что я за правду такъ горюю и отчаяваюсь? Нетъ у меня милостивцевъ и покровителей на земль, тывь есть на небесахъ и сильные всыхъ оныхъ! Есть такой, Который всего скорве все савлать можетъ, и на Котораго мив всего болве надвяться можно». Слова сін влили, какъ некакій живительный бальзамъ въ уязвленную горестью мою душу. Вся она въ единый мигъ успокои-**18СЬ ТОГДА, СЕРДЦЕ-Ж**Ъ ВОСТРЕПЕТАЛО КАКЪ отъ радости какой, и разлило по всей врова моей нъкое пріятное ощущаніе.

«Великій Боже! возониль я тогда, вообразивь себь какъ можно живъе его
блазкое присутствіе къ себь и устремя
всь душевния помышленія и всь чувствованія моего сердца къ Нему: вотъ слу«чай, при какихъ Ты отмънно любишь
«номогать! Помоги Ты мнъ въ нуждъ
«моей, да воспрославлю имя твое. Никого
«нътъ у меня, кромъ Тебя, къ кому-бъ
«могъ я прибъжище взять. Наставь и
«научи Ты меня самъ и покажи слъдъ,
«куда штить и что мнъ дълать?»

Мисле сін такъ меня тогда разстрогали, то какъ въ самуюту минуту случилось мн в пороквяться съ одною церковью, стоявнею подлъ пути моего, и я увидълъ входящихъ въ нее людей, то вдругъ прозоотло желаніе во мн вайтить въ оную и помолиться. «Пойду! сказалъ я самъ себъ, и повергну себя ви то сам себъ, и повергну себя ви отца, и возвергши всю печаль на моего Господа, препоручу вновь себя въ святую волю его». И что-жъ произошло и вышло изъсего?

**Не усићиъ я войтить** въ церковь сію, **ЕЛЕЪ ВДРУГЪ поражаетъ м**еня видъ вну**тренности оной.** 

Я узнаю оную и вспоминаю, что нъкогда бываль въ ней, и бываль много разъ, словомъ, что она была самая та, въ которую хаживаль я такъ часто по приказанію господина Яковлева, когда, въ прежиюю мою бытность въ Петербургъ, просиль я о произведении себя въ офицеры, и какъ самая она привела мив на память и сего тогдашняго моего милостивца и благодътеля, то, поразившись вдругь напоминаніемь симь, сказаль я въ мысляхъ самъ въ себъ: «Да вотъ у меня есть знакомець и милостинець въ Петербургъ. Я и позабыль совстви про него! Но ахти! продолжаль я: гдь-то онь нынь? Чъмъ-то и при какой должности?... Не случилось мит какъ-то ни самого его видъть, ни разговориться ни съ къмъ про него? Куда-то двлись они по смерти генерала ихъ, графа Шувалова, при которомъ онъ играль тогда таку великую ролю? Въ Петербургъ-ль-то онъ еще, или куда выбыль? инт и не ума было объ этомъ распросить и распроведать; а вотъ при теперешнемъ случаћ, онъ, можетъ быть, мав бы и пригодился? Что я не распровъдаю о томъ? право! распровъдать бы... но гдв и какъ! Постой! восвликнуль я, продолжая о семь мыслить п чась оть часу прилаплянсь болье вы этой мысли: всего лучше распровъдать о томь въ дом'в томъ, гдв онъ тогда жиль и который быль недалеко отсюда, и мет довольно быль знакомъ и примътенъ».

— «Ужъ не пойтить ли мав теперь же туда? Время, благо, праздное и свободное! на квартиръ чтожъ я буду дълать!... Ей-ей! сбъгаю-ка я туда! Почему знать, можеть быть и (не) по слепому случаю защель я сюда въ церковь!... Можеть быть и сама судьба заведа меня сюда, чтобъ напомнить мит о семъ человъкъ, и кто знаетъ! можетъ быть онъ и нынѣ въ состоянін будеть мив помочь такь, какь помогь при тогдашнемъ случаъ? и акъ! когда бы могдо это такъ случиться, и онъ помогъ бы мнъ! Пойду! Ей-ей, пойду, и буде онъ тутъ, то адресуюсь прямо къ нему! Не великая бъда, если и ие удастся. Говорится же въ пословиць: «попытка не

со мною случилось и разсказаль о всъхъ словахъ г. Яковлева. Онъ дивился не менъе моего нечаянности сего случая, и радъ быль невъдомо какъ, что я такъ скоро симъ деломъ спроворилъ. «Ну! спасибо! право спасибо, Андрей Тимоееевичъ! говорилъ онъ. При тебъ, можетъ быть, и намъ всемъ хорошо будеть. И на что намъ всемъ лучше сего ходатая и попечителя, и искомъ бы искать, пе найтить намъ лучшаго. Я самъ знаю, что онъ ворочаетъ почти одипъ всеми делами въ военной коллегіи. А что васается до геперала нашего, продолжаль онъ, такъ уговорить его написать то беру уже я на себя. Я на гордо ему наступлю, если вздумаеть онь и вь томъ уже намъ отказать! Онъ и не хотя у меня напишеть. Соберитесь-ка завтра поранъе сида, и положитесь въ томъ на меня».

Пришедъ на квартиру, препроводилъ я весь остатокъ того дня уже повеселве прежняго, а люди мои почти вспрыгались отъ радости, когда я имъ сказалъ, что Богъ подаетъ памъ надежду быть скородома и получить отставку. А и въ ночь, последующую за симъ, спалъ я уже послокойнее, нежели въ прошедшую; ибо голова моя набита была мыслями не объ арміи и не о войне, а уже воображеніями пріятной сельской жизни.

На утріе, какъ пришель я въ домъ генеральскій, то нашель всехь монхь бывшихъ сотоварищей въ собраніи, и г. Балабина, ушедшаго уже къ генералу, съ написаннымъ объ насъ представленіемъ. Онъ успълъ уже до меня отобрать ото всъхъ желанія и вписать оныя противъ имянь въ списокъ; а вскоръ послъ того вышель и онь оть геперала, и завидевь насъ, сказалъ: -- «Ну! братцы! скажите спасибо!... Было хлопотъ довольно, и на силу, на силу уломаль я его, какъ добраго чорта. Не хотълъ-было никакъ подписывать написаннаю мною, и чего и чего не говориль онъ! И не сметь-то, и боится-то государя сдёлать объ насъ такое ! представленіе, и будетъ-то оно ни мало і не кстати; и не произведетъ-то намъ нислушаеть, и подниметь только на смъхъ я вичего-то изъ того не выйдетъ!... Словомъ, онъ отговаривался всемъ нестик; но я приступиль къ нему уже не путёмь, н говориль наконець: пускай же не вийдетъ изъ того ничего, и воллегія его не послушаеть; но, по крайней жфрф, онъ не останется намъ ничемъ долженъ, п мы будемъ уже на несчастие свое, а не на его жаловаться. И симъ-то и подобнымъ тому образомъ, на силу-на силу, преклониль его къ тому, чтобъ послать такое представленіе на Божью волю п на удачу. И теперь пойдемте, господа, онъ велълъ мнъ всъхъ васъ къ себъ представить».

Всѣ мы благодарили г. Балабина за его объ насъ старавіе и пошли за нимъ въ кабинетъ къ генералу.

- —«Ну, государи мон! сказаль онь намь при входь: хотя бы мнв и следовало, но я расположился уже представить объ вась военной коллегін такь, какъ вамь хотелось; воть оно. Возьмите его и доставьте сами въ коллегію, и дай Боть вамь получить все, желаемое вами». Ми кланялись ему и благодарили, и какъ изъ всёхъ насъ одинъ только я объявить желаніе иттить въ отставку на свое пропитаніе, а прочимъ всёмъ хотелось но большей части къ деламъ, то, при виходе нашемъ отъ него, кликнуль онъ меня назадъ и мит по-немецки сказаль:
- --- «Такъ ты домой, Болотовъ, хочешь? и на свое пропитаніе?»
- Домой, ваше высовопревосходительство!
- «Хоть бы и раненько иттить тебѣ въ отставку, продолжаль онь: но при нынѣшнихь обстоятельствахь разумнѣе всѣхъ это ты дѣлаешь. Съ Богомъ, мой другъ, съ Богомъ! и дай Богъ тебѣ получить желаемое, и чѣмъ бы скорѣй, тѣмъ лучше».

Съ сими словами отпустиль онъ меня, говориль онь! И не сметь-то, и боит- и мы въ тоть же чась все гурьбою по- ся-то государя сделать объ насъ такое или въ военную коллегію и представление, и будеть-то оно ни мало не кстати; и не произведеть-то намъ ни- намъ несколько обождать, а чрезъ пол-какой пользы, и коллегія-то его не по- наса и вышель къ намъ самъ г: Яков-

девъ и, спросивъ насъ, всфиъ моимъ товарищамъ сказаль, чтобъ они взяли терпъніе и поосождали, покуда коллегія найдеть праздныя міста, въ которыя бы можно было ихъ размфстить по ихъ желаніямъ, а между темъ отъ времени до времени справливались бы опи о томъ въ воллегін. «А что до васъ, г. Болотовъ, касается, - обратись ко мнт, продолжаль онь: — то вы извольте объ отставкъ васъ, въ силу указа о вольности дворянства, подать въ коллегію особую челобитную; да вотъ, постойте, я велю ее вамъ и паписать». Сказавъ сіе, обратился онь къ одному стоявшему тутъ вахмистру и вельдъ меня отвесть къ одному повытчику и сказать, чтобъ онъ тотчасъ написаль миз челобитную объ отставкъ и чтобъ она въ тотъ же еще день и къ полачъ поспъла.

Вет удивились такому обо мить особенному приказанію, а вахмистръ оказалъ такую ревность къ псполненію повезьннаго, что въ тотъ же мигь подхватиль меня и помчаль чрезъ набитыя народомъ комнаты въ самую крайнюю, съ такою поспъпностію, что не даль времени съ завидующими уже мић товарищами монми молвить и одного слова и сь ними проститься; и, приведя туда, отдаль меня съ рукъ на руки повытчику и пересказаль все, что ему приказано было. Повытчикъ мой, не сказавъ ни ему, ни мић на то ни одного слова, а давъ только ему знакъ рукою, чтобы онъ шель, съль себъ писать по прежнему.

Я тотчасъ догадался, что сіе значило, и, отвернувшись къ сторонѣ, выхватилъ изъ кошелька рубль и, всунувъ ему пепримѣтно его въ руку, на ухо ему шеннулъ: «Пожалуй-ка, мой другъ, потрудись и поспѣши челобитную написать и будь увѣренъ, что я буду тебѣ благодаренъ».

Пе успълъ я сего сдълать, какъ и началась у цасъ съ нимъ, противъ всякаго ожиданія, сущая комедія. Онъ вдругьтаки, приподнявшись съ мъста и обратившись ко миъ, ну предо мною кривляться и коверкаться, бить себя по брюху, косить разными и Богъ его знаетъ приложение къ «русской старинъ» 1871 г. какими странными манерами свой ротъ, и витсто всего отвтта, съ великою посифиностію и только брызгая на меня слюны изо рта, произносить сперва только: — «Из-из-из-из-изы-из-изъ, — а тамъсу-су-су-су-су-су, а потомъ: то-то-тото-то-то» и встмъ темъ въ такое удивленіе меня привель, что я остолбенъль, и не зналъ, па что подумать, и самъ только въ себъ твердилъ и говорилъ: Господи! что это такое! И какъ его по безкопечному тверженію «из-из-из-су-су-су и то-то-то», наконецъ власно, какъ прорвало, и онъ вдругъ сказалъ: «изволь, сударь, тотчасъ», то насилу могъ догадаться, что опъ былъ превеличайшій занка, и насилу удержался, чтобъ, смотря на кривлянье рожи его, самому не захохотать и предъ нимъ не одурачиться. Совствъ тъмъ, онъ былъ деловой и добрый человъвъ, и хоть долго не выговорилъ: «изволь, сударь, тотчасъ», но за то, дъйствительно, у него тотчасъ все поспѣло, такъ, что я въ тотъ же еще день усићат подать мою челобитную.

Какъ симъ отправленіемъ насъ въ военную коллегію должность паша при генералъ кончилась, то съ сего времени не сталъ я уже къ нему ходить по прежнему ежедневно, а только тогда, какъ мнъ хотълось; а чтобъ болье имъть покоя и свободы, то приказываль варить себъ иногда ъсть дома и занимался уже болфе литературными своими упражиеніями, продолжая между тъмъ переписку съ кёнигсбергскими своими друзьями, а особливо съ г. Олинымъ, Александромъ Ивановичемъ. Изъ писанныхъ въ сіе время къ нему писемъ, хранится у меня и по ныит еще одно, достопамятивишее и инсанное въ отвътъ на то, которымъ увъдомлялъ онъ меня о смерти общаго друга нашего г. Садовскаго, котораго мив очень жаль было. Я поместиль оное въ число моихъ разныхъ правоучительныхъ сочиненій, собранныхъ въ особой кинжкв.

Напротивъ того, не оставлялъ я ходить въ военную коллегію для распровъдыванія, что происходитъ ежедневно. Она была тогда на прежнемъ своемъ мѣсть, въ Большой Связи на Васильевскомъ островъ, и господинъ Яковлевъ такъ турилъ моимъ дъломъ, что на четвертый день посль того, а именно 24 мая, пазначенъ былъ для пасъ всехъ, просившихся тогда въ отставку, смотръ, и мы -и на атилохи аткъвнисоп исыб ынже присутственную комнату и показывать себя гоподамъ членамъ. Смотръ сей для нъкоторыхъ изъ озиаченныхъ къ оному былъ и неблагопріятенъ. Они выходили изъсудейской съогорченными и печальными лицами и скаанигиди ахынкад кед осыб аки отг. неваис отказано. Я трепеталь тогда духомъ, боясь, чтобы не носледовало того же и со мною, и минута, въ которую предсталъ я предъ господъ рашителей моего жребія, девото и заяжит камая ким кех вещо ни живъ, ни мертвъ, когда они меня осматривали съ головы до ногъ, и бывшій первымъ членомъ, генералъ-поручикъ Карауловъ, сталъ говорить другимъ, что мнъ въ отставку бы еще и рано, и я слишкомъ еще молодъ.

Вся кровь во мит взволновалась при услышаніи сего слова, а сердце затренетало такъ, что хотъло выскочить изъ груди моей: по, по счастію, г. Яковлевъ не долго далъ мив страдать въ семъ мучительномъ состояніи. Онъ, обратясь къ г. Караулову, сказаль: «Онъ въдь просится на свое пропитаніе, такъ для чего-жъ не отпустить намъ его»? И не дожидавшись его отвъта, а обратясь ко мить, сптинать громко произнесть то важное и толико ободрившее и обрадовавшее меня слово: «Съ Богомъ! съ Богомъ! когда на свое пропитание»! а какъ тоже повториль уже и господинь Карауловь, то я, сдълавъ имъ пренизкій поклонъ, вышель изъ судейской, самь себя почти не вспомнивъ отъ радости и удовольствія. Ибо минута сія была рѣшительная, и я могь уже считать себя съ самой оной отставлениымъ и отъ всей службы освобожденнымъ вольнымъ чедовъкомъ.

Не могу изобразить, съ какимъ удовольствіемъ шелъ я тогда на свою квар-

тиру и какъ обрадовалъ известіемъ о томъ людей своихъ. И поедику я тогда почиталь отставку свою достоверною и надъялся вскоръ получить и свой абшидъ, то начали мы съ самаго того дня собираться къ отъезду изъ Петербурга въ деревию и запасаться встиъ нужнымъ къ такому дальнему путешествію. Я тотчасъ поручилъ прінскивать мив скорае купить лошадей, нбо прежнія были распроданы, и люди мои такъ твиъ спрокорили, что достали мив на третій же день послѣ того купять прекрасную и добрую нару стрыхъ лошадей, а какъ третья у меня уже была, то въ короткое время и готовы мы были уже къ отъвзду. Совећиъ твиъ, дело мое въ военной коллегін по разнымъ обстоятельствамъ продлилось долже, нежели какъ я думалъ и ожидалъ, и даже до самаго 14-го іюня місяпа.

Во все сіе время не оставляль я всякій день ходить въ военную коллегію и горфлъ какъ на огиф, желая получить скорый свой абшидь. Пуще всего тревожило меня то, что обстоятельстны въ сіе время въ Петербургъ становились часъ отъ часу сумнительнъйшими. Ибо какъ государь, около сего времени, со всемъ своимъ дворомъ отбылъ изъ Цетербурга на литее жилище въ любезный свой Ораніенбаумъ, то, по отъезде его, народный роцоть и неудовольствіе такъ увеличились, что мы всякій день того и смотръли, что произойдеть что - нибудь важное, и я трепеталь духомъ и боялся, чтобъ таковой случай не остановиль моего дъла и не захватилъ меня еще неотставленнымъ совершенно, и чтобъ не могь еще совствиь онаго разрушить.

Наконець настало помянутое 14-е число іюня, день, наидостопамятнёйшій въ моей жизни: и я получиль свой съ толикимъ вожделеніемъ желаемый абшидъ. Въ ономъ перепменованъ я быль изъфлитель-адъютантовъ армейскимъ капитаномъ; ибо какъ я въ чинъ семъ не выслужиль еще года, то сколько ни хотелось господину Яковлеву дать мнъ при отставкъ чинъ маіорскій, но учи-

пить того никакъ было не можно; по я всего меньше гнался уже за опымъ, а желаль только того, чтобъ меня скоръе отставили и отпустили на свободу.

Такимъ образомъ кончилась въ сей день вся моя 14 лѣтъ продолжавшаяся военная служба, и я, получивъ абшидъ, сдѣлался свободнымъ и вольнымъ навсегда человѣкомъ.

Не могу изобразить, какъ пріятны были миъ дълаемыя миъ съ премъною состоянія моего поздравленія, и съ какимъ удовольствіемъ шель я тогда изъ коллегін на квартиру. Я самъ себъ почти не вървлъ, что я быль тогда уже песлужащимъ, и идучи, не слыхалъ почти ногъ подъ собою: мнъ казалось, что я иду по воздуху и на аршинъ отъ земли возвышеннымъ, и не помню, чтобъ когда-нибудь во все теченіе жизни моей быль я такъ радъ и весель, какъ въ сей достонамятный день, а особливо въ первыя минуты по получении абшида. Я бъжаль, не оглядываясь, съ Васильевскаго Острова и хваталь то и дело въ карманъ, власно какъ боясь, чтобъ не ушла драгоцвиная сія бумажка.

Сколько ни случилось тогда со мною мелкихъ денегь, оставшихся отъ тъхъ, кои роздаль я въ коллегіи подъячимъ, писцамъ и сторожамъ, всть ихъ роздалъ попадающимся мит на встртчу нищимъ, а за благодарный молебенъ, который заставиль я въ то же время отслужить, забъжавь въ ту же самую церковь, изъ которой произошло мое благонолучіе, съ радостію заплатиль цтлый рубль служившему священнику.

Съ какимъ же усердіемъ и съ какими чувствіями душевными благодариль я во время онаго Всевышнее Существо, того изобразить уже никакъ не могу. Впрочемь, котфль-было я въ тотъ же часъ забъжать къ генералу своему и съ нимъ распрощаться, дабы на утріе-жъ можно было миъ фхать изъ Петербурга; но какъ услышаль, что его нътъ дома и что не будеть и объдать домой, то пробъжаль прямо на квартиру и тамъ обрадоваль также своихъ людей. Съ величайшимъ

удовольствіемъ отоб'єдаль, а послів об'єда не преминуль сходить въ домъ къ г. Я ковле в у в принесть ему за милость и благод'єдніе, оказанное имъ мнт, наичувствительній шее благодареніе.

Онъ принялъ меня въ сей разъ еще ласковъе, нежели прежде, изъявлялъ удовольствие свое, что могъ мит въ семъ случат услужить, жалълъ, что не могъ мит доставить майорскаго чина; былъ признательностию моею очень доволенъ, проговорилъ со мною болте часа и отпустилъ меня, съ пожеланиемъ мит встать благъ на свътъ. Словомъ, онъ очаровалъ меня своими поступками, и я такъ доволенъ былъ симъ человъкомъ, что и по нынт еще благословляю мысленно намять его и желаю праху его ненарушимаго покоя.

По отданін долга сему моему милостивцу и благодателю, осталось мит распрощаться только съ моимь генераломъ и также поблагодарить его за все оказанное имъ миъ добро, во ксю мою при немъ кёнигсбергскую и тогдашиюю бытность. Правда, хоть добра сего было и очень мало, и не только я, но и никто изъ встхъ подкомандующихъ его не могъ похвалиться, чтобъ воспользовался отъ пего какими-нибудь особыми милостями и благод виніями, и онъ былъ какъ-то очень скупъ на оныя и не умълъ ни мало цънить всъ дълаемыя ему услуги, однако, какъ казалось, требовалъ того не только долгъ, но и самая благопристойность, чтобъ его ноблагодарить за все и все, то положиль и едфлать то въ последующее утро и какою-нибудь половинкою дия пожертвовать сему долгу. По вообразите себъ, любезный пріятель, сколь великой падлежало быть моей досадъ, когда, пришедъ поутру къ нему въ домъ, услышалъ я, что къ нему присыданъ быль отъгосударя нарочный, и что онъ еще въ ту же ночь ускакалъкъ нему въ Ораніенбаумъ. Меня поразило извъстіе сіе какъ громовымъ ударомъ, и я руки почти у себя фль, что не сходиль къ нему наканупъ того дня въ вечеру проститьсяя какъ и хотвлъ-било то едфлать. Но какъ

пособить тому было уже печамъ, то пошель я къ бывшему его и живущему еще по прежнему тутъ въ домъ генеральсъадъютанту Балабину, чтобъ спросить его, не знаетъ ли онъ, на долго ли генераль туда повхаль, и что онъ присовътуетъ миъ дълать: дожидаться ли его возвращенія, или не дожидаться. Сей искренній мой другь сказаль мнѣ, что хотя онъ никакъ не знаетъ, на долго ли генералъ отлучился, однако не думаетъ, чтобъ отсутствіе его могло на долго продолжиться, и что я очень дурно сделаю, ежели не дождусь его и утду, не распрощавшись. Я признавался въ томъ и самъ, и хотя у меня и все уже къ отъ**таки было въ готовности и спъщить онымъ** побуждало меня все и все, однако, какъ самъ собою, такъ и по совъту друга моего, решился я дождаться генеральскаго возвращенія.

Но не досада ли для меня была сущая, когда власно, какъ нарочно, для мученія моєго, случись такъ, что государь зачѣмъ-то задержалъ его тамъ долѣе, пежели всѣ мы думали и ожидали. Итакъ, я его ждать день, ждать другой, не ѣдетъ, наступилъ третій.

Проходить и оный, а о возвращении генеральскомъ нътъ ни слуху, ни духу. ни послушанія. Нетерпъливость меня про-- нимаетъ. Я мучусь и горю, какъ на огнъ, посылаю то и дело людей проведывать нзмучиваю къ нему въ домъ, всъхъ оныхъ, а не пронявшись твиъ, иду наконецъ самъ и опять къ г. Балабину, и спрашинаю, нътъ ли по крайней мъръ какого слуха о генералъ. -- «Вотъ тебъ н служь весь, говорить онъ: что генераль еще тамъ и не знаетъ и самъ, когда государь его отпустить и также пряжится какъ на огнъ». Горе на меня напало тогда превеликое. Госноди! когда это будеть? говорю я и требую опять совъта; а онъ опять совътуетъ мнъ ждать, а буде не хочу, то другого не остается, какъ съвздить развъ самому въ Ораніенбаумъ **и** съ генераломъ проститься. — И! что ты говоришь! подхватиль я, порду ли я туда; того и смотри, что бунть и возмущеніе, и бѣда; не только кому иному, но и самому государю; а я чтобъ туда поѣхалъ!... Долго ли до бѣды! пропади они!
«То правда, отвѣчалъ г. Балабинъ, 
ѣхать туда теперь очень, очень страшненько, какъ попадешься подъ обухъ, такъ 
нечего говорить!»—То-то и дѣло, подхватилъ я: а здѣсь все-таки воля Господня! 
лошади у меня готовы и все укладено 
почти, и какова не мѣра, такъ долго ли 
запречь и навострить лыжи.

Симъ образомъ поговоривъ и вновь посудачивъ о тогдашнихъ смутныхъ и опасныхъ обстоятельствахъ, решился наконецъ я, положась на волю божескую, дожидаться еще генерала. И жду опять день, жду другой, жду третій, но о генералѣ все еще нѣтъ ни слуху, ни духу, ни послушанія, а волненіе въ народъ часъ отъ часу увеличивается. Уже видимъ мы, что ходять люди, а особливо гвардейцы, толпами и въявь почти ругають и бранять государя. «Боже Всемогущій! говоримъ мы, сошедшись съ помянутымъ господиномъ Балабинымъ, что это выдетъ изъ сего? не даровымъ истинно все это нахнеть и считаемъ почти часы, которые проходили еще съ миромъ и благополучно.

Наконецъ, и только уже за шесть дней до воспоследовавшей революціи, въ неописанному моему удовольствію, присва-каль нашъ генераль, и мы на силу, на силу его дождались. И какъ онъ присланъ былъ только на несколько часовъ отъ государя въ Петербургъ, и ему для обратной езды переменяли только лошадей, то другъ мой, услышавъ о томъ, присываеть ко мне съ навестіемъ о томъ нарочнаго, и съ напоминаніемъ, чтобъ в спешилъ скоре и застаналъ генерала. Я не вспомнилъ самъ себя тогда отъ радости, и какъ стоялъ, такъ и побежалъ къ генералу.

Сей ничего еще не зналь о моей отставкв и обрадовался, услышавь, что я получиль такъ скоро желаемое увольненіе. «Счастливый ты человвкъ, мой другъ, сказаль онъ мив: что ты ужь па свободв! Я самъ желаль бы теперь находиться отсюда версть за тысячу. Прости, мой голубчикъ! продолжаль онъ, меня цёлуя: Дай Богь тебё всяваго благополучія, и чтобъ жить тебё весело и счастливо въ деревие». Я поблагодариль его за всё его оказанныя благосклонности и, прощаясь съ нимъ, пожелаль и ему отъ искренняго сердца всёхъ на свётё благъ, позабывъ всё претерпенныя отъ него въ разныя времена досады и огорченія, и это было въ последній разъ, что я его видёлъ.

Послѣ сего не сталъ я уже ни минуты долѣе мединть въ Петербургѣ; но, уклавшись, велѣлъ скорѣй запрягать лошадей, 
и проливъ слезы двѣ, три, при прощаньи 
съ мониъ другомъ г. Балабинымъ, поскакалъ неоглядкою изъ сего столичнаго 
города, оставивъ его и все въ немъ въ 
нансмутнѣйшемъ состояніи, и будучи невѣдомо какъ радъ, что уплелся изъ него 
цѣлымъ и невредимымъ. И какъ самымъ 
скиъ кончиась и вся моя петербургская 
служба и въ сей столицѣ пребываніе, то 
окончу симъ и теперешнее письмо свое, 
сказавъ, что я есмь и прочее.

# Письмо 99-е.

Любезный пріятель! Продолжая теперь повъствованіе мое далье, скажу вамъ, что не успъли мы, выбравшись за заставу, отъ Петербурга нѣсколько отъ**тать, какъ** сд**ъла**вшееся въ повозкѣ моей небольшое повреждение принудило насъ на несколько минуть остановиться, и какъ случнось сіе въ такомъ месте, отвуда можно было намъ еще сей городъ видеть; то, воспользуясь сею остановкою восхотель я посмотреть еще на него въ последній разъ, и посмотреть не однями телесными, но вкупт и умственными, дутевными очами. Итакъ, покуда кибитку поправлям, вышель я изъ оной, и, прпсъвъ на случившійся туть небольшой бугорожь и смотря на городъ сей, углубился въ разныя объ немъ размышленія. Я вспоминаль, съ какими чувствіями я въ него въвзжаль за три месяца до того, пробъгвать въ мысляхъ своихъ все мною видънное въ немъ въ течепіе сего времени и все случившееся въ немъ со мною,

и наконецъ, вообразивъ все критическое и смутное положение, въ какомъ я его оставиль, самь въ себъ говориль: «Ахъ! что-то произойдеть въ тебѣ, милый и любезный городъ? Не обагришься ди вскорѣ кровью гражданъ твоихъ и не тевли бы целые потоки оной по твоимъ стогнамъ и мостовымъ! Обстоятельствы очень дурны, въ какихъ я покинулъ тебя! Наготовъ все къ превеликому въ тебъ возмущенію. Дай Богь, чтобъ не произошло бунта, подобнаго стредецкому!... Слава Богу, что я уплелся изъ тебя благовременно, и что не увижу всехъ золъ, которыя готовятся, можеть быть, поразить тебя. Счастливъ ты будешь, если произойдеть въ тебъ что-нибудь не столь опасное и бъдственное, и ты отдълаешься безъ междуусобной брани отъ того. Но я-то, я-то! Зачемъ такимъ приведенъ былъ въ недра твон?.. Не получиль я въ тебъ въ сей разъ ни мальйшей себь пользы, кромь того, что отставленъ отъ службы; но сіе не могъ ли-бъ я при нынфшнихъ обстоятельствахъ и не будучи въ тебъ и вездъ получить?... Совстви темъ, втрно не безъ причины же приведенъ я быль въ тебя судьбою моею?... и акъ! не для того ли сіе было, чтобъ, во-первыхъ: избавить меня чрезъ то отъ взды изъ Кёнигсберга къ полку моему, бывшему тогда въ земляхъ цесарскихъ, а ныпъ находящемуся въ прусскихъ владеніяхъ въ корпусв графа Черны шова, куда-бъ, по разрушеправленія королевствомъ нін нашего Прусскимъ, долженъ былъ неминуемо ъхать и нынъ вибств съ пруссаками воевать противъ цесарцевъ и тамъ подвергаться такимъ же военнымъ опасностямъ, какимъ подвергаются теперь другіе офицеры полку нашего. И благод втельная судьба не хотъла ли меня спасти и освободить отъ оныхъ! Во-вторыхъ: чтобъ я, находясь въ тебъ, имълъ случай видеть большой светь, видеть дворъ, и все происходящее въ немъ, пасмотрфться жизни знатныхъ и большихъ бояръ и насмотреться до того, чтобъ получить къ ней и ко всему виденному омерзение совершенное. Сего только миз

не доставало еще, и сіс, можеть быть, и падобно было еще къ тому, чтобь я не могь виредь и ею никогда прельщаться, и тъмъ спокойнъе и счастливъе жить въ деревиъ, куда теперь ведеть меня судьба моя!... и ахъ! ежели это такъ, то сколь много обязанъ я за то пекущемуся о пользъ моей Промыслу Господию?

«Сколь много долженъ я благодарить Его за то! А что оный имъль и здъсь попеченіе обо мив, это доказаль мив ясно последній случан, и почти очевидпое вспоможение, оказанное имъ миж при отставкъ моей. Вообще, могъ ли я, при отъвадъ моемъ изъ Кёнигсберга думать и помышлять, чтобъ я въ такое короткое время могь такъ многое увидать, такъ многое узнать, и такъ скоро получить то, чего желало всего болве мое сердце? Не очевидное ли и въ томъ во всемъ было распоряжение судебъ и Промысла обо мить Господия?.. Могъ ли я, даже за мъсяцъ до сего то думать и помышлять, чтобъ я теперь уже быль совершенно па евободѣ и такъ екоро находиться | буду вь путешествін, и куда-же? На свою родину и въ деревию, которую за полгода до сего никогда и видъть не надъялся?.. Ахъ! все это дъйствовала невидимая рука Господия и не обязанъ ли я Ему за то безконечною благодариостію?»

Симъ и подобнымъ сему образомъ говориль я самъ съ собою до техъ поръ, покуда продолжалась поправка и меня стали звать садиться въ новозку. Тогда, взглянувъ въ последній разъ на Истербургь и сказавъ: «прости, любезный градъ! велить ли Богь мић когда опять тебя видъть» -- сълъ въ свою кибитку и поскакавъ, старался и въ самый еще тотъ же день отъћхагь колико можно далће. Однако, какъ мы ни сифинли, но не прежде моглидобхать до Повагорода, какъ 25-го числа ноия. Туть едфлался вопросъ: куда миф **Тхать**, и прямо ли продолжать свой путь въ Москву, или повернуть направо во Исковъи забхать къ старшей сестръ моен и ея мужу, г. Неклюдову. Многія причины убъждали меня къ сему послъднему. Уже миновало тому болфе шести лфтъ. какъ

я разстался съ сею сестрою моею, и Богу извъстно, когда-бъ удалось миъ ее видъть опять, еслибъ не ръшился я тогда къ ней зафхать.

Огдаленность жилища ея отъ моихъ деревень не могла подавать мић никакой надежды къ скорому съ нею свиданію, къ тому-жъ влекла меня къ ней и
маленькая моя библіотечка. Вся она, будучи изъ Кенигсберга моремъ въ Петербургъ, а отгуда къ ней привезена, находилась у ней въ домѣ, и миѣ хотѣлось
привезть ее съ собою въ свою деревенскую хижину; а не менѣе и самая любовь, которую съ самаго младенчества
имѣлъ и къ сестрѣ своей, къ тому-жъ
меня преклоняла. А все сіе и убѣдило
меня велѣть поворачивать вправо и ѣхать
по псковской дорогѣ.

Какъ время было тогда почти нанлучшее въ году и погода случилась добрая и сухая, то ъхать намъ, при спокойномъ и радостномъ сердцѣ, было не скучно и хорошо; и ѣзда наша продолжаласьсъ такимъ успѣхомъ, что мы 28-го іюня доѣхали благополучно до Пскова, а 29-го числа и до жилища сестры моей, не имѣвъ въ пути семъ шикакихъ приключеній, кои стоили-бътого,чтобъупомянутьобъоныхъ.

Не усибав я приблизиться къ тьиъ предъламъ, гдъ жила сестра моя и увидьть тф мфста, которыя миф съ малолфтства были знакомы и въ которыхъ я, весь почти четырнадцатый годъ моей жизии препроводиль такъ весело и хорошо, какъ по всей душъ моей разлилась нъкая неизобразимая радость, и я на всъ знакомыя себъмъста смотръль съ такимъ удовольствіемъ, какое удобиве чувствовать, нежели описать можно. Я нашель въ самомъ селенін зятя моего уже превеликую перемену. Онъ жилъ хотя еще въ прежнемъ своемъ домѣ, но у него построенъ быль уже новый, несравиенно предъ тъмъ огромифиній и воздвигнутъ на высокомъ холмъ на полъ, по конецъ всего селенія сего, и стоящій песравненно на красивъйшемъ предъ прежнимъ мъстъ. Я увидълъ зданіе сіе уже издалека и не узналь бы, еслибъ не такъ

коротко знакомы были мит вст окрестности онаго.

Зять мой и сестра находились тогда дома, какъ я прифхалъ, и какъ они обо инь давно уже ничего не слыхали, и не зная даже и о петербургской моей службъ, считали меня все еще въ армін и въ Кёнигсбергѣ, то судите сами, сколь великой надлежало быть ихъ радости, когда они вдругь увидали меня вошедшаго къ себа въ вомнату. Сестра моя сама себя не вспомнила отъ чрезмфриости оныя, а не ченъе радъ былъ и я, ее увидъвъ. Слезы радости и удовольствія текли только тогда изъ ея и изъ моихъ очей, и мы една усићвали отпрать опия. А не мен ве радъ былъ привзду моему и зять мой. Что-жъ касается до ихъ сына, котораго им вли они только одного и котораго, оставивъ ребенкомъ, увидълъ я тогда уже довольно взрослымъ мальчикомъ, то онъ не зналъ, какъ лучше приласкаться ко мит и не отходиль отъ меня ни пяди. Весь домъ и всъ люди ихъ, любившіе меня издавна, сбъжались отъ мала до велика; вст хотфли видъть меня, и я припужденъ быль всемъ давать целовать руки свои. И, о! какъ пріятны были миж первыя минуты сіп. Сестра не могла довольно наговориться со мною, а услышавъ, что я уже въ отставкъ, не онадовод амотом в датом отсом в довольно надивиться и нарадоваться тому. Словомь вечерь сей быль для всжхъ насъ радостный и одинъ изъ наилучшихъ въ жизни моей.

Я расположился въ сей разъ пробыть у сестры моей не болье недъль двухъ или трехъ, дабы мит можно было до осени еще усивть доъхать до своей деревни. Но не прошло еще и одной недъли съ притзда моего, какъ вдругъ получаемъ мы то важное, и всъхъ насъ до крайности поразившее извъстіе, что произошла у насъ въ Петербургъ извъстная революція, что государь свергнутъ былъ съ престола и что взошла на оный супруга его, императрица Екатерина П.

Не могу и по пынь забыть того, какъ и много удивились вст тогда такой вели- вой и неожидаемой перемъпъ, какъ и была

она встыть поразительна и какъ многіе всему тому обрадовались, а особливо тв, которымъ характеръ бывшаго императора быль довольно извъстень, и которые о добромъ характерѣ нашей новой императрицы наслышались. Для меня все сіе было уже не такъ удивительно, ибо я того иткоторымъ образомъ уже и ожидаль. И какъ я изъ Петербурга толькочто прифхаль, то и заметань быль отъ встхъ, о тамошнихъ происшествіяхъ, вопросами, и я принужденъ быль, какъ роднымъ своимъ, такъ и прифажавшимъ къ нимъ сосъдямъ все, что зналъ и самолично видълъ, разсказывать. Но какъ и я о точныхъ обстоятельствахъ сего великаго произпествія столь же мало зналь, какъ и они, ибо изъ перваго короткаго о томъ манифеста инчего дъльнаго намъ усмотръть было не можно, то не менъе и я кыль любонытень о встхъ подробностяхъ узнать, какъ и они. Узнавъ же потомъ обо всемъ въ нодробность, радовались тому, что совершилось все сіе безъ всякой междуусобной брани и обагрепія земли кровію человъческою.

Теперь не за излишнее почель я известить вась, любезный пріятель, хотя вкратить, о помянутыхъ подробностяхь сей великой революціи, при которой хотя и не случилось мить быть самолично, по какъ наиглавитайнія обстоятельствы опой и бывшія при томъ произшествія сділались мить современемь знакомы, то и могу вамъ оныя, какъ современникь тому, пересказать и тімъ усовершенствовать сколько-нибудь исторію о правленіи, жизни и конці бывшаго у насъ пиператора Петра III.

Я уже упоминаль вамъ, какимъ слабостямь и невоздержностямъ подверженъ быль сей внукъ Петра Великаго, и какъ своими крайне соблазнительными и неосторожными поступками возбудилъ онь въ народъ на себя ропоть и пеудовольствіе, а въ висшихъ и знатныхъ господахъ совершенную къ себъ ненависть. Совсьмъ тъмъ и каково сіе всенародное пеудовольствіе было ни велико, однако казалось, что государю всего того вовсе

было неизвъстно. Онъ, окруженъ будучи льстецами и негодными людьми и не зная начего, или не хотя-таки и знать, что въ народъ происходило и въ какомъ расположенін были сердца онаго, продолжаль беззаботно по прежнему упражияться всякій день въ пированьяхъ, забавахъ и всякаго рода увеселеніяхъ и обыкновенномъ своемъ прилежномъ опоражнивании рюмокъ и стакановъ. И дабы свободнъе можно было ему во всемъ томъ, въ сообществъ съ любимцами и любовницею своею, Воронцовою, упражняться, перетхаль со встив своимъ придворнымъ штатомъ въ любимый свой Ораніенбаумъ, гдъ и происходили у него ежедневно по днямъ муштрованія своего голптинскаго маленькаго и только въ 600) человъкъ состоящаго кориуса, но на который онъ всъхъ больше надъялся, а по вечерамъ пирушки и всъхъ родовъ забавы. А какъ приближался день его имянинъ и ему хотълось препроводить его какъ можно веселье, то и приглашены были туда изъ Петербурга мпогія знатныя обоего пола особы, и по сему случаю было тамъ великое собрание оныхъ.

Между встми сими веселостьми и забавами, не оставляль онъ одпако заниматься временно и политическими дфлами и затъями; но всъ опъ были какъто не внопадъ и не столько въ пользу, сколько во вредъ ему служили и обращались. Привязанность его къ помянутому дядф своему, голштинскому принцу Жоржу, была такъ велика, что онъ неудовольствуясь тамь, что осыналь его честьми и богатствомъ и сделалъ штадтгалтеромъ или намъстникомъ своимъ во всей Голштинін, но восхотъль еще какимъ бы то образомъ ни было доставить ему и Курляндское герцогство во владение, которымъ владель тогда принцъ Карлъ, сынъ Августа, короля Польского. У сего принца намфренъ быль государь оное отнявъ, доставить сперва освобожденному изъ ссылки прежнему герцогу Виропу, а сего заставить потомъ промфияться на иныя земли съ припцемъ Жоржемъ.

Итакъ, сіе намфреніе запимало его съ

одной стороны, а съ другой, и всего болье занять быль онь затываемою войною противъ датчанъ. На сихъ сердить онь быль издавна и ненавидыль ихъ даже съ младенчества своего, за овладение име какимъ-то неправеднымъ образомъ большею частію его Голштинін. Сію-то старинную обиду хотълось ему въ сіе время отомстить и возвратить изъ Голштипін все отнятое ими прежде, и по самому тому и дъланы были уже съ самаго вступленія его на престоль въ войнъ сей всякаго рода приуготовленія. А какъ слухи до него дошли, что и датчане, предусматривая восходящую на нихъ страшную бурю, также не спали, а ранном врио не только делали сильныя къ войне приуготовленія, но посившили захватить войсками своими некоторыя нужныя и крайне ему падобныя мѣста; то сіе такъ его разгорячило, что онъ, приказавъ иттить армія своей изъ Пруссіи прямо туда, різшился отправиться самъ для предводительствованія оною и назначиль уже и самий день къ своему отъвзду, долженствующему воспосивдовать вскорв посив отпразднованія его имени, или Петрова дня. Принца же Жоржа отправить въ Голштинію напередъ, который для собранів себя въ сей путь и привхаль уже изъ Ораніенбаума въ Петербургъ и по самому тому и случилось ему быть въ семъ город'ь, когда произошла изв'єстная революція.

Таковые его замыслы и предпрілтіл были всемъ россіянамъ столь непріятны, что пъкоторые изъ бывшихъ у него въ довъренности и прямо ему усердствующихъ вельможъ, отговаривали ему, сколько могли, все сіе оставить, а сов'ятовали лучие фхать въ Москву и посифинть возложениемъ на себя императорской короны, дабы чрезъ то удостовърить себя пороже вр врности и преданности кр себъ своихъ подданныхъ; также, чтобъ онъ лучше первое время правленія своего употребиль на узнаніе своего государства, пежели на путешествіе въ чужія земли п на занятіе себя такими дізлами, въ которыхъ опъ еще не имфлъ опытНо всё таковыя представленія и ытаемые ему примёры дёда его, ПеЗеликаго, были тщетны. Онъ не
зъ никакъ симъ искреннимъ совтотвергалъ всё оные, а последовалъ
внушеніямъ своихъ льстецовъ и і ложныхъ, старающихся слабостьми мчески воспользоваться и толикой надъ нимъ уже воспріявшихъ, что овиновался почти во всемъ хотёонихъ.

ихъ негодныхъ людей нанглавнъйопечение было о томъ, чтобъ разь его съ императрицею, его супруи привесть ее ему въ ненависть созиную, и не можно довольно изобрасволь много они въ томъ успѣли. совели его до того, что онъ не тольвориль объ ней съ явнымъ презръпублично, но употребляль пристоль непристойныя выраженія, что не могь оныхъ слышать безъ лом огорченія. Словомъ, слабость его шъ случат до того простиралась, апрещено было отъ него даже сажамъ петергофскимъ, гдъ тогда сія врыня, по его вельнію, находилась, ъ ей ть садовие фрукты, о котоонъ зналь, что она была до нихъ ан охотпица.

и такомъ расположения его духа и веденной ненависти къ его супруе трудно было имъ наговорить ему, силетается противъ его отъ нея, вкоторыми приверженными къ ней ин, умыслъ и заговоръ, и что у ней **в есть тотчась,** по отбыти его изъ арства, убхать въ Москву и тамъ, помощи ихъ, вельть себя короном что она посягаетъ даже и на сажизнь его. И какъ государь всему поверные, то и сталь думать только гъ, чтобы супругу свою схватить и эчить на весь ея въкъ въ монастырь. южеть быть онь и произвель бы гвительно, еслибъ обыкновенная неосторожность, вст его намтренія тшивъ, пеуничтожила. Такъ случичто на канунъ самаго того дня, торый положено стор имр сте исполнить и въ дъйство произвесть, ужиналъ онъ въ домѣ у одного изъ своихъ первъншихъ министровъ, гдв по несчастію его находились и нъкоторые изъ преданныхъ императрицъ, и такіе люди, кото--оиды көн ато опыд онеручено было отъ нея наблюдать всв его движенія и замвчать каждое его слово и дъявіе. Итакъ, при присутствін ихъ надобно было ему проговориться и неосторожно выговорить некоторыя слова до помянутаго намфренія относящіяся. Не успъль одинь изъ сихъ преданныхъ императрицъ оныхъ услышать и изъ нихъ усмотріль наміреніе государя, какъ въ тотъ же моменть ускользаеть онь изъ того дома и скачеть въ ту же ночь въ Петергофъ, гдъ находилась тогда императрица, и пичего о томъ не зная, спала спокойно, съ одною только наперсинцею своею. Всего удивительнъе то, что наперсницею сею н върнъйшею пріятельницею ея, была родная сестра любовницы государевой, Катерина Романовна Воронцова, бывшая възамужествъ за княземъ Дашковымъ, и женщина отличныхъ свойствъ и совствъ не такого характера, какого была сестра ея. Обънкъ ихъ разбуждають, и прискакавшій уведомияеть ихь, въ какой опасности опъ находятся. Императрицъ сдълался тогда каждый часъ и каждая минута дорога. По случаю заарестованія одного изъ числа приверженныхъ къ ней, подозръвала уже она, что государь узналъ какъ-нибудь о ихъ заговорћ; къ тому-жъ и самъ онъ далъ ей знать, что желаеть онь въ следующій день витстт съ нею объдать въ Петергофъ, а въ самый сей день и намфренъ онъ быль ею овладъть. Итакъ, государынъ нельзя было терять ни мипуты времени и она должна была употреблять все, что только могла, и отваживаться на все для своего спасенія; а потому минута сія и сделалась решительною и она мужественно отважилась па то предпріятіе, которому всв такъ много послъ удивлялись. Она въ тотъ же мигь выходить тайно изъ дворца петергофскаго, садится въ простую коляску н

господами Орловыми, съ величай пело посифиностію, отвозится въ Петербургъ. Она приъзжаетъ 28-го іюня, еще до восхожденія солпца, въ Невскій монастырь н посылаетъ тотчасъ въ гвардейскіе полки за знаменитъйшими ихъ и преданными сй начальниками оныхъ. Сіи разсъвають тотчась слухъ о томъ по всей гвардін и по всему городу, такъ, что въ семь часовъ утра быль уже весь Петербургь въ движеніи. Вся гвардія, безъ всяваго порядка, бъжала по улицамъ и смутный крикъ и вопль народа, незнающаго еще о истиниой тому причипъ, предвозвъщалъ всеобщую перемъну. А чрезъ несколько потомъ минутъ и является государыня, вътзжающая въ городъ, окруженная почти всею конною гвардією, ее прикрывающею. Пествіе ея простиралось прямо къ Казанской соборной церкви и тутъ провозглашается она императридсю и самодержицею всероссійскою и принимаеть первую, отъ случившихся при ней, присягу: а потомъ, при провожденін своей гвардіи и множества бъгущаго вслъдъ народа, шествуеть въ зимпій дворецъ и окружается тамъ гвардією и безчисленнымъ множествомъ всякаго званія людей, радующихся и кричащихъ: «Даздравствуетъ мать наша, императрица Екатерина!>

Совствъ тъмъ, для вствъ непонятно было сіе произшествіе. Самый народъ, наполняющій всю площадь и всь улицы кругомъ дворца и восклицающій во все горло, не зналъ пичего о самыхъ обстоятельствахъ всего дъла. Тотчасъ привезены были и поставлены, для защищенія входа во дворецъ, заряженныя ядрами и картечами пушки, разстановлены по вефмъ улицамъ солдаты и распущенъ слухъ, что государь, будучи на охоть, унальсъ лошади и убился до смерти, и что государыня, какъ опекунша великаго князя, ся сыпа, принимаетъ присягу. Въ самое тоже время приказано было встмъ полкамъ, всему духовенству, всемъ коллегіямъ и другимъ чиновникамъ, собраться къ зимнему дворцу для учиненія

присяги императрицъ, которал и учинена встми, нетолько безъ всякаго прекословія, но встми охотно и съ радостію превеликою. Наконецъ, изданъ былъ въ тотъ же еще день первый о вступленіи императрицы краткій манифестъ и съ онимъ, и съ предписаніями что дълать, разослани всюду, во вст провинціи и и предводителямъ заграничной арміи курьеры.

Между тъмъ, какъ сія торжественная присяга производилась, забираны были подъ караулъ вст тъ, на которыхъ было хотя пъкоторое подозръніе, а народъ вламывался силою въ кабаки, и опивалсь виномъ, бурдилъ, шумълъ и грозилъ перебить встхъ иностранцевъ; но до чего однако былъ не допущенъ, такъ, что претеритъль отъ него только одинъ принцъ Жоржъ, дядя государевъ.

Сей не успѣлъ увидѣть самопервѣйшаго стеченія народа, какъ догадавшись о истинной тому причинь, вскаживаеть съ поспънностію на лошадь и скачеть в Ораніенбаумъ въ государю. Нивто изъ встхъ слугь его не видаль, какъ онъ вишелъ изъ дома, и одинъ только его гусаръ последовалъ за нимъ. Но одниъ отрядъ конной гвардін, встретившись съ нимъ за нъсколько шаговъ отъ дома узнавъ, схватываетъ его и позабывъ все почтеніе, должное дяд в императорскому, снимаеть съ него шпагу и принуждаетъ сойтить съ лошади, и онъ подвергается при семъ случаћ величайшей опасности. Одинъ рейтаръ взмахнулся уже на него падащомъ своимъ и разнесъ бы ему голову, еслибъ по счастію не быль еще благовременно удержанъ и до того недопущенъ. Его сажають въ карету и везуть ко дворцу; но въ самое то время, когда онъ сталъ изъ пея выходить, присилается повельніе, отвезть его опять въ его домъ и приставить тамъ къ нему и ко всему его семейству крънкій карауль. Принцъ, при привезеніи его туда, паходить весь свой домъ уже разграбленнымъ, людей своихъ всъхъ изувъченныхъ и запертыхъ въ погребъ, всъ двери разломанныя и всъ комнаты на-чисто очищенныя. У самыхъ принцовъ, сыновей его, отняты часы:

деньги, сияты каналеріи и сорваны даже шундиры самые. Одна только спальня принцессина осталась пощаженною, да п то потому, что защищаль ее одинь унтерь-офицерь. Принць, увидень все сіе, сделался какъ сумасшедшимь оть ярости, во ему ни метить за сіе, ни племяннику своему, императору, помочь было уже не можно.

Таковое-жъ несчастіе претерпъль при самомь семъ случать и мой генераль Корфъ, случившійся въ сіе время также въ Петербургъ. Толпа гренадерь вломилась въ домь его и не только разграбила многое, но и самому ему надавала толчъювъ; но, по счастію присланный отъ государыни уситль еще остановить все сіе и спасти его отъ погибели.

Между тъмъ, какъ все сіе пропеходило въ Петербургъ, государь, ничего о томъ ве зная, не въдая, находился въ своемъ Ораніснбаумъ, и говорили, что оплошность его была такъ велика, что въ ту же еще ночь, когда государыня уфхала изъ Петергофа, иъкто хотъль его о томъ увъдомить и написавъ цидулку, положиль подлѣ него въ то время, когда онъ, веселяся на вечеринкъ, игралъ на скрилицъ своей какой-то концерть, и хотя цилулку сіво онъ и усмотрѣль, по находясь въ музыкальномъ эптузіазмѣ и нехогя никакъ прервать игру, оставиль ее безь уваженія, а нам вренъ быль прочесть ее послъ; но какь по окончании концерта онъ объ ней вовсе позабыль и отъ стола того отошелъ прочь, то нашлись другіе, когорые видъвши все то, и какъ подозрительную, ее искуспенно и nonphбрали къ себъ, и чрезъ то недопустили его узнать и прочесть такое увъдомленіе, отъ котораго зависбла безопасность ие голько его престола, но и самой жизни. А какь и въ Пстербурга приняты были веф предосторожности и разставлены были но всъмъ дорогамъ люди, чтобъ никто не могъ прокрасться и дать обо всемь ' происходившемъ знать государю, то п не узналъ опъ до самаго того времени, какъ по намъренію своему прибхаль въ-

Петергофъ. чтобъ въ последній разъ съ государыней отобъдать и ее взять потомъ подъ караулъ. - Теперь посудите сами. сколь изумленіе его долженствовало быть велико, когда, прифхавъ въ Петергофъ. не нашель онъ тутъ шикого, и легко могъ заключить, что это значило и чего ему опасаться тогда надлежало. Пеожидаемость сія поразила его какъ громовымъ ударомъ и повергла въ неописанный страхъ и ужасъ... Совствъ тъмъ усматривалъ опъ, что надлежало ему принимать скорвішія міры, и его первое нам вреніе было то, чтобь послать за своими голигинскими войсками изащититься ими отъ насилія. По престаржави фельдмаршаль Минихъ представиль ему, что такому маленькому числу войска и шестистамъ его человъкамъ неможно никакъ противоборствовать цьлой арміи, и что вь случать обороны легко можно произойтить, что огь раздраженныхъ россіянъ и всь находящіеся въ Петербургь иностранцы могутъ быть изрублены. Напротивъ того предлагалъ онъ два пути, которые неоспоримо въ тогдашнемъ случав были наилучийе, выключая третьяго. но о которомъ тогда ни государю, ни другимъ и въ мысль не пришло, «Всего будеть лучше», говориль ему сей опытный генералъ, «чтобъ ваше величество «либо прямо отсюда въ Пегербургъ от-«правиться изволили, либо моремъ въ «Кронштать убхали. Что касается до «перваго пуги, то песумићваюсь я, что «народъ теперь уже уговорепъ; однако «если увидить опъ ваше величество, то и**с** «преминеть объявить себя за васъ и взять «вашу сторопу. Если-жъ, напротивъ того, «отправимся мы въ Кропштатъ, то овла-«двемъ флотомъ и кръпостью и можемъ «прогивниковъ нашихъ принудить къ до-«говорамъ съ собою».—Государь избралъ сіс посліднее. Отсылаеть голштинцевъ своих в обратно вы Ораніенбаумъ, приказываеть имъ тотчасъ сдаться, какъ скоро на нихъ нападутъ, а самъ, со вефии при немъ бывшими, садится на яхту и отплываеть къ Кроиштату. Многія знатныя госножи, коихъ мужья были въ Петербургв, невосхотвин отстать отъ своего государя и последовали за онымъ.

Какъ разстояніе отъ Петергофа до Кронштата не очень велико, то приплывають они туда довольно еще рано, но принимаются очень худо.—Часовые кричать, чтобъ яхта не приставала въ берегу, и какъ государь самъ кричить и о своемъ присутствіи имъ объявляеть, то они отвъчають ему, сказывая напрямки, что онъ уже не императоръ, а обладаетъ Россією уже не онъ, а императрица Екатерина Вторая. Потомъ говорять ему, чтобъ онъ отъъзжаль прочь, а въ противномъ случав дадутъ они залиъ изо всъхъ пушекъ по его судну.

Что оставалось тогда сему несчастному государю делать? Онъ приводится темъ въ пеописанное изумление и другого не находить, какъ воспріять обратный путь. Несчастіе начало его гнать уже повсюду, и согласно съ тъмъ спледись и обстоятельствы вст удивительнымъ образомъ. Извъстіе о вступленін государыни на престоль получено было въ Кронштатъ только за полчаса до его прибытія и привезъ оное одинъ офицеръ изъ Петербурга, съ повелфијемъ, чтобъ комендантъ присягаль со всемь гарнизомь императрице. И надобно-жъ было такъ случиться, что коменданть сею неожидаемостію приведепъ быль въ такое смущение и замъщательство мыслей, что ему и въ голову не пришло того, чтобъ сего присланнаго арестовать и донесть о томъ государю. А онь началь только делать некоторыя отговорки, дабы собраться между тъмъ съ духомъ; а присланный такъ быль расторопенъ, что, воспользуясь симъ изумленіемъ коменданта, вельль тотчась самого его арестовать при хавішимъ съ нимъ многимъ солдатамъ, сказавъ ему при томъ то славное и достонамятное слово: «Ну, «государь мой, когда не имѣли вы столь-«ко духа, чтобъ меня арестовать, такъ «арестую я васъ».

Между тёмъ яхта отвозить изумленныхъ пловцовъ своихъ въ обратный путь и приплываетъ съ ними уже пе въ Цетергофъ, а прямо къ Ораніенбауму, однако не прежде какъ уже по утру на другой день. Тутъ поражается государь еще ужасивищимъ известіемъ, а именно, что императрица, его супруга, прибыла уже ст многочисленнымъ войскомъ и со месгими пушками изъ Петербурга въ Петергофъ.-Выло сіе дъйствительно такъ; но государыня успъла еще въ тотъ же день, собравъ всѣ гвардейскіе и другіе, бившів въ Петербургъ полки и предводительствуя сама ими, вечеромъ изъ Петербурга выступить и переночевавь по ноходному въ Красномъ Кабачкъ, со свътомъ вдругъ отправиться далве, и какъ Петергофъ отстоитъ только 28 верстъ отъ Петербурга, то и прибыла она въ оний еще очень рано. А неуспълъ государь отъ поразившаго его, какъ громовинъ ударомъ, извъстія сего опамятоваться и собраться съ духомъ, какъ доносять ему. что отъ новой государыни прибыль уже князь Меншиковъ, съ некоторымъ числомъ войска и съ пушками, для вступленія съ пимъ въ переговоры, и требуеть, чтобъ всѣ голштинскія войски сдались ему военпоилъпными. Сіе смутило еще болъе государя и разстроило такъ всъ его мысли, что какъ пекоторые изъ офицеровъ его, случившеся при томъ какъ принесено было извъстіе сіе, стали возобповлять увфренія свои, что они готови стоять до последней капли крови за своего государя и охотно жертвують ему своею жизнію, то не хотвль онъ нивавъ согласиться на то, чтобъ толико храбрые люди вдавались, защищая его, въ очевидную опасность. И некущійся о благь Россін Промысль Господень такъ тогда затиниль весь его умъ и разумъ, что онъ и непомыслиль даже о томъ, что ему оставался еще тогда путь къ спасенію себя отъ опасности, и путь никъмъ еще непрегражденный и свободный. Онъ вывлъ при себъ тогда болъе 200 человъкъ гусаръ и драгуновъ, снабденныхъ добрыми лошадьми, преисполненныхъ мужества и готовыхъ обороняться и защищать его до последней капли крови. Весь задъ быль у него отверстымъ и свободнымъ в не легко-ль было ему пуститься съ ними

въ Лифляндію и далбе. Въ Пруссіи ожидала уже прибытія его спльная армія, ва которую могь бы онъ положиться. Бившая съ императрицею гвардія не могла бы его нивакъ догнать, она находилась отъ него еще за 20 версть разстояніемъ, въ Петергофъ, и онъ по крайвей мара предускорны бы оную пятью часами. Никто бы не дерзнулъ остановить его на дорогв, а еслибъ и похотыть какой-небудь гарнизонь въ кръности его задержать, такъ могли бы гусары его и драгуны очистить ему путь своимъ оружіемъ. Но вст сін выгоды, ни онъ, ни всъ друзья его, тогда неусматрввали, а встрененулись тогда уже о томъ вомышлять, вогда было уже поздно.

Но что говорить! Когда судьба похочеть кого гнать, или когда Правителю ніра что неугодно, такъ можеть ли туть человъкъ что-нибудь сделать? А отъ тото и произошло, что витсто всего вышеукомянутаго государь впаль тогда въ такое малодушіе, что решился послать въ супругъ своей два письма, и въ одномъ голицинымъ, просилъ онъ только, чтобъ отпустить его въ голштинское его гердогство, а въ другомъ, отправленномъ съ гевералъ-маіоромъ Михаиломъ Львовичеть Измайловымъ, предлагаль онъ даже произвольное отречение отъ короны н оть всёхъ правъ на россійское государство, если только отпустять его съ Елисаветою Воронцовою и адъютантомъ его, Гудовичемъ, въ помянутое герцогство.

Легко можно вообразить себъ, какое дъйствіе долженствовали произвесть въ императриць таковыя предложенія! Однако по благоразумію своему она тьмъ одникь была еще недовольна, но чрезъ помянутаго Измайлова дала ему знать, что буде послъднее его предложеніе искренно, то надобно, чтобъ отреченіе его отъ короны Россійской было произвольное, а не принужденное, и написанное по надлежащей формъ и собственною его рукою. И г. Измайловъ умъль преклонить и уговорить его къ

тому, что онъ и согласился наконецъ на то и далъ отъ себя оное и точно такое, какого хотъла императрица.

Неуспъль онъ сего достопамятнаго начертанія написать и оное доставить до рукъ императрицы, какъ и посаженъ онъ быль съ графинею Воронцовою и любимцемъ своимъ Гудовичемъ въ одну карету и привезенъ въ Пстергофъ, гдъ тотчасъ разлученъ онъ быль со всъми своими друзьями и служителями, и подъ кръпкимъ присмотромъ отвезенъ въ мызу Ропшу и посаженъ подъ стражу. Ни одинъ изъ служителей его не дерзнулъ слъдовать за онымъ и одинъ только арапъ его отважился стать за каретою, но и того на другой же день отправили въ Петербургъ обратно.

Такимъ образомъ, кончилось симъ правденіе Петра III и несчастный государь сей, имъвшій за немногіе дни до того въ рукахъ своихъ жизпь болће 30-ти милліоновъ смертныхъ, увидёль себя тогда планпикомъ у собственныхъ своихъ подданныхъ и даже до того, что не имълъ при себъ ни единаго изъ слугъ своихъ; а сіе несчастіс и жестокость судьбы его такъ его поразило, что чрезъ немногіе дни онъ възаточенін своемъ запемогь, какъ говорили тогда, сильною коликою и претериввъ отъ болвзии своей столь жестокое страданіе, что крикъ и стенація его можно было слышать даже на дворф, въ седьмой день даже и жизнь свою кончиль, и 21-гочисла того-жь іюля месяца погребенъ быль въ Невскомъ монастыръ безъ всякой дальней церемоніи. А сіе и утвердило императрицу Екатерину на престоль въ славъ и благоденствію всей Poccin.

Таково-то окончаніе получила славная сія революція, удпвившая тогда всю Европу какъ своею необыкновенностію, такъ и благополучнымъ своимъ окончаніемъ. Всѣ мы не могли также довольно оной надивиться и хотя я тогда и могъ заключать, что легко бы и я могъ имѣть въ ней такое же соучастіе, какъ господа Орловы и многіс другіе, бывшіе съ ними въ сообществъ и заговоръ, однако нимало

не тужилъ о томъ, что того несдълалось, а доволенъ былъ своимъ жребіемъ и тѣмъ, что угодно было учинить съ мною Промыслу Господню.

По какъ письмо мое слишкомъ уже увеличилось, то дозвольте миѣ симъ опое кончить и сказать вамъ, что я есмь вашъ и прочее.

### Письмо 100-е.

Любезный пріятель! Возвращаясь теперь къ продолженію исторіи мосй, скажу вамъ, что пребываніе мое и въ сей разъ у сестры и зятя моего было для меня таково-жъ весело и пріятно, какъ и въ прежнія мои пребыванія въ семъ миломъ и навсегда любезномъ для меня домѣ.

Оба они, любя меня чистосердечно, •старались напрерывъ другь предъ другомъ сделать мне оное колико можно весельйшимъ и подобить мена льезь то прожить у нихъ долее. Не оставленъ быль ни одинь родь изъ всёхъ деревенсвихъ забавъ и увеселеній, который бы неупотребляемъ быль оными для доставленія миф миожайшаго удовольствія и не остался ин одинъ изъ всъхъ живущихъ по близости къ нимъ сосъдей и знакомцевъ, который бы нъсколько разъ у насъ не побываль и къ которому бы мы не Аздили. II какъ лъта мои и тогдашнія обстоятельствы были таковы, что мнъ жожпо было помышлять уже и о жепитьбъ, и сестра не совътовала мић оною долго медлить, да и самъ я усматривалъ уже въ томъ необходимую надобность, то по тиобви своей ко жиз инчего она такъ не желала, какъ переманить меня на свою сторону и буде-бъ только можно было, преклонить меня жениться на какой нибудь тамошней девушкь; а потому пеуспъдо прсколрко чиец процтите постр моего къ нимъ при взда, какъ и начала она уже приступать кътому издалека и сперва рас--и ди вать мить всячески тамошнія ихъприбыточныя деревии и хорошее общежительство въ ихъ сосъдствъ, а потомъ шутя миъ говорить: «А что, братецъ, ну-ка бы ты здѣсь у насъ вздумалъ жениться! какъ бы я тому была рада и какъ бы стала

благодарить за то Бога! Подумай-ка, право, голубчикъ братецъ!>--«Зачвиъ дьло стало! отвічаль я ей также сміночесь, сыщи, сестрица, невъсту и подавай спда; мы, можетъ бытъ, и жепимся! припла-бъ только по мысли и не была-бъ совству обдиая. Нывъ, говорилъ я палье: уже я не такой ребенокъ, какъ быль прежде, и не стану уже стыдиться такъ, какъ въ то время, когда надобдала ты интакъ много своею невистою Сумародкою».—«Ахъ! та-та на меня бъда!» подхватила она, «что эта-та враговка у насъ ушла и уже замужемъ, а то бы я, хотя на горло наступила, а женила бы тебя на ней!>-- «Что такъ строго», сифючись, говориль я, --- «на этой бы и самья можеть быть охотно женился; но что о томъ говорить, чего воротить не можно; а нать и у васт другихъ какихъ, ей подобныхъ?--То-то моя и бъда», говорида она, -- «что подобных в-то ей ивть у насъ во всемъ око-. лоткъ. Правда, певъстъ довольно, но всъ онъ не по тебъ, братецъ. Иная слишкомъ уже бъдна, ниая, хотя и съ достаткомъ, но правовъ и обычаевъ такихъ, что и сама я неприсовьтовала-бъ тебь на нихъ жениться. Пропади онъ совстви! а есть одна, которая и вдвое еще богатве Сумароцкой, и которую можно назвать богатою невъстою, да и права она такого, что я не желала-бъ съ сей стороны лучшей для тебя, да и върно почти знаю, что ее и огдали-бъ за тебя; жевет, в тентвахкой ?он отР» «...он дура какая? П ежели дура, то волень Богъ и съ достаткомъ и со всемъ ея хорошимъ правомъ»... «Ахъ натъ! братецъ, сказала она: дурою назвать ее никакъ не можно. Она уминца и восинтана очень хорошо и учена довольно. Но...»—«Что-жъ такое? спросиль я далье: «поэтому знать собою-то не хороша и лицомъ дурна?»—«То-то и есть!» отвъчала она, «и тото самое и озабочиваеть меня, а когдабы не то-то, такъ бы готова тебф невфдомо какъ кланяться и просить, чтобъ ты не искаль никакой другой, а женыся бы на ней. Вфрио бы я могла сказать, чтобъ быль ты счастливъ; а деревин-то,

деревни какія!»—«Но неужели, сестрица», сказаль я, «уже такъ она дурна, что ни къ чему негодится? Не была-бъ только совстить отвратительна, а то бы я за налишнею красотою и самъ не погнался. Я въдаю, что красота вещь совсьмъ непрочная, а сверхъ того, скоръй всего къ ней и привыклуть можно». --«Охъ, голубчикъ, братецъ! то-то мое и горе, что нехороша и такъ нехороша, что я нивакъ не осмълюсь и предлагать тебѣ ее; а развѣ бы ты самъ вздумалъ и захотъль!... Но молчи, братецъ, они хотвли у насъ побывать на сихъ дняхъ, и ты можешь ее увидъть и самъ лучше судить, а то я не отваживаюсь и говорить объ ней -. - «Хорошо, сестрица, посмот-PEM3>...

Симъ образомъ окончили мы тогда сей разговоръ, и хотя быль онъ почти издфвочной, но во мять не преминулъ опъ произвесть накотораго впечатланія. -- Деревин тамошнія были въ самомъ ділів таковы, что стоило того, чтобъ помыслить о женитьбъ въ тамошней, мив съ младенчества пріятной сторопф, а особливо, еслибъ случилось найтить невъсту по своимъ мыслямъ. Но какъ мысли сін имъли тъсное сопряжение съ сердцемъ, а сердце было во мић не топорной работы, а рождено было уже съ и жи т в в п и и и и чувствованіями, то слыша отъ сестры таковое помянутой невъсть описаніе, и не -сикон фим велом вно сооть и ствопу биться. Совству Ттит любопытент быль в ее видъть и съ нъкоторою нетерифливостію дожидался при взда къ намъ господъ Темашовыхъ.

Наконець, чрезъ нѣсколько дней нослѣ того и въ самое такое время, когда
кодилъ я одинъ по милымъ и издавна
мнѣ знакомымъ прекраснымъ берегамъ
рѣки Лжи, и вспоминая тогдашнее свое
уженье и разъѣзжаніе на своемъ челночкѣ
по ея прекраснымъ заводямъ и изгибамъ
и всѣмъ тѣмъ любовался, увидѣлъ и бѣгущихъ ко мпѣ изъ дома людей и сказывающихъ мнѣ, что приѣхали гости господа Тема шовы.—Сердце вострепетало
вомнѣ при услышаніи сего называнія, ибо

мнъ извъстно было, что помянутая певъста была дочь господина Темашона. И какъ самъ онъ бызъ мив еще тогда знакомъ, какъ я жилъ въ первый разъ у сестры моей, то сифиналь я спросить у человака, одинъ, чтолп, Иванъ Ивановичъ, или съ семействомъ? — «Ифтъ, сударь», отвъчаль мит малый, -- «самого его итть, да онъ никуда, за слабостію, пе вздить, а боярыня только туть съ старшею своею дочерью... И сестрица приказала васъ просить, чтобъ вы скорфе приходили и сколько-нибудь поприодались. Сіе увеличило еще больше трепетание моего духа, происшеднее можеть быть оть того, что сей случай быль еще первый, что мић должно было видать девушку, предлагаемую мив изкоторымъ образомъ въ невъсты. - «Хорошо! хорошо!» сказаль я малому, -- «я тотчась буду, а ты быти между тъмъ напередъ и скажи человъку моему, чтобъ приготовилъ миф ипое платье».—По отходь его ношель и и вследъ за нимъ, но спъшить шествіемъ своимъ совсъмъ быль не въ состояніи. Духъ мой приведенъ былъ случаемъ симъ въ такое смущеніе, что я едва въ сплахъ былъ переступать ногами и во всю дорогу не выходила у меня невъста сія изъ ума, н вся голова моя наполнена была разными объ ней и о женитьбъ своей помышлепіями. Когда же, пришедъ въ заднія компаты и съ посифиностію переодівшись, пошоль я вь ть компаты, гдъ сестра моя съ гостьми сидела, то сердце мое такъ въ груди моей стфенилось, что съ превеликов нуждов переступплъ я чрезъ порогъ и едва въ силахъ былъ отворить къ нимъ двери. Воть что могутъ производить предварительныя къ чему-нибудь насъ предуготовленія!...

Но какъ же поразился и, увидъвъ госпожу Тема по в у. Я остолбенълъ почти отъ перваго на нее взгляда. Сколько ни воображалъ я себъ ее дурпою, но она превзошла всъ мон чаянія и ожиданія. Еще никогда до того времени неслучалось миъ видъть дъвушки столь дурной, нескладной и имъющей видъ и лицо толико отвратительное. Она имъла не только нескладный и совсемъ непропорціональный съ летами ея станъ, по былаширокорожа, ряба, безобразна, а что всего хуже, имъла одинъ глазъ совсемъ бёлый и покрытый бёльмомъ превеликимъ. Сердце во мит даже замерло, когда я, расцеловавшись съ матерью ея, въ первый разъ взглянулъ на пее и ей поклонился! Словомъ, она такъ смутила меня тогда, что я не имълъ даже столько духа, чтобъ и взглянуть на нее въ другой разъ, а не только чтобъ ее разсматривать, или отъпскивать въ ней, котя пебольшія бы, какія пріятности.

Сестра моя, неспускавшая съ меня глазъ и примъчавшая всъ мон движенія, дегко могда примътить действіе, произведепное дъвушкою сею въ душъ моей; и хотя несомнъвалась уже въ томъ, что она мит никакъ не нравилась, однако непреминула меня смеючись о томъ спросить, какъ скоро нашла къ тому удобный случай. «Ну, что братецъ?» сказала она. — «Что сестрица!» отвъчалъ я, «истину и чистосердечно тебъ сказать, что еслибъ было за нею и целая тысяча душъ, еслибь и нравъ имъла она самый ангельской, то и тогда никакъ не могъ бы я нм вть столько духа, чтобъ на ней жениться. И возможно ли, что пътъ-то ни въ чемъ ни малъйшей пріятпости!>--<:Это и предугадывала уже напередъ», подкиатила она, -- «и потому не смѣла и предлагать тебъ ее, а теперь еще болье и сама вижу, что совсвыв-то она тебъ не подъ стать и теперь жалью невьдомо какъ, что изтъ на ту пору здесь и Дубровсвихъ».--«Если и та такая-жъ», сказалья, -- «то не для чего тужить, сестрица».—«Ахъ нъть! братецъ», отвъчала она, — «на тубы върно ты сталъ пристальнъе смотръть. Дъвушка предорогая и сама собою очень пе дурна, а и достатокъ не многимъ чъмъ меньше этой; по на ту бъду утхали враги въ Порховскія свои деревни и неизвъстно, когда опи оттуда и будутъ».--«Ну что же и говорить о томъ, что невозможно», сказалъ я и пошель въ комнату къ гостямъ нашимъ, но

съ сердцемъ облегченнымъ уже, власно, такъ отъ бремени превеликаго.

Симъ кончилось тогда первое мое, в такъ сказать, полусватанье. Гости сін у насъ въ тотъ депь ночевали и на другой день объдали, и мать дъвушки сей какъ ни старалась оказывать мит возможитйшія ласки и просить, чтобъ витстт съ сестрицею и я удостонлъ ихъ свониъ постщеніемъ, но я внутренно всему тому только смъялся и всего меньше на учт нить къ пимъ тхать, а помышляль уже болте о томъ, какъ бы мит отправиться въ дальнтйшій путь и поситшать въ милос и любезное свое Дворяниново.

Но какъ я ни спѣшнъъ своимъ отъ-**Т**ЗДОМЪ, НО НЕ МОГЪ НИВАВЪ ВЫРВАТЬСЯ прежде, какъ по наступленін уже августа мъсяца. Сестра и самъ зять мой не хотъли меня никакъ отпустить скоро в упрашивали невъдомо какъ, чтобъ и сдълалъ имъ удовольствіе и прогостиль у нихъ подолее. -- «Кому-то велитъ Богъ впредь видаться и когда-то это будеты твердили они то и дело оба, -живенъ мы не такъ близко другъ отъ друга, продолжали они, - чтобъ можно было намъ льстить себя частыми свиданіями». — «Да, говорилъ и я, — проклатая отдаленность много тому мещаеть; однако все-таки отчаяваться не можно .-«То такъ», подхватиль зять мой, «но лета и слабости насъ стращають. Почему знать? Вотъ можетъ быть уже и въ послъдній разъ мы тебя видимъ!... Ж по слабости здоровья своего, не смею и подумать о томъ, чтобъ могъ пуститься въ такой дальній путь, а и тебъ нужно только завхать въ такую даль и тамъ обострожившись жениться, какъ и позабудеть объ Опанкин т.-«И, что вы говорите?» подхватилъ я,---«этого никогда не будетъ, чтобъ я позабыть сіе милое селеніе и васъ, любезныхъ родныхъ ионхъ».

«Хоропю, посмотримъ, сказалъ зять, — и дай Богъ, чтобъ мы дожили до того, чтобъ увидѣли опять васъ въ странахъ здѣшнихъ». — Сіе говорилъ онъ власно какъ предчувствуя, что ему впредь меня уже никогда не видать, и что м самого

меня судьбы едва-ли допустять видѣть опять его Опанкино. Я и дѣйствительно съ того времени уже не видалъ сего обиталища родныхъ моихъ, равно какъ и съ нимъ въ послѣдній разъ уже тогда видѣлся.

— -По что вы пн говорите», сказаль инт паконець зять мой, «но я не отпущу васъ никакъ до того времени, покуда не перейду въ новые хоромы. Воля твоя, а по крайней мфрф сдълай намъ то удовольствіе, что отпразднуй вифстф съ нами новоселье и поживи хоть нфсколько дней вифстф съ нами въ новомъ нашемъ домф; а тамъ уже и Богъ съ тобою!...»

что было дёлать и какъ можно было отговориться? Я принужденъ быль дать слово и пробыть у нихъ до сего деревенскаго праздника. Сіе и совершилось вскорё послё того времени, и праздникъ сей быль въ своемъ родё превеликій. Все сосёдственное дворянство и всё друзья и знакомцы приглашены были къ оному. Весь новый домъ, какъ ни великъ былъ, но наполненъ быль людьми и гостями, и какъ съёхалось множество и господъ, и госпожъ, и дёвицъ, то мы и повеселились-таки въ сей нослёдній разъ гораздо и гораздо, и окончили пиршество сіе съ удовольствіемъ особливымъ.

Послъ сего не сталь я уже долье медлить, да и они не держали уже меня болье. Итакъ, собравшись и уклавъ всю свою библютеку на особую подводу, которою снабдилъ меня мой зять, 10-го августа отправился я въ свой путь, распрощавшись съ сими милыми и любезими своими родными и смочивъ взаимно другъ у друга слезами свои лица.

Не могу изобразить, сколь чувствительны для меня были проводы изъ сего селенія. Всф люди собрались провожать меня и исф цфловались со мною, какь не надфясь уже никогда болфе видфть, что, кромф немпогихъ, и дфйствительно такъ случилось. Зять и сестра провожали меня версты три и до самой рфки Утрой, и я на вфкъ не позабуду той минуты, когда, разставшись съ ними и перефуавъ въ бродъ рфку, съ другого берега видфлъ я въ последній разъ возвращающагося уже въ домъ моего зятя, машущаго своею шляпою и кричащаго мие: «Прости, прости, мой другь!»

ъзда моя была благоусившна; я тхалъ опять чрезъ Исковъ, Новгородъ и другіе города, лежащіе до Москвы на большой дорогъ, и на всъ сін, съ младенчества мив знакомыя, места и города смотръль уже тогда совствив не съ такими чувствіями, какъ сматриваль прежде. Я быль уже тогда въ совершенномъ возрасть и всь знанія мон были песравненно уже обшириъйшими предъ прежними. Миф извъстны были уже исторіи городовъ, мною видфиныхъ, и я мпого уже зналъ, что происходило въ древности въ мъстахъ тъхъ, чрезъ которыя доводилось мив тогда вхать. Итакъ, я воображаль себь сін произшествія и смотръль на все не только съ любонытиъйшими очами, но и съ разными при томъ чувствіями и тъмъ всфиъ делаль путь сей для себя пріятифйшимъ.

Впрочемъ, не помию я, чтобъ случилось со мною въ продолжение путешествия сего что-инбудь особливое, кромѣ двухъ про-изшествий, достойныхъ и вкотораго замѣ-чания.

Первое случилось на пути между Псковомъ и Повымъ-городомъ, и было слъдующее. Мы отъбхали уже отъ Пскова нъсколько десятковъ верстъ, какъ вдругъ, противъ всякаго чаннія и ожиданія, останавливаеть насъ поставлениая на большой дорогъ застава и говорить, чтобъ мы дале не вхали. «Что таково?» спросили мы удивившись, «и для чего?»-«Л для того», отвъчають намъ, «что тамъ впереди, во встать деревняхъ по дорогь, конскій жестокій падежь; такъ чтобъ не заразить и вамъ своихъ лошадей и не лишиться опыхъ». Мы обмерли и спужались, сіс услышавъ. Никогда еще такой обды съ нами не случалось. Я воображаль себт всю опасность сего случан и не зналъ, что мив делать.

— «Да какъ же намъ быть?» спросилъ я; — «и что дълать?» - «Что изволите», говорили стоящіе на заставъ, «либо назадъ по-

роною, вотъ по этой дорогѣ, направо».---«Да далеко ли будетъ намъ надобно ъхать?» — «Да не близко», сказали они, «и крюкъ вамъ будетъ большой и верстъ тридцать лишпихъ. Вы вытдете уже подъ самый почти Новгородъ». — «Да какъ же намъ найтить дорогу эту? совстмъ она намъ незнакома». -- «Языкъ до Кіева доведеть», сказали они, «а сверхъ того мы вамъ разскажемъ и деревин, чрезъ которыя вамъ вхать; хоть запишите себв ихъ».-«Хорошо!» сказаль я, «но тамь и въ этихъ деревняхъ, развъ еще нътъ падежа?»-«Есть кой-гдв и тамъ, но не вездв и пе таковъ еще силенъ; но по крайней мъръ всь дорожные, черезъ нихъ теперь вздятъ и вы можеть быть провдете благонолучно. Разспрашивайте только по-прилежнъе и гдъ падежъ есть, тамъ поскорый проыжайте».—«Экая быда!» говорилъ я, «и тамъ не совсъмъ безонасно. Что дълать ребята? спросиль я у людей, обратившись къ онымъ:--какъ вы думаете? пускаться ли намъ на сію опасность, или невозвратиться ли уже назадъ опять въ сестрицв?»-«И, чтовы сударь! воскликнули опи, сіе услышавъ:уже пазадъ вхать! Какъ это? Уже столько отъжавши, да назадъ ворочаться!» ---«Да какъ же быть-то?» спросилъ я далъе.—«А такъ и быть, говорили они: – «что, положась на власть Божію, пускаться въ путь; благо есть объездъ; когда люди фадять, то для чего-жъ и намъ пе профхать?»---«Ну, буди же по глаголу ващему!» сказаль я нѣсколько подумавъ, и возложивъ упованіе свое на Бога, -«поворачивай вправо!...»

По ахъ! съ какимъ страхомъ и душевнымъ безпокойствомъ тхали мы симъ дальнимъ объездомъ. Было сіс, какъ теперь помию, въ самыя полдни, какъ мы своротили съ большой дороги и про-**†зжать** намъ доводилось премножество деревень. Вътажая въ каждую, первое наше попеченіе было о томъ, чтобъ узнать все ли было тутъ здорово и не валятся ли лошади? И какъ скоро узнавали, что падежъ есть, то со страхомъ

взжайте, либо ступайте въ объездъ, сто- : и трепетомъ принускали во всю скачь лошадей, пролетали какъ молнія сквозь оныя и неоглядкою старались ужхать далъс. По какъ досадовали мы и какъ увеличился страхъ и опасеніе наше, когда вездъ, куда ни призажали мы, намъ сказывали тоже, а именно: что тутъ падежь есть, а въ предсладующей деревиа его еще не было. По привздв туда сказывали намъ тоже и тъми-жъ самыми словами. «Господи помилуй, долголи это будетъ? говорили мы:--и найдемъ ли мы гдф-нибудь здоровое еще мѣсто?» И поговоривъ симъ образомъ, пустимся опять скакать. Но намъ и въ умъ не приходило, что бездъльники сін намъ не вездъ сказывали правду, и что опасаясь столько же насъ, сколько боялись ихъ мы, они нарочно иногда вскленывали на селеніе свое падежъ, чтобы побудить насъ темъ ехать далее. Наконецъ измучили мы въ прахъ лошадей своихъ в довели до того, что не могли они бъжать далъе. И какъ тогда наступала уже и ночь, то рады, рады были, что довжали, хотя уже съ нуждою, до одного селенія, о которомъ увършли насъ, что въ немъ дъйствительно падежа еще не было.

> Но чтожъ? Не успѣли мы въ ономъ посреди широкой улицы ночевать располои лошадей своихъ отпречь, какъ подхожиться дятъ къ намъ другіе и сказывають, что падежь есть и у нихъ и что въ самый тотъ день пало у нихъ более десяти лошадей. Господи! какъ мы тогда всъ оробълн и перетрусились. «Давай, давай скорве!--закричаль я: — и запрягай опать лошадей!» — Но мужики разсменянсь только тому и мнъ говорили: «Куда вамъ, баринъ, далъе ъхать на измученныхъ лошадяхъ вашихъ? Впереди цълыхъ иятнадцать версть нъть ни одного селенія на дорогъ, да и тамъ такой же надежъ уже есть, какъ у насъ. Ночуйте-ка здёсь съ Богомъ; но лошадей-то непускайте съ мъста и кормите уже при повозкахъ. Мы вамъ добудемъ уже и накосимъ травки свъженькой».

> что было тогда делать? Мы противъ хотфиія и съ превеликимъ хотя страхомъ,

но принуждены были остаться тутъ почевать, и отъ сумленія не спали почти всю ночь, такъ настращалъ насъ сей проклятый лошадиный моръ. Но было, правда, чего и опасаться, и одна мысль о потерянін всёхъ лошадей своихъ, посреди мість, зараженныхъ повсюду сею конскою эпидеміею, и о невозможности достать иныхъ, нагоняла на насъ страхъ и ужасъ, и мы сами себя не вспомнили отъ радости и не знали, какъ возблагодарить Бога, какъ вы вхали мы пакопець благополучно изь сихъ опасныхъ мфстъ и вэтфхали опять, неподалску уже отъ Новагорода, на большую дорогу и къ такой же заставъ.

Видь сего города, усмотрънный издалека, возбудилъ тогда во мић мысль о Спивь и Труворъ. Имена сихъ древнихъ обитателей Новагорода были у меня въ особливости затвержены по трагедіи Сумароковской, изъ которой зналь я многія мфста и монологи наизусть и декламировалъ опие неръдко; а сіе и произвело во мић тогда разныя чувствованія и побудило говорить въ душть своей: «Ахъ! воть туть и въ сихъ-то мфстахъ жили нъкогда Гостомыслъ, Сипавъ и Труворъ. Хоть и не было въ точности вежът техъ произмествій съ ними, какія написаны г. Сумароковымъ, но что они были и жили ифкогда тутъ, это правда»; А такимъ же образомъ съ особливыми чувствіями смотрель я и на илощадь городскую, где накогда висьль славный новогородскій въчевой колоколъ и на мостъ въ городъ, **перевзжая по оному** ръку Волховъ. «Вотъ тутъ-то, -- говорилъ и самъ себъ, -- побиваемы были пъкогда долбнею вст песчастные дворяне новогородскіе и повергалися въ воду, и сія-то ръка уносила ихъ прочь въ быстрыхъ струяхъ своихъ и служила имъ **могилою.** Были-жъ времена! – продолжалъ я, и углубляясь далье въ мысляхъ, напоминаль всю исторію сего въ древности столь славнаго и великаго республиканскаго города: - сколько пролито тутъ крови человъческой; сколь часто обагряемы были еь всъ окрестности сін, сколь многіе миллоны людей обитали иткогда на нихъ

и коль многихъ смертныхъ прахи сокрыты въ нѣдрахъ земли. въ окрестностяхъ и впутри сего стариннаго города, бывнаго пѣкогда столь великимъ». Наконецъ не могь я довольно надивиться быстротѣ рѣки тутошней, вытекающей изъ озера Ильменя, и какъ случилось намъ тутъ ночевать, то весь вечеръ проводилъ я на берегахъ оной въ разныхъ помышленіяхъ.

Другое произшествіе случилось сь нами въ горахъ Валдайскихъ. Перетзжая славную сію цфпь горъ, съфхался я тутъ съ однимь мит давно знакомымъ и витстт со мною въ одномъ полку служившимъ офицеромъ. Былъ то г. Федцовъ; и онъ, препроводивъ всю жизпь свою въ военной службъ, дослужившись капитанскаго ранга, ъхалъ тогда изъ армін также въ отставку и посифиаль въ деревню къ женъ своей и дътямъ, съ которыми онъ многіе уже годы невидался, и также не надъялся-было никогда видъть; невъдомо какъ радовался тогда тому, что вынесъ его Богъ изъ чужихъ земель благополучно и безъ полученія на всъхъ многихъ сраженіяхъ, на которыхъ ему бывать случалось, ни единой раны и никакого увъчья

Мы обрадовались неведомо какт, другъ друга узнавши, и съвши къ нему въ повозку не могли довольно наговориться. Онъ разспрашиваль обо всемъ меня, а я такимъ же образомъ разспращивалъ его, и онъ разсказываль мив и о полку нашемъ и обо всемъ, что съ нимъ въ посявдніе годы службы происходило, и окончиль повъствованіе свое, какъ теперь помню, сими словами: «Такъ-то, братецъ. послужили, походили по чужой сторонъ, потерићли довольно нужды, пабрались довольно и страховъ и всего и всего, но по крайней мфрф теперь, слава Богу, фду на покой и провождать последние дни евои въ мирф и тишинф съ бабенкою своею и ребятишками .-- Но ахъ! можетъ ди человъкъ что-нибудь навърное заключить о предбудущемъ и предвидать, что предстоить ему впереди и за самое иногда короткое время! Всего-то меньше можемъ мы все это знать, и последующее послужило мив истинь сен новымъ и крайне поразительнымъ для меня доказатель-

Неусивль онъ помянутыхъ последнихъ словъ выговорить, какъ увидълъ я, что надлежало намъ въ ту самую минуту начинать спускаться съ одной превысокой и кругой горы, и что спускъ быль дуревъ, шелъ излучиною и влъкъ у насъ была превеликая стремнина и глубокій буеракъ. Будучи какъ-то всегда не очень смъль и въ такихъ случаяхъ отваженъ, и сдблавъ уже издавна привычку выходить на горахъ такихъ изъ повозки и сходить внизь ифшкомъ, восхотъль и и въ сей разъ сдълать тоже, и говоря повощику, чтобъ онъ на минуту остановился, сталь вылезать изъ кибитки. Но г. Федцовъ непускаеть меня и говорить мнф:

- «И, братецъ, какъ тебѣ не стыдно? Уже боннься такой бездѣльной горы, а еще служилъ! И такія ли горы мы переѣз-жали иногда! Сиди, сударь, и небойся ничего, лошади у меня смирныя и мы съъдемь хорошехопько!»
- Ифтъ, воля твоя, братъ, отвъчалъ я ему: а я ин изъ чего не соглашусь съ такой страшной горы фхать, а пусти-ка меня долой. Дъло-то будетъ здоровъе, трудъ невеликъ сойтить. Иоги, слава Богу, есть и здоровы еще, а говоритея въ пословицъ: береженаго коня и Богъ бережетъ. И сказавъ сіе спрыгнулъ я съ его новозки, а онъ, захохотавъ, далъе сказалъ:
- «Этакой ты какой трусъ; ты, братъ, истинный и горе, а не воинъ!»
- Пу, пускай трусъ, —говорю я: —и называй ты меня какъ хочешь, а я знаю то, что по крайней мфрф духъ во миф будеть въ спокойствии, да и на что безъ нужды подвергать себя опасности. Словомъ, я совътовалъ бы и тебф, братъ, тоже сдълать.
- «И пустое,— возопиль онъ:— невидальщина какая! Ступай, малый!»

Но что-жъ, пеуспѣлъ онъ нѣсколько саженъ отъ меня отъѣхать, какъ лошади его вдругъ отчего-то вздурились и понесли его внизъ. Опи держать, они кри-

чать, останавливать, но не туть-то было. Лошади взяли верхъ, песутъ во всю прыть и по самому краю стремнины. Я обмеръ, испужался сіе увидъвъ, но не успъль еще опомниться, какъ гляжу, повозки его на горъ какъ небывало и очутилась она вдругъ уже опрокинутая и лежащая въ буеракъ, куда съ горы полетъла она стремглавъ, сорвавшись съ передней оси.

Не могу изобразить, коликимъ ужасомъ поразило пасъ сіе несчастное приключеніе. Мы, остановинь лошадей своихъ, безъ намяти побъжали помогать упавшимъ и коихъ крибъ и воиль достигалъ до насъ изъ буерака, и чуть-было сами неполетили стремглавъ, слезан съ крутизны той стремнины. И что-жъ? Въ какомъ жалкомъ положенін находимъ оныхъ! Оба они лежали придавленные ихъ повозкою, и кричали, чтобъ мы какъ можно скоръе ихъ спасали и не дали имъ задохнуться. Съ превеликою нуждою своротили мы съ нихъ повозку и нашли слугу, отдълавшагося еще довольно удачно, а господина самого съ переломленною рукою, вышибенною ногою и передомленными двуми ребрами на боку и отъ превеликой боли, какъ корова, заревъвmaro.

Что было тогда намъ съ нимъ дълать? Превеликое сожальнее поразило насъ встать и встать поразило насъ встать и встать по пособить сами не знали что намъ и какъ между тто прибъжали къ намъ и проче люди, сътавшее подъ гору благонолучно съ нашими повозками, и тамъ и его лошадей поймавшее и своихъ остановивше, то при помощи ихъ выволокли мы встан неправдами повозку его изъ буерака и рады были уже и тому, что она неизломалась совстать и что можно было намъ, положивъ его какъ-нибудь въ повозку, довезть до ближняго впереди селенія.

Туть остановился и я для него и непоѣхаль уже въ тотъ день далѣе. Человѣчество требовало подапія помощи, и хотя мы всего меньше въ состояніи были подать оную, по по крайней мѣрѣ сдѣлаин ему къ боку припарку, а руку его связали въ лубки какъ умѣли; а для выправленія вышибенной ноги отыскали туть костоправа. Онъ препроводиль всю ту ночь въ неописанномъ страданіи п раскаявался, но уже поздно, что непослушаль моего совѣта. Но какъ намъ за нимъ тутъ долѣе жить остаться было не можно, то поутру на другой день, оставивъ его тутъ и пожелавъ скораго выздоровленія, продолжали мы свой путь далѣе.

Въ Москву прифхали мы 30-го августа и призздъ въ сей столичный городъ неменфе быль для меня чувствителень и пріятенъ. Не видавъ онаго уже много изтъ, не могъ я довольно налюбоваться и видомъ его, какъ скоро онъ намъ вдали еще повазался. Съ пеописанною радостію перекрестился я, завидівь впервые его башни и колокольни, и благодариль Бога, что довель Опъ меня до онаго благополучно. И какъ имприфуаливъ оный уже въ вечеру, то рашился я въ опомъ передневать для запасенія себя кой-кавими надобностями для будущей деревенской жизни. Пуще всего хотълось мить запастись туть какими-нибудь экономическими книгами: до сего во всей моей библіотек в не было ни одной экономической, потому что, какъ не надъялся я ниважь быть скоро дома, то и не запасался ими, и у меня часть сія была совсьмъ въ небрежении. А тогда, какъ ъхалъ я домой для посвященія себя навсегда деревенской жизни, то считаль уже необходимостію познакомиться и съ экономіею. И какъ я всего меньше разумѣлъ оную, то и надвялся научиться оной изъ книгь, и потому и желаль въ Москвъ запастись хотя несколькими на первый случай.

Но сколь же удовольствіе мое было велико, когда при распров'ядыванін о томъ, нізть ли и въ Москвіт книжной и такой лавки, гдіт-бъ продавались не одніт русскія, но вкупіт и иностранныя книги, услышаль я, что есть точно такая подліт Воскресенских вороть. Съ превеликою поспітшностію побіжаль я въ оную. Но

сколь радость и удовольствіе мое увеличилось еще больше, когда нашель тутъ лавку, подобную почти во всемъ такой, какую видель я въ Пруссін, въ Кёнигсбергъ, и въ которой продавалось великое множество всякаго рода немецкихъ и французскихъ книгъ въ переплетъ и безъ переплета. Я спросиль каталогъ, и какъ мив его подали, то сившиль отыскивать въ немъ и потомъ цересматривать вст экономическія; и какъ по счастію случилось со мною тогда довольное еще число оставшихъ денегъ, то накупиль я нфсколько десятковъ оныхъ, и какъ вообще экономическихъ, такъ въ особливости и садовыхъ, и повезъ ихъ съ собою, какъ бы повое какое сокровище, въ деревию.

Мы выбхали изъ Москвы сентября перваго числа, и какъ бхать намъ оставалось уже немного, то скоро добхали и до Серпухова, а накопецъ, 3-го числа достигли и до тъхъ предбловъ, гдъ и увидъль свъть въ первый разъ въ моей жизни и проводилъ многіе годы въ моемъ младенчествъ и малольтствъ. День сей мнъ въ особливости намятенъ.

Никогда непозабуду я того, какимъ неописаннымъ и сладкимъ удовольствіемъ паноднялась вся душа моя при приближенін къ темъ местамъ, где было мое жилище и какъ, подъвзжая къ Городнъ, восхищался я видимыми уже вдали, зпакомыми мит лесами и местоположеніями примфтными; какъ привфтствовалъ я всв оныя, какъ мысленно говориль со всъми ими и какъ, профхавъ Городню и новоротивъ для скоръйшаго привада вправо мимо Дурнева, досадовалъ я на горящую подъ повозкою моею ось, недопускающую насъ такъ посифинать фадою своею, какъ миъ тогда хотълось. Во всю дорогу она у насъ ин однажды не горъла, а туть вздумала горьть, какъ бы нарочно, для увеличиванія моей нетерифливости. Съ какою досадою принуждены были мы нъсколько разъ для нея останавливаться и свидывая колесо, тушить оную, и чъмъ, и чъмъ петупили мы ее и колесо! -- Но наконецъ преодольли мы и

сіе послѣднее препятствіе и я довольно еще рано приѣхалъ въ любезное свое Дворяниново и въ обиталище предковъ своихъ и свое собственное.

А симъ и окончу я, мой другь, и шисьмо сіе, а вкупъ и все сіе собраніе оныхъ,

сказавъ вамъ, что я есмь вашъ и прочая.

### Конецъ

девятой части.

Сочинена въ ноябръ 1800, переписана въ октябръ 1805.



# жизнь и приключенія андрея болотова

описанныя самимъ имъ для своихъ потомковъ.

часть х.

#### 1801.

въ дворяниновъ.

## ИСТОРІЯ МОЕЙ ПЕРВОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ ПО ОТСТАВКЪ ВООВЩЕ, И ВЪ ОСОБЕННОСТИ ПЕРІОДА ОНОЙ ДО ЖЕНИТЬВЫ.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Письмо 101.



.Тюбезный пріятель!

т предсладовавшихъ

предъ симъ монхъ

письмахъ сообщилъ я

вамъ исторію моихъ предковъ, моего младенчества моего малольтства и всей моей военной службы. А теперь начну описывать вамъ исторію моей первой двънадцатильтней деревенской жизни, какъ новаго и такого періода моей жизни, который можно ночесть самимъ цвътущимъ во все теченіе оной: ибо простирался онъ съ двадцатьпятаго по тридцать седьмой годъ моего возраста. По не знаю, будеть ли исторія сего времени для васъ такъ любопытна и занимательна, чтобъ могли вы ее читать безъ скуки и имъть притомъ хотя иъкоторое удовольствіе. Пикакихъ отмънно важныхъ и особливыхъ произше-

ствій неслучилось со мною во все продолженіе сего времени; но оно протекло въ мир'я, въ тишин'я и во всёхъ удовольствіяхъ, какія только можстъ доставлять усдиненная, простая и невинная сельская жизнь мыслящему и чувствительное сердце им'яющему челов'яку.

Я разскажу вамъ, какъ по привздв изъ службы въ отставку обостроживался я въ маленькомъ своемъ домишкѣ, какъ учился хозяйничать и привыкаль въ сельской экопомін, поправляль и приводиль въ лучшее состояние свое домоводство, какъ познаком и вался съ своими сосъдъми и пріобраталь ихъ къ себа дружбу и любовь; какъ потомъ женился, нажиль себъ дътей, построилъ себъ домъ новый, завелъ сады; сдфлался экономическимъ, историческимъ и философическимъ писателемъ, и вообще, какъ и въ чемъ паиболье препровождаль праздное время: чыль себя запималь, чемь веселился и что предпринималь для сделанія себе уедипенной сельской жизни пріятною и веселою, покуда, наконецъ, Провидънію угодно было цаки меня на ифсколько

итъ оторвать отъ дома и доставить митъ нной, и такой родъ жизни, который былъ для меня совствить новый, и хотя съ меньшею вольностію соединенный, но неменьше пріятный и полезный.

Вотъ краткое содержание истории всего того періода времени, который я описывать теперь предпринимаю. Но я не знаю, найду ли при описываніи всего того довольно таких вещей, которыя бы могли сколько-нибудь достойны быть вашего любопытства и поддерживать вниманіе ваше при читаніи онаго. И вы извините уже меня въ томъ, когда, за ненивніемъ важныхъ вещей, буду я иногда разсказывать вамъ о самыхъ мелочахъ и бездълкахъ, и дълать то болве для того, что когда не вамъ, такъ для потомковъ монхъ могутъ и онъ быть столь же интересны и любопытны, какъ и другія. Словомъ, я поступлю такимъ же образомъ, какъ дълалъ прежде, и дъло стану ившать съ бездъльенъ и самынъ тънъ придавать пов'вствованію своему скольконибудь болве живости и пріятности.

Итакъ, приступая къ продолжению моего прежняго повъствованія и прицъпливаясь опять къ прерванной нити опаго, скажу вамъ, что помянутый третій день мъсяца сентября 1762-го года, въ воторый возвратился я изъ службы въ свою деревню, быль одинь изъ наипріятнъйшихъ въ моей жизни. Я разсказывалъ уже вамъ, какъ мы, приближаясь къ темъ предвамъ, гдв я родился, поспвимли своею вздою, какъ предварительно веселился уже я встин окрестностями, наше жилище окружающими, и какъ досадоналъ на горящую ось подъ повозкою моею, мъшавшую намъ посиъщать по жеданію; — а теперь опишу вамъ всв подробности сего достонамятнаго моего возвращенія и привзда въ свое обиталище.

День случнася тогда ясный и погода самая теплая, тихая и наилучшая изъ сентябрскихъ, и мы, потушивъ и подмазавъ вновь свое колесо, не ѣхали, а катились по гладкой и сухой тогда дорогѣ. Я только и зналъ, что твердилъ повощику своему, чтобы онъ понуживалъ ло-

шадей и спъшиль довезть меня до двора прежде еще наступленія вечера. Мив хотълось приъхать въ домъ мой сколько можно поранве для того, чтобъ успыть еще можно было изъ повозовъ выбраться и сколько-нибудь осмотреться; а стараніемъ толикоже поспітающаго къ жені своей моего кучера, мы и дъйствительно дотхали довольно рано и задолго еще до захожденія солнечнаго. Чтобъ лучше успъть въ томъ, то предложилъ онъ мнъне прикажу-ли я своротить съ большой Тульской дороги еще прежде привздавъ Я рославцово, гдѣ мы обыкновенно, ѣдучи изъ Москвы, сворачиваемъ вправо, и брался провезть меня прямо отъ Городни знакомыми ему полевыми дорожвами и тропинками: и какъ я на то согласился, то и провезъ онъ меня прямо мимо Дурнева и чрезъ Трешню, такъ, что мы подъъхали къ селенію нашему уже не отъ Яблонова, а съ Хмырова.

Теперь не могу я никакъ изобразить того сладкаго восхищенія, въ которомъ находилась вся душа моя при приближенін къ нашему жилищу. И ахъ! какъ вспрыгалось и вострепеталось сердце мое отъ радости и удовольствія, когда увидълъ я вдругъ передъ собою тъ высовія березовыя рощи, которыя окружають селеніе наше съ стороны съверной и дълають его неприматнымь и съ сей стороны невидимымъ. Я перекрестился и благодарилъ изъ глубины сердца моего Бога, за благополучное доставление меня до дома, и не могъ довольно насытить зрѣнія своего, смотря на ближнія наши поля и всв знакомыя еще мнв рощи и деревья. Мнъ казалось, что всъ онъ привътствовали меня, разговаривали со иною и радовались моему прифаду. Я самъ здоровался и говорилъ со всеми ими въ своихъ мысляхъ. А неуспфли мы вътать въ длинный свой между садовъ проулокъ, какъ радующійся кучеръ мой полетълъ со мною какъ стръла, и раздавался только по рощамъ стукъ и громвій его свисть и ежеминутные его окрики на лошадей и понуканье оныхъ. Въ единый мигъ очутились мы предъ старинпыми и большими воротами моего двора, покрытыми огромною кровлею и снабженными претолстыми и узорчатыми версями, и вмигь вскакивають спутники мои съ повозокъ и съ громкимъ скрыпомъ растворяють оныя, и мы взъбзжаемъ на дворъ и летимъ какъ молпія къ крыльцу господскаго дома.

1762 годъ.

Во всемъ домѣ никто тогда еще не зналъ и не вѣдалъ о моей отставкѣ и возвращеніи въ домъ свой; но всѣ, считая меня еще въ службѣ и въ Петербургѣ, всего меньше насъ ожидали. И какъ время тогда было еще рабочее и не весь хлѣбъ убранъ былъ еще съ поля, то и не было почти никого, кромѣ однѣхъ старухъ и ребятишекъ тогда въ домѣ.

Всѣ сін, увидѣвъ взъѣхавшія па передній дворъ повозки, не знають, что-бъ это значило, сбѣгаются со всѣхъ сторонъ видѣть сію необыкновенность и, узнавъ моего кучера, разбѣгаются паки врознь, и съ громкимъ кричаньемъ: «бояршнъ, бояринъ приѣхалъ!» разсѣваютъ слухъ о томъ по всѣмъ избамъ и клѣтямъ, гдѣ знали, что находились тогда ихъ дѣды и бабки.

оживотворяется весь Вдругъ тогда дворъ: со всъхъ сторонъ и угловъ онаго стекаются старики и старухи и позабывъ всю свою дряхлость и слабость, сифинать н бредуть видать своего барина. И мна педсивли еще отпереть замкнутыхъ хоромъ моихъ, какъ увидълъ и себя всъми нии окруженнымъ. Всв кланялись, всв цъловали мон руки, всь изъявляли радость свою о томъ, что Богъ вынесъ меня на святую Русь, и вст говорили, что они меня не чаяли уже п видъть, и теперь почти глазамъ своимъ не върятъ п не могутъ довольно тому нарадоваться; и что опи говорили правду, то доказывали миъ слезы, текшія дъйствительно изъ глазъ накоторыхъ изъ нихъ отъ радости.

Пріятно было мий смотрать на сін нелицемфриме знаки ихъ ко мий любви и усердію; а сскорт засимъ увидтя я и усача домоправителя своего, поситивавшаго ко мий съ гумпа, гдт находился онъ съ мужиками и складывалъ хлтоъ, привезенный ими съ полей въ онос. Старикъ онъ

быль совершенной, служившій еще при покойномъ отцъ моемъ кучеромъ, и привыкнувъ еще тогда ходить въ усахъ, не хотъль и по смерть разстаться съ оными. Звали его Григорьемъ, а по прозвищу Грибаномъ, и я управленіемъ его быль нарочито довожень. Для сего человъка была тогда сугубая радость: виъстъ со мною увидѣль онъ возвратившагося къ нему и меньшого сына своего - въ младшемъ, а родного племяннива --- въ старшемъ пзъ слугъ монхъ. При цълованіи имъ руки моей, горячая слеза, капнувшая изъ глазъ его и ся смочившая, такъ меня троиула, что и поцъловаль сего стариннаго слугу отца моего и радовался, что нашель его еще въ силахъ и довольно бодрымъ-Потомъ далъ ему волю обниматься съ нри тхавшими родными своими, а самъ пошель въ отворенныя уже съни дома моero.

Не могу забыть той минуты, въ которую вошель я впервые тогда въ переднюю комнату моего дома, и тъхъ чувствованій, какими преисполнена была тогда вся душа моя. Каково пи мило и ни любезно было мпѣ сіе обиталище предковъ монхъ и мое собственное въ малолфгствф; но возвращаясь тогда въ оное, не только уже въ совершенномъ разумѣ, но, такъ сказать, пзъбольшого свъта и насмотръвшись многому большому, смотрѣлъ я на все иными уже глазами: и какь сділаль я уже привычку жить въ домахъ свътлыхъ и хорошихъ, то показался мит тогда домъ мой и малымъ-то, и дурнымъ, и тюрьма тюрьмою, какъ п въ самомъ дълъ былъ онъ. А особливо тогда при вечеръ, съ маленькими своими потуски впими окошками, и отъ древпости почти почерпавшимъ потолокомъ и стфпами - весьма, весьма не світель. II передняя моя комната, по мпожеству образовъ, въ кивотахъ и безъ нихъ, которыми установлены были всф полки и стъны въ углъ переднемъ, походила болье на старинпую какую-нибудь большую часовию, нежели на залъ господскаго дома, а особый пустынный запахъ придаваль еще болье непріятности. Совсьиъ тъмъ, я первъйшимъ дъломъ почелъ по-

себя ницъ предъ святынями, когокланялись еще самые прадъды мои, и принесть Господу благомоего за благополучное возпратотъ домъ, въ которомъ и ропервые сталь дышать воздухомъ. тъмъ, какъ выбирали изъ поносили все въ хоромы. переять я всёхъ предстоящих предо разговаривая съ ними, искалъ воими стариннаго своего слугу и ртамона. Время изгладило уже давно въ сердцъ моемъ всю бывнего досаду и возобновило паки ь мою любовь и приверженность Онъ приходилъ мић, во время вія моего, многажды па умъ, н вгаль уже въ мысляхъ своихъопять съ нимъ жить и вмёстё ленін дома и экономіи моей трутанемъ. Но какъ опъ тогда не ся нигдъ съ зръніемъ монмъ, то тво побудило меня спросить объ кены его.

ть, батюшка», сказала она мнф, слезы, потекшія ручьями изъ «Его уже нътъ па свъть! Дня со тому, какъ мы его схоронили». Ты говоришь, воскликнуль я, йно симъ извъстіемъ поразив-

я слеза покатилась тогда изъ ихъ и я не могь далъе выговорить о слова. Минуты двъ стояль я, вшись съ молчаніемъ и утирая и и щеки. Сію жертву благодарсожальнія принесь я тогда го любимца и воспитателя своетакь меня растрогало, что я вечерь далеко нетаково весеоводиль, какъ надъялся.

а какъ инѣ жаль твоего мужа, я женѣ его; но воля Господня ин нами!... Между тѣмъ, поста, Алена, о томъ, чтобъ мнѣ было инать.

тчасъ, батюшка», сказала она, а тотъ разъ всю печаль и огоре, и пошла готовить мив мой Ибо скажу вамъ, что она, какъ при покойной еще моей матери, такъ и въ прежпее мое жительство въ деревнъ отправляла должность стряпухи и была въ семъ рукомеслъ довольно искусна.

Между темъ, какъ оный готовили, осматривался я въ своихъ, пустынью и гнилью нахнувшихъ хоромахъ: ходилъ по встмъ комнатамъ, поднималъ окошечки для впущенія свѣжаго воздуха и помышлиль о томъ, какъ бы мит въ нихъ лучше обострожиться и расположиться, и которую изъ комнатъ назначить себъ спальнею, которую жилою и гостинною, и гдф назначить мъсто для лучшаго своего на службъ пріобрътенія и всего моего тогдапняго сокровища, а именно своей библіотечки. Какъ и всёхъ, къ жилью сколько - нибудь способныхъ комнатъ только двъ, а третья передняя была почти пустая и холодпая, то недолго было дълать мит выборъ и распоряженія. Въ сію вельль я переносить всь сундуки свои съ книгами, угольную назначилъ своею спальнею, а вкупъ и жилою, и гостинною, и столовою; а вомнату, которая всъхъ прочихъ была еще сколько-нибудь посвътаве и веселье, сдълаль до времени и заднею, и лакейскою своею, и встить и встить.

Въсихъ распоряженіяхъ и не видаль я, какъ прошла оставшая часть дня и наступиль вечеръ. Я спѣшиль тогда поужинать и лечь спать, на постланной для меня на томъ же мѣстѣ постели, гдѣ сыпала покойная мать моя. Я надѣялся что отъ дорожныхъ трудовъ и безпокойствъ, просплю я всю ночь какъ убитый; но въ мысляхъ своихъ обманулся.

Неусивло пройтить и двухъ часовъ посль того какъ я заснулъ и все въ домѣ угомонилось, какъ вдругъ посъщаетъ меня на постели моей незванная и совсвиъ неожиданная гостья, пресъкаетъ мой сладкій сонъ, заставливаетъ меня съ постели моей вскочить, будить и кликать спавшихъ въ комнатѣ людей и просить ихъ, чтобъ они мнѣ, какъ умѣли, помогали къ моей нуждѣ.

Ну! теперь думайте и гадайте, что-бъ в это была за гостья; только ради Бога пе заключайте ничего худого и непристойнаго. То хотя и правда, что была то одна изъ тутошнихъ жительницъ; однако, прошу меня необидъть . . . . была то пе жепщина, а госпожа — крыса, и крыса превеличайшая.

Далье, не подумайте, чтобъ я вскочиль, испужавшись оной. Ахь, нъть! крыст и мышей и пикогда небанвался; а вскочить принудила меня самая неволя: ибо госпожѣ крысѣ вздумалось поступить со мною какъ-то очень неучтиво и прпласкать при взжаго въ жилище свое гостя уже слишкомъ грубо. Словомъ, думать было надобно, что была она, либо наигдупъйщая изъ сихъ тварей, либо крайне голодна и нъсколько дней ничего не вла: нбо судите, не дура ли она была самая и по глупъйшая ли тварь въ свъть, что неумъла разобрать, что живое тъло и что мясо, но, сочтя одинъ палецъ руки моей, закинутой за голову и лежавшей на подушкъ, кускомъ какого-нибудь мяса и обрадуясь, нашедъ находку сію, можеть быть, еще въ первый разъ въ своей жизни, такь по своей въръ его типиула и куснула, что вырвала изъ него даже цфлый кусокъ тфла, величиною съ большую горошину. Пу, можно ли быть глупъе и безразсуднъе сей пегодяйки и быть такою пеучтивицею противъ обладателя своего жилища?...

Однако, заплатиль же и я ей за наглость и грубость сію такою же монетою и доказаль ей, что не она, а я господнив сему жилищу. Неуспала боль, сдалавшаяся оть того, меня разбудить, какъ, почувствовавъ подла уязвленнаго пальца своего пачто отманно мягкое, не съ другого слова, схватиль я гостью свою и такъ удачно рукою, что не могла опа пикакъ изъ оной вырваться, да и не имала къ тому и времени: ибо я въ тоть же мигъ, взмахиувъ, такъ мужественно и сильно бросиль ее на поль, что она и непикиула, но туть же тогда и околала.

Произведя такое героическое дело и учинивъ столь жестокое враговке своей наказаніе, легь-было я по прежнему и хотель продолжать спать, но боль руки

и ліющаяся изъ раны вровь принудила меня встать и помянутымъ образомъ раскликать спавшихъ людей, нелѣть имъ припесть скорѣй къ себѣ кусокъ густой грязи и сыскать какую-пибудь тряпицу для перевязанія моей раны.

Вотъ первое произшествіе, случившест со мною по возвращеній моемъ въ домъ пзъ службы. И возможно ли!... Во все продолженіе опой и на самомъ сраженій не былъ я нноднажды раненъ, а тутъ проклятая крыса такъ меня поранила и удзвила, что я нѣсколько дней принужденъ былъ ходить съ обвязаннымъ пальцемъ, и хотя не могъ тому довольно насмѣяться, но нерѣдко рана сія и докладываль мнѣ своею болью и заставливала почти охать.

На другой день собрались ко мнв всв мон крестьяне на поклонъ и нанесли мев множество всякой всячины. Я, поздоровкавшись и поговоривъ со встан ими, пошель такимъ же образомъ осматривать всю свою усадьбу и всв знакомыя себв мъста, вакъ осматривалъ въ предследовавшій вечеръ свои хоромы. Туть опять, смотря на все также другими глазами, не могъ я надивиться тому, что все казалось мит спачала какъ-то слишкомъ мало, бъдно, мизерно и далеко не таково, каковымъ привывъ я воображать себъ все съ малольтства. Всв вещи въ малольтствь кажутся намъ какъ-то крупнве и величавъе, нежели каковы онъ въ самомъ дълъ. Прежије мон пруды показались миъ тогда сущими лужицами, сады ничего незначущими и зарослыми всякою дичью, строеніе все обветшалымъ, слишкомъ бъднымъ, малымъ и похожимъ болве на крестьянское, нежели на господское, и расположение всему самымъ глупымъ и безразсуднымъ.

Неуспълъ я, обходивши всъ мъста, возвратиться въ хоромы, какъ нахожу въ нихъ уже первыхъ моихъ посътителей и гостей, пришедшихъ ко миъ и дожидавшихся моего возвращенія. Былъ то приходскій нашъ священникъ, отецъ Иларіонъ, съ братомъ своимъ, дьякономъ Ивано мъ. Они, поздравляя меня съ приъздомъ, не могли довольно изобразить того, такъ они были обрадованы, услышавъ о моемъ возвращении изъ службы, и я увъренъ былъ, что они говорили правду. Любя обоихъ сихъ духовныхъ особъ съ моего изаденчества, не престалъ я еще и тогда ихъ любить и былъ очень доволенъ посъщениемъ опыхъ. И какъ сіе случилось истати, то и просилъ я отца Иларіона отслужить въ домѣ моемъ тогда же благодорный молебенъ Господу Богу и, освятивъ воду, окропить ею все мое будущее обиталище.

Съ превеликою охотою учинилъ онъ то, чего и требоваль; а между темь, покуда посыланные ходили за ризами, книгами и прочимъ, разспрашивалъ я у его обо всемъ и обо всемъ, какъ у свъдущаго все нтакого человъка, который могъ обо всемъ подать мит лучшее понятіе, нежели мон лоди. Словомъ, я запялся почти весь тотъ день сими первыми и пріятными для меня гостями. Опи должны были, по отслуженін молебна. остаться у меня объдать, обходить со мною еще многія міста въ моей усадьбъ и пробыть у меня столько, сколько миж хотфлось. И какъ отецъ Иларіонъ умѣлъ очень хорошо, важно и сладво говорить, а брать его быль веселаго и добраго характера и умфлъ разговоры своя приправлять пріятными шуточками и издъвками, то было мив съ ними и не скучно; и могу сказать, что они мить, какъ тогда, такъ и послъ бывали всегда пріятными гостями, и я всегда быль радъ, когда они ко мив прихаживали.

Отъ сего-то отца Иларіона узналь я тогда, вопервыхъ, что Дворяниново наше было въ сіе время не таково пусто, какъ въ прежнюю мою бытность и что во время отсутствія моего произошли съ обоими сосъдями однофамильцами и родственниками моими важныя перемѣны. О прежнемъ моемъ ближайшемъ сосъдѣ и родномь брагъ отца моего, сказывалъ онъ, что старичку сему наскучило какъ-то паконецъ житъ въ прежнемъ вдовствѣ своемъ, и вздумалось при старости жениться; но что женигьба сія была ему песлишемомъ удачна, власно, какъ бы въ наказапіе

за то, что погнался онъ за однимъ достаткомъ: ибо невъста его была котя дъвушка довольно достаточная, но такихъ же почти престарълыхъ лътъ, какъ и онъ; и что во время сватьбы ихъ вся еще Москва смълась тому, что новобрачнымъ симъ было полтораста лътъ отъ роду.

Я удивился, сіе услышавъ. Но удивленіе мое увеличилось еще больше, когда, при дальивишемъ распранивании о томъ, кто она такова и есть ли у ней съ нимъ дъти, отецъ Иларіонъ, разсмъявшись, миъ сказаль: «Какимъ, сударь, быть детямъ!... Посмотрите-ка только тетушку вашу, вы удивитесь и не повфрите, какъ это могло статься, что такому благоразумному человъку, каковъ Матвъй Петровичъ, вздумалось жениться на такой дряхлой, больной и такой старушкъ, которую, вскорѣ послѣ свадьбы, расшибъ и параличъ, н которая и понынь, и съ самаго того времени безъ языка и не можетъ выговорить ни одного слова?»

- Что вы говорите! воскликнуль я, удивившись. Ахъ. какая диковинка!... Но въ домъ ли они и здъсь ли теперь?
- «Ивть, отвъчаль мив отецъ Иларіонъ; а оба они теперь въ Москвъ и живутъ у брата ея господина Павлова, весьма зажиточнаго человъка».
- Жаль же миѣ, сказаль я, что я этого не зналь; а то повидался бы съ нимъ въ Москвѣ, ѣхавши чрезъ оную.
- «Это вы еще успћете сдћать, отвћиаль мий отецъ Иларіонь. Они живуть безсъйздно въ Москвћ, а особливо възимнее время; и какъ вы пофдете, надћюсь, въ оную для коронаціи государыни, которая, какъ говорять, въ нынфшнемъ же мфсяцћ воспоследуеть, то и можете, не только имъ, по и всему ихъ житью и бытью и семейству досыта насмотрфться и надивиться».

Что касается до другого моего однофамильца и родственника, живущаго также въ одной со мною деревит, и который доводился мит внучатной дтдъ и быль самый тотъ, у котораго бывалъ я въ прежнюю мою въ Петербургъ бытность, и о которомъ я имтъ уже случай вамъ упоминать, то, сказываль; отецъ Иларіонъ, что и сей, будучи изъ полковниковъ пожалованъ генералъ-маіоромъ, находился потомъ нѣсколько лѣтъ сыщикомъ воровъ и разбойниковъ въ Ипжнемъ-Иовѣгородѣ; и наконецъ, будучи отставленъ и получивъ генералъ-поручицкой штатской чипъ, живетъ уже нѣсколько лѣтъ въ деревнѣ и въ здѣшнемъ домѣ дѣдовъ и отцовъ своихъ.

- Во, во, во, сказалъ я, удивившись; такъ и у насъ тенерь завелись здѣсь превосходительные и генералы! Ну, слава Богу!... Но не вздумалось ли и сему также на старости жениться, какъ и моему дядюшкѣ?
- «Конечно, отвъчалъ мнъ отецъ Иларіонъ. Но сей, по крайней мъръ, взялъ уже за себя котя вдову, по гораздо уже и подостаточнъе и помоложе, и всъмъ и всъмъ получие, и Софья Ивановна у насъ боярыня изрядная и хоть бы куда. Но самому-то ему деревенская жизнь какъто непосчастливилась»...
  - А что такое? спросиль я.
- «Стрѣлялъ какъ-то изъ окошка изъ штуцара, отвѣчалъ онъ мић: и штуцаръ этотъ разорвало и повредило ему такъ руку; что остался у него на ней одинътолько указательный палецъ, а прочіе всѣ лекаря принуждены были отрѣзать, и насилу пасилу могли залечить. Нъсколько педѣль принужденъ онъ былъ жить для сего въ Тулѣ, но и теперь еще носить ее всю обвязанную».
- «Что вы говорите! воскликиуль я, удивившись. Ахъ, какое несчастіе! И вотъ другой примъръ на глазахъ моихъ, что человъкъ цълый въкъ служилъ, бывалъ на войнахъ и въ сраженіяхъ, но пигдъ не былъ раненъ и поврежденъ, а наконецъ, притхавъ домой на покой, претеритваетъ какое несчастіе!»—Потомъ разсказаль я отцу Иларіону то, что случилось на дорогъ съ господиномъ Федцовимъ и что довелось мить самому видъть.

Наконенъ, на вопросъ: дома ли сей генераль тогда находился? сказалъми в отецъ Иларіонъ: «Дома, сударь. И гдъ же имъ быть? Онъ пикуда почти не вздить; и только изрѣдка вое-когда бываетъ у сестрици своей Варвары Матвѣевны Темерязевой».

- A жива еще сія милая старушка? спросиль я.
- «Жива еще и все такова же, отвъчать онъ. И мы сегодня же еще ес видъли, заходя давича на часовъ въ Нивитъ Матвъевичу. И они всъ еще изъявляли великую радость о вашемъ приъздъ, и усердно желаютъ васъ видъть, а особливо генеральша».
- -- Что таково? коскликнулъ я, удивившись.
- -- «Такъ-таки, отвъчалъ мнъ отецъ Иларіонъ: людивы еще незнакомые и она еще повой человъкъ; такъ хочетъ васъ видъть и съ вами познакомиться. А лег-ко статься можетъ, что и другое что-небудь ниъетъ на мысляхъ».
- Л что-бы такое это было? спросиль я съ родившимся во миѣ тотчасъ и превеликимъ любопытствомъ.
- «Богъ знаетъ! сказалъ отецъ Иларіонъ усмфхичвшись. Можетъ быть я и обманываюсь и она мыслей такихъ и не имъетъ; но по натуральности судя, быть это легко можетъ. У ней есть отъ перваго мужа дъти, сыпъ да дочь, и сія живетъ при ней, и дъвушка изрядная и поспъваеть въ невъсты; а вы, батюшка, человъкъ также молодой, холостой, достаточный; прифхали тенерь въ отставку, и вамъ не одному же жить въ деревић, а натурально, падобно будетъ помышлять и о томъ, чтобънажить себф и хозяющку. Ну, такъ судите сами, милостивый государь, не легко ли статься можеть, что спознавомившись съ вами, не захочетъ ли она попрочить вась ей въ женихи? Ей, какъ матери, то и натурально».
- Во. во, во, сказаль я. Этого я всего не въдаль; и хорошо, батюшка, что вы мнъ это сказали. Я очень вамъ за то благодаренъ.
- «Одпако, отвіталь мий отець Иларіонь: певіста, не певіста, а вамь, батюшка, отбітать оть шихъ ненадобно. Люди они старые, почтенные и вамь, хотя дальные, но все родственники».

— Конечно, сказалъ я. Мой и первый вытадъ будеть къ нимъ; и какъ-скоро осмотрюсь, то и побываю у нихъ.

Послѣ того говорили мы о другихъ моихъ дальнихъ родственникахъ, жившихъ у меня не въ дальнемъ сосъдствъ. Но всъ они были уже тогда въ царствъ мертвыхъ, низь встав ихъ быль почти только одипъ, ио имени Захарій Өедоровичъ Каверинъ, жившій тогда отъ меня неподалеку. Сей добренькой и мягкодушный старичовъ доводился мит по матери внучатнымъ дядею и быль инфочень знакомъ. Онъ служиль въ последнее время въ одномъ со иною полку, и будучи секундъ-маіоромъ, оставался съ батальономъ въ Кёнигсбергт, гдъ я его неръдко видалъ, и какъ онъ быль тамъ и съ женою своею, и детьми, то не одинъ разъ случалось мпѣ бывать у нихъ и на квартирћ и обходиться съ ними, какъ родными. Я очень радъ былъ, узнавъ, что находился уже онъ также, вочти въ отставкъ и жилъ тогда съ женого и детьми своими въ маленькомъ своемъ домикъ въ селъ Каверинъ, и положиль возобновить съ нимъ прежнее E39 KOMCTBO.

Кромъ сего, сказываль мить отецъ Иларіонъ, что жива была еще и та любезная старушка, Матрена Ивановна Аникеева, которая была родная сестра іяди моего, г. Арсеньева, а мить тетка, и которую, за добрый ея и ласковый характеръ, любилъ я съ самаго еще младенчества. Я положилъ и съ нею повидаться, какъ скоро только мить возможно будетъ, и жалтяль только, что жила она отъ меня неблизко, и верстъ за сорокъ отъ моего селенія, подъ Каширою, и мить часто съ нею видаться было не можно.

Въ сихъ не многихъ особахъ состояли въ сіе время всѣ, близъ меня живущіе, мон родственники. А изъ живущихъ далье извъстенъ былъ мнѣ еще одинъ, изъ фамилін господъ Бакѣевыхъ, а по именя Василій Никитичъ, который доводися матери моей внучатный братъ, но билъ ею отмѣнно ночитаемъ. Но какъ сей находился еще въ службѣ и служилъ въ Москвѣ при полиціи, то и неслуча-

дось мить до того времени никогда его еще видать. Следовательно, и зналь я его по одному только имени, и потому, что онъ неоставляль насъ при разныхъ случаяхъ своими вспоможеніями, и между прочимъ и самымъ переводомъ ко мить денегъ изъ деревни въ Петербургъ. Съ симъ своимъ дальнымъ родственникомъ положилъ я также, при первой тадъ своей въ Москву, познакомиться; и тъмъ паче, что доброту его характера вст пе могли мить довольно выхвалить.

Я непремппуль также распросить отца Иларіона и обо всёхъ прочихъ сосёдяхъ, живущихъ отъ меня пеподалеку, и съ которыми, какъ думалъ, надлежало мнф современемъ познакомиться. И онъ не только извёстилъ меня объ нихъ, но и описалъ ихъ и характеры, сколько могъ, и поколику они самому ему были извёстны, и всёмъ темъ услужилъ миф такъ, что я былъ имъ очень доволепъ, и отпустилъ отъ себя, благодаря искренно за сіе посѣщеніе.

Въ семъ собестдовани съ отцемъ Иларіономъ препроводилъ я съ удовольствіемъ большую часть перваго дня моей деревенской жизни. По ушествій же его, ходилъ я еще разъ по встмъ мъстамъ моей усадьбы: посттилъ свое господское гумно, полюбовался многими скирдами, складенными вновь изъ своженнаго хлѣба, обходилъ вст рощи.

Но наче всего хотълось мив походить по остаткамъ старинныхъ нашихъ садовъ и поразсмотръть пристальнъе тогдашнее ихъ, весьма жалкое и незавидное состояніе: ибо охота къ нимъ начинала уже тогда во инъ рождаться. И я, ъдучи еще дорогою, помышляль многажды о томъ, какъ бы миъ ихъ поправить и привесть въ лучшее и такое состояніе, чтобъ мить можно было въ нихъ съ удовольствіемъ провождать время въ своемъ сельскомъ уединенін. И какъ миф часть сія хозяйства столь же мало, или еще меньше была извъстна нежели всъ прочія, то, для самаго того, въ проездъ свой чрезъ Москву, и запасся я нъсколькими иностранными, до садоводства относящимися, книгами, изъ которыхъ вознамъривался я искуству сему учиться Паче же всего, любопытенъ я былъ видъть младийй изъ всъхъ нашихъ садовъ и тотъ, о которомъ писалъ я еще изъ Кёпигсберга къ своему бывшему дядькъ, чтобъ онъ мнъ его, по послапному тогда къ нему рисунку, превратилъ въ регулярный.

Но въ какомъ состояніи нашель я оные и другія мѣста въ моей усадьбѣ, о томъ услышите вы въ письмѣ послѣдующемъ, которое къ тому назначаю я въ особливости, а теперешиее, какъ довольно увеличившееся, симъ кончу, сказавъ вамъ, что я есмь и прочая.

# COCTORHIE MOEГО ДОМА И ДЕРЕВНИ. Письмо 102-е.

Любезный прінтель! Воть письмо, о которомъ предварительно вамъ сказываю, что опо для васъ будеть скучнее всехъ прочихъ, и таково, что я вамъ отдаю на волю: хотите вы его читайте, хотите нътъ, а оставляйте сіе монмъ потомкамъ. для коихъ наиболфе я его назначаю. Симъ, какъ думаю, будетъ опо довольно любонытно и иптересно: ибо въ ономъ положиль я описать въ подробности все тогдашиее состояние моего дома, садовъ и прочихъ частей усадьбы, дабы могли они видъть, въ какомъ положении и состояніи было все мое жилище и усадьба въ старину и при моихъ предкахъ, ибо въ такомъ точно и засталъ я тогда все оное; а изъ сего тымъ ясиће потомъ усмотръть всъ дъланныя мною, отъ времени до времени, разныя персміны и превращенія. Словомъ, я опишу все тогдашнее паше прямо наппростъйшее и самое почти бъдное, мизирное и пичего пезначущее деревенское обиталище, и для лучшаго объяспенія приобщивъ къ тому и чертежъ всему моему двору и всей моей усадьбъ, буду на него, при описаніи моемъ, ссылаться и вкупф сказывать, что на такъ мастахъ находится ныпа.

Итакъ, приступая теперь къ сему предпріятію, за которое, можетъ быть, любопытитищіе изъ потомковъ монхъ скажутть мить спасибо. начну ст. моего господскаго тогдашняго дома, въ которомъ я, по особливой милости ко мить Господней, имълъ счастіе родиться.

Домъ сей нашель я въ томъ же состоянін, въ какомъ оставиль его, отъфжая на службу, и котораго какъ наружный видъ, такъ и внутреннее расположеніе имтать я уже случай вамь описать и изобразить рисункомъ въ одномъ взъ предсладующихъ монхъ писемъ \*). Вся разпица состояла въ томъ, что онъ, будучи и безъ того очень старъ и построень за многія десятки літь еще до рожденія моего, и стоявши во все время продолженія моей военной службы въ запустьпіл, еще болже одревижать и быль тогда самая мплая старина, удрученная толико тягостію протекшихъ многихъ льть, что нашелъ я его почти вростимъ въ землю, и столь низкимъ, что изъ нимхъ оконъ можно было доставать рукою до земля самой: а драницы, которыми онъ по стариниому обыкновенію покрыть быль, поросли уже вев густымъ зеленымъ мохомъ и скрывали подъ собою превысокой и препросторной чердакъ, служившій изкогда нивсто кладовихъ, для поклажи всявой всячины, а особливо, по милому древнену обыкновенію, яблокъ и групть въ одинь рядокъ на разостланной соломѣ. Маленькая, дождями размытая и почти развалившаяся труба, торчала только одна изъ посъдъвней кровли и служила обитальшемъ галкамъ.

Домъ сей (1) \*\*), каковъ ни старъ и ви простъ былъ, но мысли, что живали въ немъ мои предки и что я самъ впервые въ опомъ (сталъ) дышать воздухомъ; также, восноминанія пріятныхъ дней младевчества и юности, препровожденныхъ въ ономъ, дълали мић его и тогда еще мильмъ и любезнымъ. Онъ стоялъ въ сіе время между обонхъдворовъ, передняго и задияго, занималъ собою весь нижній фасъ, такъ издревле называемаго, перед-

<sup>\*)</sup> См. письмо 15-е во II-й части томъ I стр. 154.

ора (2), и прикасался однимъ и концомъ къ старинному садику редковъ.

мъсто сіе, гдъ онъ стояль, легреди двора моего, противъ саеменныхъ хоромцевъ и погреба, гто нивакимъ строеніемъ. Оно о и любезно еще и понынъ. И ) лежить въ виду изъ оконъ монета, то неръдко и нывъ еще, рѣ дней своихъ, смотря на оное, имкінэжа доображеніями в лета юности и младенчества воспоминаю все тогда бывшее, мось и понына еще удовольствінии іго златого въка, и оканчивая зглядомъ на извъстное миъ еще ое мъсто, гдъ я родился и блааъ вздохомъ ко Творцу моему • по велвнію Его родился я тутъ, иномъ какомъ мъстъ и не покихъ какихъ народовъ и въ бъдвъ нъдражь земли христіанской рдителей, доставшихъ мнф и въ і уже безчислепныя преимущездъ многими милліонами другихъ; ныхъ инъ тварей и обитателей Ħ.

сается до помянутаго передняго аго двора, то быль онъ самый й, и отъ малой ходьбы по оному, эрослый мягкою муравою и чимализнъ его можно по тому су-) весь нижній его фась и западь занимали наши хоромы съ кроь огородкомъ предъ окнами, въ эма (3); а немногимъ чамъ больи вся длина его. Совсфмъ-тфмъ, івтствъ казался онъ мнѣ превс-И я и понянр еще, смотря па о, вспоминаю нерѣдко и съ удоть ть дни, когда строиваль я въ зимнее время изъ спъта гобашнями и воротами, и препроиногда время свое въ невинтскихъ разныхъ пграхъ и забаособливо въ играніи съ братомъ зоюроднымъ и множествомъ реь, въ любезную нашу килку или агру, требовавшую великое вниманіе и расторопность, и увеселявшую насъ до чрезвычайности. Впрочемъ, мѣсто сіе и нынѣ ничѣмъ незанято, но составляеть уже только четвертую часть двора моего.

Вплоть подлѣ самыхъ почти хоромъ и передъ крыльцомъ оныхъ, стояли тогда питательницы предковъ моихъ или хлфбныя ихъ житницы и амбары (4). Они неуступали хоромамъ ни престарълостію своею, ни дряхлостію. Ихъ было три. Вст опи стояли рядомъ, и о двухъ изъ нихъ пе знали и старики самые, когда и къмъ изъ предковъ моихъ были они строены. Превеликія и толстыя плиты, взгромощенныя другь на друга, лежали противъ первыхъ двухъ и служили вмѣсто крылецъ, для удобнъйшаго вхожденія па пристики оныхъ; а чугунная доска вистла подъ навъсами сихъ пристиковъ, долженствовавшая всякую ночь звукомъ своимъ наводить страхъ ворамъ н крысамъ, а хозяевъ удостовфрять о бдінін караульщиковъ. Всі сін наиважнъйшія въ тогдашнія времена зданія покрыты были уже и въ древность самую тесомъ. Но какъ оный отъ древности весь изтрупарфшиль, то солома должна была прикрывать оный и составлять кровлю на сихъ зданіяхъ, не болье какъ сажень на иять отъ хоромъ отдаленныхъ. Одни только маленькія низенькія решетчатыя дверцы въ садъ, съ двумя небольшими по объимъ сторонамъ звеньями такой же негодной решетки, отделяли оныя только отъ хоромъ, и служили входомъ въ садъ господской, который въ старину толико уважался, что запечатывался нъ лътнее время восковою печатью, - что мнъ памятно еще съ малолътства, и болъе потому, что для меня удивительно было то, что воскъ, будучи сначала жолтымъ, въ короткое время побълъвъ на воздухф, превращался въ такъ-называемый — ярый или бълой, чему я тогда не зналъ причины. Впрочемъ, житницы сін стояли на самомъ томъ месте, где выне стоить моя конюшня и сарай каретный и, составляя стверный бокъ двора передняго, стояли туть такъ давно, что, какъ

за ивсколько льть до сего, вздумалось мить, для опростанія сего м'вста, перепесть ихъ на улицу за дворъ, то нашоль я подъ ними такое множество нагнивней, изъ одного сыпавшагося изъ пихъ хльба и сора, доброй земли, что, при сгребаніи оной, насыпали мить изъ нея цълую гору въ саду, за ними находившемся.

Весь третій бокъ помянутаго передняго двора занималь собою старинный нашъ пе каретный, а колясочный сарай (5): пбо кареть тогда еще незнавали. Онъ покрыть быль также соломою, и стоить еще и по ныпъ на томъ же мъстъ и довольно еще кръпокъ, хотя тому уже болье ста лътъ, какъ онъ построенъ.

Вплоть подлѣ сего и въ углу сего передняго фаса были паши старинныя большія и главныя на дворъ ворота (6), съ толстыми рѣзными разными вычурами вереями и превеликою калиткою. Опѣ имѣли на себѣ превеликую и преширокую, по стариппому обыкновенію, кровлю, покрытую тесомъ, и отъ древности, такъмного обросшимъ зеленымъ мохомъ что былъ почти пепримѣтенъ.

Вплоть подлё ихъ стояла на самомъ углу двора сего одна изъ нашихъ людскихъ избъ, называемая переднею (7). Она была хотя вкупт жилищемъ моего прикащика, но краснаго окна не имъла у себя пи одного—тогда мало еще обънихъ знавали— а была она черная и точно такая же, какія бываютъ у крестьянъ нашихъ.

Симъ образомъ огражденъ былъ мой господскій дворъ со всёхъ трехъ сторонъ силошнымъ и безпрерывнымъ строеніемъ. Чтожъ касается до четвертой, то съ сей стороны отдѣлялся онъ отъ другого, и такъ-называемаго задняго двора, простенькою рѣшеткою; и одна только пебольшая и высокая копюшня съ 4-мя стойлами занимала собою часть сего фаса и стояла вилоть подъв избы помянутой (8).

Вотъ вамъ описаніе всего передняго двора господскаго. Теперь опишу такимъ же образомъ старинный нашъ задній дворъ (9). Оный былъ уже гораздо больше пе-

редняго, но не столь порядочный, а пррегулярный, узкій, протяпутый въ длину по берегу крутой нашей Осиновской вершины, загнувшійся потомь кругомъ хоромъ глаголемъ и оныя, съ двухъ лучшихъ сторонъ, какъ-то, съ полуденной и западной, огибающій собою. Онъ быль наибезпорядочнъйшій въ свъть, загромощенъ множествомъ всякаго рода мезкихъ и простыйшихъ строеній, засорень навозомъ и всякимъ дрязгомъ и соромъ, в освненъ съ полуденной стороны нъсколькими старипными большими претолетыми дубами, видфвинми еще самыхъ прадідовъ нашихъ. Многія другія деревы, выросшія вибств съ ними на берегахь помянутаго каменистаго буерака, сотовариществовали опымъ и закрывали собор всю сію полуденную сторону; а насаждепная за ними высокая березовая роща придавала еще болъе густоты и дълан съ сей стороны и домъ и дворъ нашъ совствъ невидимымъ.

Начало свое воспринималь сей задый дворъ отъ помянутой нашей верхней им передней избы, подль которой быль в передній вызадъ на него особыми воротами (10). Рядъ людскихъ клетей, пунекъ н закуть ограждаль его оть улицы, а подлъ ихъ, къ вершинъ находились наши скотскіе дворы: и сперва (11) овчарникь, а тамъ коровинкъ (12). Къ симъ примикаль сарай для разной поклажи (13), а подъ нимъ теплый погребъ, съ предлиннымъ каменнымъ выходомъ, и самый тотъ же, который, хоти въ превратномъ видъ, но существуеть и поныпт; а подлт его старинный нашъ ледникъ (14); а позадь оныхъ тогь же самый рядь людскихъ клетей и приклатовъ, который стоить еще и понынѣ и служитъ двору моему ограждепісмъ отъ вершины. По подле ледника и вплоть ночти стояла тогда другая людская изба, называемая среднею, походившая еще бол ве передней на крестьянскую (15), вилоть подле ся находился нашь конний в или лошадиный дворъ, или, какъ встарину было обыкновение называть, воръ (16), построенный на углу двора, къ вершинь, на самомъ томъ месть, где пынь : стоитъ наша кухня.

Наконецъ, задимы сторону двора всего и наплучиее м'всто во всей усадьбі и самое то, гдъ построилъ и потомъ ныизмній домъ свой, занималь собою небольшой овощной огородець (17), съ отдъленнымъ отъ него ичельничкомъ (18) и 4 его омшенникомъ. Задній же вызадъ съ сего двора быль на томъ месть, где ныне стоитъ ткацкая; а тогда туть стояла третья лачуга (19), называемая нижнею нзбою, и которая была еще хуже и мизириће обћихъ прочихъ и ворота были вилоть подлѣ ей (20), между ею и огородомъ, огражденнымъ высокимъ илетнемъ. А пристроенныя къ ней клетушки, пунки и закуты и разныя другія хибарки въ завороть къ хоромамъ, составляли последній боковой фасъ двора сего и заграждали его отъ сада. Всф они примыкали къ такъназываемой изстари чорной горпицъ (21), стоявщей подаж самаго задияго крильца наъ хоромъ и составлявшей и кухию нашу, и присприню, и жилище бывшаго моего дядьки съ его семействомъ и ветхъ бынавшихъ на съняхъ.

Вотъ намъ описаніе всего моего тогдашняго господскаго, и прямо можно сказать. бъднаго и совстви разстроеннаго, во всталь частяхъ обветшалаго и развалившагося дворишва: нбо какъ было уже около двадцати лътъ, какъ въ ономъ ничего вновь строено и переправляемо не было, а все предано одному теченію натуры, то и натурально долженствовало все опуститься и обвалиться. Самъ я во все сіе время находился въ малольтетвъ и въ службъ, а домоправители во все сіс время были таковы, что они всего меньше о таковыхъ поправленіяхъ помышляли, а набирдали болће свое спокойство и карманы. А какъ присовокуплялись къ тому и деревенскія браги, то и подавно о такихъ поправленіяхъ всего нужнаго въ домоводствъ помышлять было некогда и недосужно; а отъ меня они къ тому приказаніевъ не получали.

А каковъ быль мой дворъ, таковы же были и всъ прочія немногія господскія придожение къ гресской старинъ 1871 г.

зданія, разбросанныя кой-гдѣ по моей усадьбъ. Самая сія была, какъ изстари, такъ и тогда очень-очень тесновата, и не простиралась ин на шагъ черезъ вершину и запруды наши. Сін ограждали все наше жилище съ сей сгороны отъ полей хатоныхъ, примыкавшихъ тогда вилоть къ вершинъ: ибо, ни ныившияго гумна моего, ни риги, ни сада, ни сарая тамъ еще не было; а была только одна березовая большая роща (22), что на клину насажденная покойною матерью иово до моего еще рожденія на ближией полевой земль. Вся она сначала не имъла въ себъ болъе полудесятины, ибо столько случилось у насъ тутъ самой ближней земли. Но, какъ смотря на нее. восхотьлось туть же рощу насадить и деверю ея, а моему дядѣ и зацять тъмъ и другую полинву, сму принадлежавшую: а сверхъ того запущенъ былъ подъ нее клипъ земли къ самой вершинъ, которыи принадлежаль памъ вообще, то чрезъ самое то она и увеличилась.

Что касается до прудовъ, то было ихъ тогда только два, изъ коихъ одинъ назывался нижнимъ (23), а другой верхнимъ (24). Оба они составляли ночти лужицы, оба сдъланы были еще въ самой древности, и тъми изъ предковъ моихъ, которые первые основали тутъ свое жилище, и оба, будучи многіе годы нечищены, были заплывшими почти тиною и грязью, и требовали себъ поправки и возобновленія.

Я уже упомянуль, что за сими прудами не было у нась уже инчего, а но сю сторопу противъ плотины верхияго пруда стояли у насъ господскіе овины съ своими токами и половнями. Ихъ было у насъ только два (25, 26,) и оба инчъмъ нелучие и непросторнъе крестьянскихъ. Опи стояли рядомъ, а саран или ноловии, въ которыхъ собирался мелкій гуменный кормъ и солома, были и того еще ближе ко двору (27, 28) и посреди улицы. Самый же хлъбникъ или скирдникъ былъ далъе за овинами, и отдъленъ отъ нихъ небольшою рощицею, изъ немногихъ большихъ и разныхъ де-

ревъ состоявшей, и бывшій въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь у меня вишенный садъ за пчельникомъ (29). Рвы, которыми сей хлѣбникъ былъ окоцанъ, видны отчасти и понынѣ, хотя мѣсто сіе служитъ теперь намъ вмѣсто огорода, и снабжаетъ меня табакомъ и масломъ и другими огородными продуктами.

Позадь гумна сего, въ полю, находилась у насъ тогда наша, такъ-называемая, молодая роща (30). Она прикрывала съ съверо-восточной стороны всю нашу усадьбу, и защищала ее отъ бурь и мятелей. Покойная мать моя садила ее сама, и я запомню, какъ она была еще маленькая, и какъ ее еще поливали бабы, хотя протекло уже послъ того много лътъ.

Отъ сей рощи до самаго двора моего простирался большой нашъ коноплянникъ, занимавшій тогда все то м'ясто, которое теперь подъ монмъ верхнимъ садомъ (31). По всему видимому, мъсто сіе было уже изъ самой древности назначено и употребляемо подъ посъвъ господскихъ и людскихъ коноплей, было огорожено кругомъ кой-какими плетнишками и почитаемо столь свято, что сама покойная мать моя едва въ силахъ была отважиться оторвать отъ коноплянника сего саный маленькій и ближній ко двору уголовъ и засадить оный нъсколькими десятвами яблоней и другими садовыми деревьями.

Маленькій сей садикъ, бывшій любимымъ у покойной моей матери и у самого меня въ малолетстве, находился въ самомъ томъ мфстф, гдф теперь у меня спаржа (32), и быль самый тоть, о которомъ писалъ я домой еще изъ Кёнигсберга, чтобъ его распространить, увеличить и насадить въ него еще болће всяваго рода садовых в деревъ, сдёлать его регулярнымъ. Коммиссія сія поручена была отъ меня прежде бывпему моему дядькъ, какъ человъку, могущему разобрать послапный тогда къ нему отъ меня расположению сада сего прожектъ и рисуновъ, - что имъ, сколько умелось, и произведено было въ дъйство. А потому и занималь уже сей садь тогда цёлую

треть помянутаго большого конопляника. И я еще очень любопытень быль видёть, какъ дядька мой произвель сіе дёло и положилъ всему регулярству моихъ прежнихъ садовъ первое основаніе.

Но удовольствіе мое было гораздо меньше мною напередъ воображаемаго: нбо,
хотя и нашель я его насажденнымь такъ,
какъ мною было предписано, хотя безъ
наблюденія точной во всемъ міры и пропорціи, но заросшимь такъ всякимь дрязгомъ и травою, что не было почти нигді
и по самымъ дорожкамъ его прохода. А
притомъ и деревья всі были въ слабомъ
и дурномъ состояніи и не совсімъ еще
укоренившіяся.

Садъ сей отдълялся отъ двора и отъ другого сада узкимъ и изстари грязнимъ профажимъ проудкомъ, который на самомъ томъ же мъстъ существуетъ и повинъ. Покойная родительница моя осадила оный березками и другими деревьями съ обоихъ боковъ; и пъкоторыя изъ березъ сихъ и понынъ еще ростутъ и, укращая собою мой дворъ, неръдко утъпаютъ меня въ зимнее время прекрасными несями и позлащенными отъ солнца верхами своими.

Помянутый другой и самый главный садъ лежалъ по другую сторону номянутаго проудка, и прилегаль къ свверному боку всего двора моего (33). Сей садъ быль самый старинный, и никто изь жившихъ тогда не зналъ и не помнилъкъмъ и когда онъ насажденъ и туть заведенъ быль. То только мет извъстно. что онъ и тогда еще. какъ я началь самъ себя номнить, быль уже престарълымъ и большимъ: почему и заключаю я, что первъйшее основание положено ему, либо еще прапрадъдомъ монмъ, Осипомъ Ерофеевичемъ, либо прадъдомъ. Иларіономъ Осиповичемъ, какъ первыми мъста сего обитателями.

Впрочемъ, какимъ садъ сей въ малолѣтствѣ моемъ ни казался мнѣ огроинымъ, но тогда нашелъ я и его не только малымъ, но п ничего незначущимъВесь опъ не занималъ и полудесятини
собою; былъ очень узокъ и отдълься

только илетнемъ отъ сада дяди моего. Плодовитыхъ деревъ имфль онъ въ себф очень мало: ибо старинныя почти всф уже кончили свой вфкъ и остались изъ нихъ весьма только немпогія; а вновь нодсаженныхъ было также очень немного. Напротивь того, разнаго рода дикихъ церевъ, а особливо березь и осинъ, которыми онъ въ послъдніе годы по своей волѣ заросталъ, было такъ много, что и гогда уже быль онъ способенъ къ сдѣланю изъ него сада аглинскаго, и можно бы было сдѣлать еще лучшій, нежели какой сдѣлалъ я изъ него въ послѣднія времена.

Впрочемь, длиною своею простирался онь отъ помянутаго проулка до самаго ребра горы къ рфчкф, ниже двора моего находящейся. Маленькая и ни къ чему годиая сажелка, выкопанная, какъ дума гь надобно, также первыйшими еще изъ инэмэди илолкој, сто и свожреди скиом вся заплывшая и заросшая типою (34) и небольшая черная банишка, поставленная въ саду на берегу онои (35), находились на семъ нижнемъ краю сего сада и занимала собою сіс наилучиес и прекрасивние мъсто во всей усадьбь; но тогда было оно самое презрънивищее и худшее. Одинъ только, стоявшій на берегу сей лужицы, престарълый и едва уже дышущій дубъ ознаменоваль оное н вкупф древность сего произведенія рукъ человъческихъ.

За сею сажелкою и за плетнемъ, ограждающимъ садъ сей, съ стороны этой не было уже болье инчего, кромь одной крутой, искривленной и самой безобразнъйшей горы (36), съ растущими кой-гда по нец превеликими кривыми резобразными и престарълыми березами. Отъ того мъста, гдъ была на горъ номянутая сажелка, простиралось внизъ по ней пебольшое углубленіе съ грязнымъ ручейкомъ, на которомъ, въ самомъ низу п тамъ. гдъ у меня ныиъ вечерная (?) сидълка и карпная сажелка, была нодъ больквянот квинкоден спосок споская и споская и непроходимая яма, въ которой мачивали старики наши пеньку свою.

Двж косыя, крутыя и скверныя дороги ч пресъкали скверную гору сію вкось. П одна изъ шихъ шла внизу мимо всей моей усадьбы на дворъ, къживущему подлѣ меня дядъ моему; а другая проложена была снизу по крутой косинь горы ко миж на дворъ и была такъ крута и дурна, что по ней въ повозкахъ събзжать никакъ было не можно, а гонялся только по ней скоть на ръку и въ поля въ лътнее время. А сверхъ того испещрена была вся сія прескверная гора множествомь пробитыхъ по коспић ея въ разныхъ мъстахъ тропинокъ и дорожекъ. Что все замъчаю въ особливости для того, что въ последующее время не осталось изъ всего того ни мальишаго слъда; но вся гора сія превращена въ наплучшее мъсто во всен мосй усадьбъ.

Одна только маленькая и крутфиная частичка сей горы запята была еще стариками нашими подъ садъ, котораго остатки засталь еще я, при возвращении моемъ изъ службы. Сеп садъ (37), называемый изстари пижнимъ, быль очень невеликъ и простирался только отъ помянутаго огорода, подлѣ двора бывшаго. по косую съвздную нашу дорогу вишзъ съ горы. И какъ подлѣ плетия, ограждающаго его отъ горы, насажены были покойною родительницею моею и самый гогь годь какь я родился, березки, и изъ опыхъ три стоятъ еще и понынъ и одна въ наилучием в мъстъ предъ окнами моего дома и служащая мив вмъсто вътромъра, то и могуть опъ собою доказывать, гдв была тогда съвздная съ горы дорога и покуда простирался нашь инжийся дъ. по горъкь ръкъ. Въ сторону же кь вершинт простирался опъ вплоть по ручей, и старинный нашъ лучшій ключь, извъстими подъ именемь Течки, быльвеегда въ саду этомъ. Впрочемъ, весь сей садь состояль только изъ немногихъ старинных в и ин къчему годных в яблоней. разбросанныхъ по самой крутизив горы; а внизу, гдв онъ оканчивался и гдъ теперь вершинная сажелка, бывала у насъ на ручьт и колодезт винокурия деревен-, ская (38).

Вотъ вамъ подробное описаніе всего моего обиталища, которое, по всей справедливости, было незавидно и мило мий только потому, что и туть родилси и жиль по нёскольку времени въ моемъ младенчестит и въ малолътстить. А впрочемъ было таковы же точно и визъять недучше были и оба сосъдскіе господскіе домы въ нашей деренив. А всего удивительные было то, что и самое расположение внутреннихъ вомнать было но истять домаха одинаково: власно такъ, какъ бы стармки



не тодько ванпростёйшее въ свътв, но гребонавшее во асвъъ частяхъ своихъ переправки, а въ иныхъ и совершеннаго переворота.

А каконъ быль мой домъ со дворомъ,

наши лучшиго расположенія выдумать не уміли, нли не иміли вътому столько дука У самого дяди мосто Матвін Петровича, бывшаго на сное время хорошимъ геометромъ и ниженеромъ. была точно

такой же, и вся разница состояла въ томъ, что былъ домъ его меньше и власно какъ миньятюрный передъ нашими.

Оба сін дома были неподалеку отъ моего, и домъ помянутаго генерала Никиты Матвъевича Болотова, находился голько за вершиною, и окруженъ былъ почти вокругъ стариннымъ садомъ, насажденнымъ еще его дъдомъ Кириллою Ерофеевичемъ, яко первымъ основателемъ всего сего селенія. Мъсто, избранное имъ подъ домъ, было также однимъ не изъ самолучшихъ, и хоромы были также спрятаны и поставлены такъ, что изъ нихъ всего нашего изящнаго мъстоположенія было совсъмъ невидно.

И старики наши дюбливали какъ-то смотръть только на свой дворъ и нереднія ворота.

Что касается до дома и двора дяди моего Матвън Петровича, то, какъсему, по раздълъ съ моимъ покойнымъ родителемъ, вздумалось поселиться внутри той половины сада, которая ему досталась, то и сдълался домъ его къ намъ очень близокъ и не болѣе, какъ только саженъ на 30 нан на 40 отъ онаго. И какъ въ последнія предъ симъ времена изъ всего сего двора не осталось и следа, то и замъчу я впредь для памяти, что хоромцы его стояли лицомъ къ нашему двору, а узкимъ бокомъ подъ гору; и что подъ самыми окнами съ сей стороны стояла та яблонь, которая, будучи повалена бурею, ростеть у меня теперь неподалеку отъ парниковъ, лежучи, и извъстна подъ именемъ лежанки, а за сими хоромцами и далъе къ вершинъ, былъ его задній дворъ, съ избами, скотскими дворами и закутами.

Впрочемъ, надобно замѣтить, что каковъ бѣденъ быль нашъ домъ и дворъ, таковы-жъ были и всѣ деревни наши. Будучи людьми малодостаточными, имѣли мы ихъ очень немногія и малодюдныя. У меня во всемъ здѣшнемъ селеніи было голько з двора, да въ деревнѣ Болотовѣ 2, да въ Тулеинѣ 6: и всего здѣсь только 11 дворовъ. А и въ другихъ деревняхъ также сущая малость и клочки самые малые, какъ напримѣръ, въ ближней изъ сихъ,

каширской моей деревив, Калитипв, было только крестьянскихъ два двора, да дворъ господскій; а въ дереви Бурцовой только 1 дворъ. Въ енифанской моей деревиъ, Романдовъ, только 2 двора, а въ чернской. Есниовой, только 1 дворъ, да въ шадской, что нынъ тамбовская, дворовъ съ десять. Вотъ и все мое господское имъніе, ибо болъе сего я не имълъ. А вакъ присовокуплялось къ тому и то досадное обстоятельство, что всф сін мелкія и ничего пезначущія деревнишки не только были малоземельны, но и земля вездъ находилась въ чрезполосномъ владени съ другими посторонними помъщиками, и посему ничего особливаго съ нею предпринимать было не можно, то и проистекло отъ всего того то натуральное следствіе, что и доходы наши съ нихъ были чрезвычайно малы и ничего почти везначущими.

Въ сін-то бъдныя и малодоходныя деревнишки прифхалъя тогда жить, и имито долженъ быль не только содержать себя, но и поправлять свое жилище; а сверхъ того долженъ былъ помышлять и о заведеніи всего того. чего у меня недоставало и о снабденіи и дома своего, и самого себя множествомъ разныхъ и необходимо вужныхъ нещей: ибо, не только у самого меня не было никакого порядочнаго платья, кромѣ монхъ прежнихъ и тъхъ мундировъ, которые миъ тогда и носить было уже не можно, но не было у меня ни довольныхъ лошадей, ин конской збруи, ни экипажей для тэды, ни лакеевъ, ни ливрен на нихъ, а въ домъ не было ни единой почти посудины, кромъ немногой старинной и изломанной оловипной, и нъсколькихъ ставановъ и рюмокъ, а изъ мебелей ни единаго почти стульца, ни единаго столика, ни однихъ кресель и канапе; а о комодахъ и прочемъ и говорить нечего. Итакъ, всемъ и нетыть надлежаломить заводиться и встыть обостроживаться въ своемъ домв, и обо всемъ тогда мыслить и разсуждать, а особливо въ первые дни по моемъ привздв.

Симъ кончу я сіе мое почти совстиъ побочное письмо; а въ послъдующемъ

приступлю въ дальнѣйшему продолженію моей исторіи, сказавъ между тѣмъ, что я есмь и прочая.

### СВИДАНІЕ СЪ РОДНЫМИ И ВЗДА ВЪ МОСКВУ.

### Письмо 103-е.

Любезный прінтель! Приступан теперь къ продолжению моей повъсти, скажу, что неуспълъ я, но возвращения въ деревию, всю свою усадьбу и всв строенія и сады окипуть глазомъ, а въ домф всьмъ разобраться, какъ усмотрънные въ премногихъ вещахъ педостатки заставили меня тотчасъ начинать помышлять о томъ, какъ-бы себя скоръе всъми ими запасти и въ домъ всъмъ обострожиться получие. А какъ ко всему тому потребны были п деньги, то самое сіе побуждало меня войтить и въ состояніе монхъ доходовъ и деревень. И какъ о семъ надъялся я всего лучие узнать отъ старика своего прикащика, то и призванъ былъ онъ на конференцію о томъ сомною, и долженъ былъ мив все и все разсказывать, что сму было о семъ извъстно.

Увъдомленія его были для меня не весьма радостны и пріятны. Онъ изображаль мнів состояніе моихъ деревень таковымъ, каковымъ оно дъйствительно было, то-есть, очень худымъ и недостаточнымъ; а и доходы, получаемые съ нихъ, не увеличивать, а уменьшать еще старался, къ чему онъ имълъ и причину: нбо боялся, чтобъ я за всъ прошедшіе годы не сталъ его считать и дълать съ него взысканія.

Но какъ бы то пибыло, но я, узнанъ всю малочислепность моихъ доходовъ, гораздо и гораздо отъ того сначала позадумался и смутился. Пбо видълъ ясно, что я въ прежнихъ мысляхъ о деревняхъ своихъ очень много обманулся, и что онъ далско не таковы были выгодны, каковыми я ихъ себъ воображалъ, и что мнъ пе безъ труда будетъ получать съ иихъ столько, сколько нужно было мнъ, и на свое содержаніе, и на поправленіе всего въ домъ и на зачасеніе себя всъмъ нужнымъ.

Мысли о семъ озабочивали меня чрезвы-

чайно, и признаюсь, что поуменьшили гораздо собою и то удовольствіе, какое я имъль спачала при возвращеній изъ службы въ домъ свой. На все и на все потребны были деньги, а денегъ сихъ не было, и я гореваль, не зная, гдъ миъ столько ихъ будетъ доставать, сколько нужно было ихъ для исправленія всъхъ нуждъ и необходимыхъ нотребностей.

Одпако, вся сія горесть и нечаль моя недолго продолжалась: я возвергнуль ес. но обыкновенію своему, на Господа, и въ утъщеніе самъ себъ сказаль:

«И! быль бы у меня только Богь и Богь любящій меня и пекущійся обо мив, а прочее все уже будеты... Что достатокъ мой невеликъ и я небогатъ, это правда; по не съума жеми оть того сойтить... И, продолжаль я: не тоть богать, кто имветь много, а тоть. кто доволенъ тъмъ, что у него есть и умфетъ пользоваться онымъ. Къ томужъ, достатки-то не рукою ли Всемогущаго намъ вефмъ раздаются и неодфляемся (ли) мы ими по его премудрому разсмотренію и произволенію святому?... Итакъ, можно ли миф и номыслить о томъ, чтобъ дерзнуть роштать на то, для чего мой достатокъ невеликъ и небольше теперешняго?... Не получиль ли я и тоть отъ Зиждителя моего безъ всякихъ моихъ заслугъ и права на то?... Не отъ единаго ли святого произволенія его зависьло то, что н такой я еще имъю?... Сколько есть милліоновъ людей на свёть, и сволько тысячь моей братьи дворянь самыхъ, которые и того не имфютъ, что и я имфю, к которые бы счастливъйшими людьми себя почли, еслибъ могли имъть столько, сколько я имфю и быть на моемъ мфстф?... Для чегоже мижие почитать себя счастливыми? И! продолжаль я, я счастливь и пересчастливъ еще предъ многими другими. и ми'в нужно только умфть пользоваться твит, что имъю я, и чувствовать все преимущество состоянія своего предъ другими. Непадобно только мив нивогда смотръть вверхъ, а надобно смотръть впизъ себя -- такъ и буду всъмъ доволенъ... Ну. чтожь за бъда, что я неслишкомъ богать? Не всемъ же быть богатымъ!-- Ну, когда

небогать, такъ и живи такъ: незатъвай ничего излишняго, не гоняйся во всемъ за богатыми, а протягивай, говоря по пословицъ, ножки свои по одёжкъ, такъ и будетъ дъло въ шляпъ и все ладно и хорошо».

Симъ и подобнымъ сему образомъ самъ съ собою говоря и разсуждая, я не только утъшилъ самъ себя очень скоро п возвратиль духу своему всю прежнюю веселость и спокойствіе, но, подкрашляясь мыслями таковыми дъйствительно положиль во всю будущую деревенскую жизнь свою за главное правило себъ почитать, чтобъ пе гоняться никакъ за живущими не но своимъ достаткамъ. а держатся какъ можно умъренности и середины; а равпомфрно -- ничъмъ и не спъппть и отъ единой посифиности сей отнюдь не входить въдолги, какъ то иные делаютъ неръдко и чрезъ то разоряются въ немногіе годы, Словомъ, я положилъ вести себя и жить (по) пословицъ говоря: ни щатко, ни валко, пи на сторону, - и жить такъ, чтобъ расходы никакъ не превосходили доходовъ, а довольствоваться во всфхъ случаяхъ тъмъ, чъмъ Богъ послялъ, а не выходить никогда за предълы состоянія и достатка своего. А сіе и помогло мив очень мпого, какъ то окажется изъ посићдствія.

Итакъ, осмотръвъ всъ строенія въ домъ моемъ, хотя и видълъ и, что нужна всъмъ имъ превеликая реформа и поправленіе; однако, соображаясь съ помянутымъ правиномъ, положиль до опаго на первый случай нимало еще не касаться, а предоставляя то до будущаго и удобивншаго времени, хотълъ только снабдить себя такими вещами, безъ которыхъ мив не можно уже было никакъ обойтиться. И какъ иля самаго сего пужно было побывать хоть на короткое время въ Москвъ, то и положиль, осмотревшись въ доме, туда на итсколько дней сътздить; а между гтмь, познакомиться сколько-нибудь съ сосъдями своими. Но и въ разсуждении сихъ вознамфривался я несифшить никавъ еводить теснаго знакомства со всеми ими, а особливо съ теми, кои мит были еще новсе незнакомы, а довольствоваться на первый случай одними только ближними, и такими, которые были митлибо сродни, либо знакомы.

Изъ сихъ, первымъ и знаменитъйшимъ изъ всѣхъ, былъ поминатий слижній мой сосъдъ Никита Матвъевичъ Болотовъ. Я за долгъ себѣ почиталъ побывать у него всткъ прочикъ прежде и сходить къ нему на третій день но своемъ привздв. И какъ я сего, человъка съ самаго того времени не видалъ, какъ и, по произведении меня въ офицеры, бывалъ у него въ Петербургћ, когда былъ онъ еще только полковникомъ, то былъ и очень любопытенъ видъть, какъ приметь онъ меня и какъ обойдется со мною, сдёлавшись генераломъ. Но, въ удивленію моему не нашель я ни въ цемъ, ни въ дом в сго ничего такого, чтобъ походило на генеральское, но во всемъ господствовала единая деревенская простота и все пахло не пышностію, а также единою только умфренностію и небогатымъ состояніемъ. Ибо и сей родственникъ мой, хотя и всю свою жизпь провель въ военной службъ и служилъ безпорочно; но не вывезъ съ собою также никакихъ богатствъ и сокровищъ, а деревиями собственно своими быль онъ еще бъднъе меня. Итакъ, всъ обстоятельствы принуждали его жить не по-генеральски, а весьма умфренно и просто.

Чтожъ касается до собственной его особы, то наполь я его точно таковымь же, какъ онъ былъ и прежде. Онъ припялъ меня и обходился хотя ласково, но съ такимъ удаленіемъ отъ откровеннаго, повъреннаго и дружелюбнаго родственнаго обхожденія, что я легко могь видеть, что всь его ласки и благопріятствы происходили не отъ чистаго сердца, а имъли основаніе свое на единомъ досадномъ этикетъ, или, того еще хуже, на природномъ свойственномъ ему дукавствъ. Почему и заключалъ предварительно, что врядъ ли этоть домь пайду я такимь, гдебь мнь можно было бывать часто; но паче опасался, чтобъ примъчаемая во всемъ обхожденін крайняя принужденность миз скоро ненаскучила-бъ и неотдалила меня

отъ сего дома, что и воспослѣдовало дѣйствительно. Ибо неуспѣль въ немъ побывать иѣсколько разъ, какъ, видя всегда единообразное обхожденіе, удаленное отъ всякаго простосердечія и откровенности и принужденъ будучи исегда сидѣть на мѣстѣ и строго наблюдать всѣ чины, такъ всѣмъ тѣмъ наскучилъ, что сталъ ѣздить къ нему какъ можно ръже и просиживать у него кратчайшее время.

Что касается до превосходительной его молодой супруги, то называлась она Софья Ивановна, была гораздо его моложе и показалась мит боярынею оченьочень незамысловатою, а простодушною и прямо деревенскою. Опа вышла за него вдовою, и была до того въ замужствћ за господиномъ Митковымъ, отъ котораго имъла двухъ дътей, сына и дочь. Первый находился въ службъ, а вторая жила и воспятывалась при ней. Отецъ Иларіонъ, разговорами и разсказываніями своими возбудиль во мић особливое любонытство видъть сію двиушку. По я нашель ее хотя изрядною лицомъ, но слишкомъ еще молодою, и притомъ столь простого деревенскаго воспитанія, что я, съ перваго почти взгляда, решительно заключить, что хотябъ была она и старъе тогдашняго, но въ невъсты для меня никакъбы не годилась. Все что-то находилъ н въ ней несогласное съ моими мыслями н желаніями и не могь пикакъ прид вплягься къ ней мыслями. Почему, будучи съ сей стороны совершение обезнеченъ, обходился и вакъ съ нею, такъ и съ матерью ея равнодушно и хладиокровно.

Сія ласкалась ко мит сколько умъла и сколько ей было можно. Ибо надобно знать, что какъ сей отдаленный родственнить мой быль не только страннаго, но и прямо оригинальнаго, удинительнаго и непостижимаго характера, и особливость характера сего имъла, между прочимъ, и то въ себъ, что онъ и съ самыми ближними родными своими не обходился никогда откровенно, но ко всему свъту имълъ недовърчивость; то и проистекала изъ того безпредъльная ревпивость къ объмъ женамъ его, — которая, относи-

тельно до первой его жены, бывшей изъ фамилін Едагиных в и называвшеюся И риною Герасимовною, простиралась даже до варварской и такой жестокостичто она едвали не липи тась и самой жизни оть того, и пострадала невинитимъ сь своей сторопы образомъ. Ибо все подозръпіе его было совсъмъ пустое и неосповательное. Да и предметомъ ревноети его быль никто иной, какъ упомянутый приходскій нашъ попъ, отецъ Иларіонъ, хотя опъ быль совстив не такого характера и всего меньше могь составлять тайнаго любовника. Но какъ бы то ни было, но ревнивому старику возмечталось что-то такое и довело его до такихъ глупостей, которыя непоходили ни на что и не приносили ему ни малфишей чести. И какъ слухъ о томъ разсъялся всюду и молва о скорой кончинъ его жены не весьма была для его выгодна и благопріятна, то самое сіе и побудило сего старика жениться на сей второй женъ безь дальныхъ разборовь и следующимъ. особымъ образомъ.

Ифкогда случилось сей госпожф фхять сквозь нашу деревню въ село Кошкино. гдв имвла она родственниковъ. Лишь только начала она вътзжать въ наше селеніе и въ околицу противъ самыхъ коротъ дома сего моего родственнива находившихся, какъ кучеръ ен быль такъ неостороженъ, что зацвинлъза верею сих ь воротищъ, и такъ неловко, что изломались -эксом ко стоп озовом и сого подъ вы комискою и она принуждена была остановиться, и разослать людей всюду искать другого колеса, на которомъ бы ей можно было добхать, и дерева, для подделанія оси. Родственникъ мой былъ тогда уже генераломъ и незадолго до того прифхалъ только изъ службы нъ отставку и находился тогда дома. Слуга адресуется къ первому къ нему съ уничиженнъйшею просьбою о вспоможении госпожъ его въ ен нуждъ. Сей охотно брался одолжить ее и осью и колесомъ, но не зналъ тольконайдется ли въ домъ его къ тому способное. Онъ посдаль тотчась за человъкомъ, управлявшимъ его домомъ; а между тъмъ.

разспращиваеть человъка о его госножъ и обо всемъ, до ней относящемся. И слышить отъ него, что она была нестарая еще вдова, что имъла намфреніе выттить вторично замужъ и что есть у нея хорошія степныя дерении и достатокъ изрядный. Все сіе возбуждаеть въ немъ любонытство и желаніе узнать се лично и съ нею познавомиться, и темъ паче. что у пего у самого давно уже на умѣ была вторичная женитьба. Быль опъ хотя и очень уже старъ и вдовствовалъ уже н ьсколько летъ, но одиночество въ уединенной сельской жизни скоро сму такъ наскучило, что онъ положилъ неотмвнео жениться на другой женф, какъ скоро только пайдетъ себъ невъсту по своимъ мы-CARRE.

Итакъ, неусивлъ онъ все вышеупомянутое о госпож в Митконой услышать, какъ получаеть тотчась мысль: не могла-ль бы она годиться ему въ невъсты? И недолго думая, посылаеть къ ней человъка съ просьбою, чтобъ, между твиъ, покуда станутъ чинить ен колесо и подделывать ось. благоволила-бъ она зайтить къ нему въ домъ, гдъ ей спокойнъе будетъ того дожидаться, нежели на улицъ. Госпожа принимаеть охотно сіе предложеніе и идетъ чрезъ дворъ пфикомъ, и правится старику уже при первомъ взглядф и еще изцали. Онъ привътствуетъ ее всячески п осыпаетъ всевозможнайшими ласками; онъ старается угостить ее какъ можно лучше и, примътивъ произведенное всъмъ тъмъ особое въ ней удовольствіе, предприничаетъ вдругъ за нее свататься и предлагаетъ самъ собою, безъ дальнихъ околичностей, ей свою руку.

Госпожу Миткову поразило таковое нечаянное и всего меньше ею ожидаемое предложение! Но какъ онъ дасками и учтивостями своими такъ ее очаровалъ, что показался ей совершеннымъ ангеломъ, а присовокупилось къ тому и то, что вышедши за него, будетъ она преносходительною, то все сіе и смутило ее такъ, что родственникъ мой легко могъ примѣтить, что предложеніе его ей не совсѣмъ противно, а напротивъ того, пріятно было. А будучи хитрымъ и дукавымъ человъкомъ, и восхотъль онъ ковать жельзо, покуда оно было еще горячо; и не давая ей время даже ономниться, а не только чтобы узнать и распровъдать о всъхъ обстоятельствахъ, до первой его жены относящихся, спроворияъ такъ хорошо. что они въ тотъ же день ударили по рукамъ и въ тотъ же самый день и обвънчались въ церкви!

Симъ-то страннымъ образомъ женился сей мой родствениикъ на сей второй своей женъ, по которая скоро увидъла. что она не столь была счастлива, какъ она себъ мечтала прежде. Называние ее превосходительною, сколько сначала было ей пріятно и лестно, столько сділалось послъ ненавистнымъ, и такимъ. которое охотно-бъ она хот вла и не имъть, еслибъ была только впрочемъ болфе счастлива. Но сего-то самаго и недоставало. Родственникъ мой, по недовърчивости своей, содержалъ и ес въ превеликой певолф и такой строгости, что она свя-зана была и по рукамъ и по ногамъ во встхъ своихъ поступкахъ, и должна была говорить и дълать все только то, что ему было угодно, и безпрестанно смотръть ему въ глаза и узнавать его мысли.

Все сіе было такъ примѣтно, что я могъ усмотрѣть сіе и при первомъ уже свиданіи съ ними. И какъ онъ пи старадся царужно оказывать ей ласки и любовь свою, но я видѣлъ, что все сіе дѣлано было только для гостей и постороннихъ, а въ самомъ дѣлѣ жизнь ихъ не такова была блаженна и хороша, каковою казалась снаружи.

Что касается до сына моего родственника, котораго онъ одного только и имълъ, то сего не было тогда дома. Онъ записанъ былъ въ гвардію; но попеченіе объ немъ отца его, по странности характера его, было столь малое, что онъ пе могъ даже выхлопотать ему унтеръофицерскаго чина, а служилъ онъ только капраломъ.

Я препроводиль у сего старика, моего родственника, почти весь тоть день: ибо, какъ я хотъль оказать ему честь и въ

первый разъ пришелъ къ нему по-утру, то неотпустилъ опъ меня безъ объда и продержаль долго и послъ опаго, разсказивая мнъ исторіи, какъ о своей женитьоть, такъ и песчастномъ поврежденіи руки своей, которую и тогда носилъ еще онъ въ черномъ тафтяномъ мъшечкъ. Сіе увеличило еще болье его безобразіе, ибо быль онъ и отъ природы не очень хорошъ собою: высокъ, сутуловатъ, бъло куръ, рябъ, дурного расположенія лица. а при всемъ томъ еще, безъ одного глаза.

По какъ бы то ни было, но я не только тогдашнимъ его пріемомъ былъ доволенъ, но и во всё достальные годы его жизни не оказалъ онъ мит инчего такого, чтмъ бы я могъ быть нъ особливости недовольнымъ. Правда, хотя и не было между нами дружескаго и откровеннаго обхожденія, но какого опъ и ии съ ктят не имълъ. И мы съ нимъ видались не слишкомъ часто, но по крайней мтрт, могу то въ нохвалу ему сказать, что онъ меня любилъ и повсюду отзывался обо мит съ нохвалою и увтреніями, что опъ былъ мною вссьма доволенъ. А сего для меня было но нуждт уже и довольно.

Побывавъ у него, препроводилъ я первые десять дней жительства своего въ деревић въ разныхъ экономическихъ упражненіяхъ. Я объездиль все свон дачи и земли, осмотрель леса и хаебныя поля, съ которыхъ убираемъ былъ тогда последній хлебъ; обходиль несколько разъ вновь всв сады свои, разговаривалъ обо всей экопомін деревенской съ старикомъ прикащивомъ своимъ; располагался мыслями, что и что миъ предприять въ приближающуюся осень. одо вітвнои озвиньки віненком вич всей деревенской экономін, посвящалъ все почти праздное свое время чтепію купленныхъ мною въ Москвъ экономическихъ книгъ. А сін и снабдили меня многими новыми и такими познаніями, какихъ я до того вовсе не имълъ, и нечувствительно начали вперять въ меня охоту, какъ къ деревенской экономін вообще, такъ въ особливости къ садамъ: такъ, что я, сделавшись почти до нихъ совершеннымъ уже охотпикомъ, положилъ, въ ту же еще осень приступить къ распространенію оныхъ, и началъ сіе тотчасъ по возвращеніи своемъ изъ Москвы, куда хотѣлось мит прежде еще наступленія самой осени на короткое время сътвдить.

Причины, понуждавшія меня къ сей первой вздѣ моей въ столицу были разныя. Во-первыхъ, пужно мпѣ было купить многія нужныя и такія вещи. безъ коихъ мпѣ никоимъ образомъ обойтиться было не можно; во-вторыхъ, хотѣлось мнѣ повидаться съ дядей моимъ роднымъ, Матвѣемъ Петровичемъ и нѣкоторыми другими своими, въ Москвѣ тогда паходившимися родственниками; а вътретьихъ, хотѣлось мнѣ кстати видѣть и коронацію пашей новой императрицы, о прибытіи которой въ скоромъ времени въ Москву уже носились тогда слухи.

Итакъ, собравшись налегкъ, поъхалъ я въ Москву въ томъ же еще сентябръ мъсяцъ. И по приъздъ своемъ туда, первымъ долгомъ своимъ почелъ съъздить къ номянутому дядъ своему, для принесенія ему благодарности за попеченіе объмоихъ деревняхъ, во время моего шестильтняго отсутствія.

И пашель его въ дом'в у шурина его, господина Павлова. гдв онъ обыкновенно живаль во время пребыванія своего въ семъ столичномъ городъ. И дядя мой быль очень обрадовань, увидьвъ меня тогда впервые по возвращении изъ службы; и какъ онъ меня любилъ искренно еще въ малольтствъ, то, увидъвъ тогда уже въ совершенномъ возрастъ, полюбилъ меня еще больше и не могъ со мною обо всемъ довольно наговориться. Онъ рекомендоваль меня своей жень, а моей теткь, но сія могла говорить съ нами и изъявлять ласки свои мит одними только пантоминами. Я нашелъ ее въ прежалостномъ положенін, и кром'в паралича, столь дряхлою и слабою, что не могъ довольно надивиться тому, какъ вздумалось дядъ моему избрать себъ на старости такую подругу. Совстиъ темъ, казались они другъдругомъ быть довольными и ни мало не- праскаявающимися о своемъ соединенін.

Съними находился тогда туть и меньшой и любимъйшій сынъ дядинъ, Гаврила, мальчикъ уже довольно взрослый, по восшитанный очень худо. Другого же его и старшаго сына, а моего прежияго вънграхъ сотоварища, Михайлы Матвъевича, тогда при немъ не находилось, ибо онъ былъ въ службъ и служилъ въ артиллеріи; былъ уже офицеромъ и паходился тогда отъ Москвы въ отсутствіи.

Что касается до господина Павлова, его шурина, котораго звали Данилою Степановичемъ, то обласканъ я былъ и отъ него, равно какъ и отъ жены его, Анны Артемьевны и дътей ихъ, когорыхъ было у него трое: два сына и дочь, — изъ коихъ первые были уже взрослые, а послъдняя выходившая только изъ лъть дътскихъ.

Кромъ сего, непреминулъ ятакже отыскать въ Москвѣ и другого моего дядю, господина Арсеньева, Тараса Ивановича, которому такъ много обязанъ -окям ля жим одо эпречение око миж въ малолътствъ и содержании у себя въ домъ петербургскомь. Онъ служилъ тогда при московской полиціи чиновнымъ человѣкомъ и обрадовался чрезвычайно, увидъвъ меня такимъ, каковымъ я тогда быль. Жена его также была миж очень рада; а узналъ меня и полюбилъ при семъ случав и братъ ее, а мой по деревнямъ недальній соседъ, Андрей Петровичъ Давыдовъ. И какъ сей вскорф отътажаль въ свою деревню, то звалъ меня къ себъ въ оную, и я принужденъ быль то ему объщать.

Кратковременность моего тогдашняго вы Москвъ пребыванія недопустила меня видъться тогда съ прочими родственниками своими, въ семъ столичномъ городъ находившимися, по я отложилъ до своего вторичнаго въ Москву приъзда зимою и на должайшее время. А въ сей разъ я такъ спъщилъ возвращеніемъ въ свой домъ, что не успълъ все нужное и что надобно было искупить, какъ незахотълъ дожидаться и коронаціи самой

и для оной проживать нѣсколько лишнихъ дней въ Москвѣ; но, распрощавшись до зимы съ дядею, пустился въ обратный путь и приѣхалъ домой еще 20-го числа, того-жъ еще сентября мѣсяца.

Пеуспълъ и возвратиться опять въ свой домъ, какъ и приступилъ уже къ поправленію нъ разныхъ пунктахъ моего домоводства и экономін. Мое первое и наиглавиты первую осень состояло въ распространенін нашего молодого сада за проулкомъ, извъстнаго пынъ подъ имянемъ верхняго. Всею прибавкою опаго, сделанною умершимъ моимъ дядькою, былъ я весьма недоволенъ, но мић восхотелось распространить его и увеличить гораздо больше. И какъ, по-счастію, случился подлѣ самаго сего сада превелнкій коноплянникъ, заинмающій все мѣсто между имъ и рощею, то и решился я весь оный занять нодъ садъ и совокупить съ помянутымъ маленькимъ садикомъ.

Не могу и по ныпъ надивиться тому. какъ имълъ я столько духа, что могъ пуститься на такое великое предпріятіем то-есть, на уничтоженіе всего стариннаго коноплиника и превращеніе его въ большой и общирный регулярный садъ, дѣло, которое бы въ старину почтено было за великое законопреступленіе, а предпріятіе сіе безпримърною героическою отватою! А оттого самаго и отъ излипняго уваженія и почтенія къ старинъ, старики наши такъ мало и дѣлывали дѣлъ, и оттого такъ мало и оставили намъ послы себя вещей, могущихъ памъ припоминать оныхъ.

Но какъ бы то ни было и какъ косо ни смотръли всъ старики изъ дворовыхъ моихъ людей на затъваемое мною новое и, по мпънію ихъ, величайшее дѣло, но я приступилъ къ опому и прожектировавъ планъ, какъ умълось, такъ и разчертилъ, и потомъ и началъ засаживать его лип-ками и яблонками. Всъ мои дворовые люди и всъ крестьяне, сколько я ихъ ни имълъ вблизости, должны были помогать мнъ въ семъ великомъ дълъ и иовить изъ лъса липки и другія деревья, и

копая рвы и ямки, садить оныя въ нихъ и заниматься съ утра до вечера.

Что касается до меня, то быль я почти безвиходно въ саду семъ. И какъ это была для меня первоученка и я въ первый еще разъ въ жизни заводилъ у себя сонстмъ новый садъ, то не могъ довольно нарадоваться и навесслиться, когда началь онъ образоваться и получать свой нидъ и фигуру. Сколько разъ ходилъ я взадъ и впередъ по длиннымъ и примымъ, липками усаженнымъ дорожкамъ и алейкамъ! Сколько разъ я до носхищенія даже любовался яблонками и всфмъ симъ пронзведеніемъ ума и рукъ своихъ! И какія горы удовольствія ни объщеваль я себъ отъ него въ предбудущее время! Словомъ, я плавалъ тогда въ неописанномъ удовольствін, и опымъ заплаченъ былъ съ лихвов за вст труды и убытки, когорые употреблены были мною при посадкъ онаго.

Но сколько же и погрышностей надылано было много при основании и заведении тогда сего сада! И какъ тужу я
и понины, что я тогда слишкомъ уже
носпышль заведениемъ онаго, и не взялъ
времени, чтобъ познакомиться напередъ
короче со всым обстоятельствами деревенскими и съ самымъ существомъ садовъ, которые до того были мны извыстны по одной наслышкы; а впрочемъ былъ
я въ разсуждении ихъ совсымъ еще незнающимъ и во всыхъ моихъ дылахъ бродилъ, какъ курица слыная.

По несчастію не имѣлъ я никакого человѣка. знающаго сколько-инбудь это дѣло
и могущаго меня, въ пномъ случаѣ, остерегать, или подавать миѣ совѣты. А совѣщался я съ одними только книгами, и книгами не нашими, а ипострапными, писанными не на нашъ климатъ и по не нашимъ
обстоятельствамъ, и потому могущими скорѣе всего заводить насъ въ лавиринты погрѣшностей и ошибокъ, какъ то и со мною
тогда отчасти случилось, но что, по новости моей и по совершенному педостатку практическихъ знаній, ни мало и не
удпвительно.

Первая и величайшая ошибка была та, і

что сдълаль его регулярнымъ, нимало неподумавъ о томъ, что такой большой регулярной садъ во всей формъ и цорядкъ впредь содержать, по малолюдству моему и недостатку, пе будеть миж пикакой возможности. Мнь и въ мысль тогда не приходило, что я очепь скоро въ томъ раскаюсь, и после тужить буду о томь, отони анэго адтот и станинипродого трудовъ напрасныхъ и излишнихъ, и всъми ими не столько пользы, сколько вреда себъ надълалъ. Но къ песчастію, въ тогдашнее время ни о какихъ другихъ садахъ пе было еще и понятія; а регулирные сады были только одни въ обыжновенін и повсюду въ величайшей модъ. А потому и мив, видавшему ихъ кое-гдв мелькомъ, восхотълось пеотмънно и самому нивть у себя садъ регулярной, и при основаніи и расположеній онаго оказать мнимое знаніе свое и искусство.

Сіе показаль я и удивиль онымь многихъ при семъ случат: вст не могли довольно надивиться тому, какъ недели въ две, или въ три, совсъмъ на пустомъ мъстъ, проявился у меня уже превеликій садъ, усаженный пфсколькими сотнями превеиквращт имилонм и смоносов схимик липокъ и другихъ лѣсныхъ деревъ, и съ такимъ множествомъ длинныхъ и поперечныхъ, прямыхъ и окружныхъ аллей п дорогъ, что безъ усталости всв ихъ обходить никому было не можно! Но ахъ, сколь мало зналь и тогда, что все сіе регулярство далеко не принесетъ мић столько удовольствін, сколь многаго я -ві. атирукоп вклот отъ него тогда получить ласкался. Но напротивъ того, что я весьма скоро и такъ къ нему пригляжусь, что оное не только не будеть болье меня собою веселить, но даже мив наскучить; и что многія изъ насажденныхъ мною дорогъ останутся ночти павсегда пустыми и пикъмъ никогда, и ниже самимъ мною, непосъщаемыми; и что напротивъ того. стрижка липокъ и чищение дорогъ обратится скоро въ преведнкое отягощение и надобсть мив какъ горькая редька! II могь им я себъ тогда воображать и предвидъть то, что, промучивнись нъсколько

нать съ нами и не види навакой себъ отъ нахъ мользы, а примъчая только существительный вредъ, ими саду производимый, принужденъ буду, накопецъ, все милое и предестное тогда его регулярство уничтожать, и многія изъ насаженныхъ дипокъ и дорожекъ вырубать совсѣмъ вонъ, какъ для опроставія тщетно и безъ всякой пользы запимаемаго ими мъста, такъ и для того, чтобъ онъ не мъщали собою караулить плоды и не отгоняли купцовъ, покупающихъ оные на деревьяхъ.

Вторая и важивншая еще той и существительнъйшая пограшность состояла въ томъ, что и отъ излишней поспъшности и отъ неномфриаго желанія видеть у себи скорће садъ, не постаралси столько, сколько-бъ надлежало о томъ, чтобъ запастись для засадки сего сада прививочными и лучшихъ породъ деревцами, а унотребиль къ тому какія мит прежде другихъ попались. Но къ несчастію, въ тогдашнее время, какъ въ Тулф, такъ и въ другихъ мъстахъ и пе производилось еще такой великой торговли прививочными деревцами, какая производится нынъ, и садовое искусство было еще въ младенчествъ, что такомъ незнанали еще нигдф и самаго прививанія въ очко, или листочками, и и почти первый ввелъ сей родъ прививанія въ обывновеніе, научась самъ сему искусству изъ книгъ, а не отъ другихъ людей. А посему, хорошихъ прививочнихъ деревдовъ и достать и взять было негдф; а гдф опи и были, такъ продавались, по тогдашнимъ временамъ, еще слишкомъ дорого.

При такихъ обстоятельствахъ, я невъдомо какъ еще радъ былъ, что нашли мнъ
неподалеку отъ пасъ, а именно, въ селъ
Липецахъ, у мужика, цълую грядку съ
предлинными и превысовими яблопками,
воснитанными имъ отъ посъянныхъ почекъ, выниманныхъ, по увъренію его, изъ
самыхъ добрыхъ украинскихъ яблокъ, и
что сторговали мнъ ихъ за цъну очень
сносную и не дороже, какъ по 7-ми копъекъ за яблонку.

Не могу изобразить, какъ обрадованъ

я быль сею покупкою: я считаль ее нешако какъ находкою, и не могь довольно налюбоваться и ростомъ и дородствомъ новокупленныхъ своихъ яблонокъ. И съ какимъ удовольствіемъ разнашивалъ я тогда и раскладывалъ ихъ по ямамъ, и съ какимъ тщаніемъ старался самъ о лучшемъ сажаніи и закрываніи корепьевъ ихъ землею!

Но ахъ, сколь мало зналъ и тогда что я дълалъ, и сколь мало всъ опъ были того достойны! Мив и въ мысль тогда не приходило, что я сажалъ сущую и такую дрянь, которан саду моему была пагубна и навъкъ его портила, и что я въ последующее время тысячу разъ тужить о томъ буду, что я ими, а не лучшими деревьями занималь тогда наилучшія шьста въ саду этомъ. Да и можно-ль чего добраго ожидать отъ почекъ, особливо съяныхъ и воспитанныхъ мужикомъ? Отъ почекъ, взятыхъ и изъ самыхъ лучшихъ ябловъ, ръдко выраживаются хорошія, а на большую часть выростаеть всякая дрянь и негодь; а изъ набранныхъ изъ всякой дряни, какъ то безсомнино было съ сими, и подавно не можно было ожидать хорошаго. Но мив обстоятельства сего было еще тогда неизвъстио; а я думаль, что отъ почекъ изъ хорошихъ яб--окъ надобно и родиться хорошимъ яблонямъ, и полагансь въ томъ на увъренія сего мужика, и думаль, что я нажиль ими целов сокровище. А что оне по вышинъ своей были такъ дешевы, то мнъ и въ умъ не приходило, что было это оттого, что она у мужика на грядка уже переросли и онъ не зналъ, куда ему съ ними дъваться, и радъ быль ихъ за что-нибудь сжить съ рукъ своихъ.

Но какъ бы то ни было, но я засадилъ весь мой садъ сею, ни къ чему годною и такою дрянью, которая и нопынъ митолько досаду причиняеть, и выросщи съ дубья, не только приносять плодъ ни къ чему годной, но и дають плодъ такъ мало и приходять съ плодомъ такъ рѣдко, что не одинъ ужо разъ собирался я отъ досады всъ ихъ вырубить. И иногія дѣйствительно, ня мало не жалѣя, рублю, рѣжу п

кромсаю, стараясь ихъ, но уже поздно, превратить въ лучшія и достойнъйшія садовъ монхъ деревья. И за счастіе себъеще почитаю, что накупилъ ихъ тогда не такъ много, чтобъ можно было мнѣ напичкать ими весь мой садъ часто, и что садилъ я ихъ такъ ръдко, что между ими могъ еще послѣ номѣщать яблонки, воснитанныя уже дома и родовъ лучшихъ.

По какъбы то ни было, но я произвелъ у себя въ самое короткое время преогромный регулярный садъ, которымъ не могъ довольно налюбоваться. И какъбыло сіе моимъ первымъ дѣяніемъ экономическимъ, то и былъ л онымъ весьма доволенъ; и тѣмъ паче, что могъ оное показать гостямъ своимъ въ приближающійся день имянинъ моихъ, къ которому хотѣлось миѣ пригласить своихъ сосѣдей и сдѣлать для нихъ обѣдъ и маленькій деревенскій праздникъ.

Но какъ цисьмо мое достигло до своихъ предъловъ, то дозвольте мив на семъ мъстъ остановиться и опое окончить, сказавъ вамъ, что я есмь и прочее.

## сосъди и имянины.

### Письмо 104-е.

Любезный пріятель! Посліднее письмо кончиль я увідомленіемъ вась о насажденномъ вновь саді и о намітреніи моемъ праздновать приближавшійся день имянинъ моихъ. А теперь, прежде описанія торжества сего, разскажу вамь отіхъ изъ моихъ сосідей, съ которыми успіль я до того времени познакомиться и которыхъ хотілось мий пригласить къ поминутому празднику.

Изъ всехъ сихъ, наидостонамятиейнимъ былъ живущій отъ меня неподалеку,
господинъ. Лады женской, по имени
Александръ Ивановичъ. Какъ жилищеего не далее отъ меня было, какъ верстъ
иять и на той же самой речкъ. а отъ
другой моей деревни. Туленно, не далее
одной версты, и я наслышался объ пемъ.
что и онъ, также какъ и я служилъ въ
арміи, былъ въ прусскихъ походахъ и изъ
службы недавно только прифхалъ въ от-

ставку, то хотфлось миф съ нимъ познакомиться. И хотя доходили до меня ифкоторые слухи о странности и особливости его характера, по я, пеуважая того, пофхалъ къ нему, какъ къ своему сослуживцу напередъ самъ, и былъ очень тфмъ доволенъ, что сіе сдфлалъ.

И нашель въ господинъ Ладыженскомъ человъка не только очень добраго, но разумнаго, и по самой особливости характера своего, очень забавнаго и веселаго такь что съ нимъникогда не скучно было провождать время. Какъ онъ, такъ жена его были постицениемъ моимъ очень довольны, и оба они напрерывъ другь предъ другомъ такъ ко мнѣ ласкались, что я съ самаго того дня ихъ полюбилъ и не преставаль любить по самую смерть ихъ. А не менъе полюбили и они меня; и какъ обходились они просто, безъ всякихъ этикетовъ или чиновъ и лукавства, а чистосердечно, дружелюбно и откровенно, то и возстановилось у меня съ симъ домомъ искреннее дружество, которымъ пользовался я во все время перваго моего въ деревив жительства, и быль пріязнію пхъ, а особливо Авдотьи Александровны жены его, боярыни ласковой и простодушной, очень довоженъ. А нотому и съ охотою согласился быть, но желанію ихъ, воспріемникомъ датей ихъ, и чрезъ то сдружились мы съ ними еще болфе.

Неподалеку отъ него жилъ другой нашъ послуживець господинь Іевской, Семенъ Михайловичъ. Овъ отставленъ быль, гакже какъ и господинь Ладыженской, маіоромъ, и былъ женатъ на родной сестрѣ того самаго господина Селиверстова, котораго, при мъстечкъ Ковнахъ, зарыли мы въ песокъ сыпучій такъ, какъ и упоминалъ о томъ при описанін нерваго нашего похода въ Пруссію. Какъ сей г. Іевской жиль отъ г. Ладыженскаго педалье двухъ верстъ, и оба сін дома были между собою знакомы и дружны, и часто впдались, то имвлъ случай и я, находясь однажды у господина Ладыженскаго, спознакомиться съ симъ г. 1евскимъ. Но какъ характеръ его былъ совство отманими отъ характера г. Ладыженскаго, а того болье еще оть моего. н. между прочимъ, несогласенъ былъ и въ томъ, что онъ неръдко приносиль жертву Бахусу, и во время сихъ жертвоприно-шеній былъ весьма неугомоненъ. то и не имѣлъ я охоты сводить съ нимъ тѣсную дружбу, но оставался при одномъ знакомствъ; что и потому почиталъ я за надобное, что у него была дочь такихъ лѣтъ, что могла выдана быть уже и замужъ. А какъ мнѣ она негораздо была подъстать. то и убъгалъ я, сколько могъ, отъ близ-каго знакомства съ симъ домомъ.

Кромъ сихъ, спознакомился я еще съ однимъ, довольно знаменитымъ дворяниномъ, изъ фамили господъ Хвощинскихъ, а по имени Василіемъ Панфиловичемъ. Я узналъ его въ домъ номянутаго генерала, дъда моего, которому доводился опъ племянникомъ, и по самому тому, ъзжалъ къ нему часто и съ женом своею. И какъ случалось намъ бывать вмъстъ, то чрезъ то и познакомились мы съ симъ человъкомъ, и я благопріятствомъ его къ себъ былъ всегда доволенъ.

Тутъ же въ домъ возобновиль я старинное знакомство и съ сестрою сего моего знаменитаго сосъда и самою тою старушкою, Варварою Матвъевною Темирязевою, которая предала мит повъсть о плънникъ нашемъ. Ерем 1 Гавриловичћ. Она была въ сіе время уже очень стара, жила, версть за 15 отъ насъ, въ дереви Костинъ, съ овдовъвшем и довольно еще молодою невъствою своею, Татьяною Михайловною, и сядътьми, а своими внучатами, коихъ было у нея двое, но оба еще малольтнія. И какъ старушка сія ѣзжала нерѣдко къ брату своему, помянутому генералу, то по сему случаю возобновиль и я съ нею знакомство и бываль нъсколько.

Я непреминуль также, и тотчась по возвращени своемь изъ Москвы събздить къ прежде упоминаемому внучатному дядъ своему, Захарію Оедоровичу Каверину, и возобновить съ нимъпрежнее знавомство и дружбу. Я нашель его въ прежадкомъ положеніи. Будучи человъкомъ очень небогатымъ, имъль онъ, по несча-

стію своему. жену рѣдкаго, особливаго и столь страннаго и строитиваго характера и права, что ни съ кѣмъ не могла она ужиться въ мирѣ и въ тишинѣ, а всего меньше съ своими рабами.

Сін были у нихъ прямо несчастныя твари. За все-про-все, и не только за діло, но и за самыя безділицы принуждены они были отъ сей безпутной и вздорной женщины вытерпливать не только всякія брани и ругательствы, но и самые побои и мучительствы. Почему и неудивительно было, что они, будучи нерідко сею женщиною доводимы до того, что животу своему были нерады, принуждены были отъ нихъ уходить и въ бітстві искать себі.

Словомъ, нравъ сей удивительной женщины до того быль худь, что неуспаль дядя мой, выпросившись изъ службы, навремя прирхать пожите вр изченекаю свою п ничего незначущую деревнишку, какъ въ самое короткое время успъла она не голько встхъ, служившихъ при нихъ и жившихъ во дворѣ людей. но и самыхъ крестьянь разогнать, и до того дойтить. что имъ не съ къмъ почти жить было, и витсто лакеевъ прислуживали имъ небольшін, набранныя изъ крестьянъ, дъвчонки. акомъ-то точно положени нашелъ я тогда сію злополучную чету супружниковъ и не могъ, какъ странному характеру сей удивительной женщины, такъ и добродушію, мягкосердію, кротости и смиреномудрію песчастнаго моего дяди, переносящему все то съ теривијемъ, до-

Кромъ сихъ благородныхъ людей, возобновилъ я старинное знакомство съ
живущими на заводахъ у насъ нѣмцами,
кои въ тогдашнее время всѣми сосѣдетвенными дворянами принимаемы былитакъ, какъ-бы полублагородные. Они имѣли
входъ во всѣ домы и вездѣ ихъ сажали съ
собою и обходились съ ними такъ, какъ бы
съ бѣдными какими дворянами—чего они
по хорошему своему поведенію и порядочному образу жизни, были нѣкоторымъ образомъ и достойны. Изъ нихъ были тогда наизнаменитѣйшими изъ жившихъ на Сала-

имковскомъ заводъ, Мартынъ Петровъ ПГосве; а изъ живпихъ на Ченцовскомъ заводъ, Иванъ Тусеевъ, Навей Ивановъ и старикъ Япъ Тинтеръ. Вст опи были мит знакомы и вст тажали и хаживали ко мит; но никто изъ нихъ такъ ко мит неласкался и такъ часто у меня не бывалъ, какъ старуха жена Яна Тинтера, съ обоими своими сыновьями, Янкою и Навеемъ. Она извъстна была повсиду подъименемъ Ивановиы, и старуха была отмънно добрая, и такого веселаго и хорошаго характера, что я всегда бывалъ радъ, когда она ко мит прихаживала.

Съ сими разными людьми и сосъдями •свель и знакомство и дружбу въ первые дни жительства мосго въ деревић. И ихъто, или паче знаменитъйшихъ изъ нихъ хотвлось мив пригласить къ себъ въ день имянинъ моихъ. Чтобъ торжестно сіе сдълать колико-можно лучшимъ, то прибралъ я сколько могь свою хату; вельль выломать изъ нея всё старинныя давки и полки; замазалъ на стъпахъ все прежнее свое гвазданье и глупыя фигуры; выбълилъ потолокъ, стфиы и печь; вынесъ прежній длинный и простыйшій дубовый столь, отыскаль другой складной и лучшій, а для сидънья успълъ отдълать и обить канапе и дюжниу стульевъ. Сосъдственной Домнинской и принадлежавшій г. Хитрову столяръ призыванъ былъ еще до отвзда моего въ Москву ко мнф, и подряженъ быль не только сделать мив въ самой скорости помянутые канапе и стулья но и выучить еще одного молодого крестьянина моего столярному искусству, котораго рекомендовали мна, какъ отманно къ тому способнаго человъка.

По особливому счастію и случился у меня тогда изъ молодыхъ крестьянъ, дъйствительно, съ такими отмѣнными дарованіями и способностями, что ему пе было пужды учиться долфе одного мфсяца. И какъ сіе время ни коротко было, однако, я получилъ въ немъ не только хорошаго столяра, но вкупф рфицика, токаря, колесника, каретника, золотаря и такото во всемъ художинька, что ябылъ пмъ крайне доволенъ. И опъ, живши всегда при мнъ, при помощи моей,

такъвсему наблошнился, что въ послѣдующія времена въ состояніи быль вступать въ разные подряды, дѣлать и золочивать иконостасы, убираль дворянскіе домы и предпринималь и другія подобныя тому дѣла, превосходящія почти его силы и возможности, и обучиль всему тому не только миѣ другого человѣка, но и все свое семейство.

Прибравни помянутымъ образомъ свои хоромцы и сдѣлавъ предпринимаемому торжеству всв нужныя приготовленія и воздавъ въ 7-й день октября, какъ въ день рожденія моего, Творцу и Богу моему благодареніе за покровительство его во всѣ протекшіе 24 года моей жизни, и начавъ препровождать двадцать-пятый годъ своего вѣка, пригласилъ я всѣхъ помянутыхъ сосѣдей своихъ въ 17-е число, какъ въ день имянинъ моихъ, къ обѣду; и былъ столь счастливъ, что всѣ почти они посѣщеніемъ своимъ меня и удостоили.

Первымъ и наиглавивищимъ гостемъ былъ у меня генералъ, мой дъдушка и ея превосходительство его супруга. Съ нимъ вивств не отрекся посътить меня, случнинийся тогда у него и помянутый господинъ Хвощинскій съ женою, равно какъ и старушка, сестра генеральская, съ своею невъсткою. За сими слъдовалъ дядя мой, г. Каверинъ; по сей былъ одинъ, а супруга его изволила отказаться и не по- вхала. Далъе пожаловалъ ко мнъ ближній мой сосъдъ г. Ладыженскій, съ женою; а какъ ко всъмъ имъ присовокупился и отецъ Пларіонъ съ дъякономъ, то и составилась нарочитая компанія.

По еликубыло сіе еще въ первый разъ отъ роду, что я трактоваль у себя такъ многихъ и столь знаменитыхъ гостей, то старался я угостить ихъ колико можно лучше и сколько ума и знанія мосто въ тому доставало. Но каковъ сей объдъ и каково сіе угощеніе было въ самомъ дълъ, о томъ я уже и не говорю; а довольно, когда скажу, что я и по нынъ еще совъщусь и самъ себя стыжусь, когда ни вспоминаю сей празднивъ и всъ его несовершенствы и то, какъ я тогда гостей своихъ угощалъ ихъ потчивалъ. Но правду сказать, чего

лучшаго можно было и требовать отъ холостого, въ пустомъ домѣ жить только начинавшаго и всѣхъ тогдашнихъ обрядовъ и обыкновеній еще незнавшаго молодого и одинокого человѣка?

Но какъбы то ни было, мо гости мои угощеніемъ моимъ всё были довольны и за столомъ были очень веселы. Господинъ Ладыженскій развеселялъ всю компанію своими шутками и издёвками, и нерёдко заставлялъ всёхъ хохотать и до слезъ почти смёяться. Наилюбимёйшая его привычка была говорить виршами, неразбирая, кстати-ль бы то было или некстати; но самымъ тёмъ и смёшилъ онъ всёхъ присутствующихъ.

А какъ послѣ объда непреминулъ я всѣхъ ихъ сводить и показать имъ и свой вновь насажденный садъ, то тѣмъ такъ ихъ всѣхъ очаровалъ, что они не могли приписать мнѣ довольно похвалъ. И и получилъ отъ торжества сего ту пользу, что съ самаго того времени началъ уже повсюду разноситься обо мнѣ слухъ, что и, несмотря на всю молодость свою, былъ хорошій экономъ и преведикій до садовъ охотникъ, хотя въ самомъ дѣлѣ я весьма еще отъ того былъ удаленнымъ.

По отпразднованіи сего праздника, принялся я опять за разныя экономическія дъла, и пользуясь достальнымъ и способнымъ къ садкъ деревъ временемъ осеннимъ, успѣлъ сдѣлать въ новомъ саду своемъ еще одно дъльцо, а именно, положить первое основание садовому своему магазину или питомнику. Я назначиль къ тому особое мъсто, велълъ оное вскопать и передълать въ грядки; а потомъ насадилъ на нихъ множество молодыхъ лфсныхъ яблонокъ; а на иныхъ грядкахъ насъялъ яблочныхъ веренъ или почекъ, и последовалъ во всемъ томъ наставленіямъ иностранныхъписателей. Хотълъ-было я и кромъ сего предпринимать еще кое-что въ садахъ монхъ, но наставшіе осенніе дожди и ненастья, сделавшіе повсюду грязь, и наконецъ самая стужа и зазимье, согнали меня съ надворья и принудили сидфть въ теплф и

придожение къ «русской старинъ» 1871 г.

помышлять о внутреннихъ занятіяхъ и забавахъ.

И тогда-то, а особливо въ короткіе мрачные дни и длинцые осенніе вечера. почувствоваль и узналь я впервые, что такое есть холостая и уединенная, одиночная и прямо деревенская жизнь! И какъ до того времени живаль я всегда въ людствѣ, быль на людяхъ и имъль съ свѣтомъ сообщеніе; а тогда, вдругъ увидѣлъ себя удаленнаго отъ всякаго сообщенія съ свѣтомъ и въ совершенномъ одиночествѣ и уединеніи.

Перемвна сія, а особливо сначала, по непривычквеще, была для меня очень поразительна! И я не зпаю, чтобъ со мною было. еслибъ непомогла мнв въ семъ случав охота моя къ книгамъ и литературв? Тутъ-то оказали книги и науки мои первую и наиваживйщую мнв услугу, превративъ скоро и самое скучнвищее осенисе время въ наипріятнвищее, и усладивъ такъ мою уединенную жизнь, что я не только не чувствовалъ ни малвищей скуки и тягости, съ уединеніемъ сопряженной, во, напротивъ того, былъ еще такъ веселъ, что и не видалъ, какъ протекали дни и длинные вечера.

Ибо, не успълъя приняться опять за свои книги, какътотчасъ и завели онъ меня въ разныя ученыя упражненія, и сдълали то. что мнъ и въ сіе скучное осеннее время сдълалась всякая минута такъ дорога, что мнъ не хотълось терять оную понапрасну. Почему и находился я въ безпрерывныхъ упражненіяхъ и занимался то чтеніемъ книгь, то размышленіями о читанномъ, то самимъ нисаніемъ, и либо сочиненіемъ чего-инбудь, либо персводомъ, или переписываніемъ наб'яло. И употребляль къ тому не только все дневное время, но просиживаль и вечера, и запимался иногда твиъ до полуночи самой, сидючи одинъ съ свъчкою въ большихъ своихъ и пустыхъ почти хоромахъ; и не чувствовавъ ни мало скуки, съ такимъ одиночествомъ и уединеніемъ сопряженной.

Я прочелъ въ сіе время не только множество разныхъ внигъ, но, занимаясь неръдво философическими мыслями, и сочиниль въкоторыя небольшія нравоучительныя ньесы. Изъ сихъ въ особливости намятны мит мысли мои «о времени и о душевномъ сит», въ которомъ погружены бывають вст люди, и пткоторыя другія, помъщенныя въ книгт, содержащей въ себт первые опыты моихъ нравоучительныхъ сочиненій. И сіи сочиненія могутъ служить свидтельствомъ тогдашняго расположенія и запятія моихъ мыслей.

Словомъ, ученыя сіи упражненія произвели то, что я, вмѣсто скуки, начиналь и тогда уже чувствовать всю пріятность свободной и ни отъ кого независимой, непринужденной и спокойной деревенской жизни, и нескучаль нимало ни временемъ, ни одиночествомъ своимъ.

Единаго мит только недоставало, а именно человъка, съ которымъ бы я могъ говорить о книгахъ и о ученыхъ делахъ, и которому бы я могь ссобщать самыя чувствованія души моей и отъ него тамъ же самымъ пользоваться. Изъ встхъ моихъ пемногихъ тогдашнихъ сосъдей не находиль я ни одного, который бы былъ къ тому сколько-нибудь способенъ и съ которымь бы могь я съ сей стороны далить свое время. Господинъ Ладыжепскій быль хотя и добрый, любезный и такой мив состав, съ которымъ я не рѣдко и съ удовольствіемъ видался, но будучи вовсе пеученымъ, не могъ онъ быть мив такимъ собесъдникомъ, какого мив недоставало и какого желала имъть вся впутренность души моей.

Наконецъ, удовольствовано было нѣкоторымъ образомъ и въ томъ мое вожделѣніе. Въ одинъ день, и когда я всего
меньше о томъ думалъ и номышлялъ,
въѣзжаетъ ко мнѣ одинъ гость на дворъ.
Мы смотр: мъ и не узнаемъ, кто-бъ такой
былъ это?... Но какъ обрадовался и удивился я, увидѣвъ вошедшаго къ себѣ самаго того господина Писарева, съ которымъ нознакомился я еще въ Кёнигсбергѣ, — съ которымъ съѣхался и ѣхалъ
нѣсколько времени вмѣстѣ во время ѣзды
своей въ Петербургъ и съ которымъ не
одну, а многія минуты препроводили мы

въ такихъ разговорахъ, какія были для меня во всякое время наипріятнъйшими изъ всъхъ, и составляли истинную пищу душевную!

- «Ахъ, батюшка ты мой, Иванъ Тимовеевичъ! воскликиулъ я его узнавъ. Откуда это ты взялся? И какъ это тебя Богъ ко мит принесъ?..»
- Откуда ни взялся, а вотъвидишь здѣсь у тебя, мой другъ, отвѣчалъ онъ мнѣ, меня обнимая и цѣлуя. То-то, держись друга, продолжалъ онъ мнѣ говорить: не усиѣлъ узвать и услышать только, что ты при-ѣхалъ въ отставку и теперь живешь въ своемъ домѣ, какъ на другой же день къ тебѣ и поскакалъ, мой другъ.
- «О, какъ ты меня обрадовалъ и одолжилъ тъмъ, говорилъ я ему. Но скажи, пожалуй, гдъ же ты живешь. И далече ли отсюда?»
- Очень не далеко, отвѣчалъ онъ мнѣ, всего только верстъ за тридцать. Я сегодня же, позавтракавъ дома, къ тебѣ поѣхалъ. И вотъ, видишь, какъ приѣхалъ еще рапо.
- «О, какъ я этому радъ! подхватилъ я, его сажая. И поэтому мы можемъ съ тобою часто видъться; и ты наградишь миъ собою то, чего недостаетъ миъ только въ ныпъшей моей деревенской жизни. Пожалуюсь тебъ, любезный другъ, что хоть много сосъдей, но истинно не съ къмъ и одного словца разумнаго промолвить. Но теперь, съ тобою, мой другъ, можемъ мы опять по прежнему говорить и провождать часы въ удовольствіи особливомъ».
- Тѣ же вѣсти и у насъ, сказалъ онъ: меня самого наиболѣе то же протурило сюда. И мнѣ столь усердно восхотѣлось возобновить наше прежнее дружество съ тобою, что я покоя не имѣлъ покуда тебя не увидѣлъ.

Я благодариль вновь за то моего дюбезнаго гостя и старался угостить его сколько могь дучше. Онъ пробыль у меня двое сутокъ, и въ сіе время чего и чего не было у насъ съ нимъ говорено, и о чемъ и о чемъ не разсуждаемо? Господинъ Писаревъ не быль хотя порядочно ничему ученъ, не зналъ хотя никакихъ языковъ, кромѣ своего природнаго, но, будучи охотникъ до чтенія книгъ, начитанъ былъ всему и всему такъ много, что можно было съ нимъ говорить, какъ съ ученымъ, обо всемъ и обо всемъ, и между прочимъ о самыхъ важнѣйшихъ матеріяхъ, относящихся до религіи и нравоученія. Сіи матеріи были для его еще и наипріятнѣйшими. А какъ онѣ таковыми же были и мнѣ, то и препровождали мы многіе часы сряду, разговаривая о томъ съ равнымъ съ обѣихъ сторонъ удовольствіемъ душевнымъ.

Вотъ обстоятельство, которое наиболъе меня къ сему человъку привязывало. Но и кромъ сего быль онъ мнъ и съ другой стороны полезенъ: будучи гораздо меня старъй и живучи болъе моего въ большомъ свътъ и всю жизнь свою обращаясь между людьми, быль онь во всемь, относящимся до свътской жизни, несравненно меня свъдуще. Самый тогдашній деревенскій образъ жизни вськъ дворянъ быль ему короче и совершенно извъстенъ; а какъ мнѣ всего того недоставало, то н могъ онъ мит въ семъ случат быть наилучшимъ совътникомъ и наставникомъ; и я непреминулъ воспользоваться сими его зпаніями, взамѣнъ тому, какъ пользовался онъ моими философическими. Словомъ, мы взаимно помогали знаніями своими другъ другу; но съ тою только разностію, что опъ, будучи меня старъе, во всемъ опытнъе и хитръе, умълъ скоро вперить въ меня къ себъ отмънное и такое уваженіе, что я впаль власно, какъ въ пъкое повиновение ему и допустилъ его взять надъ собою верхъ и власно, какъ нъкое господствованіе.

Всходствіе чего, какъ между прочими разговорами, неоднажды доходила у насърачь и до того, какъ мить дучше расположить свою жизнь въ деревить, то непреминуль онъ мить давать въ томъ свои совты и наставленія. И хотя также говориль, какъ и вст прочіе, что одному мить прожить никакъ будетъ не можно, а надобно мить будетъ неотитно жениться; однако, не совтоваль мить ни-

какъ симъ важнымъ дёломъ спёшить, но напередъ гораздо осмотрёться; да и ко всёмъ невёстамъ, которыя мит отъ кого-нибудьпредлагаемы будутъ, не вдругъ п не слишкомъ скоро привязываться, а стараться какъ можно болте выигрывать время, для узнанія свойствъ и характера каждой, дабы тёмъ надежите могъ быть выборъ и не такъ легко можно было ощибиться въ ономъ.

Я слушаль всё сіи совёты съ такимъ ввиманіемъ, какого они были достойны, и непреминулъ разсказать ему о всёхъ невёстахъ, которыя мнё кой-кёмъ были уже сказываемы; а онъ мнё разсказаль о тёхъ, какія ему были извёстны. Но при разговариваніи о каждой, качалъ онъ только головою, давая чрезъ то знать, что непочитаетъ ее приличною для меня и такою невёстою, на которой бы можно было мнё посвататься. Въ разсужденіи каждой находилъ онъ что-нибудь, чёмъ ее могъ, либо опорочивать, либо сдёлать инё ее непріятною и независтною.

«Ты у насъ», говорилъ онъ мнѣ, «женишокъ теперь съ именемъ, и такой, что какъ скоро узнають тебя короче всв и о всвхъ твоихъ качествахъ разнесется молва повсюду, то найдутся многія изъ девушекъ, которыя не отрекутся за тебя выттить, и которыхъ матери и отцы съ радостію за тебя отдадуть. Но для тебя-то не всякая годится, и потому-то нътъ нужды и спъшить. О достаткъ я не говорю, продолжаль онъ:--достатовъ -- последнее дело, и съ нимъ многихъ невъстъ найтить можно; а нужно, чтобъ быль человъкъ н чтобъ тебъ весь свой въкъ не съ скотиною жить, а чтобъ и другая-то половина имъла сколько-нибудь такихъ же склонностей и дарованій, какія имфешь ты. Какъ, напримъръ, была бы охотница до наукъ, или любила-бъ, по крайней мъръ, читать книги и чтобъ было тебѣ съ къмъ промолвить слово».

Я одобрядъ все, имъ говоренное и положиль следовать въ семъ пункте его сомету, и просилъ помогать мие въ томъ дружескими своими советами, — что онъ и обещалъ мие свято,

Препроводивъ двое сутокъ у меня съ отмѣннымъ для обоихъ насъ удовольствіемъ, поѣхалъ опъ, наконецъ, домой, но взявъ напередъ клятвенное почти обѣщаніе съ меня, чтобъ приѣхать къ нему, какъ скоро только мнѣ возможно будетъ, — что я не только обѣщалъ ему охотно, но и дѣйствительно сдержалъ свое слово, и чрезъ нѣсколько дней къ нему поѣхалъ.

Я нашель его живущаго въ домѣ отца своего, который быль старичокъ простенькой и ничего почти незначущій. Оба они были мнъ очень рады и старались угостить меня встми образами. Третій жиль съ ними меньшой его брать, нынъшній владълецъ сего имвнія; женщины же никакой у нихъ тогда не было. Самъ старикъ былъ давно уже вдовъ, а оба его сыновья еще холосты; дочери же, которую онъ одну только и имълъ. не было тогда дома. Находилась она у какой-то родственницы, въ Смоленскъ, и пріятель мой нев'вдомо какъ тужиль о томъ, что находилась она въ отсутствіи. И какъ о сей дъвушкъ не одинъ, а много разъ доводилъ онъ рфчь и стороною невъдомо какъ расхваливалъ ея характеръ и охоту ен къ читанію книгъ, а особливо важныхъ и нравоучительныхъ, то хотя онъ и не предлагалъ никогда ее мив въ невъсты, и какъ тогда, такъ и послъ, ни однажды и не заикался о томъ; однако, непомфрныя расхваливанія его показались мнв съ самаго начала какъ-то подозрительными. И я не однажды самъ себъ говорилъ: «уже не прочить ли онъ за меня сестры своей и не скрывается ли у него въ умъ какой замыслъ?» А всходствіе того, рѣшился я и въ разсужденіи сестры его брать такія же предосторожности, какія совътоваль онъ мнъ припимать противъ другихъ, и не допускать никакъ и его запутать меня въ такія съти и тенета, изъ какихъ не можно-бъ было мив послв видраться.

Ночевавъ у него двѣ ночи и препроводивъ также все сіе время въ пріятныхъ съ нимъ разговорахъ, возвратился я домой, и занявшись опять прежними

своими упражненіями, сталъ поджидать къ себъ меньшую свою сестру изъ Ка-шина. Поспъшеніе приъхать домой и разныя другія обстоятельствы не допустили меня заъхать къ ней, ъдучи изъ Пскова въ деревню. Однако, изъ Москвы непреминулъ я ее о себъ увъдомить, и звалъ ее усильнымъ образомъ, чтобъ она приъхала ко миъ для свиданія. А какъ не было на письмо мое никакого отвъта, то и ласкался я надеждою увидъть скоро ее въ родительскомъ домъ; однако, счетъ сей дъланъ былъ безъ хозяина. какъ то означится ниже.

Кромъ сего не помню я ничего особливаго, чтобъ случилось со мною въ теченіи сей осени, кромъ того, что женилъ я младшаго изъбывшихъ со мною въ службѣ слугъ и тогдашинго своего камердинера и лакея, Аврама. И какъ въ домъ неслучилось тогда ни одной дъвки, которая-бъ могла-бъ быть ему невъстою, то въ удовольствие старика прикащика, отца его, купилъ я дъвку ему въ одномъ сосъдственномъ дворянскомъ домф, и по тогдашней дешевизнъ, только за десять рублей. А какъ быль въ домф у меня и другой женихъ, братъ старшаго моего слуги, Якова, то восхотелось сделать мнф и сму удовольствіе и женить такимъ же образомъ его брата, на купленной же въ постороннемъ домъ дъвкъ.

Впрочемъ, по наступленіи настоящей зимы, началъ я мало-по-малу собираться ко вторичной своей тадт въ Москву. Причины, побуждающія меня къ сей тадт, были разныя. Во-первыхъ, хоттлось мит пожить сколько-нибудь подолже въ Москвт и спознакомиться короче съ прежними моими знакомцами и родными, которыхъ въ первую свою потадку я видтль только вскользь и сдружиться съ ними не имтль и времени. Во-вторыхъ, нужно было мит и пообмундироваться и запастись такимъ платьемъ, какого у мени недоставало.

Далѣе думалъ я и о томъ, не случится ли мнѣ тамъ гдѣ-нибудь найтить себѣ и невѣсту, съ мыслями моими согласную: ибо, признаться надобно, что женитьба

часто уже и самому мнв приходила на мысль и возбуждала желаніе. Стеченіе въ Москву со всехъ сторонъ въ сію зиму дворянства, по случаю пребыванія императрицы въ оной, подавало къ тому нѣкоторую надежду; а къ тому-жъ хотълось воспріять участіе и въ разныхъ увеселеніяхъ, о которыхъ молва посилась, что въ ту зиму въ Москвъ будутъ. Наконедъ, и что всего важнве, хотвлось мив изъ Москвы събздить и въ Кашинъ, чтобъ повидаться тамъ съ сестрою своею, которая увъдомляла меня чрезъ письмо, что самой ей быть ко мев никакъ было не можно, и звала меня къ себъ для свиданія.

Но какъ къ путешествио таковому потребны были деньги, а у меня отъ прежнихъ оставалось уже очень мало, то не могь я въ путешествіе сіе прежде отправиться, какъ дождавшись возвращенія отправленнаго въ Москву обоза съ хлъбомъ. Сей обозъ былъ первый, который отправиль я при себъ на продажу. И хотя я всячески постарался сделать его чногочисленнымъ, но денегь привезли во мнъ за него весьма весьма умъренное количество: но чему и дивиться не можно, если разсудить о тогдашнихъ низкихъ ценахъ хлебу и другимъ нашимъ деревенскимъ продуктамъ. Рожь непокупалась тогда выше рубля четверть; а которая была хуже, за ту не болве 90 и 80 копфекъ давали. Ячменя четверть продавалась только по 90, а овса по 80 копъекъ; самое пшено и пшеница покупалась только по 160, а крупу и горохъ по 150 копфекъ четверть; самое масло покупалось только по 180 копфекъ пудъ. Не ужасная ли развица съ нынфшвими цфвами, и что тогда и на превеликомъ обозъ получить было можно?.. Но за то и сахаръ продавался тогда не дороже 10 рублей пудъ, а въ сравнении сънимъ и всъ другія вещи также. Вотъ какая разница произошла въ течени какихъ-нибудь 30 или 40 лътъ! Но и то правда, что мы тогда не имъли еще бумажныхъ денегъ н не розданы еще были толь многіе милліоны оныхъ взаймы дворянству.

Снабдивъ себя деньгами и собравшись въ путь, отправился я въ оный на другой день Рождества Христова. Но вывздъ въ сей разъ былъ мнъ очень пеудаченъ. Неусивль я провхать Серпуховь, какъ занемогъ рвотою и жестовимъ поносомъ, такъ сильно, что, испужавшись, чтобъ не слечь на дорогъ, вельлъ я тотчасъ обокном итем и исболго адаеми авичар обратно въ деревню; но, посчастію, бользнь моя была самая кратковременная, непродлилась более однихъ сутокъ и не имъла никакихъ дальнъйшихъ послъдствій: ибо, какъ произошла она единственно оттого, что я, разговъвшись на Рождество, неосторожно навлся свиного желудка, и темъ свой желудокъ испортиль; то неусивла рвота и поносъ желудовъ мой очистить, какъ вся бользнь и прошла благополучно сама собою, и я въ скоромъ времени такъ оправился, могь смедо отважиться пуститься опять въ путь свой, и привхалъ въ Москву бла-CHPYROHO1

Но какъ съ сего времени наступилъ не только новый 1763-й годъ, но нѣкоторымъ образомъ и новый періодъ моей жизни, то и начну я описывать оный въ письмѣ будущемъ; а теперешнее симъ кончу, сказавъ вамъ, что я есмь и прочая.

## мосновсная первая жизнь. Письмо 105-е.

Любезный пріятель. Начиная теперь описывать вамъ новый и особый періодъ жизни и произшествія, случившіяся со мною въ теченіи 1763-го года, скажу вамъ, что періодъ сей потому почитаю я некоторымь образомь особливымь, что въ оный спознакомился я сколько-нибудь съ нашею приватною дворянскою свътскою жизнію. Ибо до сего времени была вся жизнь моя бол ве военная, находился я наиболве вив отечества своего, занимался мыслями своими болье о кингахъ и ученыхъ делахъ, а о светской жизни и обращени въ оной нивлъ всего меньше попеченія: и потому относительно до оной быль и почти совержений.

еще невъжда, и мит не только недоставало потребныхъ къ тому свъдъній и навыка, но было во мнв много еще дикаго, грубаго и необолваненняго, -такъ, что я въ свътскомъ обращения, а особливо въ нашемъ дворянскомъ приватномъ родъ жизни быль еще очень несовершеннымъ и представляль собою фигуру, со многими недостатками сопряженную. И съ сего только времени началь я съ сей стороны сколько-нибудь и мало-по-малу выправляться. Ибо, что касается до первыхъ четырехъ мфсяцевъ, прожитыхъ въ деревит, то и сіе время, препровожденное мною наиболъе въ уединеніи, не могло еще къ тому много способствовать, и преподало мнт только случаи узнать и примътить собственныя мои въ томъ и съ сей стороны недостатки.

Симъ выправленіемъ своимъ обязанъ я сей первой моей московской жизни, или паче, тъмъ четыремъ домамъ, съ которыми наиболье я тогда ознакомился и въ которыхъ наиболье провождалъ свое время. Всъ они были миъ родные и для меня очень благопріятные и дружественные. Но дабы преподать вамъ лучшее о томъ понятіе, то разскажу объ нихъ подробнье.

Первъйшимъ и болъе всъхъ соучастіе въ томъ имфвиимъ домомъ, былъ домъ преждеупоминаемаго г. Навлова, шурина моего дяди. Какъ изъ всъхъ родственниковъ не имълъ я никого ближе сего родного брата покойнаго родителя моего и отъ него быль искренно любимъ. то и хотвлось ему, чтобъ я, привхавъ въ сей разъ въ Москву не на короткое время, а съ тъмъ, чтобы въ оной нъсколько педёль пожить, видался съ нимъ какъ можно чаще; и для удобивйшаго произведенія сего въ дъйство, сталь квартирою поближе къ ихъ дому. Сперва хотфлосьбыло ему, чтобъ я сталъ у нихъ въ самомъ томъ домф, гдф онъ тогда жилъ, на что и шуринъ его былъ согласенъ; но какъ домъ сей быль несколько тесповатъ и не нашлось въ немъ для меня особыхъ покойцевъ, а къ тому-жъ и самому мнъ не хотелось быть всякій часъ

связаннымъ и я лучте хотълъ жить гдънибудь на свободъ, то, при помощи ихъ, и пріискана была мит таговъ за сто отъ ихъ дома изрядная кваргирка въ каменномъ домъ одного изъ поповъ, принадлежащихъ къ церкви Климента папы Рямскаго, гдъ я, по притздъ своемъ, и расположился.

Неуспъль я еще въ оной разобраться и сколько-нибудь обострожиться, какъ и быль уже оть г. Павлова приглашенъ къ нему къ объду. Весь домъ сей, сдълавшійся мнѣ, уже при первомъ моемъ привздв въ Москву, знакомымъ, обрадованъ былъ тогда моимъ привздомъ, и всв хозяева онаго принимали меня тогда, какъ бы близкаго своего родного и оканаивозможнѣйшія зывали мнъ Происходило сіе отчасти отъ того, что они искренно любили моего дядю, а по немъ и мнѣ, какъ ближнему его родственнику, хотфли оказать свое благопріятство. А наиболье и самь я подаль имъ къ тому поводъ: ибо я имълъ стастіе какъ-то имъ и въ прежнюю уже мою бытность у нихъ въ особливости поправиться. А въ сей разъ, пеуспъль я у нихъ нъсколько разъ побывать, какъ и стали опи принимать меня, какъ-бы дъйствительно своего ближниго родного и обходились со мною безъ всякихъ чиновъ, но дружелюбно, откровенно и такъ, что н всъмъ обращениемъ ихъ со иною крайне быль ловолень.

Благопріятство ихъ ко мнѣ было такъ велико, что они усильнымъ образомъ просили меня почитать ихъ за своихъ ближнихъ родныхъ и не только приѣзжать и приходить къ нимъ всякій день, когда ни случится мнѣ быть дома — обѣдать и ужинать; но дѣлить съ ними и все прочее время, когда только я имѣть буду къ тому досугъ и находиться дома.

Предложеніе такое было мнѣ, какъ холостому, одинокому, заѣзжему и никого еще въ Москвѣ почти незнающему человѣку, весьма-весьма непротивно. И я охотно на то согласился, и тѣмъ паче, что домъ сей былъ не изъ самыхъ чиновныхъ, и не такой, гдѣ-бъ наблюдаемъ былъ во всемъ этикетъ и гдѣ-бъ долженствовало быть во всегдашней принужденности. Ибо, что касается до самого старика хозяина, то былъ хотя человѣкъ богатой, но самой простой, скупой и дряхлый и никуда почти со двора не выважавшій, и относительно до меня очень ласковый, и меня, за тихое и скромное поведеніе, очень полюбившій.

Но напротивъ того, жена его была боярыня умная, расторопная, нарочито бойкая, знающая свътское обращение и старающаяся жить такъ, какъ живутъ другія, съ наблюденіемъ, однако, во всемъ добраго хозяйства и благоустройства въ домъ. И какъ я имълъ счастіе поведенісмъ и всеми поступками своими и ей поправиться и полюбиться, то обходилась и она со мною не только ласково и дружелюбно, но такъ, какъ бы дъйствительно родная. И я, выправленіемъ всѣхъ своихъ несовершенствъ и недостатковъ весьма много обязанъ ея совътамъ и обращению со мною. Что касается до моего дяди и тетви, то отъ нихъ научиться и перенять мив было печего; они сами были люди совстить не свътскіе, а благодушные и простые, н я пользовался только ихъ въ себъ ласкою и пріязнію.

Итакъ, сей-то домъ былъ первымъ, въ которомъ, бывая всявій почти день и провождая действительно все праздное свое время, спознакомнися я скольконибудь съ обращениемъ свътскимъ. Ибо, какъ хозяева жили не совсъмъ уединенно, а быль къ нимъ и довольный привздъ всякаго рода людей, то и имълъ я тутъ случай насмотреться, наслышаться и навыкнуть многому, къ чему нъсколько посифшествовали и оба сыновья г. Павлова, бывшіе уже взрослыми и воспитаны такъ, какъ требовала тогда светская жизнь и обращение. И какъ я всегда за правило себъ поставляль прикраиваться, во всъхъ возможныхъ случаяхъ, не только въ старикамъ и степеннымъ людямъ, но и къ молодымъ, и даже самымъ дътямъ, то полюбили и они оба меня также, и обходились со мною искренно и дружелюбно. Словомъ, я былъ всёмъ семействомъ г. Павлова и даже всёми приёзжавшими къ нему его родными и знакомыми очень доволенъ, и многіе дни и часы съ удовольствіемъ особымъ препроводилъ въ ихъ домѣ.

Другой домъ, имфвшій также въ поправленіи моемъ великое соучастіе, былъ того дяди моего г. Арсеньева, о которомъ упоминалъ я вамъ уже прежде и которому я такъ много обязанъ былъ въ моемъ малолетстве. Я езжаль къ нему такъ часто, какъ только мнѣ можно было; и какъ дядя, такъ и тетка принимали меня всякій разъ съ обывновеннымъ ихъ ко мнѣ дружелюбіемъ, ласкою и благопріятствомъ. Какъ оба они жили тогда въ большомъ свътъ и къ нимъ также быль довольный привздъ, и редко случалось, чтобъ я у вихъ не находилъ кого постороннихъ, и во всемъ наблюдалось тутъ уже болъе чиновъ и этикета, то имълъ я случаи и тутъ насмотръться многому такому, чего не видаль въ домъ г. Павлова, и занять также для себя коечто, къ поправленію недостатковъ монхъ служащаго, и быль съ сей сторовы и симъ домомъ обязанъ многимъ.

Третій домъ, въ который я также въ сію бытность мою въ Москвъ часто тажалъ, быль прежде уже отчасти упомиваемаго родственника моего, господина Баквева, по имени Василья Никитича. Онъ быль внучатной брать покойной моей матери и знакомъ и друженъ очень съ повойными моими родителями, и всегда олагорасположенъ въ нашему дому. Но мнъ, какъ-то до того времени, знакомъ онъ быль только по одному слуху и по дъланиымъ кой-когда намъ одолженіямъ; лично же его узвать никогда мив до сего времени еще неудавалось. А въ сей разъ, я за первый долгъ себъ почелъ въ нему събздить и, спознакомившись, поблагодарить его за всф дфланныя имъ прежнія въ дому нашему одолженія.

И какт доволенъ я былъ, что сіе сдёлалъ! Я нашелъ въ немъ такого родственника, какого только могла желать душа моя. Былъ онъ человёкъ самый добрый, благо-

пріятный, стеценный, обхожденія самаго простого, милаго, откровеннаго, нецеремоніальнаго, и такъ меня обласкаль, что я съ перваго нашего свиданія искренно и столь много его полюбиль, что съ особливымь удовольствіемъ объщаль исполнить то, чего ему и всему семейству его очень хотълось, а именно, чтобъ я видался съ ними и притажаль къ нимъ какъ можно чаще.

Сему дому обязанъ я былъ также чрезвычайно много, относительно до усовершенствованія моего поведенія. Люди они были хотя небогатые, но жили порядочно, и въ свътскомъ обращеніи были столь знающи, что весьма много занялъ я съ сей стороны и въ ихъ домъ.

Но никто не имълъ въ томъ столько соучастія, какъ его дочери. Онъ имѣлъ ихъ двухъ, и объ онъ были дъвушки уже взрослыя, объ умницы, прекрасныя собою н столь ласковаго, пріятнаго обращенія и тавихъ хорошихъ и благонравныхъ харавтеровъ, что онф очаровали меня своимъ поведеніемъ; и, обходясь со мною какъ съ родственникомъ своимъ безъ всехъ чиновъи принужденія, ласками и благопріятствомъ своимъ такъ меня къ себъ привязали, что домъ ихъ сделался мне наипріятивищим изъ всфхъ, и такимъ, въ который я охотнъе, нежели во всъ другіе тадиль, и несмотря на всю отдаленность ихъ жилища отъ моей квартиры, бываль у нихъ очень часто.

Но къ сему много побуждали меня и всегдащийя просьбы и приглащения стариковъ, ихъ родителей. Оба они въ короткое время такъ меня полюбили, что обходились со мною какъ съ самымъ ближнимъ роднымъ своимъ. Въ особливости же доволенъ я былъ ласкою старушки тетки, жены его. Она была не природная россіянка, а иностранка изъ какихъ-то азіатскихъ предъловъ. Но будучи въ самомъ малолътствъ воспитана при дворъ еще императора Петра Великаго, сдълалась россіянкою, имъла тихій, добродушный, ласковый и самый добрый характеръ, полюбила меня чрезвы-

чайно и обходилась со мною не ннако какъ съ роднымъ сыномъ.

Сихъбыло у нихъ два. Старшій изъ нихъ назывался Тихономъ; быль уже секретаремъ сенатскимъ и женатъ, и жилъ отъ нихъ особо и своимъ домомъ; а другой, Алексъй, жиль при нихъ, и малый быль добрый. Изъ дочерей же ихъ звали, одну Татьяною, а другую Палагеею. И была между ими та разница, что хотя и объ онъ были и умны и хороши собою, но большая была блондина и несколько простодушнъе, а меньшая брюнетка и во всемъ превосходиве сестры своей, и была не только лицомъ очень хороша, и ростъ им вла прекрасный и пропорціональный, и фигуру представляла собою во всемъ прелестную, --- но и жива, умна, пріятна, ласкова и одарена всеми качествами, дълающими дъвицу совершенною.

Впрочемъ, какъ онъ были очень въвзжи въ домъ къ одной княгинъ Долгоруковой и были ею крайне любимы, и чрезъ самое то наиболфе и навывли светскому обращенію, то чрезъ ихъ познакомнися и я съ симъ домомъ, - которой былъ четвертый, имфвийй въ поправлевии моемъ великое соучастіе и сділавшійся также чрезъ короткое время мит весьма пріятнымъ. Княгиня сія была имъ, такъ какъ и мит, по деревнямъ состава, а мит еще и сродни. Мать ея, которую родители мои называли своею теткою и имфли къ ней особое почтеніе, жила въ томъ же сельцъ Калитинъ, гдъ жилъ и помянутый дядя мой г. Бакфевъ, и въ которомъ жили и всъ предки мои съ матерней стороны; да и сама покойная мать моя родилась и воспитана была въ ономъ, у дъда своего Гаврилы Прокофьевича Баквева.

Почтенная и важная старушка сія, которую я самъ еще запомню, видавъ ее въ малольтствъ, называлась Авдотьею Игнатьевною Пущиною, и было у ней всего только двое дътей, сынъ и одна дочь. Съ сими дътьми ея натура поступила не съ одинакою благосклонностію, но сколько благопріятна была ея дочери, произведя ее превеликою кра-

савицею и сдѣлавъ чрезъ самое то ел потомъ счастливою, столько, напротивъ того, немилосерда была къ ел сыну, произведя его дурнымъ и неуклюжимъ. Къ вящему несчастію, случилось еще ему самому себя особливымъ и нечалинымъ образомъ и застрѣлить.

Нфкогда, будучи уже въ совершенномъ возраств и находясь въ службъ, привхалъ онъ въ отпускъ повидаться съ помянутою матерью своею, и находясь у ней въ Калитинъ увидълъ однажды изъ окна сидящихъ на дворъ воронъ. Вдругъ, приди ему охота застрелить оныхъ. Онъ схваты ваетъ ружье, о которомъ зналъ, что было оно заряжено 🚶 дробью, выбъгаеть на крыльцо, прицъливается, спускаетъ курокъ, но ружье обсѣкается. Онъ досадуеть, хочеть поправить кремень — ненаходить на полкъ пороху, удивляется и заключаеть, что онъ въ мнѣніи своемъ обманулся, и что ружье было, либо незаряжено, либо къмъ выстрелено. Чтобъ удостовериться въ томъ, схватываетъ онъ за дуло, подносить его ко рту и, всунувъ въ ротъ, въ него дуеть. Но въ самый сей несчастный моменть ружье разряжается, выстрымваетъ ему въ ротъ и онъ падаетъ мертвъ на томъ же мъстъ съ расковерканною головою.

Легко можно заключить, каковъ тяжель быль сей ударь несчастной старухъ, его матери, любившей его чрезвычайно и имъвшей въ немъ одного по себъ наследника! Ибо, что касается до помянутой ея дочери, то была она уже замужемъ. Нъкто изъ фамиліи господъ Дохторовыхъ, человъкъ хотя пожилой, но очень богатый, планясь красотою ея, на ней женился и она имъла отъ него уже сына. И какъ старуха, почитая ее уже пристроенною къ мъсту удачно, то и имъла всю надежду на помянутаго сына. Она не могла никакъ перенесть несчастной его кончины, и не въ продолжительномъ времени и сама последовала за нимъ въ гробъ, и помянутая дочь сделалась всему имънію ея наслъдницею.

Но и сія недолго послѣ ел жила съ своимъ мужемъ: смерть похитила его у ней. И какъ она осталась послё его еще очень молодою и была еще во всемъ блеск красоты своей, то, какъ для красоты, такъ и великаго достатка и женился на ней одинъ изъ нашихъ князей Долгор уковыхъ, по имени Иванъ Алекс ве и чъ. И съ нимъ-то жила она тогда въ Москв въ пышномъ и огромномъ каменномъ своемъ дом в и воспитывала при себъ помянутаго сына своего, бывшаго тогда уже мальчикомъ лътъ пятнадцати, и столь же прекраснаго, какова была сама она и французъ учитель обучалъ его нау-камъ.

Въ сей-то домъ были помянутыя родственницы мои въвзжи. И какъ княгиня была и имъ сродни, какъ и мив, и любила ихъ чрезвычайно, то не только бывали онв у ней очень часто, но иногда и живали по нъскольку недъль у ней. И поелику домъ сей принадлежалъ къ домамъ довольно уже знатнымъ и обращение въ ономъ было всегда многолюдное и большого свъта, то отъ самаго того и научились онъ всему свътскому обхожденію такъ, что по незначію можно-бъбыло ихъ почесть воспитанными въ домахъ знатныхъ.

Пе успёли онё со мною познакомиться, какъ непреминули онё пересказать обо мнё и помянутой своей знакомке и родственницё и насказали ей столь много обо мнё хорошаго, что княгинё нетерпёливо захотёлось и самой спознакомиться со мною. Она помнила еще мою мать и всю ту дружбу и пріязнь, какою пользовалась она отъ ея матери; а видая и самого меня еще ребенкомъ, не только не отрекалась тогда отъ родства со мною, но и хотёла усердно меня видёть.

Мий тотчась было сіе пересказано. И какъ она поручила помянутымъ родственницамъ моимъ звать и привесть меня къ себъ, то и долженъ я былъ на другой же день къ ней такото ними и ихъ родными. Княгиня приняла меня съ такото лаского и благопріятствомъ, какого я могъ только ожидать отъ самой ближней родственници. И какъ имъла ока характеръ самый добрый и какими.

ко умна, по и весьма тихаго и хорошаго нрава и поведенія самаго честнаго и порядочнаго; а при томъ, въ обхожденіи съ людьми была негорделива, а очень ласкова и дружелюбна,—то всёмъ тёмъ она такъ меня очаровала, что я съ перваго свиданія возымёлъ къ ней и ея мужу искреннюю любовь и почтеніе, и весьма охотно согласился выполнять ея желаніе и приёзжать къ нимъ чаще, и былъ столь счастливъ, что нъ короткое время и они меня такъ полюбили, что не хотёли почти со мною разстаться.

Симъ-то четыремъ домамъ обязанъ я всвиъ исправленіемъ правственнаго своего, или паче житейскаго характера, и въ сін-то четыре дома взжаль я наибояве въ сію бытность мою въ Москвв. И вакъ мнв иныхъ дель въ Москве было мало, кромф исправленія нфкоторыхъ покупокъ, кои я въ первые дни тотчасъ же и исправилъ, на квартиръ же своей сидъть одному было уже слишкомъ скучно; то и употребляль я все почти свое время на сіпразъвзды; и проходиль редкій день, чтобъ я въ которомъ-нибудь изъ сихъ домовъ не быль, и либо объдаль, либо ужиналъ. И какъ вездѣ я былъ принимаемъ хорошо, вездѣ мнѣ были рады, вездѣ меня ласкали и мећ благопріятствовали, то могу сказать, что все время тогдашняго пребыванія моего въ Москвъ протекло для меня такъ весело, что я и не видалъ, вакъ миновало уже несколько недель съ моего привзда.

Нельзя изобразить, сколь многому насмотрёлся я, бывая во всёхъ упомянутыхъ мною домахъ, и какое великое множество получилъ новыхъ для себя понятій! Всегдашнее обращеніе съ людьми есть лучшій для насъ наставникъ и учитель. И какъ-то уже всёмъ намъ свойственно то, что отъ всякаго рода сожитія и обращенія съ людьми, всегда что-нибудь и само собою къ намъ и безъ всякаго умышленнаго перениманія прилипаетъ, то кольми паче прилипало тогда ко мнё все то, что я видёлъ и слышалъ въ домахъ сихъ хорошаго, вогда о томъ я и самъ еще старался и неупусвалъ замъ-

Впрочемъ, не помню я, чтобъ въ сію бытность мою въ Москвъ произошло со мною что-нибудь особливое, кромъ немногаго нижеслъдующаго.

Первое было то, что и тутъ, вездъ, гдъ ни бываль я у монхъ родственниковъ и знакомцевъ, твердили мив все тоже, что говорено мић было уже въ деревић отъ моихъ сосъдей и знакомпевъ, а именно, что мнт падобно жениться и номышлять уже и о сысканіи себь невысты. Напоминанія таковыя слышаль я везді-н-везді, н слышалъ многажды. И хотя я нимало того не отвергалъ, но паче и самъ охотно со мивніемъ ихъ соглашался, и не ръдко всмъхъ имъ говаривалъ: «За чъмъ дъло стало! Жениться, такъ жениться; а сыщите только невѣсту». Но какъ просьбы о томъ никогда почти не были прямо серьезныя, а напболье смыхомы и никому еще не хотилось входить въ сватовство, а всв наиболее отзывались темь, чтобъ я самъ напередъ прінскаль себѣ по мыслямъ своимъ невъсту, то и недоходило еще никогда до настоящаго сватовства. Одинъ только дядя мой, Матвей Петровичь, и любезный мой состат, Александръ Ивановичь Ладыженской, которой также въ сіе время быль въ Москвъ и съ коимъ мнъ случилось увидъться, поступили нъсколько далъе.

Первый, по любви своей ко мев, настояль всёхь больше на то, чтобъ я искаль себъ невъсты и женился скоръе. Не проходило почти ни одного дня, въ воторый бы невозобновляль онъ вновь со мною о томъ разговора и чтобъ неспрашиваль меня: не случилось ли мив гавнибудь заприметить девушки такой, которал бы мив годилась въ невъсты? Но какъ я всегда сказываль ему, что - нътъ. какъ то и действительно было, то всякій разъ и сожалълъ онъ вновь, что не было тогда въ Москвъ одной дъвушки, бывшей у него на примътъ, и такой, которая, помнанію его, могла-бъгодиться мна въ невъсты, а пменно, госпожи Палициной, --

н самой той, которыя была послё за г. Хрущовымъ, Осдоромъ Яковленичемъ.

О сей девущет упоминаль онь инф еще въ самую первую мою въ Моский бытность и, приписывая ей многія похвали. несомивнался почти нь томь, что ее за меня отдалуть, какъ скоро я посватаюсь. А и въ сей разъ не проходило почти дил. въ который бы онъ ее ненацоминаль и мић нерасхазливаль. Но и не знаю, чтото особое и непостижимое меня такъ отъ пенвсты сей удаляло, что я съ самаго начала не котбль нимало прилъплиться въ вей своими мыслями; а посла, всякій разъ. даже и слышать не хотвль о ея имени. котя и ее инкогда не индавъ, и какова она, о томъ ни малейшаго поветія не низлъ. Можетъ быть происходило сіе отъ того, что невъста сія казалась мяв слишкомъ противъ меня недостаточна: ибо дядя мой съ самаго начала отъ меня того не танлъ, что за нею не болве было пятидесяти дуппа; а сіе количество, по свойственному желанію искив женикамь жениться на богатыхъ невъстахъ - казалось мић ужъ слишкомъ мало.

Я хотя и не искаль себъ слишкомъ богатой непъсты, каковую получить за себя и не надъядся, по и сдишкомъ на бъдной жениться май также не хотвлось: а особанно потому, что и собственный жой достатокъ быль не слешкомъ великь, а весьма-весьма незнаменить. Почему и твердиль и всегда, что хорошо бы, когда мой быль объдь, а женивь ужинь. Всходствіе чего, и несожщель прилвиляться слишкомъ скоро къ небогатимъ невестамъ, но ожидаль оть времени - неслучится ли богатве и лучше. А потому изъ сего предселина он и оторин отоом прид кіножог. H CKOJERO ONE MHR OGE HOR BREE TOTER. такъ и после того ни твердилъ, но я не только свататься, нов видёть ее, - и темъначе несоглашался, что не почиталь дядю своего способвымъ судить о качестнахъ некъсты, а особливо, вогда и самому ему она не была коротко знакома,

Что-жъ касается до номянутаго сосъда моего, господина Ладыженскаго, то сему, также по любве своей во мять, вадумалось мив предложить: не хочу ли я видвть одивка знакомыхь ему и тогда въ Москей находившихся двиушекъ, и непонравится ли мив которан-вибудь изъ нихъ, въ которомъ случай могь бы онъ охотно взять на себя коммиссію и за меня посватать.

- «А ежели не придеть ни одна по мыслямъ, говорель онъ: то такъ тому и быть: мы и не начнемъ никакого дъла».
- Очень корошо, сказаль я: посмотрёть недиковинка, но только безъ всякаго напередъ сватанья. Но какъ же это можно? и кто онъ таковы? и какъ богаты? Это мяв также напередъ знать надобно.
- «Это и двло, отвъчаль онъ. И все это я тебъ, сосъдъ мой дорогой, и разсважу. Видеть можемъ мы ихъ въ собственномъ нкъ домв: седемъ-таки въ санки съ тобою инфеть и повдемъ прямо къ пимъ въ домъ. Мет овъ знакомы и явсколько сродян: отецъ ихъ доводится мив дядя, а онъ сестры. Однако, не подумай, чтобъ я туть могь иметь какое пристрастіе; этого ты оть меня неопасайся, и для меня все равно: полюбится ди тебъ изъ нихъ какая, или ифтъ. А чтобы лучше можно было тебъ ихъ разсмотръть, то поъдемъ такъ, чтобъ намъ можно было ихъ застать врасиложь и нимало не предувъдомляя о нашемъ прибодб. Я скажу, что я вибств съ тобою вадиль въ городъ, и какъ давво съ ними невидался, то вздумаль къ нимъ завхать, и уговориль тебя сдвлать мив компанію».
- Очень хорошо, сказаль я: и это всего дучше. Удастся — квась, а пеудастся кислыя щи!
- «Ну, ладно! подхватиль онь. А на другой вопросъ твой— вто онв таковы? скажу тебв, что онв Кушелевы. Чтожъвасается до того, сколь онв богаты, о томъ не могу сказать тебв въ точности; в сколько отецъ приданаго дастъ— ве знамъ. А то только скажу. что и самъ онъ неслешкомъ богатъ, и многаго дать ему за ними не можно. Къ тому-жъ, есть у него еще и сынъ. Однако, объ этомъ въ точность узнать можно после; а напередъ

посмотръть только: ежели неполюбится ни одна, то и начинать нечего?

— Хорошо, сказаль я: изволь, потдемь. Мы, не отлагая сего дта вдаль, и произвели оное въ дта стари. И одинъ видъ
уже сего дома не объщалъ мит ничего
корошаго. Былъ онъ самый старинный,
низенькій и обветшалый. Насъ провели
презъ закопттвшую отъ древности залу,
въ гостинную, которая была еще того темпте и имъла приборы наипросттатие въ
свътт. Тутъ нашли мы самого хозяина,
лежащаго въразслабленіи въ одномъ углу,
подліт дверей самыхъ. Онъ былъ радъ нашему притаду и посадиль насъ подліть
себя.

Между тёмъ, покуда мы съ нимъ говорили и онъ меня кой-о-чемъ разспрашивалъ, искалъ я съ любопытными глазами дёвицъ, дочерей его, и за темнотою комнаты и самыхъ почти сумерокъ, на силу усмотрёлъ ихъ, сидящихъ всёхъ рядышкомъ, въ черномъ платъй, подлё противуположной стёны и въ нарочитомъ отъ насъ отдаленіи.

Я напрягаль сколько могь зрѣніе мое, для точнъйшаго ихъ разсматриванія; но не находиль ни въ одной того, чего искалъ. Всв онв казались мнв дввушками изрядными; но ни одна не была по моямъ мыслямъ и таковою, чтобъ могла сколько-нибудь привлечь на себя особенное внимание. Въ самой лучшенькой -ин к ститохви он омето не чати тен чего для себя прелестнаго, но было въ ней что-то такое особливое, что меня отъ нея власно какъ отторгало. А какъ, сверхътого, въ домъ семъ наблюдались такіе чины и во всемъ примътна была превеликая и такая принужденность, что я не слыхаль ни единаго слова, выговореннаго девушками сими, то все сін обстоятельствы, а вкупт и небогатое состояніе самаго дома, такъ мив неполюбилось, что я захотыть уже скорте изъ онаго вырваться. И потому, мигнувъ товарищу своему, побудиль его поспышить окончаніемъ нашего визита и своимъ отъездомъ.

Неуспъли мы вывхать за вороты, какъ :

спросиль меня мой товарищь о томъ, каковы показались мнв дввушки?

- Что, братецъ, сказалъ я: дъвушки изрядныя; но что-то ни одна изъ нихъ не пришла миъ какъ-то по мыслямъ. Но въ образъ и самой дучшенькой изъ нихъ, которую ты называлъ Анною Ивановною, находилъ я что-то особливое, и такое, что вселяло въ меня нъкоторое отъ нея и непреоборимое отвращеніе. И по всему видимому врядъ ли ей быть когда-нибудь моею невъстою: и судьба видно ее не миъ. а кому-нибудь другому назначила.
- «Это я отчасти и самъ уже въ тебъ запримътиль, сказалъ мнъ мой товарищъ. А какъ въ то время, когда ты выходилъ вонъ, я успълъ съ дядею словца два и о тебъ и о приданомъ перемолвить, то узналъ, что хотя ты ему полюбился очень— очень и онъ охотно бы хотълъ имъть тебя своимъ зятемъ; но преданое-то за ними такъ мало, что я ажно ужаснулся, и тужилъ уже о томъ, что и привозилъ тебя сюда. А теперь благо и тебъ онъ не понравились, такъ и Богъ съ ними, и мы дъло сіе и оставимъ».

Симъ образомъ кончилось тогда сіе произшествіе и начальное мое, такъ сказать, полусватанье и неудачное свиданіе съ невъстами. Я выложиль ихъ тотчасъ изъ головы,—и тъмъ паче, что не паходилъ въ нихъ и сотой доли тъхъ пріятностей и совершенствъ, какія видъль я почти ежедневно въ родственницахъ моихъ Бакъевыхъ, а особливо въ меньшой, и каковыя хотълось инъ охотно найтить въ своей невъстъ.

Дѣло сіе такъ тогда и осталось; но послів, какъ случилось намъ съ помянутою Анною Ивановною, бывшею потомъ замужемъ за г. Сухотинымъ, жить нісколько лість имістів въ одномъ городів и ежедневно почти видісться и быть очень знакомыми, то увидівль тогда я, что сама судьба и невидимое попеченіе обо мить божескаго Промысла похотівло спасти меня отъ сей женщины. Была она весьма страннаго и такого характера, что мужъ мужою съ нею мучился и наконецъ, едвабыло не лишился отъ ней самой жизни.

Будучи подвержена слишкомъ той слабости, что любила втайнъ испивать. дошла она однажды даже до того, что отравила-было мужа своего ядомъ, и онь съ нуждою отлечился отъ дъйствія онаго. Всѣ они нынѣ ужъ покойники; и какъ мужъ ея былъ мнѣ добрымъ пріятелемъ и любилъ меня чистосердечно, то не могу и понынѣ вспомнить его безъ сожалѣнія и не пожелать праху его мира и спокойствія.

Другое произшествіе, случившееся тогда со мною, было хотя самое бездыльное, но странностію и редеостію своею особливаго примъчанія достойное. Состояло оно ни въ чемъ иномъ, какъ въ виденномь только мною одномь сновидении; но сновидени такомъ, котораго я во всю мою жизнь не могь позабыть, и которое по смерть не забуду. Словомъ, оно было такое, что я со всею своею философіею, и при всфхъ своихъ общирныхъ психологическихъ свъдъніяхъ о силахъ и дъйствіяхъ души нашей, не могь никакъ добраться до того, какъ могло оно произойтить и сделаться въ душе моей. Было оно следующее:

Нъкогда, и какъ теперь помню въ ночь подъ воскресенье, приснилось мять, будто я въ саняхъ своихъ, въ какихъ я тогда взжаль, вду по Москвв и, пережхавъ Каменной мость въ самомъ томъ мъстъ, гдъ съ улицы сей поворачивають на Пречистенку, встречаюсь вдругь съ другими санями, везомыми двумя сърыми добрыми лошадьми и покрытыми зеленою медвъжьею полстью, и въ саняхъ сихъ вижу сидящаго стариннаго своего однополчанина и друга, Алексъя Дмитріевича Вельяминова, а на запяткахъ за нимъ стоящаго слугу его, Илюшку,который тогда, какъ мы съ нимъ живали н кдали вивств, обонив намъ служилъ н быль нашимь общимь камердинеромь и офиціантомъ. И что будто я, обрадонавшись увидень сего моего друга, котораго я уже нъсколько льть и съ самаго того времени не видаль, вакь съ нимъ въ 'Кёнигсбергѣ разстался и онъ пошель съ полкомъ въ походъ, -- вдругъ

его останавливаю, съ нимъ здоровкаюсь, разспрашиваю у него, гдв онъ нинѣ находится? и что будто онъ миѣ сказиваеть, что онъ находится уже давно въ отставкъ и живетъ нынѣ въ Чериской своей деревнѣ. А такимъ же образомъ и я ему разсказивалъ о себѣ.

Мечта сія такъ глубоко впечатлъвась въ мою память, что, проснувшись поутру, не позабылъ я ни одной черты оной. и подпвился еще тому, —какъ это вздумалось въ душть моей проснуться мыслямъ о Вельяминовть, о которомъ я года три и не помышлялъ нноднажды? Но посмъявшись тому и сочтя все сіе сновиденіе пустымъ и ничего незначущимъ, такъ это все и оставилъ.

Но вообразите себъ, не чудо ли сущее вышло изъ сей мнимой бездълицы и не самое ли странное и удивительное было дъло, когда власно какъ нарочно случилось такъ, что мнъ въ самый тотъ же еще день надобно было за Москву-ръку къ дядѣ моему, г. Арсеньеву, обѣдать и перевзжать Москву-ръку по Каменному мосту, - следовательно действительно **такить** по самому тому мъсту, которое видълъ я за нъсколько до того часовъ въ сновиденіи, — и подумайте, сколь удивленіе мое было чрезвычайно, когда я, дотавъ до помянутаго поворота на Пречистенку, въ самомъ томъ мъстъ, дъйствительно встрътился съ санями, зазог. ахыдар ахыдоод обрыхъ зого шадей, покрытыми зеленою медвѣжьею полстью, и увидель въ нихъ едущаго друга моего Алексъя Дмитріевича и позади его слугу его Илюшку, стоящаго на запяткахъ?!. Виденіе сіе такъ меня поразило, что я обомлѣлъ почти отъ удивленія, и боясь, чтобъг. Вельяминовъ оть меня не уфхаль, закричаль во все горло: «стой! стой! стой!», и бросился самъ изъ саней обнимать сего милаго и любезнаго своего друга. Опъ не менве моего обрадовался, меня увидъвъ но не менъе моего и удивился, когда я спъшилъ разсказать ему всю чудесность своего сновидѣнія и то, что я, за нѣсколько часовъ, его и съ Илюшкою его,

и точно на самомъ этомъ мѣстѣ видѣлъ, съ нимъ говорилъ, и что онъ мнѣ разсказывалъ, что находится нынѣ въ отставкѣ и живетъ въ своей Чернской деревнѣ.

— «Это дъйствительно такъ — воскликнулъ, онъ еще болъе удивившись: я подлино нынъ въ отставкъ и живу въ Чернской своей деревнъ, и оттуда только вчера сюда ненадолго приъхалъ».

Мы простояли тогда болбе получаса на семъ мъстъ: разспрашивали обо всемъ другъ друга и не могли сновидънію моему надиниться довольно. Оно и въ самомъ дѣлѣ было удивительно; и всю рѣдкость и необычайность онаго составляло собственно то, что я видель въ самой точности такое произшествіе, котораго еще не было и кое долженствовало еще чрезъ нѣсколько часовъ произойтить на свътъ! Словомъ, я не понимаю, какъ это сдълалось и не позабуду сего сна по гробъ мой, а всегда стану ему удивляться, равно какъ и другому на него похожему, виденному мною въ бытность мою уже въ Богородицкъ.

Сіе было второе произшествіе; а третье было всёхъ маловажнёе и болёе смёшное, нежели достопамятное. Состояло оно въ томъ, что хозяннъ того дома, гдё я стоялъ квартирою, чуть-было однажды не задушилъ насъ дымомъ. «Какъ это?» спросите вы, удивившись. А вотъ какимъ образомъ.

Я вамъ сказывалъ, что домъ, въ которомъ мив наияли квартиру, былъ поповскій и принадлежалъ одному изъ поповъ Климентовой церкви. Теперь скажу, что квартирка сія была нарядная: я имълъ внизу двъ чистенькія и свътлыя комнаты, съ кафленою голанскою печью; а самъ козяннъ удалился жить въ паходящуюся на чердакъ и прямо надъ монмъ покойщемъ комнату. И какъ онъ былъ человъкъ старый, а притомъ вдовый и одниокій, то для его было сей горенки и довольно.

Квартиркою сею быль бы я и доволень совершенно, еслибь только хозяннъ мой не наводиль мит иногда безпокойства.

Имъя привычку выпивать иногда излишною рюмку вина и при такихъ случаяхъ напиваться до безпамятства, дълывался онъ тогда, власно какъ сумасшедшимъ: бродилъ по всему дому и по всъмъ комнатамъ и угламъ оныхъ, шумълъ, бурлилъ, кричалъ и проказничалъ. Но что всего хуже, то никому уже не можно было тогда съ нимъ сладить. Но я всего того не зналъ и не въдалъ, ибо какъ случалось сіе болъе въ мое отсутствіе и я, при возвращеніи на квартиру, находилъ его уже затворившимся въ своей горенкъ и спящимъ, то и не было мнъ до него ни малъйшей нужды.

Но вообразите, какъ удивился я, когда, забхавъ однажди послб объда для -итрани от выпорати на свою квартиру, вдругь услышаль я въ самой комнатъ моей превеликій крикъ и стукъ. Я не понималь, чтобъ сіе значило и спітиль растворить дверь. Но какъ удивился я еще болье, когда увидьль туть превысокаго мужичину, съ большою рыжею бородою, съ растрепанными и съ свлокоченными волосьями, въ засаленномъ и некитайчатомъ подпоясанномъ полукафтанъ, босикомъ и въ однихъ только туфляхъ, въ безобразнъйшемъ видъ, съ превеликимъ вскрикиваніемъ и крѣпкимъ топаніемъ ногою объ полъ, приступающаго къ нарисованной на стана углемъ воронъ, торкающаго въ нее нальцемъ, и съ такимъ рвеніемъ и крикомъ съ нею разговаривающаго, что онъ никакъ не видвль и не слышаль, что ему кто ни говориль, и никого не слушая и толкан всъхъ отъ себя, продолжалъ только свое дъло, какъ сумасшедшій! Удивился и захохоталь я, все сіе увидѣвъ; а особливо потому, что ворону сію догадало меня самого, наканун в самаго того дня, тутъ нарисовать. Людямъ моимъ какимъ-то образомъ случилось захватить въ свияхт, и поймать живую ворону. Опи принесли ее ко мит, а мит что-то пришла мысль, схвативъ уголь и кусокъ мела, срисовать съ нея точный портреть на былой стыны моей комнаты. Сію-то ворону случилось тогда нечаянно и въпервый еще разъ увидёть его преподобію, будучи пьянымъ, и какърисупокъ сей имѣль счастіе ему крайнь понравиться, то, по самому тому и занимался онъ съ нею разговорами. И люди моп, смѣючись, говорили мнѣ, что я вороною своею съума свелъ и до того довелъ нашего хозяина, что они не знаютъ, что съ нимъ и дѣлать. Сколько ни звали, ни уговаривали и ни убѣждали его, чтобъ онъ вонъ вышелъ, но никакъ нейдетъ; и неостается другого средства, какъ волочь его развѣ силою.

Да, зачъмъ дъло стало? сказалъ я: таки съ божьею помощію, возьмите его подъ руки и отведите-ка силою въ его горенку и тамъ заприте.

Это они тотчасъ и сділали; и попъмой не только за то не сердился, но проспавшись и пришедъ по утру ко мић, благодарилъ меня сще за то, что я его, дурака, велёлъ силою вывесть.

- «А все воть эта ваша проклятая ворона тому причиною, говориль онъ. Ну, ие́чего говорить, умфешь рисовать, баринь!... Таки какъ живая, окаянная!.. Что ты изволишь!.. Пфтъ, ифтъ, баринъ! воля твоя и какъ ты хочешь, а меня ты одолжи и напиши такую же и миф въ моей горенкъ, чтобъ я могъ ею всегда любоваться и тебя вспоминать.»
- --- Изволь, изволь! говориль я; если она тебъ такъ полюбилась, то для чего не нарисовать. Для меня это бездълка.

Хозяннъ мой не успъль сего услышать, какъ и приступилъ во мит съ неотступною просьбою, чтобы я ему въ тотъ же часъ это одолжение сдълалъ. И я принужденъ былъ иттить тогда же къ нему наверхъ и лезть по темной и безпокойной лъсенкъ.

- Ну, гдѣ-жъ тебѣ ее нарисовать? спросиль я, вошедъ въ первый еще разъ въ его изрядную горенку.
- «Вотъ здѣсь, здѣсь, батюшка», говориль онъ, указывая мнѣ бѣлое мѣсто на стѣнѣ, подлѣ печки въ уголку.
- -- Хорошо, сказаль я. И, взявь уголь и мёль, тотчась и намахаль ему такую- жь ворону. Попь мой вспрыгался почти отъ радости, и выхваляя искуство мое до

небесъ, приносилъ мит тысячу благодареній. А я радъ былъ, что доставилъ ему вороною своею упражненіе въ его горенкт, и ему не было уже нужды ходить въ мою для разговариванія съ оною; но онъ тамъ уже съ нею бурлилъ и покрикивалъ сколько ему хоттлось.

Но въ одинъ разъ весьма дурно заплатилъ-было опъ инв за мой трудъ и рисунокъ. Прошивъ гдф-то всю ночь, пришель онь домой уже по-утру, и въ самое то время, какъ топили уже печи, и пришедъ въ свою горенку наверху, началъ, по обыкновенію своему, бурлить, кричать и шумъть; а чтобъ никто ему въ томъ не мѣшалъ, то заперся еще на крючокъ въ оной. И тогда, при обывновенномъ его съ вороною и такимъ же образомъ, съ крикомъ и топаньемъ разговариваніи, померещилось ему, что она отъ него въ трубу печную улетъть хочетъ. «А! кричаль онъ: ты улетъть и отъ меня брыз-«нуть хочешь?!. Но нфтъ, нфтъ! «Это не удастся тебъ. И и поприпру тебя, «госпожа моя». Сказавъ сie, бросился онъ къ печи, и подхватя вьюшечную крышку, хлоиъ-таки на выошку и затворилъ потомъ дверцы, нимало не разбиран и не подумавъ, что вьюшка сія была отъ самой той печи внизу, гдф я жиль и которая тогда только-что растопилась въ разваль. «Ну, на! полетай теперь!» кричаль онъ, и сталъ, шагая, приступать въ пей и ее пальцомъ торкать.

Между тъмъ, мы, пичего того не зная, находились себъ внизу и я только-что сталь одъваться. Но вообразите себъ, какъ должны были мы всъ перетревожиться и перепугаться, какъ вдругъ, и въ одну почти минуту вся комната моя наполнилась дымомъ и зноемъ!.. «Батюшки мои! Что это такое? закричалъ я, вскочивъ безъ памяти съ мъста. Уже не загорълось ли гдъ и не пожаръ ли?» Вмигъ бросились мы тогда въ ту комнату, изъ которой валилъ къ намъ дымъ и изъ которой печь наша топилась. И какъ же изумились, увидъвъ густой дымъ, валящій изъ устья печи!

-Ахти, сводъ, сводъ, конечно, обвалился

въ-печи! кричалъ!. я. Экое горе. Что дъзать?..

— «Нѣтъ, нѣтъ, сударь! подхватила топившая цечь и прибъжавшая также къ намъ работница попова. — А это батька тамъ, конечно, папроказничалъ пьяный и закрылъ выюшку. Я слышала, что онъ тамъ покрикивалъ съ своею вороною».

Она побъжала тогда вверхъ открывать скоръе выющку. Но—хвать! двери на крюку заперты и не отворяются! Она кричать попу, она просить, чтобъ отперъ двери: попъ не слушаетъ и шагаетъ только по горницъ и продолжаетъ свое дъло: кричитъ и харабриться надъ своею вороною.

«Батюшка, кричить ему работница: либо насъ пусти, либо самъ скоръй открой выюшку; ты задушиль насъ всъхъ дымомъ».

— «Да, какъ-бы не такъ!» кричалъ въ отвъть ей нашъ хознинъ: «чтобъ проклятая-то улетъла?.. Нътъ, нътъ! А посидика ты вотъ здъсь, моя государыня!» — И торкъ ее опять пальцемъ!

Что было тогда работницѣ дѣлать? Она принуждена была бѣжать впизъ и звать людей моихъ, чтобъ помогли ей силою растворить двери. И попъ нашъ не прежде расторилъ двери, какъ увидѣвъ, что они съ топоромъ уже ломать ее пачали. Ибо, какъ между тѣмъ, обѣ мои компаты наполнились столько дымомъ и чадомъ, что не можно было въ нихъ никонмъ образомъ быть, и я принужденъ былъ выбѣжать на дворъ и стоять на прежестокомъ морозѣ, то другого и не оставалось, какъ приступить къ насилію.

Симъ кончилось тогда сіе смѣшное произшествіе. Я раздосадовань быль за то невѣдомо какъ на попа. Но какъ онъ, проспавшись и сдѣлавшись прямо жал-кимъ человѣкомъ, валялся у меня почти у ногъ, прося уничиженнѣйшимъ образомъ простить ему сію проказу, то скоро отпустилъ я ему вину его, и тѣмъ паче, что, будучи непьянымъ, былъ онъ старикъ очень добрый и умный.

Симъ кончу я сіе вышедшее уже изъграницъ своихъ письмо мое, и предоставивъ о прочемъ разсказаніе въ письмахъ

будущихъ, скажу, что я есыь вашъ и прочая.

## БЗДА ВЪ НАШИНЪ И МАСКАРАДЪ. Письмо 106-е.

Любезный пріятель! Приступая къ продолжению моей повъсти, скажу вамъ. что какъ ни весело мит было тогда жить въ Москвъ и какъ скоро ни протекло время, но я, при встхъ своихъ разъйздахъ, не забывалъ никакъ того, что мић надлежало еще съфздить въ Кашинскій утзять и повидаться съ больною сестрою моем. Миновало уже болбе двънадцати лътъ, какъ и ее не видалъ. Ибо, съ того времени, какъ она прифажала съ мужемъ своимъ къ намъ въ деревию, не случилось мит ее уже ниоднажды видеть. И какъ хотълось мић събздить къ ней до наступленія еще масляницы, а къ сей возвратиться въ Москву, дабы видъть приуготовляемый тогда славный уличный маскарадъ, то и не сталъ я въ сей разъ въ Москвѣ заживаться; но распрощавшись на время съзнакомцами и родными своими, отправился въ свой путь.

Вет они взяли съ меня объщание возвратиться неотмфино къ масляницф въ Москву. Но никто такъ сильно не настояль на то, какъ помянутыя родственницы мон, госпожи Бакфевы. И какъ съ ними послъдними я послъ всъхъ распрощался и завзжая къ нимъ по дорогв, отъ нихъ изъ дома уже въ путь свой отправился, то не выходили онъ у меня изъ мыслей во всю почти дорогу. Ласки ихъ пріятное со мною обхожденіе и вст часы съ особливымъ удовольствіемъ у нихъ и сь ними провожденные, воспоминались мић ежечасно; и домъ сей сдълался мић такъ милъ, что я его не могъ никакъ забыть. Всего же чаще воспоминалась мнъ меньшая изъ сихъ дъвушекъ. Чъмъ болће я ее видалъ и чемъ короче я съ ними познакомливался, темъ умиве, прекрасите и совершените во всемъ она мит казалась: такъ что я, смотря на нее и любуясь ея красотою, самъ себъ не однажды въ мысляхъ говорилъ:

«Вотъ, когда бы такую-то Богъ послалъ «мнъ невъсту. Не желалъ бы я имъть луч-«шей. Ин въ чемъ-то не нахожу я въ ней «ни малъйшаго несовершенства и недос-«татка! Какой умъ!... Какая острота и про-«ницательность! **Какое** свъдъніе обо всемъ! «Какъ ласкова, скромна и пріятна въ об-«хожденіи и какъ прекрасна собою! Ка-«кая нъжность и бълизна тъла, какой «румянець, какіе это глаза, какіе взоры, «какая воровская улыбка и какія пре-«лести во всемъ!... Нельзя, кажется, быть «совершените. Не разстался бы истинно «съ нею и съ таковою, еслибъ случилось «гдъ отыскать ей подобную... И куда какъ «жаль, что сама она ми**т** родня, а при-«томъ не старшая, а меньшая дочь у «отца. Еслибъ не то, не то-то подумавъ, «не погнался бы я и за достаткомъ и ни «зачъмъ инымъ; а ръшился бы посва-«таться на ней и не уступиль никому «другому такой милой и предорогой дъ-«вушки!»

Симъ и подобнымъ сему образомъ не одинъ разъ я самъ съ собою говорилъ и разсуждалъ во глубинѣ моего сердца. И какъ образъ ен мечтался мнѣ и во всю почти дорогу, а особливо въ первые дни, то такія же мысли возобновлялися въ душѣ моей и во время путешествія моего,—и такъ часто, что я даже начиналъ тому уже и дивиться, и самъ себѣ смѣючись, говорилъ:

«Господи! что это такое?.. Только и «мыслей что объ ней; только она, да «она!.. Ужъ даровое ли, право, это?... «Ужъ не влюбился ли я въ ее? И не «любовь ли уже это шутить надо мною «пзволитъ?.. Чего добраго: прелестямъ «такимъ немудрено хоть кого заразить!.. «Однако, я ... я покорно благодар-«ствую! Мнѣ сего бы очень не хотълось. «Пропади она, эта любовь и со всѣми ея «сладостьми! Мнѣ какъ можно надобпо чотъ нея остерегаться. Заразитъ, прокля-«тая, такъ и самъ себѣ не радъ будешь».

Не успълъ я симъ образомъ самъ о себъ усумниться и воспріять нъкоторое подозръніе, какъ при помышленіи дорогою на досугъ часъ-отъ-часу болье о приложение къ «русской старинъ» 1871 г.

томъ, пришла мнъ на мысль вся прежняя моя философія и вст правила ея, которымъ положилъ я следовать во все теченіе жизни моей. Я вспоминаль все, что прединсуется ею въ такихъ случаяхъ, и положиль съ того же часа начать преоборать страсть сію, употребляя къ тому всъ предписуемыя ею средства. И какъ главнъйшимъ средствомъ почиталось то, чтобъ не давать иыслямъ о томъ возобновляться часто, но чтобъ оныя прогонять и пробудившіяся тотчась засыплять опять, то и практиковался я въ томъ во всю дорогу, и нитя въ томъ, какъ казалось, и успъхъ довольно хорошій: такъ, что, при окончаніи путешествія сего, чувствоваль я себя уже гораздо спокойвъйшимъ, нежели при началъ.

Впрочемъ, кратковременное путешествіе сіе кончилъ я благополучно, и не произошло со мною въ ѣзду сію ничего особливаго. Я нашелъ сестру свою одну, съ дѣтьми ея, дома; ибо зятя моего не было тогда еще дома: онъ продолжалъ еще свою военную службу и его толькочто начинали ждать въ отставку.

Не могу изобразить, какъ много обрадована была сестрамон мониъ привздомъ. Она позабыла почти всю болезнь свою и казалась выздоровъвшею совершенно. Не видавъ меня никогда еще въ совершенномъ возраств и разставшись въ последній разь со мною за 12 леть предъ тъмъ, когда я былъ почти еще ребенкомъ, не могла она въ сей разъ довольно насмотръться на меня. Всъ ея дъти облипли вокругъ меня и старались другъ друга превзойтить своими ко мнв ласками. Ихъ было у ней тогда четверо: три дочери и одинъ сынъ. Я старшихъ двухъ только видёль, но видёль тогда, какъ были онъ еще въ колыбели; а третья дочь и сынъ родплись уже послъ: слъдовательно, всъ они были мнъ еще незпакомы. Дъвочки были всъ уже на возрастъ, а мальчикъ еще ребенкомъ и учился тогда только-что ходить.

Что касается до самой сестры моей, то въ тѣ 12 лѣтъ, въ которыя я ее не видалъ, она такъ много перемѣнилася

прежнимъ похудъла, что я съ трудомъ бы ее и узнать могъ, еслибъ случилось мить увидъть ее гдъ-нибудь въ незнакомомъ втох выно анежьо не виниватот жиод не слеглая, однако такая, что не дозволяла ей почти выбажать со двора, а иногда даже сходить съ постели. Стра-. дала она сперва долго жестокою зубною бользнію. Но сія бользнь произвела потомъ другую во рту и въ деснахъ, казавшеюся сперва совствъ не опасною, но посль сдълавшаяся для ея самою бъдственною и лишившею ее лаже самой жизни. Но тогла не было нимало и похожаго на то, а всѣ почитали ее ничего незначущею.

Я пробыть тогда у сей сестры своей не болье недыли, и за безпрерывными къ себь ласками и не видаль, какъ протекло сіе время. Она старалась угостить меня какъ можно лучше и вынскивала все, что только можно было къ сдыланію мить дней сихъ весельйшими. Она дала знать всымъ своимъ сосыдямъ о моемъ при взды, и всь они перебывали у насъ и напрерывъ другъ предъ другомъ изъявлять также мить свои ласки. А къ инымъ и такимъ, которымъ самимъ у насъ быть было не можно, тадили сами мы съ сестрою.

Ей хотфлось невфдомо какъ, чтобъ всь они меня узвали и получили обо мнъ такое же выгодное и хорошее мивніе, какое имъла обо миъ сама она, и болъе для того, чтобъ слухъ обо мнв распространился въ тамошнихъ окрестностяхъ и могь бы помочь мнь, вслучаь, еслибъ вздумалось мнв-такъ какъ ей весьма хотьлось — въ тамошнихъ мъстахъ жениться. Она и непреминула заговаривать мив о томъ не одинъ разъ; но я отделывался и отъ нея темъ же, чемъ отъ другихъ, то-есть, чтобъ сыскала опа мпъ невъсту. Она и бралась мив сыскать, еслибъ я только согласился пожить у ней подолье. Но какъ самаго сего мнь сдылать было невозможно, то краткость времени недозволила ей учинить тому и пачало. А потому сіе при однихъ словахъ о томъ тогда и осталось.

Изъ постороннихъ домовъ, въ которые намъ тогда фадить случалось, памятны мнъ наиболье три дома. Первый быль, наниочтеннъйшій во всемъ тамошнемъ околоткъ, старика господина Баклановскаго, по имени Константина Ивановича. Сей умный и съдинами украшенный мужъ, доводился какъ-то сродни моему зятю, и будучи знакомъ покойному отцу моему, весьма охотно хотфлъ меня видать. Я вздиль къ нему одинь и нашель его отъ старости слабымъ и обкладеннымъ своими книгами, до которыхъ онъ былъ охотникъ. Онъ былъ очень мив радъ, и не могъ со мною довольно обо всемъ и обо всемъ наговориться, и за знанія и свойства мои такъ меня полюбиль, что отзывался всфиь обо миф съ великою похвалою и называя меня рѣдкимъ молодымъ человъкомъ.

388

Другой и также знаменитый домъ принадлежаль одной почтенной старушкъ, госпожъ Калычевой, Катеринъ Өедоровнъ, которая въ особливости дружна была съ моею сестрою и имъла у себя сына, охотника до паукъ, и бывшаго потомъ мнъ пріятелемъ. У сей были мы вмъстъ съ сестрою моею. И старушка такъ меня полюбила, что не могла довольно расхвалить меня.

А въ третьемъ жилъ господинъ Коржавинъ, мой старинный послуживецъ, однополчанинъ и самой тотъ, который былъ моимъ канитаномъ. Сей не могъ нарадоваться, меня увидъвъ, и я ласками его былъ чрезвычайно доволенъ.

Словомъ, я имълъ какъ-то счастіе всъмъ тамошнимъ сосъдямъ полюбиться, и какъ всъ они меня ласкали, то и было все время тогдашняго пребыванія моего у сестры для меня очень ис скучно и наполнено такими пріятностьми, что я охотно бы согласился, по желанію сестры моей, пробыть у ней и долѣе, еслибъ не подошла нечувствительно и самая масляница, которую неотмѣнно хотѣлось мпѣ взять въ Москвъ и видѣть всѣ приуготовляемыя тамъ увеселенія. По, ахъ, еслибъ я могь тогда предвидѣть, что былъ этотъ послѣдній уже разъ, что я видѣлъ сестру

мою, то препебреть бы все и остался у нен долье. Но какъ сего и мыслить того, гда было не можно, а я, напротивъ того, надъялся скоро имъть удовольствие опять ее видъть, и даваль ей върпое слово притхать къ ней на должайшее время, то не стала она и сама меня долье держать и препятствовать моему отъъзду.

Итакъ, распрощавшисьсъ моею сестрою, провожавшею меня съ пролитіемъ многихъ слезъ, пофхалъ я отъ нея съ слезами на глазахъ, власно какъ предчувствуя, что я ее болъе уже не увижу, и успълъ прифхать въ Москву еще довольно благовременцо.

Я нашель тогда всю публику московскую, занимающуюся разговорами о имѣющемъ быть вскорф уличномъ маскарадь. Какъ зрфлище сіе было совсфиъ новое, необыкновенное и никогда, не только въ Россіи, но и нигдф небывалое, то всф дожидались того съ великою петерифливостію. Новой нашей императрицф угодно было позабавить себя и всю московскую публику симъ необыкновеннымъ и сколько, съ одной стороны, великолфпнымъ, столько, съ другой стороны, весьма замысловатымъ и крайне пріятнымъ и забавнымъ зрфлищемъ.

Маскарадъ сей имфлъ собственною цфлію своею осмъяніе всъхъ обыкновениъйшихъ между людьми пороковъ, а особливо мадоимныхъ судей, игроковъ, мотовъ, пьящицъ и распутныхъ и торжество надъ ними паукъ и добродътели: почему и названъ онъ былъ «торжествующею Минервою». И процесія была превеликая и предлипная: везены были многія и разнаго рода колесницы и повозки, отчасти на огромныхъ саняхъ, отчасти на колесахъ, съ сидящими на нихъ многими и разпымъ образомъ одътыми и что-нибудь особое представляющими людьми, и поющими приличныя и для каждаго предмета нарочно сочипенныя сатирическія пѣсни. Предъ каждою такою раскрашенною, распещренною и раззолоченною повозкою, везомою множествомъ лошадей, шли особые хоры, гдъ разнаго рода музыкантовъ, гдъ разнообразно наряженныхъ людей, поющихъ

громогласно другія веселыя и забавныя особаго рода стихотворенія; а индѣ шли преогромные исполины, а индѣ удивительные карлы. И все сіе распоряжено было такъ хорошо, украшено такъ великольпно и богато, и всѣ пѣсни и стихотворенія пѣты были такими пріятными голосами, что неинако, какъ съ крайнимь удовольотвіемъ на все то смотрѣть было можно.

Какъ шествіе всей этой удивитсльной процесіи простиралось изъ Нѣмецкой слободы по многимъ большимъ улицамъ, то стеченіе народа, желавшаго сіе видъть, было превеликое. Вст тъ улицы, по которымъ имъла она свое шествіе, напичканы были безчисленнымъ множествомъ людей всякаго рода; и не только всь окны домовъ наполнены были зрителями благородными, но и всв промежутки между оными установлены были многими тысячами людей, стоявшихъ на сдѣланных нарочно для того подлѣ домовъ и заборовъ подмосткахъ. Словомъ, вся Москва обратилась и собралась на край оной, гдъ простиралось сіе маскарадное шествіе. И всѣ такъ онымъ прельстились, чго долгое время не могли сіе забавное зрѣлище позабыть; а пфсии и голоса оныхъ такъ всемъ полюбились, что долгое время и насколько лать сряду увеселялся ими народъ, заставливая вновь ихъ пъть фабричныхъ, которые употреблены были въ помянутые хоры и научены прсинир онимъ.

Мит, при помощи помянутаго родственника моего г. Бактева, удалось получить наилучшее мтсго для смотртнія сего всенароднаго зртища. Какт онт служиль при полиціи, то не трудно ему было прінскать для встх своихъ знакомцовъ особый и покойный домъ, гдт компанія наша могла занять вст окны. Туть была наша княгиня, туть были его родные и нткоторые другіе. Но я такт охотно хоттяль видтть внятите сіе необыкновенное зртище, что не восхоттяль смотртть въ окны изъ-за боярынь, а желая имтть болте простора, сошель внизъ на дворъ и, выбравъ себт любое мъсто на сдъланномъ подлъ забора помость, смотръть оное на свободъ оттуда. А какъ по счастю случилась на тотъ разъ и погода самая умная, то-есть, сърая, тихая и умъренная, и не было ни ло, пи хотеплодно слишкомъ, то и было мнъ смотръть очень хорошо.

Кромъ сего, помянутый родственникъ ной, у котораго въ домф я въ сіе время почти всякій день бываль, доставиль мнъ и другое, и для меня особенное удовольствіе, а именно, свозиль меня съ собою въ придворный театръ и далъ случай видъть придворными актерами самую ту трагедію представляемую, которая мнъ была почти вся наизусть знакома: а именно, «Хорева». Театръ сей былъ тогда еще деревянный и построенный па поль, неподалеку отъ Головинскаго дворца, и набить быль въ сей разъ такимъ множествомъ народа, что мы насилу могли съ нимъ выгадать себъ мъстечко въ партерахъ. И удовольствіе, которое я имълъ при смотръніи сей трагедіи, было неописанное, а не менъе увеселяла слухъ мой и придворная музыка.

Впрочемъ, какъ тогда въ Москвъ не было еще такихъ публичныхъ маскарадовъ и съфздовъ, какіе введены въ обыкновеніе послъ, а особливо по построенін большого каменнаго московскаго петровскаго театра, а всъ таковые бали и маскарады даваны были только при дворф во дворцѣ Головинскомъ, а туда не всѣмъ можно было имъть входъ, а мъста мало было и для однихъ знатныхъ; то въ сихъ и не могли мы имъть ни мальйшаго соучастія, а довольствовались уже своими, приватными събздами и вечеринками, а двемъ-катаніемъ и вздою въ саняхъ по встит лучшимъ улицамъ и къ горамъ, на которыхъ народъ веселился катаньемъ.

Въ сихъ безпрерывныхъ увеселеніяхъ преопрводилъ я всю тогдашнюю масляницу. Я стоялъ на прежней своей квартиръ, и не выпрягалъ почти лошадей за ежедневнымъ разъъзжаніемъ по гостямъ. Во всъхъ знакомыхъ мнѣ домахъ бывалъ я по иъскольку разъ, и не одинъ разъ получалъ случан кой-гдѣ и потанцовать,

а особливо въ домъ у внягини Долгоруковой, гдъ бывали часто превеликія собранія, музыка и самые танцы.

Но нигат мит такъ весело не было и ниглъ съ такимъ удовольствіемъ не препровождаль я свое время, какъ въ домъ у помянутаго г. Баквева. Къ сему дому сдвлался я, власно какъ привязаннымъ нъкакими пріятными ціпями. И хотя, будучи въ ономъ, нередко напоминаль то. что я думаль дорогою, фдучи въ Кашинъ и, всходствіе тогдатняго предпріятія, бдиль наистрожайшимь образомь надъ самимъ собою и держалъ въ совершенномъ обузданіи свой языкъ и взоры; но съ своимъ сердцемъ хотя и хотель, но не могь я столь же легко ладить: оно выбивалось изъ-подъ моей власти, и, получая въ себя часъ-отъ-часу глубочайшія впечатлівнія, наполняло всю душу мою нъкакою смъсью изъ удовольствія, пріятности, тоски, скуки и безпокойства. И я не знаю, чтыть бы могло все сіе кончиться, еслибъ не поспфшилъ наступить великій пость и не прерваль всф наши съфзды и увеселенія.

Теперь, напомицая исторію моей петербургской службы и то, что пересказывалъ я вамъ тогда о знакомствъ и произшествіяхъ уменя съ г. Ордовы мъ, любопытны можеть быть вы будете узпать: не случидось ди мив въ сію мою московскую бытность гд-нибудь сего челов-ка видъть, или не старался ли я самъ о томъ, чтобъ его отыскать и съ нимъ видъться? На сіе скажу вамъ, л. п., что пи того, ни другого не было, и причиною тому, во-первыхъ, было то, что мпф нигдфтаки не случилось повстрфчаться и сго видъть, поелику быль онъ въ сіе время великимъ уже человъкомъ и первъйшимъ фаворитомъ у императрицы, и всегдашнее свое пребывание имълъ во дворцъ и находился безотлучно при государынъ; во дворцъ же мнъ пиодпажды быть пе случилось, а нарочно добиваться такого случая, чтобъ тамъ быть, или къ нему прямо адресоваться, какъ-то не им влъя ни малъйшаго желанія и охоты.

Съ одной стороны, удерживала меня не-

извъстность того, узнаетъ ли опъ меня и какъ приметъ: съ прежнимъ ли ко мнъ дружелюбіемъ и ласкою, или, по тогдашней великости своей, съ хладнокровіемъ, или еще съ самимъ презрѣніемъ, за несоотвътствованіе мое его желанію, или, какимъ-нибудь образомъ, еще того хуже, что для меня было бы очень тяжело и несносно. А съ другой, останавливало меня и тогдашнее мое душевное расположеніе.

Будучи удаленъ отъ всякаго честолюбія и всего меньше обуреваемъ сею, **ТИКДИК** свойственною многимъ страстію, а достигнувъ до того, чего единаго такъ издавна желала душа моя, тоесть, мирной, спокойной и свободной деревенской жизни, и быль я, при всемъ маломъ моемъ чинъ и достаткъ, такъ состояніемъ своимъ доволенъ, что невождельль въ томъ никакой перемъны. И мысль, что вслучав и самаго лучшаго и благопріятнъйшаго пріема, не сталь бы онъ мив совътовать вступить опять въ службу и предлагать мит какое-нибудь мъсто, и опасеніе, чтобъ, соблазнившись твмъ, не могъ бы я потерять опять того, чъмъ благодътельной судьбъ угодно было меня одарить сверхъ всякаго моего чаянія и ожиданія; а всего наче, твердое наблюдение стариннаго своего философическаго правила, чтобъ, по совершенной неизвъстности тогда, гдъ можно найтить, гдѣ потерять,---пичего самому не искать и усильно не добиваться, а ожидать всего отъ случая, или паче, отъ произволенія и распоряженія Промысла Господия, останавливала меня всегда, когда ни случалось мит помышлять о господинт Орловъ и о сысканіи случая съ нимъ видаться, — и побуждала всякій разъ, изъ любви къ спокойствію и свободъ, махнувъ рукою, самому себъ говорить:

«И! Богъ съ ними и со всёмъй ищи еще, хлопочи и добивайся; а что будеть и чёмъ кончится, того всего нимало еще неизвъстно... Почему знать? можетъ быть, вмъсто минмой пользы надълаю я себъ еще вреда множество и вилетуся чрезъ то въ такія съти, изъ которыхъ не буду

знать какъ и выпутаться назадъ, и ввергну себя во множество золъ и въ такія обстоятельствы, которымъ и не радъ буду, и тысячу разъ въ томъ раскаяваться стану. А не лучше ли остаться при томъ, что, по благости Господней, я имѣю? И! былъ бы только у меня мой Богь и Его ко инѣ милосердіе, а то буду я и сытъ и доволенъ всѣмъ и безъ всѣхъ такихъ искательствъ и домогательствъ чего-нибудьлучшаго». А по всему тому и не произвели всѣ случавшіяся помышленія о томъ никакого на меня дѣйствія и я оставался съ сей стороны спокойнымъ.

Итакъ, заговъвшись, сталъ я номышлять уже о своемъ отъвздв. Однако, не прежде повхалъ изъ Москвы, какъ уже на второй педвли великаго поста; а первую препроводилъ я отчасти въ исправленіи достальныхъ своихъ покупокъ, отчасти въ говънъв и богомольъ. Дядя мой присовътовалъ мнъ говъть съ нимъ вивстъ въ сію первую недълю, почему и остался я для сего на всю ону-ию и пр общался св. Танпъ въ помянутой церкви Климента папы римскаго.

По наступленін-жъ второй недфли не сталъ и уже бол ве медлить и жить въ Москвъ; но распрощавшись со всъми моими родными и знакомцами и оставивъ дядю моего заниматься своими приказными хлопотами до самаго последняго путя, пустился въ обратный изъ Москвы путь, въ милое и любезное свое уединеніе, и повезъ съ собою хотя множество снисванныхъ новыхъ знаній и общихъ понятій, но сердце не столь свободное и спокойное, съ кавимъ прифхалъ; однако, нельзя сказать, чтобь и слишкомъ безпокойпое. Ибо, не успълъя приъхать въ деревню и заняться прежними своими литературными упражненіями, какъ и позабыто было скоро почти все, и я сдълался столько же спокоенъ, какъ былъ и прежде.

Окончавъ сииъ образомъ свою московскую поъздку, окончу я и сіе мое письмо, какъ достигшее уже до своихъ предъловъ, искажу вамъ, что я есмь и прочее.

## ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ И УПРАЖНЕНІЯ. Письмо 107-е.

Любезный пріятель. Между тёмъ, какъ я помянутымъ образомъ жилъ и веселился въ Москвъ, происходили въ деревнъ у насъ другія увеселенія, и такія произшествія, которыя были для меня весьма непріятны, и кон произвели во мнъ великую досаду, какъ, возвратясь въ домъ, объ нихъ услышалъ.

Въ дачахъ нашихъ находился одинъ молодой заказъ, подлѣ деревни нашей, Болотовой, воспитанный и береженный уже нѣсколько десятковъ лѣтъ, и лѣсокъ столь прекрасный, что я, видая оный осенью, не могъ имъ довольно налюбоваться. Сей-то прекрасный и почти единый молодой, какой мы имѣли, вздумалось нашимъ деревенскимъ жителямъ срубить весь безъ насъ до основанія, и чрезъ то единымъ разомъ разрушить всю нашу на пего надежду.

Я ужаснулся и обомльль даже, когда увидьль на дворь у себи весь колисочный сарай, набитый сплошь и до самаго верха и установленный стоймя симъ льсомъ, который успыть уже вырость вы нарочитое бревешко. Усачь прикащикъ мой, зазвавь меня въ оный, вздумальтымъ еще похвастать, и надъялся получить за то отъ меня великую себъ благодарность.

- «Посмотрите-ка, сударь», сказаль онъ: «сколько наготовиль я вамъ дровъ— на круглый годъ ихъ станетъ!»
- И!... да гдѣты такую пронасть взяль? спросиль я его, удивяся.
- «Гдѣ, отвѣчаль онъ: въ молодомъ заказѣ Болотовскомъ».
  - Да кто себъ дозволилъ его рубить?
- «Никто не дозволяль; а его болье нътъ», сказаль онъ: «весь его снесли до кворостинки. И еслибъ я немного помедляль, такъ бы ничего не засталь, и этогобъ не было?

Обомлъть я сіе услышавь, п не хотъль-было почти върить словамь его такъ было мит жаль заказа!

- Да умилосердись, какъ это сделалось: разскажи ты мит порядочите?
- «А воть какъ», отвичаль онь мит: «вы знаете, что лесъ сей у насъ общій у всехъ; номы никто до сего времени въ немъ не рубили, по болъе двадцати лътъ берегли. Но нынъ, безъвасъ, вздумалось что-то дъдушкъ вашему Никить Матвъевичу послать въ него встать крестьянъ своихъ и приказать рубить. А не усићав онъ сего савлать, какт повхали и дядюшкины; а на нихъ смотря, и всъ наши деревенскіе: и ну его рубить сподваль, и какт ни попало взахвать. Я, видя, что его всф рубять денно и нощно, разсудиль, что и мив отставать отъ другихъ не можно. И такъ, противъ хотфиія, принуждень и я всфхъ своихъ послать и такимъ же образомъ велъть рубить. И вотъ сколько мы навозили; а такимъ же образомъ зачалены тенерь и всъ крестянскіе дворы и здёсь и въ Болотовъ. Всякій рубиль, кто только могь и хотьль: ивъ тридни всего заказа какъ не бывало!»
- Куда какъ хорошо, вздохнувъ, отвъчалъ я. И вотъ слъдствія общаго чрезнолоснаго владънія! Но можно-ль было ожидать того отъ его превосходительства?..
  Ну, скажеть же ему дядюшка мой за то
  спасибо!

Но что мы съ нимъ ни говорили, но заказа нашего какъ не бывало, и превосходительный пашъ господинъ генералъ умничаньемъ своимъ сдѣлалъ насъ на долгое время безъ дровъ и безъ лѣса.

Чрезъ несколько недель после того, сътхаль съ Москвы и дядя мой и привхаль жить къ намъ на все лето съ женою своею въ деревию. Я быль очень радъ его прибзду, ибо съ нимъ могъ я и видъться чаще, и время свое препровождать сколько-нибудь пріятите, нежели съ другими. Итакъ, покуда продолжалась зима, то дълилъ я свое время съ нимъ и съ моими книгами. За сін непреминуль я приняться опять, какъ скоро возвратился изъ Москвы въдеревию и онъ, вмъстъ съ красками и кистями, которыми, будучи въ Москвѣ запасся, замѣняли мнѣ много недостатокъ общества. Кромф ихъ авнималь меня много и вышедшій наъ

наукъ стодяръ мой. Я снабдиль его всъми нужными инструментами, и мы тотчасъ начали съ нимъ кое-што шишлить,
мастерить и работать. Я указывалъ и
надоумливалъ его въ томъ, чего онъ еще
не разумълъ, и отмънное его удобононятіе ко всему меня радовало и веселило.

Посреди всъхъ сихъ упражненій я и не видаль какъ прошла достальная часть зимы; а не успъла весна начать вскрываться, какъ множество разпообразныхъ новыхъ дълъ и упражненій дожидались уже меня и готовились занимать собою и умъ мой и мои члены, въ сердцъ же водворять мало-по-малу всъ пріятности уединенной и свободной сельской жизни.

Какъ весна сія была еще первая, которую въ совершенномъ возрастѣ и научившись любоваться красотами натуры, препровождаль я тогда въ деревнѣ, то не могу изобразить, сколь безчисленное множество наипріятнѣйшихъ и невинныхъ радостей и забавъ доставила она мнѣ во все продолженіе теченія своего.

Не успъли начаться первыя тали, какъ единое приближение весны производиловъ душт моей уже нткакое особое удовольствіе. Я смотрѣлъ на возвышающееся съ каждымъ днемъ выше и яснъе уже свътящее солнце; смотрель на тающій отчасу болъе снътъ, на помрачающую зръніе бълизну полей, власно какъ горящія отъ лучей ярко свътящаго на нихъ солнца; примъчалъ первъйшія прогадинки на поляхъ, первъйшіе бугорки, обнажавшіеся отъ сибга и черивющіеся вдали; смотрвлъ на капли первыхъ вешнихъ водъ, упадающія съ кровель на землю, на маленькіе ручейки, составляющіеся изъ оныхъ и подъ сиъгъ паки уходящіе и всъмъ тьмъ предварительно уже утъщался. Когда же началась половодь, то, о! съ вакимъ восхищеніемъ смотрѣлъ я на прекрасную сію половодь, бываемую всегда на ръчкъ нашей. Я избралъ въ саду своемъ на самомъ ребръ горы своей наилучшее мъсто для смотрънія оной, протопталь туда тропинку по снегу и тогда еще положиль въ мысляхъ своихъ сдѣлать современемъ туть беседочку себе.

Я ходиль туда всякій день и не могь довольно налюбоваться множествомъ огромныхъ льдинъ, несомыхъ внизъ по водъ сквозь селеніе наше. Вст онт по нтскольку разъ въ день спирались подъ горою противъ самаго двора моего и производили страшный ревъ и шумъ водою, продирающеюся между ихъ; а лучи полуденнаго солнца, ударяя объ нихъ и о безчисленныя струи и брызги воды вешней, ослъпляли почти зръніе и представляли наипріятнъйшее и такое для глазъ зрълище, которому довольно насмотраться было не можно. Крикъ и радостныя восклицанія юныхъ обитателей селенія нашего, бъгущихъ вслъдъ за льдинами, илынущими внизъ по ръкъ и подбираніе ловимой отцами ихъ рыбы, присоединялися къ зрѣлищу сему, и, утѣшая слухъ мой, увеселяли меня еще болье,-такъ, что неутериливалъ я и сбъгалъ внизъ съ горы къ самой ръкъ нашей, чтобъ насладиться встии новыми для меня зртлищами сими ближе.

Случившаяся въ самое почти то же время святая недъля и сельское оной торжествованіе, соединенное съ забавами особаго рода, увеличили еще болье мое удовольствіе. Уже многіе годы не видаль я сего торжества въ своей деревнь, милаго и любезнаго мнь отъ самаго младенчества; и потому дожидался съ вождельніемъ сего праздника и проводиль овый весьма весело.

Вскорт потомъ открывшаяся весна, съ оживающею своею зеленью и развертывающимися деревьями, отворила мит путь къ новымъ и безчисленнымъ забавамъ и увеселеніямъ. Вся натура была мит отверзтою, и я впервые еще тогда могъ на свободт и сколько хотть вею пользоваться и вста е пріятностьми, красотами и великолтіями наслаждаться. Не могу изобразить какъ пріятна и уттива была для меня сія первая весна, и какъ много веселился я вста окружающими меня разными предметами и происходящими всякой день съ ними перемтнами.

Сперва утвивали меня самыя распуколки древесныхъ листовъ, тамъ младая и нъж-

ная зелень листочковъ и пріятная разноцвътность оныхъ; а потомъ, веселилъ зрвніе мое самый цветь всехь плодовитыхъ деревъ, соединенный съ безчисленными и разными цвътами, разсъянными натурою по бархатнымъ коврамъ распростертымъ по землъ. Я любовался ими и любовался положеніями мість нокругь жилища моего. Всъ опи были прекраспы, всь мнъ милы, всь утъщали зръніе и услаждали чувствованія сердца моего,и я не могъ довольпо навеселиться ими. Пъніе пташекъ, палетывшихъ въ превеликомъ множествъ въ сады и рощи мои, а особливо восхитительные крики соловья, слышимые повсюду и гремящіе по вечерамъ во всёхъ садахъ монхъ и рощахъ, увеличивали еще болве пріятность ощущеній моихъ. И сколь многія минуты втот инполнены тогда!

Не было дня, въ которой бы я, отрываясь отъ прочихъ монхъ упражненій, по нъскольку разъ не выходиль изъ дома въ рощи, или сады свои: и либо сидючи въ совершевномъ уедипеніи на какомънибудь пріятномъ бугоркъ, на хребтъ своей горы прекрасной, либо стоявши, прислонясь спиною къ какому-пибудь дереву и простирая взоры па прекрасные дальни и мфстоположенія окрестныя; либо расхажиная взадъ и впередъ по тропинкамъ, пробитымъ мною въ садахъ монхъ подъ танью и ватвями деревъ плодовитыхъ, — не углублялся я въ размышленія различныя, и когда пріятныя и чувствительныя, когда важныя и глубокія-и не производиль ими въ себъ чувствованій столь пріятныхъ и сладкихъ, что за ними забываль все прочее на свътъ, и благодариль только судьбу свою, что она доставила мив, наконецъ, то, чего желало только сердце мое: то-есть свободную и мирную деревенскую жизнь.

Совствит темъ, неупускалъ я запиматься и экономією сельскою и посвящать ей знаменитую часть празднаго времени свого. Втеченіе зимем имтять я довольно досуга къ тому, чтобъ обдумать вст части оной и позаметить въ мысляхъ своихъ

что и что сдалать бы мит въ течение наступающей несны, лата и осени.

400

Не хотя вести домоводства своего такъ слино и съ такимъ небрежениемъ, какъ ведуть его многіе, а желая основать оное кон аквакс, энго и эфигорядочить и лучие, завель н всему порядочныя записки, переписалъ вст замышляемыя дёла, вст пужныя поправленія старыхъ вещей и всь затьваемыя вновь заведенія и предпріятія, и соображаясь съ малолюдствомъ и достаткомъ своимъ, избиралъ то, что казалось нужнъйшимъ предъ другими вещами, и давалъ всегда симъ преимущество предъ такими, кои были либо не столь нужны, либо могли теривть еще ивсколько времени. А всегдашнее наблюдение сего правила и порядка въ самыхъ работахъ и -омогло мить очень мпого въ моемъ домоводствъ, и сдълало то, что я очень немногими людьми и въ самое короткое время усифлъ произвесть то, чего иные и многими людьми и несравненно въ должайшее время произвести не въ состояніи.

Всъ сін упражненія относились въ теченін сего льта нанглавньйше только къ двумъ предметамъ: къ зданіямъ и садамъ моимъ. Первыми какъ ни располагался я не спфшить, но какъ нужду терифлъ я и въ первъйшей потребности житейской, то-есть, ту, что мив жить было негдв, нбо домъ мой быль уже слишкомъ ветхъ н староманеренъ, и тъ компаты, гдъ я сначала расположился жить, были и скучны, и темны, и дурны, и совствит не по моимъ мыслямъ; то расположился я воспользоваться находящеюся въ концъ хоромъ за съньми нежилою и повидимому довольно еще крѣнкою двоенкою, и не форматиж вка ахин аси атацфар онакот два порядочныхъ покойца, по присовокупить къ нимъ еще и третій, сделавъ оный изъ задней половины переднихъ большихъ и просторныхъ съней.

Итакъ, рѣшившись предпріять сіе дѣло, которое бы встарину почтепо было смертнымъ грѣхомъ и неслыханнымъ отважнымъ предпріятіемъ, пеуспѣлъ я дождаться приближенія весны, какъ и должны были плотники прорубать стѣны и

проваливать гдѣ двери, гдѣ мѣста подъ печь, гдѣ окошки большія, гдѣ забирать вновь стѣны, гдѣ изъ дверей дѣлать окны, и такъ далѣе. И работа, по указанію и распоряженію моему, пошла съ такимъ успѣхомъ, что уса чъ прикащикъ мой, смотря на все сіе, молчалъ и пожималъ только плечами: ибо ему такихъ отважныхъ предпріятій неприходило пикогда и въ голову. А увидѣвъ чрезъ короткое время прекрасные и веселые покойцы, въ которыхъ жить никому было не стыдно, не вѣрилъ почти глазамъ свонить, и только удивлялся, какъ я успѣлъ все то такъ скоро и хорошо сдѣлать.

Сіе и дъйствительно такъ было: ибо мнъ какъ-то удалось очень скоро всю сію работу кончить и нажить себъ три, хотя небольшія, по прекрасныя и веселыя комнатки, съ большими окнами,--и не только съ подбитыми холстиною и выбъленными потолками, но и обитыя самимъ мною по холстинъ и довольно хорошо разрисованными обоями. Одинъ и величайшій изъ сихъ покойцевъ, сделанный изъ бывшей до сего харчевой свътлички, составляль у меня некоторой родъ гостинной или передней. Я освътиль его премя большини и порядочными окнами: одно изъ шихъ было на дворъ, а два прорублены вновь въ садъ, гдж предъ самыми оными отгородиль я особый огородець и сдълаль порядочный цветничокъ. Для нагръванія же онаго снабдиль его особою, и хотя киринчною, но порядочпо складеною и мною расписанною печкою. Обои же въ ономъ сделалъ я светлопурпуровыя съ цвъточками, и столь красивыя, что горенка сія была хоть куда.

Второй покоецъ сдѣдалъ я своею спальнею, превративъ ее изъ старинной темпой кладовой и соединивъ съ первымъ дверьми, освѣтилъ его двумя большими окнами, которыя оба были въ садъ. И какъ одно изъ нихъ было на полдень, то сіе и придавало обоимъ симъ покойцамъ довольно свѣтлости. Я обилъ стѣны сего желтыми и также росписными обоями.

Третій, маленькій и изъ задней половины больших в страй сдтанный покоецъ,

составляль по нуждь и заднюю и лакейскую комнату. Дверьми своими имъль онъ соединение и съ передними и задними сънями и съ моею спальнею, съ которою и одна печь его нагръвала.

Сія-то была первая въ домѣ моемъ внутренняя и далеко еще не-совершенная передѣлка; но, по крайней мѣрѣ, я тогда и симъ былъ очень ужъ доволенъ, и тотчасъ перебрался туда жить, какъ скоро она поспѣла. А дабы любопытнѣй-шимъ изъ потомковъ моихъ можно было видѣть сію мою первую передѣлку, то изобразилъ я оную въ приобщенномъ при семъ иланѣ и рисункѣ.

Но сіе было не одно, въ чемъ я тогда упражнялся. Но между тъмъ, покуда сіе плотники съ столяромъ моимъ перестроивали, запимался я садами своими. Я навъщаль ежедневно свой новонасажденный и посившествоваль чемь можно было скоръйшему его принятію. А сверхъ того началь по-маленьку приниматься и за старинный свой и подлѣ хоромъ находящійся садъ. Мнт весьма хоттлось и сей привесть въ лучшее состояніе. И какъ тогда всв еще съ ума сходили на регулярныхъ садахъ и они были въ модъ, то хотвлось мнв и сей превратить сколько можно было въ регулярный. Но какъ вдругъ его весь перековеркать я неотважился, то отделиль сперва одпу часть онаго, лежащую къ проулку и превратиль ее въ регулярную. Я отделиль часть сію отъ всего прочаго сада двумя длинными, чрезъ всю ширину сада простирающимися и прямо противъ входа расположенными цвъточными грядками, и сдълавъ случившіяся въ средин в оной части четыре, въ кучкъ сидящія и нынъ еще существующія, но тогда молодыя еще березки, - центромъ, вздумалъ сдълать подъ ними осьмиугольную прозрачную рфиетчатую бесфдку и, проведя отъ сего центра во вст четыре стороны дорожки, сделать туть 4 маленькихъ квартальца, окруженные цвъточными рабатками, а по сторонамъ кой-гдъ крытыя дорожки, коихъ остатки видны еще и понынъ, такъ

какъ все то изъ пріобщеннаго присемъ рисунка ясибе усмотръть можно.

Всю же вижнюю и большую часть сего гада оставиль в еще въ сей раза въ прежиемъ состояни а вычистилъ только п сколько-инбудь оправилъ находившуюся въ концъ онаго и на самомъ хребтъ горы, то при семъ случав и имвлъ л удоволь ствіе пидкть искът ихъ въ собраніи, пи могъ довольно падивиться весетом характеру пашего парода, производище му и самыя грудныя и тяжелыя двла опутками и издъяками, со сикхами и праваемь другь съ другомъ.



старинную прадвловскую сажелку, на плогин в которол стоиль еще издыхавщій огромный дубъ, прежинши въка многіе. И викь сте послъднее діло надлежало производить мистими людьми дружно и и припуждень быль согнать всъхъ ближнихъ своихъ крестьянь и престьянокъ, Премногое вножество насадиль и также въ сто несву разпыхъ птодовитыхъ м дикихъ деревъ, а особливо въ семъ ближнемъ саду,—гдѣ, къ числу посаженныхъ въ сто весну деревьевъ, принадтежитъ м прекрасная моя большан ель, укращающая ныпъ всю средину сего сада и стоящая посреди езовой площади, и преврасная коя вропная липа. Первая посажена была маленькою поконець одной длянпой цвіточной грядви, а другая при пачалів оной, и об'в служать мей нынів памятниками тогдашняго пріятнаго времени.

цвътами, умножно еще болъе мон невинныя сельскія забавы и увеселенія. Я любовался сею разноцвътною и прекрасною зеленью, любовался нъжными молодыми листочками, сотыкающими для меня пріятныя тъни подъ вътвями деревъ и кустарниковъ; любовался тысячами цвъ-

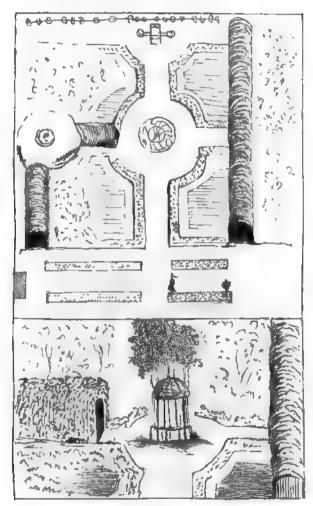

Въ сихъ ежедневных и занимательныхъ упражненияхъ протекли нечувствигельно всъ первые дни. — и такъ, что и ихъ ночти и не видалъ. Послъдующее за тъмъ и самое лучшее вениее времи, одъвшее всъ дереньи зеленью и украсившее плодоносным изъ нихъ сиътоподобными.

товъ разныхъ, которыми они всё били унизани и илё изобиліе всянихъ плодовъ обещавнихъ; любовался, наконецъ, и самою завязью и начатнами плодовъ сихъ, и не могъ всёмъ тёмъ налюбоваться и эртнія своего насытить довольно. И накое множество пріятныхъ и неоцёненныхъ минуть въ жизни доставила мит уже и первая весна въ деревит! Съ какимъ пеописаннымъ удовольствиемъ провождалъ я многие часы и цтлые дни въ садахъ своихъ, и сколь разнообразныя и всегда меня запимающия приятныя упражнения находилъ я для себя въ опыхъ!

Изъ всъхъ плодовитыхъ деревъ и кустаринковъ, также и сажаемыхъ въ цвътпикахъ цвъточныхъ произрастеній, не было мит еще ни одного знакомаго: со встин ими надлежало мит познавомливаться и всехъ ихъ узнавать натуру и свойствы. Сими последними спабдила меня одна моя сосъдка, госпожа Трусова. Будучи охотница до цвътовъ, имъла она у себя ихъ многіе разные роды. И какъ у меня вовсе не было никакихъ, то, будучи миъ иъсколько сродни и сдълавшись знакомою, неуспъла узнать, что я сдълалъ цвътникъ и пуждаюся цвътами, какъ и снабдила меня встми зимними породами оныхъ, какіе только у нея были.

И, Боже мой! сколько певинныхъ радостей и удовольствій произвелими сін любимцы природы, украшающіе собою первыя зеленивешнія! Какъ любовался я разнообразностію и разною зеленью листьевъ и травы ихъ! Съ какою нетерпъливостію дожидался распукалокъ цвфточныхъ и самаго того пункта времени, когда онъ развертывались и разцветали! И самыл проставшія и обыкновеннавшія изъ пихъ, какъ, напримъръ, орлики, боярская спъсь и гвоздички турецкія, увеселяли меня столько, сколько иныхъ неувеселяють и самыя ръдкія американскія произрастенія, и болье оть того, что всь они были мив незнакомы. А о нарцисахъ, тюльпанахъ, присахъ, лилеяхъ, піонахъ и розахъ, которыми она меня также снабдила, и говорить уже не для чего. Сін приводили меня нерфдко даже въ восхищеніе самое, и сділали мні маленькій мой цвътничовъ столь милымъ и пріятнымъ, что я не могь на него довольно насмотръться и налюбоваться. И съ самаго сего дня сдёлался до цвётовъ превеликниъ и такимъ охотникомъ, что вепроходило дня, въ который бы не посъщаль я его и по итскольку разъ не умываль рукъ своихъ, замаранныхъ землею при оправливаніи и опалываніи цвтовъ своихъ.

А таковые же поводы къ упражпеніямъ, а вкупъ и удовольствіямъ и увеселеніямъ многоразличнымъ подавали мив и другія части садовъ монхъ. Ни одинъ изъ последнихъ уголковъ въ оныхъ неоставался безъ посъщеніевъ монхъ; а многія мъста въ нихъ и по нъскольку разъ въ одинъ день посъщаемы были мною. И везді-и везді находиль я себі діло и вездъ занятіе и упражненіе. Здъсь оправјялъя, иди заставлялъ поливать новопосаженныя деревья и кустарники, и старался поспъществовать всячески тому, чтобъ они принимались лучше и скор ве. Тамъ подчищалъ я другіе, и выръзывая мѣшающую имъ постороннюю дрянь н негодь, даналь имъ свободы и простора болье. Индъ стягиваль и подвязываль вътви и уменьшалъ чрезъ то безобразіе оныхъ; а въ некоторыхъ местахъ-либо серпомъ обсъкалъ, либо ножницами обстригалъ я молодыя деревцы и кустарпики и превращалъ ихъ въ кропныя и фигурныя. Здёсь выкашивали миф траву и истребляли дурпыя произрастенія, а индъ, по указанію моему, прочищали и прокладывали дорожки, и делали земляныя лавочки и сиделки для отдохиовенія, окладывая ихъ зеленымъ дерномъ,--и такъ далве.

Во встхъ сихъ садовыхъ запятіяхъ и упражненіяхъ моихъ быль сотоварищемъ н помощникомъ монмъ одинъ изъ стариковъ, жившихъ тогда во дворъ моемъ. Не имъя у себя никакого садовника и ни единаго изъ встхъ людей моихъ такого, который хотя-бъ сколько-нибудь зналъ сію важную часть сельскаго домоводства, долго не зналъ я и не могъ самъ съ собою согласиться въ томъ-кого бы мнж приставить къ садамъ моимъ и сделать садовникомъ? Но наконецъ, попался мнъ сей старичокъ на глаза и полюбился по своей заботливости, замысловатости и трудолюбію. Онъ служиль при покойномъ отцѣ моемъ, бывалъ съ нимъ во всѣхъ походахъ и звали его Сергћемъ, но извъстень онъ быль болье подъ именемъ Косова. Такъ называль его всегда мой родитель, такъ называль его я, но наконецъ прозвали его всъ дядею Серёгою.

Сему-то доброму старичку решился я препоручить всв сады мон въ смотреніе. И сей-то прежній служитель отца моего, котораго на-старости мы женили п выпустилп-было въ крестьяне, но взяли опять во дворъ, былъ и садовникомъ моимъ, и помощникомъ, и совътникомъ, и встиъ и встиъ. И хотя сначала и оба мы чего изъ отноисящангося до садовъ пе нали; но иностранныя книги обоихъ насъ въ короткое время такъ всему научили, что онъ вскоръ сдълался такимъ садовникомъ, какого я не желалъ лучше. И онъ пришелся прямо по мнв и по моимъ мыслямъ: ибо не только охотно исполняль все, мною затвваемое и ему повелъваемое, по по замысловатости своей старался еще предузнавать мои мысли и предупреждать самыя хотфнія мон,-чфмъ наиболье онъ мнь и сдълался пріятнымъ. И я могу сказать, что всв прежніе сады мои, разными пасажденіями своими и всёмъ образованіемъ своимъ обязаны сему человъку. Его рука садила всъ старинныя деревья, и воспитывала, и обрѣзывала ихъ; и его умъ обработалъ многія въ нихъ мъста, видимыя еще и попынъ и служащія мн'в всегдашнимъ памятникомъ его прилежности и трудолюбія. Словомъ, я быль симь служителемь своимь, дожившемъ до глубочайшей старости и трудившимся въ садахъ монхъ до последняго остатка силъ своихъ, -- такъ много доволенъ, что и поныяв, при воспоминаніи его и того, какъ мы съ нимъ тогда живали, какъ все выдумывали и затъи свои производили въ дъйство, слеза навертывается на глазахъ монхъ, и я, благословляя прахъ его, желаю ему въчнаго покоя,-и тъмъ паче, что преемникъ и ученикъ его, нынфшній мой главный садовникъ, далеко пе таковъ, каковъ былъ сей рачительный и добрый старичокъ.

Наконецъ, к п и г и, сіи всегдашніе и наилучшіе мои друзья и собесъдники, прецодавали мнъ также многіе поводы къ чистымъ и непорочнъйшимъ забавамъ и утъхамъ. Весьма понятно и понынъ мнъ еще то, какъ много помогали онъ мнъ тогдашнюю, прямо уединенную и отъ всего свътскаго шума удаленную жизнь—препровождать въ спокойствии и удовольствии совершенномъ, и какъ много съ своей стороны посиъществовали всъмъ тогдашнимъ моимъ увеселеніямъ! При помощи ихъ велъ я тогда жизпъ прямо философическую, и большую часть времени своего посвящалъ имъ и наукъ сельскаго домоводства.

Къ сей, при помощи ихъ же, я такъ приявлился, что позабывалъ почти о разъвзжаніи по гостямъ, но всегда охотнее оставался одинъ дома, занимался своими садами и книгами, нежели препровождаль время въ сообществахъ съ такими сосвдями и людьми, изъ которыхъ не было ни одного, съ къмъ бы можно было молвить разумное словцо и побесвдовать прямо дружески. Словомъ, весь тогдашній образъ моей жизни быль особливый, и такъ единообразенъ и простъ, что я могу оной немногими словами описать.

Въ каждое утро, вставъ почти съ восхожденіемъ солица, первое мое діло состояло въ томъ, чтобъ растворивъ окно въ мой садъ и цвътничокъ, състь подъ онымъ и полюбоваться красотою патуры и всфии пріятностями вешняго утра, и вознестись при томъ мыслями къ Производителю всвхъ благъ и пожертвовать ему первъйшими чувствіями благодарности за всф его въ себф милости. Между темъ, какъ я симъ первымъ и пріятнъйшимъ для себя дъломъ занимался, готовиль мой Абрамъ (который продолжаль и въ деревнъ мнъ служить и отправлять должность камердинера, при помощи одного мальчишки, по прозвищу Бабая) мой чай.

Сей быль у меня въ тогдашисе время особливый. Некогда имъя нужду полечить себя огъ заболевшей груди вареною въ воде известною травою буквицею, подслащенною медомъ и приправленною сливками, и продолжая питье сего напитка песколько дией сряду, я такъкъ нему привыкъ и онъ мнѣ сдѣлался такъ пріятенъ, что я позабыль совствиь о чаъ и пилъ вкусный отваръ сей всякое утро съ такимъ же удовольствіемъ, какъ н самый дучшій чай китайскій. Итакъ, неусићю, бывало, встать, какъ чрезъ нъсколько минутъ и принашивалъ ко миъ мой Абрамъ на подносъ чайничекъ съ вареною буквицею и съ кастрюлечкою съ растопленнымъ медомъ, и съдругою такоюжъ съ согрътыми сливками; а Бабай мой следоваль за нимъ съ раскуренною трубкою съ табакомъ. И я, опорожнивъ ихъ до дна и напившись до сыта, вскидываль на себя легкую, простую и спокойную деревенскую одежду, и всунувъ въ карманъ какую-нибудь книжку, спешиль въ сады свои.

Тамъ, ходючи по своимъ аллеямъ и дорожкамъ, любовался я вновь встми пріятностями натуры, вынималь потомъ нзъ кармана книжку и, уединясь въ какое-нибудь глухое мфстечко, читывалъ какія-нибудь важныя утреннія размышленія, воспарялся духомъ къ небесамъ, повергался на колфна предъ Обладателемъ міра и небеснымъ своимъ Отцемъ и Господомъ и изливалъ предъ Нимъ свои чувствованія и молитвы. Препроводинъ въ томъ ифсколько минутъ, продолжаль я хожденіе свое, отыскиваль своего садовника, приказывалъ ему, что въ тотъ день или часъ ему дълать; и обходивъ симъ образомъ и сады свои всѣ, а вногда и всю усадьбу свою, возвращался я паки къ удовольствію въ свою комнату. Тутъ находилъ я всегда уже готовый для себя завтракъ.

Сей состояль уменя обыкновенно изъ свареной въ кастрюлечкъ гречишной каши размазеньки. Приправивъ ее хорошимъ чухонскимъ масломъ, выпоражнивалъ я ее съ особливымъ вкусомъ и пріятностію. Послѣ чего, либо садился на верховую лошадь и выфзжалъ на свои поля осматривать и производимое хлѣбопашество, либо отхаживалъ опять въ сады и въ тѣ мѣста, гдѣ въ тотъ день производились работы, и присутствовалъ при оныхъ.

Двънадцатый часъ возвращалъ меня

опять въ мон компаты. Тутъ дожидался уже -шипон ктох и йіхгод йынподаотоген кном ный, но сытный и пріятный деревенскій объдъ. И я, насытивъ себя, либо выходилъ опять въ садъ и, между тъмъ, какъ объдали и отдыхали мон люди, занимался тамъ, см--ир , озанат озонивічня по чет прімина примина таніемъ взятой съсобою пріятной книжки; либо брадъ въ руки кисти и краски и чтонибудь рисоваль до того времени, покуда работы воспринимали опять свое дъйствіе и меня къ себъ призывали. Пріятное же вечернее время посвящаль я опять увеселеніямъ красотами патуры; и чтобъ удобнъе ими пользоваться и наслаждаться, то удалялся обыкновенно въ старинный свой нижній садъ, откуда видны были всв окрестности и все прекрасное теченіе извивающейся нашей ръки Скниги. У меня выбрано было къ тому особое и лучшее мъстечко на самомъ обнаженнъйшемъ хребтъ горы своей.

Туть, сидючи на мягкой муравь, при раздающемся по всымь рощамы громкомы изній соловьевь, любовался я захожденіемы солица, бытущею сы полей вы дома и чрезы рычку перебирающеюся скотиною, журчанісмы воды, переливающейся чрезы камушки милой и прекрасной рыки чашей Скниги. И нерыдко приходя оты того вы пріятные даже восторги, просиживаль туть иногда до самаго поздняго вечера, и до того, покуда прихаживали мны сказывать, что накрыть уже столь для ужина.

Симъ и подобнымъ сему образомъ провождалъ я тогдашнюю свою уединенную холостую жизнь, и за безпрерывными упражненіями не видалъ—какъ прошла вся весна тогдашняго года. Наступившее потомъ лѣто принесло нѣкоторыя другія занятія, но о которыхъ упомяну я въ письиѣ послѣдующемъ; а теперешнее, какъ довольно увеличившееся, симъ окончу сказавъ вамъ, что я есмь и прочее.

## произшествія критическія. Письмо 108-е.

Любезный пріятель. Изобразивъ

вамъ въ последнемъ моемъ письме всю пріятность первоначальной моей деревенской жизни, скажу теперь, что скольни была она пріятна, и какъ я ею ни быль доволенъ, но совсемъ темъ чувствоваль я всегда, что мне, при всехъ монхъ забавахъ и увеселеніяхъ, чего-то недоставало и что самый сей недостатокъ делаль все ихъ какъ-то несовершенными.

Сначала недостатокъ сей быль мић не весьма чувствителенъ; но чемъ дале, темъ становился опъ мит чувствительные-и сдълался, наконецъ, столь примътенъ, что я сталь уже объ немъ и размышлять и существо его изследывать. И тогда скоро открыль я, что важный недостатокъ сей происходиль отъ совершеннаго моего одиночества и состояль единственно въ неимъніи при себъ другого и такого мыслящаго существа, которому могь бы я сообщать вст свои мысли и съ которымъ бы могъ раздълять всъ свои чувствованія. Словомъ, мив нужень быль товарицъ такой, который бы имълъ согласныя со мною мысли и такія же чувствованія, какъ я...

Всь тъ дин и часы, которые провождаль я въ сообществъ съ приъзжавшимъ кой-когда ко мнъ пріятелемъ моимъ, господиномъ Писаревымъ, доказываян мић, сколь мпогое зависћло отъ сообщества съ человъкомъ, съ которымъ можно было обо всемъ говорить, и сколь отмфины дин сін были отъ препровожденныхъ въ совершенномъ уединеніи. И какъ педостатовъ сей становился миф часъ-отчасу ощутительнъе, и я наградить оной надъяться могь только чрезъ женитьбу, то хотя надежда сія была и не достовърная, но какъ не было ничего ипого лучшаго, то самое сіе обстоятельство и побуждало меня чемъ далее, темъ -атинэж йэом о аткишимоп эглод и эшви бъ и о пріисканіи себъ въ женъ такого товарища, какого собственно мит недоставало и какого желало мое сердце.

Но сіе скорѣе сказать, нежели сдѣлать было можно. Ибо, какъ хотѣлось миѣ пе только такой, которая бы была довольно умна и къ составленію мнѣ такого това-

рища, какой мив нужень быль, способна; но которая бы и собою была, хотя не красавица, но по крайней мфрф такова, чтобъ могь я ее, а она меня любить; а сверхъ всего того, которая бы и не совствы была бфдна, но приданымъ своимъ сколько-нибудь могла-бъ не большой, а весьма умфренный достатокъ мой увеличить, то таковую, при тогдашнихъ обстоятельствахъ монхъ и найтить не скоро, или паче съ трудомъ было можно.

Знакомство мое было не такъ обширно, чтобъ я всёхъ бывшихъ тогда въ домахъ взрослыхъ девущекъ могь видеть и сколько-нибудь узпавать. Родственниковъ и такихъ людей, которые бы могли инъ въ семъ случав помогать, имвль я также мало, а которыхъ и имфлъ, такъ всф они были не таковы, чтобъ я могъ ожидать отъ нихъ важной и существительной въ семъ случав услуги и вспоможенія. А сверхъ всего того, и во всъхъ ближнихъ окрестностяхъ и сосъдствъ нашемъ было тогда какъ-то очень мало дъвицъ, могущихъ быть мпф сколько-нибудь подъ пару. Ибо, въ иныхъ домахъ хотя и были, но слишкомъ противъ меня богатыя, и такія, о которыхъ мнѣ и помышлять было не можно; а другія, напротивъ того, слишкомъ бъдны; въ иныхъ, хотя и были дъвушки, но слишкомъ еще молоды и малы и въ невъсты миъ еще не годились. О другихъ носилася молва, что онъ привязаны уже были слишкомъ къ свътской жизни, и которыя, будучи девушками самыми модпыми, были совсемъ не на мою руку; а иныя, наконецъ, не имъя никакого воспитанія, были уже слишкомъ просты, и таковы, что живучи съ ними не можно было ожидать себъ желаемой подмоги. А что всего хуже, то число и встхъ ихъ было такъ не велико, что и выбирать было не изъ-чего. А все сіе, сколько съ одной стороны удерживало меня отъ поспъшности при выбираціи себъ невъсты, столько съ другой стороны озабочивало и производило опасеніе, чтобъ за такими переборами не остаться, когда не навсегда, такъ надолго безъ невъсты.

Итакъ, хотя и было у меня съ дядею

ко одна старуха съ старшею дочерью; младшая же жила почти совстиъ въ домъ у внягини. А потому, не успъла внягиня на другой день старуху тетву мою увидъть, кавъ и завела съ нею обо мит разговоръ. Она сообщила ей сдъланное ею замъчаніе, а сія призналась, что она и сама давно уже примътила отмънную склопность и привязанность мою въ дочерямъ ея, и что на самомъ томъ оснуетъ свою надежду и думаетъ, не могу ли я сдълаться когда-нибудь ея зятемъ?

- «Какъ, спросида княгиня, сіе услышавъ: развѣ это можно? и развѣ вы не такъ близко родня между собою?»
- Конечно можно, сказала старуха. Родня только мы съ мужемъ ему; а между дътьми моими и имъ нътъ пикакой родпи: они между собою правпучатныя. И попъ здъшній, Егоръ, говорить, что жепиться безъ всякаго сумпънія можно.
- «О, когда такъ, сказала княгиня, то надобно же намъ совокупно стараться симъ случаемъ воспользоваться. Женишокъ этотъ, право завистной. И дочь ваша втрно бы не безчастна была, еслибъ могла получить себъ такого мужа».
- Конечно такъ, отвъчала старуха. Но Богъ его знаетъ: что-то онъ ни мало еще о томъ не заговариваетъ, хотя и ласкается онь къ объимъ дочерямъ моимъ. Мы сколько ни ждали того въ Москвъ, но не могли дождаться. И признаюсь, что болъе для того и въ деревню сюда поъхали: не ръшится ли онъ здъсь намъ сдълать предложенія, которому бы мы очень были рады.
- «Это можеть быть отъ того происжодить. сказна на сіе княгиня: что онъ слишкомъ застънчивъ, и такъ несмълъ, какъ красная дъвушка, и его надобно къ тому поприготовить».
- --- Хорошо, сказала старуха; но того бы еще лучше, еслибь вы, матушка княгиня, намъ въ томъ сколько можно помогли.
- «Съ превеликою охотою! отвъчала княгиня. Я употреблю съ своей стороны все, что только можно. Палагею Васильев-

ну я сама очень люблю, и она достойна такого жениха».

- Нѣтъ, матушка, подхватила старуха: а ежели милость твоя къ намъ будетъ, такъ наклоняйте болѣе Татья ну за него. Мой Василій Никитичъ и слишать того не хочетъ, чтобъ меньшую дочь прежде большой выдавать замужъ; и онъ никакъ не согласится, чтобъ Палагею просватать напередъ.
- «О, это пустое! сказала на сіе княгиня. Это разбирали въ старину, да и не при такихъ случаяхъ и женихахъ. Въ разсужденіи сего было-бъ сущее дурачество, еслибъ предпринимать такіе разборы. А ктому-жъ, что ты изволищь, если ему не Татьяна твоя, а Палагея болѣе нравится, какъ я въ томъ и не сомнѣваюсь, и когда онъ на Татьянѣ свататься и не подумаетъ?.. Однако, посмотримъ, что будетъ далѣе, и поглядимъ: знаетъ ли онъ еще и то, что ему вы не такъ близко родня, чтобъ ему жениться на дочеряхъ вашихъ было не можно».
- A Богъ его знаетъ, подхвати**ла ста**руха. Можетъ быть онъ и не знаетъ того.
- «Хорошо-жъ, сказала княгиня. Надобно-жъ намъ напередъ въ этомъ его удостовърить: и буде онъ не знаетъ, то внушить ему то».

Симъ и подобнымъ сему образомъ, какъ я послѣ въ точности узналъ, говорено было тогда обо мнъ въ Калитинъ, и положено, при первомъ случав и свиданіи, рѣчь довесть до родства нашего и вывесть меня изъ недоумънія. Сіе и учинили онъ дъйствительно; и чтобъ лучше меня въ томъ удостовфрить, то съ-умысла уняли у себя въ тотъ день, какъ я прифхаль, тамошняго приходскаго попа объдать, и нарочно при мнъ разговорились съ нимъ о томъ, до какой степени нельзя вступать въ бракъ и потомъ, будто-бы для примтра и объясненія, стали съ нимъ считать родию: сперва, между мною и княгинею, а потомъ, между мною и старушкою и ея дочерьми.

Я сперва ни мало недогадался, и почиталь все сіе случайнымь разговоромь. Но какь разговорь сталь чась-оть-часу ближе касаться до меня, и онъ ясно выводили, что объ оныя дъвицы были со мною въ осьмомъ колене и такъ далеко родня, что мет можно на нихъи жениться. то сіе власно какъотворило мив глаза, и и усматриваль уже въчему это все говорено, и что собственно на умѣ было, какъ у моихъ хозяевъ, такъ въ особливости у старушки моей тетки, бравшей болъе встхъ въ помянутомъ разговорт соучастие и явно старающейся меня въ томъ удостовфрить, что миф на дочеряхъ ея жениться было можно. Я несометьвался тогда уже въ томъ, что сей того уже очень хотълось и что непротивно-бъ было то и князю и княгинъ.

Все сіе было хотя страстному моему сердцу очень и очень непротивно и ласкало оное наипріятнъйшими для него надеждами и чувствіями, и оно прыгало, такъ сказать, отъ радости при слышаніи сего разговора, -- въ которомъ я хотя и не бралъ соучастія, но сидъль рдъя только и краснъя, не говоря ни одного слова. Но, съ другой стороны, самое сіе возбуднио въ умѣ моемъ толпу совсѣмъ новыхъ мыслей, а притомъ и некоторый родъ особливой осторожности. До того любовался я только красотою и совершенствами меньшой дочери госпожи Баквевой, какъ моей сродственницы; а съ сего времени сталъ уже на объихъ дочерей ея смотръть иными глазами, и такъ, какъ на дъвушекъ, назначаемыхъ мнв въневесты,--и на такихъ, изъ которыхъ на любой можно было мнв и жениться; и не только любоваться ихъ красотою, но разсматривать ближе и точнее-какъ собственные нхъ характеры, свойствы и нравы, такъ и самое душевное расположение ихъ ко миф и выводить изъ того нужныя для себя заключенія. И какъ, по счастію, быль къ тому наивождельный случай, по причинъ частыхъ съ ними свиданій и вольнаго и короткаго съ ними-какъ съ родственницами-обхожденія, то и полоскиль я воспользоваться сколько можно удобностями сего случая, и никакъ не спъшить приступленіемъ къ ръшительному предпріятію, отъ котораго долженствовало завистть все будущее блажен-

Всходствіе чего, я не только не отказывался отъ всёхъ ихъ къ себё приглашеній, но и самъ еще почти навязывался къ тому, чтобъ мий съ ними бывать чаще вмёстё. А потому, не проходило ни одной недёли, въ которую бы не побываль я у князя раза два или три и непрепровождаль у нихъ всякой разъ по цёлому дню въ разныхъ упражненіяхъ: когда въ праніи съ ними въ карты, когда въ гуляніи по рощамъ и садамъ, а когда въ шуточныхъ и забавныхъ разговорахъ.

Нѣсколько разъ хаживали мы всѣ совокупно нанъщать и старушку тетку мою, въ собственный ея домъ, и она угощала насъ тамъ, какъ хозяйка. И не одинъ разъ засиживался я тавъ долго у нихъ, что соскучивъ вздить всегда домой по ночамъ, оставался даже ночевать въ томъ селеніи, на собственном в своем двор ,-куда нарочно для того велёль привезть постель и кровать. А всемъ темъ неудовольствуясь, пригласиль я однажды и всъхъ ихъ въ себъ въ Дворяниново отобъдать. И какъ всъ онъ съ особливою охотою на то согласились, то и угостилъ я ихъ сколько могъ лучше въ своемъ домишкъ.

Сего объда и празднества не могу я и понынъ никакъ позабыть. Оный быль нанзнаменитъйшимъ во всю мою холостую жизнь, и по многимъ обстоятельствамъ особливаго примъчанія достоинъ. Случилось сіе не при началъ тогдашняго моего съ ними знакомства, а незадолго уже предъ отъездомъ князя въ Москву, и тогда, когда съ одной стороны любовь моя въ прельщавшему меня предмету дошла до высочайшей своей степени и л ею почти ослепленъ былъ совершенно; а съ другой, когда находился я въ высочайшей степени нерешимости съ самимъ собою въ томъ: жениться ин мив на этой девушке, или неть?.. И когда находился я по сему -- сколько, съ одной стороны въ пріятнъйшемъ, столько, съ другой, въ наимучительнъйшемъ расположеніи духа: ибо сказать надобно, что

какъ съ одной стороны любовь моя къ сей дъвушит во все сіе время не только неуменьшалась, но съ каждымъ новымъ свиданіемъ такъ много увеличивалась, что я сдълался, наконецъ, до безпамятства и до того въ нее влюбленнымъ, что были минуты, въ которыя, любуясь вблизи прелестьми ее и красотою, я такъ ею плънялся, что решительно уже въ мысляхъ предпринималь ни для чего въ свъть съ особою столь для меня милою и съ толими совершенствами одаренною, не разставаться и никакъ и никому въ свъть неуступать ее другому, — такъ, съ другой, въ каждый день встръчались съ зръніемъ и умомъ моимъ такія мысли и предметы, кои всю пылкость любовнаго стремленія моего въ состояніи были останавливать и принуждать меня, какъ на любовь сію, такъ и на предпринимаемый сей союзъ смотръть прямо философическими глазами, и чрезъ самое то, власно какъ нъкакими узами связывать тѣ важныя слова, находившіяся много разь на языкт моемъ, которыя долженствовали решить единожды навсегда мой жребій.

Наиглавивишее обстоятельство, удерживавшее меня было то, что я, сколько пи желаль, сколько нп ласкался надеждою и сколько ни ожидаль, но не могь никакъ дождаться отъ нея ни мальйшаго соотвътствованія мнъ въ той душевной склонности, какую я къ ней чувствоваль. Словомъ, я никакъ не могъ усмотреть въ ней ни малейшей изаниной любви къ себъ и душевной привязанности. И сколько ни старался примъчать всъ ея взоры и поступки, но всегда усматривалъ въ глазахъ ея единое совершенное хладнокровіе и равподушіе къ себъ. Всъ оказываемыя ею ко мнъ ласки и благопріятство ничамъ не разнились отъ оказываемыхъ ея сестрою, и были обыкновенныя и существенно ничего незначущія.

Не примічаль я также во всемь ея поведеній, во всёхь ея поступкахь н изъявленіяхь своихь чувствь ни малібіты согласія съ моими чувствіями и расположеніями душевными. И я, къ

крайнему прискорбію своему, неусматриваль ни мальйшей симпатіи, или сходствія между душами нашими въ чомъбы то ни было. А все сіе, а всего наче несоотвътствованіе ни на-волось мить вълюбви моей, а совершенное ко мить хладнокровіе и останавливало меня всегда, и не только удерживало меня отъ объясненія съ нею, но и смущало и огорчало духъ мой до безконечности.

Долгое время не понималь я, оть чего бы сіе происходило? И недостатокь взаниной склонности ко мит казался мит тыхь удивительные и непостижимые, что, повидимому, имы бы она всы причны даскаться и желать себы союза со мною. Но, наконець, пришло мит на мысль, что незанято ли уже кымь-нибудь инымы ея сердце и не оть того ли проистекаеть вся ея ко мит непреоборимая холодность?..

Мысль сію, печаяпно со мною повстрѣчавшуюся, чѣмъ болѣе я разработываль, темь вкроитнейшею она мнв казалась. И воображение мое тотчасъ нашло уже и предметы, къ которымъ, по мнфнію моему, устремлены были душевныя ея склонности и мысли. Съ помянутою княгинею быль тогда и сынь ея, прижитый съ первымъ ея мужемъ и наслъдникъ всему его великому имънію. Мальчикъ сей быль тогда уже леть пятнадцати, довольно взрослый и собою отмънно хорошъ. А сверхъ того находился съ ними французъ, учившій сего сына княгинина, и также малой еще молодой, очень недуренъ собою и крайне живой и проворной. А какъ помянутая дъвушка жила почти безвытадно въ домт у княгини и съ обоими ими обходилась очень вольно и отмѣпно ласково, то и возмечталось миъ, что не изъ нихъ ли кто-нибудь и прежде меня обовладъль сердцемъ обожаемаго мною предмета? И пе сіе ли въ сей колодности ея ко инъ причиною?

Основательно ли было сіе мое подозр'вніе, или нѣтъ, того истинно не знаю и понынѣ; а только извѣстно миѣ то, что тогдашняя несклонность ея ко миѣ возродила и питала во миѣ сіи мысли, и не одилъ разъ заставливала меня самому себъ говорить:

«Госполе! Что за ликовивка, что неошущаеть она ко мев ни мальйшей привазанности и сидонности душевной? Правла, коти и неоспорнио то. (что) сердца и склонности оныхъ несостоятъ въ нашей власти и насильно никого полюбить не можно. И что всего легче статься можеть. Что она таки натурадьно ненаходить во мев ничего такого, что могло бы ее ко мив душевко привязать. Но съ другой сторони, Вогь знаетъ! уже не влюблена ли она въ кого иного и не находится ли съ къкъ-нибуль уже въ сокровенной связи?.. Лівнущий, гакой прекрасной, молодой, сивтской и живой, пемудрено въ кого-пибудь и илюбиться, или по крайней мфрф имфть не меня, а кого-нибудь иного у себя въ предметв. Легко статься можеть, что не одинь я, а есть и другіе въ нее влюбившісся также, какъ и я: и она, будучи о красоть своей сведома, имееть у себя иъ виду какого-нибудь дучивго и во всемъ ен вкусу сообразвъйшаго и богатъйшаго жениха, нежели коновимь и ей нажуси. Почему знать, не влюблена ли она. или не влюбленъ ли въ нее самый сынь кингинивъ и не прочитъ ди она его себъ вь женихи? Немухрено викакъ статься и сему. А не даромъ вижу я такую непостижниую въ себв холодность, а особливо при присутствии этого вняжова пасынка. Что я въ нее влюбленъ, это она уже давнымъ-давно примътила и знастъ; знаеть же и то, что согласились бы и отдать ее за меня. Итакъ, что-жъ бы такое удалило ее отъ меня? Ненавидъть ей меня не-за-что, а и отвращенія отъ меня имъть, также, казалось бы не можпо... Пътъ, изтъ! А надобно быть, по всему видимому, чему-нибудь вному и мив неизвъстному».

Симъ и подобнымъ сему образомъ говариваль и разсуждаль я самъ съ собою пеоднажды. А какъ къ тому присовокуплялась и примъченная мною въ ней отмънная привязанность къ московской суетной свътской жизни и совершенный

HOLOCTATOR'S BY TARRES CREORHOCTATS, RAвія хотьлось мяв иметь въ своей букушей подругв. то все cie. а при всемъ томъ и самый недостатокъ приданаго и удерживаль меня не только оть сватоветва. но заже и отъ объявленія ей любви своей. Но я скрываль, какъ сію, такъ и всё додозрания мон въ глубина моего серица. и находился отъ того въ мучительной нерешимости - что мие делать? И присту-Datlie RP atobicaroderio mecloror emque своей чрезь сватовство и жевитьбу на сей ленушка, или отважиться последовать гласу мудрости и благоразумія и въ му.. жествонному преоборовію сей мучительной склонности, о которой самому мяй было довольно свъдомо, что она, по натурѣ своей, ве могла быть полговременною и прочною: но всего скорже можеть и погаснуть и уничтожиться невозвратно.

Въ сихъ-то обстоятельствахъ находился и, когда дошло діло до помянутаго празднества. Поводъ въ оному подала сама старушка тетва мол: ноо какь она несомнавалась почти, что и пепремину вскора за дочь ее начать свататься, то хотилось старуший сей видать напередь домъ кой -отведее жимко и онтив- энтыж эом вод и временно полюбонаться. И потому, однажим заговорила она о томъ такъ. что я принуждень быль почти противь котвнія своего пригласить ихъ всёхъ въ себів въ домъ, и просить киязя и явлению. чтобъ и ови удостоили меня своимъ посъщения и у меня хоть бы однажим отобъдали. И какъ сін охотно на то согласились, то по самому тому и были они у меня всь въ Дворяниповъ, — и не только объдали, но препроводили почти и весь тоне вр сатенер по стивие моние и не прежде отъмена повхали, накъ уже передъ вечеромъ.

Каково сіе угощеніе было, о томъ и не упоминаю. Оно вивло натурально свои недостатки; да и можно ди чего совершеннаго ожидать отъ тогдащняго моего колостого состоянія? Но то только знаю что повхали они отъ меня, кака казалось, оудучи очень довольными всёмъ мониъ

угощеніемъ, но что не такъ доволенъ былъ я симъ посъщеніемъ оныхъ.

Поводъ къ неудовольствію сему подала мнѣ самая та, для которой наиболѣе и предпринималъ я сіе угощеніе, то-есть, дочь помянутой старушки.

Желая угодить ей какъ гостьт, встхъ прочикъ для меня интереснъйшей, надрываль я всв свои силы и возможности въ тому, чтобъ угостить ихъ какъ можно лучше. Но въ величайшему моему огорченію и неудовольствію, усмотрълъ я, что ей всъ мои старанія и всеи-все въ домъ было какъ-то пеугодно. - И за столомъ она одна ничего почти не ъла, и всъ кушанья казались одной ей только невкусными. А послъ объда, когда ходпли мы гулять по садамъ, ничто ей одной въ пихъ неправилось; и когда я, взведя всю компанію на лучній хребетъ горы моей и самое то мѣсто, гдѣ стоить нынъ у меня, такъ-называемый, «храмъ удовольствія», показывалъ имъ прекрасное положение маста, окружающее жилище мое, и пересказываль князю п княгинъ всъ намъренія свои и все, что котъль я впредь туть строить и делать, то сколь много любовались они красотою мъстоположенія и хвалили все, вмъстъ съ доброю и простодушною старушкою теткою моею, такъ мало, напротивъ того, все сіе удостоивала дочь ея своего впиманія! А что всего для меня непріятнъе и поразительнее было, то, вместо желаемаго мною одобренія, власно какъ бы съ нъкакимъ презръніемъ уситхалась она еще, смотря на француза, всему тому, что мною говорено и показываемо было. Сіе растрогало меня до чрезвычайности и сдълало всему любовному ослъпленію и стремительству моему вдругь такую осадку, что я въ тотъ же еще день, проводивъ ихъ, съ разстроеннымъ уже и огорченнымъ духомъ, ръшился наконецъ къ предпріятію того, чего они всего меньше ожидали. а именно, витсто ожидаемаго старушкою сватовства, из мужественному преодольнію всей любви своей къ ея дочери и къ оставленію о жепптьбъ своей на ней всъхъ своихъ помышленій.

Признаюсь, что переломъ сей быль для меня труденъ и предпріятіе сіе было котя прямо геропческое, но произведенное мною съ желаемымъ успѣхомъ. Весьма много помогли мнѣ притомъ и слова старика прикащика моего. Съ симъ, какъ съ разумнѣйшимъ изъ всѣхъ монхъ тогдашнихъ слугъ, случнось мнѣ какъ-то въ тотъ же еще день разговориться о семъ дѣлѣ.

Проводивъ гостей своихъ, вышелъ я въ слёдъ за ними на ближнее мое поле, за прудами, посмотрёть посёянной и вскодившей тогда ржи. Старикъ сей шолъ въ слёдъ за мною. И какъ мы съ нимъ, начавъ обо ржи, разговорились и о гостяхъ монхъ, то вздумалось мнѣ полюбопытствовать и узпать: какихъ бы онъ мыслей былъ о помянутой дѣвушкѣ? — Но какъ удивился я, когда, на вопросъ мой — какова она ему кажется? сказаль онъ мнѣ:

- «Хороша, сударь, и дъвушка изрядная; но матери-то не ее, а старшую за васъ спроворить хочется».
- A почему ты это знаеть? спросилъ я, удивившись.
- «Какъ, сударь, не знать, отвёчаль онъ: слухомъ земля полнится: мы слышали отъ ихъ же людей. И говорять, что она и спить и видитъ только то, чтобъ ей быть за вами замужемъ. Да говорять, что она лучше и правомъ и всёмъ-ивсёмъ меньшой сестры своей».
- Но мнт-то опа не такова на глаза, какъ меньшая; и ежели-бъ жениться, такъ развт на сей последней: какъ ты ду-маешь?
- «Богъ знаетъ, сударь, сказалъ старикъ: состоитъ это въ волѣ вашей. И жениться не устать, судырь; отдадутъ, можетъ быть, и эту, ежели свататься станете и незахотите взять старшую... Но то-то бѣда, чтобъ послѣ, судырь, не тужить вамъ о томъ».
- Да почему-жъ бы такъ? спросилъ я: она такъ умна, такъ всемъ хороша, что я не желалъ бы истинно иметь лучшей жены. Признаюсь, что она мие очень-иочень нравится.
- «Но то-то всего и опасите, судырь.
  Мы это давно уже примътили и знаемъ,

что она вамъ очень полюбилась. Но говорять, что любовь-то такая не очень прочна, а скоро проходить и потухаеть; а тогда-то и смотрите, чтобъ и не стали вы тужить, что ни съ чемъ взяли. А ктому-жъ и то еще неизвъстно: станетъ ли она любить васъ. Родилась она и выросла въ Москвъ, и деревни почти въ глаза не видала. А вы у насъ люди деревенскіе: такъ, Богь ее знаеть, полюбится ли ей жить въ деревив и будеть ли она всемь довольна, что вы имфете здфсь? Смотрите, судырь: какъ бы пе ошибиться... А по моему згаду, недурно бы, еслибъ что-нибудь и за невъстою было. А на сей, судырь, когда женитесь, то не только ничего не получите, но и сами еще потеряете: Калитина хотя и незовите уже тогда своимъ, а должно будеть оно помогать уже имъ во всемъ. Люди они, какъ сами знаете, совсъмъ недостаточные».

Слова сіп впечатлѣлись глубоко въ мое сердце, и такъ, что я подумавъ нѣсколько и самъ съ собою помысливъ, сказалъ наконецъ:—Ну, чуть ли ты не правду, старикъ, гогоришь. Но какъ же бытьто? ІІ гдѣ-жъ взять другую-то невъсту?

- «И, судырь, отвъчаль онъ, быль бы только женихъ, а невъсты уже будутъ! Спъпить только не надобно. Да и какая нужда! Это не малина, и не опадетъ. Когда не одна, такъ другая, а не другая, такъ третья. Исужели-таки Богъ такъ немилостивъ будетъ, что никакой себъ не найдете лучше и выгоднъе сей? Вотъ, о какой-таки твердитъ все Ивановна? И говоритъ еще, что будто сто душъ за нею и что она одна только и есть дочь у матери».
- Это я слышаль, отвітчаль я; но о сей что говорить: это еще ребенокь— этой только еще тринадцатый годь.
- «Но развъ подрость она еще не можетъ?» подхватилъ старикъ.
- То такъ! отвъчалъ я. Это я самъ уже думалъ; а потому и почитаю ее всегда запасною невъстою.

Симъ кончился тогда сей нечаянный разговоръ нашъ; и каковъ коротокъ и простъ онъ ни былъ, по произошли отъ

него великія и важныя следствія. Все говоренныя старикомъ прикащикомъ моимъ слова такъ глубоко врѣзались въ мою память, что не вышли у меня во всю последующую ночь изъ головы. И какъ присовокупилась къ тому и досада и неудовольствіе, произведенное во мпъ дочерью госпожи Бактевой въ тотъ день, возобновившая въ умф моемъ и всф прежпія подозрвнія, то и заснуль я сътвердымъ предпріятіемъ - оставить всь свои объ ней помышленія и предольвать всю свою жь ней любовь — по правиламъ и при помощи своей философін, обративъ вниманіе свое въ другимъ невъстамъ. И буде не найдется никакой иной, то возымъть прибъжище свое наконецъ къ помянутой запасной.

Всходствіе чего п въ убъжаніе дальнъйшаго себъ безпокойства, и ръшился я не ъздить болье уже такъ часто въ Калитино, а побывать только тамъ единожды для благопристойности. А между тъмъ, употребить все, что только могла предписывать мнъ философія моя къ преодолънію страсти моей.

Оба сін намфренія и произвель я въ дъйствіе, и въ Калитинъ не быль послъ сего времени болће двухъ разъ. Въ первый вскоръ послъ помянутаго угощенія, для принесенія князю и княгинт моей благодарности, а въ другой, при самомъ уже ихъ отъезде въ Москву, для распрощанія съ ними. Въ оба сін привзда старался я уже какъ можно ръже и меньше смотръть на предметъ, меня столь много до того занимавшій. И хотя мив несказаннаго труда стоило къ тому себя приневоливать; однако, я въ состоянін быль себя не только въ семъ случав пересиливать, но при помощи философіи своей и распрощался съ нею, при последнемъ свиданіи, безъ дальняго сожальнія, а довольно жладнокровно, и только ей ска-3**3.1**5:

— «Простите, сударыня! дай Богь, чтобь вы были здоровы, веселы и благополучны, и чтобъ нашли болье удовольствія въ Москвь, нежели въ скучныхъ деревняхъ, гдв мы остаемся жить и въ скукв вла-

чить дни свои въ уединенной жизни». И какъ она и при семъ случать не оказала ни малтинато сожалтния, по распрощалась со мною хладнокровитишмъ образомъ, то помогло мить много и самое сіе къ скортишему преодолтнію всей жестокости любви моей и къ истребленію ея совствить изъ моего сердца, а предмета, толь много меня занимавшаго, изъ моей намяти.

Совстить такт, сіе не такт легко и скоро можно было произвесть въ дъйство, какъ я сперва думаль; а потребно было къ тому все философическое искуство и наблюденіе встхъ правиль предписываемыхъ къ тому ею. И не одинъ разъ принужденъ я бываль делать себт превеличайшее насиліе и съ слезами почти на глазахъ выкынткісп и кынтээк ыволог ски аткног номышленія и напоминанія объ ней, а производить, папротивъ того, противуноложныя, и такія, о которыхъ извъстно было мив, что онв всего скорве и удобнъе силу страсти уменьшить и ее, наконецъ, совсъмъ обезсилить и засыпить могутъ. И могу сказать, что ни при которомъ случат я изящною Крузіевою философіею, а особливо новою его наукою телематологіею такъ много невоспользовался, какъ при семъ. Она помогла мив всего болье преодольть въ сей разъ всю любовь свою и чрезъ немногіе дни успокоить себя почти совершенно.

Но какъ бы то ни было, по спиъ образомъ кончилось тогда все мое знакомство какъ съ княземъ и княгинею, такъ и съ господами Бактевыми. Ибо съ сего времени уже я ихъ никогда болъе въ жизнь мою невидываль, -- и не знаю ни мало того, въ какихъ мысляхъ обо мив они тогда разстались; а радовался только тому, что съ ихъ стороны ни старушкъ теткъ моей, ни князю, ни княгинъ не вздумалось никогда сделать мне какого-инбудь отвосящагося до сей женитьбы предложенія, чамь бы могли они меня смутить и всъ мысли мои разстроить до безконечности; а я, съ моей стороны — что при всей жестокости моей любви и при всъхъ частыхъ свиданіяхъ и самомъ короткомъ обхожденіи съ ними, быль такъ осторсжень, что не проговорился ни однимъ словомъ ни князю, ни княгинѣ, ни имъ о любви своей и помышленіяхъ о женитьбѣ на сей дѣвушкѣ. Почему и не могли они меня обвинять чѣмъ-нибудь, съ своей стороны.

Нынт находятся вст они уже давно въ царствт мертвыхъ и многіе годы, претектіе съ того времени, изгладили почти совствит изъ памяти моей все тогдашнее про-изшествіе. И я позабылъ бы оное, почти совствит, еслибъ ненапомнило мит онаго знакомство, сведенное недавно съ дттьми сей отдаленной родственницы моей, конмъ судьба опредтлила жить въ моемъ состаствт, и которыхъ благопріятствомъ и дружбою пользуюсь я и понынт.

Но какъ письмо мое слишкомъ уже увеличилось, то дозвольте мнѣ симъ оное кончить и сказать вамъ, что я есмь и проч.

## НАЧАЛЬНОЕ СВАТОВСТВО.

### Письмо 109-е.

Любезный пріятель! Описавъ вамъ въ предследующемъ письме одно изъ достопамятнейшихъ произшествій, бывшихъ въ моей жизни, разскажу вамъ въ теперешнемъ о томъ, въ чемъ и какъ препроводилъ я осень и весь остатокъ сего года и какъ началось формальное мое сватовство за ту, въ сожитіи съ которою Провиденіе назначило мне препроводить весь векъ мой и... нажить детей, составляющихъ и по ныне наилучшую часть блаженства жизни моей.

Случилось сіе вскорѣ послѣ отъѣзда помянутыхъ родственниковъ монхъ съ княземъ и княгинею въ Москву. Ибо, неуспѣли они уѣхать и я помянутымъ образомъ, при помощи философіи, уменьшить сколько-вибудь жестокость страсти своей, какъ стала уже миѣ представляться вся та опасность, какой подверженъ я былъ недавно. И я радовался и благодарилъ Бога, что избавился отъ нея благополучно. Я разсуждалъ уже тогда обо всемъ происходившемъ до того съ чистѣй-

пими мыслями,—и чёмъ болёе о томъ размышляль, вспоминая все видённое и слышанное, и всё бывшія при томъ обстоятельствы между собою сравниваль, тёмъ болёе казалось уже мнё, что женитьба моя на помянутой дёвушкё не могла для меня быть никакъ выгодною, а того меньше счастливою, и тёмъ паче, что я ненаходилъ между склонностями нашими съ нею ни малёйшаго согласія.

Но дабы дело сіе прервать совершеннъе и не запутать себя опять въ съти, изъ которыхъ едва только высвободился, разсудиль я поспъшить какъ можно исканіемъ себъ другой невъсты. А тогда, и власно какъ нарочно для скоръйшаго истребленія изъ ума моего и мыслей госпожи Бакъевой и занятія всъхъ мыслей моихъ инымъ предметомъ - и случилось такъ, что старушка бабка моя, госпожа Темирязева, увидъвшись со мною, насказала мнъ такъ много объ одной знакомой ей и довольной достатовъ имъвшей дъвушкъ, изъ фамилін Хотаннцовыхъ. что я, восхотъвъ ее усердно видъть, съ особливою охотою согласился на предлагаемое старушкою въ домф у ней съ дъвушкою сею свиданіе. Старушка неуспъла получить на то мое согласіе, вакъ дала тотчась о томъ знать матери той девушки; и какъ та давно уже того дожидалась и дочь свою за меня прочила, то и назначенъ быль тотчасъ къ тому и день. II мы съ дедомъ мониъ, Никитою Матвевичемъ, приглашены были въ помянутой старушкъ, сестръ его, и туда поъхали.

Во всю дорогу старикъ, издѣваясь и шутками говорилъ миѣ, чтобъ я смотрѣлъ невѣсту сію пристально, а пе излегка, и чтобъ не прельщался одною красотою, а разсматривалъ и все прочее. Но, по счастію, не нужны были всѣ внушаемыя имъ миѣ предосторожности.

Невъста, которую нашли мы приъхавшею туда уже до насъ, не показалася мнъ и при первомъ уже на нее взглядъ. Она была хотя недурна собою, но показалася мнъ дъвушкою, уже гораздо посидъвшею, и притомъ столь дородною и толстою, что и одинъ взглядъ на нее привелъ меня уже въ замѣшательство. А какъ, сверхъ всего того, была она впрахъ разряжена, разбълена и разрумянена и оказывала себя напревностивнием подражательницею всей модной московской свътской жизни, такъ мало со всеми склонностями моими сообразной, и въ поступкахъ своихъ, въ разговорахъ и поведеніи столь вольною, что я, увидъвъ все сіе, даже содрогнулся и самъ себъ въ мысляхъ сказаль: «Э, э, э! да куда мив съ этакою чиновною деваться? И какъ можно будетъ съ этакою модницею ладить?... Сохрани меня отъ ней Господи! Нетъ, нетъ, нетъ! И не мнв, не мнв съ этакою ладить, а пускай она ищетъ себъ другого и ей приличнъйшаго жениха: а я ей подъпару негожуся». А какъ такихъ же мыслей быль и старикь дедъ мой и находиль между нами совствы неровню, то и радъ я быль, что отъ ней благополучно отдълался, и что изъ свиданія сего ничего не вышло. И мы, посидъвъ немного, поъхали назадъ съ темъ же, съ чемъ приехали, и я, безъ дальнихъ околичностей, а прямо старушкъ сказалъ, что невъста мнъ не по нраву.

Совстви ттых, произошло отъ сего свиданія то следствіе, что я того же самаго сталь опасаться и въ разсуждении другихъ предлагаемыхъ кое-къмъ мнъ невъстъ. И сія такъ меня настращала, что я отчаявался уже найтить между всёми ими какую-инбудь себв по мыслямъ. И чемъ болве я о семъ размышляль, твиъ менве я имълъ къ тому надежды; а напротивъ того, темъ более сталь прилепляться мыслями своими къ той, которая предлагаема мнъ была нъмкою Ивановною. Ибо, въ разсуждения сей, льстила меня, по крайней мфрф, надеждою ея молодость. Я думаль, что когда она такъ молода, то невогда еще ей заразиться московскимъ моднымъ духомъ и всего пышностію свътской жизни. «И почему знать, можеть быть, говориль я самъ себъ далъе: по молодости ея и удастся мнъ лучше приучить ее къ себъ и ко всему тому, что хотвлось бы мив имвть въ будущей женъ своей».

Сниъ и подобнымъ сему образомъ самъ съ собою разсуждая, восхотълъ я ноговорить еще разъ объ ней съ помянутою нъмкою и распросить обо всемъ обстоятельнъе. Нъмка не успъла узнать, что я хочу съ нею видъться, какъ тотчасъ прилетъла ко мнъ; и не успълъ я довесть до нее ръчь, какъ и начала она о сей знакомицъ своей съ такимъ жаромъ говорить и насказала мнъ о сей молодой дъвушкъ, а особливо о матери ея столь много хорошаго, что я, наконецъ, почти соглашался уже на то, что начать ва нее и свататься.

Къ сему побудила она меня наиболѣе тѣмъ увѣреніемъ, что она хотя лѣтами и дѣйствительно молода, но ростомъ такъ велика, что могла уже быть невѣстою. А въ томъ она почти несомиѣвается, что согласились бы можетъ быть ее и отдать, еслибъ посвататься. Словомъ, конференція наша тогдашняя объ ней кончилась на томъ, чтобъ Ивановнѣ моей взять на себя трудъ, и съѣздивъ въ этотъ домъ, пораспознать, по крайней мѣрѣ, мысли матери ея о томъ: расположилась ли-бъ она ее замужъ отдать, еслибъ сталъ кто свататься, и напримѣръ, такой человѣкъ, какъ я.

Не успѣли мы о семъ съ Ивановною смолвиться, какъ начала она уже требовать и назначенія самаго дня, въ который бы ей туда на моихълошадяхъ съёздить. Сердце вострепетало тогда въ груди моей, какъ дошло до того, чтобъ назначить день сей. И я, неинако, какъ благословясь, и воспаривъ мысли свои къ небу и обративъ помышленія свои къ Богу, отважился на сей неизвѣстный мнѣ путь и къ назначенію дня сего. И какъ обоимъ намъ не хотѣлось дѣло сіе откладывать въ даль, то и назначено было къ тому 13-е сентября; и я снабдилъ ее парою своихълошадей и новощикомъ.

Не могу и поныпъ позабыть, съ какимъ петерпъніемъ дожидался я возвращенія сей старушки, и съ какими душевными чувствіями препроводиль я всъ тъ три дни, которые она въ сей путь проъздила! Домъ госпожи Кавериной былъ оть нась не близко: жила она въ сосъдственномъ къ намъ Алексинскомъ увадъ и въ селѣ, отстоящемъ отъ насъ неближе, какъ верстъ за 40. Итакъ, надлежало употребить цѣлый день, покуда она туда доѣхала, другой весь прогостила она тамъ, какъ въ знакомомъ себѣ уже давно и ей благопріятствующемъ домѣ, и ко мнѣ не прежде могла возвратиться, какъ ввечеру третьяго дня.

Во вст сін дни не были мысли мон ни па минуту въ покоъ. Ивановна моя не выходила у меня изъ ума и памяти, и я не зналь радоваться ин мив, или тужить о томъ, что ее отправиль, и началь такое дѣло, которое не могло почесться бездълкою. а могло возымъть важныя по себъ последствія. Обстоятельство, что предпріяль я оное самь собою и никому о томъ не сказавши и ни съ къмъ о томъ непосовътовавъ, еще болъе меня смущало. Всв мысли мон колебались тогда какъ трость, колеблемая вътромъ. Ao cero -имълъ я твердое предпріятіе не начинать отнюдь ни на комъ свататься, покуда не узнаю и коротко невъсты и ел нрава и характера. А какъ поступилъ тогда совстив несообразно съ симъ правиломъ и начиналъ свататься за такую. которую не только не зналъ, но и не видалъ, а что того еще страниве - за сущаго почти ребенка; то мысли о семъ еще болъе меня смущали и доводили до того, что я несколько разъ уже и раскаявался, что поспышиль такъ симъ дъломъ, которое казалось мит несообразнымъ ни съ какимъ благоразуміемъ.

«По крайней мъръ, думаль и говориль я самъ себъ: надлежало бы мит съ къмъ-нибудь инымъ о томъ напередъ поговорить и посовътовать, а не съ одною ничего незнающею старухою и ни о чемъ правильно судить немогущею итмкою, которая старается о томъ только изъ интереса и надъясь получить себъ за то какую-нибудь награду. Можетъ быть — говорилъ я далъе — и не все то правда, что насказала она мит о невъстъ и ел матери. Хорошо, еслибъ услышалъ я обънихъ отъ другихъ, коимъ онъ знакомы и

которые лучше судить о томъ могутъ, нежели простодушная нѣмка, которой, по простотѣ ея, все кажется хорошимъ».

Но туть приходило мнв и то на мысль, что, къ несчастію и посовѣтовать о томъ мнѣ было не съ кѣмъ: всѣ родственники, сосѣди и знакомцы мои были не таковы, чтобъ пристально мною интересовались. Къ тому - жъ, домъ сей никому изъ нихъ, по отдаленности, и знакомъ не былъ. Наконецъ, и то обстоятельство приходило мнѣ на мысль, что, по непомѣрной молодости помянутой дѣкушки, и стыдился даже я и неотваживался и упоминать объ ней никому.

Изъ всёхъ моихъ друзей и знакомихъ хотя и былъ г. Писаревъ такой, съ которымъ бы могъ я о семъ важномъ дёлё поговорить и посовётовать; но и тому не имёлъ бы я духа въ томъ открыться. Ктому-жъ, такъ случилось, что его во все сіе лёто не было дома, но онъ былъ въ дальней отлучкѣ и я его уже давно не видалъ; а ежели-бъ и былъ, то, по подозрёваемому въ немъ тайному намёренію женить меня на сестрё своей, едва-ль бы я ему рёшился въ намёреніи своемъ открыться.

Сими и подобными сему мыслями занимался я тогда; но какъ дѣло было уже сдѣлано и Ивановна моя уже поѣхала, то неоставалось иного, какъ ополчаться на всѣ пеизвѣстности и ждать всего отъ времени и случайности. По крайней мѣрѣ, ободрялъ я себя тѣмъ, что полагалъ почти завѣрное, что вся ѣзда моей Ивановны будетъ тщетная, и что ей, по причинѣ чрезвычайной молодости невѣсты моей, откажутъ совершенно и что изъ сего дѣла не выйдетъ ничего.

Наконецъ, увидѣлъ я и возвратившуюся мою послапницу—и сердце затрепетало во мнѣ, какъ вошла она нечаянно ко мнѣ въ комнату.

- Ахъ, вотъ и ты Ивановна, воскликнулъ я. Ну, что, моя голубка: «ель или сосна?» и имъла ли ты какой усиъхъ въ своемъ путешествий? и недаромъ ип проъздила?..
  - «Богъ знаетъ, батюшка, отвъчала

она мит. и даромъ и недаромъ; и не знаю истинио что сказать вамъ».

- —Что-жъ по крайней мъръ? продолжалъ я ее спрашивать. Была ли ты тамъ? Застала ли дома? Видъла ли и говорила ли обо всемъ?
- «Это все было, сказала она: и видъла и говорила обо всемъ и обо всемъ,
  и мнѣ были тамъ очень рады, и насилу
  отпустили оттуда: хотѣли-было еще на
  цѣлые сутки удержать, но я уже отговорилась кое-какъ и сказала уже, что повощикъ мой несоглашается никакъ долѣе
  ждать».
- Хорошо! сказаль я; но о дѣлѣ-то нашемъ что?
- «Ну, что, батюшка! отвѣчала она; я незнаю, что и сказать вамъ о семъ. Слушать они слушали все, что ни говорила и ни разсказывала я объ васъ, и имъ, кажется, все было не противно, и все слушали они съ удовольствіемъ. Но какъ дошло до дѣла, то и стали они въ пень, и не знали что мнѣ сказать на то, а твердили только, что невѣста-то слишкомъ еще молода, что ей и тринадцати лѣтъ еще несовершилось, и что при такой ея молодости имъ и подумать еще о выдаваніи ея замужъ невозможно».
- Ну, такъ, поэтому, они совершенно отказали тебъ? сказалъ я.
- «Ахъ, нѣтъ отвѣчала она: отказать—
  они никакъ неотказывають; и именно мић
  сказано, что неотказывають; а хорошо, говорять, когда бы можно было взять терпѣніе и дать время невѣстѣ подрость, а
  имъ, между тѣмъ, съ родными своими о
  томъ посовѣтовать. А на сіе не́чего миѣ
  было болѣе и говорить».
- Это конечно такъ, сказалъ я: а посему, и памъ о томъ говорить болѣе нечего; а видно что иного неостается, какъ искать другой невѣсты. Но по крайней мѣрѣ, не сказали-ль они тебѣ, сколько-жъ бы времени хотѣли бы они еще, чтобъ я подождалъ?
- «Хоть бы годокъ мѣсто, говорнии они», сказала она.
- О, моя голубка! подхватилъ я: годъ не недъля и не бездълка; въ это время

много воды утечеть, и я со скуки, живучи одинъ, пропаду. Дѣло иное, если въ сіе время не найду я никакой иной невѣсты по-себѣ.

— «Ну, авось-либо, сказала на сіе старуха: по моимъ счасткамъ это такъ и сдѣлается и никакой другой и непайдется».

Симъ образомъ вончилось тогда сіе первоначальное мое сватовство. И я, оставшись въ неизвъстности, радъ былъ по крайней мъръ тому, что незавязалось еще сіе дъло такъ, чтобъ мнѣ отъ сей невъсты и отстать было не можно. И какъ ничего ръшительнаго положено не было, то и разсудилъ я—никому о семъ произшествін несказывать, а сокрыть оное въглубинъ моего сердца, а между тъмъ, продолжать принскивать себъ другихъ невъстъ.

Но всѣ мои старанія о томъ, какъ въ последующую за симъ осень, такъ и въ первые зимніе мъсяцы, были тщетны: нигдъ неотыскивалось невъсты, которая сколько-нибудь была бы мит подъ стать. Дядя мой, котя и непереставаль твердить мнь о своей госпожь Палициной, а помянутая старушка бабка, госпожа Темирязева о своей Хотаинцовой, увъряя, что я матери сей последней очень полюбился, и она охотно соглашается отдать за меня дочь свою; но мпъ объ нихъ и слышать, а первую и видать никакъ не хотълось. И Провидъніе, власно какъ очевидно, какъ отъ сихъ, такъ и отъ иъсколькихъ другихъ, кой-къмъ предлагаемыхъ мнъ невъстъ и можетъ-быть для того меня отводило, что ему извъстно было, что встхъ ихъ вткъ недолго продолжится: нбо къ особливому удивленію, изъ всъхъ ихъ нътъ пынъ уже ни одной въ живыхъ, и всъ онъ уже давно преселились въ царство мертвыхъ. Словомъ, Промыслъ Господень строилъ свое, а не то, что я думаль и располагаль.

Теперь, оставя сію матерію, разскажу вамъ, любезный пріятель, о прочемъ, происходившемъ со мною въ сію осень и о томъ, какъ и въ чемъ препроводилъ я какъ оную, такъ и первые зимніе мѣсяцы.

Жиль я во все сіе время, хотя въ су-

щемъ уединенін и одиночествѣ, однако не могу сказать, чтобъ проводиль оное въ скукѣ. Привычка къ безпрерывной дѣятельности и къ заниманію себя чѣмънибудь, не давала мнѣ никогда чувствовать скуки, но помогала мнѣ проживать уединенные дни свои еще съ удовольствіемъ. Ни одного дня не препроводиль я въ праздности; но всегда находиль себѣ столько упражненій, что не на долготу времени жаловался, а сожалѣлъ. напротивъ того еще, что оно протекаетъ слишкомъ скоро и мнѣ не дозволяетъ дѣлами своими столько заниматься, сколько бы мнѣ хотѣлось.

Покуда было еще тепло и можно было быть и запиматься чёмъ-нибудь на дворё, то не сходиль я почти съ онаго. Сперва занимали и увеселяли меня до безжонечности плоды, созрёвшіе въ садахъмонхъ. Со всёми ими я спознакомливался и всё собираль съ особливымъ раченіемъ и удовольствіемъ. Потомъ, какъ наступила осень, то занимался опять садкою многихъ и разныхъ деревъ въ садахъ монхъ; а между тёмъ, нёсколько времени занимался другимъ и важнёйшимъ дёломъ.

Изъ всъхъ нашихъ лъсныхъ угодьевъ оставалась еще тогда одна нрекрасная п въ нфсколькихъ десятинахъ состоящая роща, извъстная и понынъ еще подъ именемъ Шестунихи, несрубленная. И какъ она была у насъ у всехъ общая и легко могла подвержена быть такой же опасности и несчастному жребію, какъ и педавно глупфишимъ образомъ срубленный молодой заказъ нашъ; то, жалъя оную, хотълось намъ съ дядею спасти ее отъ того чрезъ раздель оной и убедить къ тому сосъда нашего, генерала. И какъ. по особливому счастію, согласился и сей па то, то хотелось всемь, чтобъ комиссію сію взяль я на себя и произвель раздъль сей колико-можно лучшимъ и върнъйшимъ образомъ.

Но какъ сего безъ снятія сей рощи геометрическимъ образомъ на планъ учинить было не можно, то хотълось миъ, при номощи дяди моего, испытать надъ нею знаніе свое геометрін вь практикъ, которая дотого извъстна миъ была только въ теоріи. Но какъ къ сему потребна была необходимо астролябія, у насъ же не было никакой, да и взять ее было негдъ; а что того хуже, то миъ не случилось никогда ее ивидъть, то сперва не знали мы—чъмъ пособить, въ семъ случаъ, своему горю. Но наконецъ вздумали съ дядею сами смастерить себъ нъкоторой родъ астролябіи, и когда не совершенную, такъ, по крайней мъръ, такую, которою - бъ можно было намъ хотя по однимъ угламъ снимать льсь и прочія мъста на планъ. Мы и произвели намъреніе сіе въ дъйство.

По наставленію и совъту дяди моего миъ и удалось сделать ее довольно изрядною; дно оловянной тарелки, расчерченное на градусы, долженствовало служить ей основаниемъ, а придъланные діоптры и сдъланный кое-какъ штативъ, придалъ ей желаемую къ дълу нашему способность. Мит никогда еще не случалось дъйствовать инструментомъ сего рода; но старику дядѣ моему нужно было только показать мит первоначальные пріемы, -- какъ дъло и пошло у меня по порядку, и съ такимъ успъхомъ, что въ немногіе дни обошель я весь оный льсь, и въ состояни быль сделать всему лесу очень верный и такой планъ, по которому намъ легко -оп и смаряд оп стистрем ото осио эжу томъ просъками разръзать на части. Оба старики мои были твиъ чрезвычайно довольны; а я хорошимъ успъхомъ перваго опита своего биль еще довольные онихъ.

Въ самое сіе время привхаль къ намъ
пъ отпускъ старшій сынъ дяди моего и
мой прежній въ різвостяхь сотоварищь,
Михайла Матвівевичь. Какъ онъ служиль
тогда въ артиллерін офицеромъ и привхаль
къ намъ изъ полку, то съ крайнимъ
любопытствомъ и нетерпівливостію хотівль
я видіть сего ближайшаго родственника
и будущаго своего современника и сосіда. Я никакъ не сомнівался, что найду
въ немъ великую переміну: я и нашель
ее; но, увы! далеко не такую, какую желаль бы я въ немъ найтить.

Онъ быль котя годомъ меня моложе и

служиль въ такомъ корпусъ, гдъ надобно бы ему чему-нибудь научиться и знать; но я нашель въ немъ совершеннаго неуча и во всемъ невъжду,—которая даже до того простиралась, что онъ не зналъ п первъйшихъ понятій изъ математики и паукъ, и не умълъ даже изображать лъсъ на планахъ. Я остолбенълъ отъ удивленія, попросивъ его однажды помочь миъ при скопировываніи монхъ плановъ и увидъвъ совершенную къ тому его неспособность.

Онъ прожилъ съ нами почти до Рождества и до самаго того времени, какъ поѣхалъ дядя мой по обыкновенію своему въ Москву. Прихаживалъ кой-когда ко миф; но посфщенія его были миф не столько пріятны, сколько скучны и отяготительны: ибо, будучи не такихъ свойствъ какъ я, не о томъ онъ думалъ и помышлялъ, о чемъ думалъ я и не тфмъ занимался, что миф было надобно.

Какъ скоро настала глубокая и холодная осень, загнавшая меня въ тепло, то начались у меня другія упражненія. Родилась во мив охота въ малеванію масляными красками. Никогда я еще до того не малеваль оными: а тогда вздумалось мнъ учинить тому опыть и срисовать съ самого себя портреть на колств. Въ сей работъ упражнялся я обыкновенно днемъ, и съ такимъ рвеніемъ и прилежностію, что не могу и понынъ еще позабыть, какъ я однажды такъ заработался, что позабыль даже объ объдъ и удивился самъсебъ, какъ личарда мой, Бабай, уже предъ самыми сумерками подступилъ во мнѣ и сталъ спрашивать: не прикажу ли я на столь накрывать?

- Какъ, удивясь, спросиль я его: развъ я еще не объдаль?
  - «Да нътъ еще», сказалъ онъ.
- Ну, брать, хороши же им съ тобою, сказаль я, захохотавъ. Я заработался, а ты такъ хорошъ, что инѣ и не напомнилъ.
- «Да я, сударь, все ждаль **приказанія** вашего».
- Ну, ну—хорошо. Собирай же скор е; а то намъ и куры будутъ см вяться, что мы про объдъ позабыли.

Что касается до длинныхъ и скучныхъ осепнихъ и зимнихъ вечеровъ, то всъ сіи посвящаль я литературъ и наукамъ, и занимался въ оные либо чтеніемъ внигъ, либо писаніемъ. И хотя я просиживалъ всъ сіи вечера одинъ одинехонекъ съ свъчкою предъ собой и подлъ тепленькой печки, и хотя и во всъхъ хоромахъ, кромъ меня и сотоварища моего Бабая, не бывало ни жадной души, -- да и сей сотоварищъ мой не со мною сиживаль, а забившись въ лакейскую сыпаль кръпкимъ сномъ, такъ, что неръдко нажаживаль я его впрятавшагося совстмъ въ печь, и съ высунувшею только изъ оной и на стуль положенною головою, храпящаго; однако, несмотря на все сіе, провождаль я длинные вечера сін, при помощи книгъ своихъ, безъ малъйшей скуки. И за сіе въ особливости благодарить я долженъ свою «Дътскую философію».

Сія книга обязапа пропзшествіемъ своимъ самому сему моему тогдашнему уединенію: ибо я упражнялся тогда наиболюе въ сочинении первой части оной. Мнъ вздумалось въ сіе время предприять сіе дъло на досугъ и отъ скуки; а побудило меня къ тому наиболъе «дътское училище». Миъ хотълось, подражая изкоторымъ образомъ госпожъ де-Бомонтъ, изъяснить такимъ же легкимъ и удобопонятнымъ образомъ для дътей всю наиважнъйшую часть метафизики или естественную богословію; а притомъ, все сочиненіе расположить такъ, чтобъ оно могло послужить въ пользу и будущей молодой женъ моей, если не на иной, а на сей доведется миъ жениться. Вотъ причина, для которой и помъщены въ ней первые разговоры, изображающіе такой характеръ иолодой женщины, какой хотълось бы мпф, чтобъ имфла будущая моя подруга; ибо какъ никакой иной невъсты не отыскивалось, то начиналь я 'думать, что едва ли не той судьба назначаетъ быть за мною, которая предлагаема мнъ была нъмкою Ивановною.

При всъхъ помянутыхъ литературныхъ и любопытныхъ моихъ упражпеніяхъ, не оставляль однако я и того, чтобъ вре-

менно видаться и съ немногими сосъдами своими. Хотя и не очень часто, однако хаживаль я и къ обоимъ старикамъ ближнимъ сосъдямъ моимъ и просиживаль у нихъ иногда по нъскольку часовъ а ъзжаль также и къ г. Ладыженскому и къ Гевскому. Осенью же, услышавъ что съ Москвы съъзжаль въ стариннук свою деревню дядя мой, г. Арсеньевъ Тарасъ Ивановичъ, ъздиль я къ нему за Серпуховъ, въ село Кислино, и принятъ быль отъ него съ отивною ласком А не оставиль также, чтобъ не побывать и у сестры его, а моей тетки, Матрены Ивановны Аникъевой.

Сію милую, разумную и почтенную старушку любилъ и почиталъ я съ самаго младенчества; да и она любила меня отмънно. и была очень довольна, что я привзжаль къ ней въ деревню. И какъ она непреминула также начать. говорить со мною о женитьбъ и совътовать оною не медлить, то ей только одной открылся я въ начатомъ своемъ сватовствъ. И она не только мнъ не отговаривала, но и советовала не упускать сей невъсты, если только отдадуть, говоря, что молодость ни мало не мѣшаетъ, и что для меня несравненно безопаснъе и лучше жениться на молодой и простой деревенской дъвушкъ, нежели на модной и развращенной какой-нибудь московской модницъ и вертопрашкъ. Сіе подкрѣпило меня очень много въ моемъ намъреніи продолжать сіе дъло. И я невъдомо какъ жалблъ, что милая и разумная сія старушка жила оть меня такъ далеко, что не можно было мнъ видаться съ нею часто и пользоваться искренними ея совътами.

Симъ образомъ дѣлилъ я свое время между домашними упражненіями и разъѣздами по своимъ сосѣдямъ. Ко миѣ же, какъ къ холостому человѣку, рѣдко кто приѣзжалъ. Одипъ только прежній мой пріятель, г. Писаревъ непреминулъ меня посѣтить, какъ скоро возвратился изъ своего путешествія въ смоленскіе предѣлы,—и прогостилъ у меня опять нѣсколько дней сряду.

Сіе время было для меня опять лучше

всяваго праздника: ибо съ нимъ могъ я опять обо-всемъ и обо-всемъ нагово-риться до сыта. И я не видалъ какъ протекли тъ три дня, которые онъ у меня пробылъ; я показывалъ ему начатой свой трудъ и читалъ съ нимъ все, сколько ни сочинено было до того времени моей «Дѣтской философіи», и онъ, расхваливъ ее, совътовалъ мнъ продолжать оную.

Но что касается до начатаго мною сватовства, то не отважился я упомянуть ему объ ономъ ни единымъ словомъ: ибо боялся чтобъ не сталь онъ меня за то гонять и называть предпріятіе мое неблагоразумнъйшимъ дъломъ. Я не переставалъ все еще подозрѣвать его въ сокровенномъ его намъреніи женить меня на сестръ своей: и тъмъ паче, что не успълъ онъ привхать какъ и началъ мнв разсказывать о своемъ путешествін въ Смоленскъ, гдф сестра его тогда у какой-то родственницы находилась, и превозносить ее безчисленными и непомфрными похвалами, разсказывая мет какъ она разумна и какая великая охотница до читанья книгь, а особливо такихъ, о которыхъ онъ зналъ, что были у меня въ особомъ почтеніи, какъ напримъръ, Гофмановы, «о спокойствіи и удовольствіи», и другихъ тому подобныхъ.

Всъмъ тъмъ, а особливо изображеніемъ изящнаго ея нрава, тихаго и кроткаго ея поведенія и отмінно хорошаго характера-старался онъ сколько могь предубъдить меня въ ея пользу. Въ чомъ, можеть быть, наконець онь и успыль бы, еслибъ, по счастію моему, не случилось мнъ за короткое время до его ко мнъ привзда нечаянно узнать о сестрв его то, что онъ тщательно отъ меня сокрыть старался, а именно: что она гораздо меня старће, была очень дурна собою и что самый правъ и характеръ ея быль далеко не таковъ хорошъ, какимъ онъ его изображаль; а что всего хуже, то не имъла за собою никакого почти приданаго. Все сіе услышаль я нечаянно оть старика генерала, моего сосъда, которому случилось ее видеть, и которому все обстоятельствы ихъ дома, бывшаго ему какъ-то еще и сродни, были коротко знакомы.

Старивъ сей, говоря еще о семъ, именно упоминаль мив, что воть и она невеста; но для меня ни мало пе подъ стать и никакъ не годится. А сей нечаянный случай и помогъ мнъ, въ разсуждении сего пункта, взять предварительно оть г. Писарева предосторожность и не всему тому слепо верить, что онъ мне объ ней внушить старался. А какъ тотчасъ потомъ сталъ онъ меня наитщательнъйшимъ образомъ разспрашивать, не нашелъ ли я себъ гдъ-нибудь невъсты и не сватаетъ ли за меня кто какую, также, нътъ ли у меня какой на умъ? то сіе еще болъе увеличило во мив къ нему подозръніе и побудило меня еще болье сокрыть отъ него начатое сватовство, а упомянуть только о госпож в Хотяинцовой и о бывшемъ у насъ сей невъстъ смотръ, которое произмествіе, какъ сдёлавшееся всъмъ извъстнымъ, было безсумнънно ему уже и безъ того въдомо. И какъ онъ, услышавъ о томъ, сталъ надседаться со смъха, и не только всячески ее опорочивать и поднимать и ее и меня на смежь, то сіе еще и болье подврыпило меня въ подозрѣніи о его къ себѣ неискренности въ семъ пунктћ, и побудило тщательно утаевать оть него мое последнее сватов-CTBO.

Впрочемъ, памятно мнѣ, что и въ сей годъ, въ день имянинъ своихъ, сдѣлалъ я у себя небольшую пирушку и пригласилъ къ себѣ на обѣдъ всѣхъ ближнихъ монхъ сосѣдей. Оба старики сосѣди мон удостоили меня опять своимъ посѣщеніемъ; но кромѣ ихъ и любезнаго сосѣда моего г. Ладыженскаго, никого въ сей разъ у меня не было.

Воть почти все, что происходило въ течени последнихъ месяцовъ сего года. Ибо кроме сего не помию я ничего особливаго и такого, о чемъ стоило бы упомянуть. Кроме того, что какъ я въ сей годъ не имель дальней нужды ехать въ Москву, а сверхъ того боялся, чтобъ тамъ опять невозобновить знакомства своего съ госпожами Бакевыми, то расположился я и самые святки пробыть дома и довольствоваться теми увесеменіями, какія могла доставить мита деревенская жизнь. И частыя свиданія съ моими составии помогли мита и действительно препроводить ихъ безъ дальней скуки: и одинъ домъ г. Ладыженскаго въ состояніи уже быль доставить мита удовольствіевъ множество, и по веселому характеру хозянна сего дома было мита въ ономъ всегда весело и никогда нескучно.

А встыть симъ могъ бы я и всю исторію сего года кончить, еслибъ неоставалось мить еще одного, чтмъ я вамъ, любезный пріятель, должень, а именно то, чтобъ сообщить вамъ извъстіе и о концъ той славной нашей «семильтней войпы», о которой въ предследовавшихъ монхъ письмахъ говорилъ я такъ много, и которая въ теченін сего года получила совершенное уже свое окончаніе. О сей войнъ хотя, по удаленія своемъ въ деревню, и не имълъ я почти и слуховъ; но какъ несомиваюсь я, что (вы) любопытны знать и слышать, чемъ странная война сія кончилась, то разскажу вамъ все, что мнъ впосаъдствіи времени сдълалось о томъ извѣстно, и чрезъ то усовершенствовать сколько-нибудь мое объ ней повъствование. Однако, учинить сие дозвольте мит не теперь, а въ письмт за симъ последующемъ, — а между темъ, сказать вамъ, что я есмь и прочее.

# Конецъ прусской войны. Письмо 110-е.

Любезный пріятель! Объщавъ вамъ въ семъ письмъ разсказать вкратцъ о томъ, чъмъ и какъ славная наша прусская война, нзвъстная въ исторіи подъ именемъ «Семильтней», кончилась, и приступая теперь къ сему повъствованію, прошу припомнить все то, что я объ ней разсказывалъ прежде, и тъ обстоятельствы, на которыхъ мы тогда остановились. А дабы вамъ удобнъе сіе учинить было можно, то возвратимся на минуту нъсколько назадъ, — и къ самому тому

времени, какъ скончалась наша императрица Елисаветъ Петровна.

Время сіе, какь я тогда уже вамъ упоминалъ, было для прусскаго короля самое критическое. Онъ доведенъ быль встии предсладующими кампаніями до самаго уже истощанія; а последніе нами и союзниковь нашихъ, цесарцовъ, завоеванія довели его до такой крайности, что онъ, будучи почти совствъ безъ денегь, безъ войска, безъ генераловъ и офицеровъ, не находилъ себя въ состояніи выдержать еще и полугодичную войну и началь уже действительно опасаться, чтобъ не лишиться ему — когда не встхъ своихъ наследственныхъ земель, такъ, по крайней мъръ, большей части оныхъ. А сіе, по всемъ тогдашнимъ и прямо для его несчастнымъ обстоятельствамъ, можетъ быть и дъйствительно-бъ совершилось, еслибъ продлелась еще хоть одинъ годъ жизнь императрицы Елисаветы. Но нечаянная и викъмъ неожидаемая кончина сей монархини нашей, произшедшая можетъ быть и несовствъ натурально, а чрезъ поситшествованіе къ тому врачей ся, которые за самое то сделались потомъ несчастными, произвела во всей войнъ сей столь великій перевороть, что весь світь впаль оть того власно какь въ нъкое изумленіе. Великая, безпримфриая и поччрезъестественная дружба наслъдника ея къ королю прусскому произвела сію великую и ник выв неожидаемую во встхъ обстоятельствахъ перемтну.

Я вамъ разсказывалъ уже, что императоръ нашъ Петръ III неуспълъ вступить на престолъ, какъ первъйшимъ дъломъ своимъ почелъ заключить съ прусскимъ коромемъ сперва перемиріе, а въ непродолжительномъ времени потомъ и самый миръ. И не только велълъ сначала нахомившемуся тогда при цесарской арміи намему Чернышовскому, и въ 20-ти тысячахъ человъкъ состоявшему корпусу, отошедъ отъ цесарцевъ, возвратиться чрезъ прусскія области въ Польшу; но какъ цесарцы невосхотъли тотчасъ предложенію его и совъту повиноваться и съ пруссаками

заключить миръ, то, разсердившись за то, приказалъ сему, уже за Бреславль прошедшему корпусу. не только остановиться, но, соединившись съ армією короля прусскаго, находиться у него въполномъ повиновенія.

Таковая поступка нашего императора и заключенный имъ съ прусскимъ королемъ, не только миръ, но и дружественный союзъ, — а вскоръ за симъ воспослѣдовавшій миръ у прусскаго двора съ шведскимъ государствомъ, -- не только разстроиль всв дела нашихъ, воевавшихъ противъ прусскаго короля союзниковъ, по ободрили прусскаго короля такъ, что онъ подняль опять голову, и началь самъ уже на другихъ нагонять страхъ и опасеніе. По чрезвычайной расторошности своей, нашель онь средства чрезъ короткое время снабдить себя всёмъ-ивстить нужнымъ и ополчиться противъ непріятелей своихъ такъ, что въ половинъ лъта быль уже готовъ, при помощи нашихъ, начинать великія предпріятія.

Его главное намфреніе было овладфть паки славною и въ последнюю кампанію цесарцами отнятою у него шлезскою кръпостью Швейдницомъ, — отъ завладънія которою весьма многое зависьло. Но какъ цесарды не только имъли въ оной сильной гарнизонъ, но и вся цесарская армія, подъ командою опять славнаго ихъфельдмаршала графа Дауна, въ недальномъ разстояніи стояла въ горахъ, окопавшись, и могла сей осадъ дълать помешательство, то нужно было королю какимъ-нибудь образомъ отдалить и вытёснить изъ горъ сію цесарскую армію и пресвчь ей сообщеніе съ Швейдницомъ.

Для сего разсудилось ему отправить отделенной легкой корпусъ съ нашими казаками во внутренность Богеміи, для опустошенія и разграбленія мёсть позади цесарской арміи находящихся,— въ надеждё, что сіе побудить Дауна сойтить съ своихъ укрёпленныхъ горъ и отойтить въ Богемію. Но какой успехъ посланные отъ короля прусскаго въ предпріятіи своемъ ни нмёли и капридоженіє къ «русской старинъ» 1871 г.

кое разореніе тамошпимъ мѣстамъ казаки наши пи причинили,— но все сіе не могло никакъ поколебать хитраго фельдмаршала цесарскаго: онъ не сошелъ никакъ съ горъ. А сіе и причиною было, что король, не находя иныхъ средствъ, рѣшился наконецъ въ сихъ горахъ его атаковать и произвесть то силою, чего не могъ произвесть онъ хитростію и искуствомъ.

Произшествіе сіе было славное, и болѣе потому, что король принужденъ быль употребить все свое военное искуство при семъ случаѣ и производить атаку сію укрѣпленныхъ горъ съ крайнимъ разсмотрѣніемъ. Онъ и произвелъ ее прямо мастерскимъ образомъ.

Но совствът темъ, едваль бы могъ имтъ въ томъ усптъть вожделтиный, если-бъ нечаянный и особливый случай не сдтвлатему въ томъ вспоможенія. Ибо въ самое то время, когда только-что хоття онъ начинать сію атаку при помощи нашего Чернышовскаго корпуса, получаетъ графъ Чернышовъ вдругъ курьера съ извъстіемъ о вступленіи императрицы Екатерины на престолъ и съ повелтніемъ, чтобъ ему того часа иттить отъ прусской армін прочь и возвратиться къ прочей нашей армін, находившейся тогда еще въ Пруссіи.

Короля сразило сіе неожидаемое и всв его замыслы и дъла разстроившее извъстіе. Однаво, онъ хотя бы и могъ тогда остановить и совствить обезоружить нашъ корпусъ; но сего никакт. не сдвлаль, а отпустиль его сь честью, и такъ, какъ бы дружественное войско. А воспользовался онъ при семъ случав только тамъ, что упросиль графа Чернышова, чтобъ онъ до того времени, покуда сделаны будуть по дороге, для обратнаго шествія его, всѣ нужныя приуготовленія, и не болье, какъ дня два или три, необъявляль бы о семъ повельнін никому, а сокрывь бы оное въ тайнъ, постоялъ съ корпусомъ своимъ на одномъ, ему назначенномъ мъстъ, хотя безъ всякаго дела. И какъ графъ Черпышовъ ему сіе одолженіе и сделаль,

то и поставиль онъ корпусъ его въ такомъ мъстъ, что незнающимъ еще ничего о томъ цесарцамъ принуждено было отделить знатную часть своей арміи и поставить противъ сего мнимаго пепріятельскаго корпуса и чрезъ то ослабить оставшую и ту часть своей армін, которую король атаковать замышляль. А чрезъ самое то и удалось ему, хотя съ трудомъ, но получить надъ великимъ ними великій выпгрышь, и не только овладъть ихъ горскими укръпленіями, но вытеснить ихъ изъ горъ и принудить отойтить въ Богемію. Итакъ, корпусъ нашъ, хотя и не былъ въ дъйствіи, но стояль спокойно, но однимь присутствіемъ своимъ помогь получить ему великую выгоду.

Сія была послѣдняя короля прусскаго хитрость, употребленная нѣкоторымъ образомъ противъ насъ и своихъ непріятелей. Послѣ того не сталъ онъ ни минуты болѣе держать нашъ корпусъ; но одаривъ графа Чернышева прямо по-королевски, отпустилъ его съ честію отъ своей арміи.

Симъ образомъ разстались тогда наши съ пруссаками, и хотя не проливали за него кровь свою, но сдълали побочнымъ образомъ ему великое вспоможение. И онъ во все время пребыванія нашего корпуса у него воспользовался только вышеупомянутымъ действіемъ нашихъ казаковъ, довзжавшихъ при набъгахъ своихъ въ Богемін почти до самаго столичнаго богемскаго города Праги и причинившихъ цесарскимъ землямъ великія опустошенія и подавшихъ королю прусскому первый поводъ къ украшенію всей конницы своей султанами на шляпахъ и шапкахъ, которое обывновение сдълалось потомъ, какъ извъстно, и всеобщимъ. Случай къ тому быль тоть, что хотя различе между прусскою и цесарскою конницею было во многихъ вещахъ и довольно примътно, но дураки наши казаки не могли никакъ того примъчать и различать; но часто самую прусскую кавалерію почитали цесарскою. А дабы сделать первую для нихъ приметною, то и вздумаль король отличить

всю конницу свою для казаковъ сими сул-

Весь свъть тогда не сомнъвался, что у насъ возобновится оцять война съ королемъ прусскимъ; да и нельзя было инако н думать: ибо императрица наша, почитавшая до того короля прусскаго личнымъ себъ недругомъ, не только въ первомъ уже манифестъ своемъ назвала вородя завишимъ непріятелемъ Россіи; но и тотчась по вступленіи на престоль отправила повельнія какъ къ помянутому Чернышову, такъ и ко всей тогда еще въ Пруссін находившейся нашей армін, чтобъ почитать пруссаковь опять своими непріятелями и всёхъ прусскихъ жителей привесть опять въ върности къ себъ къ присять. Однако, въ мивнім своемъ всь обианулись, и произошло совствъ тому противное и не ожидаемое всеми возобновленіе войны, а подтвержденіе и съ стороны ея заключеннаго уже до того императоромъ мужемъ ея съ пруссавами въчнаго мира.

Всв историки тогдашняго времени приписывали неожидаемому явленію сему слівдующую и въ особливости достоиаматную причину. Говорять, что какъ начали по кончинъ императора Петра III, при присутствін самой императрицы, разбирать всв письменныя два въ его кабинетъ, то нашлись туть многія своеручныя письмы короля прусскаго въ императору, изъ которыхъ оказалось, что онъ далеко не такой быль врагь императрик, каковымъ она его себѣ почитала, но напротивъ того, онъ многажды его нанубедительнейшимъ образомъ увъщевалъ быть во всемъ воздерживе и благоразумиве, и не посягать ни мало и ни въ чемъ противъ императрицы, своей супруги; и что сін письмы, лиобы до слезъ и такъ разстрогали императрицу, что она въ тоть же часъ оставила намъреніе свое съ нимъ воевать; а решилась подтвердить заключенный съ нимъ миръ, и отправила въ тотъ же день противныя прежнимъ повеленія свои въ армію, находившуюся въ Пруссін, и приназала выттить ей совсёмь изъ прусскихъ предъловъ и оставить всв наши завоеванія,

Всъ сін перемъни послъдовали столь скоропостижно другь за другомъ, что и неудивительно, что въ прусскомъ городъ Кёнигсбергѣ произошло то въ особливости историками замфченное странное явлепіе, что 26-го іюня находились еще утвержденные на воротахъ и въ другихъ мѣстахъ сего города россійскіе двухглавне орды; 27-го числа были онивсѣ, по случаю заключеннаго императоромъ Петромъ Ш съ Пруссіею мира, сняты и вивсто ихъ поставлены прежніе прусскіе, одноглавые орды; а 4-го іюля явились, по повеленію императрицы, на нихъ опять россійскіе орлы, а 9-го числа іюля, наконецъ, поставлены опять и навсегда уже прусскіе орлы.

Но какъбы то ни было, но симъ кончилась тогда съ нами вся бывшая до того кровопролитная война, пожравшая у насъ болье трехъ-соть тысячь нашего россійскаго народа, извлекшая изъ недръ Россін несмътные милліоны денегь и непринесшая намъ никакой ипой пользы, кромъ того, что войска наши и генералы научились лучше воевать, и все лучшее служившее тогда въ армін россійское дворяпство, препроводивъ столько лъть въ земляхъ нѣмецкихъ, насмотрѣлось всей тамошней экономін и порядкамъ. И получивъ, потомъ, въ силу благодътельнаго манифеста о вольности дворянства, отъ военной службы увольнение, въ состояни было перемънить и всю свою прежнюю и весьма недостаточную деревенскую экономію; пприведя ее несравненно вълучшее состояніе, чрезъ самое то придать и всему государству иной и предъ прежнимъ несравненно лучшій видь и образь, - хотя заплатило за сіе и очень дорого!

Послѣ сего недолго уже продолжалась и въ другихъ мѣстахъ сія кровопролитная и на вѣки достопамятная война. Однако, во все теченіе 1762-го года, все еще она продолжалась и въ разныхъ мѣстахъ пролито еще много крови человѣческой. Но изъ всѣхъ, бывшихъ въ сіе время и послѣднихъ военныхъ произшествій, ни которое такъ недостопамятно, какъ осада пруссаками помянутаго шлезскаго города

Швейдница, которую король прусскій тотчасъ предприяль, какъ скоро удалось ему вышеупомянутымь образомъ вытъснить цесарскую армію изъ горъ и прервать чрезъ то ей сообщеніе съ помянутою крѣпостью.

Всв историки сего времени утверждають, что изъ всёхь бывшихь во всю сію «семильтнюю» войну многочисленныхъ осадъ, никоторая не была такъ достопамятна, какъ сія. И, вопервыхъ, потому, что производима была по всей формъвоеннаго искуства; во-вторыхъ, что производима была целою прусскою арміею при глазахъ и при распоряженіяхъ самого короля прусскаго и, что того болье, въ виду и всей цесарской арміи, подъ командою славнаго ихъ генерала графа Дауна, старавшагося освободить крипость сію отъ осады и вскоръ послъ начатія оной къ ней подосиввшаго, но всею хитростію своею немогшаго никакъ ее освободить отъ осады; въ-третьихъ, что връпость сія защищаема была сильнымъ и болъе, нежели въ 9,000 человъкъ состоящимъ гарнизономъ, подъ командою искуснаго въ военномъ ремеслъ коменданта генерала Гаска; въ-четвертыхъ, что какъ осаждаема, такъ и защищаема была по предписаніямъ п распоряженіямь двухь славивйшихь въ тогдашнее время въ свътъ инженеровъ, доведшихъ инженерное искуство до высочайшей степени совершенства и старающихся другь предъ другомъ всему свъту довазать великое свое въ сей наукт зна-Hie.

А всего страннъе, удивительнъе и достопамятнъе было то, что оба сін великіе инженеры были родомъ французы, оба старинные между собою друзья и въ прежнія времена спослуживцы и военные камерады: одинъ назывался Грибоваль, и защищалъ кръпость, а другой Лефевръ, и распоряжалъ всъми дъйствіями осаждающихъ. Первый находился еще и тогда во французской службъ и былъ, за отличную свою способность, присланъ отъ короля французскаго къ австрійской арміи, а послъдній служилъ тогда королю Фридриху. Оба они были писатели, оба имъли особыя и собственныя свои системы, которыя каждый изъ нихъ въ сочиненіяхъ своихъ защищать старался. И тогда оказался рѣдкій случай доказать обоимъ имъ доброту своихъ теорій дѣйствительною практикою предъ глазами всего свѣта. Матеріалы къ симъ испытаніямъ, яко то, человѣческая кровь, желѣзо и порохъ предоставлены были имъ на волю. Лефевръ хотѣлъ взять крѣпость преимущественно подкопами и взять въ короткое время; но онъ хотя и исполнилъ свое обѣщаніе, но только весьма несовершенно и принужденъ былъ почти поступать на большую часть по старымъ правиламъ.

Нельзя изобразить, сколь многія употребляли они другъ противъ друга хитрости, и какое множество дълано было съ объихъ сторонъ минъ и контраминовъ! Славные и такъ-называемые глобы де-компресіонъ, или гнетущіе шары, сдѣлались наиболее въ семъ случат известными и были многимъ сотнямъ людей смертоносными. Но и кромъ того, производима была при сей осадъ не только сверхъ земли, но и въ нѣдрахъ оной настоящая война и съ разными съ объихъ сторонъ успъхами. Но осажденнымъ удавалось какъ-то всегда брать надъ пруссаками преимущество, и бъдный Лефевръ, наживъ презръніе отъ всей прусской армін, доходиль даже до такого отчаянія, что самъ себв искаль смерти, вдаваясь въ величайшія опасности, и что король принужденъ быль уже его самъ утвшать и ободрять при его неудачахъ.

Теперь было бы слишкомъ пространно, еслибъ описывать всё бывшія при сей осадё произшествія; а довольно когда сказать, что было ихъ множество разныхъ, рёдкихъ и достопамятныхъ, и что продливась осада сія до самаго октября міссяца и цёлые 63 дня оть открытія траншей, и что помогла пруссавамъ овладёть сею кріпостью одна ихъ гаубичная граната, попавшая случайнымъ образомъ въ такое місто, гдів лежало у цесарцевъ много пороху и которая, зажегши оной, взорвала цілой бастіонъ, съ двумя гренадерскими ротами и многими австрійскими

офицерами на воздухъ. Сіе только произшествіе, разстронвшее всѣ распоряженія осажденныхъ, принудило, наконецъ, цесарскаго коменданта, недопуская до приступа, сдать крѣпость сію королю прусскому и отдаться ему со всѣмъ своимъ гарнизономъ въ плѣнъ.

Съ объихъ сторонъ погибло при осадъ сей тысячи почетыре людей и выстрълено до трехсотъ - тысячъ пушечныхъ, гаубичныхъ и мортирныхъ зарядовъ. И королю, какъ ни жалъ было потерянныхъ толь многихъ людей при сей осадъ, но онъ такъ почтилъ храбростъ защищавщаго толь долго кръпостъ коменданта, что посадилъ его съ собою за столъ объдать.

Что касается до цесарскаго фельдмаршала Дауна, то неудача его при освобожденіи сей кріпости отъ осады нанесля ему великое безчестье, и приписывалась наиболье враждів его противъ Лаудона. И въ Вінті такъ были недовольны поступками его въ семъ случать, что народъ публично-было обругалъ жену его на улиці. И какъ сіе было посліднее знаменитійшее дійствіе у цесарцевъ съ пруссаками, то, къ сожалінію, и кончиль сей славный полководець войну сію не съ славою для себя, а съ порицаніемъ и хулою.

Послів взятія Швейдница, не произошло уже ничего въ особливости достонамятнаго у короля прусскаго съ австрійцами. Но у имперской армін, бывшей подъ командою принца Штольберхскаго и дійствовавшей противъ принца Гейнриха, были еще многія произшествія.

Сей удалось одержать надъ пруссавами нѣкоторыя поверхности; но побъда, одержанная принцомъ Гейнрихомъ 29-го октября при Фрауенштейнъ, затмница всъ оныя и доставила съ сей стороны пруссавамъ поверхность надъ германцами, такъ что они войски свои посылали даже внутрь Германіи и сіи, достигая до самаго Нюренберга, нанесли германцамъ много вреда и чрезъ все то побудили наиболье ихъ къ заключенію вскоръ потомъ перемирія.

А такимъ же образомъ происходило много разныхъ военныхъ дъйствій и у французовъ съ гановеранцами въ окрестностяхъ Рейна и Вестфаліи; и побъда, одержанная французами при Іоганисбургъ, пеподалеку отъ Фридберга, надъ наслъднимъ принцемъ брауншвей скимъ 30-го августа, было послъднимъ въ сей странъ военнымъ дъйствиемъ въ сей войнъ, разорявшей болъе шести лътъ не только всю Европу, но объ Индіи и Америку.

Величайшимъ поводомъ ко всеобщему примиренію и окончанію сей разорительной войны подала собою Франція. Сія претеривла въ сію войну встав прочихъ государствъ болве: и англичане на морв были противъ оной такъ счастливы, что отняли у ней почти всв ея американскія и азіатскія земли и колоніи, и Франція, какъ людьми, такъ въ особливости деньгами, такъ истощивась, что предвидъла явную себъ пагубу. Все сіе и понудило ее домогаться скоръйшаго мира; и по особливому для ей счастію и удалось ей заключить оной въ началъ сего 1763-го года въ Фонтенебло съ англичанами и получить, кромф одной бездельной и ничего незначущей и пустой съверной американской провинціи Канады, всв свои потерянные американскіе и азіатскіе острова и поселенія обратно.

Съ Англіею произопло при семъ случав тоже, что и съ нами: она лишилась всъхъ своихъ завоеваній, купленныхъ ръками крови, съ прнумноженіемъ многими милліонами національнаго своего и такъ много ее отягощающаго долга. Но сего бы никогда не случилось, еслибъ, по особливому для ея несчастію, не произошло въ министерствъ, ея перемъны, и когда бы кормило правленія по особливому случаю, по исторженіи изъ рукъ мудраго Питта, не попалось въ руки глупому и почти безсмысленному англійскому лорду Бутту.

Неуспали французы отстать отъ австрійцевъ или цесарцевъ, какъ и симъ не оставалось уже другого средства, какъ также поспашить заключеніемъ мира съ королемъ прусскимъ и пожертвовать также всами своими о завоеваніи Шлезіи надеждами. Посладній миръ сей заключенъ быль наконецъ при глазахъ самого короля прусскаго, въ саксонскомъ замкъ Губертсбургъ, 15-го февраля сего 1763-го года, и, по силъ онаго, къ удивленію всего свъта, изъ всей сей кровопролитной войны не вышло ничего, и всъ державы остались при прежнихъ своихъ владъніяхъ и при тъхъ границахъ, въ какихъ они были при начатіи войны. И война сія сдълала лишь только то, что многія сотни тысячъ человъкъ во всъхъ частяхъ свъта пролили свою кровь, и миліоны фамилій и семействъ впали въ бъдность и разорились.

Одной Савсоніи стоила война сія деньгами и продуктами всякаго рода болъе 70-ти милліоновъ талеровъ, и одна Европа потеряла болъе милліона людей. Всѣ державы, выключая одну Пруссію, нажили на себя превеликіе и такіе долги, коихъ тягость будутъ ощущать и самые еще поздніе потомки ихъ. А сколько городовъ, селъ и деревень разорено и опустошено было, о томъ и упоминать почти нечего. Вся задняя Померанія и часть Бранденбургіп сділались совершенными пустынями; а и многія другія области и земли находились не въ лучшемъ состояніи, и во многихъ мъстахъ не было людей, а въ другихъ мущинъ однихъ-и женщины пахали землю. А были области, въ которыхъ н сихъ не было, и видны были превеликія полосы земли, гдф и следовь прежняго земледелія было неприметно. Одинъ офицеръ писалъ, что онъ, путешествуя чрезъ Гессенскія земли, семь деревень профхаль и во встав ихъ нашель одного только человъка, и тотъ быль пасторъ, варившій въ пищу себ'в бобы одни.

Воть какова была сім война наша и какія посл'єдствія были оной! Она будеть долго памятна не только намь, но и всей Европ'в.

Симъ оканчиваю я всё мои военныя известія, а вкупе и все сіе десятое собраніе писемъ моихъ, сказавъ, что я есмь вашъ и прочая.

Конецъ

десятой части.

Сочинена въ генваръ 1801, переписана въ ноябръ 1805 года, въ Дворкинковъ.

# жизнь и приключенія андрея болотова

описанныя самимъ имъ для своихъ потомковъ.

#### ЧАСТЬ XI.

(Сочинена 1801, переписана 1805, въ Дворяниновъ).

# ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ МОЕЙ ПЕРВОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ ПО ОТСТАВКЪ ВООБЩЕ, И ВЪ ОСОВЛИВОСТИ МОЕЙ ЖЕНИТЬБЫ.

### 1764.

# **ПЕРВОЕ СВИДАНІЕ.**

## Письмо 111-е.

Любезный пріятель! Тысяча семьсоть шесть десять четвертой годь, котораго исторію я теперь писать начинаю, былъ нандостопамятнъйшій изъ всъхъ въ моей жизни. Промыслу и Провиденію Господню угодно было, чтобъ въ теченіе онаго ръшился наконецъ мой жребій, и я перешель въ иной родъ жизни и сдълался уже женатымь мужемь. Но какъ сія важная и на всю достальную жизнь мою великое вліяніе возымавшая перемана со мною произошла не въ началъ сего года, а посреди уже лъта; то дозвольте мнъ возвратиться къ тому времени, на которомъ я въ последнемъ моемъ о себе письм в остановился, и прерванную тогда нить повъствованія продолжать теперь далве по порядку.

Изъ помянутаго письма знаете уже вы, въ какихъ обстоятельствахъ находился я при концѣ минувшаго года. Я жилъ одинъ и въ совершенномъ почти уединеніи въ своей деревнѣ, и хотя за безпрерывными и наиболѣе любопытными упражненіями своими и не чувствовалъ дальней скуки; однако, несмотря на то, великое мое одиночество было мнѣ не весьма пріятно и, дѣлаясь мнѣ уже и отяготи-

тельнымъ, побуждало меня къ прінскаванію себѣ подруги и товарища. Но вы знаете также, что всѣ мои старанія о томъ были до сего времени не весьма успѣшны. Нигдѣ я не могъ отыскать такой, какую бы мнѣ имѣть хотѣлось и какой желало мое сердце. Говоря съ вами о сей матеріи, разсказывалъ я вамъ и то именно, съ какими дарованіями желаль я сначала найтить себѣ невѣсту; но какъ послѣдствіе оказало, что таковую мнѣ всего труднѣе найтить было можно, то начиналь я въ томъ совершенно отчаяваться.

Узнавъ короче и состояніе свое и всъ обстоятельствы, въ какихъ я находился и спознакомившись сколько - небудь и съ деревенскою и московскою жизнью, предусматриваль я ясно, что мив долго надлежало искать, буде хотеть, чтобъ певъста моя была точно такова. каковою образоваль я ее себв въ своемъ воображенін, и что не открывалось въ тому еще ни малъйшаго слъда. А какт пошелъ мнъ уже тогда двадцатьшестой годъ отъ роду, то и жениться было уже высочайшее и лучшее время: то лишался и надежды найтить по желанію моему въ скорости, и радъ быль уже и такой, которая бы, хотя не во всёхъ частяхъ, а скольконибудь уже съ мыслями и желаніями монин сообразовалась. Но какъ и такой еще не отыскивалось и нигд ве было на примете, то и находился я относительно до сего пункта въ величайшемъ недоумъніи, что самое и побудило меня наиболье къ начатію прежде упоминаемаго мною и нъкоторымъ образомъ отдаленнаго и не совсьмъ формальнаго сватовства за малольтнюю госпожу Каверину. Но какъ и изъ сего сватовства не вышло еще пичего положительнаго и важнаго, и я пересталь почти и о сей певъсть думать; то при началь сего года и быль я вовсе безъ невъсты, и не зналъ, куда и въ какую сторону направить мнъ стопы свои для исканія себъ подруги.

Совствъ ттить, какъ я женитьбу почиталь всегда наиважнейшимь въ жизни человъческой дъломъ и всегда былъ того мивнія, что совершается она не инако, какъ по особливому божескому Провиденію и произволу; то, какъ во всехъ прочихъ пунктахъ, такъ въ особливости н въ семъ, яко наиважнъйшемъ изъ всѣхъ прочихъ, возлагалъ я все мое упованіе на моего Бога, оказавшаго мит уже толь многіе опыты своего особаго и милостиваго обо мив попеченія. И хотя и искаль себь невъсты, но всею внутренностію души своей просиль и молиль сіе невидимое и благод втельное высочайшее Существо, чтобъ сыскало оно мнъ невъсту и дало такую мнъ подругу, какую самому Ему будеть угодно, -- и я хотълъ принять ее отъ Его святой десницы. А таковое расположение моего духа и подкрапляло меня очень много при всемъ помянутомъ моемъ въ исканіи невъсты себъ худомъ успъхъ. Я заключалъ, что, конечно, либо время еще не пришло мнъ жениться, либо назначенная мнъ въ жены была еще молода и до надлежащихъ лътъ не достигла, либо мъщали тому другія и неизвістныя мий обстоятельствы.

Съ сими помышленіями и вооружась терпъніемъ, и началь я сей наступившій новый годъ, положивъ твердо ожидать всего отъ случая и времени или, паче, отъ распоряженія всёхъ касающихся до меня произшествій благодѣтельнымъ и пекущимся обо мнѣ божескимъ Промисломъ. — Но пе успѣло еще и двухъ

дней пройтить сего вновь начавшагося года, какъ отъ нечаяннаго и особливаго совствить случая, и возобновились во мить паки помышленія о упомянутой юной невтьстть.

Въ одну ночь ни думано, ни гадано приснилась она мив во сив, и что удивительнее всего, то совсемъ въ иномъ и не такомъ видъ, въ какомъ я изображалъ ее себъ при всъхъ прежнихъ моихъ объ ней помышленіяхъ. Мнъ приснилось, будто находился я съ нею вивств въ какой-то компаніи, и что нввто изъ бывшихъ тутъ же гостей, указывая на нее, говорияъ мнѣ точно сими словами: «Ну, вотъ твоя невъста, смотри ее себв пожалуй». — И какъ была она совсъмъ не такова, какой образъ начертанъ быль ей въ моемъ воображени, то будто сіе меня не только удивило, но и поразило такъ, что я самъ себъ говорилъ:--«Какъ же это?--сказали, что она такая и такая, а она вотъ ажно какая. Эта дъвушка годится и изрядная, да и не такъ мала, какъ говорили...» Далъе от эн и жтох в оти, окий фим онтвиви ворилъ съ нею ни одного слова, но разсматривалъ всв черти -лица ел и весь рость и видь ея наивиммательнъйшимъ образомъ и такъ, что образъ ея впечатдълся такъ глубоко въ душъ моей, что я, и проспувшись поутру, не могь никакъ еще позабыть онаго, но видель какъ наяву предъ собою.

Удивился я невъдомо какъ сему сновидънію, и хотя болье наклоненъ былъ подагать, что было оно натуральное и произошло оттого, что я въ предслъдующій вечеръ, ложась спать, о сей невъстъ думаль; однако помикался мислить и то: уже нътъ ли въ семъ случать чего-инбудъ чрезвычайнаго, и не назначается ли дъвушка сія мить и дъйствительно уже въжены Промысломъ Господнимъ? — И какъ я до сего времени никогда ее еще не видаль, да какъ-то и не слишкомъ и хоттълъ ее видъть, то съ самой сей минуты и возродилось во мить сильнъйшее желаніе ее видъть.

— «Чтожъ, заправду! говорилъ я самъ

себъ: свататься я начинаю, а не имъю объ ней ни мальйшаго понятія. Богь ее знаеть, какова еще она. Можеть быть она и въ самомъ дълъ совсъмъ еще не такова, каковою я ее себъ воображаю! И почему знать, можеть быть, она мнъ н совсъмъ еще не полюбится, и я никакъ не захочу жениться, хотя-бъ и отдавать ее за меня стали».

Но чтожъ воспоследовало за симъ далье?-Не успыть я симь образомь самь съ собою поутру поговорить и той глупости своей еще похохотать и посмъяться, что начиналь свататься, а невъсты никогда еще и не видалъ; какъ вдругъ является предо мною, и какъ бы нарочно къмъ ко мпъ присланная моя Иваповна,нъмка. Я не видаль ее съ самаго того времени, какъ возвратилась она изъ своей посылки въ сентябръ мъсяцъ, и какъ тогда дело осталось ни на чемъ, то и не имъла она дальней охоты быть у меня; а и въ сей разъ притхала ко мит по случаю тогдашнихъ праздниковъ, и вакъ я всего меньше тогда ее къ себъ ожидалъ, то обрадовавшись, возопилъ я, какъ скоро ее увидель:

- Ба! ба! ба! Ивановна! Что такъ запала и такъ давно у меня не была? Мнѣ кажется уже нѣсколько лѣтъ, какъ мы съ тобою не видались.
- «Виновата, батюшка, отвѣчала она мнѣ: все какъ-то было недосужно, да и дома-то была рѣдко: все кой-куда ѣздила; а и теперь только-что приѣхала... Да знаете ли что, бояринъ?—Привезла къвамъ еще поклонъ».
  - Отъ кого это? подхватиль я.
- «Угадайте?» сказала она и, принявъ на себя отмъпно веселый видъ, засмъялась.

Сіе явленіе меня смутило, и вся кровь во мнѣ въ одинъ мигъ такъ взволновалась, что я, не давъ ей далѣе говорить, спѣшилъ спросить ее:

- Уже не отъ невъсты ли?
- «Хоть не отъ ней прямо, а отъ матушки ея, Марьи Аврамовны!»
- Неправда? возопиль я. Какъ это можетъ статься?

- «Ей! Ей! отвъчала она: н а толькочто отъ нихъ приъхала».
- Какъ! такъ ты была опять у нихъ?— спросилъ я далѣе: и за чвиъ же ты ѣздила?
- «Была, сударь! отвічала она. Я къ инмъ всякой годъ около сего времени въ святки фажу и оні мить кое-что жалують; а потому и ныпі фадила и цітлия сутки у нихъ пробыла, и они мить были очень рады».
- Ну, не зналъ же я, сказалъ я: а то бы я тебя попросилъ еще о нашемъ дълъ...
- «Это я и безъ вашей просьбы сдъдала, и у насъ много кой-чего говорено было о васъ».
- Что ты говоришь? подхватиль я. Ну, разскажи-жъ ты миѣ, пожалуйста, что такое говорили вы обо миѣ.
- «Мало ли чего, сказала она: и какъ можно все упомнить и пересказать? А скажу вамь только то, что въ сей разъ говорено было тамъ объ васъ уже охотнъе, нежели какъ прежде, и онъ можеть быть во все то время, какъ я у нихъ не была, болъе объ васъ думали и помышляли, нежели мы считали. Марья Абрамовна мнъ призналася, что она разспрашивала объ васъ кой-кого, и отъ встхъ, кромъ похвалы одной, объ васъ не слыхала. А особливо расхвалиль ей васъ какой - то господинъ Сонинъ, который сказываль, что васъ коротко знаеть, потому что служные съ вами въ одномъ полку».
- Ужъ не Яковъ ли Титичъ? спросилъ я.
  - «Точио онъ», отвѣчала она.
- Ну, спасибо-же ему, сказаль я: онъ дъйствительно мит знакомъ, и человъкъ добрый.
- «Такъ отъ него-то, продолжала она: наслышались онъ объ васъ такъ много, и все хорошаго, что Марья Абрамовна и гораздо уже гораздо помышляетъ объ васъ, и сожальетъ уже о томъ, что доч-ка ея не достигла еще до совершеннаго возраста и молодовата. Ей не хотълось бы, какъ видно, упустить такого жениха какъ вы, и, сколько мнъ показалось, то

желалось бы ей васъ видёть и съ вами познакомиться».....

— Ахъ! голубка моя, Ивановна! пресъвши ея ръчь, сказаль я, мив и самому хотълось бы ее и дочь ея видъть и получить объ нихъ понятіе. Скажу тебъ, Ивановна, что я дочь ея въ самую сегодняшную ночь во снъ видълъ. И какъ она мив совсъмъ не таковою показалась, каковою и себъ ее воображалъ; то и родилось во мив крайнее любопытство ее въ самомъ дълъ видъть и узнать, какова она. А то смъшно, право! Свататься мы сватаемся, а я ее, а они меня въ глаза еще не видали!

Ивановна моя удивилась, сіе услышавь, и стала разспрашивать обстоятельнёе о моемь сив и о томь видё, въ какомъ я ее видёль; и какъ я ей, сколько могь, ея образь описаль, то она еще больше удивилась, и увёряла меня, что она чуть ли и дёйствительно не такова, каковою я ее во сиё видёль, и разсмёявшись потомъ, сказала:

- «Ну, когда это такъ случилось, то чуть ли сему дѣлу и не быть. Сонъ этотъ вѣрно не простой, а что-нибудь значить! И дура я буду, если дѣло это не совершится! Помяните меня тогда».
- Хорошо, хорошо, сказаль я, но, оставя шутки, мив право какъ-то хочется и очень захотвлось ее видъть, и нельзя ли, Ивановна, смастерить того какъ-пибудь, чтобъ я ихъ, а онъ меня видъли. Мив очень жаль, что изъ всъхъ моихъ здъшнихъ знакомцевъ нътъ никого, кто бы имъ знакомъ былъ и къ кому-бъ они вздили.
- «То-то и дѣло, сказала она задумавшись: а развѣ нѣтъ ли у нихъ какогопибудь знакомаго дома, гдѣ бы вамъ можпо было съѣхаться и другъ друга видѣть. Мнѣ жаль, что мнѣ не пришло на умъ поговорить о семъ. А развѣ еще у нихъ побывать и поговорить о томъ?»
- Весьма бы ты меня одолжила тёмъ, Ивановна! По не дурно ли тебъ такъ скоро къ нимъ опять ъхать?
  - «И! нътъ, сказала она, онъ меня

благо звали и просили, чтобъ я къ нимъ вздила чаще!»

- А что, право, Ивановна! ужъ не съвздить ли въ самомъ деле тебе опять и не поговорить ли о томъ? Ты можешь прямо сказать, что дело—не дело, а это бы ни мало не мешало, если бы оне меня, а я ихъ могъ видеть, и сколько-нибудь мы между собою познакомплись. Можно-бъ сделать сіе безъ дальней огласки и гденибудь въ постороннемъ и знакомомъ имъ доме, и расположить такъ, что будто-бы съехались мы непарочнымъ образомъ.
- «За чёмъ дёло стало! сказала Ивановна, давайте лошадей! Я на будущей недёлё готова опять ёхать, и скажу имъ, будто я была на Вепрев у своихъ нёмцевъ и оттуда къ нимъ разсудила завхать опять».
- Право, съвзди-ка, Ивановна, и поговори, и буде двло пойдетъ сколько-нибудь на ладъ; то смотри-жъ, постарайся уже о томъ, чтобы именно было и назначено, куда и когда мнв привхать.
- «Это разумѣется само собою, сказала она. Извольте, и я вамъ дамъ знать, когда вамъ ко мнъ прислать лошадей».

Симъ образомъ условились мы тогда съ нею, и мит не было нужды долго дожидаться. Не прошло и недтли еще послататься, какъ она и прислала уже за лошадьми и повощикомъ, и въ путь сей и отправилась. Но за то промучила она меня опять цтлыхъ три дни нетерптливымъ себя ожиданіемъ. Во встоные, а особливо въ последній я какъ ма огит пряжился и насилу-насилу дождался ея.

- Ну, моя голубка! закричаль я, увидёвь ее къ себё вошедшею, получила литы успёхь въ своемъ дёлё и не по пустому ли проёздила?
- «Нѣтъ, нѣтъ, отвѣчала она съ радостнымъ видомъ, не по пустому, и дѣло
  наше начинаетъ, слава Богу, кленться.
  Онѣ не только на предложение мое охотно согласились, но сыскали уже и домъ,
  гдѣ бы вамъ видѣться, и хотѣли мнѣ
  дать знать, когда именно и приѣхать
  вамъ туда».

- Что ты говоришь? сказаль я: нгдѣ-жъ и у кого, Ивановна?
- «У Василія Тихоновича Недоброва, отвічала она. Опъ имъ сродни и очень знакомъ и друженъ, живетъ не далеко отъ Вепреи и на половині почти дороги отсюда къ нимъ. Но какъ пужно имъ было напередъ съ нимъ видіться и условиться обо дні, въ который бы имъ и вамъ къ нимъ прийхать; то и хотіли оні мий знать тогда дать».
- Очень хорошо! сказаль я. Итакъ, станемъ мы ждать отъ нихъ извъстія. Но, смотри-жъ, Ивановна, дай же ты мнѣ тогда знать о томъ поскоръе, чтобъ я могъ сколько-нибудь къ тому приготовиться и кого-нибудь пригласить съ собою: не одному же мнѣ ъхать!
- «Конечно, сказала она: и я тотчасъ, либо сама прибъгу, либо пришлю въ вамъ сына. А говорили только они, чтобъ приъхали вы безъ дальнихъ сборовъ и не набирали бы съ собою многихъ».
- Да кого мит набирать, подхватиль я. А развт попросить одну Софью Ивановну,—не сътздить ли она со мною?
- «Это всего будеть лучше. Имъ хотя и хочется, чтобы свиданіе сіе было какъ возможно простъе; но нельзя же намъ ъхать туда и безъ женщины съ своей стороны: безъ того пекому будеть и поговорить съ невъстою и съ ея матушкою. А Софья Ивановна, хотя и генеральша, но боярыня у насъ не чиновная, а простая, и ей открыться въ этомъ дълъ можно. Ненадобно только многихъ другихъ набирать съ собою».
- Хорошо, хорошо! сказаль я: точно такъ и сдълаемъ. Мнѣ и самому не хотълось бы дъла сего распускать слишкомъ въ огласку. Софью Ивановну я уже упрошу, чтобы она за собою подержала. А пожалуй и ты, Ивановна, не сказывай о томъ никому.
- «Хорошо, отвъчала она: отъ меня никто того не услышить».

Объщанное извъстіе и получено было ею чрезъ немногіе дни послъ того времени, и Пвановна моя неусивла получить оное, какъ и прилетъла но виз

— «Ну вотъ, баринъ! сказала она, ко мет вошедши: я въ своемъ словт устояла. Приказали вамъ кланяться и сказать, чтобъ вы пожаловали послт завтрева въ Василью Тихоновичу къ объду».

Кровь во мнѣ вся воспламенилась, какъ я сіе отъ ней услышаль, и сердце хотѣло власно, какъ вонъ выскочить отъ трепетанья. Но оправившись кое-какъ отъ своего смущенія, спросиль я у ней: не знаеть ли она, не будеть ли кого съ ними изъ постороннихъ?..

- «Никого, сказала она: а развѣ одна невѣстка Марьи Абрамовны, братнина жена, Матрена Васильевна Арцыбашева, съ которою она живетъ очень дружно и согласно, къ тому-жъ и невѣстина она родная тетка».
- Ну, хорошо, Ивановна! Стану же я къ сему времени готовиться, и сегодня же съвзжу къ Софъв Ивановнъ и позову ее съ собою. Но повдетъ ли она еще къ нимъ, какъ совсвиъ ей къ незнакомымъ людямъ?
- «Повзжайте, сударь, и попросите: можеть быть и согласится. Объ нихъ и о хозяевахъ увёрьте ее, что они люди всё добрые, простые и нечиновные, и вы ихъ полюбите. А особливо Василій Тихоновичь, какой это добрый человікъ! Вы не наговоритесь съ нимъ довольно, и я вёрно знаю, что и онъ васъ полюбить».

Теперь не могу изобразить, въ какомъ смущении и безпокойствии духа
препроводилъ я, какъ достальную часть
того, такъ и весь последующий день. Я
непреминулъ съездить къ старику, своему деду и, открывшись въ намерении
своемъ, просить жену его, генеральшу
одолжить меня въ семъ случае и со мною
туда съездить. Софья Ивановна сначалабыло отнекивалась, но какъ я сталъ
просить о томъ и старика и онъ, желая
искренно, чтобъ я скоре женился, радовался, что отыскивается мне такая
невеста и, советуя мне не упускать
сего случая, охотно на то соглашался,

чтобъ ей вхать и самъ на то еще настанвалъ: то наконецъ согласилась и она, и дала мив въ томъ слово.

Но какъ смущение мое увеличилось, когда ввечеру, предъ наступленіемъ назначеннаго для свиданія сего дня, вдругъ, и противъ всякаго чаянія и ожиданія, явился предо мною пріятель мой, Иванъ Тимовевичъ Писаревъ, прискакавшій ко мнѣ безъ памяти. Я остолбенѣлъ, увидъвъ его ввечеру къ себъ вошедшаго, н неожидаемость сія такъ меня смутила, что я нъсколько минутъ стояль какъ пень, и не зналь, что мет съ нимъ говорить и о чемъ спрашивать. Никогда прифадъ его не быль таковъ неблаговремененъ, какъ въ сей разъ, и я, утаевая тщательнъйшимъ образомъ отъ него все мое сватовство, не зналъ тогда, какъ мнъ быть, что съ нимъ делать и сказывать ли ему о своемъ намъреніи, или не сказывать.

Сперва показался мнъ сей приъздъ его натуральнымъ, хотя и не могь я надивиться и понимать, что-бъ такое побудило его опять и такъ скоро ко миъ прифхать; ибо не прошло еще и трехъ недъль, какъ онъ у меня въ послъдній разъ былъ и ничего о скоромъ опять пріфздф не сказываль и не говориль. Но какъ при выбираніи изъ повозки и внашиваніи его вещей въ горницу примътиль я, что онь привезь съ собою н шнагу и свой артиллерійскій мундиръ, чего до того никогда не делываль; а притомъ чрезъ несколько минутъ онъ мит прямо сказаль, что притхаль во мит дии на три, а можетъ быть и долфе у меня пробудетъ: то все сіе не только удивило меня еще больше, но произвело во мнъ уже нъкоторое и подозръпіе.

— «Батюшки мон!» думаль н говориль я тогда самь себь: «какь же это такь? — Ужъ право что-то не натуралень сей его привздъ ко мнв, и уже нвть ли туть какого-нибудь финта и не скрывается ли какого таинства? Ужъ не узналь ли онъ какимъ-нибудь образомъ о моемъ сватовствъ и что завтрашній день назначень у нась для свиданія?... Уже не

было ли у него какихъ людей подговоренныхъ?... Уже не далъ ли кто ему о томъ знать, и не затъмъ ли съ умысла опъ ко миъ и приъхалъ теперь, чтобъ меня завтра задержать, или въ дълъ семъ сдълать какое-нибудь помъщательство?»

Чёмъ далёе я симъ образомъ думалъ и самъ съ собою говорилъ, тъмъ имовърнъе казалось мнъ сіе дъло и тъмъ болбе находиль я въ томъ правдоподобія. И какъ наконецъ я въ томъ почти не сомнъвался; то сіе увеличило еще болъе и подозръніе и неудовольствіе мое. Гостю моему быль я въ сей разъ и очень уже не радъ. Говорится въ пословицъ: «не въ пору гость — хуже татарина», и это дъйствительно правда — и онъ былъ для меня тогда точно таковымъ. Какъ я его ни любиль и какъ мы съ нимъ ни дружно до того жили; но въ сей разъ охотнъе бы я желаль, чтобъ его у меня не было. Но какъ перемънить того было уже нечемь и я предусматриваль, что ни выжить его, ни утанть отъ него намъренія своего было уже никакъ не можно; то сталь я уже думать и самъ съ собою совъщаться уже о томъ, какъ бы мев съ нимъ поступить и ему о томъ разсказать лучше, и положиль наконецъ никакъ, ни намъренія, ни тады своей не отлагать, что-бъ такое онъ мнв ни сталь говорить, — а звать его лучше съ собою, и когда не повдеть, то вхать одному.

Расположившись поступить съ нимъ такимъ образомъ, не сталъ я уже и самъ медлить, но довелъ тотчасъ до того рѣчь.

- Ну, братецъ, сказалъ я ему: скажу тебъ сущую диковинку. Ты приъхалъ ко мнъ не нарочно, а въдь очень кстати и тебя власно, какъ сама судьба ко мнъ въ сей разъ прислала!
- «А что таково? спросиль онь у меня съ притворнымъ удивленіемъ и будто ничего не зная и не въдая».
- Что, братець! Тебѣ, какъ другу, могу я во всемъ открыться и сказать, что я собрадся завтра по утру въ недальній отсюда путь жать.

- «Куда это и за чёмъ?» спросиль онъ у меня далёе.
- Что, брать, скажу тебѣ за секреть, что за меня сватають невѣсту, и какъ ни я ее, ни она меня еще не видала, то и хотѣлось намъ другъ друга посмотрѣть, и положено, чтобъ въ завтрашній день съѣхаться намъ въ одномъ постороннемъ и имъ знакомомъ и дружескомъ домѣ.
  - «Укого это?» спросиль онъ меня дал be.
- Есть нѣкто старичекъ Недобровъ, Василій Тихоновичъ, такъ у него въ домѣ.
- «Недобровъ!... Недобровъ! подхватиль онъ власно какъ гнушаясь симъ прозваньемъ и презирая оное. Что-то мнѣ слыхнулось о какомъ-то Недобровѣ, и кажется, что онъ ничего незначащій человѣкъ и какой-то такъ старичнш-ка!»
- Я право его самъ не знаю, скавалъ я: но говорятъ, что онъ добрый человъкъ и живетъ порядочно. Но какая нужда, кто-бъ и каковъ-бы онъ ни былъ: мнъ нуженъ не онъ, а невъста.
- «Но невъста-то кто и какая такая? подхватилъ г. Писаревъ, и прежде нежели я могъ ему на сіе отвъчать, началъ мнъ пенять и мнъ выговаривать, для чего я отъ него секретничалъ и не далъ ему знать прежде и съ нимъ о томъ не посовътовалъ».

Я оправдывался скоропостижностію сего дёла и тёмь, что будто не успёль
ему дать знать о томь, а ктому-жь говориль ему, что будто сказано было мнё,
что его нёть дома и что я за самымь
будто тёмь къ нему и не посылаль.
Всё сіи и другія подобныя тому извиненія, какъ ни были слабы и неимовёрны, но онь казался ими быть довольнымь. Но не успёль онь оть меня при
дальнёйшемь разспрашиваный услышать,
чьихь была моя невёста, какъ съ нёкакимь малоуважающимь и презрительнымь тономь и видомь воскликнуль:

— «Каверина!... Каверина!... Но что-то я не слыхаль, чтобъ была гдѣ-инбудь невъста изъ фамиліи этой! У насъ есть туть вблизи Каверины; но это люди все

обдине, ничего незначущие и недостойные никакого уважения. А чтобъ такая невъста была Кавериныхъ, о какой ты говоришь, и за которою-бъ было сто душъ приданаго, того я никакъ не слыхалъ. И уже правда ли то?... Я худо какъ-то всему тому върю.... Но кто бы такой сваталъ за тебя эту невъсту?»

Тогда не хоттлось мит никакъ сказаль зать ему о своей Ивановит, а л сказаль ему только: — Ну, кто ни есть, братецъ, — а что это правда, то — правда; а что ты не слыхаль, такъ то можетъ быть отъ того, что невъста-то, сказываютъ, слишкомъ еще молоденька.

- «Ну, вотъ это дѣло иное, сказалъ онъ: только воля твоя, но когда она Каверина, то напередъ можно сказать, что туть ничему доброму быть не можно. Вся эта фамилія составляеть Богъ знаетъ что, и я не слыхалъ еще ни объ одномъ наънихъ, чтобъ былъ путный человѣкъ».

Послѣ сего сталъ онъ меня разспрашивать далѣе, и не успѣлъ услышать, что она по тринадцатому еще году, какъ вдругъ, захохотавъ какъ сумасшедшій и насмѣявшись до сыта, сказалъ мнѣ:

— «Какъ, братецъ, не съ ума ли ты сошелъ и неужели на такомъ ребенкъ жениться хочешь? Умилосердись, государь мой! Что ты это затъялъ?»

Досадно мнѣ сіе невѣдомо какъ било, и я едва могъ перенесть такія его насиѣшки, и сказалъ ему наконецъ:

- Но какъ бы то ни было, и—жениться ли, не жениться ли,—а видъть мнъ ее очень хочется и я любопытенъ очень ее узнать.
- «И! пустое, сударь, пустое! подхватиль онь: и сущій это вздорь! Когда такь она еще мала и молода, точто и смотрѣть ее.... И такимь еще наряднымь дѣломъ.... ха, ха, ха!... Ни малёхонько не кстати и начинать это!... И не дурачься-таки, мой государь! Ты ни мало не знаешь, какія послѣдствія оть того произойтить могуть. Дѣла-то ты не надѣлаешь, а выведешь изъ себя исторію и одурачишься такь, что во всѣхъ домахъ о тебѣ говорить и смѣяться тебѣ

стапуть!... Словомъ, какъ другъ, не совътую тебѣ никакъ предпринимать того, буде ты себѣ добра хочешь. И мой згадъ, что лучше-бъ тебѣ послать и сказать имъ, что ты занемогъ и тебѣ быть завтра никакъ не можно, или что тебя захватили нечаянные гости, и скажи хоть прямо на меня».

Слова сін такъ меня смутили и привели въ такое замѣшательство мои мысли, что я не въ состояніи былъ нѣсколько минутъ ему отвѣтствовать; а онъ, примѣтя мое смущеніе и задумчивость, вздумалъ еще болѣе меня поджигать и говорилъ мнѣ:

- «Нечего-таки и думать, брать, а наряжайка скорве, и еще сегодня, ко-го-нибудь туда, и вели сей же чась вхать и хоть на дорогв ночевать, чтобъ могъ привхать туда какъ можно ранве и благовременно имъ сказать, что тебв быть никакъ не можно».
- Слышу!-сказаль я, перервавь его рѣчь и не стерпя болѣе такого пристрастнаго отговариванья: но водя твоя, брать, и что ты ни говори, -- но я далъ слово завтра при вхать и слова сего ни для чего на свете не перемъню, и самъ себя нивакъ не захочу одурачить предъ ними. А налыгать на себя бользнь того еще смышные. Этого я никогда не дълываль и дълать безъ крайней нужды не стану. Къ тому-жъ я условился уже съ Софьею Ивановною, и она объщалась съвздить туда со мною. А что касается до твоего дружескаго привзда ко мив; то ты, какъ другъ, лучше помоги мет въ семъ случав разсматривать невесту-то и ихъ семейство. А ежели не похочеть одолжить меня темъ, чтобъ вивств со мною туда съвздить, такъ, по дружбъ своей ко мит, не взыщи уже на мит, что я, оставивъ тебя, туда съвзжу. Взда моя не долго продлится, я завтра же къ вечеру и назадъ вознращусь. А ты ежели похочень въ домѣ моемъ меня подождать, такъ можешь этотъ день у знакомаго тебъ моего сосъда, Никиты Матвъевича, препроводить. А что ты говоришь, что я выведу изъ того о себъ исторію,

и что во всёхъ домахъ обо миё говорить и миё смёяться станутъ; то я не знаю и не понимаю, какъ бы это могло сдёлаться. У насъ смолвленось такъ, чтобъ никто почти изъ посторонныхъ о семъ съёздё нашемъ не зналъ и не вёдалъ, и ты одинъ только, которому я въ семъ открылся. Такъ развё ты это повсюду разблаговёстишь, а то, почему кому узнать о томъ.

Сими словами тронуль я его такъ, что онь тотчасъ перерваль мнѣ сію рѣчь и сказалъ:

— «A мнв какая нужда разблаговьщать о томъ, когда тебъ того не надобно». Потомъ, помолчавъ и позадумавшись нѣсколько, продолжаль онъ далѣе говорить: -- «Ніть! ніть, мой другь! Сего ты отъ меня не опасайся. А чтобъ доказать тебѣ искренность дружбы моей къ тебъ, то изволь, сударь, я соглашаюсь и съ тобою вхать вместе, благо кстати взяль я и мундиръ съ собою. Правду сказать, у меня не то, а другое было на умъ и я приъхалъ-было съ предложеніемь тебф другой, и такой невфсты, которая по всемъ отношеніямъ будеть тораздо, гораздо повыгоднье сей; но о семъ дозволь уже мнѣ и помолчать теперь до поры, до времени, а то ты подумаеть еще, что я разбиваю тебя въ твоемъ сватовствъ и предначинаніи. Изволь, сударь, изволь! Пофдемъ и посмотримъ, что за невъста такая?.. Съъздить не великій трудъ и не диковинка!»

Я благодариль его за сіе и не сталь уже и самъ добиваться до того, чтобъ онъ сказаль что-нибудь болье о другой невысть своей. Итакъ, на другой день, ранехонько собравшись и завхавъ за Софьею Ивановною, повхали мы всь вмысть мы, запрягши большія городовыя сани, ибо тогда въ кибиткахъ такъ, какъ нынь, еще не взжали, а употреблялись болье крытыя сани, либо возки; но у меня ни возка, ни крытыхъ саней тогда еще не было, — а Софья Ивановна въ своемъ возкь — и чинъ чиномъ.

Мы при в кали къ господину Недоброву еще довольно рано и гораздо до объда,

но нашли невъсту мою съ ея матерью и теткою, госпожею Арцыбашевою, насъ уже дожидавшихся. Домъ господина Недоброва быль въ самомъ дълъ небольшой и неслишкомъ прибранный, ибо онъ быль человъкъ небогатый, а притомъ и стариннаго въка. Чтожъ касается до самомъ дълъ человъкъ очень добрый и старичекъ неглупый и очень добрый и старичекъ неглупый и очень ласковый и благопріятный. А такова же была и жена его Авдотья Дмитровна. Оба опи обласкали меня невъдомо какъ, и пе могли довольно наговориться со мною.

Въ теткъ невъсты моей нашель я боярыню умную и такую, съкоторою можно быдо съ удовольствіемъ о многомъ говорить. Она говорила также со мною мпого. А равномфрно и мать невфсты моей казалась боярынею тихою, но разумною; однако не имъла почти духу со мною говорить, а довольствовалась слушаніемъ, какъ другіе со мною говорили, и примъчаніемъ всьхъ моихъ поступокъ. Что-жъ касается до самой дочери ея, а моей невъсты, то не могу изобразить, какъ много удивился я, увидфвъ образъ и всф черты лица ея дъйствительно похожія на тв, какія видъль я въ мосмъ сповидъпін. И чти болте я въ ее всматривался, тти множайшее, казалось мнв, находиль я съ видфинымъ во сиф подобіемъ ся сходство.

Странность сего удивительнаго и рѣдкаго произшествія такъ меня поразила, что не сходила она у меня съ ума во всю мою тогдашнюю въ семъ домѣ бытность. И какъ за объдомъ случилось мнъ сидъть прямо противъ моей невъсты, то начиналь и самь уже я почти несомнъваться въ томъ, что едва ли не опа назначается мнѣ Промысломъ Господнимъ дъйствительно въ жены, и потому и разсматриваль я ее напвнимательнъйшимъ образомъ. Однако сколько ни старался, и даже сколько ни желалъ я въ образъ ея найтить что-нибудь для себя въ особливости планительное, но не могъ никакъ ничего найтить тому подобнаго: великая ея молодость была всему тому при-MHOM.

Она была действительно такъ молода, что пе можно было никакъ почесть ее совершенною невъстою, и хотя и была она недурна собою, но весь образъ и всв черты лица ея нижли въ себъ пъчто дътское и не въ силахъ еще были произвесть какія-небудь особыя чувствія. Совстить тамъ доволенъ л быль по крайней мфрф тфмъ, что не находиль я въ ней ничего для себя противиаго и отвратительнаго; а сверхъ того и ростомъ была она больше, нежели каковою я се себѣ воображалъ, и такъ, что если-бъ неизвъстны миъ были ея лъты, то почель бы я ее девушкою леть пятнадцати.

Впрочемъ во все пребываніе мое тамъ не удалось и не можно было мнѣ ничего съ нею самою говорить, и не слыхаль почти, какъ и говорить она. Немногія только слова проговорила она въ отвѣтъ спрашивавшей ее что-то тетки. Чтожъ касается до всѣхъ ел бывшихъ тутъ родныхъ, то они мнѣ поступками и обхожденіемъ свопмъ полюбились. Въ особливости же пріятно было мнѣ то, что всѣ они были люди не слишкомъ свѣтскіе, иышные, чиновные и модные; но болѣе простые, деревенскіе и такіе, какіе наиболѣе мнѣ подъ стать и мною желаемы были.

Мы пробыли у нихъ не болве, какъ пъсколько часовъ, ибо какъ случилось сіе 18-го января и дни были въ сіе время короткіе; то, боясь, чтобъ не захватила насъ на дорогѣ мятель, не стали мы дожидаться до самаго поздняго вечера, но какъ скоро пачалъ приближаться оный, то, распрощавшись съ ними, и отправились домой.

Симъ кончилось тогдашнее наше первое свидапіе, и какъ условленось у насъбыло предварительно, чтобъ въ сей разъсъ объихъ сторонъ ничего не говорить и ничего не спрашивать; то и дъйствительно не было ничего говорено въ сей разъ о самомъ дълъ, но мы были и поъхали такъ, какъ бы приъзжали въ гости.

А симъ дозвольте мит окончить и сіе письмо и, предоставивъ дальнтишее по-

въствованіе будущему, сказать вамъ, что я есмь вашъ и прочая.

#### HOBOE CBATOBCTBO.

#### Письмо 112-е.

Любезный пріятель! Продолжая теперь повъствование свое далъе, скажу вамъ, что не успъли мы съвши въ сани со двора сътхать, какъ товарищъ мой горваь уже нетеривливостью узнать, какова мнѣ показалась невѣста и какихъ бы я быль объ ней мыслей, и потому заикнудся-было тотчасъ меня о томъ спрашивать. Но я тотчасъ толкнувъ его ногою и завернувшись будто отъ стужи въ свою шубу, не сказаль ему въ ответь на то ни единаго слова, давая ему чрезъ то знать, чтобъ онъ помодчадъ. Но какъ онъ не совсвиъ догадался, что я не хочу съ нимъ говорить и, по нетерпъливости своей, началь-было опять заводить ръчь о томъ; то, наклонившись къ нему, шепнуль я ему на ухо, чтобъ онъ пожаловаль, отложиль говорить о томь до возвращенія нашего въ домъ и что мнв не хотълось бы, чтобъ кучеръ и стоявшіе позади люди могли говоренное нами слышать. Симъ принудиль я его о семъ замолчать и онъ, соображаясь съ желапіемъ моимъ, завелъ-было тотчасъ рѣчь со мною о другой матерін; но я, не имъя охоты и о томъ съ нимъ тогда говорить, а желая нивть свободу заняться размышленіями о томъ, что происходило тогда со мною. сказаль ему прямо и безь обиняковъ:

— «Охота тебѣ, братецъ, говорить на такой стужѣ, а я такъ озябъ и миѣ истинно не до разговоровъ теперь, а насилу могу, и шубою закутавшись, согрѣться». Черезъ сіе и получилъ я то, чего желалъ и добился до того, что онъ замолчалъ и оставилъ миѣ свободу думать и разсуждать, какъ миѣ хотѣлось.

Въ размышленіяхъ сихъ и углублялся дъйствительно я во всю дорогу и такъ, что за ними почти и не видалъ, какъ мы весь обратный путь совершили. Легко можно заключить, что предметомъ оныхъ была наиболъе—видънвая мною невъста.

Я не зналь, что мнь объ оной заключать, и какъ расположиться въ разсужденіи тысячи разныхъ помышленій, бродившихъ тогда въ головь моей. Я мыслиль и то и другое, и какъ она не произвела во мнь никакихъ особыхъ чувствованій, и я по- такаль, хотя съ удовольствованнымъ любопытствомъ, но столько же или еще болье хладнокровнымъ къ ней, какъ и притхаль.

Съ другой стороны не произошло въ душѣ моей и пикакого къ ней отвращенія; то не могь я никакъ самъ съ собою согласиться въ томъ, продолжать ли сіе дело и сватовство далее или отъ онаго отстать совершенно. И того и другого мив какъ-то не хотвлось. Къ первому не было и не находиль я никакихъ дальпихъ побужденій, ибо ничто меня въ особливости въ ней не прелыщало, а отъ последняго отвлекала меня, --- во-первыхъ, надежда, что можетъ быть, въ то время, какъ она подростетъ и сколько-нибудь повозмужаеть, и въ состояніи она будеть произвесть во мит собою итжиня чувствованія; во-вторыхъ, та мысль, что другой невъсты можеть быть и не скоро сыщется, которая бы была съ такимъ достаткомъ, а что всего наче, съ такимъ семействомъ, каково было сіе, и которое въ особливости темъ мие нравилось, что было небольшое и состояло только въ ней и ея матери. Обстоятельство, что была она одна только дочь у матери, и мысль, что сія могла бы жить вмість съ нами и быть до совершеннаго ея возраста у насъ хозяйкою, въ особливости предубъждало меня въ ея пользу и миъ казалось, что сіе было бы для меня очень кстати.

Далъе хотя смущала и озабочивала меня весьма много та мысль, что видьть только одно лицо невъсты, а о душевныхъ ея дарованіяхъ и склонностяхъ и нравъ не имълъ еще ни малъйшаго понятія и о умъ ея не могъ еще дълать ни малъйшихъ заключеній, а особливо узнать, имъеть ли она хотя небольшую склонностькъ читанію жилгъ, какую всего паче хотълось би миъ найтить въ своей

невѣстѣ; но съ другой стороны думалъ п то, гдѣ-жъ я найду такую, которой бы и правъ и всѣ душевныя склонности и дарованія могь бы я узнать коротко, какъ вещи, которыя обыкновенно въ невѣстахъ всего труднѣе безошибочно узнавать можно.

«Туть, — говориль я самь себь, по крайней мфрф остается еще великая надежда на ея молодость и что въ случаћ, хотя-бъ она и не имћла желаемыхъ мною склонностей, но если натурально не глупа, то можетъ быть удастся и вперить въ нее то, что желалъ бы я найтить въ невъств, такъ какъ и самый нравъ, можеть быть, можно будетъ скольконибудь исправить, еслибъ опый въ чемънибудь показался дуренъ. Но съ иною и совершенно взрослою, и уже въ чемънибудь закоренфвиею, трудно будеть ладить, а должно будеть довольствоваться уже тамъ, что найдешь, и въ случат неудачи-весь свой въкъ горе съ нею мыкать. А, наконецъ, какъ и самое имя ея какъ-то мнѣ въ особливости было пріятно и нравилось, то все сіе и привязывало меня къ ней и отвлекало отъ того, чтобъ отстать отъ ней совершенио.

Симъ образомъ, находясь въ тысячъ разныхъ помышленіяхъ и въ совершенной нервшимости что делать, ехаль я домой; а какъ мы уже приближаться стали къ своему селенію, то началь я думать и помышлять о томъ, какъ мий быть н что сказать своему спутнику. Я не сомнъвался, что онъ непреминетъ тотчасъ меня исповадывать, какъ скоро мы прифдемъ, и навърное полагалъ, что онъ станеть мив невъсту корить и какъ ее, такъ и меня и все мое сватовство поднимать на смъхъ. И какъ мнъ что-нибудь сказать ему необходимо будеть надобно, то долго думаль я, какъ бы мнъ въ семъ случав расположиться лучте, н наконецъ за лучшее признавалъ — притвориться и принять на себя видъ, что она мнв вовсе не полюбилась, и что я не хочу вовсе объ ней и думать. Симъ надъялся я вдругъ не только заградить ему уста и произвесть то, чтобъ онъ и

впредь въ сіе дѣло не мѣшался, что мнѣ и хотѣлось; но побудить его разсказать мнѣ и о той своей другой и лучшей невъстъ, о которой намекнуль онъ мнѣ нри нашемъ отъѣздѣ.

Въ сихъ расположеніяхъ мыслей и возвратился я съ нимъ домой, гдѣ тотчасъ и увидѣлъ, что я нимало не обманулся въ своихъ мысляхъ и ожиданіи. Не успѣли мы приѣхать и отъ людей удалиться, то и началъ онъ прямо ироническимъ образомъ со мною о семъ путешествіи говорить и меня исповѣдывать.

- «Ну, чтожь, братець? Ну что, невъста-та?... Какова-же она тебъ показалась?... Ужъ невъста!... Нечего говорить!... прямо ужъ невъста!... Было зачъмъ трудиться такъ далеко такъ зябнуть!»
- Что, братецъ, сказалъ я, принявъ на себя прямо неудовольственный видъ: я и самъ уже о томъ тужу, что затъвалъ сіе. Ну, какая это невъста, ребенокъ еще сущій.
- «Этого я и ждаль, сказаль онь вндимымь почти образомь обрадуясь: что
  она не прельстить тебя собою. Да и
  чему и прельстить-то въ самомъ дѣлѣ?
  Нѣть, кажется мнѣ, туть ни въ чемъ и
  ничего прелестнаго и завиднаго! И сама-то она, и семейство-то, и все знакомство, и вся родня-то ихъ Богь знаетъ
  на что походять! Словомъ, такая-ли тебѣ,
  моему другу, невѣста надобна? Мнѣ кажется, что она и ноги-то твоей не
  сто̀итъ»...
- Ну! что, братецъ, и говорить, сказалъ я перервавъ его рѣчь и не допуская далѣе симъ образомъ надъ нею насмѣхаться: я уже пересталъ объ ней и думать, и Богъ съ нею и совсѣмъ. Я и радъ еще, что она такъ молода и что есть справедливый резонъ и отговориться, еслибъ они и приступать стали.
- «Конечно, подхватиль онь: и это и курамь бы быль смёхь, еслибь вздумаль ты на такомъ ребенкё жениться, да и ребенкё-то еще какомъ! Ха! ха! ха!»
- Ну, полно, полно, братецъ, говорить
   о семъ, сказалъ я: а скажи-ка ты миъ

лучше о своей-то теперь, и какую-такую хотълъ ты мнъ предложить?

- «Изволь, брать, теперь разскажу я тебъ и о своей. Есть нъкто Иванъ Онофріевичъ Брылкинъ, не знаешь-ли ты его?»
- Нѣтъ, не знаю, сказалъ я, а слыхалъ только мелькомъ его имя.
- «Ну, такъ скажу тебъ, что онъ человъкъ почтенный, старый, умный, и при томъ очень богатый. Вотъ неподалеку и отсюда есть у него превеликое село Лаптево,—не знаешьли ты его?»
- Какъ не знать, отвъчаль я: Лаптево отъ насъ недалеко и не болъе десяти верстъ.
- «Ну, такъ это его. И у сего-то господина Брылкина, по неимѣнію дѣтей, воспитывается въ домѣ племянища; и то-то дѣвка-то; ужъ не чета сей! Какая умница, какого хорошаго воспитанія, какого поведенія, и какая охотница до книгъ и до наукъ! А и собою не дурна. А что всего важнѣе, то говорять, что онъ укрѣпляетъ ей болѣе трехъ сотъ душъ. Такъ вотъ невѣста-то, и не съ твоею ее смѣнить, братъ! И сію-то хотѣлось мнѣ тебѣ предложить, и за такую-то чтобъ тебѣ посвататься».
- Но хорошо, душъ какъ дадутъ, сказалъ я на сіе. Люди это знатные и богатые; такъ куда намъ за такихъ хвататься. Откажутъ и слова не скажутъ, и останешься только что въ стыдъ.
- «Что таково! прервавь мою рѣчь онъ сказаль. Развѣ не женятся небогатые на богатыхь, и нѣтъ развѣ тому тысячи примѣровъ. Всѣ ли только за богатствомъ однимъ гоняются? И не дороже ли инымъ человѣкъ всѣхъ богатствъ и прочаго?»
- То такъ, сказалъ я: но намъ ли быть такъ счастливымъ? Бываетъ то по особливымъ случаямъ, а намъ гдъ ихъ взять? Великая бы разница, еслибъ жилъ я въ свътъ и имълъ обширное знакомство; а здъсь не имъю я ни случая и ни малъйшаго къ тому слъда, какъ напримъръ и самый этотъ Брылкинъ совсъмъ мнъ незнакомъ, и какъ можно мнъ къ нему адресоваться? приложение къ «русской старинъ» 1871 г.

— «То-то и дъло! сказалъ мив на cie г. Писаревъ: незнакомъ онъ тебъ, а знакомъ отчасти мнѣ, и мнѣ то-то и хочется тебя съ нимъ познакомить. - Я услышалъ, что онъ на сихъ дняхъ хотълъ быть въ Лаптево, и можеть быть уже и привхаль сюда. Итакъ, вознамърился я тебъ при семъ случат помочь и тебя къ нему свозить какъ сосъда и познакомить съ нимъ. А тамъ позвали бы мы его сюда, да и самъ онъ долженъ бы быль привхать и мы могли-бъ его угостить. И тогда-бъ нужно-бъ ему тебя только узнать и о тебъ отъ меня все услышать; такъ легко статься можеть, что онь тебя и полюбить. А нужно-бъ только тебф ему полюбиться, какъ и пошло-бы дело на ладъ. Онъ, какъ всь говорять, ищеть племянниць своей только человѣка».

Признаюсь, что слова сін меня смутили и заставили о предложеніи этомъ болѣе думать, нежели сколько я сначала хотѣль. А онъ, желая меня болѣе въ тому прилѣпить и чрезъ то отвлечь мысли мои отъ госпожи Кавериной, сталъ говорить, что намъ нечего бы и медлить и наутріе-жъ бы еще послать людей провѣдать въ Лаптево о приѣздѣ г. Брылкина. И какъ я на то былъ согласенъ, то и отправили мы дѣйствительно въ Лаптево двухъ человѣвъ— я своего, — чтобъ показать дорогу, а онъ своего для распровѣлыванія.

Между темъ какъ посланные наши туда вздили, не преставаль онь почти ни на минуту говорить со мною о семъ дъль, и о томъ, какъ бы ему познакомить меня съ господиномъ Брылкпнымъ, и мнъ его у себя угостить лучше; и дабы искренности его обо мит попеченія придать болье въроятности, то сталь онъ входить даже въ мое хозяйство, и разспрашивать обо всемъ что у меня есть и чего не было изъ нужныхъ вещей къ сему угощенію. И какъ оказалось, что у меня многого не было, то совътоваль онъ мнъ все то заблаговременно искупить и приготовить, и написаль мив превеливій реестръ всвиъ симъ недостающимъ вещамъ и всему, что мив надлежало сдвлать. И какъ недоставало у меня на тотъ разъ и самой хорошей сладкой водки, то принялся онъ самъ изъ простой водки дълать и приготовлять оную съ разными спеціями и подслащивать. И мы занимались однимъ почти тъмъ во все теченіе дня того. Вотъ какъ хитро умълъ онъ придавать всему тому видъ въроятности.

Теперь не могу изобразить, съ какимъ нетеривніемъ дожидался я возвращенія нашихъ посланныхъ, и какъ много началь я озабочиваться симъ новымъ двломъ. Наконецъ привзжаютъ наши люди, и человъкъ его сказываетъ намъ, что Брылкинъ еще не бывалъ, но что его ждутъ и навърное полагаютъ, что онъ будетъ; однако не прежде, какъ черезъ недълю или болъе.

- «Ну, жаль же мнв и очень жаль сего, сказаль на сіе мой пріятель, принявъ на себя видъ истиннаго сожальнія: — а особливо потому, что мив такъ долго у тебя жить и его привзда дожидаться невозможно.... Однако, чтожъ,--власно какъ встрепенувшись продолжалъ онъ: это ни мало не мѣшаетъ и для насъ же это лучше. Ты можешь чрезъ то имъть болъе времени всъмъ позапастись и все приготовить. Успъешь и платьецо и себъ и людямъ сшить получше и все, что я говориль, сдёлать. А я между тыть събажу домой исправить свои нужды и получить чрезъ то болье свободы пожить у тебя тогда подолже. Ты же между тъмъ провъдывай по чаще о приъздъ, и какъ скоро опъ на дворъ, то присылай тотчасъ ко мнв нарочнаго. Я въ мигъ къ тебъ прибъгу, и какія бы ни случились нужды и недосуги, — всв для тебя, моего друга, оставлю!»
- Очень хорошо, сказаль я, и ты пожалуй уже меня тогда не оставь, братецъ.
- «Боже мой! подхватиль онъ: можешьли ты въ томъ сомнѣваться, и стонтъ-ли.
  еще просить о томъ. Будь, сударь, единожды и навсегда увѣренъ, что я тебѣ
  другъ, желаю тебѣ отъ всего сердца добра, и не упущу ничего сдѣлать, что только
  можеть относиться къ твоей пользѣ».

Съ симъ увфреніемъ, которому я тогда

слено вериль и не верить не могь, и разстался онь со мною, и на другой же день отъ меня домой поехаль. Чтобъ придать всему еще более весу, то подтвердиль онь мне и при самомъ еще отъезде, чтобъ я присылаль къ нему скоре человека и тотчасъ, какъ только узнаю о приезде г. Брылкина.

— «Хорошо, хорошо! кричаль я вслёдь ему: это я не упущу сдёлать и тотчась къ тебъ гонца отправлю!»

Но чтожъ воспоследовало? Лишь только что онъ събхалъ со двора, и я еще не успъль засыпить мысли о сей новой невъстъ, которыми вся голова моя была во все то утро наполнена, какъ нечаянно попадись мив на глаза тоть изъ людей монхъ, который посыланъ былъ въ Лаптево съ его человъкомъ. И вдругъ родилось во мнѣ любопытство поразспросить у него пообстоятельные о томы, что они тамъ о привздв г. Брылкина слишали --«И! спросить было мит и его еще о томъ». сказаль я самь себь, и тотчась его къ себъ кликнулъ. - Но какъ удивился я, когда на первый мой сдъланный ему вопросъ о томъ, онъ съ оказаніемъ нѣкотораго удивленія мив сказаль, что онъ о привздв лаптевского боярина ничего не знаетъ, а напротивъ того слышалъ, что онъ нынфшнею зимою въ Лаптево не будетъ.

- Вотъ какой вздоръ! сказалъ я: врешь ты это, братецъ! Какъ же сказывалъ человъкъ Ивана Тимоееевича, что его ждутъ съ часу на часъ и что онъ па будущей недълъ върно будетъ.
- «Не знаю ужъ того, отвъчаль слуга мой, изумившись еще болће.—Правда, человъкт ходилъ къ прикащику и говорилъ съ нимъ; но и со мною стоялъ ихъ староста и мы много еще съ нимъ о томъ говорили. И какъ же бы кажется не знать о томъ старостъ, ежелибъ его ждали. Онъ инъ еще сказывалъ, что недавно отъ нихъ ходилъ обозъ въ Москву съ столовымъ запасомъ и хлъбомъ, и что приъхавшіе именно говорили, что бояринъ ихъ въ сей годъ къ нимъ не будетъ; а сверхъ того, кабы они его ждали, то бы върно топлены

были его хоромы, а то они не топятся, и я самъ видѣлъ, что и окна въ нихъ закрыты и крыльцо все занесено снѣгомъ».

- Что ты говоришь?! сказаль я, крайне тому удивившись. И какъ же это такъ? Тотъ увъряль за върное, что къ приъзду его все готово; а ты совсъмъ противное тому говоришь!
- «Не знаю сударь, отвѣчаль онъ. Только, воля ваша, а это неправда, и я не знаю съ чего онъ взяль это».
- Господи! сказаль я тогда самъ себъ: это очень что-то мудрено и удивительно... И уже нътъ ли и тутъ со стороны друга моего какого-нибудь финта? И не выдумано ли уже все и это для отвлеченія только меня тъмъ отъ невъсты?

Мисль сія такъ меня встревожила и смутила, что я началь и гораздо подозрѣвать его въ обманѣ, и чѣмъ болѣе о томъ мыслиль, тѣмъ сумнительнѣе становилось мнѣ сіе дѣло. И тогда приходили мнѣ на память и нѣкоторыя слова, говоренныя моимъ другомъ, которыя и тогда казались мнѣ уже нѣс колько несвязными и кои я никакъ не могъ сообразить съ прочими его о невѣстѣ сей разсказами; но я тогда ихъ какъ-то пропустиль и не уважиль, а теперь увеличивали и они мое подозрѣніе.

— «Что-жътаково! наконецъ сказалъ я: удостовърнться во всемъ этомъ не долго. Завтра же пошлю человъка и велю обо всемъ распровъдать точнъе и обстоятельные»; а сіе дъйствительно и сдълалъ.

Между тымь какы посланный мой туда вздиль, продолжаль я заниматься мыслями, какы о произшествій семь, такы и о самой сей невысть, и чымь далые о томы мыслиль, тымь болые уменьшалась во мню охота начинать сіе новое сватовство. Обстоятельство, что была она знатнаго и богатаго дома и воспитана вы Москвы и вы большомы свыть, какы-то мны весьма не нравилось.—«Ежелибы была все то правда, говориль я самы себы, вы чемы старался меня мой другь увырить, такы Богь еще знаеть, приступать ли кы сему дылу. Домы этоть знатный и богатый, и куда намъ небогатымъ и простымъ деревенскимъ жителямъ соваться и входить въ такую знатную родню? И не радъ будешь, какъ ввяжешься въ роднищу большую и знатную. Къ тому-жъ и невъста, Богъ ее знаетъ, какая! Совсъмъ она мнъ незнакома; а что московскимъ духомъ и пышностію она набита, въ томъ нътъ и сомнънія никакого. Итакъ, пожалуй ладь тогда съ нею. Не радъ будешь и жизни, какъ свяжешься!»

Сими и подобными тому мыслями занимался я до самаго того времени, какъ возвратился мой посланный. — «Что?. спросилъ я, его завидъвъ.

- «Что, сударь! Все пустое! сказаль онъ усмъхаясь, и я только что въ стыдъ остался. Прикащикъ и меня и васъ, сударь, только на смъхъ поднялъ, и мит съ перваго слова сказалъ:—что это вамъ и боярину вашему попалось? Я кажется и прежнему вашему посланному и довольно ясно сказалъ, что господина нашего здъсь итъ, что мы его никогда и ждать не начинали и что у его и на умт нтъ нынтшнею зимою притажать сюда. Съ чего это взяли, я истинно не знаю. Скажи это боярину своему. Вотъ, что сказалъ мит прикащикъ».
- Ну, корошо! сказаль тогда я, досадуя невѣдомо какъ на моего друга. Изрядно-жъ онъ со мною поступилъ! Спасибо! ей, ей, спасибо! Долго-бъбыло мнѣ дожидаться... Но подождетъ же онъ отъ меня теперь и присылки, и впередъ буду я уже поосторожнѣе, и не такъ легко ему во всемъ вѣрить стану!

Удостовъреніе сіе, открывшее мнъ глаза и доказавшее явно неискренность и даже самый глупый обмань и хитрость моего друга, истребило тогда вдругь всъ мои о сей новой невъстъ помышленія и обратило ихъ опять къ прежнему предмету.

«Чуть ли, говориль я самь себь, туть ды обудеть не надежные? Не лучше ли приниматься за прежнее и постараться теперь узнать о томь, какого остались онь обо мнь мныня и показался ли я имь или ныть? и распровыдать, сколько можно, о томь, чего я еще не внаю, то-

есть о нравѣ и душевныхъ дарованіяхъ видѣнной невѣсты. Дай-ка мнѣ теперь увидѣть мою Ивановну! Настрою я ее къ тому, сколько можно».

Сія и не преминула ко мит и въ самый еще тотъ же день явиться. Ея первое слово было: «Ну что, бояринъ? Были-ль?»

- Быль, сказаль я.
- «И видѣли»?
- И видълъ.
- «Ну, какова же показалась вамъ моя Александра Михайловна и матушка ея, Марья Абрамовна»?
- Ну, что, моя голубка, отвъчаль я: Марья твоя Абрамовна кажется мнъ боярыня умная и степенная, и показалась мнъ гораздо моложе, нежели я думаль; а и Александра твоя Михайловна дъвушка кажется изрядная и ростомъ довольно уже великонька и болъе, нежели я думаль. Но все молода, и очень, очень молода!
- «Объ этомъ нѣтъ и спора, сказала она: это я вамъ напередъ уже сказывала. Но вопросъ теперь, полюбилась ли она вамъ»?
- Богъ знаетъ, сказалъ я, Ивановна; чтобъ полюбилась она мнѣ, и полюбилась очень, того не могу я сказать. Но какъ и полюбиться, когда она почти сущій еще ребенокъ; но, по крайней мѣрѣ, она не дурна собою и мнѣ ни мало пе противна.
- «Ну такъ и слава Богу, сказала на сіе Ивановна. Это-то и надобно, и этого уже довольно; а полюбиться она уже полюбится, дай-ка ей только повозмужать и повырость больше... Но какже вы теперь думаете?» спросила она меня далъе.
- А я думаю то, сказаль я: что мнв хотвлось бы теперь знать, каковъ показался я имъ, а особливо невъстъ, и каково онъ обо инъ мнънія?
- «О! это не долго узнать, сказала она; мит нужно только побывать у нихъ. Онт мит все скажутъ».
- Ну слушай же, Ивановна; когда такъ, то сдёлай же ты мнѣ одолженіе и съѣзди туда. Но знаешь ли, съѣзди такъ, какъ бы сама отъ себя, а не отъ меня нарочно, и не бери съ собою моего человѣка, а поѣзжай,

- хоть на моей лошади, но съ своимъ сыномъ чтобъ тъмъ лучше могли онъ тому повърить. И пожалуй, распровъдай обо всемь хорошенько, особливо о томъ, не протявенъ ли я самой невъстъ-то. Ежели дойдеть рфчь до меня, то ты скажи, что ты меня видела, что оне мне все полюбились; но что я тебя въ нимъ еще не посылаль и ничего еще съ тобою не приказываль, и что не знаю о томъ, что ти и поъхала. А буде станутъ опъ говорить для чего и прифажаль не одинь, то скажи, что сіе случилось нечально и не нарочно; что гость сей мнв пріятель и притхаль ко мит ввечеру передъ тъмъ днемъ, какъ тхать; что я ему и не радъ быль и что по необходимости принуждень быль взять его съ собою.
- «Хорошо, хорошо, батюшка, сказала мит на сіе Ивановна: но скажите вы мит, говорили ли вы что-нибудь съ невтстою и умна ли она вамъ показалась?»
- Нътъ, моя голубка! И можно-ль было мн то съ нею говорить о чемъ-нибудь, а особливо по ен молодости. Я и съ матерью ел очень мало говориль, а потому и смущаеть меня теперь наиболье то, что я немогу ничего еще судить о ея разумв и боюсь пуще всего, что не глупа ли она. Итакъ, пожалуйста, какъ можно пораспроведай моя голубка о томъ, умъетъ ли она покрайней мъръ грамотъ и читать и писать, и не охотница ли читать книги? Куда бы миъ хотълось, чтобы она была къ сему скольконибудь охотница и мит могла-бъ въ томъ сколько-нибудь сотовариществовать. Также поразвъдай, сколько тебъ будетъ можно, и о томъ, къ чему она наиболће охотница; также не дурного ли нраву. Дурной нравъ въдь и смаленьку уже въ чедовъкъ примътенъ, и этого я боюсь всего болье. А постарайся также узнать и о склонностяхъ и охотахъ ея матери, мев и о томъ нужно бы очень знать.
- «Хорошо, хорошо, сказала она: я постараюсь, сколько мит только можно будеть узнать, и разскажу вамъ потомъ все и все; а также и о томъ поразведаю ихъмысли, какъ же бы оне теперь располагались

и согласились ли-бъ ее за васъ отдать, еслибъ вы того уже стали желать и требовать».

- Очень хорошо, моя голубка, сказаль я. Ступай же съ Богомъ и ежели можно, то завтра же поъзжай къ нимъ; а чтобъ лучше обо всемъ узнать, то пробудь у нихъ хоть день-другой лишній.
- «Очень хорошо, сказала она. А благо кстати сыну моему есть крайняя нужда побывать въ Тулф, —такъ и пускай онъ оттуда въ нее профдетъ и тамъ надобности свои исправитъ; а я между тъмъ и останусь погостить у нихъ».
- Всего лучие, сказаль я: ты и сказать можешь, что по случаю самой сей тзды его въ Тулу, ты къ пимъ и притхать вздумала.

Опа и дъйствительно все такъ сдълала, какъ говорено было, и дней черезъ пять возвратившись назадъ, тотчасъ и прилетъла ко мнъ, съ нетерпъливостью и крайнимъ любопытствомъ ее дожидавшемуся.

- Ну, что, моя голубка, Ивановна? спросилъ я ее увидъвъ. Тадила ли ты, и что въстей?
- «Цфлый коробъ привезла ихъ къ вамъ, баринъ! отвъчала она: и все хорошихъ. Полюбиться вы имъ полюбились всъмъ. Онъ всъ васъ хвалятъ, говорятъ объ васъ хорошее и довольны всъмъ вашимъ поведеніемъ».
- Неужели? спросилъ я: слышала ты тоже и отъ невъсты самой?
- «Ну пътъ! отвъчала на сie Ивановна. И надобно солгать, ежели сказать, что слышала все тоже и отъ самой невъсты. Отъ сей, по молодости ея, трудне сего добиться. Она, какъ ни была ко мит до сего ласкова и какъ меня ни любила; но съ того времени, какъ узнала о моемъ сватовствъ, и смотръть на меня и говорить со мною не хочетъ. И ей, что ни говори, такъ либо молчитъ, либо плачетъ, либо, застыдившись, уйдетъ прочь. Отъ ней не могли еще того и всв родные ея добиться, чтобъ она сказала, каковы вы ей кажетесь. По по крайней мере и то уже хороню, что она не противится и не просить, чтобъ сіс дело оставили. А

когда-бъ противны были вы, такъ бы вѣрно она сказала. Вотъ вамъ все, что я могла узнать объ невѣстѣ вашей. А впрочемъ грамотѣ она мастерица и читать и писать умѣетъ и когда заставляетъ ее матушка, то читаетъ и кпиги. Сама же Марья Абрамовна охотница и любитъ читать книги, а притомъ и очень богомольна».

- Ну, это хорошо, сказалъ я. А о нравъ-то, Ивановна! распровъдывала ли ты?
- «Распровъдывала и разспрашивала кое-кого и о томъ, батюшка. Но это всего трудить еще узнать, и по молодостиея нельзя и судить еще о томъ. Теперь она кажется хорошаго и ласковаго ирава, такъ какъ и матушка ея, очень хорошаго ирава и поведенія; а впередъ какъ выростетъ, Богъ знаетъ, какова будетъ, это не можно еще никому узнать. Иравы, какъ извъстно, съ лътами перемъняются. Также и о склонностяхъ ея нельзя еще ничего судить».
- То-то и дѣло, сказалъ я и задумался,
   а она продолжала далѣе:
- «А то только я слышала, что она рукодълка, не вътрена, не ръзва; любитъ заниматься чъмъ-вибудь, и въ домашнемъ хозяйствъ матери уже во многомъ помогаетъ».
- Это все хорошо, сказаль я опять, нерехвативь ея рѣчь. Но нравъ-то, нравъ-то и неизвъстность его ужасно меня устрашаеть! Ну, если она да дурного будеть нрава, что ты тогда изволишь? Развъ уже въ этомъ случаъ полагаться на волю божескую и свое счастіе?
- «Конечно, сказала она: другого не остается, и нравъ узнать во всякой невеств трудно, кольми паче у такой молодой».
- То такъ, сказалъ я: кто ихъ узнаетъ; въ дѣвушкахъ во всѣхъ правы хороши, какъ говорятъ; но нослѣ-то выходитъ часто иное. Но чтожъ еще скажешь ты мнѣ, Ивановна?
- «А то, что товарищь нашь, съ которымь вы прифажали, имъ всемъ какъ-то не очень нравился. И слава Богу, что вы мне сказали, что случилось это нечаянно и что вы по неволе принуждены были взять его

съ собою. Этимъ успокоила я ихъ; а то было это имъ не очень пріятно, и они понегодовали и на васъ за то».

- Вотъ изволь, пожалуй! сказаль я: что онъ мнѣ надълаль, и теперь напонимаю я, что онъ съ умысломъ тамъ себя дурачиль, и такъ себя велъ, какъ я нимало не ожидаль отъ него. Но о дълъто самомъ, какъ же они думаютъ и что съ тобою говорили?
- «Что, батюшка, о дѣлѣ-то самомъ н теперь говорятъ они все тоже, что говорили прежде, что по молодости ея начинать его никакъ еще не можно и что прежде о томъ и думать они не хотять, покуда не совершится ей 13 лѣтъ».
  - Но когда-жъ это будеть? спросиль я
- «Дожидаться правда и сего не долго, отвъчала она. Имяниницей вотъ будетъ она въ великій постъ. Итакъ, все дъло, чтобъ только подождать до весны».
- Ну, это куда бы уже не шло, сказаль я. Можно и до льта, а хотя и до осени еще свадьбою подождать. Пускай бы себь подростала она. Я и самь тымь болые могы бы имыть времени исправиться всымь и приготовиться къ свадьбь.
- «То такъ, батюшка, подхватила Ивановна. Но страшно, чтобъ въ это время не произошло и тамъ отъ злыхъ людей какихънибудь каверзъ. Мнв и такъ уже отчасти слыхнулось, что есть у нихъ тамъ сосъдка, и пріятельница имъ, по имени Аграфена Ивановна, и что этой старушкъ, Богъ знаетъ, что-то вздумалось разбивать все наше дело. Для меня удивительнее всего то, что не видавъ васъ въ глаза и не зная васъ нимало, а корить часъ всячески; и когда уже не чемъ инымъ, такъ уже сущей и смъшною пебылицею. Затъй и наскажи на васъ; да комужъ? -- самой Александръ Михайловнъ, что вы и колдунъ-то, и черновнижникъ, и Богъ знаetb 4T0».
- Что ты говоришь? захохотавъ сему, воскликнулъ я... Неужели въ самомъ дълъ?
- «Точно такъ, говорила она. И я сама уже тому смѣялась, смѣялась, да и стала и миъ старушка эта ни въсть

какъ досадна. Какъ это можно молоть такой вздоръ и внушать его ребенку... А та, по молодости и по любви своей въ ней, повъривъ тому, и ну плакать».

- Ну спасибо же этой Аграфент Ивановить, сказаль я. Есть право за что спасибо сказать. Да не съ ума ли она сама спятить изволила? И сходно ли съ разумомъ повтрить тому, еслибъ кто и сталъ ей то сказывать. И не глупо ли истинно, чты меня разкорить хочеть?... Но неужели и сама мать ея тому же втрить?
- «И! нѣть, отвѣчала она. И какъ можно этому вѣрить. Однако, какъ бы то ни было, но все непріятны и опасны такія каверзы, а потому и кажется, что имъ все еще хочется получить болѣе времени объ васъ хорошенько и обстоятельные распровѣдать».
- Пожалуй, сказаль я, распровъдывай себъ, какъ хотять. Чего нъть, то и будеть нъть, и злые люди что ни стали-бъвыдумывать и сами отъ себя затъвать, но правда сама собою послъ отвроется. Досадны только этакіе глупци и негодян!... Ха! ха! ха! Уже въ черновнижники и въ колдуны меня пожаловали! И можно ли чему глупъе и смъщнъе такого вздора быть? А все, небось, потому, что я охотникъ до книгъ, до наукъ и до всякихъ рукодълій и знаю кой-какія хитрости.
- «Конечно, сказала она. И у насътаки между чернью мало ли какого вранья объ васъ».
- Что ты говоришь, Ивановна?—Ну, не зналь же я... Право не зналь, что и оть знанія наукь можно нажить себь молву дурную... Ха! ха! ха! Но воля ихь, и чтобь они ни говорили, но сь науками не разстанусь я ни для кого и ни для чего въ свъть! Ну, какъ-же, сказаль я наконець своей свахъ: такъ намъ и быть, и опять остаться ни на чемъ?
- «Видно, что такъ, отвѣчала она мнѣ: но по крайней мѣрѣ не далѣе, какъ до весны, или до лѣта. А тогда мы можемъ и опять приступить къ нимъ.
  - Конечно, сказаль я: а между тъмъ не

трафится ли еще и другая какая невъ-

Симъ кончилась тогда наша пересылка; а какъ нечувствительно письмо мое достигло до обыкновенныхъ своихъ предѣловъ, то дозвольте миѣ и оное симъ кончить, и сказать вамъ, что я есмь, и прочая...

# ПРИВЗДЪ НЕОЖИДАЕМОЙ И ПРІЯТНОЙ ГОСТЬИ.

# Письмо 113-е.

Любезный пріятель! Въсти, привезенныя мнъ моею Ивановною и все пересказанное ею мнъ повергло меня опять въ превеликое недоумъніе и неръшимость, что мит делать. Я занялся опять мыслями и сумнъніями разными о предначинаемомъ дълъ, и смущаемъ былъ ими тъмъ болѣе, что не имѣлъ никакихъ дальнихъ побудительныхъ причинъ къ продолженію сего дела и къ поспешению онымъ. Въ особливости же огорчало меня то, что не имълъ я никого, съ къмъ бы можно было о томъ поговорить и посоватовать, и ктобъ могъ подать мнв искренній и благоразумный совътъ при тогдашнихъ моихъ критическихъ обстоятельствахъ.

О пріятель своемь, господинь Писаревь, пересталь я и думать. Явное пристрастіе последняго его со мною поступка и очевидный опыть неискренности его дружбы отвлекъ меня совство отъ онаго и побуждалъ еще болье танться отъ него въ семъ дълъ, нежели прежде. Изъ другихъ не хотълось миъ также никому въ семъ дълъ открыться. Старика, дяди моего родного, тогда не было въ деревнъ, а жилъ онъ, по обыкновенію своему, всю зиму въ Москвъ. Старика, деда моего, генерала оставиль я при томъ мифніи, что невфста показалась мпъ слишкомъ еще молода, и ему въ истинномъ расположении своемъ и нервшимости не хотвлось мнв также открыться, отчасти для неискренности его со мною обхожденія, а отчасти изъ опасенія, нать ли дъйствительно у жены его на умъ, женить меня па своей дочери, что послъ н оказалось въ самомъ деле. Итакъ, оставалась одна только Ивановна; но и сія болье только желала мнь невъстою своею услужить, нежели въ состояніи была подать совъть благоразумный. А посему и гореваль я о семъ недостаткъ добрыхъ совътниковъ и не зналь, что мнъ дълать.

Но по счастію мучительное сіе состояніе продолжалось недолго. Не усивле нъсколькихъ дней пройтить, какъ вдругъ однимъ днемъ взътзжають ко мит на дворъ гости въ дорожномъ возкъ и съ вибиткою за онымъ. «Господи, кто бы это такой быль?» говориль я самь себъ, смотря въ окошко, удивлиясь и не въ состояніи будучи догадаться, кто-бъ это такой былъ. Но удивленіе мое увеличилось еще несказанно, когда въ окно увидълъ я выходящую изъ возка боярыню Въ крайнемъ недоумъніи выбъгаю я въ съни, чтобъ ее встрътить. Но какимъ пріятнымъ востортомъ поразнися я, узнавъ въ ней старшую сестру мою, госпожу Неклюдову, Прасковью Тимооеевну.

— Ахъ, Боже мой! возонилъ я, бросившись въ ея объятія. Ахъ матушка сестрица; откуда ты это взялась? И могь ли я себт воображать, чтобъ я такъ счастливъ былъ, чтобъ видеть тебя у себя въ деревнте! Не самъ ли Богъ тебя ко мит прислалъ въ такое время, когда ты мит всего нужите.

Радостныя слезы текли тогда у меня изъ глазъ, а и она, таковыя же обтирая, шла за мною, ведущимъ ее въ свою хижину. «Поди-ка, моя мать! и посмотри мое житье-бытье. И какъ это тебя Богъ принесъ въ домъ дъдовъ и родителей нашихъ, и вздумалось посътить меня въ моемъ уединеніи?.. О, какъ много я тебъ благодаренъ!»—Сказавъ сіе, принялся я опять цъловать у ней руки и лицо.

— «Молчи, молчи, братецъ! Дайка мнѣ обогрѣться сколько-нибудь, а то все тебѣ разскажу!... И! какъ у тебя тепло и хорошо здѣсь! Какіе это прекрасные покойцы ты себѣ сдѣлалъ, и какъ убралъ здѣсь все такъ хорошо! И не узнаешь ихъ! Это были, конечно, наши прежнія кладовыя?»

- Точно такъ! сказаль я, и водя по встмъ онымъ, показывалъ ихъ ей.
- «Ну, а тамъ? спросила она: гдѣ мы прежде живали, что у тебя?
- Тамъ все-таки по прежнему и такъ, какъ было, сказалъ я.
- «О! поведи же меня, братецъ, и въ ту половину, подхватила она. Хочу нетерпѣливо видѣть еще разъ тѣ мѣста, гдѣ я родилась, воспитывалась, гдѣ жила въ малолѣтствъ... и поклониться моленію предковъ нашихъ.
- Изволь, моя мать, и введя въ прежнюю нашу большую горницу, ей сказалъ: вотъ наша старинная передняя! Видите, вся потемнъла она уже отъ древности.

Сестра не успъла войтить въ нее, какъ поверглась предъ образами, которыми установленъ былъ еще весь передній уголъ въ оной.

— «Да, сказала она: воть она, и точно еще въ такомъ же видѣ, въ какомъ оставила я ее, отъѣзжая въ послѣдній разъ съ покойною матушкою отсюда. И понынѣ еще съ удовольствіемъ вспоминаю я, какъ маливалась я предъ сими образами но утрамъ, находясь еще въ дѣвкахъ.

Послѣ сего вошли мы съ нею въ угольную, съ которою производимы были мною столь многія перемѣны.

- «Вотъ эта уже совствы не такова, какъ была прежде, сказала она: но мфста въ ней мит вст памятны. Вотъ здтсь, братецъ, виста колыбель твоя, какъ былъ ты еще махенькой, и я помню и понынт, какъ я тебя здтсь иногда качивала. А вотъ здтсь стояла кровать покойной матушки. Не знаешь ли, братецъ, на которомъ мфстт скончалась она?»
- Вотъ здёсь сказаль я, указывая па передній уголъ. Сюда, какъ мнё сказывали, переставлена была кровать съ нею, и тутъ испустила она свое последнее дыханіе и преселилась въ вёчность.

Слеза покатилась тогда изъ глазъ сестры моей. Она поклонилась сему мъсту и, отворотясь, утирала ихъ платкомъ своимъ. Потомъ пошли мы въ комнатку, и сестра,

указывая мнв знакомыя ей еще мъста въ оной, говорила: «Вотъ здѣсь сыпали мы съ сестрою, а вотъ тутъ родился ты. братецъ. О какъ мила мнв и понынъ горница сія, гдѣ живали мы въ малолътствъ».

Не успѣлъ я ее обводить и возвратиться въ свои комнаты, какъ просилъ я удовольствовать мое любопытство, и разсказать, какимъ образомъ и по какому счастливому случаю я ее у себя вижу.

- «А вотъ по какому, сказала она: у меня давно было объщание съездить помолиться къ Нилу Столобенскому чудотворцу, въ монастырь, что на озерѣ Селигеръ близъ Осташкова. А какъ оттуда не очень далеко было уже и до Москвы, то и восхотвлось мив побывать еще разъ на свою родину и посмотръть мъста сін, которыя я столь многіе годы и съ самаго моего замужства не видала; повидаться съ тобою, братецъ, посмотреть твое житьебытье, а потомъ профхать въ Кашинъ и повидаться съ сестрою, Мароою Тимоөеевною, у которой я также никогда еще не была и слышу, что она, бъдная, нездорова. Не отпустить ли она со мною старшую дочь свою: мић хотћлось бы ее взять у ней къ себъ.»
- Это очень бы хорошо, матушка сестрица! сказаль я: а то сестра какъ-то очень нездорова и я боюсь, чтобъ не лишиться намъ ея; а вы знаете, каковъ зять нашъ, Андрей Федоровичъ.
- «То-то и дѣло! сказала опа. Но скажи же ты мнѣ, какъ ты поживаешь, братецъ? Все ли ты здоровъ?
  - Слава Богу.
- «Не скучилось ли тебѣ жить въ одиночествѣ?»
- То есть тоть грѣшокъ, сказаль я: и потому помышляю уже о томъ, какъ бы нажить себѣ и товарища и жениться.
- «Давной пора, братець! сказала она Но есть ли невъсты-то, и нашель ли ты себъ какую?
- То-то и бѣда-та наша, отвѣчаль я: невѣсть много; но все какъ-то не по мпѣ. А есть одна на примѣтѣ; но и въ разсужденіи той не зпаю, какъ рѣшиться. Такая бѣда, что и посовѣтовать пе съ

къмъ. Но теперь, славу Богу! и я очень радъ, что ты ко мит притхала. Съ тобою, моя матушка, могу я лучше всъхъ о томъ поговорить и посовътовать, и самъ Богъ тебя ко мит принесъ.

— «Очень хорошо, братець! сказала она. II какъ я у тебя недѣлю-другую пробыть расположилась, то и поговоримъ о томъ, сколько тебѣ падобно. II какъ бы я рада была, еслибъ могла тебѣ сколько-нибудь въ семъ случаѣ помочь».

Я поцъловаль у ней за сіе объщаніе руку, и спъшиль скорье обогръвать ее съ дороги согрътымь чаемь.

Между темъ какъ я ее имъ потчиваль, собрались всъ старъйшіе изъ людей монхъ, мущины и женщины, которые видали ее еще незамужнею и были живы, и пришли просить, чтобъ она имъ себя показала и дозволила имъ перецъловать у себя руки. Сестра съ преведикою охотою на то согласилась и, напившись чаю, вышла къ нимъ въ лакейскую, и тогда представилась глазамъ моимъ сцена весьма трогательная. Всъ во множество голосовъ восклицали тогда: «Ахъ, матушка наша, Прасковья Тимоееевна!» И всв на прерывъ другъ предъ другомъ спѣшили цъловать ея руки и изъявлять непритворную радость свою о томъ, что Богъ допустилъ ихъ еще прежде смерти своей ее увидать. Всякая изъ женщинъ, подходя къ пей, напоминала о себъ и сказывала свое имя. Сестра помнила еще всъ оныя и многихъ изъ нижъ узнавала, а другимъ дивилась, что они такъ состарвлись и перемфицись, что и узнать ихъ было не можно. Со встми ими она перецтловалась, со встми поговорила, и встмъ приказала паутріе опять собраться и притить къ себъ, чтобъ могла она ихъ одълить привезенными имъ гостинцами.

Какъ скоро сестра моя отдохнула сколько-нибудь отъ дорожныхъ безпокойствъ и наступилъ вечеръ, уединившій насъ отъ людей; то стала требовать она, чтобъ удовольствовалъ я чрезмѣрное ея любопытство и разсказалъ ей о мопхъ сватовствахъ и невѣстахъ. И тогда, усѣвшись съ нею въ уголокъ, и разсказалъ я ей все н все, съ самаго начала и до конца, и не утаилъ отъ ней ничего изъ всего писаннаго и сообщеннаго вамъ въ предслъдовавшихъ моихъ письмахъ. И доведя наконецъ повъствованіе свое до самаго послъдняго случая и произшествія, изобразилъ ей всю тогдашнюю мою неръшимость, пересказалъ все, что меня къ невъстъ прилъпляло и всъ тъ сумнительствы, которыя меня устрашали и отвлекали отъ оной, и требовалъ наконецъ отъ нея совъта, какъ бы мнъ поступить при семъ случать было лучше.

Сестра моя слушала всѣ слова мон съ величайшимъ вниманіемъ, и наконецъ, подумавъ, сказала:

- «Не знаю, братець, я и сама, что мнѣ тебѣ сказать на сіе, и какой совѣть лучше дать при такихъ твоихъ обстоятельствахъ. А желала-бъ я и очень желала, еслибъ только можно было, чтобъ мнѣ самой невѣсту эту и мать ея видѣть, и тогда бы я уже могла скольконибудь надёжнѣе мой совѣтъ тебѣ предложить».
- Хорошо бы, сестрица, сказаль я, и очень бы это хорошо. Я и самъ желаль бы того, чтобъ вы ее увидѣли, и это всего-бъ лучше было. Но какъ же бы это сдѣлать-то? вотъ вопросъ. Развѣ поговорить о томъ съ моею Ивановною, не придумаетъ ли она къ тому какого способа.
- «Это дело, и хорошо, братець, отвечала она. И пошли-ка ты завтра по утру за нею. Благо и безъ того мить эту старушку видеть хочется, и ее поблагодарить за ее объ тебт по печение».

Сіе я на другой день и сділаль. А между тімь, покуда тіздиль туда нашъ посланной, явплся къ намъ нашъ приходской попъ,—тоть отецъ Иларіонъ, о которомъ я иміль уже случай вамъ пересказывать. Онъ не успіль услышать о притізді сестры мосй, какъ восхотіль ее видіть того часа, и побіжаль къ намъ. И сестра моя, знавшая его еще въ маломітстві, была очень рада, что нашла его еще въ живыхъ, и не могла съ нимъ обо всемъ и обо всемъ наговориться довольно.

мнѣ совсѣмъ не по мыслямъ, а развѣ доведеть меня до того самая крайность и я не найду себѣ никакой иной и лучшей невѣсты. Все сіе внушили мы нѣмкѣ точно такимъ же образомъ стороною, и будто въ шуткахъ и издѣвкахъ, какимъ образомъ сама она начинала свое сватовство, и были очень довольны тѣмъ, что сватовство сіе было не формальное, и что намъ можно было отъ невѣсты сей учтивымъ и необиднымъ образомъ отыграться.

Въ послѣдующій день и прежде еще узнанія нашего отвѣта, не преминула посѣтить насъ и сама генеральша и привезла съ собою и дочку свою, разрядивъ ее въ прахъ и какъ можно лучше. И какъ тогда намѣреніе ея было уже намъ свѣдомо, то и смѣялись мы внутренно сему ея предпріятію, и я самъ въ себѣ говорилъ: «Тщегны всѣ ваши труды и старанія, мои государыни! Не прельстить вамъ меня сими уборами. Знаемъ мы вдоль и поперекъ, какова она, и симъ блескомъ не обманемся.»

Въ самое то-же время приважаль къ намъ и любезный сосъдъ мой, г. Ладыженскій, съ своею женою; ибо какъ скоро отъ меня увнали, что сестра моя во мнѣ приѣхала, какъ захотъли ее видъть и съ нею познакомиться. Сестра моя была очень довольна посъщениемъ ихъ, и жену г. Ладыженскаго, за ласковость, откровенность и простодушіе ея, отменно полюбила. И какъ они у насъ долже остались пежели генераль и генеральша, то, по отъезде ихъ, госпожа Ладыженская прямо намъ сказала: что она готова побожиться, что генеральша съ умысла привозила свою дочку, но было бы смешно, еслибъ я темъ даль себя прельстить и вздумаль бы на ней жениться, ибо ей она также что-то не правилась. А симъ разговоромъ своимъ она еще болѣе насъ побудила отклонить отъ себя какъ можно сіе сватовство.

Наконецъ, какъ на другой день послъ того возвратился нашъ и отецъ Иларіонъ и привезъ къ сестръ моей и поклонъ, и согласіе на предлагаемый заъздъ и самое приглашеніе ее къ тому; то не стала сестра моя долве медлить, но тотчасъ въ
путь сей отправилась. Она расположила
ваду свою такъ, чтобъ ей привхать въ
домъ къ госпожв Кавериной тотчасъ
послв обвда, посидеть у ней до вечера,
и буде не уймутъ ночевать, то продолжать бы путь свой далве къ Тулв и ночевать хоть на дорогв. Какъ условленось
было, чтобъ быть всему тутъ запросто и
чтобъ свиданіе сіе было совсвиъ не нарядное, то и не заботилась сестра моя
нимало о томъ, чтобъ одеться получше,
и думая, что тамъ никого не будетъ постороннихъ, и расположилась завхать
прямо по дорожному.

Но въ несчастію случилось совствиъ неожидаемое, и она, прибхавъ, нашла тутъ не только помянутую тетку невесты моей, госпожу Арцыбашеву, но и сестру ея, госпожу Крюкову съ ея мужемъ, и всехъ ихъ приезда ея нарядно дожидавшихся. Сія неожидаемость такъ сконфузила и смутила сестру мою, что она, съ досады, что ее власно какъ подманули, не согласилась никакъ у нихъ ночевать, хотя они ее и унимали, а особливо для присутствія г-жи Крюковой, которая ей, по бойкому и къ пересудамъ склонному ея нраву и характеру, какъ-то неполюбилась, — а повхала отъ нихъ прочь и ночевала въ первой деревить, случившейся на дорогт отъ нихъ къ Тулв.

Тутъ досадовала она невъдомо какъ на попа нашего, думая, что онъ не такъ ниъ и намъ пересказалъ, какъ съ объихъ сторонъ было приказано. Но послъ открылось, что онъ тому не виноватъ быль, а произошло приглашение въ сему случаю госпожи Арцыбашевой отъ того что мать невъсты отмънно съ нею жила дружно и ничего безъ ней и совъта ея пе дълала. А привздъ господина Крюкова случился нечаянный. Онъ, тадучи изъ гостей и ничего о томъ не зная, къ нимъ тогда забхалъ и ночевать у нихъ расположился. Сборы же и приготовленія ихъ къ принятію гостей произошли отъ того, что сколько отецъ Иларіонъ ихъ ни увъряль, что сестра моя будеть одна, однако они тому не върили, а завърное полагали, что и я съ нею къ нимъ буду.

Но какъ-бы то ни было, но сестра моя у нихъ была, и хотя за помянутыми гостьми и не удалось ей и съ невъстою и съ матерью ея столько поговорить, сколько ей хотълось; но по крайней мъръ она ихъ видъла и сколько-нибудь и понятіе объ нихъ получила, а сего по нуждъ было и довольно.

Между тъмъ я, о томъ ничего не зная, не въдая, находился дома и съ великимъ нетерпъніемъ дожидался обратнаго притзда сестры моей.

- Что, матушка сестрица? спросилъ
   я ее по возвращени оной.
- -- «Что, братецъ! Была, видъла, и со встин ими и даже съ ближними ел родными спознакомилась».
- Какъ это? Развѣ и родные были? спросилъ я.
- «То-то мое было и горе, сказала она. Я понадъялась, и приъхала запросто и въ тъхъ мысляхъ, что никого не будетъ; а погляжу полна горница народа, и я сгоръла даже отъ стыда».
- Господи! но какъ же это такъ сдѣзалось?
- «Ужъ всего того не знаю. Однако мнѣ не велика нужда до иныхъ и что-бъ ни стали говорить обо мнѣ. А особливо была тутъ какая-то Анна Васильевна!.. О! уже это Анна Васильевна! Пересудитъ кажется всякаго насквозь и процъдитъ до чиста. Сестра ея, Матрена Васильевна, кажется не такова и лучше. А мать дѣвики-то кажется женщина умная, степенная и не вертопрашка, и мнѣ она полюбилась».
- Ну, а дъвушка-то? спросить я съ трепещущимъ сердцемъ.
- «И она кажется изряднай, братець! Недурна собою, и вакь повыровняется, то будеть и гораздо еще лучше. А показалось мить также, что она и неглупа. А впрочемъ, Богь ее знаеть! Въ такое короткое время можно ли узнать какова она, и что-нибудь замътить въ оной. Для помянутыхъ гостей принуждена была я сидъть и чиниться и не то говорить,

- что бы мий хотилось, а то, чего требовали чины и благопристойность. И мий невидомо какъ жаль, что сіе такъ, а неннакъ случилось, и что сіи гости поминали мий разсмотрить и узнать дивушку сію короче».
- Экое горе! сказаль я: сожалью и я о томь, но думаю, что случилось сіе не съ умысла, а конечно, не нарочно какимъ-нибудь образомъ. Но какъ бы то уже ни было и какъ бы ни случилось; но чтожъ сестрица, какой совъть ты мнъ теперь подашь?
- «Что, братецъ! Ежели истину тебъ сказать, то желала-бъ я, и всемъ сердцемъ и душею желала-бъ, чтобъ нивть тебв невъсту лучше и совершеннъе этой. Но тото бъда, не изъ своего стада и не выберешь. Говорится въ пословидъ: «и радъ бы въ рай, но гръхи не пускають.» Самъ ты говоришь, что невъстъ не слишкомъ много, и что никакой иной нътъ у тебя въ особливости на примътъ. Итакъ, Богъ знаеть, когда-то другая случится,--и чтобъ не прождать тебъ того несколько леть сряду, а что того хуже, не влюбиться бы опять въ какую и не жениться на такой, которая въ десять разъ и хуже этой, и о которой сталь бы послъ, какъ любовь пройдетъ и погаснетъ, самъ раскаяваться. А какъ тебъ, по всъмъ обстоятельствамъ твоимъ, женитьбою поспѣшать надобно, то мой тебѣ згадъ, братецъ, не забиваться въ даль. И благо невъста есть и есть такая, которая тебъ непротивна и всемъ обстоятельствамъ твоимъ подъ стать; такъ нечего-бъ долго и думать, а помодясь Богу и возложивъ на него всю надежду и начинать бы формально свататься. Відь, Богь знасть, ни то найдешь лучше, ни то ивть. А что она молода, это нимало не мѣшаетъ, ростомъ она и теперь уже великонька, а къ льту еще болье поднимется... Погляди, какая выростеть!... А что касается до неизвъстности ея нрава, то правъ н во всякой невъстъ трудно узнать, и всегда и въ разсужденін и всёхъ будеть такая же неизвъстность. Туть есть какая-нибудь надежда на молодость ея, а въ разсуж-

деніи другой и урослой и того быть не можеть. Больше-жь всего мить то нравится, что она одна только и есть дочь у матери и что мать ея должна будеть жить вмъстъ съ вами, и можетъ до поры до времени быть хозяйкою въ твоемъ домъ и пе такою вътреною, каковыми бываютъ иногда молодыя жены».

Вотъ что говорила мит сестра; и я слушалъ вст сін слова съ величайшимъ вниманіемъ, и не перебивая ни однимъ словомъ ея ртчи. Наконецъ, какъ она перестала говорить, сказалъ я ей:

- Ну, такъ такъ-то, сестрица, и ты миъ совътуешь жениться на этой?
- «Съ Богомъ братецъ, съ Богомъ... и сколько мив кажется, то сама судьба избрала и назначаетъ тебъ сію, а не иную какую невъсту... Теперь-таки и сдълай имъ . удовольствіе и подожди, покуда совершится ей тринадцать леть, а съ весны и начинай съ Богомъ свататься формально, и помышлять о томъ, чтобъ веселымъ инркомъ да и свадебку; а между тъмъ заблаговременно и приготовляйся по-маленьку къ тому... Вотъ, и съ коромамипродолжала она — надобно тебъ будетъ еще что-нибудь сделать. Такъ имъ остаться не можно. Въ сихъ маленькихъ трехъ горенкахъ тебъ жениться и послъ съ женою и тещею жить будетъ слишкомъ тесно».
- Конечно, сказаль я: это я и самъ уже думаль, и разскажу вамъ, сестрица, что у на умъ меня есть сдълать и какъ хочется мнъ объ половины хоромъ соединить вмъстъ, и получить чрезъ то гораздо болъе простора.

Послё чего разсказаль я ей все мое нам'вреніе. Она похвалила оное, но не думала, чтобъ сіе было возможно; однако я ув'вриль, что въ томъ н'втъ никакой невозможности.

Вскорт послт сего, и власно какт нарочно для приданія совтту ея множайшаго вта, притхала ко мит и старушка тетка моя, госпожа Аниктева, которой я даль также знать о притадт сестры моей. Она неизобразимо была рада, ее увидтв, и прогостила у наст до самаго почти оттатада сестрина. Я очень доволенъ былъ сею прямо любившею насъ добродушною и разумною старушкою. А какъ о сватовствъ своемъ мы и ей открылись, то и она, выслушавъ все разсказываемое нами объ обстоятельствахъ нашего дъла, также совътовала мит не отставать отъ онаго, но съ Божіею помощью начинать оное въ свое время. И тогда просила ее сестра моя неоставить меня въ то время своимъ вспоможеніемъ, что она охотно и объщала.

Все сіе подкръпило меня еще болье въ моемъ намъреніи и уничтожило совершенно всю мою нерѣшимость. Я положиль уже рѣшительно послѣдовать ихъ совѣту и не искать себѣ болье никакой иной невѣсты, а прилъпиться уже къ сей единой. И съ сего времени не сталъ я уже таиться въ томъ отъ всѣхъ и не скрывать того и отъ прочихъ моихъ сродниковъ и сосѣдей.

Сестра прожила тогда у меня болье двухъ недъль и до самой масляницы; но какъ уже сталъ приближаться и наступать мартъ мъсяцъ, то, стращась, чтобъ не захватила ее на дорогъ распутица, спъщила она ъхать; — итакъ, 28 февраля отправилась она въ путь свой.

Не могу изобразить, съ какими чувствіями разставалась она со всеми местами, видъвшими ее въ малольтствъ и со всею своею родиною. Не сомитьваясь въ томъ, что она въ последній разъ видитъ ихъ въ своей жизни, ибо не могла уже никакъ надъяться быть еще мъстахъ нашихъ, прощалась встин ими на въки. Она обходила со мною всь оныя и не только сама плакала, но и меня въ слезы привела. Всѣ наши дворовые люди отъ мала до велика, а особливо прежніе ся знакомые и престарълые провожали ее и прощались также навъвъ съ нею. Что касается до меня, то я решился проводить ее до Москвы самой и тамъ уже распрощаться съ него навсегда.

Въ Москвъ пробыла она немногіе только дни, употребивъ оные на покупки разныхъ для себя вещей и на свиданіе съ ближайшими нашими родственниками, какъ-то съ дядею Матвъемъ Петровичемъ и съ дядею Тарасомъ Ивановичемъ Арсеньевымъ. Свиданіе съ обоими ими было у ней также чувствительное, а прощанае — того трогательнъе. Она прощалась съ ними также на весь въкъ, ибо не уповала уже ихъ болъе за дальностію своего жилища видъть, и просила ихъ о неоставленіи меня, а особливо, въ случать моей женитьбы, о которой заблагоразсудили мы имъ уже открыться, и имъли удовольствіе слышать и отъ нихъ намъренію моему одобреніе, — а особливо отъ дяди Матвъя Петровича, который радъ даже былъ, что я сыскалъ себъ невъсту.

Наконець распрощалась сестра моя и со мною, съ пролитіемъ съ объихъ сторонъ многихъ слезъ. Но, ахъ! я пролилъ бы ихъ несравненно болѣе, еслибъ могъ предвидѣть тогда и знать, что я видѣлъ ее въ сіе время уже въ послѣдній разъ въ жизни. Она поѣхала къ меньшой моей сестрѣ въ Кашинъ, а я спѣшилъ возвратиться домой по причинѣ наступающаго великаго поста.

Но какъ письмо мое достигло уже до своихъ предъловъ, то окончивъ оное, скажу вамъ, что я есмь, и прочая.

# СВАТОВСТВО И СГОВОРЪ.

#### Письмо 114-е.

Любезный пріятель! Возвратясь изъ Москвы въ свою деревню, сталъя съ нетерпѣливостью дожидаться наступленія весны, дабы вивств съ началомъ оной начать и свое важное дело. А не успела весна сія наступить, какъ мая въ 18-й день, благословясь и отправиль я Ивановну мою къ госпоже Кавериной съ формальнымъ уже предложениемъ руки моей ея дочери, и для истребованія отъ ней также рѣшительнаго отвѣта: согласны ли онъ на то, или несогласны? и буде согласны, то чтобъ назначенъ быль ими уже и день, когда бы быть сговору. Съ превеликимъ нетерпвніемъ и безпокойствомъ духа дожидался я возвращенія сей посланницы, ибо хотя и не сомнъвался почти въ получени благопріятнаго отвіта, однако все-таки смущался еще духомъ и мучился неизвъстностію.

Наконецъ привзжаетъ моя Ивановна и привозить мив отвётъ, какой мною былъ уже ожидаемъ, а именно, что они решились наконецъ дать свое соглашеніе, и, почитая то волею небесъ, назначаютъ и самый день, въ который бы намъ начать сіе дело формальнымъ сговоромъ. Кровь во мив взолновалась вся, какъ услышалъ я сіе изреченіе, и смущеніе мое было такъ велико, что я едва имёлъ столько духа, чтобъ спросить, когда-жъ бы хотёлось имъ, чтобъ сіе было?

- «Тридцатаго мая, или на самый троицынъ день, сказала она. И я сколько ни говорила, чтобъ быть тому прежде, но они никакъ не согласились».
- Да кая въ томъ и нужда, сказалъ я: и очень, очень хорошо, что такъ не скоро, тъмъ болъе буду и я имъть времени къ тому приготовиться.

Сін приуготовленія и началь я съ самаго того же дня дёлать и трудился въ томъ ежедневно. Состояли они, во-первыхъ, въ томъ, чтобъ одеть себя и дюдей своихъ къ сему времени получше; во-вторыхъ, чтобь исправить экипажъ, въ которомъ бы на сговоръ тхать; въ-третьихъ-чтобъ прінскать людей, которые бы помогли мив въ семъ случав, ибо одному ъхать мнъ не годилось; въ-четвертыхъзапастись какими-нибудь вещами, которыми-бы мив невъсту свою дарить можно было; въ-пятыхъ, какъ я не сомнъвался, что после сговора въ непродолжительномъ времени назначится и свадьба, то надлежало послъшить и переправкою дома, также прибраніемъ сколько-нибудъ получше и сада своего. Всеми сими делами и началь я заниматься; но горе. мое было, что не было у меня ни одного человъва, съ въмъ бы я могь тогда обо всемъ томъ посоветовать.

Дядя мой находился тогда еще въ Москвъ, а хотя-бъ и дома былъ, но къ тому былъ бы неспособенъ. О старикъ дъдъ, генералъ нашемъ и говорить нечего. Сей былъ на меня въ нъкоторомъ внутреннемъ, хотя скрытомъ, неудовольствіи за то, для чего не хочу жениться я на его падчериць. Дядя мой, господинъ Каверинъ — Захарій Оедоровичъ, былъ также человъкъ въ такихъ дълахъ совствъ несвъдущій, а жена его была самая госпожа «Чудихина» и совттами своими могла-бъ скорте вседъло испортить. Самъ господинъ Ладыженскій, мой лучшій и дружелюбить шій состу, былъ совствъ страннаго и оригинальнаго характера и не могъ никакихъ совттовъ дать, какъ только сообразныхъ съ своими странными мыслями.

Одинъ бы господинъ Писаревъ могъ быть такимъ, который былъ и сведуще и умнъе всъхъ прочихъ и могъ бы мнъ въ семъ случав болве всвхъ помочь. Но къ несчастію, и онъ находился тогда со мною въ такихъ отношеніяхъ, что мнѣ не хотѣлось даже ему о намфреніи своемъ и сказывать изъ опасенія, чтобъ онъ опять тутъ чего-нибудь не выдумаль, чемь бы остановить, или совстви разрушить это дело. И я даже боялся, чтобъ онъ опять не приъхалъ ко мнъ незванный; но положилъ уже твердое намфреніе не слушать его, что-бъ онъ ни сталъ говорить, а оставаться уже твердо при своемъ намфреніи. А сообразуясь съ темъ, и будучи последнимъ его поступкомъ крайне недовольнымъ, я, съ самаго того времени, какъ онъ отъ меня пофхалъ, ниоднажды у него уже не быль, да и радь быль, что и онъ ко мнв не привзжаль уже послв того ниоднажды, да и пересылки между нами никакой уже не было.

Итакъ, не имъя у себя никого, кто-бъ хотя нъсколько могъ мнъ помочь, — принужденъя былъ одинъ, и такъ хорошо, какъ умъль, дълать всъ нужныя приуготовленія. Себя-таки и людей я кое-какъ поодъль, да и то не совсъмъ по-людскому, и далеко не такъ, какъ модные женихи одъвались и собирались. Но что касается до экипажа, то долго не зналъ я, что мнъ дълать.

Кареты были тогда еще очень, очень рѣдки, и въ такихъ небогатыхъ домахъ, каковъ былъ нашъ, были онѣ еще совсѣмъ не въ употребленіи, а ѣзжали всѣ наши братья дворяне въ четыремѣст-

ныхъ, и такъ-называемыхъ вънскихъ коляскахъ. По у меня не было и такой, а было двъ старинныхъ и староманерныхъ коляски, изъ коихъ одна была большая, четверомъстная, но съ какою и показаться никуда было не можно, а другая, такая же, и поменьше и полегче и такъ какъ бы визави, двумъстная, и образомъ своимъ не лучше первой. Для покупки же новой, а того паче кареты не доставало у меня денегъ. Итакъ, не зналъ я, что мнъ дълать, и вздумалъ наконецъ велъть Павлу, столяру своему, большую свою коляску какъ-нибудь преобразить и сдълать получше. Итакъ, ну-ка мы оба съ нимъ ее коверкать, инако устронвать, обивать, раскрашивать и золотить. Но какъ бы то было, но смастерили себъ и сгородили коляску изрядную, и такую, которая намъ потомъ несколько летъ прослужила и на которой вздить было никуда не постыдно.

Что касается до подарковъ, то для закупки оныхъ послаль я нарочнаго человъка въ Москву и писалъ къ тамошнимъ роднымъ своимъ, чтобъ они искуцили мнѣ все къ тому нужное. Но каковы сін дары были, о томъ я и не говорю уже. Ни отъ кого-то изъ всехъ моихъ знакомыхъ не могъ я добиться толку, что-бъ такое употребить къ тому лучше. Иной совътоваль мит то, иной другое. Одинъ затъвалъ дары сіи уже не по моему достатку, а другой выдумывалъ что-нибудь уже странное и нельное. Итакъ, я истинно не зналъ, что мнъ и дълать и не сомнъваюсь, что подарки мон были тогда очень смѣшные, а особливо если сравнить ихъ съ обыкновеніемъ нынъшнихъ временъ; но за то по крайней мфрф не были они мнъ разорительны и не завели меня въ долги превеликіе, какъ заводять иныхъ жениховъ нынфшніе.

Что касается до переправки хоромъ, то въ этомъ дѣлѣ не было мнѣ нужды въ совѣтникахъ постороннихъ, а могъ я и одннъ и лучше всѣхъ оное произвесть, и мнѣ удалось выдумать и смастерить переправку сію такъ хорошо, что всѣ не могли довольно ухвалиться. Я по-

ступиль въ семъ случав уже слишкомъ героически и такъ, что иной бы на моемъ мъстъ не могъ бы имъть никакъ столько духу.

Я отважиль прорубать ствим и окны превращать въ двери, а двери въ окна, въ комнатахъ -- священныхъ отъ древности. Оставшая половина переднихъ съней должна была превращаться въ комнату, изъ которой мы сделали, на случай свадьбы, родъ другой и маленькой гостинной и которая потомъ отправляла намъ должность и гостинной и столовой и моего кабинета, или штудирной комнаты. А старинная наша, отъ древности закоптъвшая или потемнъвшая, передняя получила въ себя входъ прямо съ падворья, съ стеклянными дверьми, и превращена была въ большую, и такую комнату, которая бы могла служить, въ случать нужды, вместо залы, а въ другое время служить вивсто дакейской и съней самыхъ; а чрезъ сіе самое и сое--еноди и смодох инивокоп фо в стинид вель въ нихъ целыхъ семь довольно просторныхъ комнатъ. И какъ я во всехъ потолоки подбълилъ, а ствиы обилъ бумажными обоями, то и сделался домикъ мой хоть куда, и можно было въ немъ уже безъ нужды играть свадьбу.

А такимъ же образомъ поприбралъ я н всю ближнюю часть сада къ дому, н сдълаль ее такъ, что въ ней съ удовольствіемъ гулять уже было можно. Въ особливости же украсилась верхняя часть сего сада тою прозрачною и изъ дугь и столбовъ сдъланною осьмнугольною отверстою беседочкою, которая построена была подъ группою случившихся тутъ высокихъ и прявыхъ березъ. Я выкрасилъ ее и съ перилами внизу празеленною краскою, и какъ она къ самому тому времени поспъла, какъ намъ надлежало тахать на сговоръ, то и обновиль и ее наканунъ того дня ввечеру, приказавъ въ ней накрыть вечерній столь и отужинавь въ ней съ съфхавшимися гостьми и спутниками монми. Вечеръ сей случился тогда наилучшій и наипріятивишій, какіе только быть могуть въ месяце мае, в придожение въ «русской старинъ» 1871 г. удовольствіемъ. Что касается до сихъ спутниковъ мо-

мы препроводили оный съ отмъннымъ

Что касается до сихъ спутниковъ моихъ при вздв на сговоръ, то мив не за кого болве было взяться, какъ за дядю моего Захара Оедоровича Каверина и жену его, да за сосвда своего Александра Ивановича Ладыженскаго. Сихъ-то упросилъ я сдвлать мив въ семъ случав сотоварищество и присутствовать при семъ первомъ обрядв.

Итакъ, 30-го мая, собравшись гораздо поранве и съвши всв четверо въ передвланную мою большую коляску пустились мы въ свой путь, и пообъдавъ на дорогъ, приъхали въ село Коростино еще довольно рано и вскоръ послъ объда, и господинъ Ладыженскій шутками и издъвками своими увеселяль насъ такъ во всю дорогу, что мы всъ до слезъ почти нногда смъялись.

Теперь не могу я никакъ изобразить тёхъ чувствованій, съ какими въёзжаль я въ первый разъ на дворъ, гдё жила моя невёста, и съ какимъ любопытствомъ смотрёль я на ихъ домъ и все жилище, которое вскоре долженствовало принадлежать уже мнв.

Весьма просто и незнаменито оно было. Мий представился маленькой и старинный домикь съ тремя только покойцами, раздівленными еще между собой сінями. И одна половина онаго казалась вросшею отъ древности почти совсімь въ землю и была съ небольшими окошечками и съ кровлею, посіддівшею уже отъ выросшаго и размножившагося на ней моха. Другая скольконибудь была пововіе, и повыше, по случаю, что всі хоромцы стояли на косогорів.

Небольшое высокинькое и тесомъ покрытое крылечко вводило въ съни посреди хоромъ сихъ находящіяся, а маленькій и узенькій цвътничокъ, насаженный койкакими цвътами и осъненный тънью отъ иасажденныхъ подлъ ръшотки високихъ уже черемухъ и другихъ деревцовъ, былъ единымъ только наружнымъ дому сему украшеніемъ, или паче вещію, увеличивающею еще болъе его простоту и безобравіе. А потому все сіе и не въ состояніи было очаровать мое зрѣніе и произвесть въ умѣ моемъ выгодное обо всемъ мнѣніе. Но я уже молчалъ и не говорилъ ничего, каково у меня на сердцѣ уже ни было.

Но каковъ маловаженъ ни показался мнъ сей домъ снаружи, но вошедъ съ товарищами своими изъ свней прямо въ величайшую изъ всъхъ комнатъ, поразился я вдругъ, увидъвъ всю ее наполненную множествомъ разряженныхъ въ пражь гостей обоего пола. Было туть нѣсколько человъкъ мущинъ, а того болъе боярынь, и изъ первыхъ не было миф, кромъ старика Недоброва и господина Хвощинскаго, Василья Панфиловича, ни одного знакомаго; а изъ последнихъ была знакома только мать и тетка невъсты моей, госпожа Арцыбашева, а прочія были мнъ совсьмъ незнакомы. кидодом идид схин сеи кітонм сявя И то искаль я глазами между ими своей невъсты, и почелъ-было ею сперва одну, которая была всёхъ моложе и сёла въ уголку, всъхъ отъ меня отдалениве. Однако скоро увидель я, что это была не она, а совствъ мнт незнакомая, и пересталъ удивляться, паходя ее совствъ въ иномъ видъ, нежели въ каковомъ видълъ я свою невъсту.

Насъ приняди съ обывновенными учтивствами и посадили. Но не усивли почти всв усъсться и минутъ двухъ посидъть, какъ и сдълано было отъ дяди моего обывновенное въ такихъ случаяхъ предложеніе. И какъ на оное также съ ихъ стороны было, по извъстной формъ, отвътствовано, то и пошли тотчасъ нъкоторыя изъ нихъ за невъстою, и чрезъ минуту и выведена была она къ намъ изъ другой комнаты.

Все собраніе встало тогда съ мѣстъ свонхъ, и какъ въ туже минуту явился и священникъ, бывшій уже на готовѣ, то и поставили тотчасъ насъ обоихъ посреди комнаты и начали пѣть и читать обыкновенные въ сихъ случаяхъ стихи. Въ минуту сію быль я почти внѣ себя.—Важность начинаемаго дѣла представилась тогда уму моему во всемъ ея

пространствъ, и я такъ смутился, что едва въ силахъ былъ стоять на ногахъ и столько духа имъть, чтобъ нъсколько разъ взглянуть на поставленную подлъ меня невъсту.

Но какимъ пріятнымъ изумленіемъ поразилось тогда мое сердце, когда не увидёлъ я уже въ ней прежняго ребенка, а дёвушку уже совершенно ночти взрослую, и не такую уже тонкую, какъ была прежде и лицомъ несравненно уже лучшею и миё пріятивншею, нежели какою показалась она миё при нашемъ первомъ свиданіи. Не могу изобразить, какъ много обрадовался я тому, какъ много ободрило и подкрёнило меня сіе и съ какимъ удовольствіемъ смотрёлъ уже я на свою невёсту.

Но въ самую сію минуту блеснула молнія, и громкій звукъ загремъвшаго надъ нами грома встревожиль насъ и всехъ присутствовавшихъ при семъ обрядћ. Всв стали креститься и дивиться тому, что никому и не въ примъту была взопедшая въ самое то время тучка, и всё стали считать неожидаемое явленіе сіе, а особливо линувшій въ самое то время сильный дождь, добрымъ предзнаменованіемъ нашему начинающемуся союзу. А не усивиъ обрядъ кончиться и насъ, по обижновенію, благословили образомъ, какъ и начались обывновенныя со всёжь сторонь взаимныя поздравленія, рекомендаціи и цьлованія другь друга, и поелику собраніе было велико, то продлилось сіе насколько минутъ сряду. Послъ чего посадили насъ обонхъ въ передній уголь и стали по обычаю сперва поздравлять насъ кругомъ ходящимъ покаломъ съ виномъ, а потомъ подчивать кофеемъ, чаемъ и за-Баками.

Все достальное время сего дня и до самаго ужина должень я быль сидёть въ помянутомъ углу и какъ на огит пряжиться. Глаза и вниманіе всего собранія устремлено было на меня и на невъсту мою, и замічались не только вст мои слова, но и движенія самыя, а сіе и приводило меня въ неописанное смущеніе. Я зналь, что мит надлежало тогда разговаривать

что-нибудь съ моею невъстою и ласкаться въ оной всячески, но для меня составляло самое сіе наивеличайшую и труднъйшую коммисію и было такимъ дъломъ, которое, на всъ старанія мои несмотря, не могь я никакъ произвесть по желанію. Ибо, не упоминая о природной моей застънчивости и несмълости въ тавихъ случаяхъ, каковъ быль сей и въ каковыхъ никогда еще и быть мит неслучалось, не зналъ я тогда, и какъ ни старался, но не могь и придумать, что-бъ такое и о чемъ бы мив говорить тогда съ такою молодою невъстою, какова была моя, и которая, несмотря на всю свою возмужалость, была все еще почти дитя или очень еще мало отъ дътства удаленною.

Какъ скоро все, что было у меня заблаговременно въ умъ приготовлено, я ей пересказаль и все переговориль; то и сталь я наконець въ пень и не зналъ болъе, что и пикнуть, и тъмъ паче, что и съ ея стороны не могь я дождаться никакихъ совопрошаній. Да и въ самомъ дълъ, какіе разговоры и о чемъ можно было иметь съ такою молодою особою? Словомъ, мы сидъли потомъ не говоря почти ни одного слова съ нево, и я невъдомо какъ радъ былъ, что сидъвшіе близко подлъ меня ихъ мущины вступили со мною кое о чемъ въ разговоры тъмъ меня сколько-нибудь заняли. Итакъ, по причинъ молодости невъсты моей и лишонъ я быль того удовольствія, какое имъютъ женихи, сговаривающіе на невъстахъ взрослыхъ и имъ понравившихся, и которое для нихъ обывновенно бываеть очень лестно и пріятно.

Вечерній столь приготовлень быль у нихь вь другой половинь, и нась повели туда по наступленіи вечера и посадили по обывновенію опять вивсть. Но оба мы не столько вли, сколько вланялись всть поздравляющимь нась и пьющихь за наше здоровье. Столь быль у нихь нарядный и все въ ономъ въ порядкъ. По окончаніи-жъ ужина и въ разсужденіи, что намъ за дальностію не можно было успъть домой возвратиться, приглашены мы были ночевать въ состаду и родственнику

ихъ, господину Колюбакину, Ивану Алекстевичу, живущему вътомъ же селт и отъ нихъ только черезъ улицу, чты мы были въ особливости и довольны.

Туть во всю ночь я очень мало спаль, ибо вся голова моя набита была помышленіями о начатомь дёлё и о моей невёстё. Я не зналь, счастіемь ли то почитать, или несчастіемь, и обо всемь видённомь и слышанномь такъ много размышляль, что не могь уснуть очень долго.

На другой день надобно мить было постить невъсту, и, по обывновению, отвезть ей подаровъ. А она съ ихъ стороны, по обывновению старинному, дарила людей монихъ, а я встхъ дворовыхъ ихъ людей подчивалъ водкою, привезя съ собою для самаго того погребецъ свой, — и меня увтрили, что обрядъ сей необходимо надобно было исполнить.

Въ сей разъ былъ я съ невъстою своею хотя нъсколько уже познакомъе, однако все наше знакомство не имъло какъ-то дальнихъ успъховъ, и я приписывалъ то ничему иному, какъ ея молодости и не безъ удовольствія проводилъ съ нею все сіе утро. Ибо насъ и въ сей день безъ объда не отпустили и мы не прежде возвратились въ свою деревню, какъ уже по наступленіи ночи.

Симъ образомъ сговорилъ я наконецъ жениться, и какъ сіе случилось на самый троицынъ день и свадьбѣ въ тотъ же мясоѣдъ быть было некогда, то и отложили мы оную до начала будущаго мясоѣда, или до іюля мѣсяца.

Сіе время употреблено было съ объихъ сторонъ на приуготовленія къ свадьбъ,— съ ихъ стороны — на шитье платья и на приготовленіе приданаго, а съ моей на окончаніе того, что у меня было еще недодълано, и также на дальнъйшія приготовленія къ сему великому для меня и торжественному дню.

Между твиъ, сколько инт время, тогдашнія проливныя ненастья и обстоятельствы дозволяли, тажаль я къ моей невъстъ; однако далеко не такъ часто, какъ тадятъ другіе. Тогда не было либо сего въ столь великомъ обыкновенік, того не было, чтобъ препровождать такъ по птекольку двей сряду и не отходить оть невъсти такъ сказать ни нади, и ходить только вочевать въ другой дворъ. какой-нибудь чужой, а день весь съ утра до вечера быть съ невъстом; либо проис-XOJEJO CIE OTA TOTO, TTO A RA CBOER, NO великой ся еще молодости, не нивль еще дальней привизанности. Къ тому-жъ н она какъ-то ко инъ нимало не јаскалась, но все отъ меня власно какъ дичилсь. Сіе обстоятельство было всего боже причиною тому, что и не нижив охоты и побуждения из тому, чтобъ вздить часто въ такую даль единственно для свиданія съ нею, нбо оное не производило мит никакого дальняго удовольствія, но напротивъ того служно иногда поводомъ къ досадъ и къ чувствительному неудовольствію на самого себя.

Но никогда сіе посл'аднее такъ велико не было, какъпосат вторичнаго моего съ невтстою свиданія. Случилось сіе вскорт посат сговора. И день сей быль въ особливости для меня несчастнымь и власно какь нарочно назначеннымъ для произведенія мив многихъ неудовольствій, такъ что онъ мнѣ, по особлявости своей, и понынѣ еще очень памятенъ.

Всталь я въ оний очень рано, — нбо какъ хотъюсь мит притхать къ нимъ въ объду и съ темъ, чтобъ, посидевъ у нихъ, въ тотъ же день и назадъ возвратиться, то и надобно было поспъшать; и потому тадиль я въ сей разъ налегит въ какой-то городовой отверстой старинной колясочкв, которую я, не помню у кого, на сей случай выпросиль. Уже въ самое утро разсерженъя быль непомню чемъ-то людьми своими, почему повхаль уже и со двора не гораздо съ веседымъ расположениемъ духа, а почти нехотя, а для соблюденія единаго этикета. Да и ъхать какъ-то было не хорошо н воляска была самая безповойная н дрянь сущая.

Но какъ бы то ни было, но я туда прифхалъ, и довольно еще рано. Но что-жъ?... и засталь ихъ въ сей разъ

какт нина. - и у меня никогда и на ума і однаха. То-есть невасту мою съ одною только са матерью, и нимало мемя въ cen lehl belozulabuluca. II me suad, OTTOTO IH, TTO REPRYD SACTARS A BE совершенному дезабилье, или одътую совстив запросто и далеко не столь варядною, какою я привыкъ ее видіть, или оттого, что вст онт. а особине она, нечаленииз монив притадонь была жеретревожена; но какъ-бы то ни било, по новажись она инт въ сей разъ совстиъ He TAKOD, KAKOD A ee JO TOTO BELLAIL. но несравненно худшею и такою. Что я не находиль уже ни въ образъ ел, ни во всехъ обращенияхь и ноступнахъ ин нальникъ для себя пріятностей и не ннако могь спотръть на нее, какъ съ дъланіемъ себъ иткотораго насилія и привужденія. А какъ къ вящему несчастію, не хотъла и она въ сей разъ на все ока-Subsemus en jacku hemalo cootestcteoвать, но все отъ меня власно какъ тулилась, да и къ разговорамъ съ нею не могь я найтить никакихь почти матерій, нбо она сама какъ-то въ нихъ не вив**шивалась**, и была очень несловоохотна, а только отвъчала на дължине её воnpoch, h to biacho kart hexote, lacke Me ko mht he okazubala he martimeñ: то все сіе меня еще пуще сразвлю, и привело въ такое изумленіе, что я во все то время, какъ у нихъ находился, быль власно какъ самъ не свой, и невъдомо какъ радъ быль, когда сталь приближаться вечеръ и мив можно было, съ вими раскланявшись, поспышать домой жхать.

> Но чтожь? — Не успыв я, сывши въ свою коляску, со двора събхать, какъ и ношли въ головъ у меня мысли за мыслями и наконецъ такая дрянь, что я и животу своему почти не радъ былъ.

> .«Ахъ! Боже мой! говорить я самъ въ себъ: гдъ это были у меня глаза, гдъ умъ, и гдъ разумъ былъ?... Возможно ли такъ ослепиться и не видать всего того уже сначала, что я теперь видель? О, Боже мой! продолжаль я: какь это мив съ нею жить будетъ!... И ну, если она и всегда такова неласкова и несловоохотлива и не весела будеть?... Ни мальйшей

таки ласки и ни малейшаго приветствія не хотъла она мив оказать, и сколько я къ ней ни ласкался, она и глядъть почти на меня не хотъла... Батюшки мон! - продолжаль я еще далье: уже не противень ин я ей такъ, какъ чортъ?... Уже не возненавидъла ли она меня, ничего еще не видъвъ, и не имъетъ ли ко миъ она уже крайняго отвращенія?... А не даромъ во весь сегодняшній день и смотреть на меня почти не хотвла... Но, ахъ, Боже мой! Что это будетъ, если она меня любить не станеть, а напротивъ того возненавидить еще?.. Не несчастный ли я буду человъкъ. Самый разумъ ел, Богъ знаетъ еще, каковъ? Сколько ни старался я завесть ее въ разговоры, и о чемъ, о чемъ ни заводилъ съ нею речь, ио все какъ-то не могь почти ничего шного добиться, какъ только да или н в тъ, и только что отмалчивалась. Все это для меня непонятно и удивительно. И не знаю, что это и какъ со мною все это сдълалось? И что со мною впредь будеть?... И ну, если она и впредь не умнъе, не словоохотиње, не ласковње и не лучше сего будетъ?... Что со мною, бъднымъ, тогда будеть!... И тавого ли я себъ товарища желаль и искаль, и такого ли получить домогался?... Ахъ! это будеть для меня сущая каторга — жить съ такимъ человѣкомъ»!...

Симъ и подобнымъ сему образомъ размышляль я и говориль самь съ собою во всю дорогу, и чемъ более углублялся о семъ въ помышленін, темъ вероятнейшими и величайшими казались мив всв примъченныя въ невъсть моей несовершенствы. И сіе довело меня наконецъ до того, что я вналъ въ превеликое раскаяніе о томъ, что я сіе діло началь, и досадоваль невъдомо какъ, что дъло сіе зашло уже такъ далеко, что н отстать отъ него было уже почти совсвиъ не можно или по крайней мфрв трудно, и для самого меня не инако какъ крайне постыдно. Сіе смутило и растревожило всю душу мою такъ сильно, что я въ коляскъ своей не сидълъ, а власно какъ на огив пряжился, и только что пересаживался изъ одного угла въ другой, твердя съизнова:

«Ахъ, Боже мой! что это я сдёлаль? Гдё это были мон глаза, и въ какую бездну ввергнулъ я себя! И, ахъ, что мий теперь уже дёлать, и какъ можно уже отстать и перемёнить все это? — «Правда, — говорилъ я далёе, замышляя уже и объ отказ самомъ: дёло еще не совсёмъ сдёлано и узла неразрёшимаго еще не завязано. Возможность еще есть и разрушить все начатое, а подумавши, можно придумать какіе - нибудь и предлоги и употребить приличныя средства къ тому. Примёры такіе бывали, бывають, и всегда будутъ въ свётё».

Мысль сія такъ мнѣ полюбилась, что я началь ее тотчась разработывать далье и уже помышлять о томъ, какъ бы сіе удобнье было сдылать, и выдумываль уже и приличнъйшія средствы. Но не успыль я въ помышленія сіи углубиться, какъ опять вдругь, и власно какъ отъ сна воспрянувъ, самъ себъ я сказаль:

«Такъ, пусть такъ, чтобъ это сдёлать было и можно! Но, ахъ! Какія послёдствія проистекуть изъ того?... Не одурачу ли я себя передъ всёмъ свётомъ? Не подвергну ли я себя тогда всеобщему посмённію?... Не выведу ли я изъ себя исторіи?... Не станутъ ли всё обо мнё говорить, меня хулить и мнё смёнться?... Куда могу я тогда глаза свои показать?... И какая невёста закочеть имёть тогда со мною дёло?... Не станутъ ли всё отъ меня, какъ отъ чудовища какого бёгать?... И гдё, и какъ можно мнё будеть найтить себё другую невёсту, да еще и лучше сей?»

Всѣ сін мысли остановили меня въ прежнемъ моемъ замышляемомъ намѣреніи, но не успоконли духъ мой, а привели его и всѣ мысли мои еще въ вящее нестроеніе и повергли меня опять въ нерѣшимость и въ такое мучительное состояніе, котораго я никакъ изобрасить не могу.

Между темъ какъ я симъ образомъ углублялся въ разныя мучительные размышленія, летело нечувствительно время и уже наступила ночь, и, къ крайнему умноженію моей досады и неудовольствія, прежній прекрасный день превратился въ пасмурной и ненастной. Гдѣ ни взялись мрачныя тучи, покрыли весь горивонть, и вмигь почти послѣ того полился на насъ пресильный и проливной дождь, и сталь мочить насъ немилосердимь образомъ.

Я сколько ни старался укрыться отъ него въ своей коляскъ, но не было ни-какого къ тому способа. Была она старинная городовая двумъстная, и были у ней хотя спереди и съ боковъ кожаныя задержки, но въ такомъ худомъ состояніи, что никакъ не можно было ихъ съютить вмъстъ, и я, какъ ни старался схвативъ вмъстъ ихъ держать, но никакъ не могъ укрыться и защитить себя отъ дождя. Стремился онъ прямо намъ въ лицо, и съ такою силою, что всего меня замочилъ въ прахъ, и я нигдъ него въ коляскъ.

Новое сіе горе, присовокупившись къ прежнему, укеличило еще болѣе мою досаду и неудовольствіе. «Боже мой!—говориль я: что это такое? Всѣ бѣды и напасти на меня сегодня соединились!... Понесло же меня сегодня!... Вѣдалъ-бы, истинно не ѣздилъ!... Измокъ весь и озябъ немилосердо... Богъ знаетъ, какъ и до-ѣдемъ еще»?

Въ самомъ деле наступила тогда уже совершенная ночь, и сделалось такъ темно, что ни зги было не видать. Я хотя и говорилъ то и дело кучеру своему, чтобъ онъ поспешалъ ездою, ибо оставалось еще много ехать; но онъ ответствовалъ мне, что поспешаетъ и такъ, но боптся, чтобъ въ темноте не сбиться съ дороги, чтобъ не потерять ее совсемъ и чтобъ не заехать куда-нибудь въ чепыжн и кустарники непроходимие, и взъехавъ на цень, не извалить бы коляски,—ибо мы ехали тогда перелесками и ченыжами, где дорога по лугамъ едва и днемъ была приметна.

\* «Вотъ новое еще горе и бѣда», говорилъ я, и подтверждалъ какъ ему, такъ и про-

чинь всемь бывшинь со иною людямь примвчать какъ можно дорогу. Но какъ надежда и на всъхъ была не велика, то пришло уже мив тогда не до мыслей о невъстъ, а сталъ думать и помышлять о томъ, какъ бы въ самомъ деле не заблудиться, и ежеминутно самъ смотръть и примъчать, сколько можно было, всъ окрестности и положение мъстъ. Но покуда тхали мы подлъ лъсовъ и пробирались лугами и чепыжами, до техъ поръ все было еще сколько-нибудь жхать и дорогу видъть и окрестности примъчать можно. Но какъ скоро выбрались мы на чистое поле, тогда скоро дошло до того, что сами не знали, куда вхали, ибо ни дороги, ни по сторонамъ вовсе ничего было непримътно, а блествлась скольконибудь въ сторонъ вода, которая отъ проливного и ужаснаго дождя покрыза всю землю и стояла вездв, какъ море.

Горе тогда на встять на насъ напало превеликое. Дождь мочиль встять насъ безъ всякаго милосердія! На встять людяхъ не осталось уже ни одной нитки сухой! Темнота была превеликая, тать оставалось еще не близко и версть болье еще шести или семи; но лошади начинали уже почти становиться. Но что всего хуже, то дороги было вовсе не видно и непримъты, и мы потеряли встановиться. Но что всего хуже, то дороги было вовсе не видно и непримъты, и сами не знали, гдт мы и куда тали.

Болъе часа ъхали, или паче сказать, бредкомъ брели мы симъ образомъ по мъстамъ неизвъстнымъ, и какъ мит по-казалось, что тада наша продолжается уже слишкомъ долго; то, раскрывши свои задержки, сталъ я самъ пристальные смотръть впередъ и по сторонамъ. И тогда вдругъ покажись мит, что мы тадемъ какою-то большою и широкою дорогою, ибо преширокая полоса блестящей во мракъ воды казалась простирающей во мракъ воды казалась простирающеюся вдоль предъ нами.

- Стой, стой! закричаль тогда я: не туда мы, братцы, завхали! Это какаято большая и широкая дорога и совсёмъ не та, по какой намь должно вхать.
- «Это и мы видимъ, и дивимся!» говорили мит люди.

- Но вакъ же вы это такіе, братцы, подхватиль я: видите сами, что не тутъ мы вдемъ, гдв надобно и что не туда завхали,—а знай вдете, и не остановитесь!
  - -- «Да какъ же быть-то?» сказали они.
- А такъ, что надобно бы остановиться и поискать себъ дороги. А то мы этакъ, и Богъ знаетъ, куда заъдемъ!
- «Да какъ, сударь, искать? говорили они дале: вовсе ничего не видно. Растеряемся и сами, ежели иттить искать дороги. Да и какъ и найтить ее теперь?»
- Ну, когда такъ, сказалъ я: такъ нечего делать. Лучше остановиться на одномъ месте и дожидаться света. Какъ быть: мокрее этого уже не будетъ, а ночи ныне небольшія, скоро и разсветать станетъ. По крайней мере не измучимъ мы лошадей своихъ по папрасну.
- «То такъ, сказали они на сіе: но мы какъ-нибудь уже отъ дождя притулимся: кто за коляску, кто подъ нее,—и ночь прождемъ. Но имъ-то какже? Такъ безъ корма и быть?»
- По что-жъ дѣлать, сказаль я на сіе: и радъ бы въ рай, да грѣхи не пускають. Гдѣ-жъ взять корма, когда его нѣтъ. Ништо имъ сдѣлается; но все лучше имъ стоять, нежели везть и мучиться.
- «Хорошо! отвъчали они: знать тому такъ и быть»—и тотчасъ начали располагаться, какъ бы имъ лучше провождать ночь сію. Я самъ вооружился терпъніемъ, и, приказавъ повернуть коляску такъ, чтобъ по крайней мъръ дождь не съкъ мнъ въ лицо, а попадалъ бы възадъ коляски, и я за нею имълъ бы сколько-нибудь защиту. По учиненіи сего, прижался я къ одному уголку и, усъвшись, помышлялъ уже о томъ, какъ бы сколько-нибудь согръться и задремать; какъ вдругъ услышалъ кучера своего говорящаго кътоварищамъ своимъ:
- Посмотрите-ка, ребята, попристальнье, нагнувшись къ землъ, впередъ: чтото, миъ кажется, чериъется впереди. Ужъ не съна ли это стогъ?
  - «Какому свну быть!» сказали другіе.
  - А черпвется что-то, въ самомъ двяв

на стогь похожее, но Богь знаеть что. Ужь не подъёхать ин намъ поближе туда?

— Очень хорошо, сказаль я. Зачёмъ дёло стало. Подъёдемъ: можеть быть и въ самомъ дёлё сёно, и намъ все уже равно—здёсь, или тамъ ночевать.

Не успѣлъ я сего сказать, какъ всѣ сѣли опять по своимъ мѣстамъ и поѣхали далье. Но какъ же удивились и обрадовались всѣ мы, увидѣвъ тамъ, вмѣсто мнимаго стога сѣна, кудрявую и всѣмъ намъ довольно знакомую лозу, стоящую на заводскихъ поляхъ на перекресткѣ, и по конецъ почти самыхъ полей нашихъ.

— Ахъ, батюшки! закричали всё мы въ одинъ почти голосъ: да это лоза заводская на перекресткъ, и мы поэтому ничего не сбились и ъхали все своимъ путемъ и дорогою! Отсюда вотъ уже не трудно намъ и домой добраться! Вотъ и повертка къ намъ, и дорога наша!

Не могу изобразить, какъ обрадовался я и доволень быль симъ открытіемъ. Мы тотчась рёшились продолжать уже свой путь далёе, и хогя съ трудомъ и коекакъ, но дёйствительно и благополучно доёхали до двора своего, хотя было тогда и гораздо уже за полночь. Но мы рады по крайней мёрё были, что не принуждены были ночевать на полё и подъ дождемъ, и терпёть стужу и безпокойство.

Симъ образомъ кончилось тогда трудное, скучное и досадное мое путешествіе, и я, угръвшись, проспалъ на другой день почти до объда: такъ передрогъ и измучился я въ прошедшую ночь.

Что-жъ воспоследовало далее, о томъ услышите вы въ письме последующемъ; а теперешнее дозвольте мне на семъ месте кончить и сказать вамъ, что я есмъ, и прочая.

### приуготовленія къ свадьбъ.

#### Письмо 115-е.

Любезный пріятель! Я не инако думаль, что проснусь на другой день съ таковою-жъ нерѣшимостью и смущеніемъ душевнымъ, какимъ мучился я во всю почти дорогу. Однако сего не воспослѣдовало: а я, проснувшись, чувствоваль въ себъ всъ мысли власно какъ просвътив-шимися, всъ разныя душевныя движенія усмирившимися и всю внутренность души моей гораздо въ спокойнъйшемъ состояніи, нежели съ какимъ я заснуль съ вечера.

Мысли обо всемъ томъ, что я говорилъ и разсуждалъ самъ съ собою во время своего путешествія, хотя и возобновиялись въ памяти и воображении моемъ, однако я не судиль уже обо всемъ такъ строго и жестоко какъ вчера, но напротивъ того, выискиваль уже и все, что только могло служить и въ извиненіе невъсть моей во всемъ ея поведении противъ меня. И какъ великая ея молодость и неопытность казалась быть тому панглавивищею причиною, то и возобновдяль я прежнюю свою надежду на время и умножение леть и не сумпевался, что сін переділають наконець все и сділають ее ко мнв и ласковъйшею и пріятнъйшею.

Къ сему присовокуплялось и то, что мив всв последствія, могущія произойтить отъ разорванія сего дела, представлянись въ сіе утро гораздо еще невыгодивйшими и для меня предосудительнейшими, нежели какими воображаль я себе ихъ въ прошедшій день, и нередко доводили меня до того, что я даже содрогался отъ единаго помышленія о семъ случав. А все сіе и произвело, что я отъ прежняго внутренняго волненія гораздо поуспокоился, и положиль по крайней мере смотреть, что будеть впередъ и не переменятся ли обстоятельствы?

И въ самомъ дѣлѣ, какъ въ скоромъ времени послѣ того надлежало мнѣ еще къ нимъ съѣздить, и тамъ случилось въ тоже время быть и теткѣ невѣсты моей, Матренѣ Васильевнѣ Арцыбашевой, и сей хотѣлось, чтобъ я послѣ побывалъ и у ней въ домѣ, находившемся почти на дорогѣ и на половинѣ пути отъ моей дорогѣ и на половинѣ пути отъ моей доревни до Коростина, и я охотно желаніе ея выполнилъ и къ ней ѣздилъ и у ней былъ: то спознакомившись при всѣхъ сихъ случаяхъ, какъ съ нею, такъ и съ

самою матерью невъсты моей уже короче, быль я такъ донолень объяхъ сихъ госпожъ къ себъ ласками и благопріятствомъ, и мит обт онт казались столь благоразумными и такого хорошаго, тихаго, степеннаго и благонравнаго поведенія, что они вперили въ меня къ себъ искренное почтеніе и самое уваженіе; а сіе много уменьшило и прежнее мое неудовольствіе на нев'всту. А и сама сія казалась мнв опять не таковою для меня противною, каковою показалась она мнв въ помянутый несчастный день, и не только споснъйшею, но сколько-небудь ко мнѣ благопріятнѣйшею. А все сіе и расположило духъ мой въ ся пользъ.

По наступленіи Петровскаго поста, который въ сей годь быль очень не великъ, рѣшился я употребить оный на побываніе въ Москвѣ, куда хотѣлось мнѣ съѣздить, какъ для закупки всѣхъ нужныхъ вещей къ свадьбѣ, такъ въ особливости для того, чтобъ убѣдить просьбою моею старика дядю моего, Матвѣя Петровича, съѣхать на то время, какъ я буду жениться, въ деревню, и послужить мнѣ при семъ важномъ случаѣ вмѣсто отца.

Итакъ, собравшись налегий, отправился я въ Москву. И это было въ четвертый разъ посли привзда моего въ отставиу, что я быль съ сей нашей столици.

Мое первое дело было адресоваться съ просьбою моею къ дядъ, и старивъ согласился на просьбу и желаніе мое охотно, н по любви своей ко мнъ радовался искренно тому, что я нашелъ себъ невъсту и что онъ будетъ имъть еще удовольствіе видіть меня женатымь. Какь онъ, такъ и все его семейство, и тамошніе его родные и мои знакомцы разсирашивали меня обо всемъ и обо всемъ, и не только одобряли, но и одобряли мое предпріятіе, и госпожа Павлова, какъ знающая свъть боярыня, не преминула дать мнъ кой-какіе относящіеся до свадьбы и прочихъ обстоятельствъ благоразумные совъты.

Иепреминуль я также побывать и у дяди своего, господина Арсеньева. Онъ и тетка, любившіе меня также искренно, поздравляли меня равномфрно съ невъстою, разсиращивали обо всъхъ обстоятельствахъ и желали миф всякаго благо-получія и всего добраго въ свътъ.

Хотьлось-было мнв очень побывать и у внязя и внягини Долгоруковыхъ, такъ много мнъ благопріятствовавшихъ; но какъ опасался я найтить въ домъ у нихъ кого-пибудь изъ дома г. Бакъева, къ сему же въ домъ не отваживался я никакъ тхать, ибо не надъялся никакъ еще самъ на себя, а опасался, чтобъ не могъ возмутить духъ мой опять предметъ прежній: то не повхаль ни къ нему, ни къ князю, и хотвлъ лучше, въ случав еслибь они и узнали, что я быль въ Москвъ, оставить ихъ въ нъкоторомъ на себя неудовольствін, нежели подвергпуть себя безъ дальней пужды очевидной опасности. А я невъдомо какъ радъ былъ тому, что годичное время успело страсть мою такъ ослабить и низложить, что она около сего времени не причиняла уже мнь ин мальйшаго безпокойства.

Впрочемъ былъ я въ сей разъ въ Москвъ очень недолго, и ие успълъ съ помянутыми родственниками своими повидаться и искупить все нужное къ свадьбъ, какъ и спъшилъ возвратиться домой, чтобъ успъть достальное все кончить, что у меня было начато и еще неокончено.

Итакъ, по возвращеніи своемъ въ деревню, и занялся я дѣйствительно всѣмъ тѣмъ въ достальное время поста. А вскорѣ послѣ меня непреминулъ съѣхать съ Москвы и приѣхать къ намъ и дядя мой, и увидѣвъ переправленные мои хоромы, не могъ выдумку мою довольно расхвалить и ей надпвиться. Впрочемъ не преминулъ я также побывать еще раза два и у своей невѣсты, съ которою познакомливался я отчасу больше.

Наконецъ окончился нашъ постъ и начался мясобдъ; долженствующій решить мой жребій и судьбу мою кончить. Чемъ ближе подвигался я къ сему времени, темъ более волновался, и смущался и безпокоивался весь духъ мой. Совершенная неизвестность—будеть ли мий женитьба моя удачна, или веть, и мий мененить мой моро концента.

вѣе ли я чрезъ оную сдѣлаюсь или безсчастиѣе, — тревожила меня и смущала чрезвычайно, и тѣмъ паче, что не было никакихъ особыхъ видовъ, которые могли-бъ льстить меня сколько-нибудь пріятными надеждами, — а встрѣчались съ мыслями моими болѣе сумпительствы въ полученіи всего того, чего наиболѣе желало мое сердце.

Сіе, будучи сотворено уже отъ природы съ наинфжитйшими чувствоваціями, желало всего болве, чтобъ и будущій сотоварищь въ жизни моей имълъ сердце съ такими-жъ чувствіями, или сколько-нибудь ему подобное. Но сіе было не только неизвестно, но, къ величайшему моему неудовольствію, не было къ тому ни малейшаго луча надежды. Ибо, сколько ни старался я то примъчать при всъхъ моихъ съ нею свиданіяхъ, подававшихъ мив случай къ разговорамъ съ нею о разныхъ матеріяхъ и къ желаемому испытыванію и узнаванію встхъ ел природныхъ способностей, а отчасти и самыхъ свойствъ душевныхъ; но не могъ примътить ни малъйшей къ тому наклонности, что хотя и приписываль я чрезвычайной ся молодости,—но все-таки надѣядся и желаль найтить въ ней хотя некоторые пачатки и приготовленія жъ тому; но вакъ не находилъ и сихъ, то огорчало сіе меня до безконечности.

При таковыхъ обстоятельствахъ другого не оставалось, какъ брать прибъжище свое къ философическимъ разсужденіямъ, и ополчаться не только терпъніемъ, но относительно до всего, могущаго быть, и философическою твердостію духа. Ни въ которое время не нужна была и не помогала миъ такъ много моя философія, какъ въ сіе, которое можно почесть самымъ критическимъ въ моей жизни.

Не одинъ разъ по нёскольку минуть, а неогда по цёлому часу хаживаль я по любимой своей, и подъ тёнію деревъ въ саду проложенной и пробитой тропинкв взадъ и впередъ, и углублялся въ философическія размышленія и предварительныя сужденія о будущей и неизвъстной

судьбъ своей! Не одинъ разъ восклицалъ я самъ въ себъ:

А!... что будеть, если въ будущей жень своей не найду я себь такого товарища, какого желала вся внутренность души моей и желаетъ и по нынъ мое сердце?.. Что будеть, если не найду въ ней такого друга, къ которому бы имълъ я и которая бы взаимно имъла ко мнв нвжнайшія чувствованія, которому-бъ могь я сообщать всв внутреннія двйствія души моей, вст мои мысли и помышленія и вст желанія и хотфнія моего сердца, и которая за удовольствіе бы поставляла себъ во всемъ согласоваться съ оными?... Что будетъ, если между нравами-моимъ и будущей подруги моей не будеть ни малвишаго согласія и единообразія, но случится въ ней нравъ и чувствованія совсемь противуположныя монмъ, и ни въ чемъ не можно будеть сладить и согласиться съ нею?... Можно-ли тогда ожидать всехъ техъ блаженныхъ утехъ и непорочныхъ радостей и веселостей въ жизни, какія ласкался и ласкаюсь я всегда получить отъ супружества себъ, и вакими пользуются и наслаждаются действительно многія счастливыя четы?... Что будеть, если и при дальнайшемъ возраств пребудеть она таковою-жь, каковою она мить теперь кажется, незнающею ничего и неимъющею ни малвишей склонности къ чтенію, наукамъ и познаніямъ?...

Нынъ пришисываю я то ея молодости воспитанію и льщу себя надеждою, что современемъ вперю я въ нее сіи блаженвыя склонности! Но, что будеть, если я въ сей надеждъ обмануся н если окажется, что она отъ природы ни въ чему такому, чего бы я желаль, неспособна, ч въ ней нътъ и врожденныхъ склонностей къ тому?... Что будетъ, если и вышедши замужъ и достигши до возраста совершеннаго, будетъ и останется она навсегда таковою-жъ несловоохотною и таковою-жъ неласковою ко мнѣ, каковою я вижу ее нынъ?... Ну что, если и это въ ней природное, и если и тогда не увижу и не дождусь я отъ ней ни малейшихъ ласкъ и такихъ привътствіевъ ко

мить, какія составляють душу счастиввыхь супружествь и всего болье взаимной любви посившествують!... Что, если она и тогда будеть такая-жь несмвана и я не увижу никогда вь ней ни радости, ни удовольствія и всего того, что веселымь и пріятнымь называется, или, что того еще хуже, если будеть она всегда невесела и встить и всегда недовольна и только въ однихъ жалобахъ на все и все въ безпрерывномъ ропотть все свое удовольствіе находить будеть?...

«Несчастные такіе правы бывають не рідко вь світь, а особливо между женщинами!... И ну, если, къ несчастію моему, она иміть будеть таковой и притомъ еще вмісто любви—ненависть ко миіз?... Что тогда изволишь ділать?... Какою желчію станеть напоять она все веселіе и блаженство дней моихь!... Какой необъятной трудь и какое философическое терпініе потребно будеть миіт тогда къ великодушному переношенію всего того, и какое искусство къ прикранванію себя къ карактеру таковому... Ахъ! сіе устрашаеть меня всего боліве...

«Но съ другой стороны, ежели вспомнить и подумать о томъ, что всв брачные и толь велякое на всю человъческую жизнь и на все ихъ потомство вліяніе имъющіе союзы не происходять и не могутъ никакъ происходить по сивпому случаю, а располагаются невидимою рукою пекущагося объ насъ божескаго Промысла и святымъ его Провидениемъ; то, что можно учинить вопреви веленію его, ж можно ли увлониться отъ того, чему должно быть по сему мудрому распораженію его?... Ахъ! Въ семъ случав другого не остается, какъ повиноваться совершенно воль его и быть довольнымъ такою, какою угодно будеть самому Господу наделить меня... Онъ знаетъ совершениве, что для насъ дучте и что хуже, и върно изберетъ и избираетъ всегда наиполезнъйшее для насъ... Итакъ, его святая воля и буди въ томъ, а мет остается только охотно принять жену отъ десницы его и быть увъреннымъ, что избрана она миъ Имъ, и върно не ко вреду, а къ пользъ моей, и чтобъ въ случав, если что и откроется въ ней дурное и для меня непріятное, такъ несомнъваться въ томъ, что самъ онъ и поможетъ мнъ переносить все то съ терпъніемъ и съ спокойнымъ духомъ».

Вотъ какииъ образомъ, удаляясь отъ всъхъ людей, помышлялъ, озабочивался, смущался и чъмъ самъ себя ободрялъ и подкръплялъ я въ самые послъдніе дни предъ своею женитьбою. И не одинъ разъ было то, что я не прежде выходиль изъ сада, какъ повергнувъ себя гдънибудь въ скрытомъ уголкъ предъ невидимымъ и вездъприсутствующимъ высочайщилъ Существомъ, ввъряя ему вновь всю свою судьбу и все свое счастіе и несчастіе, и возвергая на него всю свою надежду и упованіе!

Нынъ, пишучи сіе при позднемъ вечеръ дней своихъ, и препроводивъ уже болъе сорока леть въ моемъ супружестве, и обозрѣвая умственнымъ окомъ все сіе долговременное теченіе онаго, могу и долженъ сказать и признаться, что во многихъ изъ вышеупомянутыхъ тогдашнихъ умозавлюченіяхъ свонхъ, а особливо въ надеждв и упованіи моемъ на Творца моего, я нимало не ошибся. Но благод втельствующій и о польз в моей пекущійся святый Промысль Господень не одариль котя меня некоторыми изъ желаемыхъ тогда моимъ сердцемъ выгодъ и вещей; но замёниль то инымъ съ лихвою и такъ, что я тысячу причинъ нивлъ и нитью быть судьбою своею довольнымъ, и что я всего меньше могь не только тогда, но и въ первые годы моего супружества того предвидѣть, что Провидѣнію Господню угодно было совершенное удовдетвореніе тогдашнимъ вожделвніямъ сердца моего произвесть и ссчастливить твмъ меня не тогда, а предоставить оное дальнъйшему, предбудущему и тому времени, когда имъть я буду уже дътей, и въ нихъ во всѣхъ, а особливо въ дарованномъ мнв отъ онаго сынв, доставить мив наконецъ то въ полномъ совершенствъ, чего желала тогда вся внутренность души моей, то-есть совершенное во всемъ важнъйшемъ подобіе самому себъ, и тамого друга, собестденка и во встать мога чувствованіях соучастника, какого я себт только желать могь и который вмтстт съ сестрами своими, доставивъмит несмтиня тысячи минутъ пріятныхъ и блаженныхъ въ жизни, служитъ и нынт уттиеніемъ мит при старости моей и дтлаетъ и самые поздніе дни мой блаженными,—и за что за все не могу я довольно возблагодарить Господа.

Возвращаясь теперь къ повъствованію моему, скажу, что какъ хозяйкою во время сего приближающагося торжества, быть въ домъ моемъ назначалъ я тетку мою, Матрену Ивановну Аникъеву, и не находиль никого способные къ тому оной, ибо мнъ хотя и весьма хотълось, чтобъ находилась при томъ и сестра моя Травина, но ей за бользнію своею быть ко мнъ нивакъ было не можно, а поелику помянутая тегка жила всъхъ прочихъ ближе, то и послаль я за нею за нъсколько дней до свадьбы. А какъ она не отреклась нимало ко мнв привхать, и охотно согласилась на мою просьбу, чтобъ быть въ сіе время вмісто матери моей хозяйкою въ моемъ домъ; то и принялись мы съ сею милою и любезною старушкою приготовлять и запасать все, что нужно было къ сему великому для меня празднику, также совътовать о томъ, кого и кого пригласить намъ въ сему случаю и какъ лучше расположить намъ все сіе дело.

Всв изъ нашихъ мив знакомыхъ сосъдей приглашены были къ сему празднику. Но знаменитъйшимъ изъ всъхъ быль тоть же дядя мой г. Каверинъ, о которомъ я упоминалъ прежде. Онъ съ женою своею и сосъдъ мой, господинъ Ладыженскій также съ женою, были наизнаменитъйшіе мои гости. Однако были и нъкоторые другіе. Сверхъ того присутствоваль при томъ и дядя мой родной, Матвъй Петровичъ. Старикъ же генераль, дедь мой, непохотель никакь удостоить меня своимъ постщениемъ, хотя и быль къ тому убъдительно и приглашаемъ. Но я того на немъ и не взыскивалъ, потому что онъ никуда почти не фадиль со двора, и могь бы намъ при семъ случав надвлать болве связи, нежели удовольствія.

Впрочемъ, для сдѣланія праздника сего колико можно лучшимъ, порядочнѣйшимъ и веселѣйшимъ; то не только запаслись мы нужною провизіею и конфектами, но выпросили, не помню у кого, хорошаго повара, также достали и музыку. Сію выпросили мы у господина Трусова, мужа сосѣдки моей, Натальи Ивановны. А чтобъ не стыдно мнѣ было приѣхать къ церкви, то не помню также отъ кого, выпросилъ и досталъ я себѣ на это время двумѣстную карету. Словомъ, мы не упустили ничего, что только можно было намъ съ теткою сдѣлать и приготовить къ сему случаю.

Наконедъ, Ивановна моя должна была то и дело перевзжать то отъ насъ въ домъ къ невъстъ, то отъ нихъ къ намъ и совъщаться о томъ, когда именно быть нашей свадьбъ и гдъ совершаться сему таинственному и священному обряду; и какъ съ объихъ сторонъ всъ нужныя приуготовленія къ тому были сдёланы, то и не стали мы долбе медлить, но назначили въ тому 4-е число мъсяца іюля и согласились съ объихъ сторонъ, чтобъ бракосочетанію быть въ стоящей на дорогв и на половинъ почти разстоянія отъ нихъ н отъ меня, посторонней церкви въ селъ Гатницахъ, и чтобъ обрядъ сей совершать отцу Иларіону, какъ моему духов-HHRY.

Какимъ образомъ все сіе происходило, о томъ разскажу я въ письмѣ послѣдующемъ, нбо сіе увеличилось бы чрезъ то надъ мѣру. Итакъ, окончивъ оное, скажу, что я есмь, и прочая.

### моя свадьба.

### Письмо 116-е.

Любезный пріятель! Наконець приступаю я къ пов'єствованію вамъ исторіи того дня, который быль наиважнійшимъ въ моей жизни,—того самаго дня, въ которой сділался я уже женатымъ мужемъ, и который никогда не выдеть у меня изъ памяти.

Во весь оный быль я равно какъ въ ивкакомъ чадв и туманв, и отъ разныхъ душевныхъ движеній въ такомъ смущеній, что всіхъ подробныхъ и мелкихъ произшествій, бывшихъ въ сей день, вовсе не упомню и не могу нивакъ всв виденныя какъ во сив, описать вамъ такъ, какъ бы хотвлось. Одно то только мив памятно, и памятно очень, что весь праздникъ сейбылъ хотя изрядный, но болве простъ, нежели великолвпенъ. Не было при ономъ не только ничего чрезвычайнаго, но еще многаго и недоставало къ тому, чтобъ быть ему порядочному и такому, какіе обыкновенно бывають при такихъ случаяхъ.

Причиною тому быль не я и не моя тетка, также и не скупость моя. Провизів всякой и другихъ вещей приготовлено и запасено было иножество; но недоставало людей, которые могли-бъ сделать при томъ лучшія распоряженія и расположить все сіе діло такъ, чтобъ было мить непостыдно. Не было ни кого, кто-бъ могъ быть при томъ добрымъ хоздиномъ и распорядителемъ. Людей было хота много, но все на большую часть-старые, последнихъ обыкновеній незнающіе, да и неспособные. Изъ молодихъ же не было и не случилось ни единаго человъка, которому-бъ можно было быть шаферомъ, или хоть нъсколько потанцовать. А то музыка хотя и была, но для единаго только слуха. Словомъ, свадобыка была самая простая дворянская, и не съ пышной руки и не мотовская. Но ежели здраво разсудить, то такая была и здоровъе и для объихъ сторонъ соединена была съ меньшими - хлопотами и затрудненіями.

Гости, приглашенные мною къ сему торжеству, събхались ко мнв еще наканунв того дня, какъ быть свадьбъ,—и довольно рано, ибо всвиъ хотвлось видеть, какъ привезутъ приданое. И какъ погода тогда стояла наилучшая іюльская, то весь вечеръ проводили мы въ саду, гуляя въ ономъ и слушая играющихъ волторнистовъ, ибо музыка была къ намъ уже привезена, и мы восхотъли ею попользоваться. И это было въ первый еще разъ, что раздавался звукъ музыкалическихъ инструментовъ въ моемъ саду и окрестностяхъ моего жилища.

Въ самое то время, какъ мы помянутымъ образомъ въ саду гуляли и занималися музыкою, возвъщено намъ было, что показались везущіе приданое. Всъ мы бросились тогда изъ сада въ хоромы и спъшили приттить туда прежде ихъ приъзда, дабы видъть весь порядокъ наблюдаемаго при томъ обыкновеннаго обряда.

Приданое было хотя очень незнаменитое, въ какомъ и не было никакой надобности, поелику невъста шла за меня со всемъ своимъ достаткомъ, -- да и самаго платья, по молодости ея, нельзя было готовить многаго; однако привезли оное по обыкновенію на нѣсколькихъ цугахъ и вносили какъ кровать, такъ и все прочее, при зръніи сбъжавшагося народа, по обычаю, на коврахъ и церемоніально. Для поставленія кровати съ обывновеннымъ ея занавѣсомъ, отвели мы тотъ наугольный покоецъ, въ которомъ я до того времени сыпаль; и какъ присланные люди оную поставили и наитишь снарядили; то угостивъ и одаривъ ихъ по обыкновенію, отпустили мы нхъ обратно и уже довольно поздно ночью, и по отъезде ихъ спъшили и сами взять скоръй покой себъ.

Последующій затемь и достопамятный день встретиль я съ особыми чувствіями. Увидевь чистое и прекрасное восходящее солнце, вздохнувь, сказаль я самь себе къ нему:

«Въ последній разъ, будучи холостымъ, вижу я тебя, о солице, восходящимъ! Еще прежде нежели ты опустишься за горизонть, присоединюсь уже я къ мужамъ женатымъ, и въ завтрашній день буду видеть восходъ твой уже перешедъ въ состояніе иное... О, буду ли я въ ономъ счастливъ? И будетъ ли будущая подруга моя помогать мит веселиться такъ много тобою и твоимъ утрениимъ съттомъ, какъ много веселиться в тобою, будеть ли будущая подругам моя помогать мит веселиться такъ много тобою и твоимъ утрениимъ съттомъ, какъ много веселиться в тобою, будеть ли будущая подругам много тобою.

дучи холостымъ, и въ свободномъ состояніи.

Первая мысль сія повлекла тотчасъ за собою многія и другія, и я вскочивъ и накинувъ на себя легкое утреинее платье, побъжаль въ садъ, и уклонившись отъ людей, палъ ницъ на землю предъ невидимымъ Господомъ и Отцомъ своимъ небеснымъ, и принося ему за все обыкновення свои благодаренія, просилъ его на колѣняхъ о сниспосланіи на меня благословенія своего въ сей толико важный для меня день, и о томъ, чтобъ онъ былъ ко мнѣ милостивъ.

Едва я успёль возвратиться изъ сада, какъ сказано мий было, что пришоль уже священникъ съ своимъ причтомъ для служенія всенощной. Былъ то отецъ Иларіонъ съ братомъ своимъ, дьякономъ Иваномъ и его дётьми. Мы тотчасъ начали служеніе и отслужили, не только всенощную, но потомъ и молебенъ съ водосвятіемъ и весь домъ окропленъ былъ освященною водою. Никогда почти не маливался я съ такимъ усердіемъ и благоговініемъ, какъ въ сей разъ; но и было о чемъ молиться.

Объдъ былъ у насъ ранній и не слишкомъ церемоніальный, а послів объда и начали мы тотчасъ собираться и располагать время такъ, чтобъ намъ отъ церкви возвратиться можно было не позже и не ранте сумерекъ. Меня нарядили и убрали, какъ водится, однако не съ пышной руки и не такъ, какъ бы какого петиметра. Наконецъ, какъ все было уже готово, то поставленъ былъ по обыкновенію посреди комнаты столъ съ образомъ и хлібомъ и солью. За оный посадили меня и всёхъ, таквішихъ со мною въ церковь.

По возстанім изъ-за стола и по принесеніи посліднихъ молитвъ Господу, благословляємь быль я образомъ вмівсто отца,—дядею моимъ Матвівемъ Петровичемь, а вмівсто матери—теткою Матреною Ивановною. Слеза, капнувшая няь глазъ монхъ, смочила тогда самую икону, съ которою, по обыкновенію, еще смаримному, моїхаль впередъ помянутый духовникъ мой. Я последоваль за нимъ и, севши съ дядею Захарьемъ Өедоровичемъ въ карету, ехалъ во всю дорогу, самъ себя почти не помня отъ волнующихся въ душе моей разныхъ мыслей и пристрастій. Погода случилась тогда наипрекраснейшая и день самый ясный, тихій и жаркій.

Мы прифхали къ церкви еще довольно рано, и тутъ не было еще никого. Обрядъ требовалъ, чтобъ невъстъ приъзжать послъ и чтобъ жениху неинако какъ нъсколько времени дожидаться оной въ церкви, и сіе обыкновеніе наблюдалось какъ-то отъ самой древности. Каковы были для меня сін минуты, а особливо та, въ которую увидъли мы показывающіеся съ горы экипажи невъсты моей и другіе съ нею бывшіе, того описать и изобразить никакъ я не могу, а довольно, когда скажу, что во все сіе время сердце у меня было далеко не на мъстъ и трепетало такъ сильно, что въ ту минуту, когда сказали намъ, что подъвжали они уже къ входу церковному, хотьло оно изъ меня власно какъ выпрыгнуть.

Наконецъ введена была въ церковь и невъста, и вошли и всъ приъхавшіе съ нею мущины и женщины. Взоры мои устремились натурально тотчасъ на ту, которая чрезъ нѣсколько минутъ долженствовала соединиться со мною неразрывными узами. И какъ она мив въ сей разъ отменно хороша и столь пріятною показалась, каковою она мив пикогда еще до того не была; то сіе ободрило меня очень, и я бодро и охотно пошелъ за ведущимъ меня на средину церкви. Но тутъ, неуспълн насъ обоихъ поставить рядомъ и начать обрядь бракосочетанія, какъ мало по малу смущаясь мыслями, пришель я въ такое замъщательство мыслей и кровь во мив взволновалась столь сильно, и я въ такомъ находился безпорядкъ, что я дрожаль тогда такъ, какъ-бы отъ лихорадки или отъ мороза, хотя было тогда въ церкви и очень еще жарко. И состоянія, въ какомъ находился я во все время, повуда отправлялся сей священный

и таинственный обрядь, не въ силахъ я никакъ изобразить словами монин. Я быль внъ себя и самъ себя почти не поминлъ.

Совершаемъ быль оный помянутымъ духовникомъ монмъ, отцемъ Иларіономъ, со всею важностію и степенностію, какован была сему духовному мужу свойственна и какой требовало и самое существо сего обряда. По окончанін онаго прочтено было намъ небольшое и обывновенное въ семъ случав поучение. Когда же все кончилось и я поцеловаль въ первый разъ невъсту свою такъ, какъ уже жену свою: то возгремвли со всвять сторонъ поздравленія и начались взаимныя рекомендаціи между всёми въ новое родство и знакомство другъ съ другомъ вступившими. И минуты сін были для меня восхитительны! Съ меня свалилась тогда власно какъ некая гора съ плечъ и я сдълался уже веселъе и отважиће.

По окончаніи сего обряда и обыкновеннаго при томъ этикета, поёхали ми домой и спёшили колико можно ёздою, чтобъ успёть доёхать еще засвётло и за нёсколько минутъ прежде прочихъ. Во весь сей обратный путь быль я уже гораздо веселье и спокойные въ мысляхъ. Я чувствоваль въ себь ныкакое облегчение и власно какъ новую жизнь, и не однажды говориль самъ себь:

«Ну, слава Богу. Какъ бы то ни было, но дело теперь уже кончилось и я теперь уже женатый мужъ!... Теперь не станетъ меня уже болъе мучить неръшимость и сомнительства прежнія. Неразрёшимый узель уже связань и теперь остается только просить Бога, чтобъ онъ благословилъ сей нашъ бракъ своею святьйшею десницею и не отверть насъ обоихъ отъ лица своего, но продолжаль прежнія свои ко мнв щедроты и милости. Далее должно мнв помышлять уже о томъ, какъ бы довольнымъ быть симъ со мною произшествіемъ, о которомъ увъренъ я, что не могло никакъ произойтить и совершиться безъ воли и соизволенія на то моего Бога. А всходствіе того и должно мив съ сего времени уже стараться принаравливать себя ко всему и ко всему, и какъ ко времени, такъ и къ обстоятельствамъ, въ какихъ я впредь находиться буду, несмотря каковымъ бы имъ быть ни случилось и быть всёмъ довольнымъ, что-бъ ни воспоследовало со мною!»

Тако самъ съ собою говоря и размышляя, проводиль я все время при обратной своей вздв от церкви. Мы привхали домой действительно въ самыя сумерки, тавъ что насъ встрътили уже съ огнемъ и всь комнаты мон освъщены были множествомъ огней. Валторны встръчали насъ своимъ звукомъ уже издалека, а не успъли мы приъхать и я, принявъ изъ коляски молодую свою жену, подвесть ее къ крыльцу, гдв при входв въ домъ встръчаль насъ дядя и тетка съ обравомъ и хлебомъ и солью, и не успели мы къ первому приложиться, а последній принять и поцеловать и древній сей похвальный обрядь кончить, какъ при входъ нашемъ въ покои загремъла музыка и не преставала играть разныя симфоніи, покуда не окончился весь вечерній столь, за который тотчась нась и посадили.

Столь сей набрань и приготовлень быль не въ залѣ, а въ угольной и той комнатѣ, гдѣ я прежде сего живаль и которую въ прежнюю свою бытность въ деревнѣ распачкивалъ разными фигурами, но которая тогда обита была уже обоями и прибрана лучше. И какъ столъ поставленъ былъ глаголемъ, то и оказалось въ ней довольно простора для помѣщенія гостей всѣхъ.

Мы во весь ужинь, по глупому старинному обыкновенію, ничего не вли, да и прочіе вли мало. Кушаньевь настряпано и приготовлено было хотя и очень много и болбе нежели сколько еще надобно было; но какъ тогда не было еще въ обыкновеніи кушанья обносить кругомъ лакеямъ въ соусникахъ и блюдахъ, а все надлежало кому-нибудь изъ сидящихъ за столомъ раздавать; то за бездёлкою стало дёло,—что кушанье раздавать было некому. Изъ стариковъ никому не хотвлось принять на себя сію воммиссію, а помоложе, и такого, кто-бъ могь сію должность взять на себя, никого не было и не случилось; итакъ, уже кое-какъ и кое-къмъ было дъло сіе совершаемо, и я размучился въ прахъ съ досады, примътя и видя сей безпорядокъ, но которому пособить быль не въ состояніи, да и перемъннть было нечъмъ.

По окончаніи ужина тотчась повели насъ за такъ-называемые сахары или за столъ, установленный конфектами и другими всякаго рода фруктами и вареньями. Сей столь приготовлень быль въ тогдашней моей жилой и лучшей угольной комнать, ибо въ комнаткъ, или другой угольной поставлена была кровать. Тутъ подчиваны мы были кофеемъ и конфектами, а потомъ отведена была невъста въ спальню и раздъваема была боярынями, которыя возвратясь оттуда и распрощавшись съ нами, возвратились всв въ прежнюю столовую комнату, изъ которой между тъмъ вынесены были столы и сдъланъ быль просторъ желаемый.

Ничто мить тогда такъ досадно не было, какъ извъстное древнее и наиглупъйшее наше обыкновеніе, наблюдаемое еще и понынь при множайшихъ бракосочетаніяхъ, но начинающее нынь мало-по-малу выходить изъ обычая; а именно, чтобъ всъмъ ночующимъ тутъ въ домѣ гостямъ не спать, а въ скукъ дожидаться иногда по нъскольку часовъ, покуда можно будетъ имъ новобрачнымъ принесть свои поздравленія.

Глупое и досадное сіе обыкновеніе почиталось такъ свято, что и помислить было не можно о преступленіи онаго, вакъ много ни желаль я того. Въ особливости же хотвлось мив сего для того, чтобъ доставить скорве покой незнакомымъ и новымъ гостямъ своимъ, которымъ, за дальностію ихъ домовъ, такть было уже некуда, а встяв надлежало ночевать у меня же въ домв.

И хорошо, что въ сей разъ такъ случилось, что гостямъ не долгое время принуждено было сидёть молча и провождать время свое въ скукъ, и что, за

препровожденіемъ цѣлаго почти часа въ посѣщеніи новобрачной всѣми гостьми, во взаимныхъ поздравленіяхъ, при опоражниваніи всѣми, по обыкновенію, покала съ напитками, и въ изъявленіи всеобщей радости и прочихъ, бываемыхъ при такихъ случаяхъ обрядовъ,— осталось еще довольно времени къ тому, чтобъ всѣмъ и выспаться и взять отдохновеніе.

Между тёмъ какъ въ домё моемъ происходило сіе брачное пиршество и весь оный наполненъ былъ такимъ множествомъ народа, какого никогда въ немъ до того не бывало; мать жены моей, сдёлавшаяся тогда уже моею тещею, для скортишаго объ насъ и обо всемъ узнанія, и чтобъ быть къ намъ ближе, перетхала послё насъ изъ Калединки, откуда невъста отпускаема была къ вънцу, ночевать въ Ченцовскій заводъ, къ общей нашей знакомкѣ Ивановнѣ.

Тутъ нашелъ и ее на другой день, приъхавши по утру по обыкновенію благодарить ее за содержаніе и воспитаніе своей дочери и для приглашенія ея къ намъ на объдъ или такъ-называемый княжой пиръ, на который она прифхала вслъдъ почти за мною. И съ сего времени мы уже не разставались никогда съ нею, но она, сдълавшись общею нашею семьянинкою, къ особливому счастію обоихъ насъ съ женою и дътей нашихъ, жила всегда уже съ нами и живеть еще и понынь и приобрыла къ себь отъ меня такое почтеніе и уваженіе, что я всегда не инако ее себѣ почиталъ, какъ своею родною матерью.

Помянутый княжой пиръ быль уже не только порядочные, но и живые и веселые предслыдовавшаго ужина. Всы гости сдылались уже другь другу знакомые и между всыми господствовала радость и удовольствие. Музыка гремыла опять во все продолжение стола, равно какъ и во все послыбобыденное время, которое препровождено было всыми безъ скуки и весело.

Мы старались угостить колико можно лучше всъхъ гостей своихъ и не отпустили никого изъ нихъ отъ себя, не упро-

сивъ ночевать еще у насъ ночь. И они разъйхались не прежде какъ посли объда, уже на третій день, и разстались съ нами съ удовольствіемъ и пожеланілми намъ всёхъ благъ и благополучнаго супружества. Мы же, съ своей стороны, въ особливости довольны были тімъ, что никакое противное и досадное произмествіе не помутило общей нашей радости и удовольствія во все время брачнаго сего пиршества, и что и самая погода была наилучшая.

Симъ образомъ кончилось наше пиршество и я сдёлался мужемъ женатымъ, вступилъ со многими, до того совсёмъ незнакомыми людьми въ новое родство и знакомство, и перешелъ совсёмъ въ иной и отъ прежняго отменный образъ жизни. Моя прежняя одинокая и уединенная жизнь кончилась и я нажилъ себъ уже семейство, которое было хотя невелико, но все уже былъ я не одинъ какъ прежде.

И какъ съ сего времени пошло уже все иное, то дозвольте и мив дальныйшее повыствование о случившихся со 
мною произшествияхъ начать съ письма 
послыдующаго, а теперешнее симъ окончить, и сказать вамъ, что я есмь и прочая.

### СВАДЕБНЫЕ ВИЗИТЫ.

#### Письмо 117-е.

Любезный пріятелы Начиная теперь описывать вамъ исторію моей жизни сътого времени, какъ я женился, скажу вамъ, что по окончаніи брачнаго пиршества и по разъезде гостей, мое первъйшее дъло было то, чтобъ вивств съ молодою своею женою объездить всехъ, бравшихъ въ брачномъ пиршествъ нашемъ соучастіе и одолжившихъ насъ своимъ постшениемъ и прииссти имъ нашу общую благодарность; также, чтобъ познакомить новыхъ семьянинокъ своихъ короче съ монми родственниками и сосъдями, а между тъмъ и самому спознакомиться ближе съ матерью жены своей, также и съ самою ею.

Какъ всехъ более одолжила меня при

семь случав тетка моя Матрена Ивановна; то первый тее наше попечение было о томъ, чтобъ угостить ее коливо можно лучше и отпустить оть себя, осыпавъ нашими благодареніями. Она пробыла у насъ всъхъ прочихъ гостей долье, и повхала отъ насъ уже на четвертый день посл'в свадьбы. Не преминули мы также съ объихъ сторонъ возблагодарить и нашу Ивановну за всв ся труды, хлопоты и старанія, и возблагодарили ее не только словами, но и деломъ. И добродушная сія старушка была по смерть свою нами очень довольна, и съ сего времени, не только бывала очень часто въ нашемъ домф, но и гащивала у насъ иногда по нъскольку дней сряду, и мы ей всегда были очень рады, и жена моя, позабывъ своро всю свою прежнюю на нее досаду, стала любить ее столько же, сколько любила прежде.

Послѣ того и прежде всѣхъ свозилъ д новыхъ сотоварищей своихъ въ превосходительному сосѣду и дѣду своему, престарѣлому генералу, и познавомилъ ихъ съ онымъ. Онъ принялъ ихъ съ обывновенными своими притворными ласковостями и показался имъ по благопріятству своему сущимъ ангеломъ, хотя въ самомъ дѣлѣ онъ далеко не таковъ былъ.

Дядь моему родному, Матвью Петровичу, принесли мы также свое благодареніе, и сей не преминуль угостить насъ объдомъ, и быль выборомъ моимъ такъ доволенъ, что по кончину свою отзывался всегда хорошо, какъ о женъ моей, и тещъ. Онъмъвшая и з его жена набавияла намъ также свои | ласки своими жестами и давала знать, что она одобряеть мой выборъ. Другой дядя мой, Захарій Өедоровичъ Каверинъ, не позабыть быль также отъ насъ, и мы принесли ему въ домф его также наши благодаренія за вст его труды и принимаемое имъ соучастіе, какъ въ свадьбъ, такъ и въ сговоръ нашемъ.

Такимъ же образомъ свозилъ я ихъ и къ любезному сосъду своему, господину Ла-ды женскому и познакомилъ ихъ короче, какъ съ нимъ, такъ и съ женою его.

приложение въ «русской старинъ» 1871 г.

Сей домъ сделался намъ съ сего времени еще знаком ве и дружелюби ве прежнято, и согласіе и дружба между обоими нашими домами господствовало безпрерывно во все достальное теченіе днеи монхъ и продолжается и до нынф, хотя тогдащніе хозяева онаго находятся уже давно въ царств мертвыхъ, а живетъ уже въ семъ дом одинъ изъ сыновей его и мой крестникъ.

Что касается до другого моего ближняго соседа, господина Гевскаго, то въмене его, Дарьё Семеновне, нашла теща моя близкую себе сродственницу. Она доводилась ей внучатная сестра и была ей издавна знакома. Такимъ же образомъ сродни ей былъ и соседъ мой господинъ Лихаревъ, Алексей Игнатьевичъ, жившій неподалеку отъ меня въ деревне Нижней Городне и ко мете выжавшій.

Побывавь у всёхь тутошныхь своихь родныхь и сосёдей, поёхали мы такимъ же образомъ развозить визиты свои по родственникамъ и знакомымъ жены и тещи моей, которые сдёлались тогда вкупё и монии. И какъ всё они жили ближе къ дому тещи и жены моей, нежели къ моему; то переёхали мы на сіе время въ сей старинный домъ ихъ, и оттуда уже стали разъёзжать по домамъ онымъ.

Въ сей разъ разсмотрвлъ я сей домъ и родину жены моей уже вороче и обстоятельные, и узналъ ближе относящіяся до онаго обстоятельствы. Я нашель его очень небольшимъ и по всвиъ отношеніямъ своимъ малозначущимъ. Былъ онъ самый старинный, маленькій, ветхій и твсный домікъ со дворомъ ему приличнымъ и такимъ же. Позади сего находился хотя нарочито общирный, но на половину только засажденный, а на другую зарослой синниникомъ другою дичью садъ, который быль такого рода, какой могь только быть у женщины, правящей домомъ.

Теща моя была хотя и не совстви не охотница до садовъ, а любила цвъты и вообще всъ произрастенія, занималась охотно съявіемъ, сажденіемъ и содержаніемъ первыхъ и попеченіями о вторыхъ:

однако все была женщина,—а сего было уже и довольно. Носъ сего времени препоручила она все попеченіе о семъ садів мий и предала его совершенно въ мою волю, что мий было и не противно, потому что и получиль чрезъ то предметь, которымы могь я во всё праздные и досужные часы заниматься, и чрезъ то не допускать себя до чувствованія скуки.

Первый свадебный визить сделали мы теткъ жены моей, Матренъ Васильевнъ Арцыбашевой. Изъ всъхъ тамошнихъ родныхъ была она къ нимъ родствомъ и дружелюбіемъ всъхъ ближе. Она жила въ деревиъ своей Калединкъ, отстоящей неподалеку отъ того села, гдф мы вънчались. И какъ селеніе сіе было на дорогъ отъ нашего дома къ Коростину, то завхали мы къ ней еще туда вдучи. Она не больше какъ за годъ до того лишилась мужа своего, Андрея Аврамовича, родного брата тещи моей, имъла тогда у себя трехъ дътей, -- двухъ дъвочекъ и одного мальчика, но которыя всъ были еще очень малы. Меньшая дочь ея, Александра, что нынъ за г. Крюковымъ, Львомъ Савичемъ, была еще въ колыбсли. Сынъ, Петръ, еще на рукахъ, а и большая дочь, Прасковья, что пыпъ за г. Кислинскимъ, Васильемъ Ивановичемъ, сходила тогда только-что съ рукъ и говорить начинала.

Домикъ у ней былъ также очень маленькій и гораздо еще меньше коростинскаго, однако изрядненькій и веселенькій, и подль онаго добрый плодовитый садъ съ хорошими плодами. Тетка, будучи очень ласковою и разумною госпожею, приняла насъ очень благопріятно и угощала всячески. Она встыть поведениемъ и поступками своими вперила въ меня къ себъ истинное почтеніе, и я могу сказать, что я во всю жизнь почиталь и любиль ее искрепно и быль ею всегда доволень. Но и она любила насъ искренно, какъ родныхъ, а особливо меня, и я съ самаго начала какъ-то имълъ счастіе сдълаться ей угодимы.

Неподалеку отъ ней жилъ еще одинъ ихъ родственникъ, господинъ Селивер-

стовъ, Сергви Петровить, и кота онъ у насъ и не быль на свадьбе; однаво им не преминули у него побывать, ибо тещъ моей котвлось ему меня показать и его со мною познакомить. Человекъ онъ быть уже не молодой и дряхлый, имъль превеликую семью и дътей множество.

Кром'в сего жила неподалеку отъ кей еще другая небогатая вдова, бывшая также имъ въ родствъ, изъ фамидіи Хотаницовыхъ, а по имени Катерина Алексиевна, съ дочерью своею Андотьею Андресьною, бывшею потомъ за двумя мужьями, Ферапонтовымъ и Перхуровымъ. Съ сел я также тогда познавомнися, и о сей увоминаю я болће для того, что помянутая дочь ея, будучи тогда еще очень молодою, живала потомъ по многому времени у насъ въ домв, и почти воспитывась въ ономъ, дълала женъ моей компаль и увеличивала собою почти наше семаство, и мы пребываніемъ ея у насъ жегда были очень довольны.

Изъ Калединки, продолжая путь, ж**тажали** мы къ старику г. Недоброву, Василью Тихоновичу. О семъ любиють , и почитаемомъ родственникъ муъ ины я уже случай упоминать вамъ. Онъ биль самый тотъ добродушный и умный старичокъ, у котораго въ домъ видълъ я въ первый разъ жену мою, и съ которымъ уже съ тогдашняго времени сделался знакомымъ. Онъ принялъ насъ въ сей разъ наиблагопріятнъйшимъ образомъ и угостиль такъ, что мий пріятно било биль у него въ домф; и какъ онъ и жена его, такая-жъ добренькая и добродушная старушка, какъ и онъ, полюбили меня скоро въ особливости, и я всегда прідзнію в дружбою ихъ такъ доволенъ, что и они всегда были и у меня наипріятивашим гостями, и сів согласів и дружба между нашими домами продлилась до самой ихъ кончины, которая къ сожалению восноследовала немногіе спустя годы после моей женитьбы.

По привздё-жъ въ Коростино за первый долгъ почли мы отвезть также визить свой къ ближайшему ихъ сосъду и родственнику, Ивану Алексвевичу Колюбаки-

ну-человъку доброму, но кръпкому на ухо. Онъ жиль въ одномъ сель съ нашими и только чрезъ улицу отъ нашего он и симод йындадын и вооны и вооны старую еще жену, жившую съ моими въ великой дружбъ. Миъ-жъ въ особливости знакомъ быль по службъ брать его родной, Кириллъ Алексвеничъ-самый тотъ, съ которымъ и стоялъ вмѣстѣ на карауль въ Рогервикъ и съкоторымъ, возвращаясь, сыграли мы надъ княземъ Мыпецкимъ на квартиръ комедію. Сей домъ какъ до того, такъ и послѣ во всегдашнее время, быль намь благопріятень н дружелюбенъ и сосъдями сими были ин товолрии.

Кромъ сего быль туть же въ селъ и за ръчкою и другой еще домикъ, съ живущею въ немъ вдовою старушкою и тою Аграфеною Инановною, о которой я имълъ уже случай упоминать. Она была также нашимъ съ родни и жила прежде съ тещею моею въ отмънномъ и тъсномъ дружествъ; но тогда было между ими небольшое песогласіе, и, что удивительнъе всего,—то за меня.

Старушкъ сей что-то приди охота разбивать наше сватовство, и не только не знавши меня въ глаза, корить и хулить меня всячески, но и женъ моей, которая любила ее очень съ самаго малолетства, внушать обо инф не только самыя невыгодифйшія мифнія, но съ путя ее сбивать еще и объщаніями сыскать ей другого, несравненно лучшаго и богатъйшаго жениха, и говорила уже ей о какомъ-то Хитровъ. А всъмъ -вп отони анэро вно вгвгргвн и чирт костей, и впечалльнія, произведенныя ею въ нажномъ и мягкомъ ума и сердца жены моей, производили действія, которыя примътны были даже и по прошествін многихъ лътъ послъ сего времени. Словомъ, старушкою сею ни теща моя, ни я не имъли причины быть довольными. Однако я, хотя не тогда, а послъ, презръвъ все сіе, возобновилъ в съ нею прежнее знакомство и заставилъ и ее себя почти насильно любить и почитать. Старушка сін жила послъ того по смерть свою въ Тульскомъ монастыръ, п

въ которомъ была она наконецъ нгуменьем. Но характеръ ея былъ во всю жизнь не изъ лучшихъ и похвальнъйшихъ.

Изъ села Коростина вздили им потомъ въ село Луковицы, для отвезенія своего визита и благодарности господину Арсеньеву, Василью Васильевичу, какъ бывшему у насъ также на свадьбъ и бравшемъ во всемъ дълъ нашемъ соучастіе. Поелику быль онь помянутой тетки жены моей, Матрены Васильевии, родной братъ; то и жили наши какъ съ нимъ, такъ и съ женою его, Афимьею Нивитичною, боярынею умною и ласковою, въ особливомъ дружелюбін, и я могу свазать, что и симъ домомъ быль я всегда доволенъ. Они меня также полюбили н любили даже по смерть свою, хотя мы и жили послъ уже въ отдаленности другъ отъ друга и не такъ часто видались, какъ тогда. А въ то время взжали мы къ нимъ всякій разъ, когда ни случалось намъ бывать въ Коростинъ, а и они бывали у насъ не только тамъ, но привзжали къ намъ не одинъ разъ и въ Дворяниново; а по нихъ сдфлались мы послф того знакомыми и съ другими господами Арсеньевыми, какъ-то: Иваномъ Михайловичемъ н братомъ его, Михаиломъ Михайловичемъ, въ особливости же съ другимъ роднымъ же братомъ Матрены Васильевны и извъстнымъ всей Россіи по высовому и великому своему росту, Динтріемъ Васильевичемъ Арсеньевы и ъ, служившимътогда въ кавалергардахъ и знавшимъ меня еще ребенкомъ, поелику онъ въ молодости своей служиль у отца моего въ полку адъютантомъ и изъ онаго взять быль тогла въ лейбъ-компанію.

Оттуда-жъ тадили мы наконецъ и въ другую сторону и за большую дорогу изъ Москвы въ Тулу, гдт жила родная и меньшая сестра тетки жены моей, Анна Васильевна, бывшая въ замужствт за небогатымъ дворяниномъ, господиномъ Крюковымъ, Борисомъ Ивановичемъ. Они жили въ деревнт Каменки, неподалеку отъ Вашаны, гдт живутъ и понынт, и были оба намъ также рады и угощали насъ дружелюбнт шимъ образомъ. Но къ сему

вости, какія обыкновенно молодыя жены оказывають и при людяхь и безь нихъ, мужьямъ своимъ. Нътъ, сего удовольствія не имълъ я въ жизни! И хотя было все сіе мнѣ и очень, очень непріятно, но какъ все оное приписывалъ я тогда наиглавивите тогдашней ся молодости, а не природному ея свойству, то и переносилъ все то прямо съ философическимъ твердодушіемъ и не ропталь на судьбу свою нимало, и тъмъ паче, что не совсъмъ еще лишался надежды увидъть и получить современемъ то, чего тогда въ ней недоставало. Напротивъ того уташался тъмъ, что многое изъ того, чего искалъ и желаль я въ жент своей, находиль я въ моей тещъ, а ея матери, и чрезъ самое то не совсемъ лишался техъ душевныхъ удовольствій, какихъ полученія домогался я чрезъ женитьбу.

Я уполипаль уже, что главнейшее мое желаніе состояло вы томь, чтобь чрезъ женитьбу нажить себе такого товарища, съ которымъ могь бы я разделять все свои душевныя чувствованія и всё радости и утёхи въ жизни, и которому могь бы я сообщать обо всемь свои мысли, заботы и попеченія, и могь пользоваться его советами и утёшеніями. Однимъ словомъ, который бы браль во всемь относящемся до моей жизни искреннее соучастіе, и помогаль мнё прямо носить бремя оной. А все сіе и находиль, и такого себе товарища и нажиль я въ особе моей богоданной матери.

Она была такъ умна, что я могъ разговаривать съ нею обо всякихъ матеріяхъ, а притомъ такъ любопытна во
всёхъ частяхъ, что всегда слушивала
меня съ удовольствіемъ, и я могъ относиться къ ней во всемъ и предавать
на апробацію ея все и все. Кромѣ сего
нмѣла она довольную охоту къ садамъ
и находила въ украшеніяхъ оныхъ неливое для себя удовольствіе. Къ самымъ
красотамъ натуры не была она совсѣмъ
нечувствительною. А что всего лучше и
всего для меня пріятнѣе было, то любила
и сама читать книги и слушать другихъ,
когда ей читали, и слушивала не только

съ любопытствомъ, но и съ желасмымъ вниманіемъ. А какъ была сверхъ того очень хорошаго нрава и самаго благороднаго и похвальнаго поведенія и любы и получить я въ ней такого товарища, какого желала наиболье душа моя.

Я могь адресоваться къ ней всегда и со всвиъ, что ни относилось какъ до литературы и до наукъ, такъ и до художествъ, а наконецъ до самыхъ садовъ и другихъ частей сельскаго домоводства, и ожидать отъ ней желаемаго одобренія, или, когда въ чемъ надобно было, искренняго совъта. Получалъ ли и откуда и отъ вого ни есть новую какую-нибудь книжку; то было мнъ кому сообщить о томъ свою радость, было кому взять въ ней соучастіе, было мив съ квив ее почитать в посудить объ оной! Удавалось ли миз когда самому сочинить или перевесть чтонибудь; то было кому то прочесть и у кого спросить, хорошо ли то или нать, к было кому чрезъ одобрение свое меня побуждать и поощрять къ дальнъйшимъ такимъ предпріятіямъ. Вздумывалось ли мнъ когда что разрисовать или что-нибудь нарисовать вновь; то было кому работу свою показать, и ожидать отъ кого себъ похвалы и одобренія. Случалось ли что-нибудь особое, новое, важное или любопытное услышать или узнать; то было къ кому спешить о томъ разсказывать и съ къмъ о томъ поговорить и посудачить.

Въ садахъ ли находилъ и себъ чтонибудь въ особливости пріятное, меня
занимающее и увеселяющее; то было
кому сообщать радость и удовольствіе
свое, и быть увъреннымъ, что возмется въ нихъ соучастіе. Удавалось ли
мнѣ когда что-нибудь въ нихъ вновь затѣять, выдумать, или сдѣлать; то было
кого звать и съ къмъ ходить того смотрѣть и тѣмъ любоваться. Случалось ли
дождаться, либо всхода, либо разцвѣтанія какого-нибудь новаго, у насъ небывалаго и намъ обониъ еще неизвѣстнаго
цвѣточнаго или какого иного произрастенія; то было къ кому инѣ бѣгивать и

спѣшить сказывать свое о томъ удовольствіе и звать кого смотрѣть оное. А такимъ же образомъ и въ прочихъ частяхъ экономіи сельской, случалось ли мнѣ что новое выдумать, или открыть, или увидѣть, или сдѣлать, или еще только затѣять: то было съ кѣмъ о томъ поговорить, подумать и посовѣтовать или все показать и спросить о его мысляхъ, или съ кѣмъ чѣмъ-нибудь хорошему и въ особливости полезному порадоваться и повеселиться.

Однимъ словомъ, былъ у меня чедовъкъ, которому могъ я все и сообщать, и который могь брать всемъ относящемся до меня, и какъ въ пріятныхъ, такъ и въ самыхъ непріятныхъ вещахъ и произшествіяхъ живъйшее и искренивишее соучастие. А сего съ меня было и довольно: нбо сего только мив колостому и не доставало, сего только я добивался. Сіе я и нашель въ моей тещъ, расположившейся жить всегда неразлучно съ нами и быть въ домѣ моемъ до совершениаго возраста жены моей полною козяйкою. А все сіе и помогло мив съ великодушіемъ сносить всв примъчаемые недостатки жены моей, и не такъ темъ огорчаться, какъ бы сталъ тогда, еслибъ не случилось и человъка, могущаго собою замінять оныя. А какъ жизнь ея, по особинвому счастію для меня, для жены и самыхъ детей монхъ, продлилась до самаго вечера дней монхъ, и продолжается въ удовольствію нашему и поныва; то и была причина быть мна женитьбою своею довольнымъ и благодарить Бога, и мив оставалось только умъть нользоваться симъ новымъ къ себъ благод вніем в божеским в.

Но какъ письмо мое непримѣтно увеинчилось, то дозвольте мнѣ оное на семъ мѣстѣ перервать, и сказать вамъ, что я есмь и прочая.

### УПРАЖНЕНІЯ И ВЗДА ВЪ ТАМБОВЪ.

### Письмо 118-е.

Любезный пріятель! Между тімъ вакъ я помянутымъ образомъ съ женою

своею развозиль визиты и спознакомливался съ оя родными и знакомыми, да и самъ съ нею мало по малу свыкался, не упускаль я заниматься и деревенскою экономісю, равно какъ и дитературою Ко всему тому хотя я и гораздо уже меньше имъль времени, нежели прежде, вогда быль я холостымь и сидвль наиболье дома; однако, сдълавшись и женатымъ, и вошедъ въ обшириващую связь съ множайшими людьми, не отставаль я никакь оть прежнихь своихъ склонностей и охоты, но посвящалъ имъ всв праздные часы и минуты, какія только могь я отрывать и находить отъ прочихъ монхъ упражненій.

Въ сельскомъ домоводствъ становился я часъ отъ часу болѣе знающимъ; ибо, съ одной стороны, прилежное читание иностранныхъ и всъхъ экономическихъ книгъ, какія только мит попадались въ руки, и замтчанія и выписки изъ оныхъ всего того, что могло быть и у насъ употребляемо, — а съ другой стороны самая опытность и действительное упражнение во встать разныхъ частяхъ сельскаго домоводства, доставдяло мив со всякимъ днемъ новыя о вещахъ понятія и побуждали предпринимать въ усовершенствованію онаго разные опыты; а все сіе нечувствительно и вперило въ меня уже и довольную охоту къ экономін и къ разнымъ частямъ ея.

Но изъ всёхъ сихъ ни которая не привязывала и не прилёпляла меня въ себѣ такъ сильно, какъ садоводство. Ибо какъ сады по существу своему давали пищу и уму и сердцу моему, и доставляли мив не только чувственныя и телесныя, но и самыя душевныя удовольствія; то всего более и прилежнее занимался я ими и чрезъ самое то сдёлался нечувствительно въ нимъ охотникомъ.

Къ сему побуждало меня наиболъе то, что я не только видъль уже изрядний уснъхъ во всъхъ своихъ съ садами дълахъ и предпріятіяхъ, но начиналъ уже и пользоваться плодами трудовъ своихъ. Всъ посажденныя мною въ пермую осень и послъдующую затъмъ весну деревья уже перебольли, и въ сей годъ на-

чали уже порядочно рость, шпалеры получили уже свой видъ и вошли въ стрижку. Цвътники великолъпствовали уже множествомъ цвътовъ. Питоминкъ мой наполненъ былъ уже довольнымъ количествомъ маленькихъ всякаго рода плодовитыхъ деревцовъ, ибо и не только всякой годъ свяль почки и сажаль лесные пеньки изъ леса и прививалъ къ нимъ прививки, но выдумаль способъ умножать количество сихъ запасныхъ деревцовъ отдергиваніемъ силою и сажаніемъ на гряды техъ молодыхъ и маленькихъ отрослей, которыя выростають подлѣ иней и глявныхъ стволовъ большихъ плодовитыхъ деревъ и кои я назваль отрывками. И какъ сихъ отрослей нашелъ я въ садахъ монхъ великое множество, какъ подлъ яблоней, такъ подлъ сливъ и вишень, то и насадниъ и ими въ шитомникъ своемъ цълия грядки, и всъмъ тъмъ не только занималси съ удовольствіемъ особымъ, но дъйствительно и веселился; ибо самимъ собою выдуманная всякая произведенная бездълушка меня радовала чрезвычайнымъ образомъ и доставляла инъ не одпу а многія пріятныя минуты въ жизни.

Но ничто такъ много меня въ сей годъ не увеселяло, какъ новонасажденный садъ мой. Я видълъ его уже принявшимся и вступившимъ въ порядочный ростъ свой, а нъкоторыя деревцы пришли уже съ цвътомъ и плодомъ первымъ. Не могу изобразить, какъ много увеселяли меня сін первые начатки ожидаемаго впредь изобилія плодовъ и съ какимъ удовольствіемъ, и какъ часто хаживаль я смотръть сім первые плоды, растущіе на новопосажденныхъ деревцахъ. И съ какими пріятными чувствіями испытываль я оныя съ объими семьянинками своими! По счастію случилось такъ, что были всв они хорошихъ вкусовъ и величины довольной. Сіе увеличивало удовольствіе мое болве, ибо я, льстясь безсомићиною надеждою, что и все таковы же будуть, не могь тому довольно нарадоваться и темъ навесе-ІНТЬСЯ.

Но въ осень сего года не удалось инъ

ничего почти въ садахъ монхъ сдълать, или произвесть что-нибудь знаменитос. Случилась мив нечаянная отлучка отъ дома въ даль на довольно долгое время; а она мив въ томъ и помѣшала. И какъ дѣло, подавшее къ отлучкъ сей поводъ, имѣло по себъ великія и на всю мою жизнь простиравшіяся послѣдствія; то за нужное нахожу разсказать объ опой въ нѣкоторой подробности.

Какъ новая наша императрица, по вступленіи своемъ на престоль, принядась не одними словами, но и самымъ дѣломъ за поправленіе всѣхъ недостатковъ и злоупотребленій въ своемъ государствѣ и не упускала изъ вида и вниманія своего ничего, что только могло относиться и служить къ поправленію онато; то между прочимъ обратила она вниманіе свое и на лѣса и другія земли, принадлежащія казнѣ и находящіяся въ разныхъ мѣстахъ государства.

Они находились въ великомъ небрежения и многія изъ нихъ захначены сосъдственными дворянами во владѣніе, а въ другихъ, что лежали ихъ несивтныя тысячи десятинъ впуств и никвиъ и никогда съ самаго начала свъта еще необработанными; но что и изъ сихъ сосъдствениме дворяне много неправильно захватили въ свое владеніе. И какъ восхотела она и въ семъ пунктъ и казнъ приобръсть выгоду и всемь подданнымь оказать милость и преподать средство къ правильному нриобратенію себа помянутых и нужнихъ для нихъ земель и лѣсовъ государственныхъ, чрезъ покупку оныхъ изъ казны, то отанальти в предварительного и узнанія, гдф и гдф такія земли и леса есть, сколько ихъ и квиъ завлажено, м кому и кому они надобны, -- издать строгій указъ, чтобъ всѣ тѣ, кои завладѣли госу» дарственными лъсами и землями, неотмънно бы объявили о себъ въ учрежденную особо и нарочно для того воммиссію о засъкахъ, съ точнымъ показаніемъ, кто и сколько именно гдф завладфль казенными лесами и землями, и желаеть ли вто купить себ'в какъ оныя, такъ и кат

прочихъ впустъ лежащихъ казенныхъ земель, и сколько именно.

Сей указъ, по особливости своей и по строгости предписанія произвель великое волнение и колебание умовъ во всемъ государствъ, ибо какъ написано было въ ономъ: «что ежели кто, нмъя у себя въ завладѣніи такія земли, не объявить, и после о томъ узнано будеть, то у таковыхъ описаны будуть ихъ деревни и подовина ихъ взята будетъ въ казну, на государя, а другая отдана будетъ доносителю о утанвшемъ, н продажи впредь никогда уже не учинится». А такихъ людей, у конхъ земли и лъса были въ завладініп, находилось въ государстві превеликое множество; то всв сін и перетревожились тамъ до чрезвычайности.

Къ числу сихъ принадлежали и мы съ дядею, Матвъемъ Петровичемъ. У обоихъ у насъ находилась лучшая наша степная деревня, лежащая тогда въ Шадскомъ увздв за Тамбовомъ, точно въ такихъ обстоятельствахъ. Людей у насъ у обонхъ было тамъ довольно, а купленой и кръпостной земли такъ мало, что и на квасъ оной было недостаточно. У меня было ее по крипостямь только 10 четвертей, а у дяди вовсе ничего не было; въ распашкъ же у обонкъ насъ было ее довольно. Ибо какъ подлъ самой нашей тамбовской тамошней деревни находилась какая-то пустая и великаго пространства степь, простиравшаяся въ длину болће нежели на 40, а въ ширину около 30 версть; то и распахивали наши крестьяне визств со многими и другими степь сію ежегодно, сколько вто быль въ силахъ, ибо вся она почиталась государственною и никому непринадлежавшею, и какъ къ тому никто изъ насъ не имълъ права, то и подходили мы всѣ подъ указъ вышеупомянутый.

Обстоятельство сіе смущало насъ обоихъ съ дядею чрезвичайнить образонъ и подавало поводъ ко многить и частынъ у насъ съ нимъ о томъ разговорамъ; и какъ оба мы боялись, чтобъ не учиненъ быль отъ кого-нибудь на насъ доносъ, что мы владъемъ казенною землею, и

чтобъ намъ не потерять чрезъ то своей лучшей деревни; то почитали самою необходимостію то, чтобъ намъ подать о завладѣній своемъ въ помянутую коммиссію объявленіе. А поелику намъ на числа сей завладѣнной земли, ни положенія мѣстъ, ни всёхъ тамошнихъ обстоятельствъ было неизвѣстно, ибо не только я никогда тамъ еще не бывалъ, но и дядѣ моему за отдаленностію никогда еще тамъ бывать не случалось; то для лучшаго узнанія всёхъ тамошнихъ обстоятельствъ и положили мы съ дядею. не медля нимало, туда на короткое время съёздить.

Итакъ, собравшись въ сей путь и снабдивъ себя всёмъ нужнымъ на дорогу, распрощались мы съ своими родными и пустились въ сей дальній путь съ моимъ дядею, и, чтобъ веселёе намъ было ёхать, то согласились мы съ нимъ ёхать въ одной коляскъ. Путешествіе сіе было для насъ тёмъ интереснёе, что вся та страна, куда мы ёхали, была мей еще совершенно незнакома и наши степи извёстны мей были до того только по одному имени, а видать ихъ никогда еще не случалось.

Поеливу домашнить монть хотьлось проводить наст до своей деревни, села Коростина, и тамъ прожить все то время, покуда мы пробздимъ, то расположилесь мы въ сей разъ бхать чрезъ Тулу, а не прямою дорогою чрезъ Засвку. Но какъ въ Тулт не имъли ми никакого дъла, то въ городт семъ ми только что ночевали и его почти не видали, ибо по утру рано продолжали свой путь прямъйшею дорогою на Епифань.

Не успын мы перевхать ръку Шадъ въ сель Куракинъ, какъ и увидълъ я тутъ въ первый разъ степныя наши черныя и толикимъ плодородіемъ одаренныя земли и тъ, почти окомъ необозръваемыя равнины, какими преисполнены наши степные увзды. Первый городъ, попавшійся намъ на дорогь, былъ Епифанъ.

Мы, недобхавин до оной, забажали напередъ въ свою епифаньскую деревнишку и ночевали въ оной. Сіл лежала по сю сторону сего города версть за 12, ка рвчкъ Люторичъ, и мы въ ней также никогда еще не бывали. Селеніе сіе нашли мы превеликое, но свое участіо въ ономъ только самое маленькое. У меня было только два двора, а ну дяди столько-жъ. Совствъ тти, по добротт тамошнихъ земель, доставляла она намъ довольно хлтова.

Переночевавъ въ оной, привхали мы въ помянутый городъ Епифань, который быль тогае и показался мив маленькимъ и ничего незначущимъ степнымъ городкомъ, нестоющимъ никакого уваженія. Отъ него пробирались мы разными селами и деревнями прямо на Ранибургъ, мъсту, довольно извъстному въ нашей исторін и достопамятному темъ, что при--ншаном окени актомин оно окажецки кову и что была тутъ въ старину зем-**ІЯНАЯ КРЪПОСТЬ, РАЗБИВАЕМАЯ И ЗАКЛАДЫ**ваемая самимъ воликимъ нашимъ государемъ Петромъ Первымъ; въ новъйшія же времена содержалась въ семъ замкъ несчастная фамилія герцога Брауншвейгъ-Люнебургскаго, Антона Ульриха, подъ арестомъ.

Мнѣ насказано было невѣдомо что о семъ замкѣ; но я нашелъ только маленькую и развалившуюся почти земляную 
крѣпость и внутри оной нѣсколько каменныхъ, развалившихся и раскрытыхъ 
зданій наппрекраснѣйшей архиектуры, и 
подлѣ сего замка, на прекрасномъ ноложеніи мѣста, построенную нарочитой величины слободу или простое село съ церковью посрединѣ.

Намъ случилось въ семъ мёстё обёдать, а ночевать довелось въ одномъ глукомъ мёстё посреди лёса, гдё былъ
одннъ только прескверный постоялый
дворишко, называемый Хоботъ. И какъ
мы наслышались, что мёсто сіе было воровато, то расположились ночевать на
лугу, неподалеку отъ двора сего, и тутъ
едва-было не лишились всёхъ своихъ лошадей въ ночь сію. Не успёла она покрыть насъ своимъ мракомъ, какъ и пожаловали къ намъ воры, и начали-было
лошадей нашихъ хватать; но по счастію
услышано было то караульщикомъ. Оный

встревожиль и разбудиль насъ встать, в сіе и спасло лошадей нашихъ. Воры, испужавшись нашего крика и нашихъ ружей, изъ которыхъ начали ми готовиться по нихъ стрталть, оставили насъ и ушли, а мы на другой день и добхали благополучно до города Козлова, который былъ почти лучшенькимъ изъ встать тамошнихъ степныхъ городовъ, но въ сравиенихъ степныхъ городовъ, но въ сравиених съ нынашимъ его состояніемъ, инчего тогда еще незначущимъ.

Оть сего міста надлежало намъ своротить въ сторону. Неподалеку отъ сего города, въ правой стороні отъ него находилась одна изъ принадлежащихъ жені и тещі моей деревень, и мні хотілось въ ней побывать и ее видіть.

Было это превеликое однодворческое село, называемое Ендовищемъ; но женъ моя имъла въ немъ только небольшое участіе, а другою, таковою-жъ частію владыль дядя ея и родной брать отца ел, Александръ Григорьевичъ Каверинъ. И какъ сей имълъ тутъ домъ и настолщее свое жилище, и миъ нужно было познавомъ, то и пристали мы у него.

Онъ быль намь очень радь, и неотпустиль нась оть себя во весь последующій день. Я нашель его туть порядочно живущаго. Домь у него было изрядной и немалой, и семейство имель онъ превеликое. Было у него три сина и две дочери. Самь же онь быль женать уже на другой жене, и не очень еще старой, и имель достатокь изрядний. Ласками и благопріятствомь своимь привяваль онь меня вы себе очень, и я не скучаль бы пробыть у него хотя бы и долее, хотя и имель онь тоть скучный характерь, что всёмь на свёте быль недоволень и на все про все жаловался.

Непреминуль я также осмотръть и жениныхъ крестьянъ и принять ихъ въ своювласть и распоряжение. Дворовъ и всъхъихъ было немного, и жили они, хотя небогато, однако я деревенькою сею былъ очень доволенъ. Она кормила и поила до сего времени мою тещу и жену и была у нихъ лучшенькою и хлёбною, а случилась и мий очень кстати, потому что была на дороги оть моей шадской или тамбовской деревни, и могла всегда служить перепутьемъ.

Наконецъ, осмотревъ все, что надобно было и познакомившись съ дядею, повхали мы далбе, и, возвратясь опать въ Козловъ, пустились чрезъ ту общирную н окомъ необозрѣваемую равнину, которая лежить позадь Козлова, орошается текущею чрезъ ее ракою, польнымъ Воронежемъ и простирается до славнаго села, Лысыхъ-горъ и другой реки Хмедевой. Это была первая степь, которую случилось мев въ жизни видеть и мы смотрели съ особливимъ любопитствомъ какъ на ее, такъ въ особинвости на старинный преогромный валь, который быль сделанъ и насыпанъ въ древности для загражденія имъ россійскихъ предфловъ отъ набъговъ татаръ, и который, начинаясь отъ номянутой реки, польнаго Воронежа, продолжался до реви Цны версть на 60 и более, и составляль порядочную линію; имълъ съ наружной стороны двойной, хотя и не очень глубокій ровъ и кой-гдф выпуски, или реданты, а въ немхъ местахъ-бастіоны.

Городъ Тамбовъ, въ который мы на другой день притхали, показался намъ нарочито изряднымъ степнымъ городомъ, хотя и имълъ одну только тогда длинную улицу, но церквей было въ немъ нъсколько, а лучшее зданіе составлялъ домъ архіерейскій, построенный на самомъ берегѣ ръки Цны, и довольно великольно и замысловато. Былъ онъ со встани своими церквами, оградою и башнями, хотя деревянный, но мы обманулись и сочли его сперва каменнымъ: такъ корошо онъ былъ сдъланъ и раскращенъ.

Подъ симъ городомъ, перевхавши рвку
Цну, должны мы были провяжать славный Ценской лвсъ, лежавшій при берегахъ рвки Цны и простиравшійся на нвсколько сотъ верстъ въ длину, а въ ширину неодинаково, гдв на 20, гдв на 30, и
болве и менве верстъ. И какъ онъ весь состояль изъ строельнаго сосноваго стариннаго лвса, то и составляль тогда сущее

сокровище государственное, и быль тогда коть и редокь, но вы состояние еще довольно хорошемь. Мы ёхали чрезы сей боры почти целыя сутки, ибо какы почва поды нимы была песчаная и притомы неровная; то принуждены будучи перезамать сы одного песчанаго холма на другой, не ёхали, а тащились по пескамы глубокнию, и насилу кы ночи доёхали до села Разскавы, находившагося за симы лёсомы и подлё самаго онаго.

Ночевавши въ семъ славномъ въ тамошнихъ окрестностяхъ селѣ, пустились мы опять чрезъ преужасную, и самую уже ту окомъ необозрѣваемую и ковыломъ поросшую стень, которая прикасалась однимъ бокомъ къ тамошней нашей деревнѣ и впослѣдствіи времени сдѣлавшеюся очень славною и достопамятною. Почти цѣлыя сутки принуждены мы были также чрезъ ее за дурнотою узкихъ степныхъ дорогъ ѣхать, и не прежде въ деревню свою приѣхали, какъ уже передъ вечеромъ.

Мы нашли ее прямо степною деревнишкою, составленною не изъ дворовъ, а изъ хибарокъ, утопшею въ навозъ и на половину раскрытою, и нивли великій трудъ принскать себъ гдф-нибудь получше крестьянскую пзбенку, гдф бы намъ пристать было можно. Во всемъ селеніи не было ни одной порядочной, а на господскихъ нашихъ дворахъ того меньше. Туть находились такія лачужки, въ которыя не входить, а ва взать надлежало. Словомъ, вся деревня сія была у насъ хотя наилучшенькая, но за отдаленностію въ преведикомъ до того небреженів и требовала во встах частяхь великаго себъ поправленія. Но какъ мы тогда не за темъ туда приежали, а только для узнанія о степи и жеть тамъ долго совствить не имъли надобности; то и расположились мы въ одномъ изъ крестьянскихъ дворовъ, и на другой же день приступили къ своему делу.

Мы съл верхами на лошадей и съ нанлучшими и разумнъйшими изъ крестьянъ поъхали осматривать нашу степь. Ъздили почти цълый день, объъздили множество мѣстъ, утомили глаза свон смотрѣніемъ на необозримую ровную степь, усѣянную только безчисленнымъ множествомъ стоговъ сѣна, и не нашли и не узнали ничего, кромѣ только того, что видѣли цовсюду степь, порослую ковиломъ и съ начала свѣта никѣмъ еще не паханную и не обработанную. А косили только на ней траву приѣзжающіе изъ разныхъ мѣстъ и самыхъ отдаленныхъ селеній разные люди, безъ всякаго права и дѣлежа, но гдѣ кому прежде захватить и округу себѣ окосить случалось.

Желаніе наше было узнать, покуда и до которых собственно мість простиралась дачная земля той округи, въ корой деревня наша иміла свое поселеніе, и съ которых собственно мість начиналась самая степь, которую, какъ не состоящую ни у кого во вдадіній, не могли мы инако почитать, какъ казенною или государственною. Но самаго сего никто изъ всіхъ нашихъ тамошнихъ крестьянъ не зналь и намъ показать быль пе въ состояній.

Мы старались разспрашивать о томъ у нѣкоторыхъ изъ тамошнихъ сосѣдей; но и тѣ столько же знали, сколько и мы и наши крестьяне. А всѣ только твердпли, что степь эта государева, и что большая часть нашихъ распашныхъ земель распажана изъ оной; но до котораго мѣста простиралась наша дачная земля, того никто изъ всѣхъ нашихъ сосѣдей, съ которыми намъ удавалось видѣться, не зналъ и указатъ намъ не могъ. Къ вящему неудовольствію нашему и сосѣдей сихъ случилось быть тогда въ домахъ очень мало, а потому хорошенько и разспросить о томъ было не у кого.

Въ сей неизвъстности будучи, долго не знали мы и не могли сами съ собою согласиться въ томъ, что намъ дълать и какъ показать лучше. Но какъ при всемъ томъ то было всего достовърнъе, что у насъ земли находилось вдесятеро больше, нежели сколько слъдовало намъ по кръпостямъ, и вся онал распахана вмъстъ и черезполосио съ сосъдями нашими изъ

оной степн; то и ръшились им съ дядею показать на обумъ, что запладеля мы неъ сей государственной земли-я сто, а дядя 75 десятинъ и что желаемъ купить не только ее, но и сверхъ того, чтобъ намъ продано было — мий 500, а дяди 300 десятинъ. А чтобъ продажа сія могла произведена быть сколько-нибудь для насъ выгоднее, то по особливому счастію вадумалось намъ въ показаніи нашемъ и приурочить тв мъста, гдв мы болве завладвин и гдв себв купить желаемъ. И какъ противъ самаго нашего жила случился простирающійся далеко въ степь превеликій и длинный буеракъ, съ отрогами, извъстные подъ именами-ближняго, среднаго и отанрожо Ложечнаго и Голой Яруги; то свое завладение и приурочиль я симп буераками, а дядя такимъ же образомъ приурочилъ свое завиадъніе Крестовою Яругою, когорую почель онь для себя выгоднейшею.

Сіе приурочиваніе, учиненное почти не нарочнымъ образомъ, послужило намъ потомъ въ преведикую пользу и доставило намъ великое преимущество предъ другими сосъдями, которые въ показаніяхъ своихъ о завладънныхъ пии эемляхъ сего не сдълали; а безъ всякаго приурочиванія, упоминали только глухо, что они завладели столько и желають купить себе столько-то десятинъ. А что того хуже, то, жадничая захватить какъ можно боле земли и льстясь надеждою, что продаваться она будеть очень дешево, и не дороже, какъ по гривнъ за десятину, повазывали несравненно множайшее число въ завладеніи, нежели сколько они действительно завладели, а для покупки еще того множайшее количество, такъ что иные доходили даже до безстыдства ж показывали въ завладении у себя до иесколько тысячь десятинь, и темь не только все дело испортили, но и себя запутали въ такія сети, изъ которыхъ послв не знали, какъ п выдраться.

Что насается до насъ, то мы, не будучи къ неправильнымъ приобрътеніямъ такъ жадны какъ они, и положивъ съ самаго начала иттить прямою дорогою в ничего на себя не наклепывать и ничего не утанвать, показали почти дъйствительно столько, сколько было у насъ въ завладъніи, и положивь сіе на мъръ, и нустились съ дядею въ обратный путь въ свои домы.

Насъ проведи въ сей разъ до Тамбова ниою уже дорогою, а именно чрезъ село Коптево и Кузменки, и избавили чрезъ то отъ песковъ сыпучихъ за селомъ Разсказами. Изъ Козлова же разсудили мы завхать опять въ Ендовище, къ дядв жены моей. Но какъ онъ въ самое то время находился въ жениной деревиъ, селъ Яркахъ, верстъ за 30 оттуда; то желая съ нимъ видъться и о земляхъ стенныхъ посовътовать, расположились мы ъкать къ нему туда, и были имъ угощены тамъ еще болье нежели въ прежнемъ домъ. Оба они съ женою его, Лукерьею Яковлевною, были намъ очень рады и продержали насъ у себя болъе сутовъ.

Совствъ тти сей затадъ сдълаль намъ во всемъ нашемъ обратномъ путешествін великую разстройку; ибо какъ мы чрезъ то нарочито уже удалились отъ города Козлова, то и не совътовали намъ въ него возвращаться обратно, а предлагали другую и прямъйшую дорогу въ Ецифань черезъ городокъ Доброй. И хотя сін дорога была намъ вовсе незнакома; однако мы дали себя уговорить избрать оную, и переправившись подъ селомъ Яркомъ черезъ реку Воронежъ, пустились къ Доброму. Но въдали бы, лучше сей кратчайшій путь себь не избирали, нбо быль онь намь не только безпокойнве и затруднительнве, но и убыточнве.

Сперва будучи принуждены пробираться сквозь превеликій, густой, общирный боръ и жать въ одномъ мѣстѣ болѣе версты по узкой, глубокой и водою наполненной дорогѣ и изломали-было всю свою коляску, а приѣхавъ въ городъ Данковъ и переѣзжая тутъ рѣку Донъ по высокому, но самому скверному узкому плетневому мосту, не только липились одной изъ своихъ лошадей, но и сами настращались притомъ до чрезвычайности.

Лошадь сія была припряжная и на са-

мой почти серединъ ръки провадидась ногами сквозь мость, и начавъ биться, свадидась съ моста и повисла такъ, что чуть-было не стащила совствиъ за собою и коляску съ нами, и мы дъйствительно полетъли-бъ прямо въ Донъ, еслибъ не спасла насъ расторопность кучера, который, увидя такую очевидную опасность, восхотълъ лучше пожертвовать лошадью, нежели насъ подвергнуть бъдствію, и для того, выхвативъ ножъ, переръзалъ постромки у свалившейся лошади и далъ ей упасть совствиъ подъ мостъ и ушибиться хотя до смерти, но насъ оставить съ покоемъ на мосту.

Не могу и понына забыть, кака сильно я тогда испужался и кака досадоваль самь на себя, что послушался дяди и не вышель вонь изъ коляски прежде еще въвзда на мость: ибо на мосту, по узкости онаго, учинить сего было не можно,— и кака, наконець, обрадовался и благодариль Бога, когда свезли насъ кое-кака уже съ моста и я себя на противномъ берега раки увидаль. Но не меньше моего настращался и самъ мой дядя, и заклялся впредь чрезъ сей городишко никогда не аздить, така чувствительна была ему потеря его лошади, ибо она случилась не моя, а ему принадлежавшая.

Изъ сего степного и въ самомъ дѣлѣ пакостнаго и ничего незначущаго городка, пробрались мы прямо въ епифаньскую нашу деревню, а изъ сей въ Тулу. Изъ Тулы уговорилъ я дядю заѣхать въ женину деревню, гдѣ я узналъ, что найдемъ объяхъ монхъ боярынь, и старшую и молодую.

Какъ я въ тадъ сей препроводилъ болъе мъсяца, то возвращение въ домъ и свидание съ молодою моею женою было мнт въ особливости пріятно, и я съ пеизъяснимымъ удовольствіемъ талъ во всю дорогу изъ Тулы до села Коростина, или паче началъ уже веселиться будущимъ свиданьемъ еще и до самаго приторыхъ мы нашли здоровыми, были возвращеніемъ нашимъ очень обрадованы и старались угостить спутника моего у себя какъ можно лучше. На другой день потхали мы вст уже вмъстт въ Дворяниново, гдт не мъшкавъ ничего, и отправили мы объявление свое въ коммиссию о засъкахъ.

Въ Дворяниновъ нашелъ я у себя домъ уже гораздо просторнъйшій и спокойнъйшій передъ прежнимъ. Внутреннее расположение комнать было въ немъ опять передълано, и употреблено къ тому время моего отсутствія. Сіе было ему уже третье, и последнее превращение, и поводъ къ тому подало то обстоятельство, что у насъ не было ни переднихъ съней, ни теплаго зала, и безъ нихъ боялись мы, чтобъ намъ зимою не зябнуть. Къ томужъ и не было у насъ ни одной большой комваты, гдф-бъ можно было намъ съ гостьми обълать. Въ бывщей до того заль хоть бы и сложить печь, но какъ она имъла стеклянныя двери прямо на дворъ, то и мудрено-бъ было ее нагръвать.

Итакъ, котя мнѣ и стоило труда придумать средство, чтить бы тому всему пособить было можно; однако я выдумаль, и оное состояло въ томъ, что я въ залъ вельль скласть печь, а стеклянныя на дворъ двери опять задълать и превратить по прежнему въ окошко, сдёлавъ только оное и оба другія побольше противъ прежняго. Чрезъ сіе и получиль я залу теплую и соединенную съ прочими повоями теснее; а для входа въ нее изъ съней заднихъ прорубили дверь. Для переднихъ же съней отдълилъ я часть прежней нашей угловой и жилой компаты и, отгородивъ оныя толстыми досками, превратиль я самое то окно, подъ которымъ нъкогда висъла моя колыбель, въ надворную дверь. Изъ достальной же части сей старинной комнаты сдалали мы ткацкую, а комнатку превратили въ кладовую. А чрезъ все то и получили вст надобности, и были у насъ-переднія сти, зала, гостиная, спальня моя, спальня матушкина и дъвичья, и недоставало одного только кабинета для меня и дътской комнаты.

Но сихъ послъднихъ у меня еще не было, а кабинетомъ служила миъ, по нуждъ, уже

самая гостиная комната. Туть были у меня книги и туть я писываль и работаль. Словомъ, чрезъ сіе превращеніе нажили мы себѣ покой, и могли уже бель нужды въ хоромахъ свонхъ жить, покуда построили себѣ новыя и просторнѣйміа. А чтобъ потомки мои могли видѣть, къкъ расположенъ быль у меня домъ и прежде и послѣ сего послѣдняго превращенія, то приобщиль я для любопытства имъ при семъ планы.

Всю сію передтаку распоряднять и велълъ я сдълать безъ себя, почему и нашель я ее уже готовою и мнь оставалось только вновь комнаты оправить и поприбрать, и всемъ темъ поспешить, чтобъ можно было миз въ приближающійся депь имянинъ монхъдать пиръ всемъ моимъ роднымъ и знакомымъ и накормить ихъ въ новомъ своемъ и тепломъ уже залъ. И какъ меня посътили въ сей день новые мои родные и знакомцы, а приглашены былк и старые, также и всв ближніе сосвди; то и быль у меня въ сей день праздникъ, уже несравненно знаменитъйшій и лучшій, нежели во всв предследующія предъ тъмъ годы, ибо были у меня въ сіе время уже хозяйки и во всемъ могь наблюдаемъ быть уже лучшій порядокъ.

Симъ образомъ окончилъ а свой двадцать шестой годъ жизни, и въ двадцать седьмой годъ вступиль уже мужемъ жеватымъ и въ перемънившемся уже совстви обравъ и родъ жизни. Домъ мой сдълался уже не таковъ, какъбылъ прежде, но оживотворялся всякой день множайшими людьми, а окончилось и самое прежнее мое уединеніе. Ко инъ начали уже приважать чаще и множайшія гости, а и мы также не ръдко ъзжали по гостямъ, нбо было къ кому вздить и кого у себя угощать. Кромъ всего того живали у насъ всегда какія-нибудь знакомыя девушки для компаніи женъ моей и помогали намъ препровождать время, и мы были всегда съ людьми и такъ, что я почти не помето когда бы мы за столъ садились только трое, а всегда у насъбывалъ кто-нибудь; а сіе и придавало дому моему много живности.

скор'в посл'в имениях монхъ и въ в же еще октябр'в ийсяц'я перетреещи им были одних р'ядкимъ и вериммъ произместність, случившимся изъ на погост'я. Какъ приходскій наизъ в и много разъ упоминаемый много,

ï

его почнымъ временемъ, и самого его замучить и убить до смерти.

Зподъйская партія сія и вломилась дъйствительно въ домъ его подъ 24-е число сего мъсяца. Но по особливому счастію отца Иларіона не случилось тогда быть



пъ Иларіонъ, вийлъ у себа многихъ двевъ, а сверхъ того и славниси бо-ствонъ, котораго въ самомъ двит ни ю не имвиъ; то и собранась цвлая ваза изъ его враговъ и издумала подъ омъ разбойниковъ разгромить домъ

дома и съ племянивкомъ его усъновленнымъ, а была дома одна только жена сего племянника его и наслъдника. И сія бъдная принуждена была претерпіять отъ нихъ сущее страдавіс. Ес измучили и язувѣчили сіи бездѣльники, допитываясь денегь, но которыхь вовсе въ домф не было. Одной женщинф удалось какъ-то выскочить изъ избы и вскарабкавшись на кровлю, закричать: «разбой! разбой!» И какъ случилось сіе съ вечера и не очень поздно, такъ что всф еще не спали; то несчастіе восхотьло, чтобъ крикъ сей прежде всфхъ услышалъ брать его родной, нашъ любезный и добродушный дья-конъ.

— «Ахти!» возопиль онъ случившемуся у него тогда въ гостяхъ священнику изъ села Савинскаго. Это воры разбиваютъ конечно брата Ларивона! Побъжимъ, батюшка, и поможемъ ему, бъдному!»

И вмигь одевшись и схвативь рогатину побъжаль вибств съ попомъ темъ прямо чрезъ огородъ къ двору поповскому. Уже подбъгають они къ нему близко; уже слышать визгь и вопль его невестви; уже видять сквозь заборь самыхъ разбойниковъ, бъгавшихъ съ зажженною лучиною по двору; уже собираетъ онъ всъ свои силы, дабы съ ожесточеніемъ напасть на злодфевъ: какъ вдругъ ружейный выстрвль сквозь заборъ поражаеть его въ самую грудь иножествомъ свинцовыхъ пуль и повергаеть безчувственнымъ на землю, а у товарища его, попа, опаляетъ лицо отъ выстръла. Сіе паденіе и смерть добродушнаго дьякона поражаеть всъхъ собравшихся страхомъ и ужасомъ, и доставляеть время и снободу разбойникамъ сскочить со двора и уфхать.

Нельзя изобразить, какъ поражены и перепуганы мы были симъ несчастнымъ произшествіемъ. Мы сами въ то время еще не спали; и хотя погость отъ насъ и болье двухъ верстъ разстояніемъ, но крикъ слышенъ быль и у насъ такъ явственно, что мы сперва подумали, не содъда ли моего, генерала, разбиваютъ разбивний. Наконецъ и самый ружейный выстрълъ быль намъ явственно слышенъ, но намъ и въ мысль не приходило, чтобъ оный быль такъ пагубенъ нашему дьякону, котораго всъмъ памъ быль всъмп нами очень любимъ за его добросердечіе.

Чрезъ и всколько недъль после сего 1

исчальнаго произмествія получили за изв'встіє и о другомъ такомъ же, по болье до меня касающемся вечальномъ произшествін, а именно: что Всемогущему угодно было прекратить дии меньмой моей сестри Мареы Тимоесевны Травиной. Она скончалась 18-го ноября сего года отъ самой той бользии, о которой я уже упоминаль, и которая не допустила ее быть у меня на свадьбыхотя ей того усердно хотьлось. Мы положили-было съъздить и побывать у ней приближающейся зимою; но кончина ся перемънила наше намъреніе и обратила мысли наши въ другую сторону.

Итакъ, противъ всякаго чаянія и ожиданія, дишился я одной изъ ближайшихъ моихъ родственницъ. Она была осьмью только годами меня старѣе и кончила жизнь свою на 34 году отъ рожденія и въ цвѣтущихъ еще почти своихъ лѣтахъ. Замужствомъ своимъ она была не совсѣмъ счастливъ, Вѣтренный, непостоянный и строптивы равъ ея мужа огорчалъ многіе дни ея жизни желчію, и веселыхъ дней имѣла она мало въ жизни.

Она оставила послѣ себя трехъ дочерей и одного сына, и хотя зять мой послѣ женать быль и на другой женѣ, но дѣтей болѣе уже не имѣлъ вромѣ сихъ оставшихся въ сущемъ сиротствѣ послѣ матери. Ко мнѣ присланъ былъ нарочный съ извѣстіемъ о сей кончинѣ, и я пролилъ не одну каплю слезъ о сей потерѣ, которая была для меня тѣмъ чувствительнѣе, что сія сестра была одна только изъ ближайшихъ моихъ родственницъ, съ которою могъ я видаться чаще; но судьба и того мнѣ недозволила.

Достальное время сего года и какъ всю осень, такъ и начало зимы провели мы впрочемъ благополучно и безъ скуки. Я упомпналъ уже, что мы рѣдко бывали одни и не только ѣзжали сами кое-куда, но и къ намъ не рѣдко приѣзжали гости. Всего же чаще видались мы и бывали виѣстѣ съ теткою жены моей, госпожею Арпыбашевою и не только живали у ней, но и она у насъ не рѣдко гащивала по нѣскольку дней сряду. И какъ была она

боярыня умная и любила всёхъ насъ безиритворно, то никогда намъ съ нею было не скучио; а что всего для меня пріятнѣе было, то и она столь же охотно, какъ и теща моя, слушивала меня читающаго имъ какія-нибудь пріятныя кинги, и я могъ съ объими ими съ удовольствіемъ провождать многіе часы въ пріятныхъ разговорахъ, приправляемыхъ шутками и издѣвками, и съ пріятностію дѣлить съ ними свое время.

Но какъ письмо мое слишкомъ увеличилось, то съ окончаніемъ исторіи 1764 года окончу я п оное, п скажу вамъ, что я есмь и прочее.

### 1765.

## ъзда въ цивильскъ. Письмо 119-е.

Любезный пріятель! Начало 1765-го года было въ исторіи моей жизни тѣмъ достопамятно, что мы съ онымъ начали собираться въ дальнее путешествіе.

Я упоминаль уже въ предследующемъ письме, что сперва намерение мое было съездить сею зимою къ сестре моей въ Кашинъ, но какъ нечаянная ея кончина намерение сие уничтожила; то стали мы помышлять о направлении путешествия своего въ другую сторону—и либо во Псковъ къ старшей сестре моей Прасковъе Тимо-еевне, либо на Низъ въ пределы древняго Казанскаго царства, где паходился тогда одинъ знаменитейший и ближний родственникъ жены моей, а именно родной ея дедъ и отецъ тещи моей, Аврамъ Семеновичъ Арцыбышевъ.

Сей, съдпнами покрытый и уже жизнь свою оканчивающій, почтенный старець жиль въ одномъ изт тамошнихъ низовихъ городковъ, Цивильскъ, и владълъ деревиями второй жены своей, съ которою имъль онъ у себя многихъм взрослихъ дътей. Теща же моя и умершій брать ея, а мужъ Матрены Васильевны, были отъ первой его жены, умершей въ молодыхъ еще лътахъ.

Съ симъ-то старичкомъ хотвлось намъ видъться, и тъмъ паче, что теща моя приложение въ «русской старинъ» 1871 г.

имела къ пему белирала почти которато онъ быль и дележет и честожет и честожения от макет и честожет и често често често вы макет и честом често често

Къ воспріятію путешествія сего на Низъ въ сію зиму побуждала насъ напболће престарћлость сего толь близкаго родственника, а того наче собственное его и усердное желаніе насъ видъть и меня узнать лично прежде своей кончипы, ожидаемой имъ ежегодно. Въ женидьбъ моей имълъ и онъ нъкоторое соучастіе и теща моя пикакъ бы не рѣшилась выдать за меня дочь свою въ такихъ молодыхъ лътахъ, еслибъ не получила дозволенія на то отъ сего почтеннаго старца, совътовавшаго ей нимало не раздумывать, а приступать скорте къ дълу, почему пмълъ я и самый долгъ побывать у него и принесть ему, за все его доброе обо мит митие, свою благодарность; а глубокая его старость побудила насъ и поспфшить сею фадою и предпріять ее въ самую сію зиму. Тзду же во Псковъ, къ сестръ моей-отложить до зимы предбудущей.

Съ нами вмъстъ расположилась съвздить туда къ нему и помянутая тетка жены моей, а его невъстка, Матрена Васильевна Арцыбышева. Какъ мужъ ея и старшій изъ всъхъ его сыновей, Андрей Аврамовичъ съ небольшимъ только за годъ до того умеръ и онъ не видалъ еще послъ смерти его и ее и дътей ея, а своихъ внучатъ; то и хотълось ей къ нему сътздить и показать ему сихъ итенцовъ, оставшихся послъ отца еще въ сущемъ младенчествъ; а мы сотовариществу ея были и рады.

Какъ путешествіе сіе было не близкое и надлежало намъ препроводить въ ономъ почти всю зиму или по крайней мъръ

мъсяца два, то начали мы готовиться къ тому еще съ начала зимы; а не успълъ установиться путь и наступить 1765-й годъ, какъ, дождавшись рожественскаго мясоъда и препроводивъ святки у себя въ домъ, на третій день послъ Крещенья и пустились мы въ сей вояжъ дальній.

Поелику путь нашъ лежалъ чрезъ Москву, то, притхавъ въ оную, не преминули мы запастись встмъ нужнымъ на дорогу, а сверхъ того—побывать у обоихъ дядьевъ моихъ—Матвтя Петровича, притхавшаго въ нее давно для обыкновеннаго зимованья въ оной, и Тараса Ивановича Арсеньева, который меня женатаго еще не и видалъ и былъ постщеніемъ моимъ и показаніемъ ему жены моей очень доволенъ.

Препроводивъ нъсколько дней въ семъ столичномъ городъ, въ которомъ былъ я тогда уже пятый разь по привздв въ отставку, не стали мы долее медлить, а пустились въ свой путь далее по дороге володимірской; и какъ мы ѣхали компаніею и было съ нами много людей и четыре повозки, а притомъ не имъли никакой нужды надмфру фздою своею спфшить; то фхать намъ было не только не скучно, но такъ еще весело, что я и понынъ еще не могу позабыть сего путетествія, и возвращаясь мыслями и воображеніями своими въ тогдашнія времена, неръдко и нынъ еще утъщаюсь пріятностями онаго и напоминаніемъ того, что насъ тогда въ особливости веселило.

Сін удовольствія происходили отъ разныхъ причинъ и обстоятельствъ. Во-первыхъ: ѣхать намъ было очень хорошо и покойно. Мы не преминули снабдить себя теплыми и покойными зимними возками. Въ одномъ изъ пихъ ѣхалъ я съ женою, въ другомъ наши вдовушки съ старшею дѣвочкою тетки Матрены Васильевны, въ третьемъ—меньшія ея дѣти съ женщинами, а четвертая повозка была съ поваромъ и ея сбруею и харчемъ, и мы ѣхали такъ тепло, что во всю дорогу не видали нужды.

Во-вторыхъ: дороги во все путешествіе

были большія и многолюдныя, и къ особливому нашему удовольствію, еще и гладкія и неизрытыя такими ухабами, какъ бываеть то съ тульскою дорогою, по которой ёдучи, не бываешь иногда ни единой минуты спокойнымъ и сердце устаеть даже отъ безпрерывнаго зампранія. А къ вящему удовольствію нашему и погоды случились спокойныя и самыя лучшія зимнія и такія, которыя называль я ум ными, то-есть не слишкомъ холодныя и не слишкомъ теплыя, и тихія.

Въ-третьихъ: квартиры находили мы себъ всегда спокойныя, теплыя и добрыя и не нуждались ими во всю дорогу. И какъ становились мы всегда вибств и на одной квартиръ, то на всякомъ ночлегъ быль у насъ власно какъ нѣкакій пиръ. Тотчасъ заводились тутъ у насъ чан и кофеи, а потомъ объды и ужины. И какъ тетка моя была въ особливости веселаго нрава и у меня безпрерывно были съ нею шутки и издъвки; то не успъемъ бывало прифхать на квартиру, какъ и начнутся у насъ смъхи и хохотанья; а потомъ примемся либо играть въ карты, либо въ тавлен, либо читать что-нибудь, ибо я не преминулъ и на дорогу запастись книгами, и я читываль ихъ не только квартирахъ, но и дорогою, лежучи въ возкъ своемъ.

Въ-четвертыхъ: въ пронитани своемъ и въ пищъ не ниъли им ни малъйшей нужды, ибо не только фхали чрезъ такія міста, гді все нужное доставать было можно, но не преминули и изъ домовъ своихъ запастись всею нужною для дороги провизіею. А чтобъ меньше имъть хлопотъ съ вареньемъ и приуготовленьемъ себъ ужиновъ и объдовъ, то наварили однажды себъ добрыхъ вкуснихъ и хорошихъ щей и наморозили ихъ целую кадочку. А такимъ же образомъ запаслись мы многими начиненными, свареными и заморожеными желудками и сливками. Итакъ, всякій разъ по привздв на квартиру нужно тольво было нарубить изъ кадочки нъсколько щей и въ горшкъ или въ кастрюлъ растаять и разограть, а желудокъ для того-жъ

положить въ хозяйскіе щи,— какъ и получали мы уже вкусныя и сытныя два блюда, умалчивая о прочихъ, какъ-то: о жареныхъ, ветчинъ, окрошкахъ, хлъбенномъ и лакомствахъ, чъмъ всъмъ запаслись мы съ избыткомъ заблаговременно. Словомъ, дорога сія была намъ тогда такъ сытна, что я не помню, когда-бъ въ иное время я такъ много и сытно ъдалъ, какъ въ тогдашнее.

Наконець: въ-пятыхъ, и что всего для меня было пріятнѣе, то на всякой верстѣ встрѣчались съ зрѣніемъ моимъ новые и до того невиданные еще предметы. Въ странѣ сей никогда еще мнѣ до того бывать не случалось, и потому всѣ мѣста были для меня новы и совсѣмъ незнакомы. И какъ нерѣдко встрѣчались съ нами мѣстоположенія нампрекраснѣйшія, то я, какъ любитель красотъ натуры, не могъ на нихъ иногда довольно насмотрѣться и ими налюбоваться.

Мы вхали тогда чрезъ старинные и славные въ исторіи нашей города—Володиміръ и Муромъ, также славную слободу Вязники и городокъ Гороховецъ, которые всё не имъли никакого сравненія съ нашими бъдными степными городами и были пхъ во всемъ лучше. А переёхавъ подлё славнаго и огромнаго села Избылецъ рѣку Оку и оставивъ Нижній Новгородъ въ лѣвѣ, спустились мы на славную нашу рѣку Волгу и ѣхали оною мимо Василя-Сурска и Кузьмодемьянска до самаго знаменитаго города Чебоксара, а отъ сего мѣста повервули уже въ право, и поѣхали въ Цивильскъ.

Всё помянутыя мёста и города привлекали на себя мое вниманіе и на многія изъ нихъ не могъ я довольно насмотрёться. Но нигдё не имёлъ я столько удовольствія, какъ во время ёзды самою Волгою. Тутъ величественные и прямо пышные и великолёпные ел нагорные берега, представляя собою всякую минуту новые перемённые и другъ предъ другомъ красивёйшіе предметы, увеселяли несказанно весь мой духъ и очаровывали собою зрёніе.

Я смотрълъ и не уставалъ ежеминутно

смотръть на страшные утесы и скалы сихъ превысокихън крутыхъ береговъея, дивился и не могъ надивиться никогда разнообразности сихъ громадъ, составленныхъ изъ камней и глинъ разноцвътныхъ и увънчанныхъ вверху, а не ръдко и при подошвахъ своихъ деревьями родовъ различныхъ.

Во многихъ мъстахъ были они самыя огромныя, прежившія уже многіе въва и не столько растущія, какъ отъ престарѣлости уже висящія надъ безднами и пропастьми ужасными. Въ другихъ казались еще молодыми и придающими собою берегамъ симъ особливую красу и великолеціе. Индъ увънчивали они собою самые верхи сихъ исполиновъ ужасныхъ, индъ украшали уступы сихъ береговъ красивыхъ, а иныя, покрывая собою самые низы и острова прибрежные, носили на себъ признаки насилія, делаемаго имъ льдами; въ каждую весну и половодь многія изъ нихъ заливаются и покрываются совствы полою водою и у многихъ остаются однъ только верхушки, водою непонятыя.

Ко всемъ симъ разнообразнымъ зредищамъ присовокуплялись и другія, еще того пріятнъйшія. Всь берега сін усьяны были множествомъ большихъ и малыхъ селеній, придающими имъ не только живость, но н вящее великольпіе. Нъкоторыя изъ нихъ, какъ напримъръ село Лысково и Работки были такъ велики, что походили на города самые, и какъ множество церквей съ ихъ волокольнями, такъ и целме почти лъса изъ раскрашенныхъ мачть струговыхъ, придавали имъ еще болъе красы. Во всъхъ сихъ большихъ селахъ ин останавливались и либо объдывали, либо ночевали на прекрасныхъ и спокойныхъ квартирахъ и не имвли нигдъ во все продолжение путешествия сего ни малъйшей остановки и огорченія.

Наконець, 23-го генваря довхали мы до того мъста, куда вхали. Маленькій то быль, но изрядный низовый городокъ, составленный изъ нъсколькихъ каменныхъ и изрядныхъ церквей и множества деревянныхъ небольшихъ домиковъ, въчислъ которыхъ было и довольно изряд-

ныхъ. Но домъ дѣда жены моей отличалси отъ всѣхъ, какъ величиною своею, такъ и всѣмъ прочимъ, потому что онъ былъ дворянскій, а не купеческій, какъ прочіе.

Мы нашли старика и старушку, сестру, его насъ ни мало не ожидавшихъ и потому болье приъзду нашему обрадовавшихся. Оба они не могли насмотреться на насъ и не знали гдъ насъ посадить и какъ угостить лучше. Старикъ быль хотя при самомъ позднемъ вечерѣ дней своихъ, но довольно еще въ силахъ и довольно бодръ, и не успълъ меня увидъть, какъ и полюбиль уже Это счастіе имъль я во всю жизнь мою, что меня всъ старики отмъпно любливали. Но не менъе полюбилъ и я его и съ самой первой минуты получилъ къ нему почтеніе, котораго онъ какъ по разуму, такъ и по добродушію и благопріятству своему быль и достоинь. Онъ быль старинныхъ служебъ, служилъ въ пъхотномъ Ингерманландскомъ полку п находился уже давно въ отставкъ сперва маіоромъ, а потомъ, по случаю, что быль въ Саратовъ у дъла, надворнымъ совътникомъ.

Изъ всъхъ многихъ дътей его не было тогда ири немъ никого. Старшій изъ сыновей, называвшійся Васильемъ и дослужившійся уже до полковничьяго чина, находился тогда въ службъ, а жена его жила за нѣсколько сотъ верстъ отъ него за ръкою Волгою въ деревняхъ своихъ. А младшіе оба, которых ъзвали Александромъ и Сергъемъ, находились также въ службъ и оба были холостые и въ отсутствін. Другая же дочь его, Елизавета, паходившаяся замужемъ за тамошнимъ дворяниномъ господиномъ Горинымъ, жила съ мужемъ своимъ также не близко. Итакъ, не было никого съ нимъ кромъ помянутой его сестры, Прасвовы Семеновны Нелюбохтиной, старушки добренькой и благопріятной.

Мы прогостили у милыхъ и любезныхъ старичковъ сихъ болѣе мѣсяца, и время сіе провели довольно весело. Старики наши любимы были не только всѣми сородскими жителями, но и всёми сосёдственными дворянами, и потому бываль онг рёдко безь людей; а ёзжали и мы съ нимъ кое-куда по гостямъ, какъ въ городё, такъ и по уёзду и вездё по немъ принимались съ особливою ласкою и благо-пріятствомъ. Но нивёмъ мы такъ довольны не были, какъ господиномъ Аркато-вы мъ, однимъ богатымъ изнаменитымъ такъ мошнимъ дворяниномъ. Онъ жилъ неподаку отъ города, имёлъ большой домъ, и, будучи старику нашему очень друженъ, видался съ нимъ всёхъ прочихъ чаще и не одинъ разъ угощалъ насъ у себя обёлами.

Чрезъ нъсколько дней послъ приъзда нашего восхотелось спутницамъ монтъ. а особливо тещъ моей, побывать у младшей сестры своей, помянутой госпожи Гориной, Елисаветы Аврамовны, и съ нею повидаться. Обстоятельство, что, за нездоровьемъ мужа ея и другими случившимися препятствіями, не можно было ей самой въ намъ притхать, побудило насъ встхъ самимъ къ нимъ въ деревню събздить. Они жили отъ Цивильска за несколько десятковъ верстъ разстояніемъ, и будучи намъ очень рады, угощали насъ наилучшимъ образомъ и продержали у себя болье сутокъ. Я нашель въ козяйкъ боярыню еще молодую и прілтную, но, какъ увъряли меня, не слишкомъ счастливую своимъ мужемъ, имъвшимъ характеръ не изъ самолучнихъ. Однако онъ обошелся со мною очень благопріятно и казалось, что также меня полюбиль, а особливо за охоту мою къ книгамъ, до которыхъ и онъ быль отчасти охотникъ.

Я имъль удовольствіе найтить оныхь у него довольное количество, и между прочимь такія, которыя мить до того были неизвъстны, и какъ нъкоторыя пзъ нихъ любопытенъ я быль очень прочесть, а особливо Фишерову исторію Сибирскую и Крашенинниково описаніе нашей Камчатки; то, по изъявленіи желанія моего къ тому, и ссудиль онъ меня охотно ими для прочтенія во время пребыванія моего въ Цивильскъ; а чрезъ то и получиль я не только пріятное для себя занятіе въ

праздные часы, но и случай спознакомиться съ сими восточными и знаменитыми частями нашего государства и получить объ нихъ понятіе. И я читалъ пхъ съ такою жадностью и любопытствомъ, что успѣлъ обѣ ихъ прочесть и возвратить ему съ моею благодарностью.

Впрочемъ, при сихъ разъездахъ по гостямънивль я случан насмотреться всемъ тамошнимъ обыкновеніямъ п обрядамъ, имъющимъ нъкоторую особливость отъ нашихъ. Дома дворянскіе строились тамъ почти всъ въдва этажа или жила, и вездъ принуждено были всходить въ верхній н жилой этажь по крутымь лестницамь. И делалось сіе, какъ уверяли меня, наиболве для предосторожности отъ разбойниковъ, чтобъ имъ не такъ было легко взбираться на верхъ и удобиве было отъ нихъ обороняться. А въ другихъ домахъ, къ удивленію моему, находиль я на крыльцахъ по два претолстыхъ улья пчелъ, поставленные по объимъ сторонамъ входныхъ дверей, и туть безъ всякой защиты зимующіе, и не могь странному обывновенію сему довольно надивиться.

Впрочемъ, разъвзжая симъ образомъ по гостямь, принуждень я быль вездъ терпри превеликія ка себр приступы са подносами и неотступныя убъжденія и просьбы о выпоражниваній рюмокъ и стакановъ вибст в съ прочими гостями. Сіе обыкновеніе господствовало тогда еще очень сильно во всей тамошней сторонъ, и сіе безпрерывное поднашивание разныхъ напитвовъ было мнъ всего досаднъе. Будучи совстви неохотником в питью и не пивая никогда отъ роду крвикихъ напитковъ, -- отговаривался я сколько могъ отъ оныхъ; по видя, что темъ ни мало не успъвалъ, а производиль только великое неудовольствіе, принужденъ былъ наконецъ согласиться на то, чтобъ мнъ по крайней мфрф подносили на ряду съ прочими, но не разные папитки, какъ имъ, но одинъ только медъ, который я сколько-нибудь, но могь еще пить и чрезъ то дѣлать имъ превеликое удовольствіе. Странные по истинъ люди!!

Между твиъ какъ мы спиъ образомъ

у стариковъ нашихъ жили и виъстъ съ ними по гостямъ разъъзжали, отлучалась отъ насъ помянутая тетка жепы моей и ъздила вмъстъ съ тещею моею за ръку Волгу, въ гости къ помянутой невъсткъ стариковой, женъ Василья Аврамовича. И какъ она жила не близко, то препроводили опъ болъе педъли въ семъ путешествіи. Въ сіе отсутствіе ихъ чуть-было не подвергся я великому бъдствію.

Однажды вздумалось какъ-то старикамъ нашимъ велъть истопить баню и уговорить меня сходить въ оную. Я хотя никогда не любиль и не охотникь быль до бани, и хаживаль въ оныя по одному только разу въ годъ, но туть не захотълось мив сдълать неудовольствіе любезному старику своему, а особливо старушкъ, уговаривавшей меня къ тому усильно. Но что-жъ? Не успъль я войтить въ баню и насколько минутъ полежать на полкъ для потфиія, какъ голова моя пошла кругомъ, и я вмигъ липился ума и памяти и такъ, что меня безчувственнаго вынесли уже вонъ и насилу оттерли сніпомъ: такъ скоро и сильно угоръль и въ оной!

Никогда ни прежде, ни послѣ того не случалось мнѣ такъ сильно угорать, и такой бѣды со мною! Я находился тогда на одну пядень отъ смерти. Ибо какъ тоже самое воспослѣдовало и съ человѣкомъ, бывшимъ со мною въ банѣ, то никто о томъ не зналъ не вѣдалъ, н обоимъ бы намъ чисто умирать, еслибъ, по особливому счастію, не случилось заглянуть въ баню пенарочно еще одному человѣку, и насъ безъ чувствъ и безъ памяти лежащихъ увидѣть. Всѣ перестращены были певѣдомо какъ симъ случаемъ, а я всѣхъ больше, и съ того времени получилъ еще сильнѣйшее отвращеніе отъ бани.

Вскорѣ послѣ того, и предъ самымъ уже почти отъѣздомъ нашимъ изъ мѣстъ тамошнихъ, подвергся-было я другому и опаснѣйшему еще бѣдствію. Случилось сіе въсамые послѣдніедни масляницы, и, ни то отъ того, что мы во всю оную безпрерывно ѣздили по гостямъ и ни одного дня не сидѣли дома, но перебывали почти

у всъхъ тамошнихъ именитъйшихъ купцовъ и чиноначальниковъ городскихъ, и вездъ меня морили безпрестанно питьемъ меда и мучили неотступными о томъ просьбами, а что того хуже, то въ иныхъ мѣстахъ насильно почти поили медомъ съ подбавливаніемъ въ него тайно крѣпкихъ напитковъ; ни то отъ того, что во всемъ тамошнемъ городъ свиръпствовала тогда опасная перевалка, и множество людей лежало больными горячкою, а некоторые и умирали, п весь воздухъ зараженъ былъ ядовитыми отъ больныхъ испареніями; но какъ бы то и отчего бы ни было, но я въ самый последній день масляницы такъ занемогъ, что свалился въ ногъ, и всв не сомиввались въ томъ, что воспоследуеть со мною горячка.

Нельзя изобразить, какъ перетревожены были темъ все мон дорожные товарищи. Время пришло фхать и отправляться въ обратный путь, а я въ самое оное занемогъ, и занемогъ такъ, что головы не поднималъ, и всь того и ждали, что я слягу въ постель. Жаръ превеликій жегь меня немилосердо и всъ признаки были начинающейся горячки. Что было тогда имъ делать? На самыхъ стариковъ была тогда забота превеликая. Какъ они, такъ и всъ не знали, что имъ тогда начать со мною; но я разръшиль тотчась всв ихъ сумнительства, сказавъ имъ прямо, чтобъ они везли меня скоръе вонъ изъ сего города, и что я не хочу никакъ долбе въ ономъ оставаться, и хоть дорогою-бъ случилось и умереть, но везли-бъ меня неотмънно домой: такъ сильно испужался я сей бользии и такъ много опасался, чтобъ не умереть тутъ, въ чужой и дальней сторонъ.

Такимъ образомъ, хотя и опасно было меня везть больного въ дорогу, но, видя столь усильное мое того хотънье, принуждены были спутницы мои на то согласиться, и на другой день великаго поста, распрощавшись съ добродушными старичками, и положивъ меня въ жару и изнеможени уже отъ болъзни въ возокъ, повезли меня изъ города обратно въ свою сторону. Желаніе мое выъхать скоръе изъ сего опаснаго города было такъ велико,

что я ждаль-недождался покуда изъ него выбхали и перекрестился и всколько разъ, увидъвъ себя уже вив онаго и въ полъ.

Но что-жъ воспослъдовало?—Не успълимы нъсколько верстъ отътхать, какъ я,
лежучи въ жару и почти въ безпамятствъ,
услышаль вдругъ стоявшаго за возкомъ
человъка чхнувшаго. Какъ изстари у
насъ у встхъ затвержено, что чханіе больному человъку полезно и всегда хорошимъ
будто признакомъ бываетъ, то позавидовалъ я тогда чхнувшему человъку и сталъ
желать, чтобы и со мною случилось тоже.

— «Ну, еслибъ такъ-то и мит случилось чхнуть—мыслилъ и говорилъ я тогда самъ себт — какъ бы это хорошо было! Но вотъ ко мит чохъ не приходитъ».

Въ самую сію минуту попадись нечально мнъ на глаза одна торчавшая съ боку изъподъ пуховика свиника, и вдругъ приди мысль и охота витащить ее и поковырать концомъ оной у себя въносу и испытать, не могу ли я насильно возбудить въ себъ чханіе. Ненарочный опыть сей мив и удался весьма счастливо: я чхнуль и такъ обрадовался тому, что перекрестился и благодариль за то Бога. Потомъ повториль я оный еще разъ, и до тъхъ поръ щекоталь сфинкою въ носу, покуда не чхнуль вторично. Болье сего не сталь я сего дълать. Показалось мив, что голова моя забольта отъ того еще болье; нтакъ, я пересталь. Но какъ пеописанно удивился и обрадовался я, когда по прошествін немногихъ минутъ после того, почувствоваль я, что жаръ во меѣ примѣтно уменьшился, пульсь не такъ крѣпко, часто и сильно бился, и мит какъ-то уже легче стало.

-«Ахъ батюшки мон! возопиль я самъ въ себъ тогда въ мысляхь: уже не чханіе ли произвело во мнѣ сію скорую и удивительную перемѣну? Ей-ей! продолжаль я—и чуть ли не отъ того? Чханье производить во всей внутренности нашей особливаго рода революцію и власно какъ нѣкакого рода ударъ и на пол-секунды останавливаетъ даже всю кровь, въ ел бѣгѣ и движеніи. И почему знать, можеть быть самал сія полу-секундная ос

тановка, по законамъ движенія, дѣлаетъ уже великое уменьшеніе въ скорости ея движенія; а какъ отъ сей скорости движенія оной происходить и жаръ самый, то натурально, должень уже уменьшится и оный нѣкоторымъ градусомъ.»

Симъ образомъ заключалъ я, и чъмъ болве о томъ мыслиль, тымъ выроятныйшею казалась мив моя догадка и побуждала меня повторить еще сей опыть. Я тотчасъ отыскалъ опять свою сфинку, и ну опять легохонько ковирять въ ноздряхъ и щекотить ею внутренность оныхъ. И стараніе мое было опять не тщетно. Я чхнуль опять одинь разь, повториль сіе, а потоиъ опять пересталь. Отъ сего повторительнаго чханія жаръ мой еще того болъе уменьшился, и чрезъ нъсколько минуть сдівлалось мий такъ легко, что я почтн не чувствоваль себъ жара и тягости, и къ преведикому удовольствію всёхъ моихъ спутниковъ, при привздв на ночлегъ, вышель изъ возка самъ и быль почти совершенно здоровымъ.

Я не преминуль разсказать имъ о нечаянномъ своемъ опытъ, и онъ дивились тому, но не хотъли никакъ его уважить столько, сколько казался миъ онъ уваженія и особливаго вниманія достойнымъ. Онъ и дъйствительно былъ таковымъ, и нечаянное произшествіе сіе, какъ могущее обратиться въ пользу всему человъческому роду, достойно записано быть въ лътописяхъ и исторіи медицинской.

Въ последующія потомъ времена не преминуль я повторять сей опыть несмътное множество разъ какъ надъ собою, такъ и надъ многими другими, и всегда производиль онъ наивождельнивишее дъйствіе, и многократная опытность доказала мив, что нужно только не запускать бользни, и не давать жару слишкомъ увеличиваться, но захватывать его тогда, когда оный только что зачинается; и какъ скоро голова заболитъ и пульсъ станетъ скоро и сильно биться, то и надобно уже спішить производить въ себъ чханіе и не болье двухь разь однимь пріемомъ, а повторять то минутъ черезъ десять. Нашонецъ узналъ я, что и производить сіе чиханіе всего удобнѣе и скорѣе можно свернутою трубочкою и съ заверченнымъ концомъ бумажкою. Ибо таковая, будучи всунута въ ноздри и тамъ излегка ворочаема, возбуждаетъ зудѣніе и производитъ чохъ.

Такимъ образомъ, нечаянная и напугавшая меня и всъхъ насъ моя бользнь вреда мнъ не причинила, а послужила поводомъ и случаемъ къ открытію весьма важному и полезному.

Впрочемъ обратное наше путешествіе. было намъ хотя уже не таково сытно какъ прежнее, по причинъ наступившаго великаго поста и самой первой недѣли онаго,—однако довольно весело и пріятно, Дни были уже тогда болье, погода теплье, дороги лучше, а и рыбы могли мы доставать себѣ повсюду довольно и дешевою при томъ цѣною.

Въ селъ Избильцъ, на ръкъ Окъ, славищемся своими садами, накупили мы не только множество тамошнихъ прекрасныхъ и вкусныхъ яблокъ, но и самыхъ почекъ или яблоновыхъ съмянъ, которыя по приъздъ домой тотчасъ зарылъ я въ землю, а весною посъявъ получилъ цълую грядку почекъ, изъ которыхъ многія, будучи разсажены по мъстамъ и выросши большими, довольствуютъ и веселятъ меня и поныпъ прекрасными и вкусными своими плодами, ибо вышли отъ нихъ многія оригивальныя и хорошія породы яблокъ.

Въпригородѣ Вязпикахъслучилось намъстоять на такой квартирѣ, гдѣ дѣлалися простые мѣдные оклады къ образамъ, продаваемые такъ дешево, и я съ любопытствомъ разспрашивалъ мастеровъ о всемъ производствѣ работы сей.

Въ другомъ изъ тамошнихъ большихъ селъ, во время объда удивилъ насъ хозяниъ предложениемъ своимъ, не угодно-ли намъгорчицы къприправливанию вствъ на-шихъ. «Очень хорошо, — сказали мы: когда есть у тебя такъ подавай!» и любопытны были очень видъть, какая-бъ такая была у него горчиця. Но какъ удивились мы, когда подалъ опъ намъ деревянную стамушку съ натолченнымъ мелко и просъяннымъ стручковымъ дикимъ церцемъ.

— «Такъ это-то твоя горчида, сказали мы усмъхнувшись. Покорно благодаримъ за нее; но это кушай ты самъ, ежели можешь, а мы къ ней непривычны: опа слишкомъ горька и ъдка.»

Симъ образомъ ѣхали мы обратно въ свои предѣлы и провели опять въ путетествіи семъ болѣе недѣли, и доѣхали наконецъ до Москвы благополучно. Но ятаки не избѣжалъ отъ нѣкотораго для себя огорченія во время ѣзды сей.

На одной рукт моей, и что всего досаднфе, на самомъ наружномъ сгибъ локгя сядь чирей, и въ немногіе дни такъ увеличился, что я отъ него ночи двѣ вовсе спать не могъ, а дорогою онъ меня невъдомо какъ мучилъ и безпокоилъ. Бользии сей я хотя и часто подверженъ быль въ моей молодости, по никогда не имъль на себъ такого страшпаго и муфинельнаю о отворото ведичить можно было по тому судить, что стержень его, который вынуть быль изъ онаго по созрвнін, величиною быль съ оржхъ простой. Но по счастію успъль опъ созръть, прорваться и почти совстив зажить до шестого моего тогда привзда въ Москву, гдъ ожидало меня другое и весьма огорчившее меня произшествіе.

Тутъ нашелъ я дидю своего Матвфя Петровича лежащаго больнымъ, и болфзиь его была такого рода, что я не надъялся уже, чтобъ онъ отъ ней выздоровълъ, но почиталъ ее почти за върное ведущею его ко гробу. Сіе огорчило меня очень, ибо я любилъ искренно сего близкаго родственника своего. Но онъ опечалилъ меня еще болье, сказавъ, что между тъмъ покуда я ъздилъ въ Цивильскъ, а именно февраля 10-го дня, преселился въ царство мертвыхъ и другой дядя мой, Тарасъ Ивановичъ Арсепьевъ.

Сіе пзвъстіе поразило меня тъмъ болье, что я сего милаго и любезнаго своего родственника оставиль при отъ тадъ своемъ совершенно здоровымъ и въ такихъ еще лътахъ, что не можно было никакъ ожидать столь скоро его кончини. Но злая горячка не разбираетъ ни лътъ, ни здоровья, но низводитъ во гробъ и старыхъ и молодыхъ

и крфикихъ и слабыхъ, и здоровихъ и нездоровыхъ. Оставшая послф его жена, Катерина Петровна, была въ самое то время на сносфхъ беременна, какъ опъ скончался, и кончина его произвела столь великое дъйствіе и имъла столь великое на нее вліяніе, что она вскоръ послф того родила сына, у котораго на одной рукъ не было пъсколькихъ пальцевъ. Сей сынъ ея живъ еще и по пынъ и весь свой въкъ руку сію принужденъ носить въ перчаткъ. Воть что могутъ производить жестокія печали во время беременпости женщинъ.

Мы какъ пи спѣшили возвращеніемъ своимъ въ домь, но за долгъ почли по-бывать у сей до крайности огорченной и лежавшей тогда еще отъ родовъ въ постелѣ нашей родственицы, и нашли ее въ жалкомъ положеніи; она разсказывала намъ со вздохами о кончинѣ дяди и о несчастіи, случившемся съ ея новорожденнымъ и единымъ только сыпомъ, и брали въ огорченіи ея истинное соучастіе.

Повидавшись съ нею и исправивь прочія падобности, какія имфли въ семъ столичномъ городѣ, не стали ми долѣе въ опомъ медлить, но посифшили окопчить свое путешествіе, и въ 7-й день мѣсяца марта возвратились въ свой домъ благо-получно.

Но насъ встрътили и тутъ такимъ извъстіемъ, которое огорчило насъ вновь и очень много. Одной изъ приданыхъ женщинъ, перевезепной съ мужемъ ея, ткачемъ, къ намъ въ деревню и женщинъ молодой и изрядной, вздумалось что-то лишить самой себя жизии. Ее нашли удавленною на своемъ поясу, и никто не зналь, да и послъ никогда не узналь, что-бъ собственно нобудило ее къ такому нагубному предъпріятію: пбо не было ей ни отъ кого ин мальйшей изгоны и она любима была не только мужемъ. но н всъми нами.

Симъ образомъ кончили мы свое дальпее путешествіе, а вмѣстѣ съ шимъ дозвольте мнѣ кончить и письмо сіе, достигшее уже давно до своей величины опредъленной, и сказать вамъ, что я есмь, и прочая.

# Письмо 120-е.

Аюбезный пріятель! Тисяча семьсоть шестьдесять пятый годь быль какъто почти весь для меня не очень счастливь, но знаменовался многими печальными и огорчительными для меня произшествіями. О трехъ изъ нихъ я разсказаль уже камъ въ письмѣ предслѣдующемъ, а о прочихъ разскажу въ теперешнемъ.

Не успѣли им возвратясь домой порядочно еще въ домф осмотрѣться, какъ начали озабочивать пасъ появившіяся въ домф у пась горячки. Сія болѣзнь, мало по малу размножаясь, усилилась наконець такъ, что произошла въ домф у насъ всеобщая перевалка, и я съ каждимъ дпемъ трепеталъ, чтобъ не забралась она и къ намъ въ хоромы и не добралась бы до самихъ насъ, что наконецъ воспослѣдовало и дѣйствительно. Уже начали запемогать служившіе при насъ люди, уже лежали и они почти всѣ и уже дошла наконецъ очередь и до насъ.

Самъ я однажды осовъль и началь уже разгораться и втрно бы слегь также какъ и прочіе, еслибъ не помогло мить чханіе. Ибо упомянутымъ въ предследующемъ письмф опытомъ своимъ не преминулъ я тотчасъ воспользоваться, какъ скоро почувствоваль въ себъ первую головную боль, соединенную съ жаромъ и скорымъ и сильнымъ біеніемъ нульса. И къ особливому удовольствію моему быль, оный и въ сей разъ столько же успъщенъ какъ и тогда: и жаръ и головная боль тотчасъ у меня миновала, какъ скоро принудиль я себя раза два чхнуть. А симъ образомъ целыхъ три раза уничтожалъ и въ себъ жаръ и разрывалъ начинающуюся уже бользнь. И однажды она такъ-было уже усплилась, что я слегъ-было почти въ постелю: однако нъсколько разъ повторенпое чиханіе не допустило ее усилиться, и я благополучно-таки отъ ней отдълался. А такимъ же образомъ оточхались отъ ней и исъ другіе, которые могли только сіе дъзать.

Но къ несчастію было такихъ мало, и только двое—а именно, моя только теща и слуга мой Аврамъ; а прочимъ какъ я ни указывалъ и какъ ихъ ни старался уговаривать, чтобъ они научились производить въ себѣ чханье, но не могъ никакъ имѣть въ томъ успѣха. Всѣ они не могли или не хотѣли никакъ научиться, а отъ того и принуждены были вытериливать и переносить тогдашнюю жестокую болѣзнь, и въ числѣ ихъ и самая жена моя.

Сія запемогла у пасъ на самое вербное воскресенье, и какъ горячка была жестокая, то всё мы, а особливо я и мать ся поражени были крайнею о томъ печалью. Одно только то подкрѣпляло насъ и ободряло надеждою, что болѣзиь сія была хотя жестокая, по никто пе умираль оною, но всѣ вставали и выздоравливали отъ ней благополучно. А сіе къ неописанному нашему удовольствію воспослѣдовало тогда и съ нею.

Я не могу и но нынъ позабыть того, какъ мић ее жаль было, и какъ много обрадовался и накое удовольствіе ощущаль тогда, какъ ей нѣсколько полегчѣло и когда похотелось ей тсть грушъ мочепыхъ. Мы припуждены были посылать всюду и искать оныхъ, и по счастію привезли къ намъ ихъ изъ села Каверина, гдт былц онт отысканы: и она не уситла ихъ нафеться, то и начала власно какъ оживать и отъ своей бользии оснобождаться. Совствы темъ вся святая недтля была у насъ въ сей годъ, по причинъ болтани жены моей, очень не весела, по мы рады были уже, что ей полегчало и миновала вся опасность, и сіе услаждало уже сколько-нибудь наше бывшее до того огорченіе.

Не успѣли им сію пезгоду перенесть и болѣзии въ домѣ моемъ съ паступленіемъ весны пресѣчься, и я только что началъ пріятностями обновившейся натуры веселиться, какъ получилъ вдругъ изъ Москвы поразительное извѣстіе, что дядя мой Матвѣй Петровичъ очень бо-

тимъ мы вамъ такъ дорого и осыпаемъ васъ золотомъ, чтобъ ванъ насъ такимъ явнымъ и безстыднымъ образомъ грабить. Злодън вы сущіе!

Но досада моя увеличилась еще болъе, когда давъ первый пріемъ лекарства сего умирающему почти моему дядъ, узнали мы, что оно неспосно было горько и такъ противно, что не только больному, но и здоровому его ко рту принесть было не можно. И какъ дядя съпревеликою нуждою первую ложку и даже съ санымъ страданіемъ приняль, то не допустиль я уже никакъ госпожу Павлову давать ему другую.

- Помилуйте! говориль я ей: когда этогъ злодъй не имтетъ никакого собользнованія и ни стыда ни совъсти, такъ хоть вы уже умилосердитесь надъ умирающимъ и не мучьте его безъ всякой пользы этимъ проклятымъ омегомъ, и дайте ему по крайней мфрф умереть сиокойно.
- «Да что-жъ памъ съ этимъ лекарствомъ дълать? спросила опа: въдь занавчены за него депьги».
- На голову ему, сукину сыпу, вылить, сказаль я: - этому пъмчурт безсовтстному, или насильно-бы заставиль его самого вышить, когда онъ такой нечестивецъ!... Не прогитывайтесь сударыня, продолжалъ я говорить, что я нашего любимаго врача такъ ругаю: опъ истинио достоинъ того.

Тогда разсказаль я ей то, что онъ мнъ о дядъ сказывалъ. А предсказаніе его дъйствительно и сбылось, и дядя мой въ тоть же еще день, и не доживь до вечера, скончалси.

Симъ образомъ лишился я и сего последняго моего ближияго родственныка и проапат искрениюю, горячую слезу о его потеръ. Каковъ опъ ви былъ, но я любиль его чистосердечно и почиталь какъ асыб анО . Одек отондор ответирои онжеод жотя младшій брать отцу моему и пивль почти природную чахотку, отъ которой и умеръ, по прожилъ гораздо долве отца мосго и достигь до глубокой почти старости.

можеть быть была всеглашвяя его воздержность. Во весь свой въкъ не пи--типан скимпетан и скинкоот сно ская ковъ, и не былъ ниоднажды во всю жизнь свою пьянымъ, а и въ прочемъ велъ онъ себя очень умъренно и воздержно. Что касается до дарованіевъ его, то по тогдашнему въку быль онъ довольно учепъ и уменъ и имълъ о мпогихъ вещахъ свъдънія. Въ особливости-же свъдущъ онъ былъ въ законо-искусствъ, что и произнело въ немъ уже нъсколько непомфриую охоту къ приказнымъ деламъ и хлонотамъ. Въ сихъ находилъ онъ въ последніе дни своей жизни даже удовольствіе, и живучи по зимамъ въ Москвъ, нескучалъ почти ежедневно таскаться по коллегіямъ и по другимъ судебнымъ мѣстамъ. А такую же непомърную свлонность пифль онъ и къ бережливости. Совсимь тимь оставиль после себя детямь не великое богатство. и наличное число денегъ не простиралось даже и до тысячи 

Какъ скоро испустилъ онъ свое последнее диханіе, то я въ тоть-же чась приняль на себя попеченіе какъ о погребенін его, такъ и объ осгавшемъ его сынъ и бывшихъ съ нимъ вь Москвъ пожиткахъ.

Сін последніе собраль я все и запечаталь, а къ перевезенію тыла его къ себы въ деревию сдълаль вст нужныя распоряженія. А какъ кончина его воспоследовала мая 14-го дня, и въ такое время, когда дни были уже теплые, то приуготовлениемъ гроба и всего прочаго спѣшили мы денно и нощно и съ такою ревностію, что чрезъ сутки могли мы вынесть тело въ церковь, и, тамъ отпъвъ, закупорить и засмолить гробъ и отправить его для погребенія въ деренню. И какъ для тогдашняго тепла пужно было поспѣшить и вздою самою, то отправился и самъ я для препровожденія онаго; а по привезепін, пимало не медля, съ обывновенпою церемоніею и погребъ его подъ церковыю и рядомъ съ покойною моею ма герыю, что приходилось подъ самымъ амвономъ.

Всъ моп родные и всъ ближніе сосъди Сей долговременной жизни причиною і присутствовали при семъ печальномъ обрядѣ и виѣстѣ со мною проводили гробъего на мѣсто, гдѣ приготовлена и кирпичемъ выкладена была для его могила. И тамо поконтся и по нынѣ прахъ его въ близкомъ сосѣдствѣ съ прахомъ моей матери и прочихъ нашихъ предковъ.

По окончаніи сего обряда первымъ своимъ дёломъ почель я увёдомить старшаго его сына о семъ печамьномъ произшествій, и до приёзда его вступить въ
управленіе его деревнями; ибо младшій его
брать быль еще очень молодъ и къ тому
еще неспособенъ. Сего взялъ я до того
времени къ себѣ и сожалёлъ врайне, что
онъ уже уросъ отъ того, чтобъ можно
было его чему-нибудь поучить, и стараніями своими сколько-нибудь наградить
сдёланное въ воспитаніи его великое упущеніе. Однако-жъ что было только можно,
то все я учиниль и быль ему скольконибудь полезенъ.

Пересказавъ вамъ о семъ произшествін, разскажу теперь вкратцъ и о томъ, какъ проведено мною и прочее время сего года. И какъ не помню я, чтобъ во все оное произошли со мною какія-нибудь важныя и особливаго примъчанія достойныя произшествія, то и скажу вообще, что прожиль я все лето, осень и первую половину зимы сего года въ миръ, тишинъ и вождельномъ благоденствін. И какъ по сабланной съ самаго младенчества моего привычкъ къ трудолюбію и безпрерывной дъятельности, не оставляль я того-же и въ сіе лето и осень; то и были все дни и часы мон заняты разными и безпрерывимин ве в отр стакт и иминентвери имин и не видагъ, какъ протекъ или паче пролетълъ весь сей періодъ времени.

Сін упражненія были почти такія же, какъ и въ минувшее льто. То занимался я сельскою экономією и садоводствомъ, которое становилось мнь часъ отъ часу милье и любезнье; то упражнялся въ рисованіи и малеваніи картинъ разныхъ и украшаль ими стыны своего дома; то сотовариществоваль столяру своему въ производствы имъ разныхъ работь и монихъ затьевъ въ дъйство; то занимался своими книгами и литературою, и либо

читаль, либо переводиль, либо сочиняль, либо переписываль что-нибудь. Когда-же все сіе сколько-нибудь утомляло; то для отдохновенія ухаживаль въ сады или въ рощи или въ ближнія и окружающія селеніе мое мъста, дабы тамь на свободъ и удалясь оть всъхъ дъль и заботь, свободнье можно было мнъ веселиться красотами и пріятностями натуры, которая инкогда мнъ ненаскучивала, но всегда в со всякимъ днемъ предлагала мпъ новия услуги.

Но сколько ни занимался я встми сими упражненіями, однако не забываль и того, чтобъ продолжать дружбу и знакомство свое какъ съ старыми, такъ и съ новыми своими знакомцами и родными. Мы тажали какъ къ нимъ, такъ нертдео и они насъ посъщали и пробывали у насъ пногда сутокъ по двое и по трое. И какъ при всъхъ такихъ случаяхъ были всегданніе поводы къ гулянью по садамъ, то сіе поощряло меня отчасу болве къ приведенію садовъ своихъ въ лучшее совершенство. И какъ такихъ знакомыхъ умножалось часъ отъ часу больше, для которыхъ стоило что-нибудь затевать и предпринимать труды новые; то и не зналъ я почти въ томъ усталости, но находиль еще для себя наилучшее удовольствіе въ оныхъ.

Къ числу сихъ новыхъ знакомцевъ, съ коими спознался я въ теченіе сего лѣта, принадлежали въ особливости три дома. Два изъ нихъ были княжескіе, а третій хотя дворянскій, но лучше сихъ обоихъ княжескихъ. Изъ сихъ одинъ былъ князя Горчакова и столько мвѣ близкій, что если-бъ хотѣть, то можно-бъ было хоть всякій день съ живущими въ немъ видѣться.

Съ симъ княземъ, котораго звали Цавломъ Ивановичемъ и который владълъ того сельцомъ Котовымъ, имѣлъ я уже и до того нѣкоторое, однако не гораздо близкое, знакомство, и причином тому было невеликое сходство нашихъ характеровъ между собою. Но въ сей годъ какъ-то сдѣлалось у насъ съ нимъ знакомство короче и между обоими нашими домами возстановилось дружество и болье потому, что оба мы съ нимъ были люди не старые, и оба женаты недавно, и оба на молодыхъ женахъ. Онъ былъ немногимъ чемъ меня постаре, да и женися года за два прежде меня. И какъ оба они съ женою были люди средняго разбора и во всемъ не слишкомъ дальноваты и княжеский титулъ только на себе носили, а всего меньше были его достойны; то и можно намъ было съ ними знакомиться, и какъ въ пословице говорится, водить хлебъ-соль между собою.

Что касается до другого княжескаго дома, то быль оный уже нъсколько сего подалье, и версть за десять оть моего жилища, а именно въ сель Татарскомъ. Имъ владъль тогда князь Оедоръ Оедоровичь Волконской, человъкъ такъ-же весьма добрый, безхитростный, но прямодушный и такой, съ которымъ можно-бъ было съудовольствіемъ обходиться, если-бъ по особливому несчастію не подверженъ онъ быль тому гнусному и постыдному пороку или слабости, которая столь многихъ умныхъ людей дълаетъ пногда хуже скотовъ самыхъ и презрительными предъ лицемъ всего свъта.

Онъ былъ также еще не старъ и намъ почти ровестникъ, и женатъ также недавно. Мы познакомились съ нимъ по князъ Горчаковъ, съ которымъ онъ былъ знакомъ и къ нему ъзжалъ часто. Тутъ мы увидълись съ нимъ въ первый разъ, и сего было довольно. Оба они съ женою насъ полюбили, и тотчасъ сведена была между нами дружба, и условленось видаться колпко можно чаще.

Совство ттыт, какт ни довольны были мы дружествомт и пріязпію и ласками обтихт сихт княжескихт фамилій, а особливо дасками обтихт молодыхт княгинь, развящихся и игравшихт всегда ст моею женою, которая обтихт ихт была моложе; однако частыя свиданія ст ними стали скоро мит уже нісколько и скучноваты становиться, и тімт паче, что мит не всегда ст удовольствіемт можно было подлаживать людямт опьянившимся

и забывавшимъ иногда самихъ себя, но я иногда и не радъ бывалъ, на вхавши князя Волконскаго въ такомъ состояни и не знавалъ какъ отъ него и отделаться.

И какъ оба они были люди праздные, ненивющіе ниваких занятій, но скучающіе всегда временемь и желавшіе провождать его въ безпрерывныхъ съъздахъ, свиданіяхъ и компаніяхъ и восхотфвине даже того, чтобъ намъ видеться ежедневно и въ томъ другъ съ другомъ чередоваться-и одинъ день провождать у князя Волконского, другой у князя Горчакова, а третій у меня, -- мнъ-жъ сего ни достатокъ мой, ни склонности, ни прочія обстоятельства никакъ не дозводяли; то и отвлониль я отъ себя такое предложение и оставиль ихъ однихъ перевзжаться другь съ другомъ и время свое провождать въ сотовариществъ съ рюмками и бутылками и гаркающими людьми. А самъ довольствовался свиданіями съ ними изрѣдка, а прочее время хотфль лучше дёлить съ своими книгами н другими и такими сосъдями, которыхъ характеры подходили къ моему скольконибудь ближе, или по крайней мъръ не такъ много контрастировали, какъ ихъ, съ монмъ характеромъ.

Къ числу сихъ, и преимущественно предъ всеми прочими, принадлежалъ новый мой знакомець и сділавшійся потомъ хорошимъ моимъ прілтелемъ и наилучшимъ монмъ сосъдомъ, Иванъ Григорьевичь Полонскій. Онь жиль версть съ 14 отъ насъ въ сторону въ Овф рава, въ деревит Зыбвикт и быль человыкь жотя достаточный, по очень добрый. Домъ его и образъ жизни почитался тогда наилучшимъ и знаменитъйшимъ во всемъ нашемь околотив, къ тому-жъ и чинъ имвлъ онъ хорошій и довольно знаменнтый. Служивъ многіе годы въ гвардін, отставленъ онъ былъ изъ ней полковникомъ, и привхаль въ сіе місто жить не задолго только до сего времени съ своею женою, которую одну только онъ и нивлъ, ибодътей у него не было, а быль въ живыхъ только еще отецъ, но который жилъ несъ нимъ, а особливымъ домомъ.

О семъ сосъдъ своемъ я наслышанъ быль уже давно и давно мнъ съ нимъ, такъ какъ и ему со мною, познакомиться котълось, но до сего времени не было къ тому случая. А въ сей годъ спознакомились и увидълись мы съ нимъ въ первый разъ въ домъ сосъда моего, Александра Ивановича Ладыженскаго, и первая минута нашего свиданія сдълала насъ между собой пріятелями. Съ самой оной онъ полюбиль меня, а я его, и мы столкнулись такъ хорошо, что были потомъ неразривними между собою друзьями по самый конецъ его жизни.

Я нашель въ немъ человъка, не только большой свъть знающаго и въ ономъ почти всю живна свою жившаго, и многими знаніями одареннаго, но что всего для меня пріятнъе было, и охотника до книгь и до чтенія, и при всемъ томъ очень дружелюбнаго, ласковаго, добросердечнаго, въ обхожденіи пріятнаго и довольно веселаго человъка.

Книгь ималь онь у себя нарочное собраніе, а что всего удивительнае, то великое множество изь нихь, писаннихь его рукою. Будучи съ молоду великимь писакою, любиль онь какъ-то въ особливости упражняться въ писаніи и не скучиваль списывать цалыя превеликія книги,—и я нашель у него собраніе наилучшихь въ тогдашнее время романовь, списанныхь симь образомь его рукою и переплетеннихь порядочно. А всего пріятнае для меня было то, что можно было не только говорить и разсуждать съ нимь обо всемь и обо всемь съ удовольствіемь, но было что у него и перенимать.

Препроводивъ всю жизнь свою въ Петербургв и насмотръвшись всего, жилъ онъ и въ деревив порядочно; имълъ въ домъ приборы, какіе были тогда въ употребленіи, дучшіе; столъ былъ у него хорошій и весь образъ жизни не столько деревенскій, какъ городской, однако умъренный и порядочный. Самая жена его, женщина такая-жъ толстая, каковъ былъ и самъ онъ, была однако боярыня хотя свътская и модная и

нѣсколько напыщенная спѣсью и величавостью, но умная и къ намъ очень ласковая и благопріятная. И оба они полюбили какъ меня, такъ п тещу и жену мою такъ, что мы сдѣлались скоро ими очень довольными и домъ сей почитали наилучшимъ изъ всѣхъ прочихъ.

Начало сему знакомству учиниль а, вакъ младшій, и, спознакомившись съ нимъ въ домъ г. Ладыженскаго, решился къ нему вскоръ послъ того съ женою в тещею моею съездить. Не могу и понынв позабыть техь минуть, въ которые въвзжали мы къ нему впервие на дворъ, н съ бакими чувствіями приблежалась въ крыльцу ихъ жена моя, для которой, по молодости ея, было очень дико входить впервые въ незнакомый и во всемъ предъ нашимъ увышенный и преимущественный домъ. Но какъ г. Полонскій и жена его насъ всъхъ и при семъ первомъ уже случав такъ обласкали, что мы сдвлались очарованными ими; то полюбила своро ихъ и сама жена моя и взжала къ нимъ въ домъ охотно.

Мы пробыли тогда у нихъ до самаго вечера, и г. Полонскій не только старался угостить насъ какъ можно лучше, но водиль меня показывать мнь и новозаведенный садъ свой. И какъ я увидълъ, что садъ сей заведень быль у него превеликій и регулярный и что онъ также, какъ и я, къ садамъ былъ охотникъ; то сіе меня еще болве въ нему привязало. Одного только мев всегда было жаль, что онъ, будучи очень дебёль, по тягости своей не могъ такъ много вездъ ходить, какъ я. и не могь мнв въ семъ случав двлать сотоварищества. Однако сей недостатокъ замвняль онъ довольно ласкою и дружествомъ своимъ ко мнѣ и пріятностію разговоровъ, а не менѣе и самою услужливостію намъ при всвхъ случаяхъ, къ чему побуждало его и самого наиболье то, что и онъ находиль во мев лучшаго для себя и такого соседа, съ которымъ можно было ему и поговорить, и безъ скуки, а съ удовольствіемъ провождать свое время.

уже болье и разсказывать обо всемъ не по одной памяти, какъ прежде, но съ дучшимъ обо всемъ основаніемъ и достовърностію.

Между темъ съ окончаніемъ сего года окончу я и сіе письмо, и вкупт одиннадца-

тое собраніе оныхъ, и скажу вамъ, что д есмь вашъ и прочее.

Комецъ одиннадцатой части. сочиена въ февралъ 1801 года, переписана въ денабръ 1805 года.



## жизнь и приключенія андрея болотова

описанныя самимъ имъ для своихъ потомковъ.

часть хи.

(Сочинена 1802, переписана 1805, въ Дворяниновъ).

## ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ МОЕЙ ПЕРВОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ ПО ОТСТАВКЪ И ПО ЖЕНИТЬБЪ.

### 1766. Письмо 121-е.

Любезный пріятель! Приступая теперь къ описанію произшествій, бывшихъ со мною въ теченіе 1766-го года, скажу вамъ вообще, что сей годъ ознаменованъ быль въ жизни моей многими и довольно важными произшествіями. Имфаъ я въ оный много удовольствій, но посещень быль и нъкоторыми неудовольствіями, огорченіями и печалями, изъ которыхъ иныя были весьма для меня чувствительны. Не отлучался я хотя отъ дома ни въ какія дальнія и долговременныя отлучки, однако нельзя же сказать, что и сидель все дома и чтобъ не было и отлучекъ, и довольно иногда отдаленныхъ. Сихъ такъ было много, что я, вздумавъ пересчитать при концъ года изъ любопытства всъ тъ дни, въ которые меня не было дома, удивился насчитавъ ихъ почти цёлую сотню, сатьдовательно цтлую почти треть года.

Произошло сіе отъ того, что ни въ который почти годъ мы такъ много по гостямъ пе разъйзжали, какъ въ сей, и всѣ оные дии провели мы въ помянутыхъ разъвздахъ. А нельзя сказать, чтобъ и у насъ никого не бывало; но при помянутомъ счисленіи съ такимъ же удивленіемъ насчиталь я почти столько же дней и такихъ, въ которые къ намъ привзжали гости и мы дома провели ихъ съ чужими и посторонними людьми.

Но какъ количество обоихъ ихъ ни велико, однако не думайте, чтобъ столь многіе разъвзды по гостямъ и привзды къ намъ гостей отвлекли меня отъ домашней экономін и прочихъ дёль. Ахъ нёть! любезный пріятель! но годъ сей напротивъ т можно почесть деятельнейшимъ въ моей жизни, и я не помню, чтобъ когда-нибудь предпринималь я такъ много разныхъ дъгъ и занимался столь многоразличными упражненіями, какъ въ теченіе сего года. Вы удивились бы истинно, еслибъ разсказать вамъ что и что, и какіе разные опыты предпринималь я въ разсужденів хлѣбопашества, и другихъ частей домоводства и сколько навели мив хло--готы и заботь и одни огородныя и цвъточныя произрастенія!

Такъ случилось, что всѣ знакомцы,

друзья и соседи мои, власно какъ напрерывъ другь предъ другомъ, старались доставлять мн все, что кто только имълъ изъстиянъ и произрастеній такихъ, какихъ у меня еще не находилось-А иные выписывая оныя и покупая дорогою цёною, не хотели даже сами у себя ихъ садить и свять, а присылали ко мив, будучи увърены, что у меня они лучше не пропадутъ. нежели у самихъ ихъ. Такое предубъждение имъли они о моемъ любопытствъ и отмънной обо всемъ старательности. И какъ количество всъхъ нхъ было превеликое, всъ же они мнъ какъ новому и молодому эконому были совствить еще незнакомы и со встви надлежало познакомливаться, узнавать ихъ натуру: и свойство, и какъ лучше ихъ садить, с вять и разиножать, то судите сами сколько одни сін должны были меня занимать!.. Но за то доставили они мив не-- трафтное множество и удовольствій и пріят-· ныхъ минутъ въ жизни. Когда же присовокупить къ тому и то, что никакъ не отставаль я и оть литературы, какъ любимъйшаго своего упражненія, но посвящаль ей многіе праздные часы и минуты, а сверхъ того имълъ я много и совстви особых в дта и занятій, то усмотрите сами, что я не всуе назвалъ его дъятельнъйшимъ.

Однако я пойду по порядку и возвратясь къ нити прежняго повъствованія, буду разсказывать вамъ что зачѣмъ происходило.

Не успъль сей годъ начаться, какъ небольшое, по нужное двльцо принудило меня съъздить на короткое время въ Москву и побывать уже восьмой разъ въ семъ
столичномъ нашемъ городъ. Не нарочно
случилось мнъ узнать, что одинъ старичокъ, изъ живущихъ у насъ въ сосъдствъ
небогатыхъ дворянъ, продавалъ небольшую свою земляную дачку въ Чернскомъ уъздъ и въ самомъ томъ мъстъ, гдъ
я имълъ маленькую деревушку; и какъ
была она очень малоземельна, то хотя и
не было у меня наличныхъ денегъ, но
напротивъ того я самъ нуждался ими,
ибо и всъ доходы мон въ тогдашнія вре-

мена были еще очень-очень невелики, но мий не котилось никакъ упустить сей земельки; но я отыскавъ сего добраго старичка, уговориль его продать мий ее не за дорогую цину и съ обожданіемъ еще никотораго количества денегъ, и для сей-то земли и покупки издиль я тогда съ старичкомъ симъ, котораго звали Васильемъ Матвиемъ Молчановымъ, въ Москву, ибо крипости писать нигий, кроми сего столичнаго города было не можно.

Но кто-бъ могь думать тогда, что сія малозначущая и кратковремениая взда моя въ Москву назначена была благодътельствующею мнъ моею судьбою для произведенія мив, хотя ещё отдаленной, но превеликой пользы, и пользы такой, которая бы инвла на всю мою предбудущую жизнь, и всѣ мои обстоятельствы, наивеличайшее вліяніе. И могь ли я тогда думать и воображать, что возвращусь изъ поъздви сей повидимому хотя съ одною только безделкою, но безделка сія послужить потомъ поводомъ и побужденіемъ мнѣ къ такому предпріятію, которое отдаленнымъ образомъ положило первое основание не только всего поправленія состоянія и достатка моего, но и -опотако и жимантовно счастивымъ и благополучнымъ даямъ въ жизни моей, и не только доставила мит весьма выгодное мѣсто, но и сдълала имя мое всему государству съ доброй и такой стороны извъстнымъ, что и имълъ потомъ лестное и пріятное удовольствіе видіть, что весьма многіе и именитые люди желали и искали случая меня видеть и узнать лично; заочно же и по одному имени меня весьма многіе -віди йинеэдон, жал-ликатичоп и икане тель! сколь мало знаемъ и въ состоянін мы усматривать сокровенные пути и следы,которыми ведеть насъ Провидение для доставленія намъ чего-нибудь важнаго и имъ намъ предназначаемаго, и сколь неприметны иногда намъ те средствы, которыя оно къ тому употребляетъ!!!

Примъръ мой можеть служить сему яснымъ доказательствомъ. Помянутал бесдълка или паче средство, употребленное Промысломь Господанию къ положенію основанія къ великимъ перемѣнамъ и произшествіямъ въ моей жизни, состояло не въ чемъ иномъ, какъ въ одной небольшой книжкѣ, доставленной миѣ нечаяннымъ образомъ въ руки.

Благодътельной судьбъ моей угодно было, чтобъ однажды ндучи по площади, предъ рядами въ Москвъ находящейся, повстръчался я не нарочно съ однимъ человъкомъ, носящимъ ее для продажи, и получившимъ оную можетъ быть отъ такого человъка, которому была она совсъмъ не по вкусу и ненадобна, и чтобъ по любопытству сноему и охотъ къ книгамъ, я на нее взглянулъ, вмигъ полюбилъ, почелъ для себя очень нужною и въ ту же минуту сторговалъ и купилъ себъ оную.

Теперь не сумнъваюсь, что вы очень любопытны узнать, какого бы рода была сія книга, которую я и понынъ еще храню у себя, какъ нѣкакимъ важнымъ монументомъ.—Она была экономическая и составляла первую часть Трудовъ нашего экономическаго общества, и только-что изданная тогда въ свътъ и вышедшая въ Петербургъ изъ печати.

Я и понына не могу еще довольно надивиться тому, какъ могла опа такъ скоро прислана быть въ Москву и попасться въ продажу носящему и дойтить до рукъ моихъ. Не прежде какъ въ самомъ семъ году была она напечатана, а года сего не овончился еще и первый масяцъ, какъ я купиль ее, и мы не только объ ней, но и о учреждени самого экономическато общества не имали еще ни малайшаго слуха, знанія и понятія.

Но какъ бы то ни было, но книжка сія и однимъ своимъ титуломъ ввергнула меня въ превеликое любопытство. Многимъ другимъ неизвъстно было, что такое экономическое общество, и могла книжка сія показаться тарабарскою грамотою, а мнъ, начитавшемуся уже довольно иностранныхъ экономическихъ сочиненій, было дъло сіе извъстное. И какъ о экономическихъ обществахъ въ иныхъ земляхъ и о всъхъ ихъ установленіяхъ имълъ

я уже довольное понятіе, то увиловь изъ книжки сей, что и у насъ такое-жъ учредилось, да еще и именитое и взятое самою императрицею въ особое покровительство, вспрыгался я почти отъ радости, и съ превелекою жадностію и вниманіемъ началь читать все въ ней напечатанное: и удовольствіе мое усугубилось еще больше, когда увидълъ я, что и у насъ, по примъру иностранныхъ, приглашалися къ сообщенію обществу экономических в своих в вамьчаній всь живущіе въ деревняхъ дворяне, равно какъ и другіе всякаго званія люди, и что для проложенія имъ къ тому удобивищаго путя приложено было при концъ сей книжки и 65 вопросовъ, такого существа и о такихъ матеріяхъ, о которыхъ не мудрено и не трудно было всякому отвътствовать, буде только кто сколько-нибудь о деревенской жывни и сельской экономін им'яль понятіе и сколько-нибудь умель писать и владет. перомъ.

Самое сіе и побуждало меня болѣе прилѣпляться къ сему предложенію въ особливости. Я помышляль уже и ѣдучи дорогою домой о томъ, не можно ли инѣ на сіе требуемое соотвѣтствіе отважиться; а какъ возвратился въ домъ, то не выходило сіе у меня почти изъ ума и тѣмъ паче, что я чувствоваль самъ себя довольно въ силахъ къ соотвѣтствованію на всѣ оные вопросы.

Совствы тты, прежде неотважнися я никакъ пуститься на такое у насъ совсъмъ еще необывновенное дъло, не повидавшись, не переговоривъ и не посовътовавъ о томъ напередъ съ другомъ и сосъдомъ монмъ Иваномъ Григорьевичемъ Полонскимъ. И какъ сей почтенный и меня искренно любившій сосъдъ, не только того не отсовътовалъ, но паче еще болъе меня къ тому побуждаль, давая советь, чтобь темь ни мало и не мъшкать, дабы другіе въ томъ меня не предупредили; то и приступиль я тотчасъ къ сему дълу и расположился не только отвътствовать на всъ заданные отъ общества вопросы, но приобщить

вствъ нашимъ земледтльческимъ ору- должно было оно экономическому общедіямъ и рисунки. Ству понравиться и вперить ему обо мить.

Теперь признаюсь, что сколь знанія мон, относящіяся до сельскаго домоводства, ни были довольно еще общирны, но во многихъ пунктахъ былъ я все еще не совершенно свъдущъ, такъ что для объясненія и оныхъ принужденъ былъ брать прибъжище къ старику своему бомну, прикащику, и призвавъ его къ себъ о многомъ разспрашивать и пересказываемое имъ брать себъ въ замъчаніе.

Усачу сему было сіе крайне пріятно, и я и понына не могу еще забыть, какъ онъ, стоючи въ комната моей у притолки, и спрятавь оба руки свои въ рукава овчиннаго своего тулупа, такъ какъ въ муфту, съ накакимъ особымъ и внутреннее удовольствіе изъявляющимъ видомъ, размаль и вадаль, и власно какъ гордился всами сваданни своими.

Но какъ бы то ни было, но я въ немногіе дни сочиниль всё мои отвёты и сочиниль такъ хорошо, что пріятель мой, которому возиль я ихъ показывать, не только не выкинуль изъ нихъ ничего, но расхваливь, совѣтоваль мий скорфе переписывать и отсылать, что я и учиниль, и діломъ симъ такъ поспішиль, что въ началі місяца марта были они отъ меня въ Петербургъ уже и отправлены. По счастію отъйзжаль, около сего времени, меньшой мой двоюродный брать Гаврила Маткфевичь записываться въ службу; почему и поручиль я ему свое сочиненіе, прося, чтобъ пакеть сей отдать въ Москві на почту.

Сіе было первъйшее начало переписки моей съ экономическимъ обществомъ и первое мое съ нимъ заочное знакомство, которое послужило мнѣ послѣ того въ толикую пользу. Я приложилъ къ сочиненію моему не только прекрасный и съ отмѣнною прилежностію выработанный рисунокъ, изображающій здѣшнім земледѣльческія орудія; но приобщилъ еще и особое письмо съ означеніемъ мѣста, откуда оно отправлено и расположилъ все сочиненіе мое такъ, что необходимо

должно было оно экономическому обществу понравиться и вперить ему обо мить, и о способностяхъ и свъдъніяхъ момхъ хорошее и выгодное митеніе; а сіе и воспослъдовало дъйствительно, какъ то вы сами послъ увидите.

Первымъ последствіемъ отъ сего моего новаго дела было то, что сколько до сего д ни прилежаль въ сельской экономін, но съ сего времени охота мол увеличилась вдвое. Я власно какъ предчувствуя, что судьба предназначила меня быть современемъ знаменитымъ экономическимъ писателемъ, и что мив доведется писать много и обо многомъ, началъ не только входить во всё части сельской экономін съ наивозможнъйшимъ вникновеніемъ и прилежностію, и для удостовъренія себя во всемъ предпринимать многоразличиме опыты, но и все узнанное и примъченное записывать для себя въ особую жнижку, наявавъ ее «Экономическимъ магазиномъ» власно такъ, какъ бы предвидълъ, что нъкогда буду я въ и печать издавать журналъ полъ симъ именемъ.

При сихъ экономическихъ затъяхъ и упражненіяхъ ничто мий такъ не досаждало, какъ наша чрезполощина или то обстоятельство, что жилъ я въ деревит не одинъ, а съ другими владъльцами, и какъ полевая земля, такъ и всъ другія угодья были у насъ въ общемъ владъніи и не въ раздълъ, а пашенная земля раздълена была подесятинио и владъніе оного перемъщано чрезвычайнымъ образомъ.

Сіе приносило съ собою то досадное слъдствіе, что мит и съ собственними своими пашнями ничего особливаго предпріять было не можно, а съ лугами и лъсами и подавно, какъ съ принадлежащими встыть вообще, ничего особливаго, котя бы и хоттать, сдълать было не можно. Словомъ, я связанъ былъ съ сей стороны по рукамъ и по ногамъ и не только не зналъ чти сему злу пособить, но и непредвидълъ и впредь никакихъ въ тому способовъ. Ибо хотя я старался всячески преклонять важитйшаго совладъльца и соста своего, старика генерала, къраздълу, когда не земли, такъ прочихъ

ститься; и наслышавшись, будто-бы человъку легче если онъ напьется пьянъ какимъвибудь однимъ напиткомъ, а не разными, просиль ихъ хотя сіе мит дозволить. И какъ они на то согласились, то избравъ одно бълое виноградное вино, и чередовался съ ними, пьющими разные другіе напитки. Но и оно такъ скоро меня опьянило, что я чрезъ нъсколько минутъ сдълался совершеннымъ дуракомъ и шутомъ, началь всему смѣяться, хохотать и врать околесную, самъ не зная что и смешить твиъ всъхъ гостей у меня бывшихъ. Но сіе все было еще сносно и хорошо; я хотя дурачился, хохоталъ, вралъ, но ничего не было дурного и оскорбительнаго, и можетъ быть, и кончилось бы все сіе ничжиъ, еслибъ не вздумалось гостямъ монмъ принудить меня выпить еще стаканъ аглицкаго нива.

Я отговаривался сколько могь, представ-HO HOLL ON THE ONE OLE STATE OF STATE O могу терпъть и его запаха; но всъ мои отговорки и упрашиванья не помогли, но еще пуще поощрями ихъ настоять на то. Итакъ, принужденъ я былъ сдёлать имъ и сіе удовольствіе, но пивцо сіе меня уже и доконало. Не успълъ я его выпить, какъ и вздурилась во мнѣ вся внутренная, произошла мучительная тоска и наконецъ такая страшная рвота, какую не производитъ никакое и риотное; и какъ начинала она меня болве двадцати разъ мучить и довела до самаго изнеможенія, то не только перетревожились, но натрусились и перепугались и всѣ мон гости и не знали уже сами, что со мною делать!

И съ сего времени полно имъ меня принуждать дёлать въ питьй имъ компанію. Они увидёли въ самомъ дёлё, что мнё пить пе годилось, и стали меня всегда уже иричислять къ классу дамъ, чёмъ я былъ и доволенъ. А случай сей хотя былъ мнё и труденъ, но какъ самая рвота мнё и помогла, то я скоро послё того и поправился.

О произшествін семъ упомянуль и для того, что оно было единственное во всю мою жизнь, и потому въ особливости достопамятно. Ибо хотя быль я два раза шьянь во все теченіе моей жизни, но умышленно и произвольно только сей

одинъ разъ, а въ первый случилось то нечаянно въ польскомъ городкъ Ковнахъ, какъ о томъ упоминалъ я въ свое время.

Другою достопамятностію, случившеюся сею весною, можно почесть дъланный мною тоть славный опыть, который доказалъ, что овесъ несравненно лучше и выгоднье съять гораздо мельче обывновениаго, и что на хорошей землъ урожай таковому можеть превосходить всякое въроятіе; нбо у меня отъ посъяннаго въ саду на грядкъ мелко и не глубже какъ на палецъ, овса дъйствительно родилость отъ одного зерна 2197 зеренъ. Катачество такое, которое всвхъ насъести и вило и подавало поводъ къ заключлитемчто впередъ будутъ у насъ овсы . родиться противъ обыкновеннаго. Одсь по опытность и время довазало, что все снабвеликольное открытіе, по худобь --шихъ полевихъ земель, не произвело изж. ни мальйшей пользы; но мы, несмотря ньоное, остались при прежней методъ, и овсы при прежнемъ своемъ ничего незначущемъ урожаѣ.

А столь же малую пользу произвели и вст прочіе дтланные мною въ сію весну опыты съ разными хлабами, и вся польза состояла только въ томъ, что я въ сихъ занятіяхъ съ особливымъ удовольствіемъ проводиль свое время.

Не успѣлъ настать імнь мѣсяцъ, какъ я обрадованъ былъ до чрезвычайности нечаяннымъ и совсѣмъ неожидаемымъ полученіемъ письма отъ экономическаго общества пзъ Петербурга. Какъ такихъ повсемѣстныхъ почтъ тогда еще не было, какія учреждены у насъ нынѣ, то письмо сіе прислано было въ коширскую воеводскую канцелярію, а оттуда съ парочнымъ ко мнѣ доставлено. Было оно благодарительное отъ имени всего общества за прислапное отъ меня сочиненіе, и въ самомъ существѣ своемъ хотя ничего незначило, но для меня въ тогдашнее время казалось невѣдомо какъ важнымъ.

Я кичился тёмъ, власно какъ великимъ какимъ приобретеніемъ, и поставлялъ себе то за великую честь, что самъ президентътого общества, и первая тогда знаме-

нитъйшая въ государствъ особа удостонла меня своею перепискою. Президентомъ симъбыль тогда у нихъграфъ О рловъ, самый тоть Григорій Григорьевичь, который такъ меня любилъ въ Кёнигсбергѣ, и который, сделавшись фаворитомъ государскимъ, игралъ тогда знаменитъйшую ролю въ Россіи и, безъ всяваго сумнънія, всего меньше обо мив думаль и помниль. Но какъ для общества весьма нужны были корреспонденты, а особливо такіе какъ л, н надобно было повсюду ихъ отыскивать и всячески ихъ поощрять къ дальнъйшей съ собою перепискъ, то имъ самимъ я быль очень нужень; почему и не мудрено, что они тогда ко мећ написали несколько строкъ и въ оныхъ, изъявивъ свое удовольствіе о присылкъ монкь отвітовъ, изъявили желаніе свое о томъ, чтобъ и впредь сообщаемо было отъ меня все мев - извъстное.

Но какъ бы то ни было, но я полученіемъ нисьма сего быль крайне доволень, и, по сродному всёмь любославію, непреминуль показывать его всёмь знакомымь и незнакомымь такъ, какъ бы сокровище какое.

Но не успълъ я еще отъ радости сей опомниться, какъ другое важное и также совствы нечално полученное навъстіе и письмо всю мою радость прервавъ, погруж альны ча олод чапродивн вным отне огорченіе превеликое. Пришли нарочные ходаки изъ Пскова, и принесли миъ такое извъстіе, котораго неожидаемость привела меня даже въ изумленіе и поравило какъ громовимъ ударомъ. Зять мой господинъ Неклюдовъ уведомляль меня, что Всемогущему угодно было прекратить въкъ жены его, а моей старшей сестры Прасковые Тимовеевны; и 19-е числа марта быль последній день ся жизни, а 26-го числа того-жъ мъсяца предано было и тъло ея землъ въ ихъ приходской церквъ.

Не могу изобразить какъ жаль мив было сестры сей. Она была мив старшая, и я любиль и почиталь ее наравив сь матерью и быль ей въ жизнь свою многимъ обязань, да и она любила меня отменно, и не одна слеза выкатилась у меня изъглазъ при узнаніи о ея кончивъ. Она

была еще очень не стара, жила только 41 годъ и скончалась почти на ногахъ и въ совершенной цамяти, и сколько могь я судить, то смерти ея причиною была обструкція, сділавшаяся въ правомъ боку и наконецъ прорвавшаяся.

Но какъ бы то ни было, но я чрезъ смерть ея лишился тогда и последней своей близкой и кровной родственницы, и остались только въ живыхъ дёти отъ обёнхъ сестеръ. Отъ сей одинъ только сынъ, а отъ меньшой сынъ и три дочери, изъ которыхъ старшую, Надежду, взяла-было къ себъ покойница сестра, съ твиъ, чтобъ ее и выдать замужъ съ своимъ приданымъ, и какъ она по добротћ ея нрава, характера и всего поведенія любила ее какъ дочь родную, то осиротъла тогда и сія бъдняжка, и для ей ударъ сей былъ еще чувствительнее, нежели и для самого меня. Она принуждена была потомъ возвратиться въ домъ отца своего, женившагося уже на другой жень, н жить съ молодою мачихою и меньшими сестрами.

Впрочемъ достопамятенъ былъ сей мѣсяцъ и нѣкоторыми вещами до экономіи относящимися. Около самаго сего времени завелъ я у себя прекрасные цвѣты, пестрые нрисы. ѣздивши однажды въ гости за Серцуховъ къ тамошнимъ роднымъ жены моей, нашелъ я ихъ въ лѣсахъ тамошнихъ и перенесъ ихъ оттуда въ цвѣтники свом, чего они, по всей справедливости, были и достойны. Они и понынѣ еще укращаютъ собою цвѣтники мои и не посрамили бы и самые царскіе; а время и опыты научили меня какъ ихъ удобнѣе и размножать можно.

Другое и важное экономическое предпріятіе, произведенное мною около сего времени, было пренесеніе хлібнаго гумна моего на то місто, гді оное ныніз находится. До сего времени находилось оно посмо сторону прудовъ и прямо за воротами; овины были въ такой близости отъ двора, что не одинъ разъ при горівній оныхъ подвергались мы опасности, чтобъ отъ нихъ не нотерять всего дома. Итакъ, отъсти для избавленія себя отъ сей окративающий на отчасти и для расширевія не

того сада своего тёмъ мёстомъ, гдё было гумно и хлёбникъ, а улицу тёмъ, гдёстояли овины и были половни и сараи, перенесъ я все гумно и хлёбникъ за пруды на полевую землю и назначилъ мёсто какъ подъ гумно, такъ и для риги и молотильнаго сарая, котораго до сего времени у насъ не было. И сіе было первое распространеніе усадьбы моей за пруды и вершину.

Третье и того еще важнфйшее дфло состояло въ подачт челобитной въ межевую канцелярію о продажт мить земли въ моей шадской деревит, что нынт лежитъ въ Тамбовской губерніи. О сей землт разсказываль уже я вамъ первти подробныя обстоятельствы недавно; но какъ она и покупка оной имтеть великое вліяніе во многія произшествія жизни моей, и мить нертадко объ ней впереди говорить будеть надобно, то и про теперешнюю подачу челобитной разскажу вамъ обстоятельнтье.

Побудило меня къ тому то обстоятельство, что въ концъ минувшаго года изданъ быль тоть славный манифесть о межеваньъ, который произвель во всемъ государствъ толь великое потрясение умовъ, и всъхъ владъльцевъ деревенскихъ заставиль такъ много мыслить, хлопотать н заботиться о всёхь своихь земляныхь дачахъ и владеніяхъ. Повелено было размежевать всв земли въ государствъ, и . учреждены были межевыя ванцеляріи и конторы; составлень целый межевой корпусъ изъ землемфровъ и другихъ чиновниковъ, и какъ всемъ имъ поступать и что дълать-предписаны формы и подробнъйшія паставленія, въ сочиненных для того и обнародованныхъ межевыхъ инструкціяхъ.

Важность сего новаго дёла была такъ велика, что у всёхъ сельскихъ и деревенскихъ жителей объяты были всё умы помыщеніями и разговорами объ ономъ. И какъ межеваніе сіе долженствовало тотчасъ и начаться, и около сего времени и дёйствительно уже производилось въ Московской губерніи и въ уёздахъ къ оной принадлежащихъ, и въ олижнемъ къ намъ городё Серпуховё

учреждена была межевая контора, то всё начинали уже готовиться къ оному и снабжать себя всёми нужными къ тому свёдёніями и вещами.

Какъ помянутыя межевыя инструкціи, а особливо канцелярская и конторская, составляли книгу, которою всякій запастись или по крайней мфрф прочесть старался, то легко можете заключить, что непреминулъ и я не только закастись оною, какъ скоро она вышла, но и нъсколько надъ нею посидъть и ноштудировать, для узнанія всего наприсаннаго въ ней, и для предварительнай ополученія обо всемъ межевомъ ділів падлежащаго понятія. А при семъ-то случать увидълъ я, что непозабыты были ниванть и наши степныя впустъ лежащія земли, жо жхъ вст велтно было канцелярін московской распродать, какъ завладъвшимъ оныщ, такъ и другимъ охочимъ людямъ.

Повельніе сіе сколько однихъ обрадовадо, столько другихъ опечалило и привело въ задум чивость. Цта назначенная симъ землямъ была совсемъ не такая, какой все ожидали, но вмъсто гривны за десятину, какъ всъ полагали и думали, опредълено и за самую впустъ-лежащую и никъмъ невладъемую землю, брать по рублю за десятину, а съ строевымъ лесомъ по три рубля; а за завлаженную не иначе какъ тройную цвну, то-есть за пашенную и дуговую по 3 рубля, а съ лесомъ по девяти рублей. Ціна, показавшаяся тогда всвиъ чрезвычайною, хотя въ самомъ дълъ была и она весьма еще малая в умфренная.

Но какъ бы то ни было, но всё показавшіе, изъ единой ненасытной жадности въ завладёній своемъ многія тысячи десятинъ, тогда ахнули и не знали что дёлать. Доводилось инымъ платить по нёскольку десятковъ тысячъ, и хорошо, если вому было за что, и земли столько у нихъ възавладёній было, сколько ими показано. Но многіе наклепывали на себя чего не бывало и долженствовали теперь платить многія тысячи понапрасну.

Точно сіе случилось тогда съ нѣкото-

нли тамбовской деревнѣ. Что-жъ касается до меня, то хотя и мнѣ доводилось заплатить не малую и до нѣсколька сотъ рублей простирающуюся сумму; но какъ она все еще было для меня сносная, то я радовался по крайней мѣрѣ, что поступиль не по примѣру жадныхъ сосѣдей моихъ и не навлекъ самъ на себя несноснаго бремени, а напротивъ того сталъ помышлять о томъ, какъ бы скорѣе воспользоваться сею государскою милостію и получить ту землю себѣ въ покупку.

Худое состояніе всёхъ монхъ небольшихь деревнишекъ, крайняя малоземельность во всёхъ оныхъ и малое количество доходовъ, получаемыхъ тогда и со всёхъ ихъ, которые въ послёдній годъ простирались только до 480 рублей, сумым ничего почти незначущей, заставляли меня спёшить помянутою покупкою, дабы чрезъ то, хотя ту степную деревню снабдить довольнымъ количествомъ земли и сдёлать ее доходнёйшею. А о томъ же самомъ помышлялъ и братъ мой Михайла Матвёевичъ, находившійся въ сіе время уже дома и въ отставкё.

По особливому счастію находился тогда при первомъ членъ межевой канцеляріи, гепераль Штофельнь, одинь нашь родственникъ, господинъ Арцыбышевъ, Аванасій Ананасьевичъ. И какъ онъ быль въ особливомъ у него вредить, то и хотьлось намъ воспользоваться симъ случаемъ и чрезъ его основать сію покупку. Сіе и удалось намъ произвесть въ дъйство. Мы списались о томъ съ нимъ и онъ уведомилъ нась, когда намъ можно было подать о продажъ намъ сей земли челобитную. И сіе-то прошеніе подали мы чрезъ его въ сіе время въ межевую канцелярію, расположивъ оную сообразно съ прежнимъ нашимъ объявленіемъ въ коммиссію о засъкахъ.

Наконецъ, четвертою достопамятностію сего времени было то, что я, будучи ободрень благоволеніемъ, оказаннымъ мнѣ экономическимъ обществомъ и благосклоннымъ прпнятіемъ посланнаго моего кънимъ сочиненія, рѣшился приступить къ

сочиненію вто рого и отъ самого уже себя, и матерію къ тому избраль относящуюся до лёсовъ и до рубки оныхъ частями. Побудило меня къ тому наиболѣе то, что я не только о лёсахъ начитался въ иностранныхъ книгахъ въ особливости довольно, но предпринималь уже и нѣкоторые опыты съ ними, слѣдовательно могъ составить нѣкотораго рода систематическое и довольно полное сочиненіе о лѣсахъ и основать оное отчасти на теоріи, а отчасти на практикѣ самой. И сіето важное и можно сказать прямо полезное сочиненіе начато было мною въ концѣ мѣсяца іюня.

Воть все, что происходило со мною въ теченіе первой половивы сего года, и вы согласитесь со мною въ томъ, что періодъ времени сей быль довольно знаменить въ моей жизни. Теперь следовало бы повъствовать о томъ, что происходило со мною далье; но какъ письмо мое уже слишкомъ увеличилось, и мнъ давно пора была его окончить, то дозвольте мнъ отложить то до письма послъдующаго, а между тъмъ сказать вамъ, что я есмъ и проч.

#### Письмо 122-е.

Любезный пріятель! Вторая половина 1766-го года началась для меня небольшою отлучкою отъ дома, узнаніемъ незнакомыхъ мъстъ и сведеніемъ новаго знакомства со многими до того неизвъстными дворянами. Поводомъ ко всему тому и къ ъздъ въ Веневскій уъздъ, гдъ никогда еще не случалось мнъ бывать, была одна свадьба.

У тетки жены моей, да и у самой ей была одна родственнида незамужняя изъ фамиліи Арцыбышевыхъ, по имени Надежда Аванасьевна. За сію дѣвушку, довольно намъ всѣмъ знакомую и всѣми нами любимую, отыскался около сего времени женихъ изъ числа небогатыхъ веневскихъ дворянъ, изъ фамиліи Кислинскихъ, а по имени Андрей Ефремовичъ.

Какъ родители помянутой двиушки, будучитакже людьми небогатыми, весьмалюбили и почитали тетку жены моей и самую мою тещу, которой отець ея Аванасій межевыми въ межевой конторт и съ городскими по воеводской канцеляріи. Но за то и доставиль мит сей случай въ обоихъ сихъ мъстахъ много новаго знакомства.

Въ Таруст случились тогда находиться при должностяхъ дальніе родственники тещи моей, Петръ Михайловичъ Недобровъ и Петръ Сергтевичъ Селиверстовъ, съ которыми свелъ я при семъ случать короткое знакомство, и у перваго при встать моихъ притадахъ въ Тарусу я квартировалъ.

Кром в сихъ, въ особливому удовольствію моему, не только спознакомился, но и свелъ даже дружбу съживущимъ неподалеку отъ Тарусы довольно зажиточнымъ дворяниномъ, Осипомъ Васильевичемъ Гурьевымъ, человъкомъ добрымъ, любопытнымъ, великимъ охотникомъ до садовъ и до экономіи и дальнимъ моимъ и женинымъ родственникомъ. Я давно уже, наслышавшись объ немъ, искалъ случая спознакомиться съ симъ домомъ короче, но до сего времени не было въ сему удобнаго случая. А въ сіе время бывали мы нъсколько разъ у него съ межевщиками и съ тарусскими господами и гащивали иногда у него дни по два, по случаю псовой охоты, къ которой онъ быль приверженъ и увеселялъ гостей своихъ неръдко звъриною ловлею, издя съ ними вивств на поле.

При напоминаніи о семъ приходитъ мнѣ на память и то, какъ-было отъ сей проклятой охоты, чуть-было я не сломиль себь головы. Съ того времени, какъ маленькаго меня чуть-было до смерти не убила лошадь при тадт за зайцами, хотя и ненавидель я сію охоту, но туть не могъ никакъ отговориться, чтобъ не вхать вибств съ хозянномъ и со всвин гостями на поле, и когда не для травли зайцевъ, такъ по крайней мъръ, чтобъ быть эрителемъ, какъдругіе травить станутъ. Почему и выпросилъ себъ лошадь посмирнве и повхаль съ твиъ, чтобъ мнв отнюдь не скакать, а быть только зрителемъ; но статочное-ли дело?--Провлятая охота сія важется н произведена

на свёть для того, чтобь людямь, выходя нзъ самихъ себя, терять умъ и память и дёлаться хуже скотовъ безсмисленныхъ!

Я сколько ни философствоваль, ѣдучи въ сей разъ на поле и какъ ни старался о томъ, чтобъ поставили меня, какъ не-имъющаго у себя собакъ, гдѣ-инбудь въ укромонномъ и такомъ мѣстечкѣ, гдѣ-бъ могъ я только быть издали эрителемъ ихъ гоньбы и скаканья, но вся моя философія вспыхнула и исчезла какъ дымъ, какъ скоро увидѣлъ я предъ собою зайца!—Проклятая скотина!...

На меня-таки и прямо подъ мою лошадь скоса и надобно было ему выскочить, какъ начали ихъ вездѣ по кустамъ ихъ шарить. И тутъ единой секунды и единаго воззрънія на него довольно было въ тому, чтобъ лишить меня всего разсудка и довесть до того, что я, забывъ себя и забывъ все на свътъ и всъ опасности, забывъ и то, что у меня не было ни собаки, ни пистолета и ничего кромъ одного прутика въ рукахъ, а закричавъ и завопивъ, какъ съумасшедшій, бросніся и поскаваль безь ума безъ намяти въследъ за побегнимъ отъ меня прочь зайцемъ и поскакалъ такъ, какъ родясь еще никогда не скакиваль, и темъ паче, что имель подъ собою и лошадь издавна къ тому приученую.

Но ежели-бъ спросить меня тогда, зачъмъ и съ какимъ намъреніемъ посканаль я тогда за вайцемъ: поймать что-ли я его хотель, но чемь? руками что-ли, нии лошадью котбив стоптать? то устыдился-бъ я самъ себя и захохоталъ бы своему безумію, и не зналъ бы что свазать. Равно какъ и теперь истинно не знаю и не понимаю, какъ въ единый мигь могла взойтить на меня такая блажь, что я безь памяти поскаваль самь не зная куда и зачемъ? и до техъ поръ скакалъ покуда прискакаль къ престрашной, преглубовой и такой крутой водоронны, что слетввь въ нее стремглавь, въ тоть же бы мигъ отправился на тоть свъть, если-бъ по особливому счастію, приученая къ такимъ случаямъ лошадь, прискакавъ къ сей страшной рытвинъ и не болъе какъ

на пядепь отъ нее, вдругъ не остановилась. И тогда только, увидъвъ предъ собою очевидную пагубу и бездну, опомнился я и перекрестясь, самъ своему бсзумію постыдился.

Съ того времени полно мий было йздить съ ними на поле за охотой, и сколько они меня ни упрашивали, но я откланивался имъ, и хотълъ охотийе оставаться дома и гулять по прекраснымъ его садамъ или заниматься разговорами съ хозяйкою и ея дочерьми, которыя всй были превеликія экономки и до всего охотницы.

Что касается до Серпухова, то тамъ по сему же случаю и долженъ будучи иногда дни по три и болве проживать, познакомился я не только съ межевыми конторскими, но и съ самыми городскими и полковыми, ибо тогда случилось тутъ стоять Черниговскому полку, въ которомъ служилъ родственникъ нашъ Иванъ Аванасьевичъ Ардыбышевъ, у котораго я обыкновенно и квартировалъ въ сіп при
взды.

Полковникомъ былъ тогда въ семъ полку Иванъ Александровичъ Заборовскій, а главными въ межевой конторъ гг. Брянчаниновъ и Софоновъ. У всъхъ я ихъ, равно какъ и у воеводы г. Дурнова и его товарища бывалъ и со всъми, при помощи помянутаго родственника моего, спознакомился и многихъ знакомство обратилось мнъ послъ въ пользу.

Въ помянутыхъ произшествіяхъ прошель почти весь сентябрь месяць, но межевыя хлопоты и въ оный еще не окончились, но мит досталось похлопотать и въ октябре месяце и даже и въ самомъ ноябръ, и въ семъ послъднемъ, ъздивши въ Серпуховъ, перебираться съ великою опасностью чрезъ Оку, во время самаго ея замерзанія. И хотя хлопоты сін мив н понаскучили, но я получиль отъ нихъ сугубую пользу. Во-первых ту, что спознакомился короче со всёмъ межеваньемъ н сдълался по сей части уже болъе другихъ знающимъ. Во-вторыхъ, ту, что получиль не малое себъ приобрътение и въ приложение въ «русской старинъ» 1871 г. особливости ту пользу, что могь всю вновь примежеванную къ тарусской нашей деревнѣ землю отдать актомъ на часть теткѣ Матренѣ Васильевнѣ, а самъ остался уже одинъ владѣльцемъ въ деревнѣ Волниной. Примежеванной же лѣсъ мы напередъ сообща продали на срубку, а тетка продала потомъ и всю часть свою, и купили у ней ее тѣже хомяковскіе жители, отъ которыхъ она была отмежевана, чѣмъ и кончилось все сіе дѣло ко взаимному и общему всѣхъ насъ удовольствію.

Что касается до мъсяца октября, то ' оный ознаменовался наиболье возвращеніемъ изъ Петербурга въ домъ новаго сосъда моего, и сына умершаго генерала, Матвъя Никитича. Я старался сколько могъ преклопить его къ себъ въ дружество, и успъхъ имълъ въ томъ нарочито изрядный. Онъ хотя и заимствоваль несколько изъ характера отца своего, однако все быль лучше, откровенные и чистосердечнъе и обходился со мною и братьями монии дружески и какъ добрымъ сосъдямъ надобно было, такъ что я не могъ ни въ чемъ на него тогда жаловаться. Сверхъ того имълъ онъ и самъ во мнъ нужду и надобность.

Послъ покойника осталась вторая жена, а его мачиха, и съ нею надлежало ему развестись и въ наследстве раздедаться. Но вакъ онъ, по молодости и неопытности своей, не могь самь войтить въ сіе дѣло, то и просиль онъ меня войтить въ оное, и развести его съ мачихою, на что я охотно и согласился и мнъ посчастливилось развесть ихъ такъ, что они съ объихъ сторонъ остались довольными. А мачих вего я такъ темъ услужиль, что она поступила далье и согласилась всю полученную ею на седьмую часть земляную дачу, кром в людей, продать намъ съ братьями за весьма сходную цену, и темъ насъ очень одолжила\_

Не успаль я сего важнаго дала въ цользу сосада своего кончить, какъ, пользуясь его къ себа доваріемъ и благосклонностію, восхоталь я его преклонить н къ полюбовному раздалу съ нами всахъ нашихъ лѣсовъ и отхожихъ пустошей, словомъ, всего, что только раздёлить было можно. Обстоятельство, что я имѣлъ у себя астролябію и при помощи оной могъ акуратнѣйшимъ образомъ всё оныя снять на планъ, и вычисливъ сколько въ нихъ вемли и всякихъ угодьевъ, разчислить и разрѣзать оныя наиточнѣйшимъ образомъ всѣмъ по числу дачъ, и увѣреніе, что я ни въ чемъ не сфальшивлю и во всемъ томъ раздѣлѣ поступлю наичестнѣйшимъ образомъ, и побудило его какъ и обоихъ моихъ двоюродныхъ братьевъ, Михайлу и Гаврилу Матвѣевичей на предложеніе и желаніе мое согласиться.

А какъ мнѣ хотѣлось ковать желѣзо покуда было оно горячо, и пользуясь ихъ согласіемъ, учинить тому раздѣлу и начало, то и согласились мы начать оной раздѣленіемъ того небольшого лѣсочка, который находится подлѣ самой нашей деревни; вырось по крутому косогору высокаго берега рѣки Скниги и извѣстенъ быль издревле подъ именемъ У дерева, и какъ лѣсъ въ ономъ не вездѣ былъ равенъ, то и положили мы оный весь напередъ срубить и раздѣливъ срубленный лѣсъ между собою, раздѣлить потомъ и находящуюся подъ нимъ землю.

Все сіе и произвели мы въ теченіе октября мъсяца и прежде еще наступленія имянинъ моихъ. И не успъли мы помянутымъ образомъ лъсокъ сей весь сообща срубить, и льсъ раздыливъ развесть по дворамъ, какъ обновивъ астролябію свою и снять и тотчась место сіе на планъ; а потомъ, разчисливъ сколько изъ онаго каждому изъ насъ доводилось по числу дачъ, разръзаль на столько частей и предложиль, чтобъ для лучшаго безпристрастія кинуть жеребій гдѣ кому достанется, что все и учинено было. Когда же мы получили чрезъ покупку всю седьмую часть отъ Софыи Ивановны: то насыновъ ея поступиль далве и согласился всю свою часть въ Удерев промвнять намъ на седьмую часть изъ его Шестунихи, которую, по силь покупки, получить намъ отъ него следонало, а чрезъ то и остался онъ отчужденнымъ на въкъ отъ Удерева, а мы разділили оное уже один съ братьями. По удачномъ же окончаніи сего разділа приступиль я тотчась къ сниманію на плань и прочихь нашихъ лівсныхъ угодьевъ, а особливо въ мусто-шів Шаховой.

Помянутый раздёль Удерева быль последнимь дёломь въ 28-й годъ моей жизни, ибо из следующій затемь день наступиль уже мие двадцатьдевятый годъ.

Я праздноваль по обывновению и въ сей годъ свои имянины и гостей было у меня довольно. Впрочемъ сей день ознаменовался тремя достопамятными случайностями: во-первыхъ тёмъ, что службу у насъ и въ церквъ совершалъ въ первый разъ еще нашъ молодой попъ Евграфъ, усыновленный племянникъ отца Иларіона, которому онъ и уступиль при жизни своей м'всто. Во-вторыхъ твиъ что сдълался у насъ-было въ сей день пожаръ: загорълась-было кухня, но ми ее удачно и скоро потушили. А въ-третьихъ, наконецъ, что привзжаль къ намъ въ сей день, въ первый еще разъ изъ Тарусыновый мой пріятель, Осипь Васильевичъ Гурьевъ, со всвиъ своимъ семействомъ и прогостиль у меня трое сутокъ. Мы препроводили сей день довольно весело и всъ гости кромъ немногихъ у меня ночевали.

Между тъмъ какъ все сіе происходило, свирфиствовала въ селеніи нашемъ сильная оспа, и наконецъ зашла и къ намъ во дворъ, а въ концъ мъсяца октября заразила и нашего малютку. Болъзнь его сперва озаботила, а потомъ и огорчила насъ всвхъ чрезвычайнымъ образомъ; нбо мы вскоръ и уже при самомъ началв бользин его увидым, что оспа его была дурная и опасная. Она и похитила у насъ сего первенца въ великому огорченію его матери. Я и самъ хотя пожертвоваль ему нёсколькими канлями слезъ, однако перенесъ сей случай съ нарочитымъ твердодушіемъ: философія моя помогла мив много въ томъ, а надежда имъть вскоръ опять удовольствіе видъть у себя дътей, ибо жена моя была опять беременна, помогла намъ чрезъ вороткое время и забыть сіе несчастіе, буде сіе несчастіемъ назвать можно. Мы погребли его въ тотъ же день, подлі олтаря съ правой стороны и въ самомъ томъ місті, гді покоится прахъ и внуви моей Екатерины.

Всю достальную часть осени сего года, а отчасти и первые мъсяцы наставшей потомъ зимы проводилъ я на большую часть въ разъездахъ отчасти по межевымъ деламъ въ Серпуховъ и въ Тарусу, отчасти по гостямъ и знакомымъ, а особливо новымъ, которыхъ было въ сей годъ довольно. Не упускаль однако я имъть попеченіе и о домашнемъ, и въ праздное осеннее время занимался кое-какимъ мелкимъ строеніемъ, помышляя уже вкупъ и о новомъ домъ, который затъвалъ я въ мысляхь себъ строить. Ветхость и мализна прежняго начинала мив уже пъсколько скучать. Итакъ, прожектированъ былъ новому дому не только планъ, но я поступиль и далее, и въ праздные длинные осение и зимніе вечера смастериль и прекрасную разборную модель оному, устроивъ ее такъ хорошо, что всѣ ей дивились и съ любопытствомъ разсматривали.

Занимался я также въ осеннее время и своими садами; когда же наступившая стужа не дозволяла болве время свое провождать на воздухф, а принуждала сидъть въ теплъ, тогда книги и литература была моимъ занятіемъ. Я провождаль время свое и провождаль съ удовольствіемъ отчасти въ чтеній, отчасти въ писаніи чего-нибудь. Сіе последнее было издавна моимъ любимъйшимъ и такимъ упражнениемъ, которое мнъ послъ трудовъ почти отдохновеніемъ служило. Въ сей разъзанимала меня наиболъе моя «дътская философія», ибо какъ она всвиъ читавшимъ ее въ особливости нравилась и всъ превозносили ее похвалами, то сіе побудило меня не только переписать ее набъло, но приступить и къ продолженію сего моего сочиненія; въ чемъ и препроводилъ я нъсколько времени.

Наконецъ наступленіе нашего деревенскаго праздника, Николина дня, отвлекло

меня на нъсколько дней отъ моихъ литературныхъ упражненій. Мнѣ хотьлось и въ сей годъ поступить по примъру нашихъ предвовъ и отпраздновать оный не одному, а съ пріятелями моими и знакомыми; въ особливости же хотелось мит въ сей день поподчивать и угостить у себя тарусскихъ межевыхъ въ благодарность за ихъ къ себъ благосклонность. Они при**т**ажали ко мнт изъ Тарусы, взявъ въ проводники себъ г. Гурьева, котораго опять имфль я удовольствіе видфть и угощать у себя въ домѣ въ соотвѣтствіе его угощеніямъ меня и всфиъ оказаннымъ ко мнь ласкамь. И кекь и кромь ихь было у меня и другихъ гостей довольно, то провели мы сіе время очень весело, и я заключиль празднество сіе небольшимь фейерверкомъ, которымъ снабдилъ меня изъ Серпухова дадя жены моей и мой другь Иванъ Аванасьевичъ Арцыбышевъ.

Сіе было послѣднее сколько-нибудь достопамятное произшествіе въ семъ годѣ, ознаменовавшимся толь многими произшествіями; а что воспослѣдовало послѣ, о томъ предоставляю говорить въ моихъ будущихъ письмахъ. Сіе же симъ окончивъ, скажу, что я есмь вашъ и прочая•

#### 1767.

#### Письмо 123-е.

Любезный пріятель! Сколько изобиленъ былъ 1766-й годъ разными до меня касавшимися произшествіями, столько тощъ и скуденъ былъ напротивъ того посавдующій за нимъ 1767-й годъ. Въ оный происходило столь мало важныхъ и прямо до меня относящихся произпествій, что д могь бы его почти совстви миновать или на короткихъ только словахъ вамъ сказать, что я и его препроводиль благоподучно и живучи въ миломъ сельскомъ своемъ уединеніи и удаленіи отъ большого світа такъ хорошо, что я и не видалъ почти какъ онъ протекъ, и еслибъ не продолжаема была мною начатая съ прошедшаго года ежедневная всемъ произшествіямъ записка, то не могъ бы даже и вспомнить всвхъ сколько-нибудь замъчанія достойнъйших в произшествий, случившихся въ течение сего года какъ со мною. такъ и съ моими домашними.

Не имъль я себъ никакихъ особливихъ и важныхъ радостей и удовольствій во все продолженіе онаго, но не было и никакихь особливыхъ и важныхъ огорченій и непріятностей такихъ, которыя бы могли нарушать то спокойствіе дней моихъ, которымъ я безирерывно почти наслаждаясь онымъ ощущаль възнатномъ градуст то истинное блаженство жизни, за которымъ толь многіе гоняются, но толь немногіе находять.

Помогало мыт въ томъ нанболте то, что и не перем вняль никакъ прежпяго образа жизни и поведенія своего, а продолжаль жить по прежнему. Не даваль себя мучить ни любославію, ни властолюбію, ни самолюбію съ корыстолюбіемъ; а быль и старался быть довольнымь темь что ниель, не ропталь на судьбу, для чего не имъль я множайшаго; не сътоваль на то, для чего тысячи другихъ людей были мепя знатиње и богатње, но всего меньше о томъ помышняя, измфрялъ паче счастіе свое жребіями тахъ множайшихъ еще людей, кои меня несравненно еще бъднье и несчастные!! Утышался тымь, что я быль еще вътысячи вещахъ ихъ счастливће и при всемъ небогатствъ своемъ пе только навдался и высыпался не менъе, какъ и самые богатъйшіе и знатнъйшіе люди, но духомъ несравненно еще ихъ спокойнъе и веселъе былъ.

Я жиль не завидуя никому и ни въ чемъ, не домогался ничего надмъру, а того паче съ неправдою; обходился со всъми дружети бно, просто, безхитростно, чистосердечно, откропенно, ласково и снисходительно, и за то быль всъми любимъ и почитаемъ добрымъ человъкомъ, а сіе для меня было всего дороже. И какъ я старался всегда и всъмъ быть довольнымъ, то и не терпълъ я ни въ чемъ дальняго недостатка, и былъ съ сей стороны уже счастливъ.

Но сіе счастіе увеличивало еще несказанно привычка не сидъть никогда безъ дъла и безъ всякаго упражненія, ибо безпрерывное занятіе себя чъмъ-ни-

будь дюбопытнымь и веселымъ какъ, напримърь, льтомь садами и увеселения красотами и прелестьми натуры и предприниманіемь тысячи разныхъ любопитныхъ дѣль и упражненій, а осенью и зимою чтеніемь, рисованіемь, писаніемь или дѣланіемь и мастереніемъ чего-инбудь, доставляло мнѣ несиѣтное множество минутъ пріятныхъ и прямо счастивыхъ, и я не зная никогда скуки, вель самую счастливую и столь веселую деревенскую жизнь, что не желалъ никакой лучшей!!

Воть краткое изображение исторіи сею года; а вирочемь наизнаменитьйшних и прямо до меня относящимся произшествемь было то, что въ марть мъсяць сею года разръшнавсь жена моя вторично бременемь, и въ сей разъ родила изъ уже дочь и самую ту, которая многе годы утьшала меня отмънною ко изъ своею ласкою и любовію, доставляла изъ несмътное множество минутъ пріятних въ жизпи и была старшею изъ вставля пей моихъ, достигшихъ до возраста совершеннаго. Произошло сіе въ 27-й день помянутаго мъсяца, ввечеру, и ми назвіли ее Елисаветою.

Я быль ей столько же радь, какъ прежде и сыну и быль весьма удаленъ отъ того, чтобъ, по примъру многихъ другихъ отщевъ, досадовать или роптать на судюу для чего произвела она не сына, а дочь, ко почиталь все даяніемъ божескимъ, почему и хотъль-было также сдълать и крестивной ея пиръ какъ можно лучшимъ; но бивиля въ самое то время половодь и распутица не допустила почти никого кънатиритхать и были только прежніе кумовых другь мой Иванъ Григорьевичъ Половскій и тетка Матрена Васильевна Арцибышева, съ которыми мы праздникъ сей и отпраздновали.

Другое было то, что я чуть-было одважды не схлебнулъ горячки прежестокой. Случилось сіе въ октябрѣ мѣсяцѣ в въ началѣ моего 30-го года. Я три дня почти уже лежалъ, и всѣ думали, что будетъ горячка, но я благополучно и въ сей разъ оточхался и отпился травами. Впрочемъ же во все теченіе года сего быль здоровъ, хотя быль онъ крайне нездоровый.

Самое начало онаго ознаменовалось повсемъстною перевалкою и все почти государство было больно кашлемъ, головною болью и ломомъ. Однако нельзя сказать, чтобъ было много умирающихъ. Отъ сей бользи не освободилась даже и жена моя, но отдала ей долгъ виъстъ съ прочими.

Проводнать я сей годъ наибол ве въ сотонариществъ сосъда своего и брата двоюроднаго, Михаила Матвъевича. Онъ въ прошедшемъ еще году, испросивъ себъ отставку отъ военной службы, привхалъ къ намъ жить въ деревню и по приъздъ тотчасъ сталь помышлять о томъ, какъ бы ему раздёлиться съ меньшимъ своимъ братомъ Гаврилою Матвевичемъ, собиравшимся только иттить въ службу. Важное сіе діло некому было пному произвесть, кромъ меня. Покойный дядя мой, а ихъ отецъ препоручиль обоихъ ихъ мив въ попеченіе и заклиналъ ихъ слушать и почитать меня какъ отца. Я и старался сколько могъ долгъ сей выполнить; авакъ и они дълали мив въ семъ случав донвріе и оба о томъ просили, то охотно и приступилъ я къ сему важному и для обоихъ ихъ нужному дълу.

Произвесть сіе не таково было легко, какъ сперва казалось. Оба они были характеровъ не весьма хорошихъ, а что того хуже, разныхъ и несогласныхъ. Оба корыстолюбивы, оба рьяны, горячи, вспыльчивы и неуступчивы. Оба завидливы, оба воспитанные просто, безъ малъйшаго образованія душъ и просвѣщенія, и потому неим тющіе никаких толагородных тсклонностей и правиль. И какъ судя по симъ ихъ свойствамъ, я могъ легко предвидъть, что въ состояніи они будуть о всякой мелочи спорить и браниться, ежели предварительно не употребить нужной въ тому предосторожности, то я не упустиль сего изъ виду и избралъ къ тому следующій особый путь.

Какъ одному изъ нихъ надлежало оставаться въ отцовскомъ домѣ, а другому

выходить вонь и строиться на новомъ мъстъ, и пикто изъ нихъ охотою на сіе не шелъ, то присовътовалъ я имъ предать сей важный пунктъ жребію. Но прежде киданія онаго и покуда никто изъ нихъ не будеть еще знать, кому изъ нихъ не будеть еще знать, кому изъ нихъ выходить вонъ, условились бы они и согласнлись во всемъ, что и что именно тому дать, кому по жребію достанется выходить на новое мъсто, и какія выгоды долженъ онъ получить предъ остающимся въ прежнемъ домъ.

Цѣль моя притомъ была та, что какъ они еще не знали кому выходить доведется, то будеть каждый изъ нихъ, опредъляя выгоды отходящему самъ себъ, прочить, следовательно въ назначени помянутыхъ выгодъ поступать станеть наибезпристрастивнимъ образомъ. А такимъ же образомъ уговорилъ я ихъ видать жребій н обо всемъ прочемъ, о чемъ было только можно; но прежде киданія жеребья также все надвое справедливъйшимъ образомъ разверстывать. А сія предосторожность и произвела мною желаемое и то, что они при посредствъ моемъ и разверста. . лись во всемъ, и уравняли все и даже самыя бездълки и мелочи такъ хорошо, что оба остались и мною и жребіемъ своимъ совершенно довольными.

Сей жеребій кидали они торжественно у меня въ домѣ при всѣхъ случившихся у меня гостяхъ; ибо случплось сіе въ слий день имянинъ жены моей, 18-го марта. И какъ досталось въ отцовскомъ домѣ остаться меньшому, а старшему отходить и строиться на новомъ мѣстѣ, то мы вътотъ же день по приглашенію и ѣздили всѣ въ домъ къ новому хозяшну для поздравленія его съ отцовскимъ домомъ.

Теперь, не ходя далве, остановлюсь я на минуту и разскажу вамъ одно смвшное произшествіе, доказывающее сколь нужна при раздвлахъ такая предосторожность, какую употребиль я при раздвлв моихъ двоюродныхъ братьевъ.

Они встмъ и встмъ, что разровнено и записано было на бумагъ и предварительно обоими ими скръплено—были довольны и ни о чемъ изъ встхъ важныхъ вещей не

было унихъ ни малѣйшаго спора. Но какимъ-то случаемъ упустили всѣ мы одну
повидимому сущую бездѣлку изъ примѣчанія, или лучте сказать, всѣ объ ней
совершенно позабыли. Бездѣлка сія не нное
что была, какъ маленькій хмѣльникъ, находившійся въ углу одного изъ садовъ
ихъ. Сей хмѣльникъ вышелъ какъ-то у
всѣхъ насъ изъ головы и мы совсѣмъ
объ немъ позабыли, и потому въ раздѣльной не сказали о томъ ни слова.

Но какую важность могь составлять бездъльный и ничего незначущій хмвльникъ сей? Не всего ли кажется легче можно было имъ его раздълить, и размфривъ пополамъ дать одному свою половину выкопать... Но статочное ли дело, и таковы ли были братцы и характеры ихъ!... Но бездълка сія въ состояніи была ихъ не только разсорить, но такъ разгорячить и довесть до такого безпамятства и непростительнаго дурачества, что они не только разругались, но даже влепились другь другу въ волосы, и ну другъ друга таскать вповолочку на самомъ хмфльникф этомъ, въ то время, когда старшій по наступленіи весны пришель въ садь, и сталь половину хивля себв выкапывать, а другой, которому показалось что онъ беретъ много, сталь ему спорить и не давать онаго.

Вотъ до чего доводитъ людей, не имѣвшихъ добраго воспитанія и чуждыхъ всякаго просвѣщенія, пылкость страстей!
Все произошло отъ того, что оба они были
рьяны и неуступчивы, что не сказали напередъ мнѣ о томъ и не призвали меня
для размѣренія бездѣльнаго хмѣльника
сего. А по сему судя, чего бы не могло
произойтить между ними, еслибъ не употреблено было мпою помянутой предосторожности въ другихъ и важнѣйшихъ вещахъ?

Я, услышавь о томь, и смѣялся, и хохоталь, и досадоваль на обоихъ сихъ героевь и не преминуль гораздо потазать ихъ обоихъ за такую непростительную глупость, которой они сами потомъ стыдились; но падобно сказать, что и поводъ къ тому подалъ наиболъе самъ хмѣль. Оба они были съ-молоду съ нимъ какъто знакомы, и едва не оба они были тогда на девятомъ взводъ. Но какъ бы то ни было, но хмъль сей и отмстилъ обомить имъ за сію сдъланную ими на себъ неблагопристойность. Оба они черезъ нъсколько лътъ послъ того и во гробъ пошли отъ излишней приверженности късему произрастенію.

Но я возвращусь къ прежнему и скажу вамъ далве, что по случаю раздъла сего получилъ и я себъ небольшую выгоду.

Все то мъсто, которое занимаетъ нынъ пятый изъ монхъ садовъ и такъ-называемый Заовражный или Марьинской садъ или все то мъсто, которое изсгари называлось Клиномъ и лежить въ левой сторонъ дома моего за оврагомъ, дошло только въ сіе время посредствомъ промъна въ мое владъніе. А до того времени было оно не мое, а большая часть онаго состояла во владении сихъ братьевъ моихъ, а маленькая часть книзу клиномъ была у насъ съ ними общая. Но какъ одному изъ нихъ надлежало вновь строить себъ домъ и за тъснотою ихъ усадьбы вытить за Архаровскую-вершину и поселиться по конецъ Удерева, которое мъсто одно только къ тому было способнымъ, но въ самомъ томъ мѣстѣ за Архаровскою-вершиною имълъ я молодую березовую рощу, насажденную покойною матерью моею на целой полудесятине; то и согласились мы сделать промень, м чтобъ мив отдать имъ ту мою рощу подъ поселеніе двора, а имъ отдать миж свою рощу на клину, которой также была полдесятины. Но вакъ ихъ роща была старъе моей, то положено было, чтобъ имъ ноловину рощи своей срубить и воспользоваться лівсомъ; что все мы и учинили, и съ того времени и состоить сіе місто у меня во владеніи, но которымь я только нынь начинаю прямо пользоваться, превращая его въ садъ особаго рода.

Впрочемъ, не успъль сей раздъль кончиться, какъ и началь Михайла Матвъевичъ на новомъ своемъ мъстъ строиться и провориль такъ хорошо, что къ осени

поспаль у него не только дворъ, но и са-

Сін построиль онъ совсёмь новыя по сдёланному мною плану, и были они изрядныя. А такимъ же образомъ помогь я ему расположить и дворъ и садъ предъ домомъ, на уступё горы удеревской, и всё мы имёли удовольствіе на Михайловъ день въ ноябрё обёдать у него въ новомъ домё, какъ въ день имянинъ его.

Хотвлось-было намъ очень и женить сего молодца въ сіе лъто; но сіе желаніе наше было безуспѣшно. Онъ хотя и не отрежался отъ женитьбы и самъ зналъ, что ему жениться было надобно, но въ выборъ себъ невъсты быль слишкомъ ужъ разборчивъ. Все ему хотфлось найтить невъсту богатую и хорошую, но таковая какъ-то не отыскивалась, а на техъ, которыя согласны были за него вытить, ему не хотълось. Нъкоторыя приважали даже къ намъ, чтобъ ему себя показывать, но ему были онъ неугодны. Словомъ, сколько мы ему ни предлагали невъстъ и невъстъ очень хорошихъ и для его выгоднихъ, но онъ, по обыкновению всехъ жениховъ, болъе о себъ и о достоинствахъ своихъ думалъ, нежели сволько надлежало, и потому слушать никого въ семъ пунктъ не хотвль, а избраніе невъсты предоставляль собственному своему выбору и разсудку.

Что касается до меньшого его брата, то сей записывался въ этотъ годъ въ службу въ семеновскій гвардейскій полкъ, но службу несъ очень мало, но то и діло отпрашивался въ отпуски и приізжаль жить вмість съ нами въ деревню.

Не таковъ напротивъ того быль другой мой сосъдъ, Матвъй Никитичь, сынъ умершаго генерала. Сей отправился еще съ начала года продолжать свою гвардейскую службу въ Петербургъ и несъ ее какъ надобно во все теченіе сего года. Деревню же свою при отътадъ поручиль мнъ въ смотръніе и управленіе, и мы съ нимъ только что переписывались.

Еще весною сего года находился я въ великомъ опасеніи о себѣ, чтобъ не выбранъ я быль въ депутаты въ коммиссію для сочиненія проекта новаго уложенія. Важное сіе, громкое и славное дело основивалось въ сей годъ и императрица наша нарочно для сего приезжала въ Москву.

Повельно было во встать утадахъ всего государства выбрать къ сему сочинению новыхъ законовъ разумнъйшихъ и способнъйшихъ дворянъ депутатами и снаблить ихъ отъ всего дворянства инструкціями, а для порядочнъйшаго всего того производства выбрать напередъ дворянамъ въ каждомъ утадъ себъ предводителя. А по всему тому и опасался я, чтобъ каширскимъ господамъ дворянамъ не вздумалось въ помянутые депутаты выбрать меня, какъ способнъйшаго къ тому и могущаго лучше встать другихъ исправить сію должность.

Мъсто сіе было хотя сопряженное съ честію и такое, въ которое многіе ужасно добивалися, ласкаясь отчасти опредъленнымъ жалованьемъ, а отчасти другими выгодами. Но мнъ какъ-то не хотълось войтить въ сіе дъло.

Явласно какъ предвидълъ, что изъ всего сего великаго предпріятія ничего не выдеть, что грома надълается много, людей оторвется отъ домовъ множество, денегъ на содержаніе ихъ истратится бездна, вранья, крика и вздора будетъ много, а дъла изъ всего того не выдеть никакого и все кончится ничъмъ; а потому и не хотълось мнъ для сего разстаться съ милою своею и столь для меня блаженною деревенскою жизнію.

Идабы въ томълучше успъть, то не хотыв я даже и показать себя господамъ коширскимъ дворянамъ и умышленно на съъздъ ихъ для сихъ выборовъ не поъхалъ, а отозвался письменно, что мнъ привхать было не можно. И ствдствіе оказало, что я поступиль и благоразумно; ибо скоро услышали мы, что и самое начало сего великаго дела далеко не соотвътствовало премудрымъ намфреніямъ нашей императрицы, и что и самые выборы начались производимы быть вездъ по пристрастіямъ, что выбирали и назначали кътому не техъ, которыхъбы выбрать кътому надлежало и которые къ тому были способны и другихъ достойнъе, а тъхъ

которымъ самимъ опредълиться въ сіе мъсто хотълось, несмотря ни мало способны-ли они къ тому были или неспособны. Отчего собственно в вышелъ потомъ сущій и такой ералажъ, что принуждено было все сіе дъло остановить и оставить до другоговремени. И какъ у насъ выбраны были въ предводители г. Ю шко въ, бывшій нъкогда въ Москвъ губернаторомъ, а въ депутаты нъкто г. Масловъ, то и остался я спокойнымъ и очень былъ радъ, что сія буря меня миновала.

Все сіе происходило весною въ мѣсяцѣ апрѣлѣ, а въ іюлѣ имѣли мы еще нѣкотороедѣло съ княземъ Горчаковы мъ, занимавшее меня нѣсколько дней сряду и мыслями и трудами, но окончавшееся также ничѣмъ.

Сему близкому нашему состду и кенигсбергскому еще моему знакомцу случилось прибхать въ сіе лето въ соседственную къ намъ деревню свою Злобино витстт съ женою своею, и пробыть туть нъсколько дней. Какъ онъ съ нами обосладся и мы къ нему не одинъ разъ ъздили и принимаемы и угощаемы были очень ласково, да и самъ онъ удостоиль насъ своимъ постщениемъ; то при свиданіяхъ сихъ дошель у насъ съ нимъ разговоръ о земляныхъ нашихъ дачахъ, перемѣшанныхъ между собою и о томъ, не можно-ль бы намъ было какъ-нибудь поразмениться оными? Ибо надобно знать, что князь сей имбль въ дачахъ нашихъ небольшую частичку, купленную у господъ Хотяннцовыхъ, и какъ сія небольшая частичка, вышедшая изъ нашего рода, по какому-то приданству разбросана была по маленькимъ клочкамъ по всей нашей дачь и была намъ какъ чирей на глазу да и князю неспособна и еще болве нежели намъ; то и предложилъ онъ намъ, не согласимся ли мы всв сін его разбросанныя по разнымъ мѣстамъ частички измъривъ взять себъ, а ему толикое-жъ число намфрить и отрезать къ одному мъсту изъ сосъдственной къ нему пусто-.ти нашей Хмыровой.

Таковой промёнь хотя и быль более выгодень ему, нежели намь, однако мы,

поговоря между собою съ братьями, на предложение его и согласились. Князь тъмъ былъ очень доволенъ и просилъ меня и братьевъ моихъ, которыхъ привозиль я въ нему для сего, съездить съ немъ и осмотреть и назначить то место, гдъ бы ему отръзать землю сію къ одному мъсту, что мы охотно и учинили; и объ-**БЗДИВЪ** СЪ НИМЪ ВЕРХАМИ ВСЮ НАШУ ПУСтошь Хмыровскую, съ общаго согласія и назначили тоть уголь, гдв бы ему отрвзать, а возвратясь къ нему въ домъ ш отобъдавъ стали счислять всъ его разбросанные влочки, которыхъ набралось во встхъ пустошахъ и угодьяхъ до 48 десятинъ съ четвертою долею. Но какъ для точнъйшаго намъриванія такого же количества нужно было прилежащую въ дачамъ его часть пустоши нашей Хинровой снять на планъ, то и прошенъ я быль княземь принять на себя сей трудь, на что охотно согласясь, оба последующіе дни я надъ тімь и трудился.

Но что-жъ изъ всего того вышло? Не успѣлъ я сію немалую-таки работу кончить, какъ и поѣхалъ съ братьями моими къ князю въ безсомнѣной надеждѣ, что дѣло сіе мы въ тотъ день кончимъ, и что князь вѣрно назначенную на планѣ отрѣзку аппробуетъ. Но князь хотя и аппробовалъ оную, но вдругъ удивилъ меня до чрезвычайности, сказавъ, что хотя онъ и охотно соглашается на сей промѣнъ, но не прежде къ тому приступить намѣренъ, какъ рѣшивъ съ нами споръ о его Неволочи.

Сіе было такъ мною неожидаемо и составляло такую для меня задачу, что я оть удивленія оніміль и не зналь, что сказать ему на сіе въ отвіть. Неволочь сія не иміла никакого съ симъ промінномъ соотношенія, а это было совсімъ другое діло. Подъ симъ названіемъ находился въ дачахъ княжихъ одинъ старинный лісь въ смежстві съ нашею пустошью Шаховою и совсімъ въ другой сторонів и за нашею церковью.

Никто не запомнить, чтобъ принадлежаль сей лёсъ когда-нибудь нашимъ предкамъ и чтобъ завлаженъ быль у насъ предками князей Горчаковыхъ: а сколько память всёхь вь живыхь баходящихся людей достигала, то находился онъ всегда во влаприн квизей Горчаковихъ. Но какичъ-то случаемъ удалось покойному дядѣ моему Матвъю Петровичу открыть, по стариинымънынисямън врепостямъ, что сей лесъ. во древним меженым признакамъ и живымъ урочищамъ, долженствоваль принадлежать намъ, а не князьямъ Горчаковимъ, я что описанные признаки и урочища были еще такъ видимы и примътки, что не оставалогь ин мальйшаго соминия, чтобъ льсь сей, лежащій между двухъ буерановъ и содержащій въ себв десятинь до шестидесяти, не принадлежаль когда-вибудь къ нашей пустоши Шаховой.

Помянутый дядя мой, увидевь и узньиь сіе и будучи до привазныхъ діяль отменый охотинкъ, нознамернися еще за насколько зать до кончины своей исимтать, не можно ли оной намъ получить опать во владінне наше. И хотя и онъ ни отъ кого и ни подъ ванив видомъ узнать не могь, по какому случаю и когда именно отошель он во владвије князьямъ Горчаковымъ, однаво рашиншись показать на удачу, что оной лѣсъ предками выдзей Горчаковыхъ пасильно у насъ завлажень, подаль уже данно на отда сего виязя о семъ лесе исковую челобитную и старался всячески привлечь книзи съ собою въ судъ. Но какъ сему того не тотелось и онъ исически отъ того отбываль, дадя же мой, будучи непомврио скупъ, не котель насго тратиться и делу сему жертвовать иногими убытками, то такъ сје при жизни старивовъ и осталось, н оба оставнии сіе д'вло р'вшить намъ, какъ ихъ наслъдникамъ.

И о семъ-то дълъ и Неволочи ввязь тогда упоминулъ и хотълъ, чтобъ мы при случат предпринимаемаго тогда въ земляхъ съ нимъ промъна, останили бы и сіе якобы совствиъ пустое и предкомъ нашимъ неправильно предпріятое дъло и отказались бы отъ нашего требованія на его Неволочь.

Не могу изобразить, какъ удиниль онъ меня симъ своимъ и нами иммало неожидаемымъ требованіемъ. Дѣло сіе было совськъ другого рода и не только не ниѣло ни малъйшаго отношенія къ сему размѣну, но составляло и особливую важность.

Я хоти и не входиль въ оное по сіе время, но отъ покойнаго вяде такъ много васлышает быль объ ономъ, и онъ такъ жив натвердиль о всей справедливости нащей претензін, что и и уже никакъ не сомнавался въ томъ, что сей ласъ сладуеть намь и это намь долго-де или коротво, а получить его себъ, а особливо при приближающемся нежевании будеть легко и можно; а потому и отлагаль дело сіе только до меженанья, и какъ по всему сему дело сіе не составляло такой безділин, которою бы пренебрегать и швыряться можно было, то странно было миъ, что киязь сочелъ насъ уже столь глупыми и недальновидными, что возмечталь себь возможность убъдить насъ дело толькой важности оставить изъ единаго въ нену унажевія и власно какъ бы въ благодарность за промінь въ землі, который для самого его быль неспавненно выголиве и полезиве пежели намъ, или короче сказать, поводить насъ за ност. какъ прияжихъ дурачковъ и постр натр самими нами-жъ посмъяться.

Я внутренно хохоталь и досадоваль на то, что его сінтельству вздумалось съпграть съ нами тавую вомедію, и на предложенів его отвътствовальтакъ, что онь легко могь видъть, что онь помаль не на дурака, а чтонибудь-таки разумъющаго; и поелику главная его пъль была, подъ видомъ разивна, уничтожить помнутое озабочивавшее самого его дъло, и сле ему не удалось, то не восхотъль онъ и разивниваться уже съ нами и землею, что и подало поводъ что мы, не сдълавь инчего, и разстались съ немъ съ некоторымъ пердовольствіемъ.

Сін были наизнаменита війшія произшествія въ теченіе сего года; чго-жъ касается до экономических и достойн війшихъ изъ нихъ сколько-нибудь замівчанія діаль, то состояли они только въ томъ, что вычестиль я одинь изъ старенныхъ скоихъ прудовъ, а именю верхній, вынів

называемый баннымъ, который отъ долготы времени весь заплылъ иломъ; также построилъ молотильный сарай и ригу или избу сушильную. Въ поляхъ же и садахъ предпринималъ опять множество разныхъ опытовъ.

Въ сихъ последнихъ привелъ и въ сей годъ въ лучшее состояніе предъ прежнимъ свой цвътникъ, наполнивъ его множествомъ новыхъ и лучшихъ цватовъ, которыхъ съменами снабдилъ меня другъ мой, господинъ Полонскій; а приводя часъ отъ часу въ лучшее состояние свои здъщніе сады, не преминуль нъсколько постараться о садахъ и въ другихъ моихъ деревняхъ: Калитинъ и Коростинъ, и бывая въ обоихъ ихъ въ сіе лето по н вскольку разъ, поправляль сады въ нихъ прививаніемъ и разсадкою разныхъ деревъ. Словомъ, я и сей годъ занимался всеми частями сельского домоводства и всв оныя старался столько приводить въ лучшее состояніе, сколько быль въ силахъ и сколько дозволяли мнѣ обстоятельствы.

Совствы темъ нельзя сказать, чтобъ попеленіе о экономіи удерживало меня отъ выбздовъ, но я и въ сей годъ далеко быль оть того удалень, чтобъ сидъть запершись дома. Но напротивъ того радкая недъля проходила, чтобъ мы куда не вздили или чтобъ къ намъ кто не прифажаль; а было нъсколько разъ и довольно отдаленныхъ и многіе дни продолжавшихся отлучевъ отъ дома. А именно, еще при началь сего года зимою вздиль я съ обоими братьями моими на короткое вредля разныхъ мелкихъ надобностей въ Москву, и это было уже въ девятый разъ, что ябыль въ сей столицъ, и пробывь тамь несколько дней, употребиль оные отчасти на исправление своихъ нуждъ н покупки, а отчасти на разъезды по всемъ своимъ роднымъ, друзьямъ и знакомымъ, случившимся тогда въ Москвъ.

Бываль я также не одивь разь для межевых в дёль въ Серпуховъ. Возиль объихъ моихъ старушекъ, тещу и тетку, въ тарусскую деревню для показанія имъ вновь приобрътенной и примежеванной земля, и для сдъланія распоряженій въ ней. Быль целых три раза въ жениной деревие и въ последній разъ праздноваль въ ней праздник Покрова Богородицы. Также ездили им подъ Каширу навещать милую и любезную мою старушку тетку, Матрену Ивановну Анике еву; а езжали им также не одинь разъ и за Оку реку для свиданія съ нашими тамъ живущими родимии и знакомцами.

Количество сихъ последнихъ умножилось въ сей годъ довольно новыми, и я едва успевалъ делать имъ соответственные визиты. Что-жъ касается до прежнихъ моихъ друзей и знакомцевъ, то дружба съ ними продолжаема была далее и становплась отъ-часу твердейшею.

Наконецъ присовокупить надобно и то, что, несмотря на всё разнообразныя занятія и частыя отлучки отъ дома, не разставался я никакъ съ литературою, но она и въ сей годъ была мониъ главнейшимъ и любимейшимъ упражнениемъ, которому посвящаемы были мною все праздные часы и минуты, а особливо възимнее и осеннее время, въ которое мысли не такъ развлекаемы были разнообразмыми предметами, какъ весною и летомъ.

Прочтено было и въ сей годъ мною множество книгъ, а не гуляло и перо. Упражненіе сего было троякое и состояло отчасти въ переписываніяхъ набъло, отчасти въ переводахъ, а отчасти въ сочиненіяхъ. Набъло переписываль я свою-«Дътскую философію» и нъкоторыя другія свон мелкія сочиненія. Переводиль слав--до или вілвим - спамод свотнидацій йин разецъ супружеской любви», и какъ книга. сія была нарочито велика и состояла изъ четырехъ частей, то трудился надъ переводомъ симъ болье трехъ мьсяцевъ. Новъ сожальнію сей трудъ сдылался ночти тщетнымъ, ибо какъ оказалась она ужепереведенною и напечатанною, то водосадовавъ на то, потерялъ я охоту и въ начатому переписыванію своего перевода. и онъ остался еще и до вына невыправленнымъ и непереписаннымъ.

Чтожъ касается до сочиненій, то было оно экономическое и по порядку третье,. назначенное дляотсылки въ Экономическое:

Общество, и содержало въ себ в примъчанія о хлебонатестве и деланных мною опытахъ. Побуждало меня къ сему сочиненію то, что и второе мое сочинение о лъсахъ удостоено было также обществомъ печати и я имъль удовольствіе получить отъ него и 4-ю часть Трудовъ ихъ, въ которой напечатана была первая половина сочиненія моего. Книжка сія прислана была ко мнъ опять такимъ-же образомъ при письмѣ отъ Общества, подписанномъ президентомъ и обоими секретарими, но 3-ю н 5-ю часть принуждень я быль уже себъ купить въ Москвъ, изъ коихъ въ послъдней напечатана была и вторая часть сочиненія моего о лісахъ.

Наконецъ разскажу вамъ смѣшное, чѣмъ занимался я при концѣ сего года. Нерѣдкое играніе въ карты съ приѣзжающими къ намъ гостями, а особливо въ зимніе и осенніе вечера, но играніе не мотовское, а для единаго препровожденія времени, побудило меня къ одному особливому предпріятію и въ семъ случаѣ. Мнѣ прискучила уже трисетная игра, которая была тогда единая въ модѣ и которою всѣ и всѣ занимались, и по любопытству своему восхотѣлось и тутъ чтонибудь особливое затѣять и выдумать.

Находилась въ библіотекъ моей одна нѣмецкая книга, въ которой описаны были разныя игры въ карты, употребляемыя въ Европъ, и между прочимъ такія, которыя у насъ были еще совстиъ неплаватны, какъ напримъръ гишпанская реверсисъ, аглинской вискъ, итальянская тароки. Со всти сими восхотълось мнъ нашихъ русскихъ познакомить и переучить играть въ оныя; и для того ну-ка я ихъ переводить, и что для самого меня было непонятное, самъ отъ себя дополнять и передълывать. Успъхъ и соотвътствовалъ трудамъ моимъ и желанію.

Я переучиль всёхь своихь знакомцевь играть въ реверсисъ, и игра сіл забавностію своею всёмъ полюбилась. Такимъ же образомъ научиль я ихъ играть и въ вискъ, хотя совсёмъ не такъ, какъ она нынё играется, но и съ нёкоторыми отмёнами. Но не такъ скоро и легко можно было мнё сдё-

лать тоже и съ тароками. Ибо какъ прекрасная и веселая игра сія играется особыми картами и число оныхъ гораздо болве обыкновенныхъ, и такихъ картъ у насъ не было, то сіе обстоятельство и двлало остановку. Однако затвйливость моя помогла мнъ и въ семъ случаъ.

Я, доставъ себънъсколько колодъ такихъ картъ, которыхъ задники были бълыя, а не пестрыя, придълалъ самъ къ нимъ все недостающее число картъ и украсилъ ихъ столь прекрасными рисуночками, что не уповаю, чтобъ и настоящія тароки были такъ хороши и красивы какъ мои; а сдълавъ симъ образомъ совсѣмъ новыя карты, и переучилъ знакомыхъ своихъ играть в въ сію игру и она, какъ новостію своею, такъ и отмѣнною забавностію, такъ всѣмъ полюбилась, что мы не одинъ вечеръ препроводили нграя въ нее въ громкихъ смѣхахъ и хохотаньяхъ, и всѣ ею были очень довольны.

Симъ окончу я мое повъствование о произшествіяхъ въ 1767 годъ, а въ будущемъ письмъ пойду далье и разскажу вамъ, что происходило со мною и въ послъдующемъ за симъ тридцатомъ году моей жизни, а между тъмъ, увъривъ васъ о непремънности моего къ вамъ расположенія, остаюсь и прочая.

#### 1768.

#### Письмо 124-е.

Любезный пріятель! Приступая теперь къ пересказыванію вамъ того, что
происходило со мною въ 1768 году, скажу,
что сей тридцатый годъ жизни моей, а
шестой по привздв въ отставку, былъ
паки пзобиленъ разными и довольно важными произшествіями, относящимися какъ
до меня лично, такъ и до фамиліи моей,
почему и расположился я разсказывать
вамъ все и все по порядку теченія времени.

Итакъ, начиная съ перваго мъсяца, скажу, что годъ сей встрътили ми очень весело и не дома, а у тетки Матрены Васильевны Арцыбышевой въ деревнъ ея Калединкъ. Какъ были ми не одни, а было еще нъсколько гостей, то всъ мы встрътили его съ веселіемъ, разными играми, смѣхами и шутками. И могу сказать, что и всѣ святки въ сію зиму проведи мы отмѣнно весело.

Изъ всѣхъ ихъ не было ни одного дня, въ который бы мы одни находились дома, но либо мы были въ гостяхъ, либо у насъ гости и что ни день, то новыя, а вкупѣ новыя затѣи и новый родъ увеселеній, почему мы и не видали какъ и прошли оныя.

Не успѣли сіи святки пройтить, какъ и началь я готовиться къ путешествію въ Москву. Въ сей годъ требовала ѣзды моей въ сей столичный городъ не одна, а многія и важныя нужды.

Во-первыхъ, по случаю бывшаго въ сей годъ рекрутскаго набора, надобно было отвезть туда и поставить мнѣ рекрута, ибо Москва была тогда нашимъ губернскимъ городомъ.

Во-вторыхъ, у тещи моей или паче у жены моей не оконченъ былъ еще совершенно раздълъ съ ея дядею, а тещи моей деверемъ, Александромъ Григорьевичемъ Каверинымъ, братомъ покойнаго тестя моего.

Раздёль сей хотя и быль уже давно учинень, но по сіе время быль онь домашній, а не утверждень судебнымь порядкомь, и самое сіе надлежало сдёлать и воспользоваться пребываніемь помянутаго дяди жены моей тогда въ Москь В. О чемъ у нась съ нимъ было и условленось.

А третья и важивния нужда была та, чтобъ внесть въ межевую канцелярію деньги за степную шадскую землю, которую наконецъ уже опредвлено было намъ продать, и о которой и увъдомлялъ васъ прежде.

Сей покупки мы съ братьями давно уже возжделели, и не успели услышать, что по поданному отъ насъ давно уже прошенію резолюція вышла, и землю продать намъ велено, и что продажа землямъ уже началася, какъ и положили ехать въ Москву и кончить сіе дело, и 12-го января я туда и отправился.

Въ сей разъ, который быль уже десятый, прожиль я въ Москвъ цѣлый мѣсацъ и сперва одинъ, а потомъ подъ-

вхала ко мнѣ и жена моя; ибо по раздѣлу съ дядею нужно было и ея присутствіе для допроса въ вотчинной коллегіп.

И такъ какъ скоро отдавъ рекрута, довель я дёло свое съ дядею до конца, то и отписаль къжене, чтобъ она приёхала для окончанія и допроса, который и произведень быль въ старинной церкве Николы Гостунскаго, стоявшей въ Кремле противъ самыхъ приказовъ или предлинныхъ и высокихъ палатъ, построенныхъ въ дреяности на самомъ ребре горы къ Москвереке, и въ которыхъ тогда все суды и приказы находились.

Помянутая же церковь въ особливости достопамятна потому, что въ оной издревле встать женщинъ и госпожъ секретари обыкновенно допрашивали, также и тъмъ, что въ оной обыкновенно бывали встать невъстамъ и женихамъ смотры.

Дѣло сіе совсѣмъ окончено было не прежде, какъ уже въ началѣ февраля мѣсяца, а до того времени успѣлъ я внесть въ межевую канцелярію деньги за землю и получить на ее владѣнный указъ, а помогъ тоже учинить и обоимъ моимъ братьямъ.

Итакъ, въ сей годъ впервыя получили мы право къ овладѣнію помянутою землею и помянутымъ указомъ, служащимъ намъ вмѣсто крѣпости, велѣно было намъ означеннымъ къ ономъ проданымъ количествомъ земли, мнѣ 350, а братьямъ 250 десятинъ, владѣть до прибытія въ тамошніе края землемѣровъ спокойно, а по прибытіи оныхъ та земля долженствовала быть намъ отмежевана.

При производствъ всъхъ сихъ трехъ дъль, было мнъ хотя и не безъ хлопотъ, но оныя услаждены были по крайней мъръ не только возжделъннымъ успъхомъ, но и многими пріятностьми. Все время пребыванія моего въ сей разъ въ Москвъ проводилъ я очень весело, и не было ни одного дня, который бы я весь препроводиль одинъ и вкупъ на своей квартиръ.

Стояли мы въ сей разъ въ домъ у тетки моей, Катерины Петровны Арсеньевой, и какъ бывали и къ ней частые приъзды, да и сама она не ръдко выъзжана со

двора, разъвзжая по своимъ роднымъ и пріятелямъ, то важивала и насъ почти всегда съ собою; а въ другія времена ссужала насъ своими лошадьми и каретою, для взды по нашимъ роднымъ и пріятелямъ, которыхъ находилось - таки въ Москвъ тогда довольно.

Всв наши деревенскіе состан и знакомщи находились тогда въ Москвъ; со всъми ими мы по нъскольку разъ видались, съ другомъ же нашимъ господиномъ Полонскимъ и очень часто; кромъ того бывали мы въ домъ почтеннаго и любезнаго старика Аванасья Левонтьевича Офросимова, зятя старушки Катерины Богдановны Арцыбы шевой. Онъ былъ тогда главнымъ судьею въ судномъ приказъ, и будучи старикомъ веселымъ, издъвочнымъ и очень умнымъ, полюбилъ меня очень за мое любопытство и степенство.

Домъ госпожи Гл в бовской, его свояченицы, также господина Давыдова, брата тетки Катерины Петровны, и домъ прежняго знакомца моего господина Павлова были не р в дко нами пос в щаемы, и въсемъ последнемъ всегда вечера препровождали мы въ танцахъ и р в звостяхъ. Ибо какъ д в ти у него учились танцовать и была небольшая музыка, то я и радъ былъ сей оказіи для возобновленія старинной моей охоты къ танцованію.

Сверхъ того не было ни одного собора и достопамятнаго мѣста, въ которомъ бы мы съ женою не побывали. Сію возила наиболье по всьмъ симъ мъстамъ, любезная наша старушка тетка Матрена Ивановна, а я съ моей стороны не оставиль, чтобъ не свозить ее въ театръ и дать ей о сихъ зрълищахъ понятіе. На ономъ играна была тогда трагедія Хоревъ, и какъ она еще въ первый разъ отъ роду театръ тогда видела, то не могла зрелищу сему насмотръться и довольно имъ налюбоваться. Словомъ, мы завздились и запраздновались въ Москвѣ такъ, что и не видали, какъ прошелъ весь мясофдъ и наступила масляница; и какъ отъ сей и подавно вхать изъ Москвы было не можно, то препроводили мы и всю ее въ Москвъ и заговъвшись и исправавъ всъ наши нужды и повхали уже домой.

Туть нашли мы у себя небывалаго еще никогда у нась и незнакомаго мив, но родного гостя. Быль то меньшой родной брать тещи моей, Сергый Аврамовичь Арцыбышевъ, привхавшій за нъсколько дней до того къ ней и нась уже съ нею дожидавшійся. Ибо она во все сіе время оставалась дома для малютки моей дочери.

Онъ заёхаль въ намъ ёдучи тогда изъ службы въ отставку и къ престарёлому отцу своему на Низъ, и я былъ ему очень радъ и скоро съ нимъ сдружился. Былъ онъ молодой и очень хорошій человёкъ, и прожилъ тогда съ нами нёсколько времени. Но въ сожалёнію это было впервыя и въ послёднія, что я его видёлъ, ибо онъ уёхавъ, послё того на Низъ, тамъ женился и тамъ послё того чрезъ нёсколько времени въ цвётущихъ лётахъ своего возраста и умеръ.

Вскорт послт возвращенія нашего изъ Москвы, снабдили мы себя первою еще каретою, купивъ ее за 50 рублей у друга нашего, господпна Полонскаго. Несмотря на сію малую цтну, была она еще изрядная, четверомъстная, раззолоченная по тогдашнему обывновенію и обитая внутри алымъ трипомъ. О семъ упомянулъ я для того, чтобъ ттмъ доказать, какъ каретъ тогда было еще мало, какъ они были дешевы, а деньги дороги, и какъ не ставилъ тогда никто еще въ стыдъ себъ тадить въ четверомъстныхъ втексихъ коляскахъ.

Состать мой г. Ладыженскій купнать себть карету еще того дешевле и, заплативъ только 30 рублей за нее, натадился въ ней довольно. Вотъ каковы были тогда времена!!

Наступившій вскорѣ послѣ того мѣсяцъ мартъ ознаменовался двумя произшествіями. И во-первыхъ, нечаяннымъ полученіемъ опять изъ Экономическаго Общества претолстаго пакета съ книжкою.
Для меня присылка сія была тѣмъ неожидаемъе, что я не думалъ, чтобъ такъ
скоро могло напечатано быть мое по-

следнее сочинение, отправленное къ нимъ въ конце прошедшаго года. Но сколь удивление мое было велико, когда распечатавъ пакетъ нашелъ въ немъ не только 7-ю часть Трудовъ Общества, присланную ко мне при письме, но притомъ и согнутый кусокъ паргамента.

— «Ба! ба! это что такое?—сказаль я, и спѣшиль скорѣе смотрѣть и читать оный.

Быль то печатный дипломь съ большою восковою печатью, данный мий оть Общества въ удостовъреніе, что ему угодно было избрать и сдълать меня своимь сочленомъ, о чемъ я никогда не помышляль и чего всего меньше добивался. Но его собственный интересъ быль въ томъ, чтобъ умножить количество членовъ своихъ людьми, способными быть имъ сотрудниками. Таковыми избираніями въ свои сочлены они людей власно какъ неволею уже заставливали трудиться и брать въ трудахъ ихъ соучастіе.

Выдумка по истинѣ особая и довольно замысловатая! Избираемый, поставляя то себѣ за особливую честь, готовъ былъ иногда за то надрывать силы свои въ трудахъ и сочиненіяхъ, а за все то въ награду пользовался одною только химерическою и такою честію, которая, какъ послѣ оказалось, по существу своему ничего не значила и не приносила никому ни въ какихъ случаяхъ ни малѣйшей пользы, хотя тогда о томъ совсѣмъ еще инако думали и почитали то невѣдомо чѣмъ.

Въ дипломахъ сихъ хотя и упоминалось, что избранный силою онаго признается участникомъ въ трудахъ и во всѣхъ членамъ Общества опредѣленныхъ и впредь опредѣляемыхъ правахъ и преимуществахъ; но если спросить, въ чемъ же бы такомъ состояли сіи правы и преимуществы? то на сіе сказать бы ему было печего, ибо ихъ въ самомъ дѣйствіи никакихъ особыхъ не было.

Сіе впоследствін само собою и оказалось, и члены Экономическаго Общества сделались въ толь маломъ уваженіп въ нашемъ отечествѣ, что каждыѣ изъ нихъ не только не помышляль о томъ, чтобъ тѣмъ кичиться и величаться, но паче нѣкоторымъ образомъ стыдился еще симъ званіемъ.

Оттого ли сіе произошло, что члены сего полезнаго Общества съ самаго начала не удостоены отъ монархини какимъ-нибудь особымь отличіемь, или извістною какоюнибудь выгоду приносящею привилетіею, а должны были довольствоваться темъ единымъ пустымъ и ничего незначущимъ именемъ, что находятся будто подъ особымъ покровительствомъ монархини, а въ самомъ деле никакимъ такимъ покровительствомъ не пользуясь; —или оттого, что Общество, впоследствін времени, наделало уже слишкомъ много членовъ и насовало въ сословіе свое всякаго званія людей достойныхъ того и недостойныхъ, или отъ иныхъ какихъ причинъ-того уже я не знаю.

Но какъ бы то ни было, но меня произшествіе тогда нарочито порадовало. Я
котя уже и тогда ясно видълъ все существо дъла и усматривалъ довольно, что
званіе члена Экономическаго Общества не
составляло ни чина, ни придавало почести
какой особливой, но веселился по крайней иъръ тъмъ, что многіе инне совствъ
инако о семъ думали, и были такіе, которые мнѣ въ томъ даже и завидовали, думая, что мнѣ званіе сіе принесетъ невъдомо
какія пользы, въ чемъ они нѣкоторымъ
образомъ и не обманулись; ибо хотя не
тогда, а послѣ оно мнѣ очень пригодилось.

Не менъе моего обрадовались сему и объ мои семьянинки, равно какъ и всъ болъе прочихъ насъ любившіе родиме и пріятели. Я непреминулъ имъ о семъ сообщить, и всъ меня съ полученіемъ диплома и помянутаго званія поздравляти и въ удовольствін моемъ брали искреннее соучастіе.

Другое произшествіе было то, что въ концѣ сего мѣсяца возвратился въ домъ и сосѣдъ мой Матвѣй Никитичъ Болотовъ, выпросившись на нѣсколько времени въ отпускъ. И какъ случилось,

что въ это время были и оба братья мои въ домахъ у себя, то и была тогда еще впервые почти вся наша фамилія на лицо и въ соединеніи; а что всего пріятитье, то вст мы, яко сочлены оной, находились тогда съ совершенномъ между собою согласіи и дружбъ.

Завидное сіе согласіе и старался я всячески и колико мир только омло можно поддерживать, и для самаго того нередко даже снисходиль къ нъкоторымъ слабостямъ и недостаткамъ ихъ, и по пословицъ говоря, не всякое лыко въ строку ставилъ, но иное и мимо глазъ пущалъ. Но какъ всъ они были люди молодые, худо воспитанные и не только необработанные, но и необтесанные, составляли сущихъ неучей, а притомъ были и характеровъ еще разныхъ и не весьма хорошихъ, но со многими слабостьми соединенныхъ, то трудно было мит очень съ ними ладить и къ нимъ прикраиваться. Совсемъ темъ былъ по крайней мфрв темь доволень, что всь они имъли ко мнъ уваженіе и меня, какъ старшаго и начальника фамиліи почитали.

Пользуясь какъ симъ, такъ и частыми съ ними свиданіями и началь-было я съ самаго начала прилагать стараніе о преклоненіи всёхъ ихъ къ полюбовному между нами раздёлу всёхъ нашихъ земляныхъ дачь и угодій и такъ, какъ гдё 
наиспособнёе было; и поелику они всё 
съ перваго начала объявили на то свое 
согласіе, то и положили-было мы начать 
съ самыхъ ближнихъ полей, окружающихъ 
наше селеніе; и когда нельзя было смёшавъ всё оныя раздёлить на четверо, 
то и положили развестись по крайней 
мёрть къ однимъ мёстамъ въ каждомъ 
полё.

Всходствіе того не успъла весна вскрыться, какъ и взяль я на себя трудъ исходить семь всё поля, нарисовать положеніе исъхъ десятинъ и влочковъ земли на бумагѣ, составить особые роды и спеціальныйшіе всымь полямъ планы, дабы тымъ удобные было намъ на бумагѣ разверстоваться къ однимъ мыстамъ; но всытруды мои обратились въ ничто.

Уже хотели мы действительно, хотели

мы начинать дёлить то поле, что за рёвою и къ погосту, какъ вдругь заспорь самый младшій и упрямейшій и едва ли не глупейшій изъ сочленовь нашихь, и тёмь самымь и остановиль на сей разъ все сіе дёло къ крайней моей досаде и огорченію.

Впрочемъ съ самымъ началомъ весны лишились мы одной престарвлой женщины, носившей на себв нашу фамилію, а именно мачихи братьевъ моихъ и второй жены дяди Матввя Петровича. Будучи давно уже въ параличв, жила она нвсколько летъ безъ языка и скончалась наконецъ въ апрвле сего года въ Москве, въ доме брата своего г. Павлова, сдвлавъ пасынкамъ своимъ только ту милость, что не взяла изъ именія ихъ следующей ей по законамъ седьмой части.

Другое непріятное произшествіе произошло въ самое тоже время и со мною, и настращало меня чрезвычайно.

Однажды, при началь самой весны и когда въ садахъ былъ еще замерзлый сныть или такъ-называемый настъ, вышель я въ садъ, и ходючи по крышему насту, осматривалъ всы деревья и по обыкновению со всыми ими, какъ съ знакомцами своими, здоровкался.

Тутъ увидълъ я что-то на одиомъ сувъ, н какъ оный быль такъ высокъ, что рукою миъ его достать было не можно, то вспрыгнуль я для достанія его, но какъ опустился внизъ, то подломись подо мною весь настъ на подобіе льда, и я отъ удара сего вдругъ почувствоваль, что въ животъ моемъ власно какъ что-нибудь оторвалось; н тотчась такъ заболёль у меня правый бовъ подошкою, что я съ нуждою дошель до хоромь и не зпаль что дълать. И какъ боль сія не проходила п во весь последующій день, то перетрусился я впрахъ, думая что я върно скачвомъ своимъ что-нибудь повредилъ въ груди моей и боялся, чтобъ не воспоследовало какихъ-нибудь вредныхъ следствій. Но благодарить Бога, сего не исполнилось, а бользнь моя дни черезъ три миновалась благополучно.

Кавъ сосъдъ мой Матвъй Нивитичъ

съ тъмъ и приъхалъ изъ полку въ отпускъ, чтобъ ему жениться и просилъ въ томъ нашего вспоможенія, то и старались мы съ самаго начала прінскать ему невъсту и назначили къ тому дочь сосъдки и родственницы нашей, госпожи I евской, овдовъвшей между тъмъ временемъ. Но госпожъ сей что-то не разсудилось отдать дочь свою за онаго. Она отказала, и онъ прінскалъ уже самъ себъ, или паче при вспоможеніи тетки своей, старушки Варвары Матвъевны, другую невъсту изъ фамиліи господъ Хотяннцовыхъ и въ исходъ апръля на ней и помольнлъ.

Мы очень тому были рады и я охотно согласился ему по желанію его помогать при семъ случать какъ совттами своими во всемъ, такъ и распоряженіями при свадьбь, которую и съиграли мы въ мать мтосяцть какъ водится и довольно церемоніально и порядочно. Онъ пригласиль къ тому встать своихъ родныхъ, и какъ встать гостей было довольно, то мы почти цтолую недтью въ сіе время были очень веселы.

Молодую нашу сосъдку звали Анною Николаевною. Она была дочь Николая Селиверстовича и Марины Аванасьевны Хотяинцовыхъ, и дъвушка простая деревенская, небогатая, да и не имъвшая никакихъ особливыхъ достоинствъ, а притомъ и не дородная. Но какъ мила была она жениху, то никому и нужды не было въ томъ ему отсовътовать и тъмъ наче, что и самъ опъ не имълъ никакихъ дальнихъ достоинствъ кромъ того, что онъ былъ генеральскій сынъ.

Не успыль жениться сей мой ближній сосыдь, какъ захотылось послыдовать примыру его и другому, то-есть, брату моему Михайлы Матвыевичу и поспышить съ сборами своими и тымь паче, что имыль онь у себя уже домь и было куда привесть жену молодую. И какъ всы извыстныя здысь и предлагаемыя невысты были не по его вкусу, то при случаю отъызда брата своего Гаврилы Матвыевича въ Петербургь для несенія настоящей службы, и пустился онь для

прінсканія себѣ невѣсты въ Москву, говоря, что ему тамъ тотчасъ найдутъ сважи.

Онъ и дъйствительно ему тотчасъ нашли; но за то такова была и невъста и семейство. Отецъ ея былъ секретаремъ полицейскимъ и произошелъ Богъ знаетъ изъкакихъ людей, и прозывался Стахъевымъ, мать же была сущая шлюха. А отъ такихъ людей можно ли требовать было хорошаго воспитанія и дочери.

Сія была хотя и получше лицемъ новой нашей состави, но всего меньше походила на московскую дъвушку и достоинствъ имъла столь мало, что я не нахожу ни одного о которомъ стоило бы упомянуть. Словомъ, она была очень очень не изъ дальнихь, а самая простая худовоспитанная дъвушка и при томъ и не слишкомъ также богатая, и все ея приданое состояло въ небольшой деревенькъ въ Тарусскомъ уъздъ. Звали ее Марьею Петровною. И брать мой такъ обрадовался сей находкъ, что въ одинъ мигъ и не давъ намъ знать, тамъ въ Москвъ на ней и помольниъ.

Между твиъ какъ сіе происходило, подвержены мы были въ деревиъ превеликой опасности отъ грозы.

Взошла однажды съ западной стороны ужасная туча и громовой ужасный ударъчуть-было не попаль въ наши хоромы, и сажени на три или на четыре отъ нихъпопаль въ стоявшую въ саду и передъсамыми окнами моей спальни большую грушу, и разгромиль ее до самаго корна.

Мы на-смерть были онымъ перепуганы, в я никогда еще не слыхивалъ въ такой близости и столь сильнаго громового удара. Весь воздухъ вокругъ хоромъ и въ самыхъ оныхъ наполнился сърнымъ запахомъ и поражение было столь сильное, что щепы и осколки летъли даже чрезъхоромы и находимы были на дворъ.

Но каново сіе произшествіе для насъбыло ни страшно, но произвело двѣ пользы. Первую ту, что я съ того времени меньше сталъ бояться грозы, нежели сколько баивался до того времени. Вторую ту, что коренья сей громомъ раздробленной груши произвеля отъ себя иадругое же авто цванй авсокъ молодень-

Ихъ выросло туть ивсколько сотень и всь овъ росли въ такомъ ствененів, что я принуждень быль пкъ разсаживать, а чрезъ то и послужило место сіе власно какъ магазиномъ для всекъ монкъ ныпъшникъ групсь, и всв тв, которыя и понына насыщають и наслаждають вкусь мой мелкими и съ виду хотя совствит простыми и дикеми, но по удежани очень выченими грушками, и которыкъ всявой годъ родится у меня множество, суть потоики сей раздробленной громомъ груши. На самомъ же томъ мъсть ростеть теперь та, которую назваль я, на память имени моей матери, Мавринькою, и которая недавно начала приносить грушки, сладостию и прінтнымъ своимъ запахомъ и вкусомъ превосходяшія всі прочіе сорты грушь, находящівся въ садахъ монхъ.

Вскоръ послъ сего воспослъдовало в бракосочетание моего братца. Онъ возвратился изъ Москвы, невъсту также привезли въ нашк предълы, и свадьба была у насъ въ Дворяниновъ йоля 13-го дия, и при сей попечение обо всемъ долженъ былъ имъть опять и; и мы съиграли и сио свадьбу поридочнымъ образомъ и накъ у добрыхъ людей водится.

Людей и гостей было довольно, а какъ достали мы и музыку и было ва балт довольно дъвушекъ и молодыхъ госпожъ, ибо приглашены были въ тому и вст изъ мо-ихъ родныхъ и знакомыхъ, то мы и на сей свадебкт потанцовали и повеселились.

Одно только мить не правилось, а яменно новые мои сваты господнить Стажтевть съ его женою, и все семейство и родия новобрачной. Все обхождение и поведение ихъ походило болье на купеческую или паче на подъяческую руку, нежели на дворянскую стать; но сего перемънить было уже не можно, но мы принуждены были оставаться довольными тъмъ, что есть и утъщаться тою мыслю, что они не будутъ жить виъсть съ братомъ и съ наме.

По окончанів сего праддиества, прододжавшагося въсколько дней и всёхъ обыкпридожени въ сресской старивъ 1871 г. новенных при томъ визитовъ и контръвизитовъ, отправился я со всъмъ монмъ семействомъ въ ближний, но особливостию своею достопамятный вояжъ.

Давно уже не быль и у многихь моихъ знакомцевь и родныхь какъ съ своей стороны, такъ и съ женной, и весьма многимъ должевъ и быль взаимнымъ привздомъ за нхъ къ себв посъщеніе. И такъ, собравшись въ сіе время, побхали мы съ тъмъ, чтобъ всёхъ ихъ объёздить однимъ разомъ, и мы действительно были въ цёлыхъ левнадцати домахъ въ Алексинскомъ, и Коширскомъ и Тульскомъ убядахъ и объёздили множество верстъ, сдёлали превеленій кругъ и препроводили въ томъ более двухъ недёль времени.

По исполнени сего долга, провель я весь внусть мъсяць въ домашней экономін, въ уборкъ съ полей хлаба и въ самыхъ свидавіяхъ съ новобрачными монии сосъдками были мы нарочито довольны. Объласкалися сколько опъ умъни въ жевъ моей и тещъ, и мы не ръдко съъжались вмъстъ то у меня, то у Матвъя Никитича, то у Миханла Матвъевича, и время свое провождали то въ гулянъв, то въ играхъ и увеселеніяхъ деревенскихъ, а нногда визстъ съ ними зажали и късвоимъ сосъдямъ.

Наконецъ, по наступленіи мъсяца сентября начали им съ братомъ Михаиломъ Матвъевичемъ собираться въ дальнее путешествие, въ нашу степную шадскую деревню; обоямъ намъ была одинакая и ровная нужда. Надобно было ту землю, которая продана была намъ изъ межевой канцеларіи, означить, обмърить и взять въ свое владъніе. И намъдавно бы и даже съ весны надлежало туда обоимъ ъхать, но его сватовство и свадъба остановила и его и меня отъ сей тады, и мы отложили ее уже до осени, которую и почитали мы кътому и наудобитёйшемъ еще временемъ.

И такъ какъ скоро поубрансь мы сколько-нибудь съ важи вйшимъ хлюбомъ и ваступилъ сентибрь мъсяцъ, то и отправились мы съ нимъ въ сей путь, который описанъ мною въ самое тоже премя съ такою подробностію, что составилась изъ того цёлая книжка. И какъ случилось во время путешествія сего довольно и такого, о чемъ не излишнимъ почитаю упомянуть и въ исторіи моей, то учиню сіе въ письмѣ послѣдующемъ и нарочно къ тому посвященномъ; а теперешнее симъ окончавъ, скажу вамъ, что я есмь и проч.

# ВТОРАЯ ѢЗДА ВЪ ТАМБОВСНУЮ ДЕ-

### Письмо 125-е.

Любезный пріятель! Объщавь вамь въ предследующемъ письме сообщить теперь все достопамятное о путешествій нашемъ въ шадскую нашу деревню, и приступан въ краткому описанію сей вторичной езды моей туда, скажу, что отправились мы туда 7-го числа сентября месяца. Все домашнія мон, равно какъ и молодая жена Михаила Матвевича провожали нась до Ченцовскаго завода, и туть, въ доме любезной нашей старушки Ивановны, угощавшей всехъ насъ чаемъ и чемъ только могла, распрощались мы съ ними и поехали на своихъ лошадяхъ и съ довольнымъ числомъ людей и повозокъ.

Тулу, а прямо изъ дома на Хотушъ, Корники и Епифань, путемъ, съ которымъ я, послѣ, по частой ѣздѣ моей къ дочери, гораздо короче познакомился; но тогда въ первой разъ еще ѣхалъ. Намъ насказано было невѣдомо что о засѣкѣ и о рѣчкѣ Осетрѣ; однако мы проѣхали и переѣхали ихъ благополучно, и приѣхали въ епифанскую нашу деревню на третій день еще рано.

Бдучи чрезъ часть Бобриковской волости и чрезъ село Каменку и деревню Смородину, нимало я себъ тогда не воображаль, что нъкогда будуть мъста и селеніи сіи состоять въ моихъ повельніяхъ и я съ ними короче познакомлюсь, а тогда любовался я только огромностію сихъ жилищъ и порядкомъ поселенія ихъ.

Въ епифанской деревнъ мы тогда только-что отдохнули и пробыли половину
сутокъ, но не мъшкая болъе пустились
далъе, и ъхали въ сей разъ чрезъ Епи-

фань и селенія Красное, Архангельское, Дриски, Дивилки, Змѣево, Рановы-верхи, Муравечно и городокъ Ранибургъ.

На сей дорогѣ не случилось съ нами ничего особливаго. Я любовался только прекрасными мѣстоположеніями сперва въ городѣ Епифанѣ и краснвымъ его соборомъ, а потомъ въ селѣ Архангельскомъ, принадлежавшемъ тогда вдовѣ Толстой. Рѣдко гдѣ можно найтить другое подобное сему и выгодное и красивое положеніе мѣста.

Селеніе сіе расположено низко, въ преглубокой и широкой извившейся долинъ, по берегу протекающей по ней прекрасными и пышными изгибами ръки Табалы, окруженной рощицами, и видно во всемъ пространствъ и общирности своей, какъ на ладонъ, къ противолежащей и привысокой горы, на верху которой, и власно какъ надъ деревнею, стояль господскій домъ и парядная каменная церковь, окруженная сзади прекрасною и высокою дубовою рощею. Дорога, прошедъ сквозь рощу сію, идеть подлѣ самаго сего дома и церкви, и путешественникъ имфетъ удовольствіе видать предъ собою глубово внизу все селеніе и любоваться особливостію и красою положенія міста.

Въ селѣ Муравеннѣ не могъ я довольно надивиться несчетному почти множеству хлѣбныхъ скирдовъ, воторыми набиты были два хлѣбника. Многіе изънихъ были такъ стары, что совсѣмъ развалились и ни къ чему уже не годны сдѣлались. Любопытствуя узнать, кому-бъ угодно было такъ хозяйствовать и чье было превеликое село сіе, услышали мы, что принадлежало оно какому-то генералу князю Щербатову. Въ Раненбургѣ мы сей разъ не останавливались и про-ѣхали оное мимо, и я только что взглянулъ на мѣста, гдѣ нѣкогда происходили важныя произшествія.

Изъ города Козлова поворачивали мы также вправо и завзжали въ мою деревнишку. Туть были мы опять у дяди жены моей, Александра Григорьевича Каверина, и застали его почти на дорогъ отъвзжавшаго въ свою коширскую де-

ревню. Написавши съ нимъ къ домашнимъ своимъ письма и переночевавъ у своихъ мужиковъ, пустились мы далъе и безъ всякихъ особливыхъ произшествій приъхали въ Тамбовъ, а оттуда, пробравшись сквозь Ценской лъсъ, а потомъчрезъ Разсказовскую степь, доъхали благополучно и до своей деревни.

Мы нашли ее въ сей разъ весьма въ худомъ состояни; отъ двухлътняго сряду неурожая хлъба, мужиченки наши, которые и безъ того не такъ, какъ другие добрые люди были, очень, очень поопустились. Всъ дворы были у нихъ раскрыты, а навозъ накопленъ подъ самыя пелены бывшихъ кровель.

Какъ ни время, ни обстоятельствы не дозволяли мит еще вельть тамъ построить какую-нибудь горенку для приъзда, а было все еще прежнее развалившееся почти строеніе; то расположившись вы сей разъ остановиться на моемъ господскомъ дворъ, принуждены уже мы были довольствоваться такою квартирою, какую нашли себъ въ избенкъ моего рабого и долговязаго прикащика.

Сію должность отправляль тогда послуживець и походный слуга мой Яковь,
опредъленный въ оную почти съ самаго
моего привзда въ отставку и болве потому, что я на върность его могь смъло
полагаться, хотя впрочемъ быль онъ и
не весьма дальновидный и мудрый человъкъ; и какъ по случаю бывшей тогда
очень вътренной и холодной погоды и
ту всю вынесло, то имъли мы въ сію
ночь ночлегь очень худой и непріятный.

Однако жилище наше и въ послъдующіе дни было только теплье, а не спокойнье; ибо таковою ей быть было не можно. Я не помню почти, чтобъ я во все продолжение моей военной службы гдъ-нибудь имъль столь чудую квартиру, и принуждень быль такъ долго въ ней жить, какъ въ тогдашней Словомъ, она была такова, что я не за излишнее почелъ помъстить здъсь, для любопытства, самое то описание оной, которое учинилъ я тогда, живучи въ ней, въ письмъ къ одному пріятелю. Вотъ оно:

«Квартира наша (писаль я) дальняго безпокойства намъ не дълаетъ. О! ежелибъ посмотръли вы, любезный прінтель! какой великолфиный видь имфеть она снаружи!... Со смъху-бъ вы надстлись. Въ нашихъ мъстахъ овчарни почти лучше. Избушка съ небольшимъ только въ сажень, закопченная не только снутри, но и снаружи. Бревенья почти всъ согнили. Тамъ дира индъ свътится, въ иномъ мъстъ кошки дазаютъ; двери вышиною немногимъ болће аршина, да и та раскололась на двое, наполнена дирами и при всякомъ раствориваніи увеселяеть слухъ нашъ музыкою, не то-то что пріятною, а особливо необывшему и пъжный слухъ имъющему человъку.

«Печь занимаетъ собою больтую часть избы, изъ худыхъ непоследняя; заслонка деревянная расколотая. Полъ хоть воскомь натирай, такъ гладовъ, нътъ мъста, гдъ бы аршинную скамью прямо поставить было можно. Вы можете изъ сего о равнинъ онаго заключить, что я по крайней мфрф разъ пятьдесять днемъ спотыкаюсь. Вы знаете, что я охотникъ взадъ и впередъ ходить по комнать и не могу. долго сидеть. Здесь хоть тесно, но привычка къ тому тянетъ, но лишь ступлю какъ нога въ яму, другая въ другую. Однимъ словомъ нельзя полу быть глаже. Хотя и позабыль еще то сказать, что грязи на немъ съ добрый вершокъ наросло и все маленькими кучками...

«Столь у нась изрядный съ пузушкомъ, котя правду сказать очень не великъ и въ случав объда великое двлаетъ утвсненіе. Тарелка съ противопоставленною тарелкою стыкается, а блюдцы станови въ боки, не прогивайся! Къ несчастію неустановишь его прямо. Вотъ и теперь, какъ я сіе пишу, все качается. Пузо его составляеть у насъ шкафъ или хранилище, или какъ хочешь назови. Тутъ у насъ чашки, тутъ у насъ соль, чайникъ, сахаръ и вся прочая мелочь, ибо полочки не важивалось.

«Стульца у насъ ни одного не бывало, а и скамейка весьма въ хиломъ состояніи находящаяся. Три раза уже ее чинили. Лишь хотять ее поднять, какъ ножки выпадывають. Двѣ давки награждають сей недостатокъ, котя. правду сказать, заняты онѣ у меня книгами и бумагами, ибо сѣсть нельзя, не только узки, но такъ высоки, что ногами съ нихъ до земли не лостанешь.

«Что еще осталось?... да,... какая у насъ прекрасная каравать. Я сплю, какъ ковяннь, на коникѣ, довольно широкомъ, а братъ, у котораго своя изба того хуже, и который стоитъ виѣстѣ со мною, принужденъ имѣть каравать перемѣнную. Лишь только вечеръ, то изволь столъ нашъ маршировать на другое мѣсто, а скамейка подмащиваться къ лавкѣ. Скрыночки, ларчики и шкатулки наши служать подмостками. По утру маршируютъ опять всѣ вещи на прежнія мѣста, а постеля на постелю и составляй одну.

«Что касается до свъта, то у насъ ни свътло, ни темно. Давно было приказано прорубить красное окошко. Оно у насъ и есть, только жаль, что не велико, да вмъсто окончины натянута кожуринка какая-то на лучокъ, а такимъ же образомъ и маленькое окошечко въ переднемъ углъ кожуринкою заслонено.

«Потолокъ нашъ таковъ, какого лучше требовать не можно. Ежели бы сметать всю ту крупную и черную дрянь, которая съ него на постели и на всѣ мѣста навалится, то думаю, что съ добрый бы гарнецъ набралось.

«Вотъ вамъ описаніе худой стороны нашего степного жилища. Описаніе же съ доброй стороны будетъ короче. Ибо ежели почесть что хорошимъ, такъ одно то, что мы холода не терпимъ, а чаще безпокоитъ насъ жаръ. Кромф сего имфетъ она въ себъ еще то качество, что у насъ здъсь всякій вечерь музыка, только танцовать некому. Какое это множество живеть вдёсь музыкантовъ и какими разными голосами слухъ нашъ увеселяютъ! Съ непривычки можно бы скучить, однако мы уже привыкли. Впрочемъ надобно знать, что ихъ здесь два рода. Один поють все басами, и симъ мы не очень рады, иногда насъ безпокоять уже слишкомъ, а другіе

дышкантами и альтами и другь съ другомъ на перекличку. Я дозволяю имъ но воль забавляться, и доволенъ твиъ, что они не летаютъ, ибо признаюсь, что боюсь и не люблю сихъ гадкихъ насъкомыхъ. Вы можете догадаться, что я говорю о сверчкахъ и мухахъ, которымъ здъсь родъ и изобиле, а особливо первыхъ, во всъхъ углахъ въ запуски другъ предъ другомъ гаркающихъ.

«Еще скажу вамъ, что имѣетъ квартира наша въ себъ нѣчто особливое, служащее къ увеселенію нашему. Подъ печкою живуть у насъ два кролика: одинъ бѣленькой, а другой пестрый, бѣлое съ чернымъ. Какіе это воры! И какіе проворные звѣрки! Всякую почти минуту выходять изъподъ печки въ два отверстія и выманить ихъ тотчасъ можно: лишь только кинь арбузныхъ корокъ— превеликіе охотники, но поймать не думай пожалуй. Ни однажды ихъ еще не захватили, хотя всякой день о томъ стараемся. Самые плуты и очень смѣшны...

«Вотъ какова была наша тогдашняя квартира; но привычка чего не дълаетъ. Въ немногіе дни мы къ ней привыкли и она насъ не безпокоила.

«Въ разсужденіи стола мы были довольны, ибо быль съ нами поваръ и провизіи всякой довольно. Братъ мой жаловался только не одинъ разъ, что ему скучно, но то и не удивительно. Человъвъ, не привыкши къ упражненіямъ, скуку прогоняющимъ, подверженъ всегда сему бремени ихъ отягощающему. Но что касается до меня, то я не ощущаю и здъсь скуки, ибо привыкнувши всегда въ чемънибудь упражняться, прогоняль скуку и тутъ безпрерывными и разными упражненіями и занятіями, и когда не было никакого иного дъла, то взятыя съ собою книги, перо и бумага не допускали меня никакъ чувствовать скуки».

Но я заговорился уже о постороннемъ, а о дълъ вамъ ничего еще не сказывалъ. Вы изъ прежняго моего письма знаете уже, что главнымъ предметомъ взды нашей была купленная нами изъ межевой канцеляріи земля, и главное наше жела-

ніе состояло въ томъ, чтобъ намѣривъ себѣ такое количество, сколько намъ продано, оную обмѣрить и очертить такъ, чтобъ никто намъ уже не мѣшалъ владѣть оною въ силу указа.

Всходствіе чего, не успѣли мы приѣхать и расположиться, какъ первѣйшее мое стараніе было узнать отъ своихъ, что думають и говорять о землѣ нашей тамошніе сосѣди, которымъ нельзя не знать уже о нашей покупкѣ. Вѣсти, которыя при семъ вопрошаніи я отъ всѣхъ услышалъ, были для меня совсѣмъ неожидаемы и весьма непріятны.

Увъдомляли насъ, во-первыхъ, что всъ наши тамошніе соста дивятся, какимъ образомъ купили мы государеву землю тамъ, гдъ ея нътъ, ибо-де тъ урочищи лежатъ внутри округи тамошнимъ жителямъ произведенной въдачу, и тутъ нътъ никакой пустопорожней государевой земли.

. Во-вторыхъ, что самыя тѣ урочищи, гдѣ мнѣ произведена продажа и которыя мѣста я дикопорожжею и кавыломъ порослою землею назвалъ, всѣ почти послѣ того времени и послѣ изданія манифеста и вопреки оному, нагло завлажены не только тамошними помѣщиками, но и изъ другихъ деревень жителями, и что осталось тутъ уже очень мало кавыльной земли, и которая еще есть, такъ и та вся небольшими клочками лежитъ впутри захваченныхъ и очерченныхъ мѣстъ.

Въ-третьихъ, что самое то мѣсто въ дальнемъ ложечномъ, гдѣ я вознамѣ-ривался завести себѣ и при будущемъ переводѣ изъ другихъ деревень людей особую поселить деревеньку, однимъ нашимъ захвачено постороннимъ сосѣдомъ и онъ сдѣлалъ тутъ въ послѣдніе годы х у то ръ, и насъ выгналъ и вытѣснилъ совсѣмъ.

Въ-четвертыхъ, что самый сей сосъдъ, по фамиліи Рахмановъ и по имени Степанъ Мироновичъ, очень силенъ, имълътамъ двъ великія деревни, и насъ повсюду наглостію и многолюдствомъ своимъ обижаетъ, отнимаетъ у всъхъ насильно земли и луга, и что наши, по малолюдству своему, противиться ему не могутъ.

Жалостный примъръ тогдашняго бъднаго состоянія нашего отечества, а особливо тамошнихъ мъстъ, гдъ кто былъ сильнъе, тотъ былъ и правъ и сила его за законъ поставлялася.

Сін и подобныя тому другія обстоятельствы, разсказываемыя тогда мив умнымъ человъкомъ, моимъ прикащикомъ и другими людьми, привели меня въ превеликое размышленіе. Я предвидълъ, что произойдуть для меня великія хлопоты, повстрѣчаются многія препятствія и что миф мудрено будеть съ сосъдями раздълываться. Къ вящему несчастію, нашель я въ доставленномъ мн въ одномъ синскъ съ выписи и окружной всей тамошней дачи, что о помянутыхъ ложечныхъ буеракахъ, о коихъ я просидъ, было въ ней упомянуто, и что они едиали и въ самомъ дълъ не внутри ли дачной земли и описанной округи были, и что я едвали не сдълаль великой ошибки, назвавь сіе мъсто государевою землею.

Все сіе приводило меня въ великое замѣшательство и смущеніе. Я не зналь, вакъ мив поступить и какъ за это дело приняться, и принуждень быль цёлый вечеръ читать и штудировать межевую инструкцію, гдф многія сколько полезныя, столько и неполезныя для себя обстоятельствы увидълъ. Наконецъ нашелъ я себъ нъкоторое утъшение въ томъ, что вельно такимъ владъльцамъ, кон поседились въ однодворческихъ селеніяхъ и имъютъ земли купленныя до запретительнаго въ 1727 году указа, имъ то купленное число отмежевать безденежно, а сверхъ того, ежели останется по намфрф отъ однодворцевъ, намежевать и имъ земли по пропорціи душъ и взять съ нихъ деньги за распашную по тройной и за пустую по одинакой цвнв.

На семъ пунктъ и на томъ обстоятельствъ, что купчая моя стара и дъйствительна, и основалъ я свою надежду, а недоумъвалъ только, какъ мнъ исправить себъ погръшность въ межевой канцеляріи, буде до того дойдетъ дъло. Одно то только меня подкръпляло въ надеждъ, что я самыми мония ( прждать стану, что сія земля государева дикая, нбо они равномѣрно показали, что владѣютъ государевою дикою землею, а владѣніе пхъ вмѣстѣ съ моими.

Предположивъ все сіе, началъ я помышлять о томъ, какимъ бы образомъ поступить тогда, и положиль употреблять и волчій роть и лисій хвость, то-есть, сколько можно добромъ убъждать здъшнихъ состдей, чтобъ они мит дозволили гдъ-пибудь взять къ одному мъсту покупную землю. устрашая ихъ встми невыгодными для нихъ въ межевой инструкціи упомянутыми обстоятельствами, и что буде не согласятся добровольно меня удовольствовать, то я принуждень буду по неволь навесть имъ превеликія хлопоты, и что необходимо будеть большое следствіе. Съ другой стороны льстить бы имъ, что оставлю ихъ съ покоемъ, не возьму всъхъ лучшихъ угодій и землями кое-гдъ обывняюсь и вывсто ихъдамъ имъ свою, и все сіе для того, чтобъ мнъ гдъ-нибудь можно было прильнуть къ степи и къ тому мъсту, гдъ мнъ вздумается селеніе сдълать.

Препроводивъ вечеръ и большую часть ночи въ таковыхъ размышленіяхъ, возобновиль я разговоръ мой о землѣ и въ послѣдующее утро, съ моимъ прикащикомъ и съ другими начальниками и стариками. Прикащикъ мой быль человѣкъ умный, кричать очень умѣлъ, но слова его были не очень связны, да и на дѣлѣ былъ опъ далеко не таковъ, какъ на словахъ. Опъ не успѣлъ примѣтить мое недоумѣніе, какъ въ одобреніе мое сказалъ:

— «Какъ не взять намъ!.. молчите сударь! Повидайтесь съ Соймоновымъ да съ Иваномъ Силичемъ и не трусьте только. Они всъ дрянь и трусы!»

Вотъ что говориль мой прикащикъ и сія умная голова! Подошель къ тому же времени и прежній мой дворяниновскій прикащикъ Грибанъ, жившій уже тутъ у дѣтей своихъ съ нѣкотораго времени по отставкѣ, обросшій тогда уже бородою, посѣдѣншій и одряхлѣвшій такъ, что и узнать его не было способа. Съ нимъ я также началь о семъ говорить,

но толку столько-жъ; но чего было и требовать отъ нихъ. Они не въ состояніи
были никакъ проникнуть во всю важность
сего дѣла и потому судили обо всемъ посвоему.

Между тымь, какь сіе происходило, ходиль уже посыланный къ господину Тараковскому сказывать о моемъ привздь. Это быль самый ближній и въ одномь со мною селеніи живущій и самый тоть сосыдь, котораго прикащикь мой называль Иваномъ Силичемъ.

Сей челов ткъ быль уже мит знакомъ. Я видель его въ прежнюю мою тамъ бытность. Но вакъ онъ въ сін годы нъскольво моихъ приобижалъ и однажды даже побиль моего прикащика, следовательно имћиъ я причину быть имъ нѣсколько недовольнымъ; то и не зналъя, какъ мнв съ нимъ въ сей разъ обойтиться, и по краткомъ размышленіи положиль не оказывать ему никакого неудовольствія, а подписать къ нему лису, дабы можно было отобрать ихъ мивнія. Посыланной мой возвратясь сказываль, что онь давно меня ждаль и изъявляль радость свою о моемъ притздт, п хотть самъ заткать ко мит съ поля.

Но не успѣли мы съ братомъ, вышедши изъ своей конуры, нѣсколько по деревнѣ походить и осмотрѣть оную вскользь, возвратиться, какъ глядимъ и нашъ Иванъ Силичъ въ двери.

Я принялъ его съ обыкновенною учтивостію, и онъ оказывалъ себя очень низкимъ. Поговоривъ нѣсколько о постороннихъ вещахъ, довелъ я нечувствительно рѣчь до того, зачѣмъ я туда приѣхалъ. Сказываю ему, что я купилъ землю и намекаю, что надобно будетъ мнѣ ее брать. Иванъ Силичъ мой тотчасъ въ гору!

— «Какая здёсь земля?.. Здёсь дикой земли вовсе нёть... Земля здёсь все наша дачная... Какую вы купили мы не знаемъ... и почему дикою степью называете, мы не вёдаемъ», и такъ далёе.

Досадно мнѣ было все сіе слышать, однако я далъ ему время выговорить все, чѣмъ они повидимому меня встрѣтить готовились. И погодивъ немного, сказалъ

ему съ холодною вровью, что мнѣ все равно, дикая ли она или дачная, ибо мнѣ все дадутъ и я свое получу вѣрно. А не совѣтовалъ бы имъ утверждать и называть ее дачною землею, для того, что сіе обратится имъ не гораздо въ пользу, въ разсужденіи того, что у нихъ у всѣхъ купчія недѣйствительныя, и они много чрезъ то потеряютъ. Однимъ словомъ, я началь вытверживать имъ все что зналъ, къ ихъ устрашенію, изъ межевой инструкціи.

И тогда мало-по-малу началь мой Иванъ Силичъ становиться мягче, а я примътивъ сіе сталъ болье подпускать ласку н вытверживать, что я не такой человъвъ, чтобъ хотълъ вводить людей въ замъшательство и радъ бы былъ, еслибъ они развелись со мною полюбовно... А какъ онъ мнъ худой въ семъ случаъ успъхъ предвозвъщаль, то я опять сталъ изображать ему опасности, которыя для нихъ произойтить могутъ, если они со мною не раздълаются, ибо я по силъ указа долженъ буду тотчасъ объявить, кто тою проданною землею владееть и кто завладъль ею уже послъ манифеста, и что съ ними за то поступлено будетъ по узаконенію.

Наконець спросиль я его, почему-жъ бы они и сами пазывали ее дикою землею? Туть хотъль-было онь запереться, но я обличиль его и въ устрашеніе сказаль, будто я имъю съ ихъ объявленія и копію. Симъ и другими тому подобными ухватками довель я наконець до того, что онъ сталь обходиться со мною повъреннъе и быть ко мнъ гораздо снисходительнъе.

Я уняль его у себя тогда объдать, а послъ объда возобновиль опять разговорь ской о земль, принскаль всъ благопріятствующія мнъ, а имъ непріятныя мъста въ межевой инструкціи, читаль и толковаль ему оныя; и какъ при семъ случав примътиль, что они инструкцію сію совсьмь еще почти не знали, то сталь еще болье всьмь возможнымь пагонять на него страхъ и опасеніе, и вскоръ до того довель, что мой Иванъ Силичъ началь задумываться и смущаться, а наконець изъявлять нъкоторое согласіе и на

полюбовный разводь и говорить, что можеть быть сосёди и согласятся, а повидался-бъ я съ Аванасьемъ Өедоровичемъ Соймоновымъ, ибо его земли тамъ нанболее, и тужилъ, что другихъ сосёдей не было тогда дома. Короче сказать, кончилось тёмъ, что я усмотрёлъ, что они сами не знаютъ что дёлаютъ и нёсколько потрушиваютъ.

Посидъвши у меня, сталъ г. Тараковскій неотступно звать насъ къ себъ.
Мы согласились и поъхали. Онъ угощалъ
насъ всячески, былъ очень снисходителенъ и долго насъ не отпустилъ. Тутъ
не говорили мы уже ничего о землъ; но
какъ намъ надлежало ъхать, то къ удивленію подаваль опъ мнъ самъ случай
видъться съ г. Сомойновымъ, и звалъ
насъ къ себъ на утріе объдать сказывая,
что будетъ и Соймоновъ, чему я очень
былъ радъ и быть къ нему объщался.

Привхавши домой услышаль и, что онъ тотчась послё насъ поскаваль въ Соймонову. И не сомнъвался, что туть и мое дело имело участие и что у нихъ будетъ происходить советь, а жалель только, что у Ивана Силича была уже излишняя чарка нь голове.—Человекъ онъ быль изрядный, не очень богать, вдовой, имель дочь и двухъ детей и исе они такъ избалованы, что я прибиль бы и ихъ и самого отца; жилъ онъ по степному, ни худо, ни хорошо, но домикъ по достатку своему имель изрядный.

На утріе, прежде отъёзда на обёдъ къ
г. Тараковскому, разсудиль я употребить
ту предосторожность, чтобы объёздить
напередъ и осмотрёть самому всю землю
и все положеніе мѣстъ, дабы тѣмъ надежнѣе могь я обо всемъ трактовать съ
господами сосёдями и не дать имъ себя
въ чемъ-нибудь обмануть. И потому, вставши поранѣе и сѣвши съ братомъ и прикащикомъ моимъ на лошадей, поѣхали
мы осматривать землю и успѣди до обѣда
еще всю ее осмотрѣть и сдѣлать всѣ нужныя замѣчанія.

Взда сія послужила мнѣ въ великую пользу и успоконла во многихъ сумнительствахъ, ибо я нашелъ совсѣмъ иное, нежели что себѣ воображаль по свазкамъ мужичьимъ.

А именно: во-первыхъ то, что владенія жителей деревни нашей, въ томъ числе и моихъ, занимали обширныя и весьма великія поля, такъ что хотя-бъ всемъ на души намежевать, такъ бы еще осталось.

Во-вторыхъ, что ежели-бъ счислить одну землю владвнія моего, разбросанную по разнымъ мъстамъ, то почти ее одной слишкомъ будетъ то число, сколько мною куплено.

Въ-третьихъ, что всътъ мъста, гдъ мнъ надобно взять, почти всъ подъ моимъ владъніемъ, а постороннихъ мало.

Въ-четвертыхъ, что кавыла еще иного непаханнаго въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мнѣ взять можно и въ моей чертѣ и округахъ.

Однимъ словомъ я усмотрѣлъ, что хотя-бъ они мнѣ и никакого удовольствія не сдѣлали, такъ я и тою землею доволенъ буду, которою тогда владѣлъ.

Получивъ сіе утѣшеніе, поѣхалъ я уже съ веселѣйшимъ сердцемъ къ дожидающемуся насъ г. Тараковскому и жадничалъ увидѣть славнаго ихъ г. Соймонова и спознакомиться съ нимъ. Однако онъ не бывалъ, отговорился болѣзнію. Досадно миѣ сіе было, однако не долго думая, рѣшился я въ тотъ же день самъ къ нему ѣхать и подговорилъ съ собою и г. Тараковскаго. Итакъ, отобѣдавъ у него одни, и прямо по степному, всѣ вмѣстѣ туда и отправились.

Господинъ Соймоновъжиль въдеревнъ Бълевъ, версты съ три отъ насъ за ръкою Пандою. Мы не успъли приъхать къ ръкъ, какъ увидъли самого его идущаго съ людьми ловить рыбу. Итакъ, остановились его дожидаться.—«Что то за Соймоновъ—думалъ и говорилъ я самъ себъ:— посмотримъ славнаго въ здъшнемъ околодиъ и богатаго человъка.»

Соймоновъ пришелъ и обошелся съ нами безъ дальнихъ церемоній, узналъ моего брата, служившаго съ нимъ въ Польшѣ. Потомъ спрашивалъ, куда мы? Мы отвѣ-нали что къ нему. Онъ зоветъ къ себѣ

и воротился съ нами. И тогда увидълъ я, что славны бубны за горами, а какъ ближе—такъ лукошки.

Быль онь человькь маленькій, похожь на курочку и очень-очень не изъ прыткихь. Домикь у него быль степной, покрытый соломою, состояль изъ горенки съ комнаткою, и уборцы въ немь по середнему, хотя и видно было, что жиль изрядно и видаль какъ люди живуть.

Какъ скоро съли, то появилось первое степное подчиванье: водка и арбузъ, и приказано было подать горячаго, то-есть, чаю. Жена его была на рыбной ловив и не возвратилась съ нами, а только поцъловалась на полъ.

Вскорѣ разговоръ нашъ сдѣлался общій и поознакомившись было сидѣть намъ весело, и мы всѣ не молчали. Г. Соймоновъ быль не глупъ и можно было съ нимъ обходиться. Мы просидѣли у него до вечера, но говорили все о постороннемъ; но наконецъ довелъ я матерію и о землѣ и, къ удовольствію моему, услышалъ, что г. Соймоновъ и самъ желаетъ землями поразмѣняться.

Онъ былъ не храбръе Тараковскаго, и предлагалъ даже самъ, чтобъ всъмъ намъ съъздить въ степь и назначивалъ даже къ тому послъдующій день. Легко можно заключить, что я сему быль очень радъ.

Итакъ, разстались мы, какъ добрые пріятели, а познакомились между тьмъ и съ возвратившеюся домой и его женою. Она была барыня молоденькая, тутошная уроженка, одъта какъ голанка и очень мудрено: въ байковомъ платьицъ, очень короткой юбкъ, а того короче шушунъ; новорачивалась какъ куколка, и была ему ровня и боярынька средняго класса.

Возвратившись домой и занявшись ввечеру писаніемъ своего журнала, между тёмъ какъ братъ мой разговаривалъ съ премудрою головою, моимъ прикащикомъ, услышалъ я нёчто такое, что побудило меня до слезъ почти смёяться. И какъ сіе можетъ служить доказательствомъ уму и разсудку моего долговязаго прикащика и грубому невёжеству и глупости нашего подлаго народа, то разскажу вамъ сіе смѣшное произшествіе.

Разговоръ у нихъ былъ тогда о скотскомъ падежъ, свиръиствовавшемъ въ тогдашнее время во всемъ тамошнемъ околоткъ, и въ томъ числъ и въ самомъ нашемъ селенія; и прикащикъ мой божился ему тяжкою клятвою, что тамъ недавно смерть коровью видъли, и братъ мой былъ такъ недальновиденъ, что ему въ томъ и върилъ. Что-жъ касается до меня, то я, услышавъ сіе, покатился со смъха, и переставъ писать и захохотавъ, спросилъ:

- Какая-жъ она, эта смерть коровья?
- «Право, судырь, видели! отвечаль сурьезно мой прикащикъ. Андросъ везъ клебъ оъ поля, и она бежитъ-бежитъ по нашей роще и тотчасъ разсыпалась, какъ скоро Андросъ ее увиделъ.
  - Xa! xa! xa!
- «Нѣтъ сударь, что вы смѣетесь? съ дѣвчонкою нашею встрѣтилась она, совсѣмъ-таки наткнулась на нее, и перепугала ее на смерть.
  - Того еще лучше! да какая же она?
- «Вся бълая, отъ ногъ до головы. Бъжить, бъжить и очень ръзво!
  - Да чтожъ, она человъвъ что-ли?
- «Нътъ судырь, а ноги у ней коровьи а голова бычачья!—вотъ ажно вакая!»
  - Ну, ну, что далъе?
- «А что, судырь? попытаться бы коровъ-то въ землю отъ мора сажать».
  - Какъ это? ха! ха! ха!
- «А вотъ какъ, судырь. Вырыль бы яму глубокую и туда бы ихъ заперъ, и воду бы къ нишь изъ вершины пропустиль, сдълавъ внизу узенькій проходець; а чтобъ земля не обваливалась, подставиль бы подпоры, и сдълаль бы ясли, а передъ дверьми натыкаль бы пикъ, такъбы смерть и накололась».
- Xa! ха! ха! перестань пожалуй врать и говорить такую околесную, ты мнв только писать мвшаешь.

Вотъ какой премудрый разсудокъ имълъ мой прикащикъ, и удивительно ли, что онъ и жилъ въ такой прекрасной и опрятной комнатъ, какова была паша квартира.

Симъ окончу я сіе мое письмо и предоставивъ продолженіе повъствованія моего письму послідующему, между тімъ оставось вашъ и прочая.

### СТЕПНЫЯ ПРОИЗШЕСТВІЯ.

### Письмо 126-е.

Любезный пріятель! Повидавщись помянутымь образомь съ обоими моими ближними сосёдями и условившись съ ними ёхать въ поле, за нужное почель я прежде ихъ ко мнё приёзда выправиться хорошенько, сколько земля было у меня дёйствительно во владёніи господской и крестьянской, дабы знать сколько въ прибавокъ мнё себе отмёрить и взять надобно. Туть, по точной перепискё и счисленіи, открылось для меня совсёмъ странное неравенство, что крестьяне владёли вдвое противъ моего и что въ завладёніи всей было около полутораста десятинъ.

Между твиъ пришель ко мив староста господина Молчанова, сосъда деревенскаго-жъ, имъющаго вмъстъ съ нами владъніе, но отсутственнаго; и какъ мив и съ нимъ надлежало разводиться, то радъя былъ сему случаю и говорилъ ему о томъ. Но что и чего можно было отъ мужика требовать: «Не смъю безъ господина!» да и все тутъ, и что я ему ни говорилъ, но онъ ничего не понималъ и понять не могъ.

Не успѣлъ я помянутое счисленіе кончить, какъ увидѣли уже ѣдущихъ къ намъ господина Соймонова съ Тараковскимъ. Меня сіе очень удивило, ибо я ждалъ ихъ послѣ обѣда, а они приѣхали по утру и хотѣли-было ѣхать въ поле до обѣда; но какъ былъ уже двѣнадцатый часъ, то унялъ я ихъ обѣдать.

Объдъ нашъ былъ заъзжій, однако по случившейся рыбъ довольно изрядный, и мнѣ было не стыдно. Отобъдавъ и напив-шись чаю, поъхали мы наконецъ на поле, взявъ съ собою и старосту Молчанова, какъ участника немаловажнаго.

По привздв въ тв мвста, гдв по соввту всвхъ монхъ мнв взять было другихъ мвстъ сходнве и выгоднве, сталь я

отъ нихъ требовать и показывать мъсто, гдв бы они мнв отвели землю къ одному мъсту и свои бы куски промъняли. Г. Соймоновъ быль почти посредникомъ, ибо его земель тугъ не было. А какъ случились туть земли распаханныя и завлаженныя самовольно Тараковскимъ, Молчановыми и некоторыми помещиками изъ села Трескина, то г. Тараковскій не очень на предлагаемый обмѣнъ соглашался, а отводиль другое и самое то мъсто, гдъ отръзаль и захватиль себъ Рахмановъ, хотя меня отбоярить на самое спорное мъсто, и чтобъ я отнималъ ў Рахманова и съ нимъ хлопоталь и бранился.

Мнѣ показалось сіе очень удивительно. Я представляль требованію моему причины, слался на г. Соймонова въ справедливости оныхъ. Сей быль моего мнѣнія и браль мою сторону, ибо быль человѣкъ не глупый и разсудительный. Послѣ чего поѣхали мы далѣе, ѣздили, останавливались во многихъ мѣстахъ, говорили, кричали, бранились, но ничѣмъ не могъ я г. Тараковскаго привесть въ разсудокъ. Онъ наладилъ только все свое и болѣе ничего, а потому п разъѣхались мы ничего почти не сдѣлавъ, а только проѣздивъ цѣлый день по полю.

Досадуя на глупое и совсёмъ безразсудное упорство Тараковскаго съ товарищи и предусматривая, что добромъ ничего сдёлать съ ними было не можно, положилъ я, несмотря на нихъ, вымёрить и отрёзать себё тамъ, гдё миё хотёлось, и тё ихъ пашни и земли, которыя случатся въ моей округё, оставить въ ихъ владёніи, ибо силою отнять миё было не можно, а вмёсто ихъ взять такое же число далёе въ степь, ибо другого дёлать не оставалось, а притомъ положилъ удаляться колико можно отъ Рахманова.

Сей побочный сосёдь быль мнё всёхь прочихь страшнёе. Всё сказывали мнё объ немъ, что подобнаго ему обидчика во всемъ свётё не найдешь, и что будучи богать и людьми силенъ, ворочаль онъ во всёхъ тамошнихъ мёстахъ какъ чортъ въ болоте, и отнималь земли у

всёхъ, гдё бы какая ему ни полюбилась, н никто не могъ найтить на него нигдё ни суда, ни расправы. А по всему тому и не хотёлось мнё имёть съ нимъ дёла, а оставляль ихъ съ нимъ ссориться и браниться какъ хотятъ.

Впрочемъ, во время помянутаго разъвзжанія по полямъ и смотря на нихъ и на распашныя земли, не могь я надивиться завистливости и любостяжанію тамошняго народа и ужасному въ распашкѣ земель безпорядку. Всякій захватывалъ болье и далье сколько могь, но какъ-же?... Очертивъ себъ пренеликую округу, и распахавъ въ ней лоскутокъ, считаетъ, что вся округа уже его, и никто у него ее не трогай и въ его округу не ходи, хотя бы онъ ее и въ двадцать лътъ распахать былъ не въ состояніи.

Такія очерченныя округи были не только у всякаго господина, но и у всякаго
мужика особыя. Но того было еще не
довольно, что они симъ образомъ все поле испестрили, и была тутъ и пашия, и
покосъ, и кавылъ, и яровое, и рожь и все
вмъстъ; но несмотря на всю строгость
дълаемаго законами запрещенія, лъзли
все еще далъе въ степь, и глъ-таки кому
вздумалось, тамъ посреди степи и ну пакать, а чрезъ то и испещрена была сія
ближняя степь ужаснымъ образомъ.

Предпріявъ помянутое нам'вреніе, не сталь я дол'ве медлить, чтобъ не жить тамъ по пустому, но составивъ нѣкоторый родъ межевой команды своей для ношенія астролябіи и прочей межевой сбруи, пустился съ братомъ и прикащи-комъ на сію работу.

Мы препроводили въ семъ измъреніи и сниманіи на планъ ситуаціи того мъста нъсколько дней сряду, и работа сія была мнъ въ сей разъ не только трудна, но крайне скучна и безпокойна. Во-первыхъ оттого, что астролябія была у меня неправская и не совсъмъ тогда еще исправленная, а люди все незнающіе и необывшіе.

Во-вторыхъ, что и погода власно какъ нарочно случись въ тѣ дни самая скверная, холодная, вѣтреная, перемѣшанная

иногда съ дождями и снѣгомъ, мглою и самымъ градомъ; что все работѣ межевой не только мѣшало, но иногда совсѣмъ ее останавливало.

Въ-третьихъ, оттого, что сперва былъ братъ боленъ, а тамъ и самъ я цѣлый день прострадалъжестокимъ поносомъ, повредивъ желудокъ свой арбузами и тамошними дурными водами, и насилу отъ него отдѣлался.

Наконецъ, въ-четвертыхъ, отъ сдѣлавшейся нечаянно ошибки.

Однажды, записывая на абрист ромбы, записалъ я градусъ 69, отдалъ я бумагу сію носить своему Бабаю, а онъ, не давъ времени написаннымъ цифрамъ засохнуть, согнулъ ее и такъ хорошо, что изъ чиста 9 сдълалось 2. И сія бездълка навела мнт множество хлопотъ и сдълала то, что труды пълаго дня пропали по пустому и я принужденъ былъ вновь перемтъривать и вездъ искать ошибки, и насилу-насилу открылъ ее.

Но какъ бы то ни было, но я все желаемое кончиль, земли довольное пространство положиль на планъ и на ономъ все то количество, которое мнѣ и брату моему было надобно, намѣрилъ и къ отрѣзкѣ назначилъ, и оставалось отрѣзку сію произвесть въ натурѣ. Но сіе хотѣлось мнѣ произвесть не одному и не тайкомъ, а торжественно при постороннихълюдяхъ, которыхъ и положилъ я собрать, пригласивъ къ тому же времени и моихъсосѣдей.

Сколько я симъ дѣломъ ни поспѣшалъ, но неожиданное обстоятельство принудило меня онымъ на нѣсколько дней поостановиться.

Лишь только хотіль я посылать за сосідями, какъ услышаль, что ихъ никого дома ніть, что всі они убхали къ прибхавшему въ ті преділы г. Лунину и не прежде возвратятся, какъ дни чрезъ три.

Этотъ Лунинъ былъ одинъ изъ ближнихъ тамошнихъ сосёдей, человёкъ знатный, находящійся еще въ штатской службь, служившій въвотчинной коллегіи главнымъ и притомъ очень богатый.

Всѣ тамошніе мелкіе дворянчики вѣровали въ него, какъ въ ндола и не успѣли услышать о его приѣздѣ, какъ всѣ къ нему на поклонъ и поскакали, а какъ не приѣзжалъ еще и г. Рахмановъ, съ которымъ мнѣ хотѣлось также очень видѣться и говорить, и прикащикъ ожидалъ его съ часу-на-часъ и для того ко мнѣ ѣхать не соглашался, то и рѣшился я всѣхъ ихъ дождаться и тогда уже съ лучшимъ основаніемъ приступить къ дѣлу.

Во все сіе праздное время занимался я разными экономическими распоряженіями, разм'триваніем'ть своей усадьбы, назначеніем то м'то поселиться вновы переведенцамы, которыхы хотылы перевесть туда изы другихы деревень, и выпрочемы тому подобномы, и все сіе помогло мить и сіе время препроводить безы дальней скуки.

Въ одинъ вечеръ изъ сихъ дней имћлъ я особливое удовольствіе и обрадованъ былъ до чрезвычайности, но чѣмъ?.. О томъ надобно мнѣ пересказать вамъ самыми тѣми словами, какими описывалъ я тогда произшествіе сіе моему пріятелю:

«Угадайте (говорилъ я въ письмъ своемъ къ нему), какая бы это была радосты! Объ заклядъ ударюсь, что вы не отгадаете!... Ежели думаете, что я землю получиль, такь совсёмь не то: о землё нёть ни слуху, ни духу, ни послушанія. Сосъди мои еще не бывали и три дня еще не будуть. Всв вздять и празднують по гостямъ. Чтожъ бы такое?.. Вы не угадаете, хотя-бъ прибавить еще, что радость моя была полная и удовольствіе совершенное. Я нить вчера и сегодня то въ рукахъ, чего желалъ долгое время. Во мнъ совершилось или удовлетворилось одно желаніе, которымъ я уже давно мучился, то какъ же не радоваться?

«Однако прошу не углубляться въ мысли: сколько-бъ вы ни стали мыслить и думать, но вамъ никакъ не отгадать, а лучше разскажу вамъ все дёло и заставлю и васъ посмёнться.

«Вчера легли мы съ братомъ спать. Я поставилъ свъчу себъ въ головы и читаю книгу; братъ мой ворочается и поправ-

ияется, чтобъ спокойные заснуть; но вдругь какъ меня удивиль! Въ единый мигь скокъ-таки съ постели и съ одыяломъ своимъ, и растянулся на полу!— Что-бы это такое надъ нимъ сдылалось?— Вы, думаю, дивитесь сему, но вы удивитесь еще болые, когда скажу, что я винсто того, чтобъ испужаться, самъ ему послыдоваль, самъ также съ постели вскочиль въ чемъ мать родила, бросиль книгу и свычу, и ну по горницы или по избушкы своей прыгать и бытать.

— «Господи! скажете вы, не съума ли вы оба сошли, и не подъялось ли вамъ чего?

«Нѣть мой другь! право нѣть. Мы оба въ цѣломъ разумѣ были и такъ какъ теперь, только по васъ слово, сдѣлались на минуту маленькими ребятками!

«Кролики, сударь, жившіе у насъ подъ печкою, которыхъ мы такъ усердно поймать хотти, но никакъ и никогда поймать не могли, вышли въ сей разъ изъподъ печки и удалились отъ своей лазейки. Братъ, примътивъ сіе, вскочилъ и одъяломъ своимъ заткнулъ имъ лазейку, а я, вскочивъ, бросился ихъ ловить; и какое же удовольствіе имълъ, когда наконецъ поймаль одного изъ нихъ, а именно объенькаго.

«Я взяль его за ушки, поднесь къ свъчкъ, смотръль, гладиль его, льбовался и веселился сниь прекраснымь звърочкомъ съ цълую четверть часа.—О норъ! попался ты намъ! говориль я ему и повторяль нъсколько разъ: вотъ ужо мы тебя! ужъ дадимъ тебъ переполоскъ! Перестанешь отъ пасъ бъгать! Цълыхъ двъ недъли мы тебя ловимъ!...

«Однако угрозы наши были ему не опасны; мы, налюбовавшись имъ до сыта, дали ему опять свободу, и тогда съ какою же радостію нырнуль онъ вь свою лазейку. А мы положили ловить чернаго, который гораздо быль проворные и смылые, и нырнувь подъ одыяло продрадся. И я довомень быль тымь, что онъ ушель, ибо тымь подаль мны случай другой разь подобнымь тому образомь минуты двы-три повеселиться.

«Это было сегодня послё обёда. Сижу я съ попомъ, который у насъ обёдалъ, и говорю. И разсудите, сколь велико было во мнё желаніе поймать сего плутишку, что сидить со мною посторонній человій, а увидёвь его удалившагося отъ своей лазейки, вдругь какъ съумасшедній вскочиль, бросился къ печи и тулупомъ своимъ заткнуль дырку и насилу насилу поймаль его за ножку. Чуть было не ускользнуль, такой воръ!

«Попъ мой, думаю, удивился моему поступку, но что мив до того нужды! Я взяль-таки и налюбовался имъ еще того больше. Онъ быль гораздо лучше бвлаго. Я посадиль его на столъ, держаль долгое время, кормиль его яблочками и онъ у меня ихъ кушалъ, а потомъ наконецъ далъ я ему свободу, ибо какъ увеселилъ меня опъ, такъ хотвлось мив и ему сдвлать освобожденіемъ удовольствіе».

Теперь, продолжая мою исторію, скажу, что около 28 сентября начали обстоятельствы мои приближаться къ окончанію. Состан мои начали собираться и посыланные провъдывать привезли извъстіе, что притхаль и Тараковскій, и Соймоновъ, и наконець Рахмановъ.

Я не преминуль кь первому отправить тотчасъ моего прикащика для узнанія въстей относительно до г. Лунина. Но сей привезь мить извъстіе, что Тараковскій скачеть опять къ Лунину съ своими кръпостьми; что Лунинъ самъ купиль 1,000 десятинъ, но дивится, какъ я самъ хочу межевать; что Тараковскій самъ уже говорить, что онъ виновать предъ государемъ и хочетъ также покупать землю, а наконецъ просить меначтобъ я отръзкою земли помъшкалъ еще дни три, покуда уъдетъ Лунинъ.

Хорошо, думаль я, однако это будеть долго, а я повидаюсь между тёмь лучше съ Рахмановымь; и тотчась запрегши лошадей, къ нему съ братомъ поёхаль. Но заёхавъ къ живущему на дорогѣ г. Соймонову услышаль, что слухъ о приёздё Рахманова проврадся, и что онъ еще вйствительно не приёзжаль и никто точно не знаеть, когда онъ будетъ.

Сіе перемѣнило мон мысли и я, досадуя на такую проволочку, рѣшился приступить къ отрѣзкѣ зеили себѣ безъ нихъ, а самъ собою, и не долго думая начать то съ послѣдующаго утра. Сіе мы на утріе дѣйствительно и учинили. Но чтожъ! Не успѣли мы выѣхать съ братомъ и съ людьми начать проводить и назначать линіи, какъ гляжу скачетъ ко мнѣ мой староста и съ нимъ какой-то господской человѣкъ изрядно одѣтый, и чей же? г. Рахманова, присланный отъ самого его сказать мнѣ о своемъ приѣздѣ и звать меня къ себѣ, чтобъ поговорить о землѣ.

Что было мнв тогда двлать?.. принуждень быль перестать межевать, ибо мнв съ нимъ необходимо надобно было видвться и положить на словв, гдв между нами межв быть, и согласится ли онъ такъ, какъ я назначилъ, чего однако я не надвялся, ибо отрвзалъ изъ черты его очень много. По крайней мврв радъ я быль, что онъ наконецъ привхалъ и разрыпять все мое сумнъніе.

Такимъ образомъ, отпустивъ человъка и сказавъ, что я буду, поскакалъ я искать брата и насилу его нашелъ въ степи и поъхалъ съ нимъ домой, а отобъдавъ и отправились мы къ сему нововыъжжему.

Г. Рахмановъ жилъ отъ насъ не близко и имѣлъ село превеликое, съ однодворцами вмѣстѣ, но я отъ роду такой дурной усадьбы и положенія мѣста не видывалъ какъ сіе.

Село это сидить въ лощинѣ по косогору и очень дурно и тѣсно, котя прикрыто прекраснымъ по буграмъ лѣсомъ. Насилу, насилу мы взъѣхали по грязи на гору къ его хоромцамъ, построеннымъ также на косогорѣ и въ прескверномъ мѣстѣ и незначущимъ ничего.

Г. Рахмановъприняльнасъсънадутою гордостію и пышностію; а котя бы и не имѣль сего пристрастія, такъ бы толстой его корпусъ і взрачной станъ придаль бы ему пышность. Мы скоро дошли въразговорахъ до земли. Рахмановъ мой въгору и въ гору ужасную! «Земля дачная, окруженная окружною и настоящая ок-

ружная у него, а дикой земли вовсе нѣтъ», да и только всего!

Но это пъсенька была первая у всъхъ тамошнихъ господъ; но я скоро усмотрѣлъ, что Рахмановъ былъ не дуракъ и что сосъдъ сей важиве всъхъ про-Онъ началъ представлять резоны, и резоны его были справедливые и никто еще изъ тамошнихъ столь важно о сей окружной не говориль, какъ онъ. Зналь же онь и все то, что въ инструкціи о земляхъ нанисано и твердилъ, что здёпнія пустыя степи почтуть примірвыми. Далће говорилъ онъ, что купить въ ней было мић не можно, и что онъ самъ просиль о продажь, но ему будто затыть и непродано, что земля тутъ дачная, и онъ просилъ будто о продажћ въ другомъ мъстъ.

Мы прокричали съ нимъ съ добрые полчаса и я ни мало не уступалъ, но совстить темъ привелъ онъ меня въ веливое сумненіе; ошибка моя была мит очень явна и состояла въ томъ, что при просъбт о земле въ межевой канцеляріи назваль я ее дикою и въ дачахъ небывалою, почему она мит и продана.

Приведень будучи симъ въ великое замъщательство, замолчалъ я на чясокъ, чтобъ подумать, какія бы при тогдашнихъ обстоятельствахъ принять миъ лучшія мъры. Въ единый мигь пробъгъ я мыслями всъ слъдствія, могущія произойтить въ разныхъ случаяхъ.

Помышлять о томъ, чёмъ бы и какъ исправить свою ошибку въ межевой, думаль о испрошенін для отмеженанія мив проданной земли своекоштнаго землем вра; помышляль о спорахь, какіе произойдуть при семъ случат и какъ темъ еще болве все двло испортить можно, и не усматриваль ничего лучшаго, какъ избрать среднюю дорогу а именно: чтобъ объ ошибкъ своей молчать, межевщика не брать, а владъть землею по прежнему до прибытія землемфровъ и распахивать ее уже смълъе. Но чтобъ владъть до того времени спокойнъе, то усматриваль ту необходимость, что вести мив надобно себя посмирнве и стараться получить ласкою землю къ одному мъсту, гдъбъ то ни было, хотя бы то и съ нъкоторою уступкою было.

Не успълъ я все сіе перемыслить, какъ г-нъ Рахмановъ, успокоившись отъ своего разгоряченія и пыховъ, и сдълавшись смирнъе и снисходительнъе, сказалъ: что я дачу свою получу тогда, какъ межевать станутъ, а теперь владълъ бы я тъмъ что имъю. Я обрадовался сему и, иривязавшись, началъ клеить свое дъло. Ибо съ сей минуты говорили мы уже все ласково и хорошо. Онъ уже соглашался, чтобъ я бралъ и отводилъ землю. Но тутъ сдълался вопросъ, будетъ ли онъ моею межею доволенъ?

Чего я опасался, то и сдёлалось. Онъ быль крайне тёмь недоволень, что я такь близко къ его хутору подъёхаль, и требоваль неотмённо по свою черту, самимь имь отъ единой жадности къ за-хватыванію проведенной; ибо сіе мёсто было совсёмь не противь его дачной земли, а противь нашей, а онъ захватиль только насильно у насъ одинъ логь, извёстный подъ названіемь Дальнаго-Ложечнаго, и нашедъ туть родникъ и воду, поселиль хуторъ.

Я видълъ ясно всю несправедливость и наглую только жадность къ землъ съ его стороны, и потому хотя мнъ и весьма не хотълось ему сдълать толь великой уступки и дать ему чрезъ то отбить меня совсъмъ отъ помянутаго Дальнаго-Ложечнаго, которое именно мнъ продано, и гдъ самому мнъ селеніе завесть хотълось; но видя, что мнъ съ симъ тувомъ, какъ съ добрымъ мериномъ, не сладить, оказалъ себя сколько-пибудь склоннымъ и на его предложеніе, и тогда и онъ, будучи доволенъ, хотълъ самъ вытъхать и положить между нами межу.

Я быль и сему уже радь, по крайней мёрё была бы межа достовёрная и миё гдё-нибудь распахивать бы уже смёлёе было можно; но гореваль я только о томь, что выёздъ сей назначаль онъ не прежде какь чрезъ 7 дней, и насилу убёдиль его обёщать выёхать чрезъ день послё того времени.

Симъ кончилось наше тогдашнее свиданіе и мы разстались, какъ уже добрые пріятели.

Во время обратной нашей взды случилось съ нами одно смвшное произшествіе, которое неизлишнимъ будетъ разсказать для того, чтобъ дать случай вамъ посмвяться.

**Ъдучи** еще въ г-ну Рахманову, вид вли мы преужасное стадо дикихъ гусей, сидящее на ровномъ лугу при берегахъ ръки Панды. Было ихъ такое множество, какого я отъ роду не видываль, и безошибочно можно было сказать, что находилось ихъ тутъ нѣсколько десятковъ тысячь. Весь обширный лугь казался отъ нихъ не инако, какъ вспаханною землею, и какъ мы ихъ вспугнули, то затмилось даже солнце отъ густоты ихъ огромнаго стада. Намъ хотвлось хоть одного изъ нихъ застрълить, и мы не одинъ разъ посылали бывшаго съ нами братнина егеря поляка, но они были такъ осторожны, что онъ не могь никакъ къ нимъ подкрасться.

Но какъ повхали мы назадъ, то было уже такъ поздно, что не успѣли мы до- такъ до ръки Цанды, какъ совсѣмъ уже смерклось, и тогда увидѣли мы опять небольшое стадо гусей, слетъвшее съ поля н одного гуся отставшаго отъ нихъ к бъгущаго пъшкомъ.

- Ахъ! конечно это подстръденный! закричалъ мой братъ:
- Подстрѣленный, сударь! говорилъ кучеръ.
- Право знать подстрѣленный говориль прикащикь, стоявшій позади.

Словомъ всё утвердили, что такъ, и тотчасъ определили, чтобъ ловить подстреленнаго гуся. И тогда я закричалъ: «стой! стой!» а братъ кричалъ: «Побетай, побетай Яковъ», и Яковъ побежалъ ловить гуся. Заходитъ ему впередъ, гусь бегаетъ... заходитъ ему въ бокъ, онъ прочь бежитъ.

- Охъ, ему одному не поймать, закричаль брать: побъгу-ка я къ нему на помощь, двое скоръе поймаемъ!
  - «Пофен фратецъ!» говорю я, и бра-

тецъ мой полетель, а за нимъ ну-ка и я тудаже для компанін.

Уже мы ловить, уже бѣгать, то туда то сюда, то впередъ, то взадъ—не дается намъ гусь; запыхались, замучились, не одинъ разъ въ темнотѣ спотыкались и падали, и насилу, насилу наконецъ поймали. Но чтожъ?... Вмѣсто мнимаго со-кровища оказалось, что гусь былъ дворный и отнюдь не дикой!

Господи, какая была тогда досада на самихъ себя и какъ потомъ смѣялись мы тому, что всѣ мы четверо такъ грубо обманулись, и всѣ измучились попустому, а выигралъ болѣе всѣхъ нашъ кучеръ. Онъ просидѣлъ на козлахъ и разиня ротъ съ нами не бѣгалъ.

Какъ по условію нашему надлежало мит цельку двое сутокъ дожидаться нашего сътада, и сіе время еще долте продилось по случаю затхавшихъ къ Рахманову гостей и его задержавшихъ; то употребилъ я сіе праздное и для брата моего очень скучное время на разныя экономическія распоряженія, а въ достальное праздное время описываль положеніе и самую исторію тамошнихъ мъстъ, между прочимъ же и на свиданіе съ ближнимъ состадомъ своимъ, г-мъ Тараковскимъ.

Сей удивиль меня премънениемъ всъхъ своихъ со мною поступокъ, и побывавъ у Лунина, вмъсто прежняго казоканья сдвлался такъ смиренъ, какъ овечка и такъ ласковъ, такъ снисходителенъ, такъ сговорчивъ и на все согласенъ, что я даже удивился, и будучи крайне тъмъ доволенъ, ласкалъ себя прінтною надеждою, что мы разведемся съ нимъ и въ землъ порядочно и какъ надобно. Но за доставленное мив сіе краткое удовольствіе, за-. платиль же онь мнъ сълихвою другимъ своимъ со мною обращениемъ, которое по особливости онаго и достойно того, чтобъ я описалъ оное вамъ въ подробности, и по примъру прежнему, тъми-же точно словами, какими описываль я произшествіе сіе тогда въ письм' въ моему пріятелю. Вотъ оно:

«Скажу вамъ, любезный другъ! что

я весь сегоднешній день принуждень быль просидёть подъ карауломь и терпёть крайнюю скуку. Однако не ошибитесь въ заключеніяхъ и не подумайте чего-нибудь действительно худого; неть мой другь! а я быль въ гостяхъ и такихъ гостяхъ, где мне были еще чрезвычайно рады.

«Но совстви тти сидть мит было туть такь весело, что принуждень быль употребить всю философическую терптивость и искать оть самой сей высовой и драгоцтиной науки себт уттиенія.

«Причиною тому было то, что хозяннъ того дома, гдъ я сегодня объдаль, впалъ въ нъкоторый родъ энтузіастическаго изступленія, или нъкоторый родъ бользии, которой, по примъчаніямь моимъ, здъщніе дворяне въ особливости и часто подвержены бывають. Дъйствіе ея состоить въ томъ, что человъкъ приходить вдругь въ нъкоторый родъ изступленія и начинаетъ дълать всякія неистовствы и присутствующихъ мучить разными образами.

«Къ вящему несчастію продолжилось сіе изступленіе его до самаго моего отъъзда, въ которое время весь домъ его быль встревожень и досталось оть него встмъ кто тутъ ни быль, и въ томъ числъ не освобожденъ былъ и я отъ нъвотораго рода мученія. Но что всего страните, то мученія сін дъланы были всъмъ разныя и неодинакія. У иныхъ принуждены были теривть мученіе ноги, у иныхъ руки, у иныхъ горло, а у иныхъ все тъло. Мое-же состояло въ томъ, что онъ принимался нъсколько разъ меня душить и однажды чуть-было не задушиль, такъ кръпко притиснулъ меня своими руками. А сверхъ того щеки мои и теперь еще садитють отъ небритой и жосткой его бороды, которою кололь онъ въ нихъ какъ желвзною щеткою.

«Если вы не догадываетесь, что вся сіл аллегорія значить, то для изъясненія загадки сей скажу вамь, что все діло состояло въ томъ, что хозяннутка нашъ быль на подгуль съ радости, видя у себя такихъ гостей, съ которыми онъ, по увъреніямъ стократнымъ, въ наисовершен-

нъйшемъ дружествъ жить желаетъ, хотя въ самомъ дълъ можетъ быть ими и не гораздо доволенъ.

«Быль то не вто иной, какъ другь нашь, г-нь Тараковскій. Будучн у меня въ сіе утро, не только не хотъль никакъ остаться у меня объдать, но привязался къ саминь намъ съ братомъ съ такими неотступными просьбами, чтобъ такими него дътьми расхлебать уху, которая у него самая свъжая и только-что изъ воды, что мы принуждены были на то согласиться, и съвши на лошадей вмъстъ съ нимъ къ нему и потхали.

«И тутъ-то не успѣли мы приѣхать, какъ онъ чарочка по чарочкѣ и рюмочка по рюмочкѣ, но наконецъ такъ пріятель нашъ понабрался, что сѣвши обѣдать не умѣлъ ни одного слова выговорить, а только бормоталъ халдейскимъ языкомъ, котораго никто изъ насъ не разумѣлъ.

«И Боже мой! какое представлялось мнѣ тогда и послѣ обѣда во весь день зрѣлище! Ежели-бъ можно, намалевалъ бы вамъ все на картинѣ для изображенія всей гадкости сего порока, ибо перомъ изобразить того никакъ не можно; однако опищу вамъ хотя малую часть сего смѣшного и скучнаго для меня позорища.

«Но прежде скажу вамъ нѣсколько словъ о его обѣдѣ. Хотя приѣхали мы уже часу въ первомъ, однако принуждены были болѣе часа его дожидаться. Сіе было уже хорошимъ предвозвѣстіемъ доброму и сытному обѣду; ибо другого не оставалось заключить, что онъ, по множеству рыбы, еще не готовъ былъ. И въ сіе-то время прохаживались у него взадъ и впередъ рюмки.

«За какое счастіе почиталь я тогда для себя, что я не пью водки, а то бы конечно и я въ такую-жъ бы бользнь впасть принужденъ быль. Однако совсьмъ тымъ принужденъ быль дылать компанію вишневкою, но и ту по счастію не принуждаль онъ меня пить болье того, сколько я самъ выпью. Впрочемъ самое лучшее до объда состояло въ томъ, что онъ по-

ставиль передъ насъ одно превеликое яблоко, на стеклянномъ блюдечкъ, прекраснъйшаго вкуса.

«Наконецъ загремъли тарелки и появилась сборщица въ премудреномъ сарафанѣ; ибо надобно знать, что должность тафельдекера, и казначея, и кравчаго, и управителя, а можеть быть и самой хозяйки, или еще что-вибудь и далье отправляла одна молодая и собою гладкая баба въ мудреномъ верхнемъ одъяніи. Она одета была какъ водится въ юбкъ, въ кокошникъ и въ рубахъ съ манжетами, но сверху надътъ бълый суконный короткой сарафанъ, съ короткими рукавами по локоть и въ стану столь широкій, что можно бы въ него помъстить еще одного человъка. Сія казначея и повъренная особа собрала съ превеликого проворностію, при вспоможеніи одной д'явки, на столь и поставила кушанья довольно. Но посмотримъ какія они были!

«Первое блюдо содержало нарѣзанную ломтиками и облитую конопнымъ масломъ рѣдьку, съ присовокупленнымъ къ тому лукомъ, нарѣзаннымъ кружками. Второе имѣло въ себѣ вяленыхъ подлещиковъ съ оголившимися почти ребрами. Третье—тертый горохъ такой черный, какъ лучше требовать было не можно. Четвертое—вареную и изрѣзанную ломтиками рѣпу. Въ сихъ четырехъ блюдахъ состояла вся первая и холодная перемѣна.

«Горячее было того мудренве. Славная его рыба была величины огромной: самая большая изъ нихъ была не меньше какъ въ целый вершокъ длиною. Нельзя сказать, чтобъ не было рыбы многой, ста два-три находилось ихъ въ блюде и была бы ушица изрядная, еслибъ не подсыцано было туда-же просяной крупицы или пшенца и тъмъ все дъло не изгажено. Другое горячее блюдо содержало въ себъ вареные какимъ-то особливымъ образомъ грибы, а третье щи съ сомомъ. Жаркое было на двухъ блюдахъ. На одномъ жареные подлещики, которые были всего вушанья получше, а на другомъ великое множество давичных в маленьких рыбокъ на сковородъ, а всъмъ тъмъ и бить челомъ

«Хотя объдъ сей былъ и не лучше моего, но една ли не гораздо хуже, однако я голоденъ не былъ, ибо, по благости Господней, былъ я во всю мою жизнь не приморщикъ и могъ наъдаться всякаго кущанья; но бъдный больной нашъ не съълъ ни одного куска хлъба. Впрочемъ сидъло насъ за столомъ шестеро: мы съ братомъ, да хозяшнъ, да тегка его, старушка старенькая, да двъ дъвушки дочери хозяйскія, ибо онъ былъ вдовъ и жены недавно лишился.

«Не успѣли мы встать изъ-за стола и дамы наши въ другой покой удалиться, какъ и начались объятія.

— «Другъ ты мой сердечный!.. Я вамъ сердечно радъ... Ей-сй радъ!» Тутъ по-слъдовалъ поцълуй не гораздо мнъ пріятный для вышеупомянутаго колонья бородою и едва-было не воспослъдовавшимъ задушеньемъ. — Сядомъ-ка сюда на каравать!.. Дунька!.. а Дунька! подай-ка намъ сюда стотикъ... подай арбузъ!»

«Столикь подали и арбуза наръзаннаго тарелку. Не успъло сего воспослъдовать, какъ вздумалось другу нашему нась полеселить и позабавить. Но еслибъ атардын от доличительной выпольков од от доличительной од от доличительном от доличительном от доличительном от доличительном от доличительном от доличительном от дол разъ поклопился-оъ я ему, еслибъ онъ сію забаву отставиль, ибо она состояла вь крикь, свисть и плискь бабъ, девокъ, мужиковъ и всякаго вздора, до чего я такой охотинкъ, что хоть бы вовъкъ не видать. По что было дълать! Тогда принужденъ быль геритгь и насильно заблеляться, ноо казалось дурно оказивать хозяину неудовольствіе, а особливо толь откровенно обходящемуся. По сте бы и уже согласплся кое-какъ терифть, еслибъ повторяемыя его объятія не прибавляли къ тому скуки. Я жался кь углу на короваги, и пятился отъ него отчасу далве, дабы XOTA MAJO DOUTLAJUTECH OTE TUKUTO JACковаго человъка; но сгаранія мон были тщетвы.

- «Другъ ты мой сердечный!.. поцълуемся-ка... Люби меня, какъ я тебя!
- Хорошо! хорошо! говорю ему, а самъ наровлю далъе; однако помогало сіе мало- Но чъмъ далъе и отденгался, тъмъ бли- приложение яъ «русской старии» 1871 г.

же подвигался онъ ко мнѣ, и погодя не-

- «Другъ ты мой задушевный!.. пьянъ я, голубчикъ!... пьянъ! скажи ты мев чистосердечно, пьянъ-ли я?
  - Пьянъ... пьянъ! говорю ему.
  - «Ну, сударикъ, поцълуемся же!..»

«Не было уже мочи терптът далте сін поцтануи, и я не зналъ что уже и дтлать. По счастію моему птвицъ показалосьему какъ-то мало, и потому, не удовольствуясь кричаньемъ и многократнымъ приказываніемъ своей Дунькт, посылать бабъ и дтвокъ, всталъ онъ самъ, чтобъ ихъ повытаскать изъ комнатки.

«Не усивлъ я отъ него свободиться, какъ бѣгомъ съ постели долой, и сѣлъ себѣ на просторѣ въ стулѣ. Тутъ думаль я, что буду по крайней мѣрѣ отъ него терпѣть мученья меньше, что мнѣ и удалось. Онъ хотя и не рѣдко ко мнѣ подхаживалъ и по прежнему и кололъ, и давилъ и мучилъ, однако мнѣ все не таково уже было, ибо показалось ему, что всѣ худо пѣли и худо плясали, и надобно было самому ему подавать, шатаяся, тому примѣры. А сіе и удаляло его отъ меня на нѣсколько минутъ времени.

«Дочери его принуждены были также дълать компанію, и на большую онъ мнё то и дёло жаловался, что илясать не умъетъ; меньшая же была по его мыслямъ, ибо плясала такъ, какъ ему хотълось. Объ онъ были дѣвушки изрядныя, но жалки безъ матери и воспитаніе очень худое имъя. Большая была уже невъста, и, по приказапію отца, принуждена была то и дѣло подносить гостямъ напитки, и тутъто дошло-было у насъ до разрыва столь тъснаго дружества нашего. Не выпиль я всей рюмки вишневки

- «Другь ты мой сердечный! выпей всю».
- Не хочу воля твоя... не стану.. хоть, ты сердись, хоть бранись, а я знаю свою пропорцію, и ни для кого ее не преступлю!

«И туть-то началь-было онъ вздорить, и потому принуждень я быль еще немного выпить, чёмъ по счастию и удовольствовался. И опять пошла у насъ съ чискъ дружба и опять «поцёлуемся мой другь»!. Насилу, насилу дождался я чаю; по счастію быль онъ хорошь, и я напился его довольно. Послё чая вздумалось ему перемёнить явленіе. Не было, по ми'внію его, довольно еще плясано и пёто.

— «Гдѣ мой Ларка?.. Ларка! а Ларка... побъгите за нимъ.»—Ларка пришелъ.— «Ну-ка братъ, встрехнись хорошенько».

»И подлинно уже встрехнулся. Задрожали даже окошки и зажужжало въ ушахъ, а свистомъ своимъ едва меня не оглушилъ. Радъ я, радъ былъ, когда телепень сей пересталъ. Но тутъ другое навязалось на меня горе. Привязался ко мив Ванюшка - голубчикъ, любимый сынокъ моего друга сердечнаго! пристала ко мив Кулюшка - голубка, любимая дочка пріятеля върнаго. Одинъ говоритъ: «дядюшка, а дядюшка! сдълай мив козлика!» а другая туда-жъ за нимъ:—«И мив такого-жъ!

«То-то были завидныя дѣти! Боже! всякаго сохрани отъ таковыхъ. Ванюшка быль лѣтъ ияти или шести, одѣтъ въ какую-то фуфайченку, безъ портокъ, и во весь день то кривлялся, то кричалъ, то вѣшался на отца, то иялился на коровать, то валялся и кувыркался на оной. И все это куда какъ хорошо.

— «Поди ко мит Ванюшка! поди голубчикъ! мошенникъ ты! воръ ты самый».— И ну его цъловать.

«Дочка Кулюшка была немного постарѣе и кривлялась еще лучше брата своего, а въ въшань ему пе уступала. Вездъ шарятъ, вездълазаютъ... все хватаютъ. Растворили шкафъ, сыскали сахарницу, раскрыли ее, и милый сынокъ закричалъ: «Батя! а батя! я раскрыль.»—Охъ! хорошо сударикъ, возьми себъ».-- И симъто любезнымъ дъткамъ попадись какъ-то на глаза репа. -- «Батя! а батя, репа!» -и тащать въ нему опую. — «Подай, любезное дитятко, сюда!.. наръзать что-ли вамъ? подайте ножъ».--Покуда подавали ножъ, покуда собирался онъ резать, покуда ръзалъ, ибо ръзанье происходило медленно, кусокъ на столъ, а другой на полъ, время между темъ много прошло, и я

минутъ десять былъ спокоенъ. Но вскоръ послъ того началось новое мученье.

«Приступили оба ко мит съ просъбами: дѣлай я имъ изъртны козликовъ! дѣлай, да и только всего, не отстають отъ меня. Что ты изволишь? Не могъ никакъ отдѣлаться и принужденъ былъ вырѣзать имъ двѣ лошадки, и тѣмъ насилу, насилу отъ нихъ отдѣлался. И какъ мит все сіе слишкомъ уже наскучило, то поднялся-было я ѣхать. Но статочное ли дѣло?—Развѣ браниться!—Не успѣю л встать, какъ меня схватитъ и поцѣлуя три сряду:

— «Братецъ, сиди!.. сударивъ. посиди! Ну, что тебъ дома! дълать теперь нечего.»

«Что дѣлать, принуждень быль опять садиться. Лучше посижу, думаю въ себѣ, только освободиль бы онъ меня отъ по- цѣлуевъ своихъ. Наконецъ стало уже поздно становиться. Я не посмотрѣлъ ни на что, и почти съ бранью съ нимъ разстался и насилу уговорилъ его отпустить себя.

«Вотъ вамъ описаніе тогдашняго угощенія и препровожденія моего времени. Вы зная меня можете сами заключить, сколь весело мнъ было, будучи трезвымъ, сидъть между пьяныхъ и съ ними разговаривать. Признаюсь, что иногда со смъху помиралъ смотря на все сіе. Но спасибо, на меня и не досадовали; но какъ бы то ни было, но въ праздныя минуты упражнялся я и тогда въ деле, а именно чистиль арбузную корку, крошиль изъ ней и изъ рфиной кожи сухарики, а въ самомъ деле между темъ размышлядь о слабостяхъ челов ческихъ и благодарилъ Бога, что онъ сохранилъ меня отъ слабостей сему подобныхъ».

Но я записался уже въ сей разъ и заговорился о бездълкахъ, такъ что и позабылъ, что письмо мое давно уже превзопло свои предълы и мнъ его давно пора кончить и сказать вамъ, что я есмь и прочее.

### РАЗВОДЪ СЪ ЗЕМЛЕЮ. Письмо 127-е.

Любезный пріятель! Наполнивъ послѣднее письмо мое все почти одними бездѣлками, надобно же разсказать вамъ теперь и дёло. Какъ г. Рахманова объщаль выёхать въ поле въ послёдующій день, то проснувшись радовался я, что была опять прекраснёйшая погода, но страшился, не происходило-ли въ прошедшій день подобнаго тому-жъ у г. Рахманова въ домё, что было у г. Тараковскаго.

Извѣстно было мнѣ, что не только поѣхавшіе къ нему тогда гости любили также тѣшиться и забавляться, какъ г. Тараковскій, но что и хозяннъ не рѣдко впадаль въ болѣзнь тому подобную; и такъ завѣрное почти полагаль, что ежели гости у него ночевали, то всѣ они были тогда съ похмѣлья, а потому и боялся, чтобъ сіе не удержало опять г. Рахманова отъ ѣзды на поле.

И я во всемъ томъ ни мало не обманулся. Посыланный къ нему человъкъ привезъ къ намъ извъстіе, что всъ гости и тогда еще были у Рахманова и что наканунъ того дия была у нихъ прямо веселая компанія, такъ что и тогда еще лежали почти всъ въ лежку отъ того, и г. Рахмановъ велълъ просить, чтобъ я его въ семъ случать извинилъ, и объщалъ уже навърное вытхать на утріе.

Не могу изобразить, какъ мит и брату моему было тогда на него досадно, и какъ бранили мы тогда и его и встхъ гостей его, и все ихъ куликанье и бражничество. Уже жили мы цтлую почти недтлю по пустому и для одного сего Рахманова, и упускали чрезъ то наилучшее время къ обратной тадъ въ свои домы.

Досада моя была такъ велика, что мить не хоттьлось ни за какое дтло приняться, а потому, чтобъ не такъ было скучно, то, почти противъ хоттнія своего, согласился въ этотъ день опять такъ къ приславшему насъ звать къ себт опять объдать г. Тараковскому, котораго нашли мы лежавшаго даже въ постели и насилу вставшаго отъ похмълья. Мы пробыли у него весь сей день, и ттмъ охотнте, что опъ не былъ уже таковымъ, какъ въ про шедшій день, но въ полномъ и совершенномъ своемъ разумть.

Наконецъ наступилъ и послъдующій важный и ръшительный день. Судьба вос-

хотъла сдълать его власно какъ нарочно со всъхъ сторонъ для насъ труднымъ. Самая погода перемънилась, и изъ прекрасной сдълалась самою скверною, холодною, вътреною, пасмурною и ненастною.

Я остолбенты почти увидтвы сіе, и услышавы шумы и свисть втра еще ночью при просыпаніи, ибо думаль, что въ сей день сія дурпая погода къ вытяду на поле не допустить г. Рахманова.

· — «Понесеть ли его нелегкая! — думаль и говориль брать мой—этого бушму и брюхана, въ такую дурную погоду!»

Я самъ былъ такого же мивнія и не спітиль ни мало одіваться и готовиться къ іздіт въ поле. Но всті мы въ сей разъ въ заключеніяхъ своихъ обманулись. Г. Рахмановъ былъ въ сей разъ такъ честенъ, что сдержалъ свое слово, и несмотря на всю дурную погоду вытхалъ.

Сперва сказали-было намъ, что онъ вовсе не потдетъ; и сіе такъ меня вздурило, что я, разбранивъ и разругавъ его заочно, положилъ самъ собою все кончить и послалъ прикащика нъкоторыя недоръзанныя черты дочерчивать, а сами расположились уже за непоголою въ поле въ сей день не тадить; но какъ же насъ встревожили и удивили другіе, прибъжавшіе сказать, что Рахмановъ уже со двора вытхалъ и въ степь отправился.

— «Давай, давай, скорфе! закричали мы—одфваться, сфдлай скорфе лошадей!» И какъ по дурной погодф и по короткости времени было тогда не до уборовъ, то сфлъ я въ тулупф, въ какомъ ходилъ, на лошадь, надфвъ на себя только фуфайку и сверху епанчу и укутавшись сколько могъ лучше отъ стужи; а въ такомъ же убранствф былъ и мой братъ и слуга третій съ нами тогда только пофхавшій, ибо за короткостью времени и за отсутствіемъ прикащика и взять множайшихъ людей съ собою было некогда и некого.

Теперь опишу я вамъ сіе достопамятное наше съ Рахмановымъ свиданіе и бывшую съ симъ алчнымъ и гордымъ человѣкомъ раздѣлку; и опишу все происходившее у насъ подробнѣе, для ' чтобъ вы могли усмотрѣть всю дурноту характера сего человѣка, также послѣ увидѣть, какъ судьба восхотѣла его наказать за его ненасытство и за наглое насъ, а особливо меня, притѣсненіе, и удивиться тому, что онъ всѣми тогдашними своими наглостями и стараніями присвоить себѣ совсѣмъ беззаконнымъ образомъ степь, вмѣсто мнимой себѣ пользы основывалъ только мнѣ превеликую и совсѣмъ даже мною никогда неожидаемую выгоду и заботился и трудился тогда самъ не зная о чемъ и для кого.

Однако какъ сіе не прежде произошло, какъ по прошествін многихъ лѣтъ и уже послѣ его смерти, и о семъ услышите вы послѣ; то теперь возвратимся со мною и поѣдемъ вмѣстѣ, горе свое мыкать, въ степь для раздѣлки съ гордо-пышнымъ, алчнымъ и наглымъ богачемъ.

Вътръ былъ преужасный и притомъ ръзкій и весьма холодный, и погода пасмурная и самая дурная. Мы не успъли вытать за рощу, какъ почувствовали всю ея суровость, и разъ сто сказали съ братомъ изрядное словцо г. Рахманову заочно; а съ другой стороны и спасибо говорили, что по крайней мъръ выталь. Но какъ то ни было, но мы притали наконецъ на спорное мъсто, но тутъ не нашли еще никого, а увидъли только вдали двухъ верховыхъ.

Дождавшись оныхъ къ себъ усмотръли мы, что были то два однодворца, наперсники и любимцы г. Рахманова: оба моты, оба мошенники, оба врали и шутники, и оба находящіеся въ милости у Рахманова и всегда его забавляющіе. Отъ нихъ услышалн мы, что Рахмановъ дъйствительно выъхалъ, и находится уже въ своемъ куторъ, построенномъ имъ года за два до того нагло въ нашей Ложечной-вершинъ, и что они отставали отъ него для ловли зайца. А тотчасъ послъ сего и приъхалъ къ намъ и человъкъ отъ Рахманова звать насъ къ нему, куда мы тотчасъ и поъхали.

Г. Рахмановъ выбхалъ на свидание сие съ великою помпою и штатомъ, въ одноколкъ или паче колесницъ, запраженной шестью дорогими лошадьми, а сверхъ того была у него заводная, верховая, дорогая лошадь, убранная вся въ золотъ и въ гасахъ. Самъ онъ, дожидавшійся насъ въ избушкъ, убранъ былъ также въ мундиръ гвардейскомъ и очень по-лътнему. Впрочемъ примътно было очень, что дъло было съ похмълья и онъ исковеркался и изломался.

Онъ приняль насъ съ учтивостію и подчивалъ водкою и вишневкою, а самъ для насъ выпиль чарку водки. И тогда представилось мнъ страшное и удивительное зрълище. Не успъль онъ выпить, какъ начало его мучить и коверкать, и ровно такъ, какъ-бы находился онъ въ припадкъ. Дивился и не зналъ я, что о семъ думать и твиъ паче, что продолжалось сіе съ добрую четверть часа. Наконецъ кончилось тамъ, что его вырвало и онъ намъ разрѣшилъ сію загадку, сказавъ, что сіе всегда съ нимъ бываетъ, какъ скоро онь одну чарку послъ объда или съвиъ только одинъ кусокъ жлеба выпьеть, а не ввши хоть десять, такъ ничего.

Послѣ сего началь онь намъ разсказывать, кто у него были гости и какъ они съ ними много пилп.—«Повѣрите-ли? говорилъ онъ, ипыхъ такъ и волочили безъ памяти».—Изрядпан похвальба! думалъ я самъ въ себѣ, а ты небось, другъ, таковъ же былъ!!!

Поговоря кой о чемъ и обогрѣвшись, согласились мы начинать свое дѣло. Опъ сѣлъ на своего коня богато убраннаго, котораго пошедшій дождь мочилъ тогда очень хорошо, и одѣвшись въ холодный плащъ поѣхалъ, послѣдуемъ будучи множествомъ верховыхъ людей; а мы въ своемъ смиренномъ видѣ потащились также и выѣхали на спорное мѣсто.

Но прежде нежели начну вамъ описывать все наше происхожденіе, разскажу вамъ сколько насъ было. У г. Рахманова при боцѣ былъ, во-первыхъ, его воръ прикащикъ, плутъ, какого болѣе быть не можпо. Во-вторыхъ, человѣкъ шесть верховыхълакеевъ; въ-третьихъ, старосты со всѣхъ деревень съ бородами; въ-четвертыхъ, наконецъ, оба помянутые шуты, вертящіеся около его какъ дьяволы. Съ нашей же стороны былъ я только самътретей, какъ выше упомянуто; ибо по несчастію не было со мною и моего прикащика, который далеко отъ того мъста чертилъ землю и мнв въ скорости за нимъ послать было некогда и некого. По счастію зналь я уже самъ всв мъста и обстоятельствы.

Не успѣли мы такимъ образомъ выѣхать, какъ начался у насъ тотчасъ споръ. Онъ началъ утверждать свою окружную, а я ее оспоривать; но что можно было съ такимъ человѣкомъ сдѣлать, который надутъ былъ своею силою, объять безпримѣрною завистью и который насильно хотѣлъ черное сдѣлать бѣлымъ.

— «Это не дикая степь, а повосъ въ нашей дачной окружной!» — да и вотъ тебъ на!-хотя мы дъйствительно на некошенномъ ковылъ и ни мало на покосъ не похожемъ мъстъ стояли; и мы что ни говорили, но всв наши слова были какъ въ стъну бросаемый горохъ. Уже я чего и чего не дѣлалъ: и досадовалъ, и смѣялся, и кричаль и доводиль доводами, но ничто не помогало. Однимъ словомъ, не говори ему ничего о покупкъ, а говори о полюбовномъ разводъ. Купить здъсь нельзя да и только всего. Что ты изволишь?— «Хорошо!» говоры ему, а самъ въ себъ думаю, быть хотя и уступить, но развестись бы только съ симъ бъщенымъ и вздорнымъ человѣкомъ.

Мы простоями на томъ мѣстѣ и прокричали съ помчаса цѣмые. Вѣтеръ и дождь былъ сильный и мы принуждены были стоять спиною отъ онаго, нбо прямо стоять возможности не было. Наконецъ, усмотрѣвъ я, что по пустому кричать нечего, предложилъ чтобъ начать разводиться.

— «Хорошо! сказалъ онъ: изволь показывать вашъ отводъ».

Тогда сталь я показывать ему свои въхи и говорить, что для его хутора останется мъста еще довольно. Но статочное ли дъло, чтобъ его ненасытнымъ глазамъ показалось довольно. Однимъ сло-

вомъ, гдѣ было сто саженъ тутъ безъ стыда и совѣсти и насильно дѣлалъ онъ только двадцать, и ты и не помышляй его увѣрить о противномъ. «Тѣсно, да и только всего; твердилъ только, что у него дачи много и спрашивалъ сколько ее у меня? Какъ скоро упоминалъ я ему о покупкѣ, онъ опять начиналъ бѣситься. Наконецъ спрашиваю его, гдѣ-жъ бы былъ его отводъ? Тогда велѣлъ онъ вести своему прикащику, и мы поѣхали за нимъ.

Онъ довелъ до своей черты, сделанной самовольно минувшею только весною, и которою чертою отхватиль онъ несколько нашихъ пашень. Я началь ему выговоривать объ оныхъ и изображать, что это первый примеръ въ государстве, чтобъ купленную уже и такую землю, за которую деньги заплачены, отнимать нажальствомъ. Не успёль я сего выговорить, какъ Рахмановъ мой вспыхнуль, какъ порохъ, и заблеваль огнемъ и пламенемъ.

— «Не хочу, сударь, отводить когда такъ; что ты за межевщикъ, наставилъ себъ въхъ! великая диковинка! посмотрю я на нихъ! Отыму. сударь, по самое и Середнее-Ложечное! поди проси на меня! ничего не сдълаешь!»

И туть чуть-было я всего дела не испортиль, ибо сами разсудить можете, что такой случай всякаго разсердить могь. У меня закипело у самого тогда сердце и я хотёль-было также вспыхнуть. Однако успёль еще опамятоваться и взять прибёжище къфилософическимъ правиламъ и средствами, которымъ я изъ ней научился, тотчасъ потушилъ въ себе огонь воспламенившійся. Между тёмъ какъ онъ шыхалъ и вертёлся на своей лошади и назадъ уже поёхалъ, имёлъ я время собрать свои мысли и принять лучшія мёры.

Я модчаль покуда прошло все пламя, а потомъ началь ему говорить, что надлежало, дабы не оставить всего моего намфренія втунф и не привесть себя въ 
большія хлопоты, и насилу насилу его 
уломаль и преклониль къ тому, чтобъ 
онь, по крайней мфрф, показаль свой от-

водъ; ибо въдалъ, что когда поъдемъ, то дъло будетъ лучше и тихимъ образомъ можно будетъ раздълаться, ибо я усматривалъ, что жаромъ и крикомъ ничего съ нимъ не сдълаешь.

Отводъ его по счастію быль въ томъ мъсть, по которое и и и сперва уступить ему быль намърень, буде до сего дъло дойдеть, то-есть, отводиль онь его прежнею чертою. По счастію не продолжалась она далеко въ степь, а брошена такъ.

По привздв въ сему вонцу сдвлался опять споръ, вуда иттить далве. Моя линія и мивніе клонилось гораздо вправо, а его алчные и пенасытные замыслы были, чтобъ иттить прямо противъ чертъ, не удовольствуясь твмъ, что и безъ того находилось во владвній его изъ сей степи тысячь до пяти или болве десятинъ, воторыя онъ безъ малвйшаго права, а единою наглостію и усиліемъ захватиль и себв присвоилъ.

Хотълось ему захватить ее еще того болье, отбить у насъ всъ верховыя ложечнаго буерака, и всъ мъста годныя къ поселенію, и сдълаться одному властелиномъ сей обширной и окомъ необозръваемой степи; а потому и захватываль онъ у насъ всъ почти такъ-называемые переды или мъста противъ нашего селенія, въ степи лежащія и тъмъ, буде-бъ можно, преградить намъ совершенно входъ въ оную степь и сдълать дальнъйшее распространеніе нашихъ пашенныхъ земель въ оную невозможнымъ.

И какъ до того допустить его никониъ образомъ было не можно, то напало на меня тогда новое горе и я не зналъ, какъ бы въ томъ ему воспрепятствовать, а потому и начался-было тутъ у насъ съ нимъ опять споръ; однако я, не допуская его до жара, уговорилъ его ѣхать напередъ моею линіею, и сказывая ему, что она скоро поворотится влѣво, поѣхалъ самъ по оной, и спасибо поѣхалъ и онъ за мною, ибо я старался какъ можно удалить его отъ плута его прикащика, отъ котораго все зависѣло.

Доъхавши до поворота, показываю я

ему оный и говорю: что для его степа много еще останется; но тутъ-то было на меня опять горе. Ему казалось мало, да и только всего. Алчность его была безпримърная и ненасытная! Проговоря и прокрачавъ опять несколько времени ва семъ маста, вздумаль я употребить житрость и постараться довести его до конца моей линін, ибо заключаль, что вогда мы удалимся, то легко можно будетъ ему въ пространномъ и окомъ необозрѣваемомъ поль обмануться, а мнь мьста сін были уже болъе знаемы, ибо я побродилъ по онымъ и по плану все зналъ. И какъ липія моя была еще не прочерчена, а пробита одними колушками, то я ведя, ведя его по оной, нечувствительно свернулъ немного вправо въ томъ умыслъ, что если онъ хотя и далве просить будетъ влъво, такъ не много будетъ убытка.

Не довзжая до конца остановились мы у одного стога, которыхъ множествомъ вся сія обширная степь была наполнена, и начали говорить, и ей! ей! съ цвлый часъ мы тутъ провричали, и по большой части все о постороннемъ и ненадобномъ. Вътръ и гололедка и снъгъ, пошедшій въ то время, помогъ мнѣ тогда много. Стужа его пронимала, каковъ онъ ни жиренъ былъ. Мы же, будучи въ шубахъ, не озябли, а терпъли только нужду наши лицы.

Мое главное намфреніе было уговорить его ласкою, чтобъ онъ взяль по сіе мъсто, и я вымышляль все, чъмъ только могь его въ тому преклонить; но мъшаль и надобдаль мнь одинь только его прикащивъ, такой плутъ, что насильно называль некоторые указываемые вдали стога стна, принадлежащими будто-бы сосъдямъ ихъ караваенскимъ однодворцамъ, котя были опи совствы не ихъ; а я спориль въ томъ, хотя въ самомъ дълъ и самъ не зналъ чьи они были. Онъ представляль въ свидетели караваинскаго однодворца, бывшаго тогда съ нами; но по моему счастію не зналь онь и самъ, чьи они и принужденъ былъ, въ угожденіе Рахманову, вывертываться неопределительными терминами. По счастію подъъхалъ ко мнѣ мой прикащикъ: овъ подтвердилъ мои слова, и я тѣмъ много убѣдилъ Рахманова.

Наконецъ калякая, калякая, всё мы озябли. Шуты шутили и принуждали насъкъ совершенію и окончанію нашего дёла. Я предлагалъ тоже; Рахмановъ озябъ и поъхалъ наконецъ влёво, чтобъ отвесть покуда онъ въ сію сторону взять хотёлъ. Тутъ доёхали мы до конца моей липіи, которая была не близко, ибо я отвелъ его вправо далеко.

Онъ, минуя его, вхаль далве и я боялся уже, чтобъ онъ далече не завхаль. Но, по счастію моему, не успъль онъ саженъ пятидесяти отъ моего пункта отъвхать, какъ попалась ему маленькая вершинка на глаза. Она показалось ему удобнымъ мъстомъ, могущимъ служить между нами живымъ урочищемъ, и для того остановясь тутъ, требоваль онъ по сіе мъсто, власно такъ, какъ бы онъ имълъ на всю степь сію наивеличайшее право.

Я разсмъялся тогда самъ въ себъ его ошибкъ, ибо со всъми своими замыслами захватилъ онъ изъ моей округи не болъе десятинъ трехъ; почему и не имълъ я причины долго ему въ томъ спорить, а почему и кончили мы сіе дъло согласясь, чтобъ провесть отъ моего поворота на то мъсто прямую линію, и чтобъ сія линія была между нами межею. Онъ приказалъ о томъ своему прикащику и былъ притомъ такъ снисходителенъ, что велълъ отпахать мит и землю, сколько ее монми было въ захваченной имъ округъ разодрано.

Такимъ образомъ развелся я съ симъ наглымъ, вздорнымъ и безпокойнымъ моимъ сосёдомъ и радъ былъ, что остался отъ пего спокоенъ, ибо на прочихъ и своихъ внутреннихъ и чрезполосныхъ сосёдей я тогда мало уже смотрёлъ. Всё они казались мнё тогда противъ его маловажными. Къ тому-жъ доволенъ я былъ и тёмъ, что мнё работать более было не для чего, ибо измёренныя и очерченныя мои мёста остались всё въ своей силъ.

По окончании сего и помирившись, по-

и отъ такавши немного остановились у стога, чтобь погртться отъ самой погоды и отъ снта; послт чего распрощавшись и потали по домамъ: я въ свою хижину, чтобъ отогртться и помышлять уже о томъ, какъ бы скорте убираться и въ своясы, а опъ на свой хуторъ, чтобъ съ торжествомъ возвратиться въ свое село.

Но, о! сколь мало зналь онь тогда, что воспоследуеть впредь со всеми теми землями, которыя онь тогда такъ жадно и нагло захватываль въ свою власть, и какъ судьба накажеть детей его за все делаемыя имъ тогда наглости и насилія!!! Не сталь бы онъ такъ много веселиться одержаннымъ тогда, по мненію своему, надо мною верхомъ и такъ много торжествовать свою победу!

Послѣ сего не осталось мнѣ другого дъла, какъ собрать сотскихъ и десятскихъ и постороннихъ людей, и объявя прочесть имъ свой указъ для въдома, а потомъ повидаться съ другомъ моимъ г-мъ Тараковскимъ, и убираться въ путь свой. Все сіе и сдълаль я въ наступившій послъ того день, и народа набралась ко мнъ толпа превеликая. Я, сыскавъ изъ нихъ одного грамотнаго, заставилъ его читать указъ мит данный на проданную мнъ землю. Всъ они сказали: «хорошо, мы слышимъ и будемъ знать и вы де пожалуйте отдавайте луга намъ ваймы».

Сіе меня сколько-нибудь веселило. А какъ и г. Тараковскій, съ которымъ я въ тотъ же день видълся, тоже говорилъ и на все былъ согласенъ и даже и землями со мною промъняться объщаль, то удовольствіе мое было еще совершеннъе, такъ что я, кончивъ все дъло, на утріе, что было 5-го числа октября, въ путь свой и отправился съ веселымъ духомъ.

Итакъ, вотъ какое окончаніе получило тогда сіе діло. Признаюсь, что успівхъ въ ономъ быль далеко не таковъ великъ, каковымъ я ласкался и какого ожидалъ. Весь важный разводъ мой съ Рахмановымъ ничего почти не значилъ, а утвердилъ только нівкоторымъ образомъ его во владіній захваченнымъ имъ сильно

наилучшимъ и такимъ мѣстомъ въ степи тамошней, которое всего болѣе было кстати къ намъ, и въ которомъ только и можно было заводить какіе-нибудь хуторы и селенія, ибо туть одна только и была съ водою помянутая вершина, называемая «Дальнимъ-Ложечнымъ»; а ее всю онъ себѣ и захапалъ, и лишилъ насъ чрезъ то впредь всѣхъ выгодъ.

Тутъ, какъ выше упомянуто, былъ сперва у меня хуторокъ, но онъ согнавъ, сдѣлалъ свой и большой хуторъ; а въ последующее потомъ время, какъ упомянется впредь, населиль туть и целую деревню, и хотя после и принуждень быль онъ ее свести, потерявши всю захваченную имъ изъ степи многочисленную землю, но черта, сдъланная тогда между нами, служить и понынъ еще межею между его владъніемъ и землями деревни нашей, и въ честь ему можно сказать, что онъ съ того времени никакъ и ни на шагъ черту свою не переступалъ, а дрался только безъ памяти далее въ . степь; но тамъ-то после и обжегся.

Такимъ образомъ съ его стороны остался я уже съ покоемъ; но что касается до другихъ и внутреннихъ моихъ чрезполосныхъ сосъдей, непосмъвшихъ тогда и глазъ своихъ показать, то сіи мнѣ болье хлопотъ, досадъ и неудовольствій надълали, нежели я тогда отъ нихъ думалъ и ожидалъ.

Они въ послъдующее за симъ время не только не захотъли меня оставить спокойно владъть намфренною и очерченною мною себъ степною дикою землею, хотя и ихъ земель ни мало не трогалъ, и степи для нихъ и безъ сего влочка осталось великое множество, но были такъ глупы и безсовъстны, что самого меня еще утъсняли, и всего меньше нитя право распахивать вновь землю, вмёсто того чтобъ, по силь строгаго въ манифесть повельнія. чтобъ оставлять и завладенныя до манифеста земли, они всякій годъ умножали оныя и надрывались другь предъ друтомъ захватываніемъ земли вновь въ свое владеніе; и были въ семъ случае такъ алчны и ненасытны, что не посовъстились распахивать и раздирать землю въ самой моей чертв, и, по оплошности и слабости моего прикащика, такъ ее испестрили своими клочками, что я, привхавши чрезъ нъсколько лъть послъ того опять, ажно ахнуль, и увидъль, что всё мои тогдашне труды, измъреніи и работа была по пустому и не припесла мив ни малъйшей пользы, а успокоила только всъхъ ихъ отъ Рахманова съ потеряніемъ наилучшихъ выгодъ.

Но какъ бы то ни было, но тогда не можно было всего того никакъ предвидёть; а потому и поёхалъ я въ тёхъ мысляхъ, что хотя успёхъ имёлъ я въ томъ, не совсёмъ вожделеный, однако что удялось мне сдёлать въ пользу свою уже много, ибо думалъ, что черта мол такъ и останется, и что я могу съ землею сею дёлать все, что мий угодно.

Братъ мой не менће моего былъ доволенъ, и болће моего былъ еще радъ, что
мы овончили сіе дѣло. Его давно уже
подмыва 10, и ему болће еще моего хотвлось
ѣхать домой, и никто такъ много и часто о погодахъ не говорняъ, какъ онъ.
Но правду сказать, сіе одно и было почти за нимъ дѣло; ибо во всѣхъ описанныхъ трудахъ и хлопотахъ монхъ былъ
онъ миѣ весьма худымъ помощникомъ, и
служилъ мнѣ болће въ путешествіи семъ
товарищемъ нежели сотрудникомъ. Но
отъ него, по неспособностямъ его ни къ
чему, и требовать дальнѣйшаго было не
можно.

Теперь следуеть разсказать вамь о обратной нашей езде и о возвращения въ домъ; но какъ матеріи сей наберется на целое почти письмо, то я назначу къ тому последующее, а теперешнее симъ кончу, сказавъ вамъ, что я есмь и прочее.

## ОБРАТНАЯ ЪЗДА ВЪ ДОМЪ.

#### Письмо 128-е.

Любезный пріятель! Такимъ образомъ, хотя не сдёлавъ себё никакой важной пользы, однако что-нибудь произведя, отправились мы съ братомъ домой, и поспёшали отъёздомъ своимъ тёмъ паче, что погода становилась уже дурна и появляющіеся уже часто морозы и сив-жовь устрашали насъ скорымь настаніемь зимы. Итавъ, хотя и тогда лежаль еще последній сивжовь и не сошель, но мы не стали уже сошествія онаго дожидаться, а пустились въ путь свой, и чтобътепле было вхать, то согласились вхать вмёсте въ моей коляске.

Мы повхали до Тамбова совсвиъ другою уже дорогою, отчасти для избъжанія песковъ въ льсу Ценскомъ, а отчасти для того, чтобъ завхать къ одному моему дальнему и незнакомому мив еще родственнику, живущему почти на самой дорогь. Былъ онъ изъ фамиліи Бабиныхъ, и доводился онъ мив дядя внучетный, а звали его Михаиломъ Петровичемъ. Какъ мив никогда еще его видать не случалось, то хотвлось мив къ нему завхать и съ нимъ познакомиться.

Тадучи туда и перевзжая попереть всю нашу степь, имъль я досугъ заняться мыслями о всвхъ произпествіяхъ, случив-шихся въ сіе мое въ степной деревнъ пребываніе, и вообще обо всей связи дъль и произпествій, относящихся до покупной моей земли.

При семъ разсматриваніи всего происходившаго усматриваль и начто особливое, а именно: что я во многихъ случаяхъ дълалъ многія и повидимому важныя ошибки; но что всъ сіи ошибки обратились. мнѣ потомъ въ особливую и великую пользу, и власно такъ, какъ бы мит ихъ необходимо и нарочно дълать надлежало Сіе принуждало меня признаваться, что было тутъ нъкакое невидимое руководство, управлявшее тайнымъ образомъ моими дълами, и обращающее все въ мою пользу. И какъ все сіе приписываль я никому иному, какъ Богу, сему всегдашнему моему покровителю, то и возсылалъ духомъ изъ глубины сердца моего достойную ему за то благодарность.

Теперь, прежде разсказыванія о нашемъ затіздті къ моему родственнику, разскажу вамъ объ одномъ зртинщт, какое мит въ жизнь мою случилось только однажди тогда видеть, и которымъ я не могъ довольно налюбоваться.

Было оно натуральное, но прямо пышное, прекрасное и величественное. Во весь день ѣхали мы при мрачномъ небѣ, но ввечеру, предъ самымъ приѣздомъ въ домъ къ моему родственнику, и въ самое то время, какъ проѣзжали мы его прекрасныя и высокія рощи, широкою между ними прогалиною, случилось небу, внизу подлѣ горизонта, проясниться и выкатившемуся изъ-подъ верхнихъ густыхъ тучъ солнцу освѣтить вдругъ снизу всѣ мрачныя облака, укрывавшія тогда все небо, и представить ихъ зрѣнію власно какъ въ горящемъ видѣ.

Сіе и одно составило уже прямо величественное и великольпное зрышще. Но сего было еще не довольно; но въ самое тоже время случилось, что пошель густой сныгь крупными хлопьями, и какъ мы ыхали прямо на западъ и противъ сіяющаго солнца, то всы сіи сныжинки представились намъ не инако, какъ золотыми или какъ жаръ горящими, и весь идущій сныгь казался наивеликольпныйшимъ золотымъ или огненнымъ дождемъ; и зрышще сіе было столь рыдкое и удивительное, что я смотрыль на оное даже съ восхищеніемъ и не могь довольно на оное насмотрыться.

Не успѣло солнце, опустившись за горизонть, лишить насъ сего утѣшенія, какъ и доѣхали мы уже до дома моего родственника. Онъ приняль насъ ласково, и узнавъ кто мы таковы, быль намъ очень радъ, и не только уняль ночевать, но не отпустиль и на другой день безъ обѣда.

Онъ жилъ тутъ весьма не худо, и такъ, какъ бы богатому и достаточному дворянину житъ бы надобно было. Я удивился нашедъ у него прекрасный домъ, построенный и убранный порядочнымъ образомъ и совсемъ не по степному. Усадьба его была преизобильная, крестьянъ множество, хлёба полно гумно, а и въ скоте великое изобиле. Самъ же онъ составлялъ некоторой отрывокъ прежнихъ, старыхъ, добрыхъ людей, однако не отставалъ и отъ нынёшняго свёта.

Онъ принялъ и угощалъ насъ такъ, какъ дозволялъ ему его достатокъ и мнѣ всего пріятнѣе было, что я наѣлся тутъ и въ первые еще тѣмъ годомь прекраснато винограда. Жену имѣлъ онъ вторую и очень еще не старую, и она была такъе боярыня изрядная и ласковая.

На другой день до объда водиль онъ насъ показывать намъ вновь построенную предъ ворогами у себя церковь, и я не могь довольно надивиться прекрасному расположению и деревянной архитектуръ, какъ внутренней, такъ и наружной.

Церковь сія им вла не только снаружи изрядный и особливый видъ, но и вунтри украшена была съ особливымъ и очень хорошимъ вкусомъ. А особливо полюбился мит иконостасъ, писанный мастеромъ доказывающимъ о себъ, что им влъ вкусъ хорошій.

Я хвалиль все, что видѣль и хвалиль чистосердечно. А болѣе всего правилось мн і то, что вездѣ, какъ въ домѣ такъ и въ церквѣ я видѣлъ все домашнее и свидѣтельствующее, что хозяинъ былъ великій охотникъ до художествъ, чего хотя и не могъ я ожидать съ наружнаго вида.

Описавъ все достожнальное въ разсужденіи сего моего родственника, не могу умолчать и о накоторыхь пристрастіажь, которымь онъ быль подверженъ.

Сей старикъ зараженъ быль особливою и удивительною страстію, состоящею вътомъ, чтобъ имъть у себя военныхъ людей. Опъ удивилъ меня признаваясь, что находить въ томъ величайшее увеселеніе и не тужитъ о томъ коштъ, котораго они стоютъ.

Выбравши семь человъкъ наилучшихъ людей, обмундироваль онъ ихъ въ гусарское платье и не только снабдилъ ихъ всъмъ, что до гусара принадлежитъ, но служа самъ въ кавалеріи, и обучилъ ихъ всей гусарской экзерциціи. Однимъ словомъ, гусары его были въ самой формъ и на конъ и отправляли порядочно службу: стояли у него на часахъ, ъздили за нимъ въ конвоъ, обучалися, стръляли и

имъли фрунтъ предъ его окнами, также особливый построенный для себя кордегардъ и конюшию. По объимъ сторонамъ крыльца подъланы были будки для часовыхъ, а третья у воротъ.

Сін гусары приходили въ нему репортовать и онъ приказываль имъ что на добно. Онъ не преминуль и мив представить ихъ во всей формв и приказаль стралять и экзерцироваться, и требоваль моей апробаціи. Я принуждень быль сказать ему «хорошо», однако не упустиль спросить: чего бы они вст стоили?—Сіе немного его посмутило. Утанть было нельзя, что стоили они многихь денегь, и онъ старался уже прикрыть шалость сію твиъ, что находить въ томъ величайшее удовольствіе, и для того убыткомъ симъ жертвуеть охотно.

Такую же суетность примътиль я вы немь и въ другомъ случав. Онъ отдаль людей учиться играть на трубахъ, чтобъ всякій день въ двънадцать часовъ играли они у него на колокольнъ вмъсто курантовъ, а по утрамъ и по вечерамъ протрубливали передъ фрунтомъ его зарю. Я усмъхнулся услышавъ о томъ повъствованіе, и хотя также сказалъ «хорошо», но думалъ совсъмь иное.

Но ничемъ онъ такъ меня не увеселиль, какъ открывъ шкафъ и показавъ
мне немалое число французскихъ и немецкихъ книгъ, принадлежащихъ его сыну,
и далъ мне дозволение все ихъ пересмотреть. И я признаюсь, что въ пересматривании ихъ нашелъ я более для
себя увеселения, нежели въ смотрении на
его гусаръ похвальныхъ, ибо были книги
си весьма хорошия и достойныя примечания.

Итакъ, препроводивъ у него безъ мала сутки довольно весело, ибо былъ онъ человъкъ умный и можно было съ нимъ обо всемъ говорить, и распрощавшись съ нимъ, поъхали мы далъе и на другой день доъхали и до Тамбова.

ъдучи чрезъ сей городъ, веселился я опять зръніемъ на великольпное и красивое зданіе архіерейскаго дома и монастыря, но вкупъ при томъ не могъ

безъ внутренней досады воспоминать о томъ, какими мерзостьми сіе сватилище было наполнено. Я наслышался о томъ оть помянутаго родственника и отъ нѣ-которыхъ другихъ людей, и не могъ сперна викакъ тому повърить, покуда не услышалъ о томъ подтвержденія отъ другихъ многихъ.

Вожемой!какое издониство господстновало тогда вь семъ містів: всему положена была ціна и установленіе. Желающій быть попомъ долженъ быль неотмінно принесть архісрею десять головь сахару, кусокь какой-нибудь парчи в кой-чего другого, напримірь гданской волки или иного чего.

Всё си нужния нещя и тонары находвлись и продавались просителямь въ домѣ архіерейскомь и служили единственно для прикрыванія воровства и тому, чтобь подъ видомъ приносовъ можно было обирать деньги. Келейникъ его продаваль оныя и браль деньги, которыя потомъ отдаваль архіерею, а товары браль назадъ для вторичной и принужденной продажи.

Всякому посващающемуся въ попы становидась поставка не менфе какъ но 100, въ дьякопы 80, въ дьячки 40, въ покомари 30 рублей, выключая то, что безъ десяти рублей келейникъ ин о комъ архіерею не докладывалъ, а совстит тъмъ отъ него нсе злинстло. Однимъ словомъ, ови совстить отщуъ потеряли и безстидство ихъ выходило изъ пределовъ. Съ самыхъ знакомыхъ и такихъ, которыхъ почиталь себт друзьями, не совтстился врхіерей братъ, и буде мало давали, то припрашивалъ.

Совсёмъ тёмъ бывшаго тогда архіерея хвалиле еще за то, что овъ не таковъ золь быль, какъ бывшій до него Пахомій. Тогдашній по крайней мірті не дрался, а отсылаль винныхъ молиться въ церкви, а прежній быль самый тиранъ и драчунъ, и объ немъ разсказывали мий одвиь странний анекдотъ.

Случилось быть въ его время въ исстечит Ранебургъ одному богатому и ульевъ до 300 ичелъ имтющему попу и определенному туда саминъ синодомъ. Архіерей, прийхавши въ епархію, тотчасъ объ немъ провюжаль и надобно было его притащить, надобно было помучить. Къ несчастію сего бъдняка вздумалось ему поупрямиться, онъ счель себя не подъ командою архіерейскою и не котъль по двумъ посилкамъ тхать и незть къ нему сною ставленную. Архіерей велъль притащить его силою и до тъхъ порь его мучиль плетьми и тираниль, покуда не вымучиль изъ него 500 руб. и не разорияъ его до конца.

Но сего еще не довольно; но онъ на сін деньги сдълаль себъ богатое платье и квасталь всему свъту, что это платье упрямаго попа. А симъ и подобными сему образомъ обходился онъ и си прочими своими подчиненными, и тъмъ помрачаль всю славу, которой достоинъ быль за основане и построеніе великольнияго онаго архіерейскаго дома и монастыря, которымъ Тамбовъ украшался въ особливости.

Но вакъ говорится въ нословицъ, что ваковъ попъ таковъ и приходъ, го всхо ствіе того не лучше архіерея били и гражданскіе начальники. Мит и объ нихъ разсказывали стракныя и удивительныя дъл, а особливо о бывшемъ до того воеводъ Коломиинъ, который быль такой издоимецъ, что самая смерть не могла уменьшить въ немъ влучности его къ деньгамъ.

Разсказывали, что нь то время, когда лежаль онь уже при самой смерти болень, принесли къ нему подписывать одну квитанцію, и онь, не въ состояній уже будучи говорить, даваль знакъ руками, что онь безъ изятка подписать не велить, и до тёхъ порь сего не сдълаль, покуда не положили ему ка грудь рубля; и не успёль онъ сего сдёлать и тоть съ квитанцією выттить, какъ закричали, что воевола умеръ.

Преемника его г. Масалова была еще лучше его. Сей, между прочина, употреблять сладующия на обогащению своему средствы приведуть вора нля вазбой водя на канцеларію, и ба, распросить

его откуда онъ, кто въ техъ деревняхъ богатые и заживные мужики и жители, и сихъ людей велитъ ему оговорить, объщая самого за то его освободить. Воръ то и сделаетъ и воевода, призвавъ его къ себь, и выпуститъ его другимъ крыльцомъ на волю, а техъ бедныхъ людей разоритъ и ограбитъ до основанія.

Къ вящему несчастію случилось въ его бытность быть частымъ рекрутскимъ наборамъ, подававшимъ ему наилучшій случай воровать и наживаться, а особливо отъ однодворцевъ и дворцовыхъ крестьянъ. Не успѣетъ кто привесть рекрута, какъ, содравъ съ него хорошую кожурину и обобравъ, отпускалъ его домой, а на мѣсто его другого представлять приказывалъ. И вотъ до какой крайности дошелъ онъ однажды отъ сего своего неистовства и какой славный оставилъ по себѣ примѣръ дьявольской хитрости сихъ беззаконниковъ и ціявицъ.

Въ одномъ какомъ-то дворцовомъ большомъ селѣ случилось пасть жеребью на
сына одного богатаго мужика, котораго
жители того села и схватили. Отецъ, жалѣя сына, тотчасъ бросился къ воеводѣ и
просилъ, чтобы онъ его помиловалъ. Воевода говоритъ: «что дашь?»—Сто рублей, милостивый государь! только помилуй и избавь.—«Хорошо! сказалъ воевода, сынъ
твой въ солдатахъ не будетъ! поди съ покоемъ».

Между тымь мужики схваченнаго привозять въ городъ, несмотря на всв воеводскіе происки и употребленныя къ отвращенію того хитрости и средствы. Отецъ, узнавъ о томъ, бѣжитъ опять, упадаетъ къ ногамъ воеводы и проситъ помилованія! — «Хорошо! хорошо! гонорить воевода: я тебъ уже сказаль, что двио будеть сдвиано, давай только сто рублей.»-Мужикъ деньги изъ-запазухи и воеводъ въ руки, а онъ тотчасъ и послаль сыскать тёхъ мужиковъ и приказываетъ привесть схваченнаго къ себъ. Мужики и отдачики, будучи не глупы и зная уже примъры, къ нему его не повели, а сказали напрямки, что воевода и такъ уже десять человъкъ у нихъ выпустиль, и что имь у воеводы делать нечего, а они представять его въ присутственное место.

Воевода послаль въ другой, послаль въ третій разь, но мужики не ведуть и не слушаются. Что оставалось ему дівлать? Но воть какую хитрость онъ выдумаль. Призываеть отца и говорить ему: «не бойся, я сділаю; поди къ сыну и скажи ему, что когда приведуть его въ канцелярію и я стану его спрашивать, то не говориль бы онъ ничего, а какъ стану его бранить, то браниль бы онъ самого меня».

Сіе дъйствительно и сдълалось. Какъ скоро привели въ канцелярію рекрута и по обывновенію раздали, то не говорилъ онъ ничего, какъ скоро воевода началъ спрашивать. И тогда воевода, будто разсердившись, закричаль: «что ты, сукинъ сынь, дуракь што ли ты, что не гововоришь!» — А рекруть закричаль самъ: «Самъ ты што ли дуракъ, сукинъ сынъ, кривой воевода! -- И тогда воевода вспыхнулъ, взбъсился и возопилъ-«вонъ! вонъ! вонъ! что это такое, какого это безумнаго привели, и гдъ отдачики?» и ни съ другого слова и не принимая никакихъ оправданій, ну-ка отдачиковъ пороть илетьми и мучить, и такимъ образомъ рекрута освободиль, отдачиковь перепороль и сто рублей съ отца сдуль, и тымь сдылаль странный образець, чему и по нинъ смъются и говорятъ, что нъкогда мужикъ разругалъ воеводу въ присутствін, однако онъ того не взыскиваль.

О бывшемъ же тогда, какъ я ѣхалъ, воеводъ господинъ Бабкинъ хотя подобныхъ дѣлъ было не слышно, а говорили только, что онъ охотникъ былъ ѣздитъ по богатымъ однодворцамъ Христа славить, и получалъ въ подарокъ отъ нихъ за то жеребятъ рублей въ полтораста, и прочее тому подобное.

Вотъ какія шильничества и дѣла происходили въ тамошнихъ степныхъ уѣздахъ. Ни страха Божія, ни боязни, ни стыда, ни совѣсти не было. Самыя присылаемыя для изслѣдованія ихъ коммиссіи ихъ не устрашали, и они боялись ихъ покуда еще не бывали, а какъ принлютъ, то было легче, ибо сало есть и подмазать есть чънъ, чтобъ колесо катилось планно и не скрипъло.

Но всего удивительное то, что городъ сей и посло, и по отврытии даже наместничествъ темъ же самымъ былъ славенъ. Нигдо такихъ безпорядковъ не происходило, нигдо такъ часто губернаторы перембияемы не были, и нигдо столько слодствій и коминссій не было, какъ въ ономъ. Словомъ, онъ съ сей стороны въ особливости несчастенъ.

Но я удалися уже отъ вити своего повъствованія; теверь возвращалсь въ опому, о дальнъйшемъ путешествін своемъ вообще сважу, что оно было хорошо. Мы ъхали благополучно, имъли труда и безповойствъ меньше нежели мы думали, по случаю перемънившейся погоды; не вижли во все продолженіе онаго нивавихъ особыхъ привлюченій. Бхали опять трезъ Коздовъ, Ранибургъ. Епифань в Тулу, и навовецъ, 12 октября, благоволучно возвратились въ свои домы, и были очень обрадованы нашедъ исъхъ своихъ домашнихъ здоровыми и благополучными.

Симь образомъ кончилось сіе наше дальнее путешестніе, а вибств съ онымъ окончу и и сіе мое письмо, сказавъ вамъ, что и есмь и прочее.

#### домашняя жизнь. Письмо 129-е.

Амбезный пріятель! Первыйшее мое попеченіе по возвращеній въ домъ было о перенозкі достального заготовленнаго для строенія воваго себі дома ліса. Онъ сплавлень быль уже давно съ рівни Угры, Окою къ Серпухову и лежаль туть на берегу. Отъйзжая въ степь, поручніъ я домашенить моимъ какъ можно о перенозкі его стараться, что ник и учивено было, и я засталь уже самое малое количество онаго веперевезеннымъ.

Сей-то остатовъ котілось мяй скорій перевезть, также и нанять для распилки онаго пильщиковъ в сею же осенью оный заложить, дабы весною тімъ раніве можно

было начать строить. Все сіе и усп'ять я еще въ томъ же овтябрів сд'ялать: діясь перевезли, пильщиви напяты, а и хоромы новые заложены были 21-го числа октября місяца.

Между тёмъ покуда сіе происходняю, не преминуль и объёздить нейхъ монхъ ближнихь сосёдей и со всёми ими но нёскольку разъ видаться, а 17-го числа сего мёсяца, какъ въ день имининъ монхъ, посётили они меня и мы начали осенніе вечера провождать въ частыхъ между собою свиданіяхъ, и я билъ съ сей стороны сосёдомъ своимъ, Матвѣемъ Никитичемъ, въ сіе время доколепъ. Напротивъ того ясё мы не таконы были довольны молодою женою брата Михаила Матвѣевича.

Она все что-то удалялась отъ насъ и не хотъла нивавъ прикраиваться въ обычаямъ и обыкновеніямъ нашимъ; а мы того меньше въ ея обычаямъ и дурвымъ привычкамъ, происходившимъ отъ дурного и самого подъяческаго воспитанія. Словомъ, чретъ короткое время унидъли мы, что была она намъ худая семьянина, ибо всё ен родиме не стоили ничего и были прямо полъяческой, да и дурной еще породы.

Кромъ сего въ концъ сего мъсяца нивав и удовольствіе получить изв Экономического Общества жнижку, содержащую въ себъ VIII часть Трудовъ оваго. Оно присладо мив оную, какъ къ сноему уже сочлену и опять при инсьмъ оть г. Нартова, въ воторомъ уведомияль овъ меня, что и оба последния посланныя отъ меня сочиненія Обществомъ одобрены и опредълено ихъ напечатать. Сіе порадовало меня въ особливости, ибо я, не получая долго накакого объ нехъ извъстія, начиналь уже дунать, что они обществу не повравились. Сіе же увідомденіе стало побуждать меня къ продолженію трудовъ и сочнаенісяъ монкъ и далъе впередъ.

Последующій за симъ ноябрь месяце ознаменовался более болезнію моей дочери. Бедненькая больна била сперва страшнымъ и даже съ кровавымъ изверженіемъ сопряженнымъ и ее до самой крайности доведшимъ кашлемъ. Мы вст отчаялись уже о ея жизни и почитали ее погибшею. Не могу вспомнить безъ содраганія, какъ чувствительна была намътогда болтань сія, и къ несчастію еще долговременная, и какъ много она насъ огорчала и озабочивала. Истинно незпаю, какъ она уже спаслась отъ оной; а не успъла она отъ сего кашля нъсколько освободиться, какъ должна была перепосить уже другую бользнь, называемою лапухою, но къ неописанному обрадованію нашему избавилась она и отъ оной.

Во-вторыхъ, достопамятно было то, что около сего времени все наше государство гремъло славою и занималось разговорами о проявивиемся въ Петербургъ русскомъ лекаръ Ерофеевичъ, вылечивающемъ всъхъ съ преудивительнымъ успъхомъ. такъ что возмечтали объ немъ уже и Богъ знаетъ что, и почитали его уже сущимъ Эскулапомъ.

Слава его чрезъ самое короткое время сдълалась такъ громка, что обратились и поскакали къ нему со всѣхъ сторонъ и краевъ Россіи страждущіе разными бользиями, и многіе дѣйствительно получали отъ него великое облегченіе. Самый другъ мой г. Полонскій собирался къ нему въ сію зиму ѣхать, и также полечиться отъ своей толстоты и водяной бользии, чувствуемой имъ у себя въ ногахъ.

Словомъ, врачъ сей обожаемъ былъ почти всеми и составлялъ около сего времени феноменъ необыкновенный, и потому не за излишнее почелъ я поместить здесь некоторое ближайшее объ немъ известіе и анекдоты, слышанные мною отъ очевидцевъ, а особливо отъ шадскаго соседа моего г. Соймонова, ездившаго къ нему съ сестрою своею для леченія оной, и сделать сіе для того, что легко статься можетъ, что иныхъ известій объ немъ не останется нигде. И вотъ что разсказывалъ мнѣ объ немъ помянутый г. Соймоновъ:

«Бздиль я, государь мой, лечиться съ сестрою своею. Я быль очень болень.

Состан мои могутъ засвидътельствовать, сколь я былъ слабъ и въ какомъ худомъ состояніи находился. Одышка превеликая, весь истончалъ, ничего не тлъ, однимъ словомъ былъ при дверяхъ смерти. Сестра моя была еще того слабъе и хуже, а сверхъ того свело у ней еще и ногу и вст лекари не могли ей ничъмъ помочь.

«Притхавши въ Петербургъ, старался я квартиру нанять поближе къ нему. Нельзя сказать, сколь много наполнено было то мъсто больными постояльцами и сколь квартиры были дороги; ибо всякій старался быть ближе, потому что его замучили призываніями, а притомъ ему и недосужно было разътажать, ибо онъ самъ приготовляль всть лекарствы. Я быль налегкт, совствы тыть малая квартира моя стоила мнт по 20 рублей на мъсяцъ; однако какъ я ни близко былъ, но не могъ его къ себть залучить, и принужденъ быль кое-какъ самъ до него добрести.

«Живеть онь на Васильевскомь острову, во второй линіи, въ маленькомъ домикъ государевомъ, гдф онъ жилъ прежде уже шесть лать, какъ опредаленный лекарь при академін къ малольтнымъ. Пришедши къ нему нашелъ я его сидящаго на маленькой скамеечкъ и упражняющагося въ переливанін лекарствъ изъ склянокъ въ скляночки. Половина горницы завъшена была холстиною. Тамъ два ученика перебирали травы, ибо лечить онъ все ботаническими лекарствами: и капли, и порошки и мази все у него изъ транъ и все самъ дѣлаетъ, а травы рвутъ бабы около Петербурга и онъ говоритъ, что ихъ вездѣ много.

«Обо мнѣ было къ нему рекомендательное письмо отъ одного моего родственника, ему знакомаго Сіе письмо лежало у него на лавкѣ еще нечитанное, ибо онъ дѣйствительно грамотѣ не умѣетъ. Онъ не старался его для того читать, что пріятель мой, котораго я съ письмомъ къ нему посылалъ, ему обо мнѣ уже сказывалъ. Я пришедъ говорю ему:

- Василій Ерофеичъ!
- <9TO?>

- Получили-ль вы письмо отъ моего брата?
- «Да вотъ оно: я его еще не читалъ».
  - Да въдь оно обо миъ писано.
- «Такъ сказывай же, чёмъ ты боленъ!

«Не успъль я ему начать сказывать, какъ человъкъ двадцать вдругъ начали также разсказывать ему свои бользни. А онъ все упражнялся въ своей работъ и ничего не говорилъ. «Кой чортъ», думалъ я самъ въ себъ. Но не успълъ я ему разсказать, какъ подаетъ онъ мнъ скляночку съ каплями.

— «Вотъ эти капельки принимай по двъ чайныхъ ложечки въ красномъ винъ, да поди вонъ туда, возьми травки, пей вмъсто чаю». Въ самое то время закричалъ онъ ученикамъ: «Дайте ему травы вмъсто чаю», и опи уже знали какую давать. Вотъ все, что происходило тогда у насъ съ нимъ при первомъ свиданіи.

«На сихъ капляхъ и па травъ держалъ опъ меня двъ недъли, и я долженъ былъ только сказывать ему о перемънахъ, про- исходившихъ со мною. Капли очень горькія и слабительныя, дъйствуютъ очень хорошо, трава же пить очень пріятна и отъ удушья. Отъ сего только могъ я чрезъ недълю уже выходить. одъваться и обуваться въ сапоги и повсюду тадить.

«Я ходиль къ нему всякой день, по два раза; потомъ даль онъ мнв потовые порошки, бъленькіе и очень солоны. Я долженъ быль принять ихъ въ банѣ въ тепломъ духу, и не успѣль принять, какъ преужасный потъ сдѣлался, отчего я власно какъ переродился. Наконецъ на отдѣлку далъ онъ мнѣ декокта, такъ какъ полпиво, очень хорошо и чтобъ пить въ жажду, и симъ образомъ въ два мѣсяца совсѣмъ меня вылечилъ».

Къ сестръ же своей могъ онъ насилу его дозваться. Онъ нашелъ въ ней застаръвшую лихорадку, и сказалъ, что надобно выгнать ее наружу, что и сдълалъ. Не успълъ онъ дать ей нъсиолько лекарствъ, какъ ее трепать начало. «Ну! говорилъ онъ, — пускай повеселится».

Послѣ того далъ порошовъ и она тотчасъ пропала. Всего удивительнѣе было то, что онъ пульса вовсе не щупаетъ, а схватилъ только сестру его за руку и сказалъ: «Охъ! какъ ты слаба, какъ тряпица». Однимъ словомъ, надобно было только описать ему, чѣмъ кто боленъ, и того было довольно.

Еще сказываль мив г. Соймоновъ, что онъ дъйствительно очень простъ и самый подлецъ, незнающій никакихъ церемоній. «Мой государь!» и то по-низовскому, да и только всего. Грамотъ умъетъ только жена его, которая разбираетъ и записки; а какъ онъ отъ безпрестанной тяды боленъ былъ, то она составляла капли.

Думать надлежало, что лечиль онъ боле китайскими лекарствами, полагая ихъ по малой долё въ здёшнія изъ травъ составляемыя, а подлость лечиль здёшними, и все по намяти. Собою быль онъ мужичокъ маленькій и илёшивенькой. на голове не было почти волосъ, однако кудерки волосковъ въ десятокъ, и тё напудрены; ходилъ въ офицерскомъ зеленомъ мундире, ибо какъ онъ вылечилъ графа Орлова, котораго вылечкою онъ наиболе и прославился, то данъ ему чинъ титулярнаго советника.

О происхожденій своемъ разсказываль онь самъ, что онь сибиравъ, родомъ изъ Пркутска, изъ посадскихъ; зашелъ въ Китай съ караваномъ и тамъ, оставшись по охотъ своей учиться лекарскому искуству, и былъ фельдшеромъ. По возвращеній своемъ оттуда отданъ былъ въ рекруты и бывъ фельдшеромъ, опредълился чрезъ Бецкаго къ академій, отъ котораго, также и отъ графа Сиверса рекомендованъ онъ былъ графу Орлову.

О леченіп сего Орлова разсказываль онь самь следующее. Лекари и доктора находили въ немъ какія-то судороги и другія лихія болести, но какъ онъ призвань быль, то сказаль онь, что это все пустое, а только застарёлая лихорадка; было также удушье, какъ у г. Соймонова, и почти точно такая же болезнь.

Какъ спросили его, можетъ-ли онъ вылечить, то сказалъ онъ: «для чего! только жакъ лечить: по-китайски или по-русски?» Удивился графъ сему вопросу и спрашиваль, что это значить? — «А то, мой государь! въ Китат ежели взяться лечить, то надобно вылечить, а ежели не вылечишь, завтра же повъсять; а ежели лечить порусскому, то дълать частые притады и выманивать болте денегь, а ты человъкъ богатый и отъ тебя можно поживиться нашему брату лекарю».

Радъ былъ графъ, слыша на какихъ кондиціяхъ онъ его лечить хочетъ. Тотчасъ послано было за братьями и согласились, чтобъ графъ далъ себя лечить Ерофенчу тайкомъ отъ докторовъ,

Сперва даваль онъ ему тъже капли и траву; но какъ по кръпкой натуръ его онъ тъмъ не пронядся, то чтобъ ее передомить, далъ рвотнаго; и какъ его повычистило, то далъ онъ опять каплей, и тутъто его уже прямо вынесло. Потомъ, положивъ его въ постелю, велълъ лежать и давъ ему потового, а самъ велълъ двъ печи жарить и заперъ его въ комнатъ васнувшаго. Проснувшись, лежалъ онъ какъ въ морсу. Потъ всю постель смочилъ и онъ вскочилъ какъ встрепанный и тотчасъ въ зеркало, и не узналъ самъ себя; дивится и говоригъ, что онъ власно какъ переродился.

У Сиверса же вылечиль онъ сына, бывшаго несколько леть въ разслабления. Однимъ словомъ, онъ делаль дела знатныя, однако были и недовольные имъ; но онъ и самъ говоритъ, что нетъ такого лекаря, который бы всехъ вылечивать могъ, по крайней мере лекарства его никому не вредятъ и болезни худшею не делаютъ. Впрочемъ напередъ опъ ничего за трудъ не биралъ, а былъ доволенъ темъ, что дадутъ, лечилъ же всякія болезни какія бы они ни были.

Вотъ что разсказываль мив о семъ рвдкомъ врачв г. Соймоновъ; а теперь разскажу вамъ другую исторію о вылеченной имъ удивительнымъ образомъ одной госпожи въ Петербургъ.

Сія госпожа, будучи на сносёхъ беременна и очень больна, впала въ обморокъ. Докторъ, лечившій ее, почель ее совершенно умершею, и какъ и изъ прочихъ никто въ томъ не соми вкался, то по обыкновенію обмывъ ее, од тли и положили на столъ, покуда гробъ поситетъ. По счастію случилось приткать туда одному ихъ родственнику.

Сей, возъимъвънъкоторое сумпъніе, уговориль хозяевъ послать за Ерофенчемъ, на что и докторъ согласился, хотя посрамить его и надъ нимъ посмъяться. Ерофенча привезли. Онъ говоритъ, что хотя и ему кажется она мертвою, однато не полагается онъ на свое мнъніе, но хочетъ ближе и точнъе дъло изслъдовать, и для того проситъ, чтобъ всъ вышли и остался бы одинъ мужъ, да докторъ да двъ женщины.

Симъ велѣлъ онъ ее раздѣть и потомъ щупаль подъ лѣвою мышкою, да противъ сердца, и держаль палецъ нѣсколько времени. Наконецъ говорить, что хотя и кажется ему, что она еще жпва, но хочетъ удостовъриться въ томъ еще однимъ опытомъ, и для того просилъ, чтобъ обождали его до второго часа, а онъ съѣздитъ за потребными вещами. Докторъ внутренно смъялся его словамъ и положилъ нарочно ждать второго часа.

Наконець притхаль г-нъ Ерофентъ. Онъ велталь опить всталь вытгить и при докторт и мужт обнажиль все ттало и положиль на все брюхо пластырь; погомъ просиль, чтобь дали ему втриме часы, которые положивь безпрестанно смотрталь, и не успта настать та минута, которая ему была надобна, какь тотчасъ пластырь свинуль и увидты его дтйствие, поздравляль мужа съ неумершею еще женою.

Натурально, можно заключить, что мужьобрадовань быль симъ извъстіемъ; но противное дъйсть іе произвело оно въдокторъ
Сей бъсился сіе слышавъ и не могь утерпъть, чтобь не смъяться, слышавъ увъреніе Ерофенча, что она черезъ полчаса имъ
по рюмкъ водки поднесетъ. Однако тотъ,
не взирая на то, приступилъ къ своей
операціи.

Онъ образаль всв пузыри, натянутые пластыремь и останиль голое тало; потомъ, намазавъ другой пластырь прило-- жиль и сталь потомы разговаривать съ докторомъ. Но какой мудрений вопросъ онъ ему предложиль.

 Что, ваше превосходительство, сказаль онъ ему: — можно ли пустить кровь изъ желудка?

«Не знаю, отвъчаль его превосходительство докторь, а самь разсибляся.— У насъ изъ желудва крови не пускають, да можно-ли сему и статься».

— А воть посмотрите, мой государь! я ее пущу; и вскорт потомъ пластырь съ брюха принять, и тотчасъ кровь изъ тъла пошла какъ-бы изъ жилы.

Онъ даль ей столько тель, сколько быдо надобио, потомы, приложивъ третій пластыры, ее уняль.

И не успъль сего сдълать, какъ госпожа вдругь стала оказывать въ себъ знаки жизни, и вскоръ потомъ промоленла: «Подайте пить».

- «Воть, мой государь, не правду-ли я говориль, что она насъ станеть подчивать» — ибо какъ сталь ее класть на постелю, то просиль Ерофенчь, чтобь пожаловала она хотя придержала подносъ рымками, ибо онь сте объщать. Вивесто благодарности за то объщаеть онь, что она благонолучно разръшится отъ своего бремени, что и сдълалось.

Но представьте-жь себь, каково было гогда доктору. Мало ежеля скалать, что было ему стыдно, но онъ безсомивно проклиналь тотт, часъ, въ который ему ожидать сего времени издумалось. Слововъ, Ерофенчъ перебъсиль всёхъ лекарей и докторовъ и оставиль по себъ ту славу, что и но нынъ все государство пьетъ гравникъ, составлений съ его травами и называемый «Ерофенчемъ».

Теперь, возврвщансь къ продолженим исторім моей, скажу, что вътомъ же еще ноибрѣ м всяць начали распространяться повсюду слухи о начивающейся у плсъ войнъ
съ турками, и о движевій всъх полковъ,
и виступленій взь обивновеннихъ ихъ
квартиръ въ южныя провивцій нашего государства. Сіе власно какъ оживотворило
паки исе государство и сдълалось всеобшею матерією разговоровъ Всѣ началя

приложения нъ «русской старинъ» 1871 г.

не о чемъ яномъ говорить, какь о войнъ съ турками, поляками, а иные прибавлям къ тому, что и съ пруссаками, и какихъ и какихъ слуховъ тогда не было, и чего и чего не говорили.

Между тъпъ услышали мы также и о великой отважности тогданней нашей монархини и приказаніи привять къ себъ оси у. Мы удявились тому, но вкупъ и радовались, что операція сія кончилась благополу чно. А не успъль наступить декабръ мъсяцъ, какъ многіе полки дъйствительно пошли большою тульскою дорогою, въблизости насъ идущею, а таущими генералами и другими знатными особами она, такъ сказать, запружена быда.

Повсюду на станцін велёно было выставить обывательских дошадей, нбо обыкновенных почтовых в оказвлось уже слишкомъ мало, и для лучшаго распоряжения оных приёзжаль даже на заводъ Ведминской и нёсколько премени тутъ жиль и самъ нашъ тогдашній коширскій военода г-пъ По севьевъ. И какъ меж сего человёка давно короче знагь хотфлось, то, при семъ случай, познакомился и съ нимъ короче, и онъ нёсколько разъприёзжаль ко мий въ домъ и дёлиль со мною время въ дружескихъ и пріятимъ разговорахъ.

Онъ былъ человъкъ умпый, свъдущій о многомъ и любопытеми. Итакъ, онъ радъбыль инъ, а я сму, и тъмъ паче, что могъ отъ него ежедневно почти слышать не только все происходившее на большой дорогъ, но и всъ новыя въсти

Но никогда привядь его ко мив не быль такъ для меня интересенъ, какъ въ день крамового нашего праздинка, 6-го декабря. Опъ не только умножилъ собою число всёхъ бывшихъ у меня въ сей день и довольно многихъ гостей, по былъ еще первымъ в лучшивъ моимъ гостемъ. Тогда весиоды несравненно болве уважались, нежели всё ныпъшніе судьи, исправника в городничіе.

Онъ привезъ къ намъ въ сей день множество повыхъ въстей, какъ о проходящих полкахъ, такъ и дълаемыхъ повсюду стращимъ и великихъ приуготовленій къ войнт; о выступленій въ походь уже всей армій; о удвоенномъ рекрутскомъ наборт; о умноженій лошадей на станціяхъ, и до 140 на каждой; о назначеній командирами армій князя Голицына и Румянцова; о изданномъ уже о войнт манифестт; о посажденій турками нашего резидента въ Едикуль; о происходившей въ Польшт дтиствительной войнт и кровопролитій, и прочая, и прочая. Словомъ, разныхъ втестти тогда и сколько справедливыхъ, столько-же и ложныхъ конца не было, и мы готовились каждый день къ узнаванію чего-нибудь новаго.

Препроводивъ весело нашъ праздникъ въ ежедневныхъ свиданіяхъ съ своими сосъдями, званы мы были 9-го числа и тадили къ г-ну Полонскому на имянины жены его. Торжество было пышное, собраніе довольно многолюдное и увеселенія разнаго рода.

Я наслушался и туть превеликому множеству новыхь въстей о тогдашнихъ произшествіяхь, но недоволень только быль бывшимъ туть однимъ гостемъ изъ сосъдей г-на Полонскаго. Всякій разъ, какъ ни случалось ему подгулять, дълался онъ неотвязнымъ и имъющимъ дурную привычку бить все по рукамъ и дергать слушателя, и сей надовлъ мнф тъмъ до чрезвычайности.

Возвратившись домой, началь я около сего времени продолжать сочинение «Дѣтской моей философіи». Всеобщее одобреніе первой ея части и похвала отъ всѣхъ ей приписываемая, побудила меня къ начатію сочиненія второй части сей книги.

Около половины сего мѣсяца имѣлъ я у себя одного новаго и весьма пріятнаго для меня гостя. Былъ то никогда еще небывавшій у меня г-нъ Колюбакинъ, Алексѣй Алексѣевичъ.

Какъ онъ былъ человъкъ довольно обращавшійся въ свътъ, имъющій со многими знатными людьми связи и знакомство, и притомъ знающій, любопытный и такой человъкъ, съ которымъ можно было обо всемъ говорить; то по предварительному увъдомленію отъ него, что онъ ко мнъ будетъ, ожидалъ я его къ себъ уже

нѣсколько дней съ великою нетерпѣливостью и тѣмъ паче, что онъ обѣщалъ мнѣ привезть манифестъ о войнѣ и многія другія любопытныя и важныя бумаги.

Поедику онъ былъ уже мнѣ знакомъ, то радъ я былъ ему очень и старался угостить его всячески. Онъ препроводилъ у меня весь тотъ день и ночевалъ, и мы не могли съ нимъ довольно наговориться.

Оль привезъ инъ не только манифестъ, но и росписание всъмъ арміямъ и приуготовленіямъ и насказаль мнв вестей съ три короба; но ни которыя такъ не были интересны, какъ носящійся повсюду слухъ, что по случаю составленія вновь прибавочныхъ полковъ и целыхъ корпусовъ и по недостатку довольнаго числа офицеровъ, нужныхъ для командованія оныхъ, не только приглашають всёхь отставныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ и опредъляютъ опять въ службу съ некоторыми для нижъ выгодами; но что будто въ случав недостатка хотять и всёхь отставныхь дворянъ пересматривать и годныхъ еще къ службъ, когда добровольно не захотять, опредълять и неволею въ оную.

Сей слухъ быль для меня не только интересенъ, но и поразителенъ. У меня зашевелилось даже сердце при услышаніи сего, ибо какъ въ семъ случат легко могло дойтить и до меня, мнъ же, какъ привыкшему уже въдеревит жить и вкусившему пріятность и блаженство сей жизни, уже никакъ и ни для чего не хотълось уже съ нею разстаться; то озабочивался я и очень много симъ слухомъ, ибо натурально заключаль, что по молодости, здоровью, достатку и знаніямъ монмъ весьма трудно инъ будеть отъ службы отдълываться, а особливо если будеть въ тому нъкоторое принуждение. Но какъ слукъ сей быль еще недостовернымь, то я симъ однимъ и мыслію, что можетъ быть сіе и неправда, сколько-нибудь еще и утвивался.

Гость сей недолго у меня пробыль, но поспёшая отъёздомь, не хотёль даже дожидаться настоящаго обёда, такъ что мы принуждены были приготовить для его обёдь ранній, и отъёздъ сей случился очень встати. Ибо не успёль я его проводить

со двора, какъ жена моя, бывшая уже давно на спосъхъ, начала мучиться ролами.

Я перетревожень быль симъ случаемъ до безконечности, и тъмъ паче, что было сіе противъ всикаго чаянія и ожиданія, и всі думали и считали, что ей еще неділи дві или гри носить падлежало, почему не случилось тогда даже и самой ея матери, в моей тещи дома. Но она безъ всякаго опасенія, за нісколько до сего дней, поіхала къ теткі Матрені Васильенні, у которой въ самое сіе время лежаль сынъ въ осить, и находилась въ Калетинкі.

Но какъ бы то ви было, но всѣ въ миввіяхъ своихъ обманулись в жена моя въ денятомъ часу вечера, къ неописанпому обрадованію моему, дъйствительно разръшилась отъ своего бремени благополучно, произведи на свътъ и въ сей разъ мивсына.

Я не могу изобразить, какь обрадовался и и какъ благодариль Бога, что дароваль инф, витсто умершаго, сего другого мальчишку. Мы назвали его С тепаномъ, и какъ ни поздно было, но того-жъчаса отправили въ Калединку нарочнаго съ укъдомленіемь о семъ къ его бабкъ, а по утру разосланы были и къ другимънашимъ друзьямъ и сосъдямълюди съ извъщеніемь о томъ же.

Особливато примечанія при семе произмествія было достойно то, что я за день до того исе оное, какт на яву, во сит видель, а именно, что жена моя нечалино родила при мит и родила сына, какт точно и совершилось.

Теща мов не успала о томъ услышать, какъ обрадованиись чрезвычайно, тоть-же часъ въ намъ полетала, а вийста съ нею прибхала любившая такъ много насъ в тетка; а не преминули также и всъ состам у насъ перебывать и по обыкновению поздравить насъ съ новорожденнымъ. Но я растревоженъ былъ на третій день сдълавшимся въ родильница жестокимъ жаромъ и даже самымъ бредомъ.

Опасаясь, чтобъ не произошда инфла- могу довольно надивиться тому, какъ мадія въ маткт и не лишила меня ее, не , хотвлось людямъ выдумывать сущів не-

зналь и что ділать и чёмъ сей бідной помогать; но спасною, припарка ромашкою съ молокомъ и нівоторыя другія употребленныя вспомогательных средствы помогли и меня опять успокоили, а къ особливому обрадованію моему полегчёло и дочери и она стала оправляться.

Крестинами сего новорожденнаго мы не очень сибинам, отчасти для того, что родильница все еще была нездорова и оправлялась очень худо, а навболбе желая дождаться мясобда, и не прежде крестили вакъ на другой день Рожества. Восприенниками отъ купели были прежніе: другь мой Иванъ Григорьевичъ Полонскій и тетка Матрена Васильевна, и мы и сей крестильный пиръ отправили какъ водится и гостей у насъбыло-гаки не мало, и притомъ довольно весело.

Симъ кончился почти 1768-й годъ, ибо въ достальные немногіе дии сего года не произошло ничего въ огобливости примѣчанів достойнаго, кромѣ того, что и, по причинѣ начинающейся войны, рѣшился въ первый еще разъ отъ роду взять себѣ московскія газеты и посладъ за оным деньги въ Москву. Но какля была развица между тогдашними газетами и нынѣшинею цѣною онымъ. Тогда онѣ не болѣе стоили пяти рублей съ полтиною, но за то и газеты были—подлинео газеты.

Другое случившееся въ сіи дни било то, что я вновь перетревоженъ билъ поминутымъ слухомъ объ отставныхъ, который не только не уничтожался, но увеличивался такъ и насказываемо было столь много, что я почиталъ его уже совершенно върнимъ; и того и смотрълъ, чтобъ не прибхали и ко мий съ повъсткою изъ города, чтобъ бхать въ Москву и нвиться въ военную коллегію, такъ капъ гонориля, будто уже многихъ въ другихъ, особливо степныхъ убраяхъ выслади.

Но чего и чего тогда уже не говорили и не насказывали за върное. Нынъ, читая записки о тогдашних слухахъ, не могу довольно надивиться тому, какъ котълось людямъ выдумывать сущія не-

былицы и распускать въ народъ слухи, неимъвшіе ни мальйшаго основанія.

Третье было то, что я во всё сін дни нивль дёло съ приважавшими ко мнё изъ дальнихъ степныхъ деревень обозами и дуракомъмоимъ шадскимъ прикащикомъ, который насказалъ мнё и Богъ знаетъ что о славе, какая будто носилась вездё тамъ о моемъ межеванье; а все было пустое.

Впрочемъ, не оставили мы, чтобы не видаться въ сін дни кое съ къмъ изъ сосъдей въ ихъ домахъ и съ ними непрепровождать святокъ по стариннымъ обрядамъ и обыкновеніямъ, такъ какъ и окончилъ я сей годъ не у себя въ домѣ, а у кума и друга своего Ивана Григорьевича, къ которому заѣхалъ бывши въ гостяхъ у Товарова, къ которому я званъ былъ на имянины къ его матери.

Симъ образомъ окончися и 1768 годъ, проведенный мною отчасти дома, а отчасти въ путешествіяхъ, но довольно хорошо и благополучно и въ безпрерывныхъ почти упражиеніяхъ.

Упражненія мои, какъ изъ вышеупомянутаго видно, были разныя, и то экономическія, то литеральныя. Въ разсужденіи сихъ послѣднихъ замѣчанія достойно было то, что я много начиналъ сочинять вновь книгъ, но ни одной почти не сочинилъ и не кончилъ, а ежели что сдѣлалъ, такъ описалъ и ранжировалъ всю свою библіотеку, но которая около сего времени была и вся еще очень и очень не велика, и число всѣхъ книгъ простиралось только до 660 книгъ. Какая разница предъ нынѣшнею, и что значила она тогда и что нынѣшняя!

Наконець замѣтить надобно, что я никогда такъ много не упражнялся въ переплетаніи книгъ, какъ въ сей годъ. Не
только своихъ, но и чужихъ переплелъ
множество, и въ работѣ сей находилъ
для себя превеликое удовольствіе. Но каковы мои переплеты были, о томъ спрашивать нечего. Но говорится въ пословицѣ «на безлюдьи и сидни въ честь», а
такъ было тогда и со мною, и за неимѣніемъ лучшаго и искуснѣйшаго переплет-

чика и то было уже хорошо. Люди и твиъ были довольны.

Наконецъ, вообще можно сказать, что я и сей годъ препроводилъ счастливо и такъ весело, что деревенская жизнь часъ отъ часу становилась инъ пріятнъе и драгоцъннъе, и я такъ ею и состояніемъ своимъ былъ доволенъ, что не помышлялъ ни о какихъчинахъ и достоинствахъ въ свътъ.

А симъ окончу я и письмо сіе, довольно уже увеличившееся, и сказавъ вамъ, что я есмь вашъ, и прочая.

### 1769.

### Письмо 130-е.

Любезный пріятель! Начало 1769-го года достопамятно для насъ было смертію двухъ особъ, которыя мив были любезны. 6-го числа генваря кончила наконецъ долговременную свою жизнь старушка Варвара Матвъевна Темирязева, сестра покойнаго дъда моего Никиты Матвъевича и самая та, отъ которой наслышался я о предкъ нашемъ Еремъъ Гавриловичъ. Она жила болъе 90 лътъ. Старушка была добрая и мы всъ ее любили и почитали. А 12-го числа того же мъсяца умеръ внучетной братъ мой, Динтрій Ивановичь Арцыбышевь, и сего мев еще болве жаль было, нежели старушки.

Быль онъ еще въ самыхъ цвътущихъ льтахъ своего въка, но очень толстъ и тяжелъ, и водяная болъзнь лишила его жизни. Какъ онъ былъ очень милый и добрый человъкъ и насъ любилъ, то и мы всъ любили его искренно и жалъли о рановременной смерти его. Мы погребли его со слезами у приходской ихъ церкви въ селъ Лушкахъ, а удалось миъ проститься съ прахомъ и старушки бабки моей при погребеніи ее въ селъ Заглухинъ.

Проводили мы также съ сожальніемъ въ началь сего мьсяца и друга моего, Ивана Григорьевича Полонскаго, въ Петербургъ и желали, чтобъ получиль онъ отъ Ерофеича себь облегчение.

Въ концъ же мъсяца сего перетревожены мы были умножившимися повсюду кругомъ насъ смертоносными горячками также свиръпствующею повсюду ослою и кремъ. Какъ сами по себъ, такъ и для дътей своихъ мы такъ быле симъ перетревожены и озабочены. что помяшляли уже о томъ, чтобъ уъхать жить въ Коростино, и тъмъ паче, что дочь моя около сего времеви не только освободилась уже совсъмъ отъ своей бользии, по начала уже и ходить сама о себъ, что веселило насъ до чрезвычайности, ибо дъти были тогда намъ въ великую еще диковинку.

Впрочемъ, первый мъсниъ сего года прошелъ въ безирерывныхъ почти разъвъдахъ по гостянъ и угащивания у себя 
въ намъ привъжавшихъ. Давно уже тавъ 
много ихъ не бывало и и тъмъ былъ очевь 
доволенъ, но довольнъе еще уничтожившимся слухомъ объ отставныхъ и тъмъ, 
что оной оказался ложныхъ.

Напротивъ того достонамятно было то, что при началъ сего года сдълалось-было въ Москвъ и вездъ такое оскудение соли, что продавали ее почти только фунтами, и пъна ей была уже гривенъ по осъми, а въ степяхъ и слишкомъ по 2 рубля пудъ покупалась. Но по счастию продолжилось сие ведолго: ее подвезли и цъна возстановиласъ прежиля.

Стервыя нашя міста не оть одной сей дороговизны въ соли стонали, но и оть поставки провіанта нь Украйну. Казна платила хотя и за пронозь и за хлібів деньти, но несмотря на то обращалось сіе въ великое отягощеніе тамошнямь краямь, по причині разныхь здоупотребленій и прижимокь притомъ бывщихь, и потому никому не хотілось самому туда вхать, а сдавали подрядчикамь и платили дорогою ціною.

Еще носилась около сего времени одна странная исторія не голько о безчеловічів, но и о сущемъ варварствів одной нашей дворянской фамиліи, жившей въ здішнемъ уіздів и ділающей пятно всему дворянскому корпусу.

Сей господинъ отдаваль одву дъвку въ Москву учиться плесть кружева. Дъвка скоро переняла и плела очень хорошо; но какъ возвратилась домой, то отягощена была отъ господъ уже слишкомъ сею

пустою и ничего незначущею работою, и принуждена была всякій вечерь по двів свічи просвживать. Сіе подало поводь въ тому, что она ушла прочь въ Москву и опять къ мастериції своей; но ее отыскали и посадили въ желівни и въ стуло, и заставили опять плесть.

Чрезъ нѣсколько времени освобождена она была по просьбѣ одного цопа, который ручался въ томъ, что она не уйдетъ. Но какъ дѣвка сія была только 17-ти лѣтъ и опать трудами отвгощена слешкомъ, то отважилась она опять уйтить; но, по несчастію, опять отыскана и уже закленана въ кандалы наглухо, а сверхътого надѣта была на ее рогатка, и при всемъ томъ принуждена была работать въ стулѣ, кандалахъ и рогаткѣ, и днемъ плестъ кружева, а ноченать въ приворотней избѣ подъ карауломъ и ходить туда босая.

Сія строгость сділалась наконець ей несносною и довела ее до такого отчаянія, что она возложила свиа на себи руки и зарізплась; но какть горло не совстить было переръзано, то старались сохранить ея жизнь, но разрубая топоромъ заклепавную рогатку еще боліте повредили, такть что она цілым сутки была безъ памяти. Совстить тімъ не умерла она и тогда, но жила цілый місяць, и хотя была въ опасности, но кандалы съ нее сияты не быле и она умерла наконець въ нихъ, ибо рана, начавъ поджинать, завалила ей горло.

Воть вакой звърскій и постидный примърь жестокосердія человъческаго! и на толь даны намъ люди и подданные, чтобъ поступать съ ними такъ безчеловъчно. И какъ дъло сіе было скрыто и концы съ концами очень удачно сведены, то и остались господа безъ всякаго за то ваказанія.

Мы содрогались услышавь исторію сію и гвушались такимь звірствомь и семействомь сихъ изверговь, такъ что не желали даже съ симъ домомь иміть и знакомства никогда

Далже записано у меня, что я въ сей мъсяцъ крестиль съ тещею моею имяжиняго нашего дьякона Петра, сына бывшаго тогда нашего попа Евграфа; также въ исходъ онаго выдумалъ и самъ сдълалъ прекрасный деревянный замокъ съ шестью колесами.

Замокъ сей быль очень курьёзенъ. На колесахъ онаго, вертящихся кругомъ, изображены были литеры и изъ оныхъ можно было чрезъ вертъніе набирать до 4,000 разныхъ словъ и именъ, но отпирало его только одно слово, и слово сіе было «фофонъ». Съ того времяни стали дълать въ Тулъ замки сего рода и желъзные, но все глупые и не столь замысловатые.

Наконецъ, 15-го числа сего мѣсяца имѣлъ я удовольствіе получить чрезъ Серпуховъ свои газеты, и какъ это было въ первый разъ, то я обрадовался имъ какъ бы какой превеликой находкѣ. Но радость сія скоро превратилась въ досаду, ибо какъ тогда не было еще такой порядочной почты по всѣмъ мѣстамъ какъ нынѣ, то пересылка оныхъ происходила не только медленно, но весьма неисправно, и я то и дѣло принужденъ былъ видѣть посылаемыхъ за ними въ Серпуховъ людей, возвращающихся съ пустыми руками и досадовать на почту и на газетировъ.

Сколь ни мало было въ генварѣ произшествій достойныхъ замѣчанія, но февраль былъ еще того скуднѣе оными. Въ теченіи всего онаго не произошло почти ничего важнаго кромѣ того, что я нанялъ плотниковъ рубить новый себѣ домъ, да въ концѣ онаго получилъ опять письмо изъ Экономическаго Общества съ IX-ою частію Трудовъ онаго, и имѣлъ удовольствіе видѣть въ оной оба мои послѣднія сочиненія напечатанныя.

Письмено сіе было самое коротенькое, но книги прислано было ко мий цёлыхъ 13 экземпляровъ, власно какъ бы въ награду за труды мои и чтобъ могъ я оныя раздарить йоимъ знакомымъ. Награда сія была котя слишкомъ мала, но я по нуждё былъ и оною доволенъ, и самымъ тёмъ побуждался и далее заниматься подобными тому-жъ экономическими сочиненіями.

Впрочемъ имѣли мы удовольствіе въ теченіи сего мѣсяца видѣть ближайшаго моего сосѣда и двоюроднаго брата, Гаврилу Матвѣевича, приѣхавшаго изъ Петербурга въ домъ свой, а напротивъ того другого сосѣда, Матвѣя Никитича, прововодили въ Петербургъ на службу.

Наконецъ, какъ въ исходъ сего мъсяца случилось быть въ сей годъ масляницъ; то, по молодости своей и но охотъ съ малольтства къ катанью, вздумалось мнъ поръзвиться и сдълать для катанья порядочную гору. Она сдълана была деревенская, безъ всякихъ коштовъ.

Я велёль на нижиемь своемь прудё расчистить ледь и избравь отлогій, но довольно высокій и крутой берегь, въ самомь томь мёстё, гдё нынё у меня известковыя ямы, улили весь оный и такь, что гора была наипрекраснёйшая. И мы закатались на ней впрахъ не только сами мущины, но сотоварищество намъ въ томъ дёлали и самыя боярыни какъ наши, такъ и приёзжавшія къ намъ въ гости.

Самыя старушки. какъ, напримъръ, теща и тетка моя Матрена Васильевна, дозволили мнѣ нѣсколько разъ скатить себя съ горы на салазкахъ. Словомъ, я не помню, чтобы когда-нибудь во всю жизнь мою я такъ весело масляницу, а особливо послѣдній день оной препроводилъ, какъ въ сей разъ. И какъ гостей у насъ случилось много, то катались мы въ сей день до сайаго поздняго вечера и даже при огняхъ, которыми гору свою ми освѣтили, и кончили оный прямо хорошо и весело.

Съ начала марта сдълалась-было у насъ половодь: сошель весь снътъ и вскрылась-было совствъ весна. Явленіе сіе было необыкновенное, однако продолжалось сіе недолго и мы должны были опять покидать колесы и приниматься за прежнія сани, и настоящая половодь не прежде была какъ подъ Благовъщеніе.

Въ сей мъсяцъ начали плотники рубить мон хоромы, а я съ людьми заготовлять каменья подъ фундаментъ подъ стъны, которыя основаны были на толстыхъ дубовыхъ столбахъ. Копали мы оные прямо противъ хоромъ въ вершинъ и вытаскивали оные къ хоромамъ, при помощи ворота, по намощенному вкось чрезъ вершину изъ досокъ мосту, по которому втаскивалась особато рода плоская телъга или почти родъ саней, нагруженныхъ множествомъ камней.

Машину сію выдумали мы сами съ столяромъ и она помогла намъ очень много. И какъ каменьевъ нашли мы превеликое множество, лежащихъ въ горъ стъною, власно какъ складенною изъ тесаныхъ камней, то съ малымъ трудомъ наломали и натаскали ихъ множество.

Были также подряжены и гвоздье, и какая дьявольская разница между цѣнами тогдашними и нынѣшними: тогда двутесные не дороже были двухъ рублей, а однотесные 80 копѣекъ.

Еще достопамятно, что въ теченіе сего місяца продаль я въ коширской деревніь своей Бурцовой, приданой покойной моей бабки, наконець и самую землю брату Гаврилі Матвітевнчу. Итакъ, сія деревня совсёмъ вышла изъ моего владінія, ибо крестьяне переведены были уже давно въ шадскую деревню.

Имъли мы также удовольствие видъть опять и сосъда нашего Матвъя Никитича, возвратившагося совсъмъ нечаянно изъ Петербурга, чрезъ что собрались мы опять всъ вмъстъ, и вся фамилія наша находилась тогда въ Дворяниновъ.

Что касается до упражненій моихъ, то во всё послёдніе зимніе мёсяцы занимался я наиболёе разрисовываніемъ красками печатныхъ картинокъ, вырёзанныхъ изъ книгъ, и разрисовалъ ихъ множество. Всё онё и понынё укращаютъ мои стёны, а иныя въ эстампной и портретной книгѣ.

Однако не гуляло и перо мое; работалъ я много и онымъ; но кромъ пьесы о телъжкъ навозной, назначенной для Экономическаго Общества, не сочинено мною ничего особливаго, но начиналъ я многое, а сдълалъ мало. Впрочемъ занимался я также и переводами, и трагедія «Вольнодумъ» переведена въ сіе время.

Наконець въ концѣ сего мѣсяца огорчены мы были всѣ, а особливо теща моя, печальнымъ извѣстіемъ, что смерть похитила и третьяго ея брата, Александра, въ цвѣтущихъ еще лѣтахъ, на Низу. И какъ старикъ отецъ ея, а жены моей дѣдъ, остался съ однимъ только своимъ меньшимъ сыномъ, Сергѣемъ, то приглашалъ онъ тещу мою, чтобы она къ нему въ Цивильскъ приѣхала жить, но чего однако намъ да и самой ей не очень хотѣлось.

Начало весны провели мы весело и благополучно и видались почти всякой день съ своими сосъдями, а особливо въ святую недълю, бывшую въ сей годъ въ исходъ апръля, которая была для насъ тъмъ веселъе, что у Матвъя Никитича родила жена въ оную перваго ему сына и были у него сборныя крестины, и по случаю сему и множество гостей, которые всъ перебывали и у насъ. Вмъстъ съ другими крестилъ и я его сына съ дъвушкою Пестовою, Марьею Михайловною.

Впрочемъ, не успъла весна вскрыться, какъ принялся я опять за милые и любезные сады свои и всякій день занимался въ нихъ множествомъ работъ и дъль вешнихъ. Мы садили и пересаживали разныя деревья, прививали прививки, съяли разныя цвъточныя и огородныя съмена, чистили и прибирали все, а особливо цвътники, до которыхъ я въ особливости быль охотникъ.

Въ самую сію весну завель я наиболье всь разные роды вишень, которыя и понинь сады мои наполняють Нъкоторыя изъ нихъ получиль я отъ Товарова изъ Прончищева, а другія и самыя ты алыя мелколистныя и плодородныя, изъ которыхъ нынь въ садахъ моихъ ростутъ цыле льсочки, отъ Незнанскаго попа Егора.

Также въ самую сію весну насажена изълниъ та короткая прекрасная крытая дорога въ ближнемъ моемъ саду, подлѣ воротъ на улицу, которая и понынѣ увеселяетъ меня своею густотою и веливостью. Въ теченіе прошедшихъ съ того времени 34-хълѣтъ разрослась и выросла

она преведикою. Въ сіе время имѣлъ я уже и планы садамъ монмъ, но далеко не такіе совершенные, какъ нынѣ.

Кромъ сего имъли мы въ сіе время съ сосъдями своими небольшую сдълку въ разсужденіи Удерева и луговъ подъ Шестунихою, и многими клочками, по согласію другь съ другомъ, размѣнялись.

Въ началь мая убавилось опять наше деревенское близкое сосъдство однимъ человъкомъ. Братъ Гаврила Матвъевичъ поъхаль опять въ Петербургъ на службу, ибо какъ онъ ни старался, но ему не отсрочили. Мы же, оставшіеся, провели общій нашъ деревенскій праздникъ отмінно весело. Гостей у всіхъ насъ было множество, мы только и знали, что переходили съ ними другъ къ другу.

Въ особливости же было у меня всѣмъ весело, по причинъ круглыхъ качелей, бывшихъ у меня. Да и кромъ сего во весь сей мѣсяцъ какъ-то въ особлиности и такъ много у меня погостилось, что мы рѣдкій день проводили безъ гостей, или сами у кого чтобъ не были.

Между твиъ хоромы мои продолжали строиться и съ такимъ успвхомъ, что въ сей мвсяцъ успвли ихъ уже и поврыть, а мы между твиъ подвели подънихъ и фундаментъ каменный.

Прочія-жъ упражненія мон въ праздные часы состоями въ срисовываніи съ натуры цвътовъ разныхъ, расцвътающихъ у меня въ садахъ и цвътникахъ, которыя картинки и понынъ у меня цълы и украшаютъ отчасти стъны въ монхъ хоромахъ.

Наидостоп мятнѣйшимъ-же произшествіемъ сего времени было солнечное и очень видное затмѣніе, случившееся 24-го мая. Я примѣчалъ оное съ величайшимъ вниманіемъ и имѣлъ случай примѣтить тогда въ солнцѣ шесть маленькихъ черныхъ пятнушковъ, въ разномъ положеніи между собою и подвинувшихся къ вечеру совсѣмъ въ другое мѣсто, что нѣкоторымъ доказательствомъ было тому, что солнце вертится вокругъ своей оси.

Въ продолжение июня мъсяца занимался и наиболъе строениемъ: какъ старинный конский и скотский дворъ находился

подлѣ самыхъ новыхъ и уже плотниками отдѣланныхъ хоромъ и надлежало его перенесть куда-нибудь въ иное мѣсто, то разсудилось мнѣ перенесть его въ рощу за вершину и на самое то мѣсто, гдѣ находятся теперь людскіе огороды.

Итакъ, надобно было вырубить ту часть рощи, и строеніе оное туда перевозить и ставить; предъ хоромами-жъ ровнять и планировать мѣсто, для назначаемаго туть большого цвѣтника, которая работа произведена однимъ садовникомъ съ ребятишками.

Изобратенная мною садовая о двухъ колесахъ телъжка, употребляемая и по нынь съ особливою выгодою и пользою, въ томъ имъ много поспышествовала. А какъ и хоромы осталось только внутри отдълывать, то начиналъ я уже и о украшении внутренности оныхъ помышлять и цълыхъ семь дней употребнлъ самъ на намалеваніе одной большой картины на подобіе тканаго ковра, съ историческими изображеніями, каковыми хотълось мив обить и убрать всъ стъны моего зала, которая и понынь еще цъла и украшаетъ собою стъну въ заль и служитъ памятникомътогдашнихъ моихъ трудовъ и малеванья.

Между сими упражненіями не оставляли мы по прежнему видаться съ своими соседями и знакомцами, и какъ у себя ихъ угощать, такъ и самимъ къ нимъ ездить.

Бывшій въ началь місяца сего Тронцинъ день провели мы очень весело, будучи въ гостяхъ у г. Гурьева, въ Тарусскомъ утадь. Собраніе гостей было многочисленное. Добрые сіи люди были встви любимы, и никому, по особому гостепріимству, ихъ не было у нихъ скучно. Не могу и понынт позабыть, какъ были мы въ сей день тамъ веселы, какъ танцовали, бтали, ртзвились, гуляли по садамъ, по рощамъ и забавлялись разными деревенскими играми, и какъ смтялись и хохотали при одномъ приключеніи, случившемся съ бывшими тамъ въ гостяхъ съ молодыми барышнями.

Сдучилось это на другой день праздника. Сыну и дочерямъ хозяйскимъ вздумалось подговорить ихъ иттить съ нами погулять иодъ гору на берегъ ръки Оки, гдт имтам они преврасную рощу, и тамъ на лодкт по ръкт покататься. Овт согласились на то охотно. Но не усптав онт приттить къ ръкт и състь нь лодку, какъ вдругъ поднялась преведикая буря съ проливнымъ дождемъ, и гуляющія подверглись отъ того преведикой опасности, а того болте перестращались.

Съ превеливою нуждою и насилу насилу удалось имъ привалить опять въ берегу, и тогда, позабынъ гуливье, сийшили онъ домой; но какъ разстояніе было не близное и болье версты, то всъ онъ бъгучи не только перемучились и устали, но всъ съ головы до ногь отъ проливного и крупнаго дождя обмокли.

Мы, мужчины, съ ними тогда не ходили, а оставались съ хозинномъ дома, и сперва сами опасности ихъ напугались, но после надселись со смеху, види нусрабегущихъ безъ памяти домой и укрывающихся отъ дожди чемъ кому попало. Иная бежала въ людской шляце, другая въ епанче, иная обиязавъ голову платкомъ, ниая чемъ нопало и такъ далее. Смеху-то! хохотанья! конца истинно не было!

Вскорт за симъ долженъ я былъ сътадить еще за Серпуховъ, въ Малоярославецкій утадъ, для межеванья У тетки Матрены Васильевны Арцыбышевой была тамъ деревня Ноники, и какъ пришло туда межеванье и произошли споры отъ дачъ виягини Дашковой, то просила меня тетка сътадить въ сію деревню и ваять сіе межеванье подъ свою опеку. И какъ мий не хоттлось отказать ей въ сей просьбъ, то я туда и взанлъ, и учиниль тамъ все что только было мий

Насмотравшись и туть всего происходящаго при межеваньй и получая часъотъ-часу иножайшее понитіе объ опомъ, предвидать я, сколь неликая падобность для всякаго владальца была въ томъ, чтобъ знать напередъ варно все количество владаемой имъ земли, даби располагаясь по тому можно было такъ уже и поступать при межеваньъ.

А какъ такого-жъ межеванья скоро ожидали мы уже и у себя, а изъ всёхтнзъ насъ никто не зналъ сколько у насъ земли дъйствительно во владъвім, и примъръ-ли въ ней протинъ дачъ будетъ или недостатокъ, то сіе начинало мени уже очень озабочивать и побуждать мыслить о томъ, какъ бы мит всю тачу и земли свои предварятельно выитрить и узнать точное количество земли въ нихъ.

Сіе не ниако можно было учинить, какъ чрезъ святіе всей дачи на планъ. Къ святію-же сему потребна была необходимо астролябія. Сію хотя и нифль я у себя домашнюю, но какъ шадское изифреніе. при которомъ она употреблена была, доказало мев, что она весьма еще несовершенна, и съ нею только намучишься довольно, а дела не сделаеть, поточу что она удобна была въ сниманию на планъ одними только углами, при чемъ мальйшая невърность и неакуратность могла все дело портить, то и сталь я думать и помищиять о томъ нельзяль-бы смастерить себъ иную, лучшую и надежнъйшую, и такую, которая-бы снабжена была и вомпасомъ, и которою бы можно было землю синмать и по румбамъ.

По счастім инф и удалось придунать вавъ сіе сдфлать, и изобрфсть такого рода астролябію, которая по дешевизиф своей и особому сложенію достойна была особливаго замічанія. Обрадуясь сей выдункі, приступиль я тотчась въ ділу. И оба мы съ замисловатымъ столяромъ своямъ были столь прилежны, что въ немногіе дни и смастерили себі такую астролябію, какой лучше требовать было не можно.

Вся она сдълана была дома и вся и съ штативомъ своимъ, кромъ стрълки, не стоила мий им копейки, а дъйствовала такъ върно и такъ хорошо. что я не желалъ имътъ лучшей и билъ ею очень доволенъ. Стрълкою иъ ней свабдилъ меня другъ мой г. Гурьевъ, доставъ ее для меня отъ межевщиковъ.

Не усправ я снабдить себя самь нуж-

нымъ инструментомъ, какъ приступилъ дъйствительно къ снятію всей своей дачи и разныхъ частей ея на планъ и занимался тъмъ во все праздное время, которое я имълъ въ теченіе іюня мъсяца; но время къ тому и досуга имълъ не много.

Такъ случилось, что мнѣ многіе дни надлежало быть отъ дома въ отлучкѣ и заниматься премножествомъ межевыхъ настоящихъ хлопотъ, по просьбѣ такого человѣка, которому нельзя было въ томъ отказать, и которому и самъ я за удовольствіе поставляль помогать и жертвовать всѣми приобрѣтенными мною въ сихъ дѣлахъ знаніями и способностями, а именно:

Возвратился около самаго сего времени другъ и наилучшій сосёдъ мой, Иванъ Григорьевичъ Полонскій, изъ Петербурга. Онъ ёздилъ, какъ выше упомянуто, туда лечиться у Ерофеича и вылечившись приёхалъ теперь назадъ и тотчасъ прислалъ ко миё съ увёдомленіемъ.

Я тотчась полетёль къ сему любезному для меня человёку и обрадовань быль очень, нашедъ его несравненно въ лучшемъ состояніи предъ прежнимъ.

Онъ показываль мнѣ списанный нарочно портреть съ сего славнаго врача и разсказываль множество всякой всячины объ немъ, и какъ вмѣстѣ со мною съѣхались и многіе другіе его сосѣди и знакомцы, то весь тоть день проведи мы очень весело.

Не усивлъ г. Полонскій возвратиться въ домъ, какъ озабоченъ былъ досадными хлопотами; съ одной стороны приближалось къ дачамъ его и начиналось почти межеванье, при которомъ, по запутанности обстоятельствъ съ дачами и землями его сопряженныхъ, предусматривалъ опъмногія для себя и непріятныя хлопоты, при которыхъ нужна была великая расторопность, да и практическое въ межевыхъ дѣлахъ знаніе, въ какомъ былъ ему недостатокъ; а съ другой стороны иныя необходимыя нужды и обстоятельствы требовали паки его отъ дома отсутствія

и принуждали немедленно **вхать въ Моск**ву, и потомъ еще и далѣе въ шуйскія свои деревни.

Все сіе такъ его стѣсняло, что онъ не зналь что дѣлать и другого не находиль, какъ просить меня, какъ своего друга, помочь ему въ сей нуждѣ и принять всѣ хлопоты по его межеванью на себя, и чтобъ миѣ собою замѣнить его собственное присутствіе. И какъ онъ былъ о знаніи и честности моей удостовѣренъ, то ввѣрялъ миѣ всю судьбу своихъ дачъ и хотѣлъ быть всѣмъ доволенъ, что я ни сдѣлаю.

При такихъ обстоятельствахъ, какъ можно было мнѣ не принять сего предложенія и отговориться? Напротивъ того я самъ былъ еще радъ, что имѣлъ случай услугами и трудами своими возблагодарить ему за всю его ко мнѣ дружбу и благопріятство и доказать тѣмъ, сколь искренно и нелестно я люблю онаго, а желалъ только, чтобъ въ стараніяхъ мочхъ имѣлъ я успѣхъ вожделѣный.

И подлинно, не успыть я возвратиться къ себъ въ домъ, а г. Полонскій ужать въ Москву, какъ и прислала жена его ко мнъ съ просьбою, чтобъ я привзжалъ какъ можно скоръй къ ней для межеванья. Я и поскакалъ тотчасъ къ ней верхомъ и вступиль въ порученное мнъ дъло. Но, о! сколько хлопотъ навело оно мнъ!...

Продолжилось оно съ разными перетадами болте двухъ недтль сряду. Нтесколько разъ принужденъ я былъ къ ней притажать, и бросая вст собственныя свои дтла и нужды, проживать у ней иногда дни по два и по три, и не только таскаться ежедневно съ утра до вечерапо полямъ, и по горамъ и буеракамъ, но терптъ и скуку, и досаду и самое безпокойство отъ жаровъ и солица, а не одинъ разъ отъ бурь и проливныхъ дождей, захватывавщихъ насъ въ полть.

Но всего того было не довольно, но обстоятельствы дачь и земель его были действительно такъ спутаны и такъ сумнительны, что я принужденъ былъ употреблять все свое знавіе и все искусство

и наивозможнъйшую расторопность и даже самыя иногда тончайшія хитрости къ спасенію его земель отъ захватыванія посторонними, и къ недопущенію до споровъ и тому подобнаго.

и какъ дело долженъ былъ ниеть я не съ однимъ, а со многими и разными владъльцами, острившими на земли г. Полонскаго свои зубы, а притомъ съ двумя хитрыми землем врами, то и принужденъ я быль при многихъ случаяхъ извиваться ужемъ и жабою, употреблять и волчій роть и лисій хвость; не одинь разь вставать до света, трудиться надъ бумагами, черченіемъ и вычисленіями до полуночи; скакать безъ намяти изъ одного мъста въ другое, разъвзжать по всвиъ знавомымъ и незнакомымъ соседнимъ домамъ; бывать совствы въ непріятных для меня компаніяхъ, и иныхъ упрашивать, другихъ уговаривать, инымъ предлагать умышленные совъты и всъхъ, кого надобно было, разными средствами наклонять къ тому, что мит было надобно, и радовался по крайней мъръ тому, что всъ сіи хлопоты и труды не были тщетными; но мнъ удалось не только спасти всъ земли, находившіяся во владеніи у г. Полонскаго, изъ коихъ онъ многія почиталъ за потерянныя, но доставить ему еще нъкоторыя вновь во владение и темъ превзойтить всв его чаянія и ожиданія, а при всемъ томъ и обоихъ землемъровъ, изъ коихъ одинъ былъ г. Х вощинскій, а другой г. Рославлевъ, сдълать себъ хорошими друзьями.

Вст сін хлопоты такъ меня заняли, что я во все теченіе іюня мтсяца, кромт обыкновенных в хозяйственных дтак, усптав только разбить и основать большой цвтникъ предъ окнами новаго дома.

Наконецъ, ознаменовался сей мъсяцъ двумя печальными произшествіями, случившимися въ теченіе онаго.

Первое была жалкая кончина одной недальней родственницы тещи моей, г-жи Вяткиной, сестры Ивана Аванасьевича Арцыбышева. Она была вдова и жила съ своею дочерью, милою и любезною дъвушкою, бывшею уже невъстою, въ своей коломенской деревнѣ, и такъ была несчастна, что собственные ея люди, подъ видомъ разбойниковъ, вломились къ ней въ домъ и истиранивъ звѣрски, убили ее и съ дочерью безчеловѣчнымъ образомъ, злясь на нее за то, что она къ нимъ нѣсколько строга была, и которыхъ намъ очень жаль было.

А вторая — состояла въ переселеніи въ въчность нашей милой и любезной Ивановны, той доброй и услужливой старушки-нъмки, живущей въ Ченцовъ, которая такъ много любила насъ и нами была любима, и играла при сватовствъ моемъ ролю свахи. Она умерла отъ старости и бользни, и намъ ее такъ жаль было, какъ родную. Объ мои семьянинки проводили ее на въчное жилище, и оросили гробъ ея своими слезами, а меня не случилось тогда дома.

Впрочемъ замѣчу, что сему лѣту власно какъ назначено было быть мнѣ училищемъ землемѣрію и межевымъ дѣламъ, ибо ни въ который годъ я такъ много онымъ не занимался, какъ въ сей.

Не успѣль и помянутыя межевыя дѣла по дачамь г. Полонскаго кончить, какъ возвратясь домой, и сначала августа вифстъ съ сосъдомъ своимъ Матвъемъ Никитичемъ, принялся плотнъе уже за сниманіе всей своей дачи на планъ.

Нѣсколько дней сряду проходили мы съ нимъ по общирнымъ нашимъ полямъ и лѣснымъ угодьямъ и имѣли довольно труда, покуда обощли съ инструментомъ по всей окружной межѣ.

При сей работѣ сколько былъ я доволенъ сотовариществомъ помянутаго сосѣда своего, раздѣлявшаго со мною всѣ труды и безпокойства, столько досадовалъ на брата своего Михаила Матвѣевича, неходившаго ни однажды съ нами и поконвшагося дома.

Я не успаль еще всего обхода моего наложить на бумагу, какъ такія же хлопоты отвлекали меня въ другую сторону.

Прискавали во мит изъ коширской моей деревни Калитино, съ извъщениемъ отъживущей тамъ старушки нашей родственницы и сосъдки, Мареы Марке

къевой, о томъ, что межеванье настаетъ, и съ просьбою, чтобъ не оставилъ я и ихъ при семъ случаъ.

И какъ дѣло сіе касалось сколько до нее, столько-жъ и до самого меня, то не долго думая, и подхватя свою астролябію и всю межевую сбрую про запасъ, поскакалъ я туда на другой день по утру.

Но прибхавъ нахожу, что межевщикъ еще до нашихъ дачъ не дошелъ, и какъ и вся дача сей деревни была небольшая, то и восхотълъ я симъ случаемъ воспользоваться и для узнанія, есть ли въ нашемъ владіній столько земли, сколько по дачамъ слідуеть или оной боліве или меніве, предпріялъ скоріве всю оную вымітрить.

Тотчасъ все нужное было приготовлено: вся межевая команда набрата и я, забравъ въхи и инструменть, полетълъ въ поле и давай скоръе обходить; и не жалъя трудовъ такъ поработалъ, что чрезъ нъсколько часовъ всю ее обошелъ.

Но какой же смёхъ произошель при томъ. Не успёль я начать обходить бокъ къ дачамъ села Грызлова, какъ мужики сего села, пахавшіе въ то время за рёкою землю, и увидёвъ меня и мои вёхи, также и моихъ людей, бывшихъ въ красныхъ и синихъ камзолахъ и въ шляпахъ, заключили что это межевщикъ, который и въ самомъ дёлё въ тотъ день неподалеку отъ того мёста находился.

Итакъ, почитая меня дъйствительно за межевщика, и не видя при мит своихъ повтренныхъ, пришли отъ того въ превеликое замъщательство, и не долго думая, ну-ка скоръй выпрягать изъ сохъ дошадей и скакать въ свое село для извъщенія о томъ своихъ сельскихъ повтренныхъ.

Сін услышавъ о томъ перетревожились того болье. Они взбаламутили всьхъ, и сами повскакавъ на лошадей, ну-ка безъ памяти скакать и поспышать ко мнь, а за ними и сами господа въ однихъ даже каладахъ, и не до лошадей уже, а пышкомъ бъжать. Прибъжали, прискакали и нашли совсьмъ не то, и мнь ажи стыдно

и дурно было, что я ихъ такъ безъ умысла перетревожилъ.

Какъ про запасъ взялъ я съ собою и инструментъ чертежный и бумаги, то окончивши обходъ, спѣшилъ я положить оной на бумагу, и по связаніи фигуры скорѣе все количество исчислить; и какъ же ахнулъ и удивился увидѣвъ, что въ ней ровнехонько цѣлой половины не доставало.

Что было тогда дёлать? надлежало ее гдё-нибудь отыскивать, но гдё, и какимъ образомъ? Сколько ни разспрашивалъ я у всёхъ, не завладёлъ ли кто въ старину нашими землями, но никто не могъ сказать мнё ничего. Я къ Маркеловнъ. Спрашиваю ее, но и та ни отъ кого, даже отъ предковъ своихъ о томъ не слыхала. а тоже говорила какъ и прочіе, что всё землями владёли спокойно и ни съ кёмъ споровъ не было.

Горе тогда было на меня превеликое. Думаю я, что ежели такъ оставить, то недостатокъ земли на въкъ пропадетъ, и если ее отыскивать, то отыскивать при семъ случать надобно, но у кого, того я самъ не зналъ. Наконецъ ръшился на томъ, чтобъ велъть заспорить со встыи на удачу, нбо думалъ, что если найдется у кого примърная земля, то мы ее получимъ, а ежели не найдется, то такъ тому и быть, ибо въдалъ, что отъ того бъды никакой не будетъ.

Предприявъ сіе наміреніе и распорядиль я все діло такъ, какъ надобно, и давъ всімь повіреннымь наставленіе, гді и какимь образомь заспорить и отводить, сталь спокойно дожидаться межевщика, а между тімь сділаль другое лізо.

Въ деревит сей было у меня два небольшіе сада: одинъ прадтаовскій, старый и совствит уже издыхающій, а другой молодой, вновь разводимой. Въ обоихтихъ были тогда яблоки и другіе плоды посптвшими. Итакъ, ну-ка я ихъ обирать. ну-ка укладывать и отправлять къ себть въ домъ въ Дворявиново.

А между тъмъ приближался и къ нашимъ калитинскимъ дачамъ межевщикъ, и я успълъ еще и съ нимъ видъться и

витстт съ нимъ пройтить итсколько линій къ намъ прикосновенныхъ, ибо онъ межеваль тогда не насъ, а другія съ нами смежныя дачи, такія м'еста, где мнъ споры заводить было не можно. А какъ до нашей дачи дѣло еще не доходило, то давши нужныя наставленія, поспъщаль я домой, дабы вслъдь за своими домашними вхать въ Алексинскую женину деревню, ибо между тымь какъ все вышеупомянутое происходило и я двое сутки въ Калитинъ пробылъ, повхали онъ для нъкоторой надобности въ Тулу съ темъ, чтобъ оттуда проехать въ Коростино, а и мив бы тамъ съ ними сътхаться.

Но привхавши домой нашель я столько нуждъ и столько дель для исправленія, что нельзя было никакь въ тоть день ъхать. Надобно было принять и прибрать высущенные оръхи, которыхъ въ сей годъ родилось у насъ превеликое множество; надобно было прибрать также великое множество посбитыхъ, бывшею незадолго до того ужасною бурею, съ яблоней яблокъ; надобно было поспашить снять достальные поспъвшіе яблоки, чтобъ вътры не обили последнихъ; надобно было отправить слугу, присыланнаго отъ г-жи Полонской съ письмомъ отъ мужа ея ко мив, въ которомъ сей другъ приносилъ мнъ за труды и хлопоты мои безконечныя благодаренія; надобно было угощать еще привзжавшихъ ко миж въ гости съ завода нъмцевъ и прочее тому подобное.

Итакъ, не прежде какъ съ утра на другой день пустился я въ свой путь, и вхаль съ такою поспешностію, что засталь еще своихъ необъдавшихъ въ Коростинъ. Онъ только-что возвратились | Сочинена 1802, а переписана въ 1805 году въ деизъ Тулы и хотели-было уже ко мив :

ъхать, но я остановиль ихъ, ибо хотълось мив изъ тамошняго сада поснять всъ посивьшіе яблоки, а между темъ повидался я съ тамошнимъ неугомоннымъ и глухимъ сосъдомъ, господиномъ Колюбакинымъ, Иваномъ Алексвевичемъ, и поговорить съ намъ полюбовную рѣчь, и его пристыдить и усовъстить въ дълаемыхъ намъ по тамошней деревив глупыхъ притесненияхъ и обидахъ, къ чему онъ быль не ръдко наклонень, хотя впрочемъ быль изрядный человъкъ.

Навонецъ переломавши и тамъ всъ дъла, какъ лутошки, потхали мы обратно въ милое и любезное мое Дворяниново, и завезя на дорогѣ къ матери, гостившую у насъ около сего времени, Авдотью Андреевну Хотяинцову, что нынъ г-жа Перхурова, завернули на часокъ и въ Калединку, въ домъ отсутственной тетки Матрены Васильевны, бывшей тогда въ степной своей деревиъ.

Тутъ видълъ я также страшное пораженіе, учиненное последнею бурею въ садахъ ея, и не могъ безъ сожальнія смотръть на превеликія кучи напирекраснъйшихъ плодовъ ея сада, обитыхъ вътромъ. И возвратились наконецъ въ свой домъ наканунъ Успеньева дня, поспъшая къ сему дню, въ который объщалась къ намъ быть и вифстф съ нами разговъться госпожа Полонская.

Симъ кончу я сіе письмо, а вкупъ и 12-е собраніе оныхъ, и предоставивъ повъствованіе о прочемъ дальнъйшему продолженію монхъ писемъ, остаюсь вашъ и прочая.

#### Конецъ

второйнадесять части. кабрв.

# жизнь и приключенія андрея болотова

описанныя самимъ имъ для своихъ потомвовъ.

часть ХІІІ.

(1802).

въ дворяниновъ.

(Начата октября 30, кончена ноября 5-го 1805).

## ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ МОЕЙ ПЕРВОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ ПО ОТСТАВКЪ ВООВЩЕ.

## 1769.

### Письмо 131-е.

Любезный пріятель! Какъ въ предследующемъ моемъ письме я еще всю исторію 1769 года не докончиль, и довель ее только до половины августа и остановился на томъ, что мы, возвратясь изъ Алексинской своей деревни въ Дворяниново, собирались на Успеньевъ день угощать у себя, объщавшую къ намъ быть и вивсть съ нами въ сей день разговъться, госпожу Полонскую; то, продолжая теперь съ сего времени свою исторію, скажу, что помянутая госпожа къ намъ дъйствительно тогда и прифажала, и мы, возвратившись въ сей день отъ объдни, нашли ее уже у себя, вмъстъ съ приъхавшимъ къ намъ, совсъмъ неожидаемо. и господиномъ Гурьевымъ съ сыномъ.

Какъ она домашнихъ моихъ съ того времени еще не видала, какъ я у ней былъ и хлопоталъ такъ много по межеванію, то увидъвши ихъ, первыя ея слова были объ ономъ, и какихъ, и какихъ благодареній не насказала она имъ за меня. Истинно ажно было стыдно слушать все сіе, и я ушелъ въ другую комнату.

Препроводивъ съ сими милыми и дюбезными намъ гостями сей день очень весело, и проводивъ ихъ отъ себя, принялся я на другой день за пріятнъйшее для меня упражненіе, а именно за синманіе яблокъ со всего моего новаго, молодого и мною вновь насажденнаго большого сада.

Въ ономъ родилось въ сей годъ плодовъ уже довольно, и какъ они всѣ поспѣли, то хотѣлось миѣ всѣ ихъ скорѣе снять и не допустить до того, чтобъ обиты были они также вѣтромъ и бурею. И какое удовольствіе было для меня видѣть ихъ въ кучахъ, яко награду уже за труды и старанія мои. Я не могъ наглядѣться и налюбоваться оными, а особливо наилучшими изъ нихъ породами, кавихъ было таки-довольно.

Другое мое занятіе было въ предприниманіи одного опыта. На нѣкоторыхъ тюльпанахъ моихъ родились и убережены были въ сей годъ сѣмяна въ ихъ капсюлькахъ.

Нашедъ въ книгахъ, что можно ихъ сими съмянами размножать, и хотя медленно, но имъть при томъ ту выгоду, что произойдутъ многіе новые и оригинальные роды. восхотълось мнъ предпринять съ ними сей опытъ и посъять оные на

особой грядочкъ. Сіе я въ сіе время и учиниль, и не раскаявался впослъдствіп въ семъ предпріятін.

Я дожидался, правда, ихъ цёлыхъ пять лёть. Но за то имёль удовольствіе видёть не только превеликое множество у себя тюльпановъ, но и дёйствительно происшедшіе отъ нихъ многіе новые и совсёмъ оригинальные роды, изъ которыхъ иные были очень хороши, и наградили меня съ лихвой за долгое ихъ ожиданіе и за всё хлопоты, какія я имёлъ съ ними въ сіи годы, пересаживая ихъ съ мёста на мёсто, и всякій годъ вы-капывая и разбирая.

Впрочемъ, не успълъ я отъ прежнихъ моихъ трудовъ и последнихъ поездокъ моихъ еще хорошенько отдохнуть, какъ навязались на меня новыя хлопоты. Прискакали безъ души звать меня опять на межеванье и я принужденъ былъ, опять оставя все, туда ехать. Но какъ исторія езды сей въ подробности описана была мною тогда въ письмъ къ пріятелю и описана такъ, что вы, читая ее, можетъ быть не однажды усмёхнетесь; то и помещу я ее здёсь точно теми словами, каскими я ее тогда описывалъ.

«Скажите мив,—писаль я тогда къ своему пріятелю,—не можете ли вы мив дать судъ на ныпъшнія обстоятельствы?

«Межевыя дёла меня совсёмъ замучили. Недавно принужденъ я былъ цёлую недёлю и болёе за чужими дёлами прохлопотать и проволочиться. Послё того ёздилъ въ свою деревнишку, тамъ снималь планъ, и исчислялъ, и клопоталъ, а оттуда, приёхавъ, не успёлъ съёздить въ свое Коростино и послё того маломальски съ духомъ собраться, какъ вчера, гляжу, опять кто-то верхомъ на дворъ, и инё сказываютъ, что изъ Каверина староста приёхалъ.

— «Такъ! уже право такъ! закричалъ
я; это уже опять межеванье! я и не обманулся. Староста приходитъ и говоритъ,
что межа до нихъ дошла, и что сдълалось у нихъ въ одной пустоми сумиятельство и, кланяяся, проситъ, чтобъ ири-

таль къ нимъ я и не оставиль ихъ въ теперешней нуждъ.

«Что было мнѣ дѣлать! Дѣло это было совсѣмъ не мое. Въ этомъ Каверинѣ не нмѣю я никакого участія, а только имѣетъ большое уачстіе дядя родной жены моей, Александръ Григорьевичъ Каверинъ.

«Онъ просиль меня, чтобъ прислать къ нему въ Козловъ, когда дойдеть межеванье до нихъ и хотълъ самъ притъхать. Къ нему давно уже и послали, но онъ еще не бывалъ. Подъемы тяжелые, а изъ Козлова не своро-таки и доъдешь.

«Итакъ, хоть дома крайніе были недосуги, однако хотвлось мив сдвлать ему въ этомъ случав услугу и туда съвздить, и посмотрвть, дабы не могло чего-нибудь проронено быть.

«Такимъ образомъ, сѣвши сегодня ранехонько въ свою одноколочку, поскакалъ я туда. Туманъ былъ преужасный и холодновато. Чуть-было дорогой не ошибся и не заблудился. Подъвзжая къ Балыматову, навхалъ я брата своего Михайла Матввевича. Онъ также на бъломъ своемъ конъ вхалъ на межеванье и позади его полякъ, съ пипкою во рту.

- Что, брать, не затѣмъ ли иты. зачѣмъ и я, ѣдешь.
- «Да, братецъ, Хвощинской присылалъ, чтобъ я ъхалъ въ Волохово, для разбирательства нашего спора».
- Хорошо братецъ! Повзжай и домай дъла, какъ лутошки, а я ъду въ Каверино, за чужое хлопотать.

«Въ самое то время гляжу, смотрю, скачетъ Раевскаго повъренный, самый тотъ, съ которымъ мнъ по Каверину дъло имъть надобно будетъ.

- Ты что, другъ мой?
- «Я, сударь, къ вамъ было-ѣхалъ, засвидътельствовать върющее письмо.»
- Хорошо! Да гдв взять черниль и пера, здвсь поле.
  - «Ну, сударь, такъ и быть.»

«Потомъ разспрашиваю я у него о тамощнихъ обстоятельствахъ, онъ миѣ ихъ сказиваетъ, и я могъ нѣкоторымъ обравомъ заключить, что у няхъ на умѣ. мнѣ ѣсть хочется. Цыпленка твоего мнѣ дожидаться некогда, ты меня чѣмъ-нибудь инымъ поскоръе накорми.

- «Да чъмъ-же, отецъ мой, мнъ тебя накормить?»
- Ну, есть ли у тебя хлѣбъ? говорю ему.
  - «Есть, отецъ мой».
- Такъ дайже мнѣ ты хлѣба; да нѣтъли молока! я до молока охотникъ,» хотя въ самомъ дѣлѣ я его очень мало ѣмъ.

Побъжать мой Ивань Өедоровичь скорье подавать вельть. Но со всым суетами принуждень я быль болье часа дожидаться, покуда намы собрали объдать; но вы чемы бы вы думали между тыль время проводили? вы разговорахы. Да выкакихы?—весьма выудивительныхы: Иваны Өедоровичы разсказывалы мнь свои несчастия, а именно о ветчинь.

— «Воть, отець мой! говориль онь: въкъ живи, въкъ учись, какая бъда со мною сдълалась. Ветчины я доброй продалъ шесть пудъ, а тушь зимою превеликихъ множество, иныя въдва, иныя въ три пуда были, такія были чистыя и хорошія. Оставиль, отець мой, про себя; но воть, плуть, бездъльнивъ солилъ мало, а я велълъ ее подъ кровию подит окошекъ повтсить, упоздаль соленьемь, отець мой! Итакь, все съ кровли капало на ветчину, потомъ сняли ее, положили въ анбаръ; я поъхалъ въ козловскую деревню и велълъ ее безъ себя по 3 копъйки фунть распродать. Но посмотримъ, черви по вершку въ ней выросли и кто продаваль, такъ ветчиной его прибили, и радъ былъ по 3 полушки взять. Теперь сталь вовсе безъ ветчины, а барановъ для того не быю, что въ двъ недвли его не съвмъ».

Очень хорошо, думаю я самъ въ себъ, хорошъ ты молодецъ, а еще славишься богатымъ; знать мнъ у тебя сытому быть; изрядная напередъ объ объдъ рекомендація. Каковъ-то объдъ будетъ?

Однако, каковъ онъ ни быль, но я навлся до сыта, ибо хотя мясного и духа не было, но по счастію были давичные грибы вареные, скоромные, о которыхъ я заключаль, что они постные, и я навлся ихъ довольно. Сверхъ того успѣли еще сдѣлать янчницу; итакъ, принужденъ я былъ имѣть сегодня обѣдъ монашеской, все янчное и молочное.

Отобъдавъ, простился я съ нимъ и поъхалъ на часокъ въ Калитино, а оттуда уже почти ночью приъхалъ домой...

Воть исторія тогдашняго дня, и воть какіе старые хрычи и скряги важивались у насъ тогда въ сосъдствъ.

Совствъ тъмъ не думайте, чтобъ онъ быль быдный человыкь. Ахъ, ныть! Домь у него быль изрядный и достатовь хоть бы куда. Нынъ владъеть симъ имъніемъ сынъ его, который хотя несравнение его лучше, но все есть и въ немъ начто насладственное отъ отца. Хлопотунъ и онъ превеликій, и при всей своей старости летаетъ то и дъло и въ степь, и въ Москву, какъ двадцатилътній, и экономією своею нажиль себъ хорошій достатокь. Но сей по крайней мере знается съ людьми и угощаетъ далеко уже гостей не по-отцовскому. Мы сами къ нему и онъ къ намъ вздить и нельзи сказать, чтобъ мы пріязнію его не были и довольны. Но правду сказать, что съ того времени премънились во всемъ много всв наши нравы и обычаи.

Симъ окончу я сіе письмо, ибо какъ разсказывать мит надобно тотчасъ и о другомъ итсколько похожемъ на то путе-шествін, то отложу то до письма будущаго, а между тъмъ остаюсь вашъ и прочая.

(Писано октября 31-го, 1802.)

### Письмо 132-е.

Любезный пріятель! Утрудившись помянутою іздою, я еще и не отдохнуль прямо отъ бывшаго безпокойства, какъ проснувшемуся мні на другой день сказывали, что изъ Новикова прийхали опять за мною для межеванья.

«Господи! думаль я, опять межеванье, долго-ли это будеть! Таскають меня всюду и всюду, какъ повивальную бабку. Но что дълать! дъло тамъ тёткино, она поручила мит его, и просила очень, и я

уже основать оное; итакъ, коть не радъ, а потдешь. Подавай сюда мужика».

— Ну! что брать за мною? — «За вами, государь». И ну точить мић балы, городить ченуху сущую и насказаль мић столько опасностей, что и за необходимое почель тотчась посифиать туда бхать и велёль въ тоть же моменть колиску и лошадей готовить.

Сію не успъли еще запречь, какъ въ двери Михайло Матваевичъ, и сказываетъ мив, что на утріе будуть межевать Калитино мое.

- Не вправду ли, говорю л. и ахъ, какая бъда! и за Серпуховъ скакать надобно, и тутъ оставить никакъ нельзи. Что дълать! Но правла ли братепъ?
  - «Мят такъ свазывали.
- -- Однако, семъ я пошлю и проведаю и удостоверюсь въ томъ напередъ совершенно. Рубашка къ телу ближе кафтана: за чужими делами свое не упускать стать!

Итакъ, давай скорте за перо, давай писать къ межевщику и спрашивать, и ну посылать человъка верхомъ и прикавывать скакать безъ памати.

Но какъ объ ни поспащаль, но не прежде во мит возвратился, какъ уже послт объда; в мужику между тъмъ велать и такъ домой и сказать, что ежели не будеть сноего межеванья, то я тотчасъ къ нимъ туда отправлюсь.

Посланный и дъйствительно привезъ мнъ извъстіе, что будеть оно туть не прежде, какъ недёли чрезъ двъ, и что братцу моему хорошохунько солгали. И такъ нечего долъе медлить, запрягай опять лошалей и ступай!

Но что-жы! не успёль я выёхать и начать подыёзжать из первой деревий, Ярославцовой, какъ гдё ни возьмись престрашная туча съ грозою и проливнымъ дождемъ.

«Батюшки мон! что дёлать?» гонорю я почти безъ души, ябо быль около сего времени превеливнить еще въ случай грози трусомъ, да и ныяй не могу еще почесть себя совершеннымъ героемъ, а особ-

дево не люблю быть во время оной въ дорогв.

-- «Погоний лошадей и сивши скорве скорве въ деревию.»

Не успали им прискавать въ Ярославпово и вобжать въ первую избенку, кавая ни попалась на встрвчу, какъ и началась потеха. И такая страшная гроза съ пролевнымъ дождемъ, что я отъ страха закрыль даже всё оквы въ избушкъ и сидель въ духоте и въ темноте, безъ ума, безъ памяти и только-что крестился. Ударъ следоваль за ударомъ, колнія за молніей, а дождь лель такой, что впракъ бы насъ перемочилъ, еслибъ жы не ускавали въ деревню Симъ образомъ силвть я часъ, сидвть другой т ждать, чтобъ туча прошла и громъ угомонился; но туча не проходить, продлилась до самаго вечера.

Горе на меня превеликое. «Что дѣдать? говорю, не доѣдешь и до Городии и по этакой грязи, а здѣсь нъ такой близостя отъ
дома, какъ ночевать и платить по пустому за постой и кормъ лошадиной. Семъ
возвращусь домой, и переночевавь спокойно, завтре какъ свѣтъ пущусь уже въ
дорогу».

Гонорю то людямъ, они говорять тожевтакъ, ну-ка ми назадъ, домой! Ну-ка скакать. чтобъ застать ужинъ, и удивили впрахъ своихъ домашнихъ неожидаемымъ своимъ возвращеніемъ.

Но по утру, вставь уже со свътомъ вдругъ и вапившись только чаю, пустился я въ свою дорогу. И какъ ъхать больмой дорогой было очень гразно, то въ Серпуховъ не прежде (приъхалъ), какъ послъ полудия.

Туть жиль въ сіе время вѣвто г. Дьдконовъ, по имени Иванъ Григорьенить, бившій до того городскимъ севретаремъ, по сдѣлавшійся потомъ двораниномъ в по нѣвоторымъ отношеніямъ, а особливо по близкому родству его съ славнымъ Князевы мъ, законодателемъ межевниъ и сочинятелемъ межевой инструкціи, довольно всѣмъ извѣстный и миѣ отчасти закомый.

Какъ сей человить имиль у себя въ

близости теткиныхъ Новиковъ деревню, и мив съ нимъ, какъ съ смежнымъ съ Новиками помъщикомъ, надлежало въземляхъ разводиться и имъть дело, то нужно было мив съ нимъ повидаться; но поздность времени убъдила меня, сего не сдълавъ, поспъшить въ тотъ же день довхать до Новиковъ, куда и доъхалъ я часу въ четвертомъ.

Тутъ нашель я обстоятельствы со всёмъ неожидаемыя мною и къ досадё узналь, что во мнё не было уже никакой нужды, да и присылка была за мною почти попустому. Мужикъ нагородиль мнё совсёмъ не то и повёренный теткинъ, осмотревшись, уже тужиль, что послаль и хотёль посылать уже другого, чтобъ я не тядиль.

Подосадоваль я и подосадоваль на сіе очень; но вакь воротить того, было уже не можно, то забившись въ такую даль, не хотвлось мив вхать домой не сдвлавь туть чего-нибудь; и потому, разспрося объ обстоятельствахь и нашедь, что главные споры еще не разръшены, но находились уже гораздо въ лучшемъ положеніи, предпріяль я повидаться съ Дьяконовымъ и поговорить о томъ, вакь намъ съ нимъ развестися.

Мив сказывали, что и самь онь желаль со мной видеться, и для того хотель меня ждать въ Серпухове, чтобъ вместе со мною ехать въ деревню Неботово, где самый тотъ споръ находился.

Горе на меня тогда напало, и я тужиль уже, что къ нему не завхаль; но чтобъ поправить дело, то вздумаль того момента послать къ нему въ Серпуховъ сказать, что я приехаль и чтобъ приважаль и онъ.

Посланный возвратился уже передъ вечеромъ и привезъ извѣстіе, что Дьяконовъ съ утра уже поѣхалъ въ свою деревню и тамъ ночуетъ.

Не зналь я, что мнѣ тогда было дѣмать, ѣхать ли туда къ нему въ тотъ же вечеръ, или ночевать въ Новикахъ; но боясь, чтобъ онъ наутріе опять не уѣхалъ, рѣщился ѣхать къ нему въ тотъ же часъ, съ теткинымъ повъреннымъ, и мы съ намъ туда и отправились.

Дорога была хотя недальная, но такая скверная, какой я отъ роду не видыналъ: кочка на кочкъ, калдобина на калдобинъ, и коляска моя только-что хрустъла и съ боку на бокъ кланилась.

Сіе нагнало на меня превеликую скуку; ибо кромѣ того, что я дурныхъ дорогъ очень не любилъ, было уже и поздно. Солнце садилось уже за лѣсъ, а я ѣхалъ ночевать безъ зву къ человѣку, который былъ мнѣ только вскользь знакомъ, и отъ котораго опасался такого же угощенія, какъ и отъ господина Каверина, и подъяческая его природа наводила на меня сіе опасеніе.

Съ великимъ трудомъ и насилу-насилу выбились мы изъ лѣса, но не услѣли подъ-вхать къ Неботову, какъ отъ повстрѣ-чавшейся съ нами бабы услышали вѣсти, которыя меня еще болѣе встревожили.

Сказывала она намъ, что тутъ Дьяконова не только еще не было, но и никто не зналъ, когда онъ и будетъ.

Въ пень я сталь сіе услышавь, ибо ночь уже застигла, а назадъ возвращаться далеко, а притомъ по такой дорогв, которую я тысячу разъ проклиналь. Однако полагая, что Дьяконовъ куда-нибудь завхаль и ночевать туда будеть, согласился я на предложеніе его повъреннаго, чтобъ остаться ночевать туть и расположиться въ его хоромахъ.

Но не усивли еще почти лошадей монхь выпрячь, какъ гляжу, смотрю, скачеть въ коляскъ и мой Дьяконовъсъ смномъ. Радъ я невъдомо какъ ему, и успоконлся духомъ. Онъ благодарилъ меня за приъздъ и старался угостить совсъмъ не по-каверински, а сколько могъ наилучшимъ образомъ.

Мужикъ былъ онъ умный, знающій и умінощій съ нами, дворянами, обращаться какъ надобно. Мы просиділи съ нимъ почти до полуночи и занимались разными разговорами, ибо съ нимъ говорить было нескучно и обо всемъ можно. Наконецъ, поужинавъ, отвелъ онъ мнів особливый

покоець для ночлега, чёнь а быль и до-

Но что-жь? не успыть а въ уединевпой своей и спокойной комнаточки съ
вакрытыми ставнями окошкомъ уснуть,
разоспаться, какъ въ самую полночь взойди
опать преведнкая туча съ престрашною
грозою, продивнымъ дождемъ и вихремъ.
Сей посъйдний, отхинтивъ ставню отъ моего окна, удариль ее съ такою силою объ
стину и произвелъ гакой стукъ, что я
вскочиль ажно пробудившись.

Но разсудите, какимъ ужасомъ и поразился, когда въ самое то время, какъ а дишь только очнулся и глаза продрилъ, ужасная модина освътила всю мою комвату, и въ тогъ же почти мигь престрищимй громовой ударь последовалъ за нею.

Могу сказать, что и примо гогда испужался и сонт ушель отъ меня далеко. Я укутался сколько могь подь свой гулупъ, чтобт не видать молни, но она такь была велика, что те можно было никлить укрыться. Громъ же грем вль безпретывно, ударъ следоваль за ударомъ, а бури была такая, что и трепеталь и бомлся, чтобъ вихромъ неопрокинула и всёхъ высокехъ хоромъ, гдъ и находился.

Однако все сте благополучно кончилось, котя и продлилось болье двукъ часовъ, и я опить насилу вленлу уснуль, чтобъ досыпать оставшую часть ночи.

Я проснудся очень рано и хотя ночью и долго не спадь, но имбаъ ту привычку, что когда есть какая забога и дело, то никогда не засыпался. Птакъ, иставъ при восхождени солица и видя, что ист въдомъ еще спади, обудся самъ и занядся чтаніемъ случиниейся со мною въ карманъ инжки. Однако любопытство мое скоро исе вимание мое обратило къ другимъ предметамъ.

Увидель я, что на уступе печи въ большой горинце накладено было несколько кампей. Подивился и сему зрелищу, но удивление мое еще увеличилось, когда, подошедъ, нашель, что си камушки принадлежала въредкостимънитуральвимъ и достойны были быть въ наклучшихъ натуральныхъ вабинетахъ Могу признаться, что я никогда не упональ найтить такія пещи въ такои дом'я и у такого челов'ява. Но какъ бы то ни было, но я залюбовался ими впрахъ, чего они были и достойны.

Состояли они въ разныхъ окамевълостихъ и другихъ игралицахъ натуръ. Были тутт между прочинъ и прорости кремневыя, и столь прекрасные кристаллизаціи, какихъ инъ до того и видать еще не случалось.

Но достопавать ве всёх в быль камень, казавшійся составленным быть изъ сліпившихся щиелиных вощегь съ твкою точностію, что почесть его можно было окаменёлым шмелиным сотомь; ибо не только лучки, но даже и медъ въ нихъ быль виліть.

Я невъдомо какъ любовался аръніемъ на сін чудеса натуры, и послѣ справиваль у холянна, гдъ Богь ему послаль такія ръдкости, и къ удивленію услышаль, что выконани они туть же въ деревав изъ земли при случав конанія пруда.

Между тімь какь хозины вставаль, одівнался и поиль мени чаемь, располагаль и въ мысляхь, что мий въ тотъ день ділать и предпринимать, и наконець положиль, поговоря съ Дьяконовимъ о спорахь, взять на себя трудь съдінть къ межевщику, находившемуся тогда въ принадлежащемъ квягині Дашковой селі Тронцкомъ на Пратив, дабы тамъ не только поговорить съ тронцкими, не согласятся и они на чёмъ-нибудь поинриться, по въ особливости, чтобъ посмотріть плант и узнать точніе споры в количество земян въ нихъ.

Такимъ образомъ стали мы съ Дълконовымъ говорить о землъ. Онъ требовалъ по своему отводу, не отъпскивая уже своего педостагка, ста десятинъ, но съ тронцкими что дълать, мы не знали.

Наконецъпримедъ повъренный Про тасона, у котораго быль еще небольшой споръ съ Дьякововымъ. Я старался ихъ помирить, и дошло до того, чтобъ выбхать саминь посмотрёть то место иъ натуръ.

Мы тотчась туда и повхади, и тамъ

удалось мий споръ сей разорвать уговоривъ объ стороны сдёлать другу другу ивкоторую уступку.

Радъ я быль, сдълавъ такое хорошее начало и съ охотою ъхаль въ Троицкое, надъясь и тамъ въ чемъ-нибудь успъть.

Разстояніе было хотя не малое, однако я успіль прийхать туда такъ рано, что васталь межевщика еще у обідни. Я тотчась туда къ нему, и съ особливымъ удовольствіемъ отслушаль обідню.

Церковь была огромная, каменная и соотв'ятствовала довольно великол'япію каменнаго дома или паче замка, выстроеннаго туть княгинею.

Сія знаменитая и во всемъ свѣтѣ довольно извѣстная особа имѣла тутъ дачи превеликія и украсила церковь великолѣпнымъ иконостасомъ, п снабдила ученымъ и очень хорошимъ попомъ и пѣвчими.

Послів обідни пошель я къ межевщику, стоявшему туть въ службів, гдів и начали мы съ повітренными княгини говорить о разрішеній спора. И тогда-то иміль я случай видіть и надивиться тому, какъ знатность господъ и мізда ослівняеть людей и отдаляеть ихъ отъ дівланія справедливости.

Господинъ межевщикъ, который по имяни назывался Иванъ Михайловичъ Тихменевъ, будучи повидимому слишкомъ княгинею задобренъ, держалъ уже въявъ ея сторону и былъ не межевщикъ, а ея повъренный.

Я просиль его показать мив плань, и взглянувь на оный, тотчась увидёль всё обстоятельствы и къ немалому удивленію усмотрёль, что заспоренное нами м'всто было уже слишкомъ велико и предвидя, что все оное имъ отдать будеть несносно, приступиль скорее къ дёлу и требоваль половины, и взявъ линейку, назначиль имъ линію, покуда я хочу и сколько наугадъ для меня и слишкомъ довольно быть ка-ралось.

Какъ я не болъе того числа требовалъ, сколько они сами за годъ до тово отдавали, то ради были повъренные троицкіе и соглашались почти на томъ положить; какъ межевщикъ, увидъвъ, что въ кускъ семъ болъе надлежащаго мнъ числа, сдълалъ препятствіе. Взялъ планъ, тотчасъ 
кусокъ сей вымърилъ, и сказалъ, что имъ 
безъ управителя помириться не можно.

Вздурился я тогда, и еслибъ можно, за криводушіе и лесть его разбиль бы сего негоднаго человъка. Но что было дълать, другого не оставалось, какъ согласоватьси со временемъ и употребить тамъ и лисій хвость, гдъ волчьему рту дъйствовать не можно.

Итакъ, началъ я имъ толковать свою справедливость и будто я имъ еще уступку дѣлаю; а съ другой стороны представлять собственную ихъ опасность, буде дойдетъ дѣло до канторы и въ требованів своемъ уже совсѣмъ несговорчинымъ сдѣлался, ибо такъ и надлежало. Итакъ, отложили миръ до приѣзда управителя и хотѣли тогда прислать съ увѣдомленіемъ.

Такимъ образомъ, приведя дело и тутъ на хорошую степень, поехалъ я назадъ въ Неботово, ибо обещалъ быть къ Дьяконов у обедать. Тутъ разсказалъ я ему все и все, и отобедавъ, поехали съ нимъ вместе въ Серпуховъ, ибо более желать мне было нечего.

Дьяконовъ быль мною очень доволенъ истарался оказывать возможнёйшее пріятство, и всячески убёдивъ заёхать къ нему и въ Серпуховѣ, разными угощеніями задержаль меня такъ долго, что я принужденъ быль въ Серпуховѣ остаться ночевать и употребить достальное время на свиданіе съ воеводою и другими моими знакомыми.

Возвратившись домой уже на другой день, получиль отъ сей поездки себе те две выгоды, что, во-первыхъ, услужиль темъ тетке, которая стараніемъ монмъ и успехомъ сего дела была очень довольна; во-вторыхъ, снискалъ дружбу отъ Дьяконова и его сына, который быль тогда хотя еще мальчикъ леть 16-ти, учившійся математике, но будучи после межевымъ судьей въ тамбовской межевой конторе, подъ имянемъ Иванова, мне очень, очень пригодился.

**Возвратясь въ домъ, нашелъ я своихъ** 

хотя благополучными, но привезъ съ собою для тещи своей непріятное извъстіе, услышанное мною въ Серпуховъ, а имянно, что родитель ея лишился наконецъ и старушки сестры своей родной и воспитательницы ея, Прасковы Семеновны Нелюбохтиной, которую она да и всъ мы любили очень, и какъ она считала ее себъ виъсто матери, то огорчена она была очень симъ извъстіемъ.

Что касается до меня, то по привздв своемь домой принялся я опять за прежнія свои упражненія и двиа, и днемь занимался оными и смотрвніемь, какъ клали въ хоромахъ монхъ печи, а по вечерамь, собравшись, всв сматривали и наблюдали мы теченіе бывшей около сего времени небольшой кометы; а черезъ два дни послв того обрадовань быль опять полученіемь изъ Экономическаго Общества пакета съ книжкою и письмомъ.

Въ сей разъ прислана была ко мнѣ десятая часть, такъ какъ къ члену; но, читая приложенное письмо, удивился я дъланнымъ мнѣ отъ Общества предложеніемъ, чтобъ я взялъ на себя трудъ и рѣшилъ бы заданную отъ Общества задачу.

Задача сія задана была имъ еще въ минувшемъ году и состояла въ томъ, чтобъ написать наказъ или наставленіе управителю или прикащику, кониъ образомъ управлять ему деревнями въ небытность господина, и объщана была въ награжденіе за лучшее сочиненіе медаль въ зъ червенныхъ; и я можеть бы и въ то время покусился испытать, не могу-ли я того написать, но какъ срокъ присылки сочиненій сихъ назначенъ былъ февраля 1-го числа 1769 г., я же книжку съ объявленіемъ получилъ уже поздно, и при самомъ уже истеченіи срока сего, то и отложилъ я о томъ попеченіе.

Нынѣ же писало во мнѣ Общество, что въ минувшій годъ оно желаемаго наказа ни отъ кого не получило, что я въ то время могъ предвидѣть, ибо иностраннымъ сей вопросъ рѣшить не было возможности, а надобно россійскому; а изъ сихъ не надѣялся я, чтобъ сыскался кто охотникъ.

Итакъ, принуждено было общество отсрочить еще на годъ и награжденіе удвонть. Но не надѣясь можетъ быть и въ сей разъ получить, приглашало меня къ принятію сего труда на себя, изъясняясь, что оно довольно опытовъ видѣло о моей способности и знаніи въ экономическихъ дѣлахъ.

Таковое предложеніе, щекотавшее ністолько мое честолюбіе, было мніз тогда непротивно, такъ что я и тужиль почти о томъ, что съ цільй годъ въ нимъ ничего не посылаль и не писаль; и хотя сочиненіе таковое требовало многаго думанья, и попеченія и труда, однако будучи помянутымь предложеніемъ въ тому поощрень, я не только ноложиль непремінно въ нимъ писать, но съ самаго того дня началь помышлять и о планіз сему сочиненію.

Вскорт послт сего, въ бытность мою въ гостяхъ у состда моего, Матвтя Нивитича, случилось мит слышать ито не только удивительное, но совствит почти невтроятное, а именно: о пропадании младенцевъ во время родовъ женщинъ.

Исторію сію разсказывала одна его родственница, госпожа Темирязева, Татьяна Михайловна, которая жива еще и понынъ и увъряла за свято, что случилось сіе недавно, а именно:

У одной бабы мужъ по какой-то причинъ ушелъ, заворовался и убитъ. Жена его, оставшись брюхатою, все плакала, билась и кляга младенца во утробъ, говоря, что онъ якобы на отцову голову зародился.

Какъ наступило время родить, то видить она во сив, будто бы родила она сына и что пришла старуха и у ней его унесла. Проснувшись, удивилась она, увидввъ, что она двиствительно родила, но ребенка не было, и не могли его никакъ отыскать, но онъ сгибъ и пропалъ.

Не могь я никакъ исторіи сей вірить и мив казалась она не только невіроятною, но совсімь нескладною и невозможною; но всі увіряли меня, что такихъ случаевъ бываетъ очень много, в особлево приводили приміруь съ от

внакомою имъ боярынею, съ которою самою сіе будто бы дѣйствительно случилось.

А помянутая госпожа Темирязева разсказывала исторію еще того чудиве, о которой увъряла, что покойная свекровь ея помиила, а именно:

У одного неподалеку отъ Тулы жившаго помъщика пропало симъ образомъ семь ребенковъ. Не успъетъ жена его собраться родить, какъ всъ заснутъ и сама она заснетъ также сномъ наикръпчайшимъ. И въ самое то время она родитъ и ребенокъ пропадетъ и куда дънется, никто не знаетъ.

Сей помѣщикъ, видя такое несчастіе, не зналь наконець, что думать, ибо всѣ о семъ разное говорили и толковали; но какъ всѣ почти единогласно утверждали, что происходитъ это отъ какого-нибудь волшебства, то положилъ онъ искать противъ того помощи отъ такихъ же колдуновъ.

Въ близости той деревни, гдъ жила помянутая госпожа Темирязева, есть мельница; на сей мельницъ былъ тогда мельникъ, отецъ тогдашняго мельника, весьма волшебствомъ своимъ прославившійся. Однимъ словомъ, всъ почитали его наивеличайщимъ докою.

Къ сему-то мельнику предпріяль помянутый господинъ свое прибъжище въ то время, какъ жена его восьмого ребенка родить сбиралась.

Онъ притхалъ къ нему самъ и убъдилъ его тъхать къ себт и быть при родахъ. Однако сей мужикъ не сталъ дожидаться родовъ, вст просьбы и старанія того дворянина о удержаніи его при себт не имъли успта. Онъ сказалъ, что ему быть не для чего, а довольно если исполнено будетъ все, что онъ прикажетъ.

Сін приказанія его, данныя имъ самому господину въ тайнѣ, состояли только въ томъ, чтобъ самому ему не отлучаться ни на пядень въ то время, когда жена его рожать станетъ; что увидитъ онъ вышедшую въ то время изъ-подъ кровати черную, большую собаку, у которой бы онъ, поймавъ, обрубилъ объ переднія

лапы, и тогда будеть все благополучно. Ужаснулся дворянинь, сіе услышавь, и темь более убеждать сталь мужная остаться, представляя, что онь можеть тогда сей собаки испужаться и она его повредить можеть. Однако мужнать уверяль, что она вреда не сделаеть ему никакого, а онь бы только ее ловиль и то сделаль.

Что мужикъ говорилъ, то и сдълалось. Какъ скоро госпожа собралась родить, то всъ разошлись и напалъ на всъхъ сонъ. Мужъ наблюдалъ уже сіе время и не отходилъ отъ жены ни пяди. Наконецъ заснула и самая жена его.

И вь самое то время видить онъ преведикую черную собаку, вышедшую изъподъ кровати, и прямо къ нему идущую. Затрепеталь онъ тогда отъ ужаса и не зналь, что дълать. Однако, собравшись съ духомъ и призвавъ Бога въ помощь, бросился онъ на нее, схватилъ и обрубиль объ лапы, а потомъ выбросилъ собаку за окно.

Не успыль онъ сего сдылать, какъ жена его очнулась и тотчасъ родила благополучно сына. Радость тогда была неописанная сего дворянина. Онъ тотчасъ разбудиль всых, созваль людей и крестьянъ и разсказаль имъ все происхожденіе; показываль имъ дапы, которыя отрубиль онъ у собаки, поиль ихъ всыхъ на радости, и въ томъ препроводиль всю ночь.

Примъчанія достойно было при томъ, что вст люди пришли, а не было одной только старухи мамы. Господа спращивали объ ней, куда она дъвалась, но никто того не зналъ, и даже самые сыновья ея не въдали; но сіе такъ до утра и оставили.

По утру надобно было смотрыть за окномъ собаку; но какъ всь удивились, когда, пришедъ на то мъсто, никакой собаки не нашли, а только одно окровавый следъ, по сему следу пошли ее искать—следъ шелъ прямо къ пункъ сына мамина.

Но какое было всэхъ бывшихъ при томъ удивленіе, когда въ помянутой пун-

кѣ, или клѣтѣ, вмѣсто мнимой собаки нашли самую маму съ обрубленными руками.

Такимъ образомъ открылось, что всѣ прежнія пропажи младенцевъ происходили отъ ней. Она сама въ томъ призналась, и сыскали всѣхъ семерыхъ, которые были у ней высушены и спрятаны въ коробкѣ.

Какъ все сіе весьма особливое было діло, то тотчась допесено было о томъ въ городі; діло было изслідовано и сія старуха казнена въ Тулі, по обыкновеніямъ тогдащняго времени, наимучительнійшею смертію: она была сперва колесована, а потомъ ее четвертовали.

Воть какую странную исторію случилось мнё тогда слышать. Я поместиль ее здёсь не для того, чтобь я ей вёриль, ябо она слишкомь невёроятна и имееть весьма много признаковь несправедливости; но для доказательства, какія нелёпыя басни носились еще у насъ въ народе, и что были люди, которые имъ вёрили и почитали за истину.

Къ окончанію августа мѣсяца возвратился наконець и другь мой господинъ Полонскій, и какъ онъ быль около сего времени имявинникъ, то по обыкновенію своему сдѣлаль пиръ и пригласилъ на оный всѣхъ своихъ друзей и сосѣдей, а въ томъ числѣ и насъ, и мы препроводили сей день у него очень весело.

Господинъ Товаровъ опять всёхъ насъ странными своими поступками до слезъ смѣяться заставилъ. О благодареніяхъ господина Полонскаго мнё я уже и не упоминаю. Онё были очень чувствительны, но немногословны, и онъ твердилъ только, что надобно благодарить сердцемъ, а не словами.

Что касается до произшествій, бывших со мною въ теченіи послідующаго за симъ сентября місяца, то всі оні въ особливой подробности описаны мною въ особой книжкі, образомъ современной исторіи, почему излишнимъ было-бы здісь нупоминать объ оныхъ; однако для связи съ прочими упомяну только о достопа-

мятнъйшихъ изъ оныхъ, и то только вкратцъ.

Еще въ самый первый день онаго прислали-было за мною опять изъ Каверина, чтобъ я таль для межеванья; но я очень благодаренъ былъ, что и прежде, вступаясь въ чужое спасенье; и самъ измучился, и встать людей и лошадей съ голоду переморилъ и замучилъ.

— Недосугъ! сказалъ я въ сей разъ уже напрямки имъ. Недосугъ миъ ъхать, пускай сами какъ хотятъ разбираются, а наставление отъ меня имъ уже дано...

Да и въ самомъ дѣлѣ ѣхать мнѣ было крайне недосужно. Я долженъ былъ каж-дый часъ смотрѣть за печниками и другими людьми, отдѣлывающими мои новыя коромы.

Какъ сею отделкою мы очень поспешали, то заняты были у всёхъ руки и даже самъ я находилъ множество себе дёлъ; но мне боле всёхъ и хотелось уже скоре перейтить въ оный. Однако какъ мы ни спешили, но продлилось сіе почти до 20-го числа сего месяца.

Между тымь были ко мий и изъ другихъ мысть присылки и приызды по межевымь дыламь. Въ особливости же достопамятно было письмо, полученное мною изъ Москвы отъ кумушки и сосыдын моей Натальи Ивановны, которую какъ по фамили назвать я не выдаю. По пригоды она была Ладыженская, но теперь Богь знаеть чымь себя дылала.

Сидючи лёть соровь въ дёвушвахъ, будучи самовластною госпожею изряднаго имъньица, живучи съ покоемъ въ сельцё своемъ Сенинъ и перебиравши лёть 20 жениховъ, вышла наконецъ замужъ за нёкоего г. Трусова и сдёлалась г-жею маіоршею.

Но супружество сіе что-то ей не понравилось, но поживъ съ годъ или менѣе въ ономъ, вздумала она разсупружиться, а что всего смѣшнѣе, изъ боярыни сдѣлаться опять дѣвушкою.

Она отъ мужа ушла, жила въ Москвѣ своимъ домомъ и старалась весь свѣтъ увърить, что она не Трусова, а но преж-

\*\*\*

Я уговариваль сколько могь его, чтобы онь не смотрёль на то, а если онь въ самомъ дёлё того опасается, то совётоваль ему построиться какъ возможно ближе къ его двору, дабы въ случат пожара и собственный его дворъ подвержень быль опасности отъ сгорёнія. Но попъмой никакъ не соглашался на то, особливо не хотёль отнюдь строиться на иномъ и новомъ мёсть, а того паче на улицъ.

Тогда любопытенъя былъ узнать, что-бъ тому была причина; но какъ же удивился, услышавъ отъ сего впрочемъ толико умнаго и почтеннаго старца такое, чего я всего меньше отъ него ожидалъ, а именно, что не хочетъ строиться на новомъ мъстъ изъ опасенія, чтобъ товарищъ его чего не наворожилъ на ономъ.

- Помилуй, батюшка! захохотавъ, скалалъ я: какъ это возможно! и какъ вамъ не стыдно такъ суевърничать! Вамъ бы еще насъ отвращать отъ того надлежало, а вы сами что дълаете!
- «Такъ, сказалъ онъ: это я самъ знаю; но что дѣлать, когда неволя приводитъ къ такой слабости и заставляетъ вѣрить? Я уже видѣлъ надъ собою примѣръ, довольно мнѣ сіе доказывающій».

Любопытенъ я былъ слышать, что-бъ такое съ нимъ случилось, и вотъ что разсказывалъ онъ мнв по моей о томъ просьбъ.

— «Случилось мнѣ, милостивый государь (говориль онъ), однажды новыя ворота становить. Выкопавши подъ вереи ямы, не успѣли мы въ тоть день оныя поставить, и отложили дѣло сіе до другого дня. Но между тѣмъ люди добрые ночью спроворили и съиграли надъ воротами моими шутку. Не успѣли мы на другой день вереи поставить, ямы зажопать и ворота отдѣлать, какъ вдругъ не хотѣла въ оныя иттить ни одна скотина: бѣгала кругомъ, ревѣла, а въ вороты вогнать никоимъ образомъ ни одну было не можно.

«Господи помилуй! говоримъ мы, что за диковинка и что за чудо? Но сколько мы ни дивились, но скотина не шла, и мы не знали, что делать. Наконецъ одина усердствующій мнё бобыль вывель дело наружу и сказаль мнё, чтобь я, вырывше вереи, опять посмотрёль бы, что законано подъ ними. Сперва-было я тому не новіриль, однако наконецъ принужденъ быть сдёлать по его совёту. И что-жъ бы думали вы, милостивый государь, мы наши подъ ними?... Зарытую человёческую кость».

- Это удивительно, сказаль я, рът его перервавши: но кто-жъ бы зарыз сію кость?
- «Точно попъ Иванъ, мой товарищъ сказалъ онъ. Кость вынули, верен опять поставили и зарыли, и скотина наша пошла, какъ надобно.»

Удивительна инт и невтроятна была сія исторія; однако онъ увтряль, что она была въ самомъ діль, и присовокупляль къ тому, что онъ для самаго того опасается и нынт на новомъ мъстт строиться, ибо слышаль, что товарищъ его посылаль къ какой-то втдьмт, и что будто не одну уже ночь собаки его мечутся къ тому мъсту, гдт онъ строиться быль намъренъ.

Не зналъ я, что на все сіе сказать тогда уже моему гостю, а за лучшее почель оставить его при его мысляхъ, а чудился только, что такія бредни и суевѣрія господствовали у насъ еще въ народѣ, и что самые попы отъ нихъ освобождены не были. Но какъ бы то ни было, но оба сіи старика не только прожили весь свой вѣкъ въ враждѣ непримиримой, но и померли въ оной.

Но чёмъ же и кончилось все? тёмъ, что оба дома ихъ перевелись совершенно, и непріятель его какъ ни семьянистъ былъ, но не осталось послё его ни одного потомка, а всё нынёшніе наши церковнослужители происходять отъ убитато, нашего добродушнаго и ни съ кёмъ изъ нихъ нессорившагося дьякона.

Еще случилась со мною около сего времени та неожидаемость, что отсутствующій ближній сосёдъ мой, князь Горчаковъ, владёлецъ Котовской препоручалъ мнѣ деревню сію въ смотрѣніе и, предавая въ полный произволъ мой всихъ своихъ престьянъ, просилъ меня убъдительвъйшниъ образомъ, чтобъ ихъ съчь, н бить, и наказывать, свольво мит угодно, ва ихъ шалости и проступки.

Но какъ всё врестьине его были саминъ инъ такъ избалованы, что не было и шва въ нихъ и и предусматривалъ, что миё съ ними всякой день доведется драться и хлопотать, а къ сему и такой охотникъ былъ, что не хотёлъ бы и съ своими имёть никогда хлопотъ и ссоръ сему подобныхъ; то учтинымъ образомъ отклонилъ и отъ себи сін чужія хлопоты, и благодарилъ его только за дёляемое мий домёріе, оставляя впрочемъ самому ему хлопотать съ сими негодиями.

Но какъ письмо мое достигло уже до своихъ предёловъ, то окончавъ оное симъ, скажу вамъ, что я есмь вашъ и прочее.

(Октября 26 д. 1805 г.)

#### Письмо 133-е.

Аюбезный пріктельі Между тімі, какь все упомянутое мною вь посліднемь моемь письмів нь вамь происходило, производилась у меня нь новопостроенном моемь домі безпрершяю внутреннях работа, нбо какь наступала уже осень, то котілось мні скоріє всю внутреннюю и необходимую на первый случай отділку кончнь, чтобь успіть перейтить вь оный жить до наступленія стужи осенней.

Итакъ, клан им въ нихъ печи, и вездѣ, гдѣ было нужно, умазывали и законопачивале, и трудовъ в хлонотъ при всемъ томъ вићан довольно. Но накъ би то ни было, но им успѣли въ половинѣ сентября всѣ оныя кончить и довесть до того, что 19-го ческа сего иъсяща моган уже и перейтить въ оний.

Теперь, не ходя далѣе, дознольте мнѣ сказать вамъ нѣсколько словъ о семъ моемъ новомъ домѣ.

Онъ былъ хотя несраниемо болье, в огромные, и лучше хоромы моихъ старинвыхъ; однаво не изъ самонышныхъ и большихъ домовъ, в сообразный съ тогдашниме моиме обстоятельствами и очень умъреннымъ мониъ достаткомъ, и принадлежалъ въ числу небольшихъ дворянскихъ домпковъ, и простыхъ сипревныхъ и не пышвыхъ обиталищъ деревенскихъ.

Вся велечива его простиралась не болъе 30-ти аршинъ въ длину, а 18 въ пирину, а и выпина его была очень умъренеая, ябо тогда не бы 10 еще въ обыкновеніи драться слишкомъ въ высоту, и дълать высокія внутреннія комнати: но взамънъ недостатка огромности старался я сдълать его колико можно снокойнъйшинъ и теплъйшимъ.

И какъ строилъ и располагалъ его не архитекторъ, а самъ и, и такъ какъ умълъ и сколько доставало моего знанія и искусства, то безъ дальняго наблюденія архитектурныхъ правилъ, которыхъ строгое наблюденіе неръдко д'алаетъ многіе дома весьма безпокойными, старался я болъе о снабденіи его встами нужными потребностями, какія въ спокомному обитавію деревенскихъ домовъ необходимо надобны.

А всходствие того и расположель я его такъ, чтобъ онъ сообразенъ быль не столько съ пышною городсков) и богатыхъ дюдей жизпью, сволько съ деревенскою, простою и удаленною отъ всъхъ пышностей и излишнихъ затъевъ и забобоновъ, заводящихъ многихъ изъ нашихъ братьевъ, небогатыхъ диорянъ, иногда въ преведикіе и совсъяъ напрасные у ытки.

Совствить темть и несмотря на его мализну, были въ немъ вст нужным въ дворянскихъ деревенскихъ домахъ комнаты: были въ немъ лакейская, зала, гостинная, спальня, уборная, столовая, дттекая, дъвичья в для меня спокойный кабинетъ, а другой особый покоецъ в для моей тещк. А сверхъ того выгадалъ я мъстечко для буфета, гардеробца а довольно просторной владовой, также двухъ съней, заднихъ и переднихъ, съ нужными мъстами; в вст помянутия комнаты связалъ между собою такъ, чтобъ можно было въ нихъ и запросто спокойно житъ, и имъть итъсколько комнатъ и для гостей всегда чистихъ и прибранныхъ, а сверхъ того была бы и та еще выгода, чтобъ по малоимънію дровъ, и для сбереженія оныхъ, въ зимнее время залу не было-бъ нужды и топить ежедневно, но она могла-бъ оставаться и безъ топки во всю почти зиму; ибо комнаты расположены были такъ, что можно было и безъ ней обходиться.

Какъ расположение комнатъ въ семъдомъ моемъ многимъ тогда въ особливости правилось, то для любопытства и опипу я оное немногими словами.

Съкрыльца, сдёланнаго на одномъ краю дома, съ лица, первый входъ былъ въ небольшія с вн цы, снабденныя тремя выходами; одни двери изъ нихъ были въ садъ, другія въ нужникъ, а третьи въ длинную и узкую прихожую, или лакейскую; чрезъ сію проходъ былъ прямо въ довольно просторную залу, снабденную особою печью и шестью окнами, и имъющую въ боку у себя небольшой бу фетецъ, а другія двери въ гостинную.

Сія была хотя не весьма пространна, но донольна покойна, и изъ нея входъ быль въ с пальню, украшенную альковомъ и довольно просторную, такъ что и она могла служить другою гостинною; а другими дверьми и маленькимъ скрытымъ и короткимъ коридорцемъ связана она была съ столовою, или паче сказать, жилою и тою довольно просторною комнатою, въ которой мы наиболѣе жили и имѣли свое ежедневное пребываніе.

Какъ всё помянутыя три комнаты, тоесть, зала, гостинная и спальня были парадныя, то и содержаны онт были во всегдашней чистотт и убранствт, и я постарался впоследстви времени снабдить ихъ всёми нужными мебелями, и украсить сколько можно было лучше.

Таковую-жъ почти парадную комнату составляла и маленькая уборная, примыкающая бокомъ къ спальнъ и снабденная покойною лежанкою и также разными украшеніями.

Самую столовую, или жилую нашу комнату не преминулъ я также со временемъ прибрать и украсить особыми, самимъ мною на холстъ писанными обоями, и болъе для того, что она въ зимнее время служила намъ вмѣсто залы, и была проходною изъ лакейской въ гостинную.

Какъ окны изъ сей комнаты простирелись на дворъ, то и была сопряжена съ
нею та выгода, что можно было изъ нея
все происходящее на дворъ видъть; а
сверхъ того, какъ она съ одной стороны
связана была съ мониъ кабинето иъ, а
съ другой съ просторною дъвичьею,
изъ которой проходъ былъ въ дътскую и
въ нашу спальню, также выходъ въ заднія съни, а изъ сихъ въ кладовую и
на другое заднее крыльце; то сцъпленіе
сіе для житья было въ особливости спокойно.

Что касается до дътской, то она расположена была на другомъ краю дома, и отъ ней отгорожена помянутая уборная, также маленькая коморка, служившая спальнею моей тёщи.

Наипріятнѣйшею же изъ всёхъ для меня комнатою быль помянутый выше сего мой кабинеть. Онъбыль довольно просторень свѣтель, имѣль особую небольшую печку и оттого такъ тепель, что я всегда быль имъ очень доволенъ, и никогда на стужу не жаловался; и какъ окны его простирались также на дворъ и были подлѣ самаго передняго крыльца, то имѣль и я ту выгоду, что могь всегда видѣть все происходящее на дворѣ, а сверхъ того и довольно простора для помѣщенія въ немъ всей моей тогдашней не весьма еще большой и многочисленной библіотеки.

Таково было расположение моего дома. Что-жъ касается до мѣста, то избралъ л подъ оный самое лучшее и наивыгоднѣйшее во всей моей усадьбѣ.

Было оно на самомъ верхнемъ ребрѣ той крутой, высокой и прекрасной горы, подъ которою внизу излучиною и прекраснымъ изгибомъ протекала рѣка Скинга

Сія, образуя теченіемъ своимъ въ семъ мѣстѣ огромное полукружіе, катила струн свои чрезъ многіе каменистые броды, и производила тѣмъ всегда тихій и пріятный шумокъ, а многими и гладкими свойми плесами, помотами, также каменистыми осыпями своими, и покрытыми прекрасною

зеленью берегами и по косинт излучистой горы растущимъ лѣсочкомъ, производила для глазъ прінтнѣйшее эрѣлище, которое дѣлалось отъ того еще прелествѣйшимъ, что внизу и вплоть подлѣ рѣки за оною находилось собътвенное селеніе вашей деревни и крестьянскіе дворы, разбросанные въ разныхъ мѣстахъ инизу и по холмямъ въ пріятномъ безпорядкѣ, а за собою виѣли наши хлѣбныя поля, простирающіяся отъ самой рѣки, вдоль отлогою и часъ отъ часу вознышающеюся отлогостію и косиною.

Что каспется до горы, то была оватогда котя наибезобразнъйщая, но до- вольно крутам и сажень на 20 или болже вертикально возвышенная, и при всемъ безобразів сменъ донольно способнай къ обдълкъ, такъ что и съ малинъ трудомъ могъ послъ всю ее обработать и наихудшее и безобразнъйшее во всей усадьбъ иъсто преобразнъ совствъ и превратить въ наилучшее и красивъйшее.

На сей-то натурально прекрасной горъ и въ самоиъ почти средоточіи поминутаго, ръкою образуемиго полукружія избраль и мъсто для мосго новаго дома: и оно было такъ имсоко и въ такомъ прекрасномъ и выгодномъ положении, что изъ окояъ дома мосго видима была великаа общирность мъстъ, украшенная полями, лъсами, рощами и идали многими селеніями и въсколькими церквамя, и видъ былъ столь прекрасной, что я и по имять еще не могу красотами окаго домольно надюбоваться.

Несмотря на все сіе, м'ясто сіе было до того у предковъ моихъ совс'ять въ превебреженія. Они, им'я какъ-то принычку 
в любя домами своими прятаться и строить ихъ въ гакихъ м'ястахъ, откуда бы 
имъ въ овна, пром'я двора своего, никуда 
было не видно, избрали и въ здъщнемъ 
селеніи подъ домъ нанхудшее и скучн'я 
шее м'ясто; а сте занято было тогда огородомъ, овощникомъ и скотскими дворами 
в челялнями.

Но я все оное сломаль, и опроставим оное, воздвить туть свои новым хоромишки; и какъ случилось самое жъсто туть 
придожение въ «ресской старинь» 1871 г.

восогорясто, то подъ весь нагорями фасъ подвелъ изъ камия своего довольно высовій фундаментъ и чрезъ то придаль дому своему изъ-подъ горы видъ гораздо возвишеннъйшій, а все оставшее м'ясто передъ вимъ на ребрів гори обработаль террасами и на верхнемъ довольно просторномъ расположилъ регулярный и красивый цв'ятнивъ и засадиль его множествомъ разныхъ цв'ятовъ и цв'ятущихъ кустарнявовъ.

Случнышуюся же подлѣ самыхъ хоромъ съ бову и на самой горѣ старинную небольшую самелку обработалъ сволько 
можно было лучше, и бывшій за оною старивный верхній садъ соединиль съ нижвижъ, бывшимъ издревле на косивѣ горы, 
предъ домомъ находящейся, и распространивъ сей послѣдий, присоедивилъ съ нимъ 
и всю пустую часть горы сей и современемъ обработанъ все сіе мѣсто, препратиль въ садъ аглипской и украсивъ оный 
современемъ иножествомъ водъ и другихъ 
садовыхъ укращеній, прекратиль въ нанлучшее изъ всей моей усадьбы.

Теперь не могу и донольно изобразить того, съ какимъ удовольствіемъ переходиль я въ сей новый домъ, и съ какимъ усердіемъ старадся я все из ономъ учредать и располагать для своего въ немъ пребывантя.

Нѣсколько дней удотреблено было на переноску всѣхъ вещей, изъ стараго домишка въ сей новый, и на устанавливане всѣхъ мебелей, квигъ и картинъ для украшенія его комнатъ.

Навонецъ, какъ нее было готово, то помянутато 19-го сентября 1769-го года, в вакъ теперь помию, подъ вечеръ, перещая мы съ обывновенными при такихъ случаяхъ обрядами въ оный, и въ тотъже вечеръ подняли образа изъ церкви и воздали Госпоху торжественное благодареніе, отслуженіемъ всенощнаго брѣнія, осиящениемъ ноды и окропленіемъ оною всѣхъ комнатъ,

Удовольствіе, съ какимъ препроводиль я первый сей вечерт въ повомъ своемъ тепломъ, свътломъ и спокойномъ кабинетъ, было чензобразимо. Я вощелъ въ него какъ въ рай и не могъ всвиъ и всвиъ довольно налюбоваться.

Чувствія же душевныя, какія я при семъ случав ощущаль, не могу я никакъ изобразить довольно, а скажу только, что вся душа моя пылала тогда наичувствительныйшею благодарностью ко Творцу моему за то, что онъ помогь мив, при всемъ моемъ маломъ достатки и въ такое короткое время, соорудить себы такой спокойный и хорошій домъ, строеніе котораго воображаль я себы власно, какъ ныкакою неудобыпереходимою и великою горою, и не надыялся великое дыло сіе совершить и въ три года.

Но Всемогущему угодно было пособить мив перейтить гору сію съ трудомъ очень сноснымъ, и великое дело сіе совершить въ теченіе одного лета, и притомъ съ столь малымъ коштомъ, что я не могу и поныне еще тому надивиться, что онъ весь обошелся тогда такъ дешево.

Ибо хотя построенъ опъбыль изъ прекраснаго толстаго сосноваго лѣса и покрытъ былъ двойнымъ тесомъ, имѣлъ 23 окна, двѣ кафленыя и три кирпичныя расписныя печи, строенъ былъ наемными илотииками, но совсѣмъ тѣмъ, кромѣ мебелей, обощелся онъ тогда мнѣ не болѣе какъ въ 540 рублей, которой суммы нынѣ мало-бъ было на заплату за одну срубку такового дома, но чему причиной была тогадшняя всему дешевизна, а дороговизна денегъ.

Нынъ же, если-бъ строить точно такой же домъ, то мало-бы было и трехъ тысячъ къ тому, вотъ какая перемъна произошла во всемъ съ того времени.

Продолжая теперь мое повъствованіе далье, скажу, что, переночевавь наисповойньйшимь образомь въ семь новомь своемь домь, положили мы на утріе сдылать, на первый случай, маленькое новоселье, ибо большое отлагали мы до приближающихся монхь имянинь, и пригласить въ себъ на объдъ только ближнихъ нашихъ деревенскихъ сосъдей, да духовенство.

Но какъ обрадовались мы, когда возвратясь изъ церкви, куда мы какъ для

случившагося тогда воскреснаго дня, така и для благодаренія Богу вздили, наши у себя привхавшаго къ намъ ненарочю друга моего г. Полонскаго съ женов. Онъ совсвиъ не зналъ еще о переході нашемъ и быль очень радъ, что могъ пресутствіемъ своимъ усовершенствовать въ удовольствію нашему сей маленькій и первый въ повомъ домѣ правдникъ, а вотому и провели мы сей день отмѣнно весело.

Одинъ только изъ ближнихъ моихъ сосъдей, Матвъй Никитичъ причинил инъ нъкоторое неудовольствіе тъмъ, что не хотълъ никакъ взять въ праздничті семъ съ нами соучастіе.

Сей человѣкъ напустилъ, около сею времени, на себя нѣкакую блажь, засъть себѣ какъ бирюкъ дома, и не хотѣлъ нъкуда и не только въ даль, но и ко инътъльно, сколь часто мы его къ себѣ на приглашали.

Для меня, какъ дълавшаго ему многія услуги и одолженія, а притомъ чистосердено его любившаго, было сіе въ особливости прискорбно и тъмъ паче, что я не могъ шикакъ добраться до истинной тому причины, и не зналъ, одичалости ли его и странному характеру то приписывать, или потаенной какой на меня злобъ и неудовольствію, скрываемой съ сроднымъ ему лукавствомъ.

Всего удивительные было то, что жена его важала къ намъ всегда и довольно часто, но онъ напротивъ того, всегда, когда ни зывали мы съ братомъ его въ себъ, отклонялъ взду свою подъ предлогомъ разныхъ и явно выдумываемыхъ невозможностей, препятствіевъ и недосуговъ, чему мы сперва не могли довольно надивиться, а послы довольно на смыться и въ смых не инако его называли, какъ дю комъ.

Какъ осень сего года была у насъ безпорядочная, и погоды въ сентябръ и октябръ были на большую часть самыя скверныя, ившающія заниматься встин надворными работами, то, будучи принужденъ большую часть времени сидъть въ теплъ, занимался я въ сіе время разними литеральными и другими упражненіями.

Мое перное діло по переходії въ ноный домъ было то, что я, засінь въ свой новый кабинеть, началь сочинять помянутый на казъ управителю, доставившій потомъ мей такъ много чести, и готовить его для отсылки въ Общество Экономическое. А между тімъ какъ было заготовлено уже у меня сочинене объ удобреніи лемсяь, то, переписавъ набіло, отправиль и оное въ Петербургі.

Съ другой сторовы занимался в чтеніемъ присланныхъ мий отъ г. Полонскаго и такихъ книгь, какихъ мий до того читать не случалось. Онъ вскорф посль перехода моего въ повый домъ убхаль на зиму въ Москву, и не успъль , туда прибхать, какъ и прислалъ ко мий болбе 40 кингъ разныхъ и доставилъ мий чрезъ то удовольствие преведикое; всф онф были любопытныя и чтени достойныя.

Третье дело, которымь я въ своемь повомъ доме занамался, состояло въ превеликомъ гвазданье съ картофелемъ, родивинися у пасъ въ сей годъ въ довольномъ иножествъ.

До сего не знали мы, какъ приготовлять изъ него самую бълую муку, и я нъсколько дней занимался испытаніями до сего пушкта относящимися; и какъ всъ опыты мои были очень удачны, то и ръщился я описать всъ оные и, сочинивъ особое сочиненіе о томъ, доставить также современемъ въ Общество.

Кром'в сего, пользуясь св'ятлостью своего кабинета и довольными простороми въ немъ, занимался я въ праздное время и живописномо работомо, также и рисованьемъ сухнии красками, и мий въ первый разъ случилось нарисовать ими портретъ съ живого человъка и нарочито похожий.

Максимъ мой, который ный бородатимъ уже старикомъ, былъ тогда мальчикомъ дътъ десати и прислуживатъ намъ въ хоромахъ. Съ него-то вадумалось мий списать портретъ сухими красками, и какъ овый нарочето удался, то сте возродело во мий жаланіе написать съ него во всемъ его тогдашнемъ ростъ, наслянини прасвани на досяъ, обръзную статуйку.

И дело сіе удалось вий тогда сделать такъ удачно, что какъ статуйка сія поставлена была у меня въ углу въ закейской, то многіе изъ прийзжавнихъ ко мий гостей обманывались и, почитая ее живымъ мальчикомъ, кликали его и приказывали снимать съ себи шубы и прочее, такъ много походиль онъ на живого человека. Легко можно заключить, что мы въ такихъ случавхъ не могли ошибиамъ таковымъ допольно насменться, и налюбоваться статуйкою сею.

Наконецъ наступилъ овтябрь мѣсяцъ и съ онымъ то 7-е число онаго, въ которое я за 31 годъ до сего времени розился.

Я празциоваль по обыкновению моему и вт. сей годъ сей день, втайны и душевно принося благодарения мон Господу за всё его милости и щедроты, оказанныя мий какъ во ист прожитыя латы, такъ и въ претекций последний годъ, и проси его о попровительства себя и въ новый годъ моея жизни.

А какъ вскоръ послъ того наступило и 17-е число, т.-е. день монхъ имянивъ, и сей день назвачень быль какъ для торжествованія онаго, такъ и настоящаго новоселья въ моемъ новомъ домф; то приглашены были вами из сему дню всв наши друзья, знакожды и сосъди, бывшіе тогда въ домахъ своихъ, и хотя многимъ изъ отдаленности за случившеюси тогда дурною погодою привхать было невозможно, однако гостей было довольно, и какъ всф они была друзья и пріятели и обходились съ нами безъ дальнихъ этикотовъ, то и проведи им съ ними сей день и вечеръ очовь весело и не оставили ни единой изъ всихъ деревенскихъ забавъ, игръ и увеселений, которыя бы не употребили для своего увеселенія.

А особливо увеселить насъ собою сосъдъ и кумъ мой господинъ Ладыженскій; а быль туть же и притхавшій въ наше сосъдство для нежеванья г. нежевщикъ Ликовъ, по имени Ворисъ Сергвевичь, съ которымъ при семъ случав я впервые познакомился и сдружился.

Къ умножению же моего удовольствія я въ сей день получилъ изъ Экономическаго Общества еще одну часть Трудовъ онаго, которая была 11-ая по порядку.

Вскорѣ за симъ имълъ я удовольствіе всвхъ моихъ родныхъ однофамильцевъ видъть опять собравшихся воедино.

Прибхаль въ намъ изъ Петербурга и меньшой мой дноюродный брать, Гаврида Матвъевичъ, отпущенный въотпускъ по мартъ мъсяцъ, и какъ онъ былъ человікь молодой, нась искренно любиль и жиль всехъ прочихъ ближе, то мы и имъли удопольствіе видать его очень часто у себя и пе рѣдко не только провождающаго цълые дни, но и почующаго.

Но не могли мы жаловаться съ сей стороны и на старшаго его брата, Михайлу Матвъевича. Оба они съ женою постывали насъочень пертдко, а наконецъ кое-какъ довели мы и четвертаго нашего деревенскаго сосъда г. Дюка до того, что онъ сталь къ намъ, хотя далеко не такъ часто какъ другіе, фадить.

Въ особливости помогла много къ тому случившаяся съ нимъ бользиь, которая едиа-было не лишила его жизни. Онъ находился при самой крайности отъ опаснаго нарыва въ горий, и мы хотя всячески старались ему помогать, но лишались и сами уже всей надежды къ спасенію его; но по счастію онъ прорвался, и чрезъ то спасся онъ отъ смерти.

A какъ я во время болѣзни его всѣмъ, 🕛 бостона тогда было еще неизвѣстно чтиъ могъ, ему помогалъ и постщалъ его почти всякой день, то въ благодарность за то перемънилъ и онъ нъсколько свое противъ насъ поведеніе и сталъ къ намъ чаще вздить. Онъ въ самое сіе время быль изъ службы отставлень съ чиномъ подпорутчика.

Частыя сін посъщенія обонхъ монхъ братьевъ, также и сего родственника, а не менъе и другихъ ближпихъ нашихъ сосъдей, какъ-то гг. Ладыженскихъ и Іевскихъ, а въ тогдашнее время и двухъ въ Нарышкинской волости находившихся межевщиковъ, помянутаго Лыкова и товарища его г. Сумарокова, малаго молодого и любезнаго; частыя свиданія со встми ими въ домахъ нашихъ и въ Сенинъ, куда всъмы также не ръдко ъзжали, вольное, непринужденное и дружеское между всвии упражнение и препровожденіе времени всякій разъ въ разных увеселительныхъ играхъ и рѣзвостяхъ позволительныхъ были поводомъ къ тому, что мы всю осень сего года провели отмћино весело и пріятно, и я не помию, чтобъ когда въ иное время игрываль я такъ много въ карты, какъ въ сію осень и зиму.

Однако не подумайте, чтобъ игры наше были азартныя или убыточныя. О, наты отъ встхъ таковыхъ были всв мы весьиз далеко удалены, а всѣ наши игры был невинимя, забавныя, безденежныя и нодающія поводъ только къ сміжамъ и шуткамъ.

Мы пгрывали всего чаще въ тароки, которую игру ввелъ я въ употребление и сдћлалъ особыя для того карты и переучиль всехъ играть въ оную. Она была очень веселая и встхъ насъ чрезвычайно веселила и такъ встиъ полюбилась, что съ особливою охотою садплись за нее.

Въ домћ же у Ладыженскаго наидучшая была пгравъ «семь листовъ» по подушкћ, до которой игры быль онъ отменный охотникъ, а въ удовольствіе его игрывали и мы съ нимъ въ оную.

Кромъ сего неръдко игрывали мы въ реверсить и трпсеть; виста же и

Когда же наиграемся какой игръ досыта, тогда начинали играть въ фанты, а иногда въ самыя жмурки, и въ томъ неприматно проводили длинные осенніе и зимніе вечера, и я такъ ко всемъ нграмъ синъ разохотидся, что выдумываль даже совствъ новыя и никтить до того еще не употребляемыя карточныя и другія штры.

Но за всемъ симъ не отставалъ я ни мало и отъ прежнихъ своихъ и лучшихъ занятій, но всякой разъ, когда не было викого у насъ и мы были дома, не давалъ ня одной минуты проходить тщетно, но по привычкъ своей всегда чъмъ- нибудь

занимадся и лебо четаль что-инбудь, лебо писаль, лебо ресоваль в гваздался съ красками.

Въ семъ послъднемъ упражнени занимался я неего болъе въ съю осень и можаймія картины, писанным масляными красками, имъющіяся у меня въ домъ, были произведеніями сего періода времени.

Впрочемъ достонаматно, что въ началъ ноября мъсяца сего года чуть-было я самъ не занемогъ горячкою.

Произошло сіе ни то отъ простуды при разьіздахъ монхъ по гостанъ, ни то отъ другихъ причинъ; но какъ бы то ни было, но сділавшійся великой жаръ съ головнюю болью и сильнымъ біснісмъ пульса предвозвіщаль настоящую горячку, но по счастію помогло мий и въ сей разъ принужденное чиханіє: я прибіть иъ сему давно уже мий извістному спасительному средству и употребленіе онаго прервало тогчасъ болівнь мою.

Еще достопанатно было то, что им въ концъ сего ифсяца познакомплись вновь съ одною внаменитою нашею сосъдкою, г-жею генеральшею Щербининою.

Мы вздили въ вей въ Лешино, по ел приглашению, и были приемомъ и ласкою ел весьма довольны; но я возвратился отъ неи съ печальнымъ духомъ, ибо услышалъ отъ нея, какъ отъ исковской помещици, о затъ моемъ г-иъ Иеклюдовъ весьма непріятами въсти, а именно, что овъ лишился будто разума.

Сіе огорчило меня чрезвичайно; я сожалізть объ немъ искренно, а того больше о его малолічномъ сыні, моемъ племявникі, сдівлишемся чрезъ то сущимъ сиротоко.

Последній месяць 1769 года быль для меня какт-то не весьма благопріятень: еще въ самомъ начале онаго перетревожены были им до чрезвичайности сделавшимся-было у насъ пожаромъ.

Въ червой горинца, построенной въ самой близости подле хоромъ, треснула навъ-то задиля стена почи, и хотя былъ туть и широкій запеченъ, засыпанный зеплею, но стена отъ печи загорёлась; но по счастко усмотрели то довольно рано и успели бывшее уже плами залить и не допустить огно взять силу.

За симъ и по отпразднованів обывновеннаго нашего викольскаго праздника, препровожденнаго нами со иножествомъ неожиданныхъ гостей отмънно несело в пріятно, завемогъ-было я опять, но уже не тъмъ, а грудью.

Бользан сія вачалась сперва небольшою болью въ груди, но чрезъ немногіе дви такь усилилась, что я опасался, чтобъ не слъдалась въ груди инфламація, или плерезія, которой и начальные признаки уже исъ были.

Произошло сте ни то отъ простуды, ни то отъ многаго около сего времени писанія на столів пизкомъ и на креслахъ высоконькихъ... Поводомі, ко иногому и натужному писанію сему было, во-первыхъ, сділанное инів чрезъ пріятеля моего, г-на Колюбакина, предложевіе, чтобъ отдать въ печать давничной мой переводъ Зульцеронь: «Разсужденіе о ділахъ естестна».

Ему онь очень полюбился и онь, будучи вь Москев, говориль тамъ о томъ со многими и писаль ко мнв, чтобъ и, переписавъ опий почище и покрупиве, присылаль къ нему.

Итакъ, сею-то перепискою в тогда занимался, и отъ безпрерывнаго нагибанія грудь сною такъ натрудиль, что принуждень быль работу и нам'вреще сіе оставять; а какъ между тімъ сочиненіе сіе, вм'єстів съ «Разгонорами о прасотів натуры», переведено было иными и нъ Петербургів уже печаталось, то и случилось сіе кстати, ибо вст труды мон пропали-бътщетно.

Во-вторыхъ, вздумалось инт около сего времени сочинить самому «Исторію о святой войнт», выбирая изъ разныхъ витющихся о томь у меня итыецкихъ книгъ, и какъ я, начавъ ее, по обыкновенной моей истеританности и надъ сею работою много трудился, то и сіе для груди моей было также накладно.

Но отъ того-ли, или отъ чего иного, но болезнь ион продлилась нарочито дол-

го, и съ изкоторими неремежками во месь мочти делабрь изсядь, почему и принужденъ я быль все сіе время сидіть мочти дома, а данать боярынямъ только одизмъ разъззжать по гостямъ и сосідямъ, а самъ препровожданъ уже дома вое въ чемъ время.

И вакъ писать мив было не можно, то заниматся уже болбе читаніемъ книгъ развыхъ, однако не оставлять и начатой «Исторіи о святой войні», е будучи самъ не въ состоянія писать, дяктовать ее одному изъ двухъ своихъ мальчиковъ, который сколько-нибудь писатъ получше.

Но, късожалѣнію, и сей трудъ мой былъ безполезный. Я котя современемъ и сочинить всю ее, но мей не удалось съ нею вичего сдёлать, и одна часть оной у меня пропала, а другая въ богородицкой пожаръ сгорёла, слёдовательно в пронали всё труды мой относительно до нея по пустому.

Таковую-жт. неудачу имфать я въ сдфзанномъ мий предложении объ отдании въ вечать и другихъ монкъ сочинений, какъто «Дівтской философіи», «Универсальной моей исторіи», «Нравоучительныхъ сочиненій» и перевода предики Герусалимовой.

Приважавний къ намъ о праздникъ одинъ московскій попъ, родственникъ намимъ попамъ, увидъвъ оныя у меня, убъдить меня просьбою, чтобъ я ввёрилъ ему ихъ, для показвиля въ Москиф его родственникамъ, могущимъ поспъществовать ихъ напечатанію; но всё онё только въ Москиу прокатались и ничего изъ того ве вышло, да и выттить не могло.

Не виблъ я также успъха въ желанін моемъ повидаться съ племянницами моеми Травиными, живущими въ Кашивъ съ отцомъ своимъ.

Я посыдаль по наставшему зимнему путю нарочнаго даже человіка въ Кашинь съ письмами и съ просьбою къ затю моему, чтобь онь отпустиль ихъ ко мей, въ празднику Роместву Христову погостить в повидаться, во сей упругой чедовікъ несогласился на то, а силваль, что онь причлеть ихъ восл'я; итакъ, ве могь я ямъть и сего удовольстија.

Кроий сего озабочнвать насъ ополе сего времени очень рекругскій иногочисленамй наборк; ибо какъ втеченіе сего літа началась и горіла уже из полном нламени первая турецкая война, то требозалось много рекруть и мы принумдены были оныть давать и разставиться съ нанлучшими работниками, а сіе много уменьшало удовольствіе, которое иніши мы, получая извістія о побідажь, и о изятіи Хотина и Беядерь. Кроий того пе радовала насъ и чрезвичайная дешевизма клібовь, бывшая въ сію зику.

Далее озабочивало меня еще одно досадное обстоятельство: тетка мени моей, г-ма Арцибышева, подбивала исически тёщу мою, чтобъ обениъ инъ съедния еще разъ сею зимою въ Цивильскъ, из ивходащенуся еще въ минихъ, но престаръному дѣду жены моей, Авраму Сепеновичу Арцибышеву. Но мий не хотълось никакъ отпустить тёщу свою въ такой дальній путь и для слабаго ел здоровья, и по многемъ другить обстоятельствамъ, и я не зналъ, чйнъ бы разрушить сіе пустое предпріятіе.

Но по счастію, полученное отъ старика сего письмо сділяю то, чего по могь я сділать. Ибо какъ онъ якъ нимало къ себі не зваль, а жаловался только из врайвій недородь въ тамошнихъ и встакъ кліба, то отдумали оні сами туда вкать и тёща моя расположилась только съівдить въ Мосеву для свиданія съ одною приблено изъ тамошнихъ и встъ госножею, въ ченъ и я ей уже не воспремячствоваль.

Наконедъ насталъ у насъ праздникъ Рожества Христова, но оный билъ для меня не очень веселъ, потому что грудная моя боль отъ прилежнаго питья разныхъ лекарственнихъ травъ котя и гораздо пооблегчилась, но около Ромества опять такъ нозобновилась, что я не къ состояни билъ на праздникъ даже въ церкви съёздить, да и вст первые дни святокъ просидълъ и наиболее одниъ дома; ибо болрыни моп разъёзмали кой-

куда по сообдямь. Одинъ только меньмой мой двоюродной брать помогаль май провождать время.

И знаете-ли въ чемъ я упражение въ сін сантые вечера, въ тѣ ден, когда никого у насъ не было? - Истивно въ смѣшномъ: приди мнѣ охота сочивать особаго 
рода, въ стихахъ, разныя загадав, в я соченитъ ихъ съ цѣзый десятокъ, и донольно смѣшныхъ и курьезныхъ, и мнѣ 
досадно и жаль, что онѣ всѣ у меня по 
разнымъ случаямъ распропали.

Но какъ и ни былъ еще слабъ, однаво услишавъ о привздѣ друга моего, г-на Полонскаго, изъ Москвы из деревию, восхоталось иий въ нему съфздить и съ нимъ поведаться.

Онъ былъ намъ чрезвичайно радъ, надавалъ инъ опать множество разныхъкнягъ для читанія и насказалъ намъ иножество новыхъ пъстей, какъ о тогдащнихъ военныхъ произшествіяхъ, такъ и объ усилиншихся въ государствъ нашемъоколо сего премени разболхъ.

Говорими, что въ одивъ сей годъ было болъе 170 дворинскихъ домовъ и фанилій разбито и что между оными около 100 человъкъ находилось изъ наслъдниковъ, имъвшихъ въ томъ соучастіе

Навонецъ, 30-го числа декабря проводили мы тёщу свою, поъхавную въ Москву на короткое время, и я осталси одинъ дома съ дътъми моими, ибо до Серпухова поъхала съ ней и жена моя съ своею теткою, а я въ послъдній день сего года почувствовалъ опять боль въ груди, а сверхъ того ввечеру подхватила меня и лихорадка самая; итакъ, окончилъ я сей годъ не очень хорошо.

Но какъ письно мое довольно уже увежичилось, то симъ окончу и и оное, сказавъ намъ, что и есмь и прочее

(Октября 27, 1805 г.).

#### Письмо 134-е.

Любезный прінтель! Въвонць предслідующаго къ вамъ письма упомянуль я, что я ввечеру послідняго дня 1769 года занемогь лихорадкою.

Теперь, прододжая пов'вствование мое далье и начиная разсказывать вамъ, что случилось со мною въ точения 1770-го года, скажу, что помянутая бользнь моя была хотя неважная и непродолжительная, и болве женя настращавшая, вежеян стоившая уваженія, однако сділала то, что я первый день сего новаго года принуждень быль сдвлать для себя велекою пятницею: нбо какъ по вскив признаванъ завлючалъ и, что бользиь моя произведена переменою плин и происходила отъ испорченияго желудка; то, не запускае въ даль и не давая ей усилиться, спешиль я употребить обыввовенное и извъстное мат въ такихъ случалкъ лекарство, а именно: взять прибъжище въ наистрожайшей діэть в говънью в чрезь пость усикрить опать свой желудовъ, и для того во весь сей день ничего не фат, и день новаго гола. посреди свитокъ, сделалъ великимъ постомъ; а сверхъ того старадся я опять сколько можно чаще чрезъ чиханіе лалать волнующейся вомнь крови въ скоромъ движенін ен остановки, а все сіе в вомогло мав очень мяого и при семъ случать.

Жаръ и слабость но мий хотя и продолжалась во весь тотъ день, однако я радъ тому быль, что болжань не увеличивалась и, часъ отъ часу уменьшансь, втечени немногихъ дней совстиъ изчезла, такъ что къ Крещенью сдълался я опять здоровымъ совершенно.

Теперь, не ходя далке, разскажу ванъ, съ какими чувствіник вачаль я сей новий годь и въ какихъ обстоятельствахъ находился я при наступленіи онаго. Все сіе можете вы яснъе усмотръть изъ записки о томъ въ журналъ моємъ сего года, какія имъль и обыкновеніе дълать при началъ каждаго года; она была слъдующая:

«Въ разсуждени самого себи (писяль и тогда) могу свазать, что прежняя благо получива и спокойная жизнь, котором я, уже изсеолько лёть живучи въ деревны, наслаждался, по благости Господней, продолжалась безъ перемъны и понына

ть наследіе, то хотя сей пункть го меньше меня тревожить должень, и въ разсуждени онаго быль дово-Дети, дарованныя мне отъ Всевышбыли во весь минувшій годъ здон благополучны; какъ (цветочки и ця произрастенія, начинали они отъ часу отъ земли подниматься. Эчь моя, Елизавета, научилась уже ь, а теперь учится и говорить; а Степанъ, или какъ мы его обывно называли Чопъ нашъ, старает-кже у сестры своей перенимать хон къ удовольствю нашему всехъ уже и онъ знаетъ.

ба они тысячу утёх в приносять намъ, зячу разъ заставляли себя брать на и цёловать и смёлться невиннымъ въ дёлишечкамъ. Выростуть-ли сій и и будуть-ли цвёсти, не знаю? въ руцё Божіей! а излишнее-бы бызлибъ хотёть за завёсу будущей нетности и прежде времени чёмъ-ниврушиться.

бо всемъ томъ разсуждая, не знаю бы мит желать болте оставалось, и пъ-бы могъ изъявить какое неудотвіе; но паче безпристрастно прижь, что я малъ и недостоинъ техъ тей, которыми Творецъ меня удоъ соблаговолилъ, и будучи не въяніи его достойно за то возблаготь, хвалю и превозношу только свямя его.

ь разсужденін-жъ сотоварищей монхъ і изни могу также сказать, что и онъ я причины имъють быть судьбою ) довольными. Единое только слабое доровое состояніе нашей общей съ в матери, яко той особы, когорал еніемъ своимъ насъпо невользаставсебя любить и почитать, деласть многія иногда смутныя минуты. О съ же моихъ ребятишкахъ ничего еще ть не можно. Они находились въ незашемъ еще періодъ своей жизни. ть въ какомъ состояніи находились ягельствы при началь сего года; что оспоследуеть втечение его, того не но меня сіе и немного тревожить.

Я знаю то, что все будеть дізаться по волів моего Создателя, а онь мой Богь, Господь, а что всего утішнтельніве, Отець благій и милостивый!»

Вотъ что н какъ чувствовалъ я въ тогдашнее время; но теперь обращусь къ продолжению своего повъствования.

Сколь скучновата была мнв первая половина святокъ, по причинв моего недомоганія и отлучекъ моихъ домашнихъ, столь весела напротивъ того вторая и остальная часть оныхъ.

Всв сін дни проводнян мы съ людьми и со множествомъ разныхъ гостей, привзжавшихъ со всвхъ сторонъ къ намъ, ибо на другой день сего года возвратились къ намъ изъ Серпухова жена моя со своею теткою и привезли съ собою и Наталью Петровну Арцыбы певу, небывавшую у насъ давно уже.

Прибажаль къ намъ въ сіи дни и соседъ нашъ котовской, князь Павель Ивановичъ Гор чаковъ и многіе другіе обоего пола гости; и какъ мпого бывало и девицъ и другихъ молодыхъ людей, то мы провели достальные святки въ разныхъ играхъ, смёхахъ и забавахъ отмённо весело. А въ пятый день возвратилась къ намъ и теща моя изъ Москвы, съёздивши въ сей путь благополучно.

Несмотря на всю кратковременность ея отлучки были мы ей очень рады. Она вздила въ Москву и трудъ сей предпринимала единственно изъ любви къ престарълому ея родителю, и желая отъ привзжей изъ тамошнихъ мъстъ одной знакомой ей госпожи узнать и распросить подробнъе о всъхъ обстоятельствахъ, касающихся до сего старца.

И мы не могли безъ огорченія слушать того, что она намъ объ немъ, по возвращеніи своемъ, разсказывала; ибо не можно было, чтобъ не сожальть о семъ добромъ и честномъ старикъ, претерпъвшемъ тогда, такъ сказать, предъ самымъ окончаніемъ своей жизни толь многія горести и печали и такую великую во всъхъ обстоятельствахъ своихъ перемъну.

Всю молодость и лучшія свои літы препроводиль онь въ вожделітній пемъ

состояніи, нажиль многихь достойныхь дітей, получиль достатовь, быль всіми дюбимь и жиль сповойно. Одинь сынь быль уже маіоромь, другой полковнивомь, а и достальные два были уже офицерами; дочери его пристроены были вы місту. Однимь словомь, все было хорошо.

Но какъ скоро состарълся, то печали, равно какъ согласясь, на него напали. Прежде всего умеръ у него большой сынъ въ лучшемъ цвътъ своей жизни. Это былъ мужъ Матрены Васильевны; но сей уронъ былъ еще нъсколько сносенъ. Но въ короткое время послъ того лишился онъ и другого сыпа, бывшаго въ молодости своей уже полковникомъ и одареннаго отмънными достопнствами.

Многія другія хлопоты присовокупились кътому, и все сіе въ состоянін было тронуть его чувствительно; но онъ перенесъ и то, призваль въ домъ къ себъ и послъднихъ сыновей, чтобъ ихъ поженивъ, ими при старости веселиться.

Но не успъль женить третьяго и съ нимъ годъ времени пожить, какъ и сей о корень, а къ умноженію огорченія его и жена, оставшаяся послів онаго, сділалась негодною и только стыдъ и безчестіе его фамиліи наносящею.

Такимъ образомъ остался только одинъ и последній сынъ; сего онъ также жениль, но и туть была удача не велика. Жена была хотя постоянна, но не имела ни къ мужу, ни къ свекру почтенія и съ нею не могутъ сладить. П въ семъ-то состояніи находился онъ тогда.

Частые неурожан хатба. падежи скотскіе и другія несчастія присовокуплялись къ тому и тревожили духъ старивовь еще болье. Да и намъ вставь быль онъ такъ жалокъ, что мы въ послъднихъ письмахъ своихъ просили его и звали къ себъ, чтобъ онъ, оставя все, притхалъ сюда къ намъ окончить жизнь свою сповойно и благополучно.

На другой день послѣ Крещенья было у насъ опять и въ другой уже разъ въ сію зиму сѣверное сіяніе, и въ сей разъ было оно нѣкакого особаго рода.

Все небо покрасивло такъ, какъ въ

случать зарева отъ большого пожара, н весь снътъ казался красноватымъ; но особливость при томъ была та, что въ южной сторонть небо было бълъе и такъ какъ бы поднималась заря, чему бы въ самомъ дълъ надлежало на съверть бытъ.

Мы со всёми случившимися тогда у меня многими гостьми выходили тогда смотрёть сего особливаго феномена, которое называли тогда особымъ небеснымъ знаменіемъ и народъ простой все твердиль, что сіе было къ войнѣ кровавой, которая у насъ тогда съ турками и дъйствительно продолжалась.

Вскоръ за симъ случилось у насъ въ домъ одно особливое, странное и такое произшествие \*).......

(Окт. 28 д. 1805 г.).

#### Письмо 135-е.

Любезный пріятель! Продолжая теперь мое повъствованіе, далье скажу вамъ, что вскоръ посль описаннаго въ послъднемъ письмъ романическаго произмествія имъль я весьма непріятную для себя, но необходимую коммиссію.

Меньшой мой двоюродный братъ ближайшій мой состдъ прибъжаль ко мнъ однажды и жаловался, что онъ не можетъ никакъ сладить съ братомъ своимъ въ разсужденіи отдачи рекрута; что онъ явную ему оказываетъ несправедливость и нарушаеть договоръ, бывшій у него съ нимъ о поставкъ рекрутовъ погодно и чередуясь другь съ другомъ и просиль меня, чтобъ я, какъ старшій и начальникъ всей нашей фамилін, встуцился за него и погоняль бы братца его, за скверную его привычку опоражнивать уже слишкомъ часто и непомфрно рюмки н стаканы, чему онъ наиболье все зло приписываль; ибо когда онъ въ цъломъ умъ и цамяти, то все почти съ нимъ сдълать можно, но когда голова его наполнится чадами бахусовыхъ продуктовъ, то нивто съ нимъ не говори: сделается

<sup>\*)</sup> Окончаніе письма (стр. 157—182 рукоп), какъ заключающее въ себъ какую-то неладную семейную подробность, лэтъ 30-ть тому назадъ уничтожено одною изъ госпомъ Болотовихъ. М. С.

такимъ упрямымъ своенравнымъ вздордивымъ, что ни въ чемъ съ нимъ сладить невозможно.

Къ сожальнію, скверная и гнусная сія привычка его встыт намъ давно была уже извъстна, и я всегда и досадоваль и искренно сожальль о такой слабости сего своего близка го родственника, а особливо слыша неоднократно, что вездъ, гдъ ни случалось ему бывать въ гостяхъ и натянуться до сыта, дълываль такія дурачествы и становидся такъ мерзокъ, что служиль всемь посмешищемь и предметомъ презранія. И какъ больно было мна очень слышать все сіе о семъ моемъ однофамильцъ и родственникъ, то собирался я уже давно погонять и потазать его за то хорошенько, а особливо видя, что делываемыя ему дружескія о томъ напоминанія нимало не действовали.

Итакъ, рѣшился я наконецъ исполнить сей непріятный для меня долгъ и, пригласивъ его въ себъ, учтивымъ образомъ и не раздражая, такъ его нагонялъ и такъ растрогалъ, что какъ сначала онъ ни казокался, но наконецъ совсъмъ опѣшѣлъ и онѣмѣлъ и, усовѣстившись, не только сдѣлалъ все въ разсужденіи брата своего, чего требовала справедливость, но нарочитое долгое время послѣ того былъ гораздо воздержнѣе прежняго, чему всѣ мы и порадовались искренно.

Какъ между тёмъ я отъ болёзни моей оправился совершенно, то съ половины января пустились-было мы въ большой разъёздъ по многимъ и разнымъ гостямъ, въ Алексинскомъ и Тульскомъ уёздё живущимъ, и намёрены были многіе знакомые и дружескіе намъ домы объёздить однимъ разомъ, такъ какъ мы то нерёдко дёлывали.

Но въ сей разъ не удалось намъ своего намъренія исполнить, ибо не успълным притхать въ Калединку, къ теткт жены моей, г-жт Арцыбы ше вой, какъ напали на меня многіе съ убтантельнта шею просьбою о принятіи на себя новой коммиссіи и о вспоможеніи одной ся ближней составть въ крайней ся нуждъ.

Быда то госпожа Хотянндова, н ве

только ей недальняя родственница, но и намъ по женъ моей не чужая, и нужда, въ которой нужно ей было мое вспоможеніе, была слъдующая;

Она нивла у себя одну только дочь, дввушку уже въ сіе время взрослую и очень изрядную; живучи почти съ мало-літства все по чужимъ домамъ и домамъ хорошимъ, навыкла она такъ всему світскому обращенію, что мы всі ее любили и съ удовольствіемъ принимали ее у себя, когда случалось имъ къ намъ приважать или оставаться гостить на нісколько времени. У насъ у самихъ неріздко она, и особливо въ малолітстві, по ніскольку міслцевъ гащивала и мы всегда бывали ею довольны.

Сей дѣвушкѣ случилось попасться на глаза алексинскому городовому секретарю г. Ферапонтову, мужику уже вдовому, немолодому, дряхлому, очень неуклюжему во всемъ, но весьма достаточному и богатому.

Какъ была она недурна собою, а притомъ жива, умна и вертлява, то плѣнись дурачина сей ея пригожествомъ и, несмотря на всю неравность ни въ лѣтахъ, и во всемъ вздумалъ за нее свататься и положилъ неотмѣнно на ней жениться, еслибътолько она пошла за него и ее отдали.

Дъвушка не хотвла сначала о томъ и мыслить, но не такъ думала ел мать и ближайшіе родственники, и какъ была она очень недостаточна и одинока, то почитали сіе выгодною для нея партією и убъдили наконецъ и самую дъвушку склониться выттить за сего престарълаго адописа. И тогда дали онъ только что свое слово и назначили, чтобъ чрезъ день послѣ онаго, быть въ домѣ у г-жи Хотяинцевой сговору.

Но какъ не имъла она изъ мужчинъ никого у себя ближняго родного, а съ женихомъ хотъли быть многіе знаменитие люди, то и убъдили всъ меня принять на себя всъ гостепріимныя при семъ случать хлопоты и распораженія, и отправлять при семъ сборномъ сговорт въ домъ ея должность хозяина.

По любви ихъ къ намъ и взавмно на-

шей къ нимъ я охотно на то и согласился; но сговоръ сей чуть-было не сталъ мить очень дорого.

Будучи принуждень перевзжать несколько разъ изъ дома въ домъ и для скорости въ санкахъ пошевенкахъ и притомъ въ домашнихъ хлопотахъ выходить нередко съ открытою головою на дворъ, простудилъ я оную и чуть-было не нажилъ долговременной головной болезни. Это было первое, а во-вторыхъ, подвергсябыло крайней опасности и чуть-было при одномъ случав не убился до смерти.

Случилось это въ домѣ г-на Селиверстова, у котораго намъ надобно было тогда побывать. Я, приѣхавши къ нему н переступя съ крыльца въ сѣни, по пологости и скользкости въ нихъ, такъ хорошо осклизнулся, что не могъ устоять на ногахъ, но полетѣвъ стремглавъ, попалъ самымъ вискомъ объ острую желѣзную скобу въ притолкѣ дверной и убился такъ, что она даже вспухла.

Но великая была милость Господня, что ударъ попалъ не въ самое опаснъйшее въ вискъ мъсто, но на пол-вершка отъ онаго, а притомъ былъ негораздо силенъ. Словомъ, Всемогущій сохранилъ меня явно въ семъ случав отъ превеликаго бъдствія и опасности.

Но все сіе однако не помішало мні исправить свою коммиссію; мы сговорили, какъ надобно, нашу Авдотью Андреевну, и угостили всіхъ приізжавшихъ гостей безпостыдно, и я при семъ случай иміль удовольствіе познакомиться и даже сдружиться съ бывшимъ тогда въ Алексині воеводою, г. Тиличеевымъ и многими другими, до того мні незнакомыми людьми.

Не успѣли мы сего дѣла вончить, какъ нажитая вновь головная болѣзнь прогнала меня опять восвоясы. Я поспѣншалъ возвратиться въ домъ для вспомоганія себѣ, чѣмъ знали, и спасибо продолжалась она не очень долго, и становленіе ногъ въ тепловатую воду съ брошенною въ нее солью освободило меня совершенно отъ оной.

Вскоръ за симъ обрадовани были при-

вздомъ къ намъ старшей племянищи моей Травиной, Надежды Стахеевны, меъ Кашина. Отецъ ея сдержалъ наконецъ свое слово и данное намъ объщаніе, но отпустиль изъ трехъ ее только одну, но за то съ дозволеніемъ остаться у насъ гостить на долго, чѣмъ мы въ особливости были довольны.

824

Дъвушка сія была уже совершеннаго возраста и предюбезная; она представляла собою совершенный портреть по-койной моей родительницы, а своей баблии и, будучи на нее очень похожа, имъла притомъ нравъ изящный и такія качества и свойства, что заставливала всёхълюбить себя и почитать.

Какъ у отца ея было ихъ три дочери, то покойная старшая моя сестра взялабыло ее къ себъ и хотъла ее тамъ у себя пристроить къ мъсту и выдать замужъ; но какъ кончина ея до того не
допустила, то возвратилась она къ отцу
въ домъ, женившемуся между тъмъ на
другой женъ, и бъдняжва сія рада была,
что она удалилась отъ своей мачихи к
отпущена была къ намъ для житья.

Такимъ образомъ получили мы въ сіе время четвертаго себъ семьянина, и были тъмъ и сообществомъ ея очень довольны. Она дълала не только боярынямъ мовиъ, но иногда и самому миъ комџанію, ибо была охотница читать книги и можно было съ нею говорить обо многомъ; и какъ она была ко миъ очень ласкова и всъхъ насъ любила искренно, то и мы всъхъ насъ любила искренно, то и мы всъ любили ее, какъ бы дочь свою роденую.

Теперь разскажу я вамъ, любезный пріятель, одно смѣшное приключеніе, случившееся со мною вскорѣ послѣ привада къ намъ помянутой племянници и заставлю можетъ быть васъ раза два усмѣхнуться,

Жилъ отъ насъ неподалеку и верстътолько за десять одинъ очень небогатый дворянинъ, человъкъ еще молодой, новсеми нами любимый и почитаемый. Какъбылъ онъ очень искателенъ и ко всемънамъ взжалъ очень часто и съ своеюженою, то и принимали мы его всегда какъбы родного я были ласкою и пріланью его очень довольны, я и въ соотв'ятствіе ему и своимъ благопріятствомъ крестиль у него всегда д'втей съ женою г-на Полонскаго.

У сего кота недостаточнаго, но добрайшаго и любезнаго нашего сосъда, родилась около сего времени еще одна дочь. И коить ее опять мит съ г-жоко Полоискою крестить надлежало, то убълительно званы мы были вст на сін крестины въ г-ну Рудневу.

Боирынямъ монмъ, не номню, что-то такое помъщало сдълать ему привздомъ своимъ удомольствие, но мив какъ надлежало необходимо вхать, то и полетъть я въ Полозово.

Сперва предлагали-было мей людв, чтобъ вхать намъ туда въ городовыхъ саняхъ, въ какихъ въ сін времена обывновенно всь еще зажали, когда куда надобно было налегий бхать, и представляли, что парами для сдфлавшагося отъ бывшей ас залодго до того великой оттепели просова фхать никакъ было не кожно; но вакъ я только-что оснободился тогда отъ своей болтани и никуда еще послъ того впемени не выбажаль, то боясь, чтобъ опять не простудиться, опровергнулъ я всь их предложения и велья готовить возовъ, въ которонъ мы обыкновенно всф фажвля и который быль довольно просторный и теплый, и мое счастье было, что и сіе взаумалъ.

Итакъ, отправился в себъ въ сей путь. Дорога была въ самомъ дълъ очень просовиста, однако ъхать все было можно; совстиъ тъмъ, боясь, чтобъ въ вершинъ за селомъ Бузуковимъ необгрязнуть, ртшился в ъхать отъ сего сель до хотунсвой дороги большою дорогою, и ъхалъ еще впервые отъ роду симъ прогалкомъ.

Но не усићи им на помянутую хотувскую дорогу взъћхать, какт нонесло наст такъ швирить, что я началъ уже и проклинать оную тысячу разъ. Этакой проклинать оную тысячу разъ они проклинать проклинать

рону, то въ другую, и я принужденъ былъ въ просторномъ возкъ своемъ только что въъ края нъ край и изъ угла въ уголъ попрыгивать и покачиваться.

Но могь ия и себ'в тогда вообразить, что самую сію, тогда прокиннаемую, дорогу и чрезъ н'ясколько часов'я поси'в того июбить и благословлять стану?

Какъ бы то ян было, но наконецъ, споротивъ съ сей дороги вправо, привхалъ я въ Полозово. Хозяинъ былъ инвочень радъ, а особливо потому, что иногихъ гостей не будетъ, а вскорф послфменя притхаля и Полонскіе, привеля
съ собою и брата г-жи Полонской. Няколая Алексфевича Лады женскаго, чему въ особлявости я радъ былъ, ибо съ
синъ человъкомъ инф весьма было нескучно; и мы заговорились съ викъ,
какъ съ свъдущимъ человткомъ, впрахъ о
тогдашнихъ политическихъ в военныхъ
произмествіяхъ и набольшую часть времени своего въ сихъ разговорахъ проводили.

Между тъих происходили крестивы и послъ оныхъ крестильный объдъ. Послъ онаго посидъли мы еще изсколько и все было хорошо; но скоро начали мы изсколько треножиться.

Вреня приближалось уже къ разъвду по домамъ, а мы за разговорами того и не видали, что погода на дворт сильно перектинась и начинала несть ужисная выпла и мятель.

«Какъ быть? говорнит ны между собою; не лучше ли намъ посидъть съ полчаса еще времени, авось-либо поутихнетъ».

Вст согласились на то; однако матель не унималась, но несла част отъ часу еще пуще прежинго.

«Что д'влать? гоноримъ мы наконецъ: знать не переждать намъ этой погоды, а бхать время, вечеръ уже почти наступаетъ».

— «Конечно так»: свазали всв. ибо встив вань было извтстно, что по мализив дома козийскаго и по встив другимъ обстоятельствамъ ночевать намъ туть некакъ было не можно, да быле мы и не увимаемы.

Итакъ, распрощавшись съ хозянномъ, свин мы и повхали; но что-жъ тогда воспоследовало съ нами? На дворе казалось намъ худо, а какъ выехали въ поле, такъ и хуже того. Однить словомъ, такая ужасная мятель, что ни зги было не видно.

«Эхъ! думалъ я тогда и говорилъ самъ себѣ: какъ это намъ ѣхать? и что это за бѣда! Если-бъ можно было, то ни изъчего бы не поѣхалъ, но готовъ бы тутъ какъ-нибудь ночевать».

Не успали мы насколько десятковъ саженъ отъ двора отътхать, какъ не видно было намъ ничего ни впередъ, ни назадъ. Возокъ г. Полонскаго, тазъ, а навади не видно было уже и деревни. Мысль, чтобъ не заблудиться и не попасть куда въ вершину, начинала меня уже безповойть.

Я прикликаль человька, стоявшаго повади возка, и говориль ему: «не лучше ли намь воротиться»? но онь говориль: «довдемь, судырь, не для чего ворочаться». Но мы съ нимь еще говорили, какъ поглядимь, форрейтеръ нашь, умный мой человыкь Бабай, который и тогда быль еще очень не великь, уже въ другую сторону проскакаль, уже видимъ подлъ себя кусты, которыхъ прежде вовсе не было.

— Ба! закричалъ я тогда: куда это вы меня завезли, не туда!

Кучеръ, котораго я за ревомъ вътра насилу докликался, признался, что ошиблись и бранилъ Бабая, хотя самъ не умиъе или еще глупъе его былъ.

Кучеромъ случился тогда быть у меня умной мой человъкъ Антонъ Артамоновичъ, человъкъ очень недальновидный, и разсудка самаго темнаго и коротваго. Но какъ бы то ни было, но меня сіе уже и тораздо трогало.

Мятель песла отъ часу сильные и занесла меня и въ возкы уже совсыть, а мы добрымъ порядкомъ уже своротили въ цыликъ и ыхали, сами не зная куды. Я уже охаль, гореваль и боялся, чтобъ не заблудиться.

О! сколько разъ желалъ я уже тогда,

чтобъ попасть на упомянутую прежде сего пресвверную хотунскую дорогу, уже и она мив сдвиалась тогда мила до чрезвычайности, но что наконецъ и удалось намъ по желанію.

Нельзя изобразить, какъ обрадовался я, когда мы взобрались на оную, ибо утёшаль себя по крайней иёрё тёмъ, что, несмотря на всю жестокую мятель, намъ дорогу сію за превеликими ся рытвинами, ухабами и буграми потерять будетъ не можно.

Людцы мон не успѣли на нее взъѣхать, какъ и поскакали что ни есть мочи, жестокость вьюги ихъ къ тому побуждала; и я какъ ни боялся по худымъ дорогамъ ѣздить, и какъ возокъ мой съ бока на бокъ ни качался н ни попрыгивалъ, однако я, сжавъ сердце, уже молчалъ и далъ волю скакать какъ хотятъ.

Но не успѣли мы съ версту симъ образомъ отскакать, какъ новое явленіе глазамъ монмъ представилось: лошади остановились и не знаю что-то въ упражкъ нашей испортилось и требовало поправленія. Кучеръ мой полѣзъ съ козелъ, чтобъ поправить, но бултыхъ на землю.

Я удивился сему случаю, но удивление мое еще увеличилось, когда увидыль, что онь и встать почти не можеть. Я подозваль его къ себъ, спрашиваю туда-ли мы ъдемъ и не ушибся-ли онъ; но гляжу, смотрю у слуги моего языкъ почти не ворочается...

— Слава Богу! воскликнулъ тогда я: одно къ одному! Изрядно ты, дружокъ, накушался, да и очень кстати на теперешную погоду смотря.

Однимъ словомъ, слуга мой былъ пья нъ и не могъ взойтить самъ на козлы. Я кликалъ другого, стоявшаго на запяткахъ и приказывалъ помочь ему състь, но гляжу, смотрю, и тотъ не многимъ чъмъ лучие кучера.

— Ну! то-то право, хорошо! воскликнуль я, оба пьяны! И Господи, какою досадою воспылаль тогда я и на нихь и на кума своего, господина Руднева, и какъ проклиналь то глупое обыкновеніе, чтобъ поить людей гостинихъ! Совствъ тти дтло на путку не походило. Находился я тогда въ чистомъ полт, въ которомъ отъ мятели на сажень было ничего не видно, время было позднее и почти сумерки, а людцы мои пьяные... Одна была надежда на дурную дорогу, и какъ былъ я тогда радъ уже оной! Я позабылъ тогда про всю опасность, чтобъ не простудиться: раскрылъ одно окно и не спускалъ уже глазъ и съ оной.

Казалось мнѣ, что они и съ ней собьются. Какъ туда ѣхали, казалась одна дорога, а тутъ проявилось ихъ много: иная вкось, иная впоперегъ, иная рядомъ, и все такія-жъ большія, и Богъ ихъ знаетъ, откуда онѣ взялись, или въ темнотѣ мнѣ такъ казались.

Трясусь я смотря на сіе, опасаясь, чтобъ они съ прямой не сбились. Чего я опасался, то и сдѣлалось. Отскакавши версты съ двѣ, услышалъ я, что ворчитъ мой пьяный кучеръ, что не туда мы ѣдемъ, и что проѣхали дорогу и надлежало-бы ѣхать влѣво.

Не успѣлъ я сего услышать, какъ испужавшись, началъ кричать, чтобъ остановились; но слуги мои не слышатъ, а скачутъ во всю пору. Я кричать, еще кричать во все горло, но крикъ мой за ужаснымъ свистомъ и шумомъ вѣтра до нихъ не лоходилъ.

Нечего мнѣ было уже дѣлать, высунулъ изъ окошка голову и кричу, что есть мочи; но знать мятель и вьюга была хороша, что и тогда позади стоявшій человѣкъ не могь ничего услышать, но по счастью свалилась съ меня шапка и ее подхватиль вѣтеръ и понесъ по снѣгу.

Сего не можно уже было стоявшему позади не увидёть. Онъ насилу докли-кался кучеру, а кучеръ форрейтеру, чтобъ остановиться. Радъ я невъдомо какъ былъ, что остановились и не тужилъ уже ни мало о томъ, что шапка моя и снаружи и снутри обвалялась объ снътъ, но спрашиваю кучера туда ли мы ъдемъ.

- «Нѣтъ... нѣтъ... не туда... не туда», ворчалъ онъ.
  - Да куда-жъ? спрашиваю я.
  - «Я самъ не знаю куда!»

- Да гдъ-жъ настоящая-то дорога?
- «Вонъ... вонъ... тамъ... вонъ тамъ провхали... надобно бы влево ехать, но мы теперь свернемъ и поедемъ туда!»

Я подозваль стоящаго на запяткахъ, тотъ также сомнъвался и говорилъ, чтобъ своротить.

— Да, кланяюсь я вамъ, говорилъ я имъ, нужно намъ только въ цѣликъ съѣхать, такъ мы уже и пропали, а мнѣ кажется, что мы по той ѣдемъ.

Какъ и въ самомъ дѣлѣ я имѣлъ причину заключать, что мы ѣдемъ гдѣ надобно, но-первыхъ, потому, что я съ самаго начала ѣзды нашей примѣтилъ вѣтръ, откуда онъ тогда дулъ, что почитаю всегда лучшею и надежною примѣтою, и видѣлъ тогда, что онъ къ намъ съ той же стороны дулъ, какъ мы прежде ѣхали.

Во-вторыхъ, боядся я сдаваться влёво, а хотёлось мнё болёе вправо, ибо по извёстному мнё положенію мёста надлежало вправё быть неподалеку волостной деревни Балыматовой, а влёвё лежали пространныя и общирныя поля и не находилось далече никакого жила, и тамъбы мы могли скорёе всего запутаться.

Итакъ, несмотря на всв представленія пьянаго моего кучера, что мы завдемъ Богъ знаетъ куда, нелвлъ я вхать тою дорогою, на которой мы находились, думая, по крайней мъръ, что сія большая дорога куда-нибудь насъ приведетъ.

Итакъ, послѣ окончанія сего совѣта поскакали мы опять. Отскакавши нѣсколько, захотѣлось мнѣ спросить, что не видать ли какихъ признаковъ; но кликать, кликать, но недокличусь я никакъ своего Абрама. Уже я и голову, снявъ напередъ шапку, чтобъ опять не уронить, высовываль, и кричаль, но Абрамъ мой не слышитъ.

- «Господн! что за диковинка!» и думаю я, уже тутъ ли онъ? Кличу кучера, и докликавшись, спрашиваю: «тутъ ли Абрашка»?
- «Нѣту! нѣту его! говорить мой Фалалеюшка кучеръ, оглянувшись.
  - Да гдв-жъ онъ двлся?
  - «He знаю!

- Да что-жъ ты скачешь?
- «Инъ постоять?
- Ну, инъ постой, сказаль я тогда, не могши утерпъть, чтобъ при всей своей досадъ не разсмъяться; и горе меня и смъхъ пронималь.

Однако дело на шутку не походило. Человекъ пропалъ и его не видать было, и какъ я раздосадованъ ни былъ, но мне жаль было его и я боялся, чтобъ онъ, пьяный, не могъ замерзнуть, и потому решился-было тутъ стоять и его дожидаться. Но по счастію скоро увидели мы, что онъ бежить и насъ догоняеть, но на дороге то и дело, что стремглавъ падаетъ.

- За чёмъ такимъ отсталъ! спрашиваю я.
  - «Да рукавицу свою уронилъ».
- Да подняль ли ты ее? спросиль я, увидевь, что онь одну руку греть дыханіемь.
- -- «Гдѣ судырь! какъ понесло вѣтромъ, я гналъ, гналъ и не могъ догнать!»
  - Да какъ-же? говорю, она пропадетъ!
- «Такъ и быть! отвътствовалъ онъ, гдъ ее уже искать? далече; я насилу и васъ, судырь, догналъ».
- Вижу я, говориль я, и вельль такть далье.

Не усивли мы еще отъвхать нвсколько, какъ опять что-то въ упряжкв испортилось и кучеръ мой лвзетъ опять съ козелъ. Я кричу, чтобъ онъ сидвлъ, но никакъ судырь, онъ слишкомъ усерденъ,
знай себв лвзетъ. Но схождение его таково-жъ было неудачно, какъ и прежде:
баробкался, баробкался, погляжу, полетвлъ чрезъ голову.

Туть началось новое карабканье, чтобъ встать; но не скоро-то дёло сдёлалось: гдё-то встали мы на колёнки, гдё-то встали подниматься на ноги, а между тёмъ съ молодца скочила кругленькая его шапка и ее какъ шарикъ понесло вътромъ въ сторону по насту.

Уже отнесло ее саженъ на десять, а онъ не могъ еще собраться за нею побъжать; насилу, насилу я его за нею протурняъ, и тутъ-то истинная была комедія!...

Довольно, я не могъ утериѣть, чтобъ не хохотать и не смѣяться: Антонъ мой за шапку—шапка отъ него; онъ хочетъ ухватить—вмѣсто того чрезъ голову; по-куда встанетъ, покуда опять за нею побѣжитъ, а шапку опять вѣтеръ несетъ, да несетъ, и она опять отъ него сажени на три удаляется.

Насилу, насилу догналь онъ ее; но лишь только хотель ухиатить, какъ опять чебурахъ, яко прославися, и истинно разъ пять онъ симъ образомъ падалъ и насилу уже какъ-то Богъ помогъ ему ее ухватить.

- «Экая злодъйка»! мурчалъ онъ и побрелъ по снъту къ намъ, а я подхнатилъ и сказалъ:
- Экая злодъйка рюмка, какихъ бъдъ ты намъ начудотворила; садись-ка, садись и ступай далъе.

По счастью нашему пронесло тогда снѣжную большую тучу и небо прояснилось на нѣсколько минутъ, и мятель сколько-нибудь стала поменьше. Я говорю по счастію, потому что мы тогда увидѣли себя вблизи подлѣ деревни Баламытовой и узнали, что мы съ дороги настоящей не сбились.

Но вскорѣ понесла опять ужасная мятель, но я уже не боядся, надѣясь, что уже не далече до большой москонской дороги, которую потерять уже было не можно, а ежеминутно только ожидаль, что возокъ мой полетитъ на бокъ; ибо на всю дурноту дороги и ухабьо несмотря мы скакали, какъ по самой хорошей.

Наконець доёхали мы благополучно до московской дороги. Но туть было на меня опять горе: не зналь я куда ёхать, ибо отъ того мёста можно было тремя дорогами домой ёхать; но прямо не было ни слёденки, направо чрезъ Бузуково хорошо бы, но отъ села сего была до насъ дорожка самая малая и очень блудливая, полевая и очемъ перегальнё версты на три простирающемся, не могь я безъ ужаса вспомнить.

Наконецъ пришло мит въ голову, чтобъ

ъхать совсёмь въ другую сторону, т.-е. влёво и на заводы. Сюда было хотя гораздо далёе, но по крайней мёрё, думаль я, что тамъ прудами и чрезъ заводы мы ошибиться не можемъ, а какова не мёра, такъ можемъ гдё-нибудь на заводё и ночевать.

Кучеръ мой такъ былъ умёнъ, что позабывъ куда такъ: на право-ли, на лтволи, и безъ моего приказанія велтя такать налтво.

— Умница дорогой! кричаль я гогда: уже и того не помнишь, въ которой сторонъ домъ? однако ступай, ступай уже туда!

Итакъ, повхали мы на заводъ; дорога была чрезвычайно гладка и я сидвлъ въ возкъ, сжавши свое сердце, ибо отъ скорой взды того и смотрълъ, что меня опрокинутъ.

Уже въ сумерки самыя глубокія привхали мы на Ведьмино. Тогда жалки мив стали мои люди; всв обмерзли, какъ Эолы и для того хотвлъ-было завхать на часокъ къ знакомому німцу, чтобъ ихъ обогрівть. Однако какъ показалось мив, что поутихло, то раздумаль и повхаль далье.

Но не успали мы въажать въ Саламыково, какъ оборвалось, такъ сказать, небо, и то-то можно было сказать, что ни зги тогда не видать было.

— Нѣтъ, нѣтъ, кричалъ я, некудадалѣе ѣкать! заѣзжай къ прикащику саламы-ковскому.

Итакъ, завхали мы грвться. Прикащикъ мит радъ, тотчасъ грвть для меня чай и обогрвлъ онымъ и прежде не отпустилъ, покуда не прояснилось опять и мятель бить вовсе перестала.

Я невъдомо какъ радовался тогда тому, что съ покоемъ доъду до дома. Однако н тутъ на дорогъ потеряли-было мы совсъмъ и кучера своего.

Никто не видаль въ темнотв, какъ онъ свалился у насъ съ козелъ и форрейтеръ знай себъ скачетъ. Насилу, насилу докричались, чтобъ остановился и подождалъ, покуда придетъ наше дитятъ ко и усядется на прежнее мъсто.

придожение въ «русской старинъ» 1871 г.

Послё сего доёхали мы уже до дома благополучно, а симъ образомъ и кончился сей достопамятный вояжъ мой, въ которой, на всё досады несмотря, я ни однажды не сердился, ибо зная, что все сердце мое тогда не помогло бы, а только меня обезпокоило, не далъ ему волю, а смёялся только глупости людей своихъ, отлагая наказаніе за то до слёдующаго дня; но по благодушію моему они и отътого избавились, а я только покричаль, побранился и потазалъ ихъ, валяющихся у ногь моихъ и просившихъ прощенія.

Но какъ письмо мое достигло до своихъ предъловъ, то остановясь на семъ мъстъ, скажу, что я есмь и прочее.

(Октяб. 29 д. 1805).

## Письмо 136-е.

Любезный пріятель! Между тімь, какь я помянутымь образомь путешествоваль, за ізжала къ монмь домашнимь изъ Москвы наша Авдотья Андреевна съ матерью, и посидівь немного, убхали домой.

Мнъ сказывали боярыни мои, что нельзя человъку быть болье въ радостяхъ, какъ была сговоренная сія тогда дъвушка, а единственно оттого, что накупила себъ на жениховы денежки нарядовъ болье нежели на полторы тысячи. Вотъчто можетъ производить въ молодыхълюдяхъ суетность и чрезмърная приверженность къ нарядамъ и уборамъ!

Пробыли они у насъ въ сей разъ такъ мало потому, что сившили привхать домой; нбо какъ положено было у нихъ свадьов быть въ тотъ же еще мясовдъ, а шла тогда уже пестрая недвля и оставалось очень немного дней, то сившили онв, чтобъ воспользоваться сколько-ни-будь оными и усивть сдвлать къ свадьов всв нужныя приуготовленія.

Мы не только приглашены, но усильно упрошены были быть на оной, и я должень быль опять готовиться играть на ней знаменитёйшую съ ихъ стороны ролю. Почему на другой же день принуждены

н мы были отправляться въ Калединку, а потомъ и далъе на свадьбу.

Я уже гореваль, чтобъ не было опять такой же негодной погоды и не успъль проснуться, какъ первое мое слово было, какова погода? сказывають мнѣ, что есть мятель.

— Такъ! возопилъ я: давно уже не было! и горюю, какъ ѣхать. Но по счастію
стало утихать и до обѣда еще проведрилось и возстановилась прекрасная и тихая погода.

Радъ я тому невъдомо какъ былъ и соглашался уже охотно ъхать. Итакъ, отобъдавъ дома и съвъ со всъми монин госпожами въ возокъ, поъхали мы туда, и какъ не застали никого въ Калединкъ, то проъхали прямо въ домъ къ невъстъ въ ея Мухановку.

Тамъ нашли мы полны горницы боярынь и всё онё заняты были работою, всё шили и готовили приданое. Наши взяли тотчасъ въ томъ же соучастіе и за симъ, просидёвъ у нихъ долго, возвратились мы ночевать въ Калединку уже ночью.

На утріе не успѣли мы встать, какъ сказывають намъ, что женихъ приѣхалъ. Онъ заѣхалъ къ намъ уже отъ невѣсты для соглашенія о томъ, гдѣ быть вѣнчанью и прочему.

Условились, чтобъ вѣнчаться имъ въ ближайшемъ оттуда селѣ Березовки, чѣмъ въ особливости были довольны всѣ наши барышни, ибо чрезъ то могли и онѣ всѣ церемонію сію видѣть. И какъ свадьбѣ положено было быть на утріе, а ввечеру сего дня надлежало отпускать въ городъ къ жениху приданое, то, проводивъ жениха и отобѣдавъ, спѣшили мы ѣхать для отпуска онаго въ Мухановку.

Но сколь удивленіе наше было велико, когда мы, приёхавь туда, нашли странную комедію и обёнхъ хозяекъ въ превеликой ссорѣ. Дочка не знаю что-то неугодное молвила своей матушкѣ, а матушка вспылила и на дочку оборваласьтаки совсѣмъ: мечетъ, и рветъ и проклинаетъ ее въ тартарары.

Мы всв стали въ пень и не знали, что

дель, надобно было еще много убирать и укладывать, а вмёсто того хозяйки вздумали здорить и браниться. Мы говорить, чтобъ онв все сіе оставили и что теперь не такое время, но у хозяющекъ нашихъ ушей нётъ. Одна пыхаетъ, и взадъ и впередъ ходитъ и дуется, а другая и въ усъ не дуетъ.

Досадно намъ сіе ужасно было всёмъ, но пособить не знали чёмъ. То возьмусь я, то тетка жены моей, то моя теща обёчхъ ихъ уговаривать, но онё никого не слушаютъ.

Наконецъ говорю я, зачёмъ же мы приёхали и что намъ дёлать, не лучшели подать лошадей и домой ёхать?

Симъ нѣсколько мы ихъ устрашили, однако не могли онѣ скоро усмириться и не ладили до тѣхъ поръ, какъ приѣхалъ братъ тетки жены моей, Василій Васильевичъ Арсеньевъ съ женою. Тогда-то, по увѣщанію моему, старуха-мать поутихла и тогда только начали убирать, укладывать и отпускать приданое, что все порядочно и произведено было въ дѣйство.

Приданое отправили мы на трехъ цукахъ въ возкахъ и на двухъ саняхъ и уже въсамия сумерки. Сами же, посидъвъ тутъ нъсколько, поъхали ночевать въ Калединку, нбо оная была только версты двъ отъ Мухановки.

На утріе 7 числа февраля, какъ въ день назначенный для свадьбы, начали мы уже съ самаго утра готовиться и собираться, и я съ г. Арсеньевымъ имѣлъ дружескій споръ о томъ, кому изъ насъ обоихъ быть отцемъ посаженымъ у невѣсты: онъ упираль на меня, а мнѣ хотѣлось, чтобы онъ былъ.

Итакъ, принимались мы разъ пять спорить и кончили тёмъ, что согласились кинуть жеребій или помёриться. Итакъ, досталось ему, чему я очень былъ радъ, равно какъ предчувствуя, что послё тёмъ буду болёе еще доволенъ.

Пообъдавши дома, поъхали мы всъ въ . Мухановку, и тамъ товарищъ мой г. Арсеньевъ заспорилъ-было опять и не хотълъ принять на себя коммиссін быть отцемъ посаженым; но какъ приступили къ нему, какъ къ старъйшему противъ меня, о томъ всё съ просьбою и сама невъста просила его о томъ убъдительнъйшимъ образомъ и даже со слезами, то согласился онъ наконецъ взять на себя сію ролю.

Не усивля мы сего кончить, а боярышнм убрать невесту, какт передъ нечеромъ прискаваль къ намъ алексинскій подъячій съ известіемъ, что женихъ съ повздомъ къ церкви уже отправился и велель насъ просить, чтобъ и мы приважали скорфе и невеста подписала обыкновенный обыскъ.

Туть напало на насъ съ господиномъ Арсеньевымъ ноное горе, по обстоятельству, что бракъ сей быль для насъ нъсколько сумнительнымъ; жениху случалось когда-то съ певъстою нашею крестить и они были кумовья между собою, а потому ни однаъ попъ не отваживался вънчать ихъ.

Жевихъ принужденъ былъ для сего фанить нарочно къ архіерею въ Коломну просить разръшенія, и архіерей по просыбъ его хоти и дозводилъ, однако указа не даль, а было только письмо отъ сек ретари консисторскаго; въ обыскъ же было сказано глухо, что никакого родства протикваго правидамъ святыхъ отвевь не было, и вадлежало оной не тольво женику и невъстъ подписать, но засвидетельствовать и всему поваду, слетовательно и намъ: но намъ сего учинеть не хотълось, потому люди им были посторонніе и вамъ не котфлось ввязываться въ дело, воторое могло возъимъть какіянибуль последствин. Итакъ, согласились им упорствовать до самой крайности и подписаться разв'в тогда, какъ будеть требовать того уже самая необходимость.

Изготовнение совству, потхали мы вст въ церкви, которая была ихъ приходская, и притхали въ ней почти уже ночью. Женихъ съ потздомъ своимъ насъ тутъ двию уже дожидался, а сте и послужило очень много ил нашу пользу, ибо за поздвамъ временемъ шумъть и спорить было невогда и мы нашин попа уже въ облаченін, который при насъ тотчасъ и вышелъ и началь свое священнодъйствіе.

Намъ сказмваля, что попъ сей котфльбыло дать тагу и то-то бы удинилъ, если-бъ сіе сдълвлъ, ибо свадьба бы тъмъ разорвалась, или принуждено-бъ было отложить ее до Ооминой неавли.

Онъ, сочтя время, что свадьба своро будеть и предь самымь тымь сыть вы саны и вуда-то поскакаль уже, но по счастню полался въ глаза женихову побзду. Воевода алексинскій, бывшій туть предводителемь, тотчась его остановиль в, посадя къ нему на сани своего человіка, привезь къ церкви, и не знаю уже, какъто они его угосорили, чтобъ обвінчаль, но какъ бы то ви было, но при нась иквяюго спора не было и мы очень рады и довольны были тімъ, что избавились отъ подвиски.

Церковь в весь погость набить быль смотрителями. Село сіе было монастырское в думать надобно, что въ церкве у викъ никогда еще такой свадьбы не бывало, почему и собрался весь народъ для смотртнія сей церемонін; а не мало было в дворянства въ церквё.

Съ жениховой сторовы быль ножинутый воевода Тиличеевъ и съ немъ еще господа: Корсавовъ, Селиверстовъ, Безсоновъ и еще въвоторые; а съ нашей мы съ г. Арсеньевымъ и иножество боярынь, отчасти бышихъ въ поъздъ и провожавшихъ невъсту, отчасти приъхавшихъ смотръть, ибо какъ разстоинте было не велево отъ Мухановки и Калединки, то ъздили къ церквъ смотръть и всъ дъвущки и дъвицы. Однимъ словомъ, свадъбъ была великолъпная.

Ночь уже совершенная наступила, какъ окончилось венчанье и для того зажжены были факалы и поэкали съ оными.

Тахать намъ до Алексина версть 15 или болве, и мы принуждены были вздою своею изсколько посижилть, чтобъ не опозвать слишкомъ.

Мы увидёни городь Алексинь за нёсколько версть; зарево оть зажженных огней, которыми онь освёщень быль, видно было уже издалека. Чёмъ ближе мы нодъёзжали, тёмъ свётлёе было намъ ёхать и я признаюсь, что любовался симъ родомъ неубыточной иллюминаціи, состолией въ единомъ зажиганіи разстановленныхъ по дорогё смоляныхъ бочекъ.

Домъ жениховъ можно было почесть наилучшимъ во всемъ этомъ недавно вы-горфвшемъ городф и насъ встрфтили съ волторнами.

Мы нашли уже туть, по обывновенію, все въ готовности и сёли тотчась за столь. Принималь молодыхъ нёвто бригадиръ Веригинъ, который, будучи у жениха отцемъ посаженымъ, и играль при столё первую ролю при обывновенныхъ свадебныхъ обрядахъ.

Отужинавши, пошлимы, по обыкновенію, за сахары, и туть, выпивь по чашкъ кофею, распрощались съ невъстою и боярыни увели ее отъ насъ; а вскоръ послъ того, проводивъ туда и жениха и пожелавъ ему счастливой ночи, поъхали мы тотчасъ прочь.

Для ночеванія назначена была намъ заблаговременно квартира въ дом'ть городского офицера, Золотова, и хотя тако мы вств въ прахъ настращались.

Провлятая рѣчка и ужасно крутая вершина Мордовка, которую намъ переважать надлежало, была тому причиною. Съвздъ былъ очень дуренъ, къ тому-жъ дорога такъ осклизла, что людямъ держать возки никакъ было не можно и повозки катились, какъ некованныя.

Къ вящему несчастью дорога была коса къ буераку и потому возки наши туть-было не извалились въ самую пропасть и мы всё впрахъ перекричались. Совсёмъ тёмъ переправились мы благо-получно и, приёхавъ къ Золотову, расположились тутъ ночевать, нашедъ тутъ уже и мать невёстину, приёхавшую послё насъ мать невёстину, приёхавшую послё насъ мать мухановки.

Сколь порядочное было свадьбы нашей начало, столь напротивь того окончание оной соединено было съ нѣкоторыми зажѣшательствами. Во весь послѣдующій день все какъ-то у насъ не ладилось. По утру привзжаль къ намъ, по обыкновенію, молодой благодарить тещу и звать всвхъ насъ къ себъ объдать.

Мы, дождавшись перваго часа, и поткали себт благополучно, но крайне удивились, не нашедъ въ домт у молодыхъ нивого съ жениховой стороны.

Жена товарища моего, г. Арсеньева, будучи боярынею умною, но въ такихъ случаяхъ очень щекотливою и съ наровою и игравшая роль матери посаженой, сочла то великою обидою и презрѣніемъ ее и всей нашей стороны.

Но подлинною причиною было то, что госпожа бригадирша Веригина, какъ знаменитвищая съ жениховой стороны дама, изволила занемочь и не хотъла на княжой пиръ таль; а для ей не поталь и ея супругъ, а для сего не таль и воевода, и какъ чрезъ то весь свадебный пиръ разстроивался, то молодой принужденъ былъ таль еще къ нимъ и упращивать убъдительно, и насилу уговорилъ. Они притадирши.

Г-жа Арсеньева не могла утерпъть, чтобъ не изъявить чувствительности своей женъ воеводской, какъ второй дамъ, но тъмъ дъла не поправила, а подала поводъ къ дальнъйшимъ дамскимъ сплетнямъ и къ тому, что и воеводша дълала ей нъкоторые выговоры.

Совствъ тти объдъ происходилъ порядочно, но послт объда бригадиръ ушелъ отъ насъ, ни съ кти не простившись, а за нимъ принужденъ былъ такть и воевода.

Однако сей опять возвратился и перевзжаль во весь день взадъ и впередъ, то домой, то опять къ намъ и такъ было во весь день какъ-то не очень весело, и мы затввали сами скоро послѣ того ѣхать и велѣли уже подавать лошадей. Но молодые и воевода упросили насъ остаться ночевать и мы хотя долго отговаривались, но наконецъ согласились, а не уснѣли мы остаться, какъ и начались у насъ танцы.

Случившійся туть какой-то капельмейстерь играль на скрипкв, и мы съ воеводшею и прочими танцовали, и протандовали часу до десатаго. Однако и тиндоваль не гораздо много по причинъ, что отвлекало меня нъчто другое и любопыткъйшее.

Я нашель туть одного офицера, привхавшаго только-что изъ главной арміи въ отставку, и я съ иниъ наиболье занимался и говориль объ арміи и военнихъ тогдашнихъ произшествіяхъ и обстоятельствахъ.

Напоследова имелля наша сторона опять некоторое неудонольствие. Воевода не сталь туть ужинать, но поехаль домой для больной своей тетки, госпожи брагадарии, а съ яниъ и вей гости.

Итакъ, остались мы почти одни, отужинали почти запросто в. перепоченавъ въ домъ у молодыхъ, на другой день ранехонько возвратились во-своясм.

Свиъ образонъ кончили им сте дъло и сънграли тогда свадебку. Возиратись же въ Калединку и потадивъ кое-гдѣ тутъ по гостянъ, въ середу возвратились въ свой домъ и успъли захнатить еще контивъ масляницы и препроводили достальную часть оной съ друзьями и сосъдями своими очень весело.

Что касается до нашехъ новобрачныхъ, то жили они довольно хорошо и А вдотья наша А и дреевна благопріятствовала нашь и по замужествъ также, какъ и прежде, в нашь не одинъ разъ случалось бывать у нихъ въ докѣ и ею. какъ уже хозяйвою, быть угощиваемымъ.

Но жизнь мужа ея, которому пособила она поопростать свои сундуки и карманы, недолго продолжилась. Чрезъ немногіс годы послі того онъ, по дряхлости своей, кончиль жизнь, а жена его, слюбившись съ ніжакимъ г. Перхуровымъ, вышла за онаго замужъ; но симъ вторымъ супружествомъ была не очень счастлива.

Наконецъ, какъ мужъ ен былъ племанникомъ г. Кашкину, то это время, когда былъ сей тульсиямъ накъстинкомъ, случилось и ей въ Тулъ играть знаменитую родю, и мы сами подъзовались при семъ случат ен благовриятствомъ и дружбою. Но по смерти г. Кашкина лишилась скоро она и своего второго мужа и слъдалась опять свободною, живеть и поные въ своей Мухановит бездатною вдовою.

Возвращаясь теперь къ повъсти моей скажу, что весь послъдующій за симъ великій пость и достальную часть нашей зимы проведи мы нарочито хорошо и благополучно, и важныхъ произшествій съ вами почти викакихъ не было.

По обывновеню своему всё мы въ первую недёлю гонёли, а потомъ начались у насъ опять кое-куда разъёзды и съ друзьями и пріятелями нашими свиданіи. Изъ сихъ въ особливости достопамятно было свиданіе съ живущимъ въ Феденовё генераломъ Иваномъ Алистарховичемъ Кислинскимъ.

Сей человівть знакомъ быль мить отчасти еще по Піруссій, гдів онъ въ Мениелі быль комендантомъ, а какъ остажнь въ сосідні съ г. Крюковиль в сестрою тетки жени моей, то ве рідко случай доводель видать намъ жену его съ дочерьми из семъ ломів, у которыхъ всегдацичею ласкою, оказынаемою въ моей тещі и жені. были мы всегда довольны.

Но сопсъмъ темъ до сего временя не было у насъ съ его домомъ короткаго знакомства, а въ сей разъ случившаяся небольшая намъ до него нуждина побудила насъ въ нему вкать и подала поводъ въ сведеню съ нимъ ближайшаго знакомства.

Нуждица помянутая была особаго рода: въ самомъ близкомъ сосъдстив у него была у насъ жены моей деревенька, общая съ разными другими помвіциками и въ ней купленное у одной госпожи данно, и прежде еще женитьбы моей одно усалебное мъсто, но не получено было на нее порядочной купчей, а было только своеручное письмо.

А какъ помянутому господину Кислинсиому случилось незадолго до того купить у опой госпожи всю ся часть. то опасались мы, чтобъ не вышло у насъ съ нимъ о помянутой усадебной землю, на которой сидёлъ у насъ уже крестьянскій дворъ, какихъ-нибудь непріятностей, и мы всё очень такъ озабочевались и рёшились съёздить къ нему и, признавшись откровенно въ неимвніи еще купчей, поговорить съ нимъ о семъ смутномъ обстоятельствъ.

Г. Кислинскій приняль нась очень дасвово и олагопріятно, и поступиль въ разсужденій онаго дела такъ, какъ только можно было требовать отъ умнаго, честваго и добраго человека, и уничтожиль все наше сомненіе искреннимь увереніемь насъ, что онъ никакой претензій на насъ иметь не будеть и обезпечиль насъ съ сей стороны совершенно, чемь мы очень были довольны.

И съ сего времени началось у насъ съ его домомъ ближайшее и то знакомство, которое послъ обратилось не только въ дружество, но и родство самое, какъ о томъ упомяну я въ свое время.

Впрочемь, съ началомъ великаго поста проводили мы ближайшаго нашего сосъда и меньшого нашего двоюроднаго брата опать на службу въ Петербургъ, и онъ поъхаль съ тъмъ намъреніемъ, чтобъ ему иттить въ выпускъ, чего однако мы ему не совътовали.

Такимъ же образомъ побхаль-было въ Петербургъ и другой нашъ сосъдъ, Матвъй Никитичъ, но, добхавъ до Москвы, раздумалъ и возвратился назадъ.

Между тымь во все праздное время не преставаль я продолжать заниматься антературою, и какъ къписанію сдылаль я уже привычку и часъ отъ часу находиль въ томъ болье удовольствія, то и въ сіе время многіе дни и часы употребиль на сіе упражненіе.

Я переписаль и отослаль въ Петербургъ шестое свое экономическое сочиненіе «О картофель и дъланіи изъ него муки»,
продолжаль сочинять «Наказъ управителю», собраль и умножиль знатнымъ числомъ нъкоторыя сочиненныя до того нравоучительныя правила и составиль изъ
нихъ особую книжку, а другую подъ именемъ «Театра куріозностей» составиль
няъ разныхъ записокъ о всякихъ извъстныхъ миъ хитростяхъ и любопытныхъ
вещицахъ, и старался всъмъ тъмъ укомлювтовать мою библіотеку и довесть ее

до 700 книгъ, въ которое число недоставало только немногихъ.

Впрочемъ достопамятно, что около сего времени получилъ и первоначальную мысль о написаніи систематической кпиги «О благополучій человіческой жизни», отъ которой мысли впослівдствій времени и имізль мой «Путеводитель» свое происхожденіе.

Съ другой стороны занимался я цвъточнымя произрастеніями. Охота моя до нихъ увеличивалась съ каждымъ годомъ, и какъ многія изъ нихъ содержались у меня въ зимнее время въ горшкахъ и нъкоторыя были мнъ не коротко еще извъстны, то досгавляля и онъ мнъ не одну пріятную минуту, а особливо при своемъ разцвъганіи, котораго иногда дожидался я съ великом нетерпъливостью и получалъ при томъ удовольствіе преведикое.

Но не прошель пость сей и безь некоторыхъ непріятностей. Съ одной стороны напугала-было насъ моя теща, занемогши вдругь весьма сильно и такь, что мы даже бомлись, чтобъ ее не лишиться; но по счастію продолжалось сіе недолго, и мы успъли помочь ей кровопусканіемъ и разными другими средстнами.

Съ другой стороны досталось и мнъ на свой цай помучиться нъсколько дней сряду наижесточайшею зубною бользнію.

Бользни сей подвержень я быль издавна и почти съ самаго малольтства и ръдкій годъ проходиль, чтобъ она меня не посьтила, но въ сей разъ она прямо, такъ сказать, вздурилась.

встныя средства не хотели помогать нимало и я не зная, наконецъ, что съ ними делать и находясь отъ нестерпимой боли въ самой крайности, согласился на советъ, чтобъ послать на Ченцовскій заводъ къ одной старухѣ, о которой меня давно уже укѣряли, что она лечитъ зубную болезнь отмѣню хорошо; но она удивила меня, сказавъ посланному, что для леченъя надобно ей видёть мѣсяцъ, а какъ тогда было туманно, то говорила она, что надобно мнѣ будетъ помучиться

еще дни дна, покуда прояснится и небо будетъ чисто.

Признаюсь, что такого рода леченія и до того еще и не слыхиваль, а особливо динился тому, что она хотёда лечить меня заочно; но по счастію, сдёлавшанся въ щек'я опухоль и прорваншійся на десняхь нармвь, прес'явь на сей разъ мое страдлине.

. Наконедъ съ приближавищимся окончанамъ поста приближалось уже и окончавіе нашей зимы, бывшей въ сей годъ очень дурною и непостодиною.

Уже начиналися мало по малу тали отъ пригръванія солица и появлялися первые герольды и превозвъстники весны, то-есть вешнія пицы.

И какь для меня время сле напиріятнайшее во всемь годь и и чувствую всегда отмінную при томь пріятность, то и вь сей годь не упустиль я восметительваться тами іпріятными и восметительными для меня минутами, какія можеть досгавлять намь то блаженное искусство любоваться красотами и пріягвостями натуры, которому научился я уже такь давно и въ бытность свою еще въ Пруссіи и которому обязань я безчисленными пріятными минутами въ жизни.

Итакъ, какъ скоро только можно было выходить въ садъ и на прекрасной горъ моей посъщать исъ обнажающеся отъ сиъга холмики и бугорки, какъ спъщелъ и уже на оные, привътствоналъ ихъ всъми ласками, разговаривалъ мысленно и изустно съ приближающеюся и наступающею уже весною, воображалъ себъ исъ будуща ем разнообразным прелести и утъщатся ими мысленно и душевно такъ, какъ бы уже существующими уже дъйствительно, и продолжалъ утъщать себя семи невинными увеселенами почти ежедневно.

Когда же наступна у насъ половодь, бывная въ сей годь у насъ въ последній день месяца марта, то утешеннямъ монив конца не было. Я по нескольку разь въ день выбегаль на ребро прекрасной горы своей любоваться милою и любезвою своею Скенгою рекою.

Ни въ которое время въ году ве бываеть она такъ короша и зрвнія достойна, какъ въ сіе половодное, а особавво когда случится быть половоди большой и дружной и такой, какая была у насъвъ сей годъ.

Преведикое разлетіе водъ ея и получаніе вида ръки большой и быстрой; сплывавіе разнообразнихъ в гдф больмикъ, гдв малыхъ неръ, или льдинъ ея; спираніе оныхъ на м'ястахъ мелкихъ к узкихъ: стращный шумь, двлаемый продирающемся сквозь оныя водою; составдающіеся чрезъ то огромныя заводи и пруды, и паки вдругь уничтожающіеся отъ прорванія ледяного оплота; быстрое васеніе сихъ икръ внизъ по прорвавшейся водь; бытаніе ребятишекть по берегамъ вследь онихь и произвосящихь радостныя восклиданія; довлевіе другими ж старъйшими людьми рыбы; радость и всеобщая суета прибрежныхъ жителей, видимая съ горы... представляли для глазъ такіе предметы, которымъ докольно насмотраться и коими довольно налюбоваться, а особливо въ прасный и ясный день невозножно. Въ сіе время одни бризги, производимыя продирающемся сквозь ственявшіяся неры водою, представляють уже преузорочное для глазъ зръдище!

Какъ съ сею половодью окончился у насъ и великій постъ и наступила у насъ и весна и святая недёля, то предоставивъ дальнъйшее повъствованіе о томъ, какъ мы ее проводили, письму будущему, теперечнее симъ кончу, сказавъ вамъ, что я есмь и прочав.

(Октяб. 30 двя 1806).

## Письмо 137-е.

Любезный пріятель! День пасхи праздновази ны по старинному обыкновенію и такъ, какъ праздновали его наши предки.

Продолжавшаяся еще половодь и сделавшаяся отъ сошедшаго уже совсёмъ снъга повсемъстная ростополь, сколь многіе на предполагала намъ препоны къ вздв къ своей приходской церквв, однако мы всв оные не уваживъ, и хотя съ превеликимъ трудомъ и кое-какъ и кое на чемъ, повхали наканунв еще сего дня въ село наше, и перевхавъ по сдвланной на скорую руку на Гвоздевкв гати, довхали еще туда засвътло и, по старинному обыкновенію, ночевавъ, хоть и съ безпокойствомъ, въ домв у попа, отслушали завтреню вмъств со всъмъ народомъ, а потомъ и объдню; но отъ церкви перевзжали уже ръку въ дерекнъ, хотя вода была такъ еще глубова, что доставала по самыя дроги нашей коляски.

Отобъдавъ съ одними попами и отдохнувъ, провели мы день сей котя одни, ибо никто изъ деревенскихъ сосъдей къ намъ не приъхалъ, но довольно весело.

Сперва устансь-было мы со всею семьею играть въ кадриль, но прекраснъйшая погода выгнала насъ скоро изъ хоромъ. День случился тогда самый ясный и потода теплая и самая вешная. Снъгу почти нигдъ было уже не видно и одни только вершины кой-гдъ бълълись. Напротивъ того натура хотя и не начинала еще облекаться въ зеленую свою одежду и весна господствовала только въ комнатахъ; однако, песмотря на то, всъ иъста представлялись уже очамъ въ иномъ и пріятнъйшемъ видъ.

Поля, имѣющія сокрытую въ нѣдрахъ своихъ всю надежду земледѣльца, являли остатокъ прежней зелени своей и веселили сердце поселянина. Они, взирая на оныя, радовались духомъ видя, по своему нарѣчію, «корешекъ довольно надежный.»

Любитель садовъ имълъ и могъ уже находить тысячи предметовъ, ему увеселеніе доставляющихъ. Сіе я довольно испыталъ собственною своею опытностью.

Какъ еще ни грязно было въ садахъ, но я не могъ утерпъть, чтобъ всъ ихъ не объгать и не посътить всъ любимъйшія мъста въ нихъ. Они едва освободились только тогда отъ зимняго своего бълаго поврывала и всъ, такъ сказать, напрерывъ другъ предъ другомъ призывали меня къ себъ и требовали, чтобъ я каждое изъ нихъ постилъ, и осмотрвлъ вст-ли онт цтлы, вст-ль здоровы и все ли благополучно перенесли всю минувшую суровость зимы жестокой.

Индъ встръчали собою эръніе мое яблони и груши, и веселили уже нъкоторыми признаками будущаго ихъ въ сей годъ изобилія цвъта, а можетъ быть и плодовъ самыхъ. Въ другомъ мъстъ долженъ я былъ пробираться въ грядвамъ, имъющимъ въ себъ что-нибудь соврытое. Я веселился, находя ихъ въ добромъ и надежномъ состояніи.

Один только гвоздички, сіи нѣжныя и чужеземныя произрастенія, представились мнѣ въ несчастномъ и печальномъ видѣ. Хищные земляные звѣрки похитили у нихъ всѣ ихъ листья и повредили такъ, что они отъ того погибнуть были должны.

Напротивъ того тюльпанныя грядочки и мъста увеселяли собою и духъ и зръніе мое. Сін раннія и прекрасныя произрастенія, несмотря на всю еще суровость тогдашняго воздуха и не взирая на то, что никакая еще травка не начинала оживать, стремились уже вонъ, равно какъ изъявляя свое мужество и презираніе всей будущей еще стужи и морозовъ.

Всв они вылвали уже тогда изъ земли, сокрывающей въ нвдрахъ своихъ луковицы ихъ и коренья, и свернувшись еще листочками своими, либо желтвлись, либо краснвлись.

Я не могъ смотръть на нихъ безъ удовольствія особливаго и обойтись безъ того, чтобъ ихъ, по обывновенію своему, не приласкать и съ новымъ появленіемъ на свътъ не привътствовать.

Въ другихъ мѣстахъ призывали меня къ себѣ розены и грѣцкіе орѣхи. Стараніе садовника раскутало ихъ отъ духоты, и свободило отъ зимняго покрова и защиты. Казалось, что всѣ они веселились, начиная дышать опять свободнымъ воздухомъ на просторѣ.

Индъ звала меня къ себъ скороспъшная сиринга, для утъшенія зрѣнія моего своими раздувающимися уже почками, а въ другомъ мъстъ прекрасные первенцы весны и цвътущія уже ягодки очаровывали собою мое зръніе и заставляли веселиться. Одпимъ словомъ, все уже начинало власно какъ помышлять о будущемъ своемъ великолъпіи и все производило любителю натуры садовъ и уединенія пріятное увеселеніе.

Съ другой стороны, по случаю тогдашняго праздника весь народъ казался погруженнымъ въ нѣкоторой особой и невинной родъ веселія и удовольствія.

Тамъ виденъ былъ старецъ, вышедшій наъ своей хижины, въ которой препроводиль онъ всю зиму, какъ въ заточеній, бояся показаться на стужу. Онъ стоялъ опершись на костыль свой и глоталъ свъжій и пріятный воздухъ въ себя и имъ власно какъ оживотворялся.

Индъ играла молодость между собою и невинными утъхами забавлялась. Повсюду видимы были небольшія кучки и круговенки и малыхъ и взрослыхъ, катающихъ яйцы или біющіяся ими. Самые такіе, которые пережили уже большую половину въка своего и приближались уже къ старости, дълали сообщество съ ними и занимались съ малолътными дъломъ, которое не инымъ чъмъ, какъ невинною игрушкою почесть можно.

У меня предъ окнами была цълая толца сихъ веселящихся. Я велълъ для лучшаго увеселенія ихъ сдълать имъ особливаго рода лунку, чъмъ они крайне были довольны.

Самыя боярыни наши не могли усидёть въ сей день въ хоромахъ, но вышли и въ первый еще разъ посётили сады мон, или мъста въ нихъ обсохшія.

Бестава моя на горт начинала уже быть обитаемою и лишаться пустоты своей, а ввечеру принуждены мы были коскакь сдтать для нихъ проходъкъ круглымъ монмъ качелямъ въ саду, и мы съними обновили сте лъто, покачавшись на оныхъ.

Съ сего-же дня начали мы и ужинать не при наемномъ свътъ, но еще засвътло. Казалось, что и сіе сопряжено было съ нъвакимъ особымъ удовольствіемъ.

Симъ образомъ провели мы сей первый

день святой недёли хотя одни и безъ гостей, но довольно весело; изъ прочихъ же дней не было ни одного, въ которой бы не было кого у насъ или мы у кого; и когда за распутицею не можно еще было никуда вдаль ёздить, то переходили и переёзжали мы изъ дома въ домъ своей деревни и употребляли всё роды забавъ для удовольствія и увеселенія своего.

Во вторникъ были у насъ, по старинному обыкновенію, образа и весь дворъ
наполненъ быль народомъ, ибо тогда было
еще обыкновеніе, что съ образами хаживали не по утрамъ однимъ, а во весь день
и образа даже ночевынали внъ церкви и
гдъ случится, и народа всегда слъдовала
превеликая толпа за оными; и какъ они
въ господскихъ домахъ долго и по цълому дню пробывали, то послъ угощенія
всъхъ сихъ годичныхъ гостей, производимы были на дворахъ разныя игры и въ
разныхъ мъстахъ катанія яицъ. И день
таковой обыкновенно бывалъ очень веселъ.

Въсереду жебыли они умоего брата Миханда Матвъевича и всъхъ насъ угощаль онь у себя, а въчетвергь происходило все сіе у Матвъя Никитича, и мы всв были у него и также веселились; а въ пятницу ѣздили мы съ братомъ въ Сенино, къ Александру Ивановичу Ладыженскому, верхами, ибо ни на чемъ иномъ вздить было еще не можно и вода такъ была еще велика, что мы съ трудомъ и верхами перевзжали; а оттуда проводиль онъ насъ до нашей деревни и у насъ во встхъ домахъ дни два пропраздноваль; а симъ образомъ нечувствительно и съ удовольствіемъ и провели мы всю сію недвлю.

Между темъ, какъ мы симъ образомъ время свое въ праздности и однихъ увеселенияхъ и забавахъ препровождали, натура была не такова нерадива, но, дъйствуя и работая каждую минуту, въ немногие си дни произвела великую во всемъ перемъну.

Вся земля нетолько уже обсохла, но начинала уже и одфваться зеленью, во-

всёхъ произрастевіяхъ начиналь уже сильно действовать сокъ.

Многія изъ нихъ готовились уже распуститься и одівнать себя листомъ, и какъ сіе время было высочайшее и наиудобнійшее для вешней садки въ садахъ, то по увеличивающейся съ каждымъ годомъ охотів моей къ садамъ, горівль я уже нетерпіливостью и вожделівніемъ, чтобъ скорій прошли гулящіе дни и можно было приняться за вешнія работы и не унустить сего нужнаго, но весьма краткаго періода времени тщетно.

И потому не усивла пройтить и кончиться святая недвля, какъ и принялся я за мои сады и какъ за чищеніе, охоливаніе и прибираніе всего въ нихъ, такъ и за посадку въ нихъ разныхъ деревъ и кустарниковъ, и занимался тъмъ не только ежедневно, но почти всякій часъ и съ такою ревностью, что не желаль уже, чтобъ въ сіе время кто-нибудь ко мнѣ привзжалъ и отрывалъ меня отъ работъ сихъ, почему ни въ которое время такъ мало ни бывалъ я радъ онымъ, какъ въ сіе; а того досаднѣе были мнѣ случающіяся иногда въ такія времена необходимыя отлучки отъ дома и разъъзды по гостямъ.

Въ сихъ упражненіяхъ и безпрерывныхъ почти садовыхъ работахъ препроводилъ я всю Оомину недёлю и не отлучался почти никуда отъ дома, а отвазывая напрямки всёмъ подзывавшимъ меня въ себъ.

Сіе случилось въ особливости съ кумомъ моимъ г. Ладыженскимъ; сему вздумалось прислать звать меня къ себъ въ понедъльникъ еще объдать. Присланный нашелъ меня въ саду и только-что разработавшаго и не успълъ мнъ посольства своего проговорить, какъ, захохотавъ, вовопилъ я:

— Статошное-ли это дело, братець! Такое ли теперь время, чтобъ разъезжать? гудяють теперь одни только лежебоки и тунеядцы, а экономамъ теперь на мунуту отлучаться некогда. Поклонись, братець, Александру Ивановичу и скажи, что ейей-де, батюшка, мит не возможно и недосугь, да ти и самъ, мой другь, видишь, что я по самую шею занять дълами и я ни для кого теперь не отлучусь отъ дома.

А симъ образомъ отбояривалъ я нереждю безъ дальнихъ церемоніаловъ и другихъ; но никто мит такъ досаденъ не бывалъ, какъ наши госпожи боярыни, когда случалось, что онт въ нужныя такія времена подзывали куда-нибудь такія времена подзывали куда-нибудь таковыя такія клонить чтмъ-нибудь таковыя такій и неблаговременныя отлучки, а принуждено противъ хоттнія и для сдтанія имъ единственно удовольствія, бросая и покидая все, съ ними такія.

Въ субботу или къ послѣдній день сей недѣли, между прочими дѣлами, имѣлъ я удовольствіе обновить въ первый разъновопостроенную въ саду у меня и самую ту осмиугольную бесѣдку, которая и понынѣ еще, хотя уже на другомъ мѣстѣ, существуетъ.

Она поспъла около сего времени совствить, и обновление маленькаго сего увеселительнаго храмика состояло въ уединенномъ чтения въ ней «Платоновой богослови», которая книга мнт въ особливости тогда полюбилась; вкупт съ симъ соединить я и увеселение себя тогдашними красотами натуры, которая часъ отъ часу стаповилась уже прелестите.

Пріятности весны умножались уже съ каждымъ часомъ, все начинало уже тогда развертываться. Смородина была уже зеленехонька, въ цвѣтникѣ цвѣли уже самые ранніе луковочные цвѣты, звѣзды; они цвѣли у меня еще въ первый разъ и я никогда ихъ до того не видывалъ, и какая была для меня радость, когда я ихъ нечаянно цвѣтущіе увидѣлъ.

Прекрасные маленькіе голубые гіацинтики, цвётки весьма любимые мною, готовы были также къ разцвётанію и вмёстё съ прочими, также вылёзающими изъ земли цвёточными произрастеніями, меня увеселяли; а погода случилась тогда такая хорошая и пріятная, что я въ сей день по нёскольку разъ посёщалъ каждое мёсто и не могь пріятнымъ вешнимъ воздухомъ довольно надышаться и препроводиль весь сей день на воздухъ.

Но въ последующій за симъ день напротивъ того занять я быль совсемъ другого рода и важнейшими сустами. Положено было у насъ, чтобъ въ сей день, по приглашенію тётки жены моей, ёхать въ Калединку, но вдругь получаемъ мы известіе, что будеть къ намъ къ вечеру г-нъ Полонскій.

Сіе насъ остановило, а не успѣли ми, съѣздивши въ обѣднѣ, отобѣдать, какъ сказывають намъ, что ѣдетъ карета. Мы не сомнѣвались, что былъ то г-нъ Полонскій, однако въ томъ обманулись. Это были наши алексинскіе молодые, приѣхавшіе къ намъ съ свадебнымъ визигомъ.

Гостей сихъ мы давно уже дожидались и они насилу, насилу собрались къ намъ привхать. Они обрадовали насъ своимъ привздомъ, но вкупв навлекли и хлопоты; ибо какъ они еще не объдали, то принуждены мы были суетиться о томъ, чтобъ ихъ скоръе накормить.

Они сказывали намъ, что вмѣстѣ съ ними хотѣлъ-было къ намъ быгь и алексинскій воеводскій товарищъ, г-нъ Солицевъ, человѣкъ мнѣ совсѣмъ незнакомый, но о которомъ сказывали они мнѣ, что онъ, наслышавшись много обо мнѣ и читая сочиненія моего книги, несказанное желаніе имѣетъ со мною познакомиться и просилъ ихъ, чтобъ они меня съ нимъ познакомили.

Признаюсь, что сіе пріятно было мнѣ слышать, ибо сіе щекотило нѣкоторымъ образомъ мое самолюбіе и я таковому гостю очень бы быль радъ.

По накормленія монхъ гостей и посидъвъ съ ними, повель-было я г-на Ферапонтова въ свой садъ для показанія ему всёхъ достопамятностей въ ономъ; но не успѣли мы съ нимъ въ садъ войтить, какъ гляжу бѣжитъ ко мнѣ отъ сосѣда моего Матвѣя Никитича слуга его Самойла.

- Что такое и зачвиъ? спросиль я.
- «Матвъй-де Никитичъ приказалъ кланяться и донесть вамъ о своей радости, что Богъ даровалъ ему сына».

- Слава, слава Богу! возопиль, обрадуясь, сіе услышань. Воть новая отрасль маленькой нашей фамиліи; радуюсь душевно и дай Богь ему вырость великань. Но какъ, братецъ, его назвали?
- «Не знаю, отвётствуеть мнѣ слуга: но днтя очень худъ и приказали васъ просить, чтобъ пожаловали какъ можно скорѣе для принятія его отъ купели, послали уже и за попомъ давно».

Сіе привело меня въ превеликое нестроеніе; не хоттлось мить оставить и просьбы родственника сего втунть и темъ паче, что хоттлось мить его темъ обязать и одолжить, но нельзя было и гостя небывалаго оставить. Но что дтлать, думаю я, что на меня не прогитьвается, а это нужда законная. Итакъ, говорю слугъ, что буду, а прибъжалъ бы онъ мить сказать, какъ попъ придетъ.

Не усивль я его отпустить и продолжаль еще безпоконться о томъ мыслями, какъ приходять ко мнѣ въ садъ обоихъ братьевъ моихъ старосты, требовать резолюцію о наемной ихъ землѣ съ нѣсколькими человѣками наемщиковъ.

- Я, занять будучи инымь дёломь, гонорю имь, что инё теперь не время съ ними хлопотать и чтобъ шли они въ Михайлу Матвевичу.
- «Мы были уже у него, отвътствовали они мнъ: но братецъ занемогъ и очень боленъ и прислалъ насъ къ вамъ».
- Вотъ еще новость! воскликнулъ я, давно-ли онъ занемогъ?
- «Со вчерашняго дня, и боленъ очень».

Что было тогда двлать, принужденъ быль прохлопотать и съ ними несколько времени; но едва только я кончиль сте дело, какъ прибегаеть безъ души опять Самойла и говорить, чтобъ я пожаловаль скоре, что попъ уже пришель и дитя очень худъ.

Что тогда оставалось дёлать? я принуждень быль просить гостя своего, чтобъ на мнё не взыскаль, что я на короткое время отлучуся, и какь онь самь меня къ тому побуждаль, то побёжаль я благимь матомъ туда.

Я нашель тамъ и дъйствительно всъхъ
въ великой горести и печали и дитя
почти умершее, и какъ все было уже
готово, то мы и начали его крестить
съ дочерью г-жи Темирязовой, Прасковьей Васильевной, случившеюся
тогда у нихъ въ домъ. Но я могу сказать, что крестины сін были со гръхомъ
пополамъ и я истинно не знаю, живого
или мертваго ребенка мы тогда крестили.

По крайней мъръ не видалъ я ни одного признака жизни, а говорили только, что онъ изръдка будто рыгалъ, а дыханія не было; но когда въ холодную воду его погрузили, то скончалось оно совершенно, не могши перенесть такого удара и попъ совершилъ уже дальнъйшій обрядъ и муропомазаніе по единому увъренію, что жилки будто-бы еще бились, однако сего было вовсе непримътно, и дитя было мертво.

Такимъ образомъ фамилія и родъ нашъ умножился-было въ сей день новою отраслью, но и опять оной лишился. Мы тогда несчастіе сіе по молодости лѣтъ отцевыхъ ни мало не уважили.

Но могъ-ли я тогда вообразить себъ, что отрасль сін была гораздо важнье и что она была самая послъдняя на суку, покольніе сего дома составляющаго и что съ ребенкомъ симъ пресъклось все мужское покольніе сего стариннаго и знаменитьйтаго дома нашей фамиліи и все стяжаніе онаго перейдетъ современемъ въ посторонній и другой родъ и фамилію.

Произошло несчастие сие отъ того, что мать повредила себя, тадивши за три дви до того на тряскихъ дрожкахъ къ Михайлъ Матвъевичу, и къ тому-жъ пристала къ ней жестокая горячка и она сама находилась тогда въ такой опасности, что мы опасались о ея жизни.

Гости у насъ въ сей разъ не ночевали, а потхали въ Милино, и мы, проводивъ ихъ, сптинди навъстить нашихъ болящихъ; боярыни потхали навъщать бъдную родильницу, а мы съ Надеждою Андреевною, моею племянницею, пошли навъщать Михайлу Матвъевича, и

нашли его дъйствительно очень больнымъ и не шутя занемогшимъ, и, по всъмъ признакамъ, горячкою. Итакъ, оба наши сосъдственные домы посъщены были тогда печалями.

· Что же касается до г-на Полонскаго, то онъ къ намъ въ сей день не бывалъ и мы прождали его напрасно.

На утріе не стали мы уже далье отлагать взды своей въ Калединку, но посль бъда въ путь сей отправились, боярыниовсь въ коляскъ, а я, для лучшаго про стора, въ одноколкъ. Мы взяли въ сей разъ съ собою и малютку дочь нашу Елисавету, которая въ сіе время уже все почти говорила, и это быль первый ея выбздъ изъ родительскаго дома въ гости.

Чтобъ не скучно было мив вхать, то вздумаль я дорогою двлать двло, которое исполнить давно собирался, а имени вымврить наиточивйшимъ образомъ разстояніе между моею деревнею и Калединкою, въ которую мы такъ часто взжали; что я и исполнилъ и нашелъ, что она гораздо отъ насъ далье, нежели мы думали. Мы полагали не болье 18, а оказалось ровно 24 версты.

Образъ измфренія сего изобрѣтенъ былъ самимъ мною, и какъ онъ самый легкій. неубыточный и удобный для всякаго и безъ мальйшей остановки въ ѣздѣ можетъ въ лѣтнее время производимъ быть въ дѣйство, то и упомяну я объ ономъ обстоятельнѣе.

Все дёло состояло въ томъ, что я вымёряль ободъ задняго колеса моей одноколки вершками, и на число сіе раздёлиль число вершковъ въ четвертё верстё; вышедшее изъ сего дёленія число
означало, сколько разъ долженствовало
колесо мое обернуться въ четверти верстё, и какъ оно было 60, то, посадивъ
мальчика за одно со мною, велёль безпрестанно смотрёть на колесо и, считая каждое обращеніе его, насчитывать
60 разъ и тогда закричать разъ, дабы
и могъ услышать и заиётить разы сій
ноженъ на палочкё зарубкою; а чтобы
удобнёе ему было считать, то къ одной

спицъ того колеса привязанъ былъ клочекъ красненькаго суконца, и какъ 4 заръзанныхъмною зарубки составляли версту, то и могъ я видъть гдъ каждая верста начивалась и оканчивалась и мъста сіи замъчать въ умъ своемъ.

Родъ измѣренія сего такъ мнѣ полюбился, что я послѣ того многія разстоянія симъ образомъ вымѣрялъ и измѣрялъ помянутымъ образомъ колесо у моей кареты, которое обращается еще медленнѣе и не болѣе 55 разъ въ четверти верстѣ, а вмѣсто зарѣзыванія на палочкѣ загибалъ каждый разъ на рогаточкѣ, нарѣзанной изъ карты, какія употреблялись при играніи въ трисетъ. Для удобнѣйшаго же считанія можно придѣлывать къ колесу и пружинку, которая бы при каждомъ обращеніи щелкала.

Въ Калединкъ пробыли мы въ сей разъ не болъе однихъ сутокъ, но, оставивъ тёщу мою тамъ, возвратились обратно.

Не успѣлъ я приѣхать, какъ мое первое попеченіе было распровѣдать о состояніи больныхъ нашихъ; но бѣднымъ имъ нимало не легчало, а становилось часъ отъ часу хуже. Оба они больны были жестокими горячками, свирѣпствовавшими тогда надъ многими въ нашей деревнѣ.

Обстоятельство сіе меня очень смущало и огорчало и тёмъ паче, что болёзни сін были прилипчивыми; слёдовательно и частыя посёщенія больныхъ могли быть бёдственны и опасны.

Однако, несмотря на то, я отваживался нѣсколько разъ посѣщать оныхъ и въ разсужденіи брата моего очень боялся, чтобъ онъ не умеръ; ибо скоро дошло до того, что принуждено было его исповъдать и причастить, а наконецъ сдѣлался такъ труденъ, что особоровали его и маслонъ.

Но по счастію превозмогла еще болізнь его молодость и натура. Чрезъ нізсколько дней ему полегчело и овъ отъ болізни своей освободился, а выздоровіза также и несчастная родильница.

Къ усугублению огорчений моихъ, въ сіе время, получилъ я, вскоръ по приъздъ

моемъ изъ Калединки, еще одно печальное извъстіе о кончинъ внучатнаго дяди моего, Захарья Өедоровича Каверина.

Добрый и искренно мною любимый и почитаемый родственникъ, заслуживающій по добродушію своему лучшую участь, нежели какую онъ имѣлъ: препроводилъ всю свою жизнь въ военной службѣ, дослужился наконепъ до полковничьяго ранта и, получивъ отставку, ѣхалъ уже въ небогатый свой домишко и разогнанную безпутною и безпримѣрно злою женою его деревнишку провождать вечеръ дней своихъ въ сельскомъ уединеніи.

Но смерть пресвила дни его во время иутепествія сего власно, какъ желая свободить его отъ тъхъ безчисленныхъ досадъ и огорченій, какія опъ могъ бы имъть, живучи въ деревнъ.

Но какъ бы то ни было, но какъ онъ меня искренно и много любилъ, то я очень сожалълъ о потеряніи сего своего родственника, котораго праху желаю и понынъ ненарушимаго покоя.

Наконецъ и самъ я подверженъ былъ около сего времени двумъ опасностямъ: во-первыхъ, чуть-было самъ не занемогъ горячкою и отъ того настращался очень, но по счастю удалось мив опять чиханіемъ не допустить бользиь до усиленія, а прервать ее въ самомъ началь.

Во-вторыхъ, чуть-было не выкололъ себъ глаза, отъ чего спасла меня невидимо всемогущая десница моего Бога.

Случилось сіе въ одинъ день, когда производились у меня въ саду многія работы: я, бѣгая для осматриванія оныхъ то въ то мѣсто, то въ другое, набѣжалъ однажды на конецъ небольшого, но остраго и сухого древеснаго сука такъ хорошо, что онъ воткнулся даже мнѣ въ лицо повыше брови и на палецъ только шириною отъ глаза.

Итакъ, не легко-ль бы я могъ потерять глазъ, еслибъ не отвратилъ сего несчастія отъ меня благольтельный и пекущійся о благь моемъ промыслъ Господень? О, какъ благодарилъ я за то моего Бога!

Но письмо мое достигло до обывно-

венной своей величины; итакъ, прервавъ на семъ мъстъ свое повъствованіе. скажу вамъ, что я есмь и прочая.

(Октяб. 31 дня 1805).

## Письмо 138-е.

Любезный пріятель! Съ мъсяцемъ маіемъ наступила у насъ весна совершенная, и какъ мы были вст около сего времени совершенно здоровы, то, пользуясь хорошею и пріятною вешнею погодою и частыми свиданіями съ друзьями своими и состани, провели мы всю первую половину сего мъсяца очень весело.

Н почти во все время сіе не выходиль наъ сада и занимался тысячами разныхъ дълъ, сколько такихъ, коихъ требовала самая необходимость, а не менте происходящихъ отъ разныхъ заттй и новыхъ какихъ-нибудь выдумокъ и предпріятій, относящихся до украшенія садовъ моихъ.

Наиглавивишимъ изъ сихъ было приготовленіе міста подъ фонтань, который 
чрезвычайно хотілось мит по близости 
хоромъ своихъ сділать. Но какъ назначалъ я місто подъ него на берегу, подлів 
самой находящейся предъ домомъ на горів 
сажелки, то хотілось мит сділать къ нему 
отъ дома спокойный и красивый входъ 
и сділать бассейнъ его изъ дома видимимъ; но какъ для сего надобно было 
разрывать много глинистый высокій берегь, то и запимались мы нісколько дней 
сею работою, которая кромів сего доставила мит и другое удовольствіе.

Мы нашли въ сей глинъ великое множество разноцвътныхъ и особыхъ камушвовъ, которыми я такъ прельщался, что набралъ ихъ цълую коллекцію и сдълался въ семъ случав натуралистомъ.

Но ничто такъ много не доставило мнѣ удовольствія, какъ одинъ выкопанный тутъ круглый кремень, въ которомъ по расколоченіи его нашли мы проросъ, или столь прекрасную кристаллизацію, что незнающимъ можно было почесть камушки сіи гранеными брильянтами, на какіе они и дъйствительно походили.

Ми вст не могли довольно налюбо-

ваться ясности, чистотъ, регудярности натуральныхъ граней и самой игръ сихъ блестящихъ камушковъ и начудиться сей игръ натуры.

И какъ навовыряли мы и изъ внутренней пустоты кромъ сего нъсколько десятвовъ и изъ нихъ нъвоторые были довольно крупны, а иные мелки, а изъ живущихъ на заводахъ у насъ нъмцевъ случилось быть одному золотыхъ дълъ мастеромъ, то изъ любопытства и для достопамятности велълъ я изъ нихъ сдълать перстень, и оный былъ такъ хорошъ, что жена моя могла носить на себъ оный, и мнъ очень было его жаль, когда чрезъ нъсколько лътъ послъ сего бездъльники украли его у насъ вмъстъ съ ларчикомъ.

Впрочечь до фонтановь я быль такой охотинкь, и нетеривливость моя видвть скорве у себя какой-нибудь была такъ велика, что мнв вздумалось даже изъ единой, такъ сказать, резвости, между темъ покуда помянутое место подъ порядочный фонтанъ готовили, смастерить себе маленькій, миніатюрный и ничего мнв не стоившій.

И какт предпріяль я сіе въ такое время, когда боярыни мон тости и употребиль въ тому не болте двухъ часовъ, то не можно изобразить сколь великій сюрпризъ сдталь я имъ, моимъ хозяйкамъ и теткт жены моей, случикшейся тогда быть витестт съ ними.

Онт не могли довольно налюбоваться имъ и надивиться моей выдумкт и тому, что я усптав въ такое короткое время смастерить сію игрушку, въ особливости же уттывалась имъ моя племянница, и мы нертдко сиживали вмтстт съ нею и любовались хотя тонкимъ, но нарочито высокимъ и прекраснымъ біеніемъ онаго.

Но не менъе утъпались имъ и всъ гости. бывшіе у насъ 9-го мая, какъ въ день вешняго деревенскаго нашего праздника.

Сихъ противъ чаянія и ожиданія моего съёхалось со всёхъ сторонъ и набралось такое множество, что я не могь помъстить даже всёхъ въ моемъ залѣ, и принуждено было приготовить другой столъ въ побочной комнатѣ, и какъ погода случилась тогда самая благопріятная, и они почти всё у меня ночевали, то день и вечеръ и послёдующее даже утро препроводили мы отмённо весело и занимались не только разными увеселительными играми, но и гуляньями въ садахъ моихъ и качаньемъ на качеляхъ въ ономъ, и всё разъёхались отъ меня не инако, какъ съ великимъ удовольствіемъ.

Вскоръ послъ сего случилась мнъ отъ дома моего отлучка и ъзда на нъсколько дней въ такія мъста, гдъ никогда еще мнъ бывать не случалось.

Имъли мы одного, хотя не близкаго родственника жены моей, живущаго въ калужскихъ окрестностяхъ, а именно: г. Карпова, Петра Михайловича.

Какъ онъ былъ человъкъ не старый, очень затъйливый и любопытный и къ намъ всегда очень ласкался, да и былъ у насъ въ послъдній разъ о праздникъ, изъявляя при томъ усердное желаніе, чтобъ и мы у него когда-нибудь побывали; то и ръшились мы къ нему съъздить, а особливо при случившейся тогда ъзды сосъда нашего г. Ладыженскаго въ тамошнія мъста, для богомолья въ Калужку къ тамошнему явленному образу.

Сему образу хотелось давно и самимъ боярынямъ моимъ помолиться; и такъ было сіе и съ сей стороны кстати, къ тому же убъждалъ насъ къ сему путе-шествію г. Ладыженскій, хотевшій такъ вмёсте съ нами.

Мы отправились въ сей путь 22-го числа мая, и какъ время сіе было наилучтее и пріятнѣйшее во всемъ годѣ и ѣхали мы цѣлою компаніею и на дорогѣ заѣзжали кое-куда въ гости, то провели мы въ ѣздѣ сей хотя болѣе недѣли, но безъ скуки и пріятно.

Первый нашь завздь быль въ Калединку. Туть застали мы еще обёдь, а послё обёда хотёли-было ёхать, но тетка убёдила насъ остаться ночевать и отпраздновать съ нею вмёстё случившійся на утріе Троицынъ-день.

Итакъ, мы туть ночевали, были въ Никитинъ у объдни и, отобъдавъ, на другой день поъхали далъе, и какъ тхать на-

добно намъ было чрезъ Алексинъ, то намърены мы были въ сей день ъхать ночевать въ городъ семъ у новаго нашего родни г. Ферапоитова.

Онъ быль намъ очень радъ и старался угостить всячески; и какъ приёхали мы къ нему еще допольно рано, то и имёль я случай познакомиться туть съ помянутымъ г. Солнцевымъ. Онъ прибежаль къ намъ тотчасъ, какъ скоро узналъ о нашемъ приёздё, и мы подружились съ нимъ съ перваго взгляда и провели нёсколько часовъ въ пріятныхъ разговорахъ. Онъ быль очень хорошій, любопытный и такой человёкъ, съ которымъ не скучно было быть вмістё.

Намфреніе наше было въ следующій день отправиться, какъ светь, въ путь свой дале; но не то сделялось, что думали: воспоследовала нечаянная и досадная остановка. Мы приказываемъ запрягать лошадей, а намъ сказывають, что некого, и что лошади наши всё пропали.

- -- Какъ! закричалъ я, встревожась чрезвычайно: и куда опи дълись?
- «Стерегли ихь ночью въ лѣсу, говорятъ мнѣ, и они отчего-то шарахнулись и Богъ знаетъ, куда брызнули всѣ; не осталось ни одной.»
- Ахъ какая бѣда! возопилъ я, чтобъ не распропали онѣ еще у насъ, и что намъ тогда будетъ дѣлать?
- «Можеть быть и найдуть, отвѣчали мнв: побъжали и поскакали повсюду искать ихъ, авось-либо и отыщуть.

Совствит твит горе тогда напало на встать наст, и мы не знали что дтлать; но по счастію около полудни ихъ нечаянно нашли и привели къ намъ; а мы между ттит отслушали обтано и приннуждены были у г. Ферапонтова остаться обтать, и послт обта ходили смотрт построенную имъ каменную церковь и на колокольнт часы, а послт того не стали мы уже медлить, но, перетханъ подъ городомъ на паромт рти Оку, отправились въ свой путь.

Мы вхали весь день и спвшили, желая довхать въ тотъ же день до г. Карпова, но за преужасными дурными горами не могли никакъ поспъть, а принуждены были ночевать на полъ въ коляскахъ.

Поутру потхали мы далте и притхали въ г. Карпову еще очень рано, однако его не застали дома, онъ только что утхалъ въ Калугу; но по счастію жена его была дома и послала тотчасъ за нимъ.

Онъ возвратился къ намъ уже послѣ объда и былъ приъздомъ нашимъ очень обрадованъ и старался насъ всячески угостить.

Какъ съ охотникомъ до садонъ проговорили мы съ нимъ наиболѣе объ нихъ, равно какъ и о другихъ матеріяхъ, и провели день сей безъ скуки, а на другой—спѣшили мысъ ѣздить въ Калужку и Калугу и поѣхали туда такъ рано, что застали еще обѣдню.

Отслушавъ оную и отслуживъ свои молебны, пообъдали мы по дорожному въ воляскахъ и поъхали изъ сего болъе славнаго, нежели знаменитаго села въ Калугу.

Городъ сей, который я до того еще не видываль, показался мив и тогда довольно уже изряднымь, и находилось въ немъ довольно каменныхъ домовъ и ряды изрядные; но въ сравнени съ нынфшнимъ его состояниемъ былъ онъ тогда ничего незначущимъ.

Мы, искупивъ въ рядахъ, что было намъ надобно, зашли въ дъвичій монастырь къ одной родственницъ нашей, г-жъ Х оды ревой, съ которою тещъ моей хотълось видъться и, просидъвъ у нея до вечерень, поъхали обратно въ С ва рож ню, къ г. Карпову, ночевать; ибо отъ него до Калуги было только 12 верстъ разстояніемъ, почему и успъли мы приъхать еще въ сумерки.

Ввечеру сдёлаль г. Карповъ для насъ нотёху, палиль изъ своихъ пушевъ и видаль изъ мортиръ гранаты, и мы нечеръ сей провели очень весело.

Въ последующій день положили им пуститься въ обратный путь и отпросились у г. Карпова очень рано поутру. Онъ снабдиль меня разными семенами и горшкомъ съ виноградомъ, и я пріязнію его и ласкою быль очень доволенъ. Мы объдали на дорогѣ въ славныхъ Кошурскихъгорахъ, при берегахъ рѣки Оки, а къ вечеру и довольно еще рано доъхали до Алексина, такъ что я успѣлъ еще побывать у г. Солнцева и просидѣть у него нѣсколько часовъ.

Ночевали же мы опять у г. Ферапонтова, а на другой день повхали мы уже прямо большою серпуховскою дорогою; въ свою деревню возвратились благополучно и довольно еще рано.

Не успаль я симь образомь путешествіе сіе кончить, какъ необходимость заставила меня, оставивь и сады и все прочее, садиться за столь и приниматься за другое и важнайшее дало.

Мнѣ насказали столько о приближающемся со всѣхъ сторонъ къ намъ межеваньѣ, что я началъ опасаться, чтобъ не застигло оное меня не совсѣмъ еще къ нему приготовившимся.

И вакъ общее и дъйствительное количество земли въ нашихъ дачахъ было мнъ еще неизвъстно, то озабочивался я очень тъмъ, что у меня не вся еще дача положена была на планъ и на ономъ измъряна; въ минувшее лъто хотя обощелъ я и всю ее вокругъ съ инструментомъ, но какъ-то не успълъ я тогда положить всъ обходы мои на планъ, да и не зналъ сомкнется-ли онъ еще или нътъ.

Итакъ, ну-ка я приниматься скорве за бумагу, циркули и карандаши и оканчивать сіе двло; ну-ка сидвть и трудиться надъ твмъ наитщательнвйшимъ образомъ и не вставая съ мъста и трудиться такъ, что я въ тотъ же день сіе двло кончиль и имвлъ неописанное удовольствіе видвть, что планъ мой сомкнулся наивожделвныйшимъ образомъ и чрезъ самое оказалось, что самодвльщинка моя, домашняя астролябія была хорошохунька и могла служить вмъсто лучшей аглинской, чъмъ я чрезвычайно быль доволенъ.

Теперь осталось только весь огромный планъ сей разбить, по обывновенію, въ треугольники и оные для узнанія воличества всей земли изм'єрить и исчислить; но сіе сдёлать было не бездёлка, и я какъ ни трудился надъ темъ, но въ

одинъ день не могъ того никакъ сдѣлать, но принужденъ былъ сидѣть надъ тѣмъ цѣлыхъ два дни.

Когда же дошло дело до общаго сложенія площадей всёхъ треугодьниковъ, то не могу изобразить, съ какими разными и безпокойными душевными движеніями производиль я сіе послёднее дело.

Неописанная нетерпѣливость мучил меня узнать: примъръ-ли будетъ въ на-шей дачѣ или недостатокъ? Съ коликимъ вожделѣніемъ желалъ я послѣдняго, или по крайней мърѣ того, чтобъ дача была полная, съ толикимъ страхомъ и боязнію опасался перваго; ибо извѣстное то было дѣло, что при тогдашнемъ межеваньѣ всѣ дачи, имъвшія примъры, подвергались безчисленнымъ бѣдствіямъ и опасностямъ и сопряжены бывали съ безконечными хлопотами, а напротивъ того, всѣ имъющія недостаткивынгрывали. Словомъ, примъръ былъ мнѣ такъ страшенъ, что я даже боялся и помыслить объ ономъ.

Но увы! чего я опасался, то и совершилось. Послёдняя черта черкнута, дёло кончено и роковой ударъ воспослёдовалъ и поразилъ меня такъ, что закипъла во мнё вся кровь, вострепеталось сердце и я остолбенёлъ отъ изумленія! Холодный потъ прошибъ даже все тёло мое, и я нёсколько секундъ не могъ опомниться и собраться съ духомъ.

Словомъ – оказалось, что дача наша быма не только полная, но было въ ней и множество еще примърной земли, и число оной простиралось даже до 400 десятинъ, количество несоставлявшее бездѣлки, но весьма по невеликости и всей дачи и чрезвычайно важное и такое, что, въ случаѣ потерянія всего сего примѣра, могли-бъ мы потерпѣть неописанный убытокъ и во всемъ нашемъ хозяйствѣ страшную разстройку и даже разореніе.

Что было тогда дёлать? истинно нёсколько минуть, или паче часовъ не зналь я, что дёлать и какъ быть, и что при такомъ обстоятельствѣ предпринимать лучше?

Наконецъ, по многомъ думаніи и гаданіи, остановился на томъ, чтобъ, во-перприложение въ «русской старинъ» 1871 г. выхъ, сокрыть важное сіе открытіе, буде-бъ можно, во глубинт одного только своего сердца; но вакъ сего было никакъ нельзя сделать, то открыть тайну сію однимъ только развт моимъ деревенскимъ состдямъ, какъ главнтайшимъ въ дачт нашей соучастникамъ, да и тти неинако, какъ взявъ напередъ съ нихъ клятву, чтобъ они никому того не сказывали, но сохранили-бъ тайну въ сердцахъ своихъ за свято.

Во-вторыхъ, выдумывать заблаговременно всё удобовозможные способы къ удержанію за собой и спасенію сего толь важнаго излишества земли и употреблять оные смотря по будущимъ обстоятельствамъ межеванья, и такъ, какъ оныя требовать будутъ.

Вообще же всвив снив приближающимся межеваньемъ ни мало не шутить, но уважая оное по достоинству, имъть бдительное за всвии произшествіями око и сообразно съ оными располагать всегда и скои мъры.

Положивь сіе за нужное и необходимое, почель я поприготовить сколько-нибудь къ тому-жъ и обонхъ монхъ сосъдей, т.-е. брата своего Михайлу Матвъевича и Матвъя Никитича, ибо третій нашь сосъдъ находился тогда въ Петербургъ.

И для того, на другой же день послѣ того, пригласилъ я ихъ обоихъ къ себѣ, и затворившись съ ними въ своемъ кабинетѣ для тайной съ ними конференціи, сталъ показывать имъ свой планъ и исчисленіе, и какъ они, любопытствуя, спросили «что по оному выходитъ», то сказаль я имъ:

- Что, братцы! діло наше очень худо! Но я вамъ прежде не скажу, покуда
  вы не дадите мпі святійшей клятвы никому того и ни подъ какимъ видомъ не
  сказывать, что вы теперь услышите, и не
  давать даже и вида никакого, а всего
  паче не проговариваться о томъ предъ
  пюдьми своими. Собственная наша и общая всіхъ насъ польза необходимо того
  требуетъ.
  - «Очень хорошо! сказали они, уди-

вившись такому предверію: мы готовы въ томъ поклясться и какъ вамъ угодно побожиться; но чтожъ-бы такое было?»

— А вотъ то, мои друзья, что предстоить намъ при межевань преведикая опасность, чтобъ ие потерять намъ преведикое множество земли! Дача наша не только полиа, но вотъ, посмотрите, сколько въ ней еще излишней земли и примъра.

Сказавъ сіе, показалъ я имъ смѣту и исчисленіе. Они ахнули, оное увидѣвъ, и говорили, что они никакъ того не ожидали и не повѣрили-бъ, если-бъ кто иной имъ о томъ сталъ сказывать.

- «Но какъ намъ быть? спросили они потомъ, и что дълать?»
- А то, отвъчалъ имъ, чтобъ знать о семъ надобно однимъ только намъ, а отъ прочихъ скрывать то наивозможнъйшимъ образомъ, а напротивъ того вездъ давать тонъ и твердить, что во всёхъ нашихъ дачахъ и пустошахъ недостатокъ още великій. А между тімь, при всемь будущемъ межеваньъ, не дремать и не сморкать носъ лавою рукою, а употребдять всв средства, какія только можно, къ сохранению и удержанию своего примъра. Но сіе, пожалуйте, предоставьте уже мнъ, какъ болъе васъ всъ межевыя дъла въдающему; я върно не премину учинить все, что только возможно будеть и не упущу ничего изъ примъчанія, а вы мнъ только помогайте распровъдываніями своими и дълайте то, что я вамъ приказывать когда стану.
- «Очень хорошо, братецъ, сказали они мнѣ, мы готовы все то дѣлать, что вы намъ приказывать станете, и охотно вамъ во всемъ помогать, а постарайтесь только пожалуйте».

Симъ и подобнымъ сему образомъ говорили тогда мы на семъ тайномъ между собою совътъ, и я, взявъ съ нихъ клятву и настроивъ въ чемъ было надобно, отпустилъ ихъ отъ себя; но признаюсь, что не совсъмъ былъ доволенъ тъмъ, что они далеко не такъ важно вступились въ сіе дъло, какъ того я отъ нихъ ожидалъ, и по малому свъдънію своему межевыхъ дътъ, далеко оное не такъ уважали, какъ было надобно.

Но не успѣлъ настать послѣдующій за симъ день, какъ, гляжу, бѣгутъ они ко мнѣ сообщать разные дошедшіе до нихъ уже межевые слухи; они сказывали маѣ что всѣ наши сосѣди, по дошедшимъ до нихъ слухамъ, грызутъ на земли наши зубы и хотятъ отхватывать у насъ ее со всѣхъ сторонъ. Волостные, сказываютъ, ждутъ, не дождутся межевщика, говорили они мнѣ, и только и твердятъ, что хотятъ вездѣ и со всѣми спорить и отхватывать.

Съ другой стороны, сказывають, Хитровъ грызеть зубы на наше Щиголево, а князь Горчаковъ на сихъ дняхъ самъ прискакалъ сюда для межеванья, и говорять, что и въ усъ не дуеть о томъ, чтобъ уступить намъ Неволочь, но говоритъ и твердитъ, что-то о Хиыровѣ нашемъ и будто не слѣдуетъ намъ эта пустошь; а и прочіе сосѣди, сказываютъ, также мурзятся.

Выслушавъ все сіе отъ нихъ, говорю я имъ:

— Вотъ видите, братцы, сами, какая страшная туча поднимается на насъ, буде все то правда; однако страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ и не все то перенять, что по рѣкѣ плыветъ. Многое изъ сего, можетъ быть, и неправда, однако и презирать совсѣмъ всѣ слухи таковые негодится, и я благодарю васъ за сообщеніе мнѣ оныхъ; а впрочемъ поглядимъ-посмотримъ, иному-то можетъ и не удастся ничего сдѣлать, а чтобъ не наплясался и самъ отъ кого-нибудь; шеи-же и мы своей не протянемъ самопроизвольно!...

Симъ и подобнымъ сему образомъ ободрялъ тогда я ихъ, а самъ въ себъ не то думалъ; но слухи сіи болѣе меня тревожили и смущали, нежели могли они примътить. Словомъ, межеванье такъ меня озабочивало, что съ сего времени у меня съ ума почти не сходило, и я помышлялъ объ немъ болѣе нежели о чемъ прочемъ, и часто за нимъ не шли и сады мои на умъ мнѣ.

Совсемь темь, какъ межеванье меня

ни занимало, но мнв предлежало другое еще и также необходимое двло: не окончень быль еще сочиняемый мною «нажазь управителю» по желанію Экономическаго Общества, и надобно было поспашить окончаніемь его, дабы успать переписать его набвло и послать въ Петербургь такъ, чтобы онь туда могь приттить до наступленія еще августа мвсяца.

Итакъ, по окончаніи помянутаго дѣла, принялся я за сіе, и все остающееся мнѣ отъ садовъ праздное время сталъ употреблять на оное.

Въ прибавокъ къ сему, навязались тогда на меня еще новыя и совсъмъ постороннія хлопоты.

Въ Харьковской губерніи и во всемъ тамошнемъ краю быльтогда губернаторомъ нъкто Евдокимъ Алексфевичъ Щербининъ, самый тотъ, котораго съ женою мы за нфсколько времени до сего познакомились и къ ней верстъ 12 отъ насъ отстоящую деревню Якшино фздили.

Сему украшенному орденами вельможть и весьма доброму человъку, наслышавшемуся обо мит отъ жены своей, вздумалось препоручить мит сію деревию свою въ смотртніе и просить меня о принятіи на себя труда имть объ ней попеченіе. О семъ писаль онъ ко мит уже за итсколько предъ симъ временемъ, и какъ я тогда попримолкъ, то около сего времени получилъ я отъ него вторичное письмо, наполненное мит похвалами и убъдительнтайшими о томъ просьбами.

Что было тогда двлать? Съ одной стороны льстило сіе моему самолюбію и было очень не противно, а съ другой весьма мит не хоттось ввязываться въ чужія дтла и хлопоты, а особливо въ тогдашнее время, когда и у самого встасы заняты были дтлами и недосугами многими.

Однако, подумавъ о томъ нѣсколько и разсудивъ, что услугу оказать знатному такому человѣку не худо, и что можетъ быть и самъ онъ мнѣ впередъ годится, рѣшился на желаніе его согласиться и вступилъ въ сіе надзираніе надъ его

деревнею. И какъ оное требоваю, чтобъ временно я лично тажаль въ сіе селеніе и тамъ входиль во всё домашнія распоряженія, то въ последующія времена я не одинь разъ и бываль въ сей деревит и занимался разными хлопотами, и г. Щербининъ быль стараніями моими очень доволень и, притажая однажды сюда, благодариль меня очень за мои труды и полюбиль меня много; но бременемъ симъ отягощенъ быль я не очень долго.

Но смерть похитила у насъ сего добраго генерала и почтенія достойнаго вельможи, и ему не удалось ничамъ взанино мий за хлопоты и труды мои услужить, и вся польза, полученная мною отъ него, состояла въ томъ, что, въ бытность свою здёсь, подёлился онъ со мною присланными тогда къ нему изъ Харькова прививочными яблоновыми черенками, и я завелъ у себя сію породу украинскихъ яблокъ; и какъ они получены были изъ Харькова, то и назваль ихъ харьковскими, хотя впрочемъ называются онъ въ торговлътито вскими, а въ Тульт палцыгскими.

Съ наступленіемъ мѣсяца іюня, имѣлъ я удовольствіе видѣть и вторую мою работу вчернѣ оконченною и «наказъ» мой сочиненнымъ, также обнять брата моего Гаврилу Матвѣевпча, возвратившагося изъ Петербурга.

Я очень быль радъ, что подъёхаль онъ къ сему времени и межеванью, и ласкался надеждою получить отъ него себе какое-нибудь вспоможение; ибо онъ быль хотя моложе прочихъ, ио рачительнее, проворнее и смысленее нежели они оба.

Я не преминуль сообщить ему также свою тайну и взять съ него также клятву о неоткрыванім оной никому, и онъ даль мив ее охотно.

Не усивло сего произойтить, какъ и коснулось уже дачъ моихъ межеванье, однако не здвинихъ, а Калптинскихъ, въ Коширскомъ увздв, и я принужденъ былъ несколько недъль вздить туда почти ежедневно и хлопотать по межеванью.

Ибо какъ межеванье никогда не приходило такъ ј объ вдругъ нача-

вившись такому предверію: мы готовы въ томъ поклясться и какъ вамъ угодно побожиться; но чтожъ-бы такое было?»

— А воть то, мои друзья, что предстоить намь при межевань преведикая опасность, чтобъ не потерять намь преведикое множество земли! Дача наша не только полна, но воть, посмотрите, сколько въ ней еще излишней земли и примъра.

Сказавъ сіе, показалъ я имъ смѣту и исчисленіе. Они ахнули, оное увидѣвъ, и говорили, что они никакъ того не ожидали и не повѣрили-бъ, если-бъ кто иной имъ о томъ сталъ сказывать.

- «Но какъ намъ быть? спросили они потомъ, и что дълать?»
- А то, отвъчаль я имъ, чтобъ знать о семъ надобно однимъ только намъ, а оть прочихъ скрывать то наивозможнъйшимъ образомъ, а напротивъ того вездъ давать тонъ и твердить, что во всёхъ нашихъ дачахъ и пустошахъ недостатокъ още великій. А между темъ, при всемъ будущемъ межеваньъ, не дремать и не сморкать носъ левою рукою, а употребдять всв средства, какія только можно, къ сохранению и удержанию своего примъра. Но сіе, пожалуйте, предоставьте уже мив, какъ болве васъ всв межевыя дъла въдающему; я върно не премину учинить все, что только возможно будетъ и не упущу внчего изъ примъчанія, а вы мнъ только помогайте распровъдываніями своими и дълайте то, что я вамъ приказывать когда стану.
- «Очень хорошо, братець, сказали они мив, мы готовы все то двлать, что вы намъ приказывать станете, и охотно вамъ во всемъ помогать, а постарайтесь только пожалуйте».

Симъ и подобнымъ сему образомъ говорили тогда мы на семъ тайномъ между собою совътв, и я, взявъ съ нихъ клятву и настроивъ въ чемъ было надобно, отпустилъ ихъ отъ себя; но признаюсь, что не совсъмъ былъ доволенъ тъмъ, что они далеко не такъ важно вступились въ сіе дъло, какъ того я отъ нихъ ожидалъ, и по малому свъдънію своему межевыхъ дълъ, далеко оное не такъ уважали, какъ было надобно.

Но не успъль настать послѣдующій за симь день, какъ, гляжу, бѣгуть они ко мнѣ сообщать разные дошедшіе до нихъ уже межевые слухи; они сказывали меѣ что всѣ наши сосѣди, по дошедшимъ до нихъ слухамъ, грызуть на земли наши зубы и хотять отхватывать у насъ ее со всѣхъ сторонъ. Волостные, сказываютъ, ждутъ, не дождутся межевщика, говорили они мнѣ, и только и твердятъ, что хотять вездѣ и со всѣми спорить и отхватывать.

Съ другой стороны, сказывають, Хитровъ грызеть зубы на наше Щиголево, а внязь Горчаковъ на сихъ дняхъ самъ прискакалъ сюда для межеванья, и говорять, что и въ усъ не дуеть о томъ, чтобъ уступить намъ Неволочь, но говоритъ н твердитъ, что-то о Хиыровъ нашемъ и будто не слъдуетъ намъ эта пустошь; а и прочіе сосъди, сказываютъ, также мурзятся.

Выслушавъ все сіе отъ нихъ, говорю я имъ:

— Вотъ видите, братцы, сами, какая страшная туча поднимается на насъ, буде все то правда; однако страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ и не все то перенять, что по ръкъ плыветъ. Многое изъ сего, можетъ быть, и неправда, однако и презирать совсъмъ всъ слухи таковые негодится, и я благодарю васъ за сообщеніе мнъ оныхъ; а впрочемъ поглядимъ-посмотримъ, иному-то можетъ и не удастся ничего сдълать, а чтобъ не наплясался и самъ отъ кого-нибудь; шеи-же и мы своей не протянемъ самопроизвольно!...

Симъ и подобнымъ сему образомъ ободрялъ тогда я ихъ, а самъ въ себѣ не то думалъ; но слухи сіи болѣе меня тревожили и смущали, нежели могли они примѣтить. Словомъ, межеванье такъ меня озабочивало, что съ сего времени у меня съ ума почти не сходило, и я помышлялъ объ немъ болѣе нежели о чемъ прочемъ, и часто за нимъ не шли и сады мои на умъ мнѣ.

Совствъ темъ, какъ межеванье меня

ни занимало, но мив предлежало другое еще и также необходимое двло: не окончень быль еще сочиняемый мною «на-казь управителю» по желанію Экономическаго Общества, и надобно было пославшить окончаніемь его, дабы успіть переписать его набіло и послать въ Петербургь такь, чтобы онь туда могь приттить до наступленія еще августа мізсяца.

Итакъ, по окончаніи помянутаго діза, принядся я за сіе, и все остающееся мив отъ садовъ праздное время сталь употреблять на оное.

Въ прибавокъ къ сему, навязались тогда на меня еще новыя и совсѣмъ постороннія хлопоты.

Въ Харьковской губерніи и во всемъ тамошнемъ краю быльтогда губернаторомъ нъкто Евдокимъ Алексъевичъ Щербининъ, самый тотъ, котораго съ женою мы за нъсколько времени до сего познакомились и къ ней верстъ 12 отъ насъ отстоящую деревню Якшиво ъздили.

Сему украшенному орденами вельможть и весьма доброму человъку, наслышавшемуся обо мит отъ жены своей, вздумалось препоручить мит сію деревию свою въ смотртніе и просить меня о принятіи на себя труда имть объ ней попеченіе. О семъ писаль онъ ко мит уже за нт сколько предъ симъ временемъ, и какъ я тогда попримолкъ, то около сего времени получилъ я отъ него вторичное письмо, наполненное мит похвалами и убъдительнтйшими о томъ просьбами.

Что было тогда двлать? Съ одной стороны льстило сіе моему самолюбію и было очень не противно, а съ другой весьма мив не хотвлось ввязываться въ чужія двла и хлопоты, а особливо въ тогдашнее время, когда и у самого всв часы заняты были двлами и недосугами многими.

Однако, подумавъ о томъ нѣсколько и разсудивъ, что услугу оказать знатному такому человѣку не худо, и что можетъ быть и самъ онъ мнѣ впередъ годится, рѣшился на желаніе его согласиться и вступилъ въ сіе надзираніе надъ его

деревнею. И какъ оное требовало, чтобъ временно я лично тажаль въ сіе селеніе и тамъ входиль во вст домашнія распоряженія, то въ послідующія времена я не одинь разъ и бываль въ сей деревить и занимался разными хлопотами, и г. Щербининъ быль стараніями монии очень доволень и, притажая однажды сюда, благодариль меня очень за мои труды и полюбиль меня много; но бременемъ симъ отягощенъ быль я не очень долго.

Но смерть похитила у насъ сего добраго генерала и почтенія достойнаго вельможи, и ему не удалось ничамъ взанино мий за хлопоты и труды мои услужить, и вся польза, полученная мною отъ него, состояла въ томъ, что, въ бытность свою здёсь, подёлился онъ со мною присланными тогда къ нему изъ Харькова прививочными яблоновыми черенками, и я завель у себя сію породу украинскихъ яблокъ; и какъ они получены были изъ Харькова, то и назваль ихъ харьковскими, хотя вирочемъ называются онё въ торговлётито вскими, а въ Туль палцыгскими.

Съ наступленіемъ мѣсяца іюня, имѣлъ я удовольствіе видѣть и вторую мою работу вчернѣ оконченною и «наказъ» мой сочиненнымъ, также обнять брата моего Гаврилу Матвѣевича, возвратившагося изъ Петербурга.

Я очень быль радъ, что подъёхаль онъ къ сему времени и межеванью, и ласкался надеждою получить отъ него себё какое-нибудь вспоможение; ибо онъ быль хотя моложе прочихъ, но рачительные, проворные и смысленые нежели они оба.

Я не преминуль сообщить ему также свою тайну и взять съ него также клятву о неоткрыванім оной никому, и онъ даль мнв ее охотно.

Не успъло сего произойтить, какъ и коснулось уже дачъ моихъ межеванье, однако не здъщнихъ, а Калптинскихъ, въ Коширскомъ уъздъ, и я принужденъ былъ нъсколько недъль ъздить туда почти ежедневно и хлопотать по межеванью.

Ибо какъ межеванье никогда не приходило такъ дружно, чтобъ вдругъ началось и вдругъ-бы однимъ разомъ и окончилось, а ко всякой дачё сперва по нёскольку разъ прикасалось только бочкомъ, при обмежеваніи дачъ смежныхъ и сосёдственныхъ, и по окончаніи всёхъ тёхъ и нерёдко чрезъ долгое время послё того доходила, наконецъ, и до ней очередь, и она обмежевывалась совершенно. То подобное тому случилось и съ сею моею дачею: нёсколько разъ межеванье оной начиналось и опять пресёкалось, то-есть при обмежевываніи сосёдственныхъ дачъ.

И какъ по извъстному мнъ въ дачъ моей великому недостатку необходимость заставляла меня связать ее со всеми сосъдственными дачами спорами, то принуждень быль я всякій разь, когда ни прикасалось къ моей дачъ межеванье, туда безъ души скакать, терпъть труды и безпокойствы, провождать на вътръ и на жару многіе дни п часы, и неръдко въ тщетномъ и всего досаднъйшемъ пустомъ чего-нибудь ожиданіи; а потомъ хлопотать съ сосъдями и межевщиками, заводить противъ воли и хоттнія со встми сосъдями и единственно для того споры, что неоткроется-ли гдф въ сосфдственныхъ дачахъ примфрная земля и недостатовъ мой не могь ли-бъ награжденъ быть изъ оныхъ, и въ намфреніи, чтобъ въ противномъ случа отъ всвхъ своихъ споровъ отказаться и оные паки унпчто-MHTb.

Извиняться въ томъ предъ сосѣдьми необходимостью производить споры сін, ни мало съ ними не ссорясь и не браняся, а шутя и смѣяся съ ними и съ межевщикомъ, который случился тогда быть человѣкъ очень добрый и мнѣ знакомый, а именно самый тотъ г-нъ Хвощинскій, съ которымъ я имѣлъ ужедѣло, и который былъ послѣ въ Тамбовѣ губернскимъ прокуроромъ и мнѣ всегда благопріятствовалъ.

И какъ межевщикъ сей давалъ во всемъ мнѣ совершенную волю, и я дѣлалъ, что хотѣлъ, то, проводивъ въ сихъ разъѣздахъ, спорахъ и разныхъ межевыхъ хлопотахъ весь почти іюнь мѣсяцъ, отсталъ

отъ всъхъ другихъ почти дълъ и впрахъ измучился.

Но чёмъ бы, вы думали, награжденъ я быль за всё сіи многочисленныя хлопоты и труды?—ничёмъ инымъ, какъ только неизреченною досадою на самого себя, что я быль, при всей бдительности своей, такъ неостороженъ, что при семъ случав, не узнавъ брода сунулся въ воду, и всёмъ тёмъ дёло свое испортиль, или по крайней мёрё всё хлопоты и труды свои потерялъ попустому.

Ибо дъйствительно вышло наконецъ, что я всъ сіи споры предпринималь попустому и безъ всякой для себя пользы, почему и принуждень быль всъ оные опять оставить и уничтожить, а остаться при границахъ прежняго своего владънія и при всемъ своемъ оказавшемся недостаткъ.

Причиною всему тому была не столько ошибка моя, сколько одно особое обстоятельство, которое мит было въ точности неизвъстно и въ заключеніяхъ моихъ о которомъ я ужасно какъ обманулся, да и не обмануться не могъ никакъ по случайному стеченію всего въ семъ дълъ.

Я вамъ въ прежнихъ моихъ письмахъ упоминалъ, что дача сія была у меня еще въ прошломъ году измърена, снята инструментомъ на планъ и акуратно исчислена, и я не наугадъ заключалъ о своемъ недостаткъ, а казалось съ достовърностью совершенною; ибо по кръпостямъ моимъ слъдовало намъ, съ сосъдкою Марео ю Маркеловною, имъть земли на 100 четвертей, а ее и половины столько не было.

Но дача сія была какъ-то въ старину раздѣлена на двѣ половины, и одна половина слѣдовала намъ, а другая другимъ двумъ гг. Бакѣевымъ, Тихону Васильевичу и Силѣ Борисьевичу. Половинами сими и владѣли мы розно, да и писаны онѣ въ писцовыхъ книгахъ половинами; итакъ, что иное можно было заключать, что и ихъ половина была точно такая-жъ, какъ и наша, а особливо, когда при обходѣ своей половины, ибо ихъ измѣривать миѣ было не можно, видѣлъ я по

глазомъру, что и у нихъ столь-же земли во владънін, сколько у насъ было.

Но что-жъ вышло? Не успѣлъ межевщикъ всю дачу нашу обмежевать, какъ по обыкновенію сталъ требовать, чтобъ всѣ мы подавали ему о количествѣ слѣдуемой намъ по крѣпостямъ земли свѣдѣнія....

Я тотчасъ свое приготовиль, но какъ долженствовало его сообщить съ такимъ же и отъ другихъ господъ Бакъевыхъ, то посылаю я къ повъреннымъ ихъ сказывать, чтобъ они свъдъніе писали, или приносили ко мнъ свои кръпости для написанія онаго.

Но какъ я вздурился отъ досады, когда они, явясь ко мит, сказывають, что имъ писать свъдвия своего не съ чего; что у нихъ кръпостей итъ, что онт у ихъ господъ въ Москвъ, что они много уже разъ о присылкъ ихъ къ господамъ писали, но они все еще къ нимъ ихъ не присылали.

Господи, какъ мит тогда досадно было на сихъ господъ ихъ! Я хотя за втриое полагалъ, что и по ихъ кртпостямъ надобно и въ другой половинт дачи столько-же быть сколько у насъ, т. е. 100 четвертей; однако надлежало въ томъ удостовтриться кртпостями.

- Да что-жъ они тамъ думаютъ и спятъ? закричалъ я, и по сю пору прислать не могутъ, а кажется Тихонъ Васильевичъ и самъ еще сенатскій секретарь и знаетъ, какъ это надобно!
- Богъ ихъ знаетъ! отвътствовали повъренные мнъ.

Но какъ кртности ихъ были необходимо надобны и надобны вскорт, то другого не нашелъ я, какъ написать письмо о томъ къ Тихону Васильевнчу и велтъ послать оное къ нему съ нарочнымъ человткомъ въ Москву.

Но вообразите себъ, что изволиль господинъ сей написать въ отвътъ о томъ къ своимъ повъреннымъ! Онъ предписывалъ только имъ, чтобъ они ни въ какіе споры и ни съ къмъ не входили (хотя сіе было уже слишкомъ поздно, ибо споры всъ были сдъланы), о себъ же говорилъ, что онъ ни съ къмъ ссориться не хочетъ, а крипости-де привезеть съ собою мать его, которая нынишнимь литомъ въ деревню будеть.

Господи! какъ я тогда взбъщенъ быль, и какъ мысленно ругалъ г. Бакъева, неразсуднешаго нимало того, что межевщику пе ждать-же было стать приъзда его матушки, которая, Богъ знаетъ, когда еще съ Москвы съъдетъ, и до тъхъ поръдъла сноего не дълать.

Побранивъ и поругавъ его въ мысляхъ, думалъ я, что другого не оставалось инф тогда делать, какъ, севши въ коляску, скакать самому въ Серпуховъ въ межевую контору и тамъ, въ имфющихся въ ней спискахъ съ писцовыхъ книгъ, выправиться самому, сколько четвертей въ другой половинъ сельца Калитина, которая была у нихъ во владъніи, дабы, удостовърнвшись въ томъ, можно было смъло и безъ кръпостей подать свъдъніе. Итакъ, недолго думая, велълъ я запречь лошадей и въ Серпуховъ поъхалъ.

Но не помию, чтобъ когда-нибудь тада мит была такъ скучна, досадна и во всемъ неудачна, какъ въ сіе время; и первое было уже то, что я, за прибылою въ рткт Окт водою, съ превеликимъ трудомъ чрезъ ее переправился и чуть-было не перепортилъ встать лошадей своихъ, взводя на паромъ опыхъ: такъ худа и опасна была пристань.

Далье; какъ въ Серпуховъ надлежало мить дни два или три пробыть, то, привхавъ туда, не зналъ и гдъ пристать;
приставали мы въ иное время всегда нъ
женскомъ монастыръ у старушки, родственницы нашей, Катерины Богдановны; но въ сей разъ не хотълось меть
се собою отиготить и обезпокоить, но и въ
другомъ мъстъ и не смълъ стать, боясь, чтобъ она за то не осердилась, да
и не зналъ гдъ. Итакъ, присталъ противъ
хотънія своего у ней.

Я не засталъ старухи дома: у нихъ въ монастыръ былъ тогда праздникъ, Ивановъ день, и она была въ гостяхъ у своей сосъдки.

- «Ну. то-то, право хорошо! восиликнулъ я тогда, о семъ услимавъ. Я и позабыль, что сегодня празднивь и что не найду швкого не въ канцелярін городской. ни въ межевой конторь, въ которыхъ обонихъ мьстахъ надобно было мив тогда побывать. И зачымъ это я сегодня сюда повхаль? Но такъ ужъ и быть, когда перемынть того не можно!»

Повидавшись со старухою, пошель я напередь въ канцелярію военодскую, и не нашель въ ней ни собаки: одинь только часовой со шпагою, да пьяный подъячій, спящій на лавкъ.

Видя, что тугъ выправляться о надобномъ мит дтат и толку искать было не у кого, пошелъ я далте въ межевую контору и думаю, что и тамъ не лучшая будетъ удача.

Однако, я въ семъ мнѣнін очень обманулся, и туть счастіе послужило мнѣ уже больше, почти-жъ все къ неудовольствію одному.

Я засталь туть двухь подъячихь, но изь которыхь одинь быль самый тоть, котораго-бъ мив искомь искать было надобно, ибо у сего самаго и были тв писцовыя книги на рукахъ, въ которыхъ мить о Калитинской длять справиться надлежало. Обласкавшись съ нимъ, говорю я ему:

- Не можно ли справиться съ писцовою книгою объ одной дачкъ?
- «Для чего, и извольте! сказаль онъ, и тотчасъ досталь изъ сундука книгу и приискаль инъ по алфавиту Калитинскум дачу.

Но вообразите, сколь велико было изумленіе и смущеніе мое, а вкупъ досада и неудовольствіе мое, когда я тутъ противъ всякаго чаянія и ожиданія увидълъ, что въ помявутой другой половинъ сельца Калитина написано было не сто, а только сорокъ четвертей земли дачной! Я обомлълъ даже отъ сей пеожидаемости и не хотълъ даже върить глазамъ своимъ.

— «Боже мой! возопиль я потомъ самъ въ себъ: что это такое? и какая ужасная ошибка, по незнанію сего, мною сдълана! Теперь вижу я, что всъ мои хлопоты и труды дъланы были тщетно и споры затъваемы и производимы были совсъмъ

по пустому. Посему вижу я. что дача наша вообще полная, и что нътъ въ ней никакого недостатка, и вся недостающая земля не учужнув, а по всему видимому у внутреннихъ состдей монхъ во владънін находится. И мит, если хоттть, то у нихъ ее отыскивать надобно и просить для сего на свой кошть землем фра; но чего это будеть стоить и не обойдется-ли она мит въ куплю? А къ тому-жъ, Богу извъстно, какимъ образомъ вошла она имъ во владъніе, и какъннкогда у насъсъ ними ни споровъ, ни челобитья не было, а владъли и мы и они издревле спокойно; то почему знать, не сдълано-ли было между предвами нашими, какъ блежними между собою родными, какой сдълки, или полюбовнаго между собою раздъла и уравненія, а не даромъ ни отъ кого не было на нихъ просьбы?»

Мысль сія казалось мий отчасу віроятиййшею и побудила меня наконець воскликнуть: «А! когда такь, то къ чему мий нарушать покой праха монхъ предковъ и разрушать то, что они сділали и можеть быть клятвами то утвердили. Ніть! ийть! да не будеть сего никогда! Лучше, хотя со стыдомъ, откажусь отъ всіхъ споровъ и останусь опять при владіній прежнемъ, нежели предпрійму что-нибудь во вредъ монит родственникамъ недальнимъ и почтеннымъ».

Симъ образомъ говоря самъ съ собою въ мысляхъ, и тъмъ много досаду и смущеніе свое уменьшивъ, сталъ я далѣе выправляться о количествъ дачной земли пустоши Ермаковой, ввернувшейся въсредину нашей Дьоряниновской дачи. принадлежащей сосъду моему князю Горчакову, Павлу Ивановнчу и при сниманіи и измъреніи нашихъ дачъ само по себъ измъреніи нашихъ дачъ само по себъ измърнвшейся.

Пустошь сія мализною своею и изв'встнымъ уже мит наличнымъ въ ней числомъ земли наводила на меня сумитейе, и я боялся, чтобъ не было въ ней недостатиа, и не претерптть-бы намъ чего отъ оной въ случат спора отъ Котовскихъ, а посему и хоттлось мить объ ней также выправиться. Но въ какое изумленіе приевла она и меня, когда, принскавъ ее, увидёлъ я, что въ ней надлежало быть земли дёйствительно гораздобольше, нежели сколько по исчисленію моему оказалось.

— «Ахти! говориль и самъ въ себѣ: вотъ и тутъ бѣда и открытіе непріятное! Но о семъ надобно мнѣ помолчать и со-крыть тайну сію въ одномъ своемъ сердцѣ до поры до времени».

Получивъ такъ мало утѣхи въ межевой конторѣ, и съ опечаленнымъ духомъ прошелъ я изъ оной къ воеводѣ, и какъонъ былъ знакомъ и мнѣ былъ радъ, то просидѣлъ я у него всю оставшую почти часть того дня.

Онъ жаловался миѣ, что его безвинно смѣняютъ и переводятъ въ Клинъ, и я изъявлялъ искреннее о томъ мое сожалѣніе.

Наконецъ. говорю я ему о своемъ дѣлѣ и нуждѣ, которая состояла въ томъ, что нельзя-ли ему освободить и отдать мнѣ на росписку одного крестьянина моего. попавшемуся по одному бездѣльному случаю подъ караулъ и содержащемуся въ его канцеляріи; но онъ мнѣ сказалъ, что сего имъ сдѣлать не можно, а отошлють они его въ Коширу и что тамъ ужъ его на росписку отдадутъ и выпустятъ.

— «Вотъ какая обда! и туть неудача! говорнать я самъ въ себъ... Но нътъ, постой, пойду и повидаюсь съ Дьяко но вы мъ; онъ мнъ знакомъ и друженъ, и, будучи секретаремъ, дълаетъ, что хочетъ. Авосълибо онъ для меня это сдълаетъ».

Воевода унимать меня ужинать, но я не туда. «Недосугь, батюшка, говорю, есть еще кой-какія нуждицы исправить».

Итакъ, распрощавшись съ нимъ и пошедъ отъ него, зашелъ въ ряды, купилъ что было мнф надобно и бфгомъ почти побфжалъ на ту сторону за Нару, къ Дьяконову, для того, что было уже поздно и мнф чтобъ успфть приттить въ монастырь, прежде нежели запрутъ оный.

Но иттить было неблизко, даль такая ужасная, а грязь и топь того больше. **Насилу**, насилу дошель до него; но не

досада-ли новая! Сказывають мив, что его дома ивть.

— «Фу, какая пропасть! говорю я. Куда ни сунься, вездв неудача! День-же такой случись!.. но нечего делать, иттить въ монастырь и поспешать покуда не заперли, а то и ночевать будеть негде».

Однако я пришелъ довольно еще рано и нашелъ старуху, съ готовымъ и накрытымъ уже столомъ, меня дожидающуюся. Я нзвинялся ей, что заставилъ ее себя ждать; но она, любя меня, мив то охотно отпустила.

Чтобъ не обременить и не обезпоконть ее, то спать расположился я на дворѣ въ своей коляскѣ; но надобно-жъ было и тутъ произойтить еще одной досадѣ. Люд-цовъ моихъ догадало поставить коляску очень близко и подлѣ самыхъ лошадей пашихъ, и сіи проклятыя не дали мнѣ во всю ночь спать: то и дѣло надобно было имъ тереться о коляску и меня будить.

«О! проклятыя! говориль и твердиль я, просыпаясь разъ десять. На ту пору и васъ здёсь взгомозило». А услышавъ, что быють на колокольнѣ часы, и ихъ ругнуль, говоря:—«вотъ и вы еще тутъ-же и власно какъ въ запуски съ лошадьми спать инѣ не давать согласились!» Словомъ, давно уже я такой безпокойной ночи не имѣлъ.

Проводивъ, или прождавъ кое-какъ ее, спѣшилъ я по утру ѣхать домой, но добродушная, милая и почтенная старушка, хозяйка моя, не хотѣла никакъ отпустить меня безъ завтрака, и я нехотя принужденъ былъ на то согласиться.

Привхавши же къ рѣкѣ, нашелъ я превеликую толпу народа и каретъ, телѣгъ и кибитокъ несмѣтное множество.

- «Что такое?» спрашиваю я, и мий сказывають, что канать порвался, и затымь остановка сдёлалась. «Господи! говориль я: надобно-жь и туть еще чемунибудь быть!»
- И горе напало на меня преведикое; но какъ жданье на перевозъ всего скучнъе, то увидъвъ, что стоитъ почтовый паромъ, велълъ перевезть себя на ономъ, и приъхалъ домой еще довольно рано.

Тутъ не долго медля, но въ тотъ же еще день, потуживъ еще разъ о тщетности своихъ хлопотъ и трудовъ, написалъ и общее свъдъніе и отослалъ иъ повъреннымъ въ Калитино съ нарочнымъ, привазавъ имъ оное межевщику подать, и когда будетъ, по обыкновенію, преклонять ихъ иъ прекращенію споровъ, охотно отъ нихъ отказаться и, всъ ихъ уничтожа, объявить, что мы желаемъ остаться при прежнемъ своемъ владъніи, какъ спокойные дъти отечества.

Не успъль я симъ образомъ сжить съ рукъ своихъ калитинское свое межеванье и получивъ отъ него единственно ту пользу, что послужило оно мит хорошимъ межевымъ училищемъ, какъ принялся за другое давно начатое, но неокончанное дъло, меня дожидавшееся, а именно: за переписываніе набъло сочиненнаго На-каза для прикащика и управителя, ка-кимъ образомъ управлять ему въ небытность господина деревнями.

И какъ оный противъ чаянія вылился довольно великъ и пространенъ, а предписано было, чтобъ онъ помъщенъ былъ не болье вакъ на шести листахъ бумаги, то принужденъ я былъ переписывать его, какъ можно мельче, и имълъ не малый трудъ для умъщенія его въ предписанные предълы и, приобщивъ къ нему нуж--оме схинсья пли для разных экономическихъ записокъ, подписалъ вивсто имени однимъ избраннымъ изъ священнаго писанія приличнымъ къ содержанію его стишкомъ, а имя свое, написавъ на особой цидулкъ и запечатавъ оное въ особомъ маленькомъ конвертцъ съ надписаніемъ на ономъ такого-же девиза, спустиль наконець сей корабль на воду 24-го числа мъсяца іюня, т.-е. отправиль оный въ Москву въ другу моему г. Полонскому, дабы онъ препроводиль его далье по почтъ въ Петербургъ, и остался въ ожиданіи, что отъ него воспослідуеть, не заботясь слишвомъ много о томъ, будетъ-ли признанъ онъ лучшимъ изо всвкъ, или не будеть, и удостоюсь-ли я за то объщаннаго награжденія или нътъ.

Въ сихъ обстоятельствахъ и произше-

ствіяхъ прошель весь іюнь мѣсяцъ, и какъ сей пунктъ времени прилнченъ и къ прерванію сего моего нарочито увеличивша-гося письма, то покончу я оное, сказавъ вамъ, что я есмь и прочая.

(Ноября 1 дня 1805).

## Письмо 139-е.

Любезный пріятель! Теперь, продолжая мое повъствованіе, дошель я до наидостопамятнъйшаго періода времени во всей тогдашней моей первой деревенской жизни, а именно до того мъсяца. іюля 1770 года, въ который началось межеванье, и мы размежевывались съ волостными или съ деревнями, принадлежащими гг. Нарышкинымъ, Льву и Александру Александровичамъ; и какъ межеванье сіе, по разнымъ своимъ обстоятельствамъ и произшествіямъ, достойно подробнаго описанія, какъ для любопытнаго свъдънія вамъ, а болье въ пользу и въ память моимъ потомкамъ, до которыхъ сіе дойтить можеть; то и разскажу я обо всемъ происходившемъ хотя не въ такой подробности, какъ описалъ я въ тогдашнемъ моемъ журналѣ, однако такъ, что можно будетъ подучить о томъ довольное понятіе.

Совствъ тти, какъ размежевка сія началась и производилась съ нами уже въ последнихъ числахъ сего месяца, то напередъ вкратце перескажу вамъ, что случилось въ оной до того времени.

Мъсяцъ сей съ самаго начала своего былъ какъ-то для меня непріятенъ и преисполненъ нъкоторыми досадами и непріятностями. Еще въ самый первый день онаго произошла у меня съ семьянинками моими котя пебольшая и ничего незначущая, но крайне для меня непріятная размолька.

Случилось это въ самый объдъ. Неуспъли мы състь за столъ, какъ и начали онъ дълать по домашнимъ дъламъ нъкоторыя взысканія и говорить: для чего посю пору еще того, для чего другого было не сдълано.

Къ таковымъ и на большую часть пус.

тымъ и неосповательнымъ взыскиваніямъ на мнѣ сдѣлана уже ими была за нѣсколько времени, равно какъ небольшая привычка. Однако я не много на то смотрѣлъ, котя признаюсь, что они меня всегда трогали; но въ сей разъ показались они мнѣ какъ-то досаднѣе нежели въ иное время.

Я не могь утерпѣть, чтобъ не промодвить нѣсколькихъ словъ, кои сочтены колкими, и за нихъ разсерженось, и весь почти день провожденъ въ слезахъ и безмолвіи.

Мнѣ было сіе очень удивительно, ибо я далеко не столь великую проступку сдѣлалъ, чтобъ могла она ихъ гораздо тронуть. Однако я жалѣлъ уже, что и говорилъ; ибо миръ, и сладчайшій покой и единодушіе, какимъ мы всегда наслаждались, не столь мнѣ непріятенъ былъ, чтобъ похотѣлъ я нарушать его для причинъ столь маловажныхъ.

Но какъ пособить тому было уже не можно, то возъимъль уже прибъжище къ терпънію и хотъль, чтобъ все сіе утихло само собою; а чтобъ дать волю утихать сердцу, ушель послъ объда въ поле для точнъйшаго осматриванія одного оврага, или вершины, наволящей на меня при будущемъ межеваньъ великое сумнъніе, и который назывался Грибовскимъ оврагомъ и раздъляль землю нашу въ Хмыровской пустоши съ волостною. И чтобъ лучше обо всемъ потолковать, то пригласиль иттить съ собою и моихъ ближнихъ сосъдей, и обощель съ ними всю оную пустошь.

Не успыть я къ несовсыть еще успоконвшимся боярынямъ монмъ возвратиться, какъ новое произшествие встревожило духъ кой. Приходить ко мит прикащикъ г. Казаринова изъ Болотова, притхавшій только изъ Тулы, и сказываеть отъ него, чтобъ я по Алексинской моей деревнъ имълъ предосторожность...

— «Ба! что это такое? возошиль я, не новыя-ли какія тамь произошли проказы? и не сділалось-ли опять чего досаднаго?» Я разспрашиваль человіка, но не могь ничего узнать боліве.

Сіе встревожило меня очень и тёмъ паче, что я не зналь, чего бы собственно и для чего опасаться. Посов'туя о томъ съ домашними, другого не нашли мы, какъ послать того-же часа туда челов'та съ изв'тестемъ и приказаніемъ, чтобъ остерегались сами, не в'тая чего.

Между тымь какь сіе происходило и сосыдь мой Матыйй Никитичь еще у меня находился, сказывають намь, что къ нему указь изъ Коширы присланъ и что солдать у его вороть дожидается.

— «Слава Богу, закричали мы: это конечно указъ о твоей отставкъ и произведеніи въ чинъ; поздравляемъ тебя, голубчикъ, побъгай домой поскоръе и сообщи намъ извъстіе».

Онъ не сомнъвался и самъ въ томъ, и тотчасъ побъжалъ. Но что-жъ вылилось? Солдатъ пришелъ отъ него ко мнъ, и пакетъ былъ не къ нему, а ко мнъ изъ Экономическаго Общества съ книжкою.

Но вакь я удивился, когда по распечатавін увиділь въ немъ не 12-ую часть, которой я данно ожидаль, а 13-ую съ приложеннымъ письмомъ, которымъ увідоміяли меня, что посланныя мною въ собраніе сочиненія о картофелів апробованы и печатаются уже въ 14-й части, а о 12-й я уже и не зналь: ни-то она ко мні послана, ни-то ність, ни-то пропала.

Легко можно заключить, что присылка сія произвела во мит хотя не такую радость, какъ въ первый разъ, однако все была радостна и пріятна; но помянутое замѣшательство не допустило мит удовольствіе отъ того прямо чувствовать.

Однако въ послѣдующій день, хотя съ трудомъ и нѣкоторымъ для себя насиліемъ, (удалось) всю бурю сію утишить и къ вечеру возстановить опять прежній миръ, согласіе и спокойствіе, чѣмъ и былъ я очень доволенъ.

Еще не успѣло послѣ сего и двухъ дней пройтить, какъ новое произшествіе всѣхъ насъ огорчило и перетревожило. Всѣ мы, вставъ, начали-было сей день препровождать очень весело, какъ вдругъ видимъ, что идетъ по двору чей-то чужой человѣкъ.

Надежда Андреевна, племянница моя, первая узнавъ, что былъ то ихъ человъкъ, воскликнула: «Ахъ, это нашъ человъкъ изъ Кашина!» и власно, какъ предчувствуя предстоящую себъ печаль, смутилась чрезвычайно и не зная, что принесеть ей сія неожидаемая присылка, блъднъла и нъмъла вся.

Она и имъла къ тому спранедливую причину, хотя оной еще и не знала; ибо человъкъ сей привезъ ей печальное извъстіе, что отецъ ея, а мой зять Андрей Өедоровичъ Травинъ липился жизни.

Нельзя изобразить, сколь много тронуло и какъ сильно поразило ее сіе нечаянное и весьма горестное для нея извъстіе. Облившись слезами, упала она безъ памяти и находилась почти весь демь безчувственною.

Всѣ наши утѣшенія, всѣ уговариванія и все, что мы ни говорили, не имѣло ни малаго дѣйствія. Она не слушала и не принимала ничего, не хотѣла ни пить ни ѣсть, и утопала только въ слезахъ и воздыханіяхъ.

Можно сказать, что извъстіе сіе и насъ всъхъ много перетревожило. Хотя по персональности намъ и не очень было его жаль, потому что быль онъ для нихъ худой отецъ; однако, сколь ни худо было симъ несчастнымъ дътямъ при немъ и сколь ни мало могли они отъ него какого добра надъяться, но безъ него обстоятельствы для нихъ сдълались и того еще хуже.

Осталось тогда послѣ его ихъ три дѣвки и всѣ невѣсты, да братъ по тринадцатому году; а сверхъ того, имѣли они на рукахъ у себя его вторую жену и весьма недоброхотную для себя мачиху. Изъ сродниковъ же ближе меня никого у нихъ не было, но и я, будучи въ такой отдаленности, что могъ тогда съ ними сдѣлать?

Совствить тамъ видель я, что по вствить обстоятельствамъ долженъ былъ тогда я имъть объ нихъ главную опеку и попеченіе; а сіе самое п приводило меня въ крайнее нестроеніе, и тъмъ паче, что всть состали и тамошніе ихъ родные писали ко

мить, чтобъ я немедленно туда вхаль защищать ихъ отъ мачихи и оказывать имъ во всемъ свое вспоможение.

Я самъ зналъ, что требовала того отъ меня самая необходимость, и конечно бы немедленно и поъхалъ, еслибъ съ другой стороны неудерживали меня изъбстныя межевыя обстоятельствы; ибо, при такихъ сумнительствахъ и при приближающемъ столь скоро межеваньи, можно-ль было мнѣ на часъ отлучиться?

Итакъ, все сіе смущало меня чрезвычайно; а какъ съ другой стороны и Надеждѣ Андреевнѣ, какъ старшей тогда взъ всѣхъ дѣтей, необходимо надлежало тогда ѣхать скорѣе въ свой домъ для принятія на себя хозяйства, то не понималь я, какъ мнѣ отпустить ее одну домой; а если-бъ дожидаться ей до того, покуда минуетъ межеванье, такъ было-бъ сіе очень долго.

Итакъ, по всему тому, не знали мы что тогда ділать и весь тотъ день провели въ смутныхъ о томъ размышленіяхъ и разговорахъ. Наконецъ положили, чтобъ на утріе мит сътздить къ межевщику и освідомиться отъ него обстоятельніте, когда и скоро ли онъ насъ межевать станетъ, и буде еще нескоро, то-бъ такъть мит скорте въ Кашинъ.

Итакъ, въ послъдующій день, вставъ и одъвшись поранъе, поскакалъ я на Ведминскій заводъ, гдъ тогда межевщикъ нашъ имъль главное свое пребываніе.

Быль то помянутый г. Лыковь, молодець, любившій погулять, попить, повеселиться, а притомъ любившій набивать кармань, и искусство сіе разумѣвшій довольно. Онъ занимался тогда формальнымъ межеваніемъ Нарышкинской волости и, пачиная отъ Дурнева, обощель уже большую половину оной.

Я нашель его едва только проснувшимся и началь съ нимъ тотчасъ о томъ говорить; но онъ не сказалъ мит ни того, ни сего, потому что онъ самъ не зналъ, скоро-ли онъ дойдетъ до смежства волостной земли съ нами; а говорилъ только, что мит тогда никакъ нельзя отлучиться отъ дома и, что легко статься можетъ, что недъли чрезъ полторы онъ и до насъ дойдетъ.

Услышавъ все сіе и привхавъ домой, сталь я съ домашними монии думать, какъ быть и что делать. Препятствіе, недозволяющее мив отлучиться, было очевидно и неопровергаемо, и потому советовали и разсуждали мы болве о томъ, тогда-ли намъ отправлять Надежду Андреенну, или ей меня дожидаться. Наконецъ положили, что отправить ее тогда-жъ и какъ можно скорве; а чтобъ не одной ей вхать, то теща моя воспріяла на себя трудъ проводить и отвезть ее туда, чвиъ и быль я крайне доволенъ.

Такимъ образомъ, собравши, какъ могли скорфе, въ путь и снабдивъ всёмъ нужнымъ, отправили мы объихъ путешественницъ сихъ въ Кашинъ и лишились собесфаницы своей, которою мы были очень довольны, да и она такъ-было къ намъ привыкла и насъ полюбила, что при отъвздъ не могла здёшнихъ мъстъ безъ пролитія слезъ оставить.

По отъёздё нхъ и оставшись только съ женою, принялся я до наступленія межеванья опять за прежнія свои садовыя и литературныя упражненія; ибо по сдёланной привычкё не могъ пробыть и одного часа безъ дёла, а ходилъ либо въ сады и тамъ что-нибудь затёвалъ, предпринималъ и дёлалъ, либо садился за столъ и въ кабинетё своемъ что-нибудь читалъ, или писалъ на бумагѣ. Но частые и безпрерывные почти приёзды къ намъ около сего времени гостей дёлали мнѣ въ томъ великую остановку.

Въ сіе время случилось мнѣ видѣть одного изъ знаменитѣйшихъ сосѣдей моихъ, а именю живущаго въ смежномъ съ дачами нашими селѣ Домнинѣ г-на Хитрова, Николая Александровича. Съ симъ человѣкомъ хотѣлось мнѣ свести давно уже знакомство, но какъ жена у него была барыня свѣтская, гордая, чиновная и особливаго характера, то боярыни наши какъто не охотно хотѣли между собою знакомиться и дружиться; почему и въ сей разъ не поѣхали къ брату моему Михайлу Матвевнчу, у котораго Хитровымъ случа-

лось быть, и куда приглашены были и мы, а принужденъ быль я иттить одинъ уже туда объдать.

Я нашель въ Хитровъ человъка очень хорошаго, разумнаго и охотника до экономіи, и мы все время проговорили съ нимъ не умолкая и разстались, полюбивъ другь друга. Я звалъ-было его къ себъ, но онъ отговорился невозможностію.

Впрочемъ, во время сего свиданія, случилось у насъ смішное произшествіе. Взойди послів обіда престрашная туча съ громомъ и молнією. Хитрова жена чрезвычайно боялась грома, я также былъ не смільчакъ въ разсужденіи сего пункта; но при всемъ своемъ страхів не могъ утерпіть, чтобъ не смінться, смотря на г-жу Хитрову и на странныя ея восклицанія и крики при каждомъ разі, когда сверкала молнія и греміль громъ.

Что касается до предметовъ нашихъ разговоровъ, то наиболте говорили мы о межеваньт, къ обоимъ намъ уже скорыми шагами приближающемся.

Онъ былъ также землями своими смеженъ съ волостными, и сказывалъ намъ, что слыпа, что волостные вездѣ, гдѣ ни межевались, производили со всѣми сосѣдями превеликіе споры и у всѣхъ и дѣльно и недѣльно, а болѣе наглѣйшимъ образомъ отхватывали себѣ земли, боялся и онъ также, чтобъ они и у него не отхватили спорами чего-нибудь, такъ какъ они уже хвалились заблаговременно.

Вст таковые слухи были для насъ очень непріятны; мы заключали изътого навтриое, что межевщикъ ими очень позадобрень, и что дтлають они все сіе не по его ли наущенію и дозволенію; ибо извъстное то было дтло, что межевщики, во встхъ таковыхъ спорахъ, находили свои интересы и пользовались отъ объмъь сторонъ прибытками. Г-нъ Лыковъ же быль намъ съ сей стороны очень подоврителенъ, ибо быль онъ прямо на таковскую руку.

Впрочемъ, радъ я очень быль, отъ г-на Хитрова услишавъ, что онъ съ нами спорять никакъ былъ не намъренъ, также что спорныя нами съ княземъ Горчаковымъ урочищи есть упомянутыя и въ его кръпостяхъ.

Что касается до сего другого и знаменитвишаго нашего сосъда и давнишняго соперника, князя Горчакова, владъльца сельца Злобина, то быль онъ въ сіе время уже генераломъ и особа гордая, надменная и нъкакого страннаго характера.

Онъ прикосновенъ былъ дачами своими къ нашимъ дачамъ въ двухъ мѣстахъ, а сверхъ того имѣлъ еще маленькое участіе и въ самыхъ нашихъ Дворяниновскихъ дачахъ.

И какъ еще у отца его съ покойнымъ дядею моимъ Матвъемъ Петровичемъ было одно, многіе годы продолжавшееся и по сіе время еще нерфшенное судное дело объ одномъ куске принадлежащаго ему стариннаго леса, называемаго Неволочью, въ разсужденіи воторой покойный дядя отыскаль какъто неоспоримыя почти доказательствы по живымъ урочищамъ, что оный принадлежать должень намь, и дело сіе продлилось и не ръшено было единственно за чрезвычайною скупостію моего дяди; то князь, сынъ его и тогдашній владіздедъ Неволочи, опасаясь опять возобновденія сего діла, которое-бы смертію дяди моего поостановилось и замолкло, и не сомпъваясь въ томъ, что мы будемъ спорить, нарочно для сего самъ съ Москвы сътхалъ и жилъ въ сіе время уже данно въ своемъ Злобинъ и на досугъ вымышдаль всякаго рода способы, чёмь бы насъ повредить при межеваньт, а паче всего остриль зубы на сосъдственную къ нему нашу пустошь Хмырово и, какъ молва носилась, грозился какъ-то у насъ ее OTHATL.

Совствить темь, какт онт мнт быль знавомь по службт и по Кёнпгсбергу и быль мнт далеко не такт страшент, какт волостные, то хоттлось мнт съ нимъ видаться; но какт унизить себя предъ нимъ и къ нему такть безт приглашенія не хоттлось, то искаль я случая увидаться съ нимъ въ общей нашей приходской церкви, что мнт и удалось и еще въ прошедшемъ мтсяцт іюнт. И какт свиданіе сіе было у насъ странное и отчасти достопамятное, то и опишу я оное такъ, какъ описаль, въ тотъ же день, въ тогдашнемъ моемъ журпаль.

Было сіе 6-го іюня, что я, услышавь, что онъ будеть въ об'ядн'в, восхот'влъ в самъ туда-же съ'вздить не столько для богомолья, сколько для того, чтобъ выдаться съ княземъ, будущимъ моимъ по межеванью соперникомъ.

Признаюсь, что нетерпаливо хоталь в видать, какъ онъ со мною обойдется, а притомъ повеселиться непомарною его спасью и напыщениемъ. Я дайствительно и аздилъ, и его высокопревосходительство и княжеское сіятельство увидать удостоился, и могу прямо сказать, что онъ прямой князь, бо все въ немъ замать шано было на гордости и превозношения.

Уже и первое самое было то, что ему, по всему видимому, насъ хорошенько у церкви проторить себя и ждать заставить; онъ соблаговолиль не прежде какъ въ двънадцатомъ уже часу возымъть свой великолъппый выъздъ изъ сельца Злобина.

Собра вшійся къ церкви народъ ждаль, ждаль, но наконець, наскучивъ, сталь уже расходиться по домань. Братъ Михайла Матвъевичъ, который не спрося броду сунулся въ воду, прождаль его также часа два и, наскучивъ, уъхаль въ Савинское къ объднъ.

Но меня онъ не обмануль. Я, заключая напередъ, что онъ рано не привдетъ п что, можетъ быть, изъ пышности захочетъ нарочно насъ проторить, повхалъ хотя въ обыкновенное время, но, забхавъ къ Матвъю Никитичу, просидълъ у него до самаго того времени, какъ увидъли вдущаго его по полю, а тогда повхалъ уже и я. Итакъ, князь былъ уже въ церкви, какъ мы привхали.

Онъ стоялъ, напыщенный спѣсью, на моемъ мѣстѣ; былъ до сего гордъ, былъ гордъ, а тогда уже изъ рукъ вонъ! Я сталъ позади его, и хотя онъ довольно могъ слышать, что я позади его стою, однако онъ стоялъ, какъ столбъ вкопанной и во всю обѣдню не только назадъ, но и на сторону не оборотился. Итакъ, мы съ нимъ и не здоровкались.

Досадно мнѣ сіе невѣдомо какъ было, и я внутренно хохоталъ такой глупой надменности, и нарочно вопреки тому дѣлая, не задиралъ его и ему не кланялся, а хотѣлъ видѣть, что воспослѣдуетъ далѣе.

Наконецъ, выходитъ попъ съ аптидоромъ; князь не пошелъ къ нему, и я также. Итакъ, не видались мы и тутъ съ нимъ. И какъ казалось митъ, то не хотвлось ему и вовсе со мною видаться, ибо какъ скоро отошла объдня и молебенъ, то пошелъ его сіятельство прикладываться къ неонамъ, дабы я, между тъмъ, вышелъ изъ церкви.

Однако я не таковъ былъ глупъ, а остался ждать, покуда совершить онъ свою набожную церемонію, которую производиль онъ съ такою важностію, что во время оной не взглянулъ ни однажды на народъ и на меня. Но какъ кончилось сіе, то необходимо надобно было уже намъ видѣться и ему иттить мимо меня.

Я поклонился ему по старинному нашему знакомству, а онъ первымъ словомъ спросилъ меня, ѣздилъ ли я въ Петербургъ? Удивилъ онъ меня симъ вопросомъ, ибо я такого страннаго нимало не ожидалъ.

- Нѣтъ, сказалъ я ему, у меня и на умѣ не бывало.
- «Мит сказали, подхватиль онъ: да кто-жъ это тздиль, Ладыженскій что-ли?
- Да, сказаль я, Ладыженскій вздиль, и онь вамь, небось, сказываль.

Послъ сего перваго явленія, спросиль онъ меня:

- «Что ты такъ худъ сталь?»
- Никакъ! говорю я; а все таковъ же! Третій вопросъ быль следующій:
- «Гдѣ ты быль, какъ я приѣхаль? Мнѣ сказали, что тебя не было дома».
- Да, сказаль я, я вздиль кой-куда на сихъ дняхъ.

Симъ весь разговоръ нашъ въ церкви тогда кончился. Онъ остался съ попомъ бесъдовать и брать просфиры, а мы выши и остановились на крыльцъ. Онъ, вышедши, началъ аллегорію говорить о

нищихъ и разспрашивать чьи они; а я увидъвъ, что сошла между тъмъ и кня-гиня, жена его, подошелъ къ ней, по старинному знакомству, поцъловаться, ибо тогда обыкновение еще было цъловаться.

Она по добродушію своему обошлась со мною очень ласково, спросила, все-ли мы здоровы и благополучны и какъ уве-селяемся деревенскою жизнію, и прочее, и я на все отвътствовалъ такимъ же ласковымъ и благопріятнымъ тономъ.

Между тёмъ, съ нетерпеливостію ожидаль я, не пригласить ли меня князь къ себе, однако у него и на уме того не было; а я тому быль и радъ, ибо, въ такомъ случае, принужденъ бы я быль къ нему ёхать. Такимъ образомъ кончилось наше свиданіе. Князь съ помпою поёхаль домой, а мы также.

Далье и кстати, разскажу вамъ еще объ одномъ своемъ сосъдъ, съ которымъ я около сего же времени случайно познакомился. Былъ то живущій въ деревнъ Дубачинъ г. Селивановъ, по имени, Алексъй Оедоровичъ.

О семъ человъкъ наслышался я уже издавиа, что онъ былъ мудраго и особаго характера, чрезвычайный охотникъ до собакъ, до птицъ всякаго рода, имълъ весь домъ наполненный ими и велъ странную и уединенную жизнь. И'миъ давно уже хотълось изъ единаго любопытства его видъть, ибо впрочемъ, какъ онъ ни къ кому не взжалъ, то не лестно было и его знакомство. Но около сего времени, какъ случилось въ селеніи у него стоять межевщику Х вощипскому, и миъ надобно было у него побывать, то согласились мы съ нимъ къ сему чудаку сходить.

И что-жъ нашли мы у него? Вся передняя и довольно просторная комната наполнена была у него разнаго рода собаками: были туть борзыя, были лягавыя и разныхъ другихъ родовъ, и большія и малыя.

Всв онв подняли такой лай и отъ всвхъ ихъ была такая вонь, что мы принуждены были почти заткнуть свои уши и ноздри при прохождении сквозь сил комнату, боясь, чтобъ не оглушить себя и не задох- и нуться.

За сею слъдовала другая, столь-же просторная, но ничъмъ не дучшая. Сія вся загромождена была несивтнымъ иножествомъ клътокъ: нныя изъ нихъ висъли въ окошкахъ и въ такомъ множествъ, что затемняли собою всю комнату; другими унизаны были всв ствны; третьи висвли сь потолока; а иныя и крупнейшія помещены были въ углажъ и въ простънкахъ, на полу и подлъ стънъ, и во всъхъ ихъ такое множество и малыхъ и большихъ птицъ, и производили онъ пъніемъ и щекотаніемъ своимъ такой громъ и шумъ, что не можно было слышать голоса говорящаго вблизи человъка. А какъ и сін животныя не производили отъ себя благовонія пріятнаго, то не могь я, чтобъ не пожать плечии и не подивиться человъку, провождающему жизнь въ таковомъ многочисленномъ сообществъ разныхъ животныхъ, и обоняя всякій день ужасное зловоніе, отъ нихъ происходящее.

Въ самыхъ комнатахъ хозяйскихъ ничъмъ почти было не лучше: онъ всъ были закоптълыя. мрачныя и напскучнъйшія; а согласовались съ тъмъ и всъ приборы.

Самъ хозяинъ былъ уже немолодыхъ лътъ и жилъ также не весьма прибористо. Онъ приняль насъ ласково, угощаль насъ кофеемъ, но кофеемъ такимъ, какого хуже я отъ роду не пивалъ; а все сіе въ совокупленіи своемъ иміто столь мало прелестей, что мы рады-рады были, когда вырнались изъ сей вонючей и вредной атмосферы на чистый надворный воздухъ и, говоря между собою, не могли довольно надивиться образу жизни сего впрочемъ довольно достаточнаго человъка, но о которомъ г. Хвощинскій сказаль такое слово, которое мнь очень полюбилось; а именно, онъ, говоря о г. Селивановъ, сказалъ, «что, братецъ, у него ничего изтъ, да и самого его изтъ.»

Но не симъ, а совсѣмъ другимъ образомъ угостилъ у себя я сего дюбезнаго и добраго землемѣра, посѣтившаго меня чрезъ нѣсколько дней послѣ того. Оть меня совсёмь съ другими мыслями онь поёхаль, и могу сказать, что от мнѣ не только тогда, но и многіе годи спустя, когда случалось видать мнѣ его въ Тамбовѣ, оказываль, какъ бы родисй какой, всевозможныя ласки и былопріятствы.

Тогда же обязаль онь меня очень коданіемь мит многихь искреннихь и дружескихь совтовь, въ разсуждении приближающагося къ намъ межеванія, и наставленіями какъ поступить при ономь, ибо ему я во многомъ открылся.

Отъ г. Лыкова же совътоваль от мнѣ брать возможнѣйшія осторожност н всего меньше вѣрить всѣмъ его мескамъ, наружнымъ благопріятствамъ и лебезенью; но не такъ отзывался о комощникѣ его, второкласномъ землемърѣ г. Сумароковѣ, котораго жвалыъ онъ мнѣ и говорилъ, что онъ малы добрый, знающій честь и благородста, и все сіе, какъ намъ послѣ самал опитность доказала, была точная правда.

Наконецъ, скажу вамъ объ одной симной, но полезной выдумкъ, которую слчилось инъ около сего времени слъпъ

Родилась у меня въ сей годъ сим пшеница очень хороша; но какъ посим она была близко подлѣ усадьбы, то ко пади на нее воробьи и въ такомъ межествъ, что мы не знали, что дълать и какъ ихъ отогнать, ибо и стръляли, и чего ке дълали, но ничто не помогало: остерычились проклятые и вредъ причиняли мликій, и тогда выдумалъ я оное средстю, а именно:

Я смастериль чучелы, похожія очем на живыхь летущихь ястребовь, сшим ихь изь тряпиць и картузной бумага в раскрасивь подь натуру. Сін чучелы водениль я на длинныхь шнурахь и распетиль между двухь высокихь тычны, такь что они видь имели летенія, и далимь вь приделанные когти по живому привязанному воробью; и какъ чучели сін безпрерывно надъ пшеницею колебелися вётромъ и казались летящими, то сіе такъ устрашило воробьевь, что ше одинь изъ нихь не посмёль покавать в

глаза, и намъ удалось симъ образомъ спасти свою пшеницу.

Какъ вскоръ за симъ и началось уже наше межеванье, то хотя бы и слъдовало мит приступить теперь къ описанію встать произшествій, при томъ бывшихъ; но какъ безъ предварительнаго увъдомленія, въ какихъ обстоятельствахъ находились въ сіе время наши дачи, многое будетъ для васъ темно и непонятно, то дозвольте мит напередъ изъяснить вамъ оныя.

Обстоятельствы нашихъ земель были такъ спутаны и находились въ такихъ замъшательствахъ, что я со всъмъ моимъ въ межевыхъ дълахъ приобрътеннымъ знаніемъ часто, при размышленіяхъ объ нихъ, самъ не зналъ, къ чему пристать своими мыслями и которое изъ многихъ намъреній выбрать и принять лучше и полезнъе, для желаемаго удержанія оныхъ зъ собою во всей цълости.

Ибо какъ устрашалъ меня не одинъ оказавшійся великой примітрь, но и во многихъ мъстахъ спутавныя и недовольно ясно въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ описанныя живыя урочищи и примъты, могущія послужить сосъдственнымъ спорщикамъ въ великую пользу, а намъ во вредъ; то зная, что при тогдашнемъ межевань весьма важны были и живыя урочищи и могли многимъ помогать приобрѣтать себѣ земли, то, не полагаясь во многомъ на собственное свое знаніе, совътовалъ о многихъ сумнительствахъ и съ госполами знакомыми себъ межевшиками. Но какъ и ихъ совъты и мнънія не о всъхъ были одинакія и одни толковали такъ, а иные инако, такъ что иногда приходилъ оттого еще въ пущее замфшательство мыслей. Наиглавнъйшее состояло въ сл вдующемъ:

Всѣ наши земли состояли, по несчастію, не изъ одной, а изъ осьми разныхъ дачъ и пустошей, которыя котя и были между собою смежны, но собственныхъ границъ между оными и того, до котораго мѣста простиралась одна и съ котораго собственно начиналась другая, того не только я, но и никто изъ престарѣлыхъ здѣш-

нихъ старожиловъ не зналъ въ точности, а знали только вообще мѣста, гдѣ которан лежала.

Но какъ всё оныя сообщить въ одну дачу никоимъ образомъ было не можно, потому что не во всёхъ ихъ равное число владёльцевъ находилось, а въ иныхъ было ихъ болёе, а въ другихъ менёе, а всё таковыя законами повелёвалось не сообщать во-едино, а размежевывать порозны; то и не зналъ я, гдё показывать имъ внутреннія границы, да и идучи по окружной межё не видалъ, гдё показывать имъ началы и гдё окончанія.

Собственная дача сельца нашего Дворянинова лежала на ръкъ Скингъ, по объимъ оной сторонамъ, и была сама по себъ очень невелика, и половина оной лежала по теченію сей ръки вправо или къ востоку, а другая по лъвую сторону, или къ западу, и окружена была она отчасти своими, отчасти посторонними землями.

Съ западной и съверной стороны окружала ее сперва церковная земля, а потомъ земля смежнаго сельца Котова. За нею и съ восточной стороны примывала къ ней пустошь наша Хмырово, а за сею волостная земля г-дъ Нарышкиныхъ.

Съюжной же стороны и за ръкою Скингою и Гвоздевкою примыкала къ ней пустошь наша Гвоздево, а за сею на западъ земля деревни Трухиной или Болотовой.

Владъльцевъ въ сей дачѣ было тогда интеро: четверо насъ да князь Горча-ковъ, имѣвшій въ ней маленькую частичку... И въ разсуждевіи собственно сей дачи не ожидаль и почти не опасался я споровъ, ибо съ волостиыми разграничивала насъ на большую часть одна писцовая Яблоновская вершина, а съ котовскими писцовая же рѣчка Трудавецъ. Однако какъ были прогалки и не по живымъ урочищамъ, то могли споры заводить съ нами и тѣ и другіе.

Вторую дачу составляла помянутая пустошь Хмырово, простирающаяся отъ Дворяниновской земли въ сѣверную сторону далече, и даже до самой рѣчки Трешясь, чтобъ не оглушить себя и не задохнуться.

За сею слъдовала другая, столь-же просторная, но ничемь не лучшая. Сія вся загромождена была несметнымъ множествомъ клетокъ: иныя изъ нихъ висели въ окошкахъ и въ такомъ множествъ, что затемняли собою всю комнату; другими унизаны были вст сттны; третьи вистли съ потолова; а иныя и врупнъйшія помъщены были въ углажъ и въ проствикажъ, на полу и подлъ ствиъ, и во всъхъ ихъ такое множество и малыхъ и большихъ птицъ, и производили онъ пъніемъ и щекотаніемъ своимъ такой громъ и шумъ, что не можно было слышать голоса говорящаго вблизи человъка. А какъ и сін животныя не производили отъ себя благовонія пріятнаго, то не могь я, чтобъ не пожать плечии и не подивиться человъку, провождающему жизнь въ таковомъ многочисленномъ сообществъ разныхъ животныхъ, и обоняя всякій день ужасное зловоніе, отъ нихъ происходящее.

Въ самыхъ комнатахъ хозяйскихъ ничъмъ почти было не лучше: онъ всъ были закоптълыя, мрачныя и наискучнъйшія; а согласовались съ тъмъ и всъ приборы.

Самъ хозяинъ былъ уже немолодыхъ льть и жиль также не весьма прибористо. Онъ принялъ насъ ласково, угощалъ насъ кофеемъ, но кофеемъ такимъ, какого хуже я отъ роду не пиваль; а все сіе въ совокупленіи своемъ им'вло столь мало прелестей, что мы рады-рады были, когда вырвались изъ сей вонючей и вредной атмосферы на чистый надворный воздухъ и, говоря между собою, не могли довольно надивиться образу жизни сего впрочемъ довольно достаточнаго чедовъка, но о которомъ г. Хвощинскій сказаль такое слово, которое мит очень полюбилось; а именно, онъ, говоря о г. Селивановъ, сказалъ, «что, братецъ, у него ничего нътъ, да и самого его нътъ.»

Но не симъ, а совсѣмъ другимъ образомъ угостилъ у себя я сего любезнаго и добраго землемѣра, посѣтившаго меня чрезъ нѣсколько дней послѣ того. Оть меня совсёмь съ другими мыслями онъ поёхаль, и могу сказать, что отв мнё не только тогда, но и многіе годи спустя, когда случалось видать мнё его въ Тамбове, оказываль, какъ бы родной какой, всевозможныя ласки и благопріятствы.

Тогда же обязаль онь меня очень ноданіемь мнѣ многихь искреннихь и дружескихь совѣтовь, вь разсужденій приближающагося къ намь межеванія, и наставленіями какъ поступить при ономъ, ибо ему я во многомъ открыдся.

Отъ г. Лыкова же совътоваль онъ мнѣ брать возможнѣйшія осторожности и всего меньше върить всѣмъ его ласкамъ, наружнымъ благопріятствамъ и лебезенью; но не такъ отзывался о помощникъ его, второкласномъ землемъръ г. Сумароковъ, котораго хвалиль онъ мнѣ и говорилъ, что онъ малый добрый, знающій честь и благородство, и все сіе, какъ намъ послѣ самая опытность доказала, была точная правда.

Наконедъ, скажу вамъ объ одной смѣшной, но полезной выдумкѣ, которую случилось мнѣ около сего времени сдѣлать.

Родилась у меня въ сей годъ озимая пшеница очень хороша; но какъ посѣяна она была близко подлѣ усадьбы, то напади на нее воробьи и вътакомъ множествъ, что мы не знали, что дълать и какъ ихъ отогнать, ибо и стрѣляли, и чего не дълали, но ничто не помогало: остервенились проклятые и вредъ причиняли великій, и тогда выдумалъ я оное средство, а именно:

Я смастериль чучелы, похожія очень на живыхь летущихь ястребовь, сшивь ихь изь тряпиць и картузной бумаги и раскрасивь подъ натуру. Сін чучелы поцібпиль я на длинныхь шнурахь и распетияль между двухь высокихь тычинь, такь что они видь иміли летінія, и даль имі вь приділанные когти по живому привязанному воробью; и какь чучелы сін безпрерывно надъ пшеницею колебалися вітромъ и казались летящими, то сіе такь устрашию воробьевь, что ни одинь изъ нихъ не посміль показать и

глаза, и намъ удалось симъ образомъ спасти свою пшеницу.

Какъ вскорт за симъ и началось уже наше межеванье, то хотя бы и следовало мит приступить теперь къ описанию всехъ произшествий, при томъ бывшихъ; но какъ безъ предварительнаго уведомленія, въ какихъ обстоятельствахъ находились въ сіе время наши дачи, многое будеть для васъ темно и непонятно, то дозвольте мит напередъ изъяснить вамъ оныя.

Обстоятельствы наших земель были такь спутаны и находились въ такихъ замёшательствахъ, что я со всёмъ монмъ въ межевыхъ дёлахъ приобрётеннымъ знаніемъ часто, при размышленіяхъ объ нихъ, самъ не зналъ, къ чему пристать своими мыслями и которое изъ многихъ намёреній выбрать и принять лучше и полезнёе, для желаемаго удержанія оныхъ зъ собою во всей цёлости.

Ибо какъ устращалъ меня не одинъ оказавшійся великой приміръ, но и во многихъ мъстахъ спутанныя и недовольно ясно въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ описанныя живыя урочищи и примъты, могущія послужить сосъдственнымъ спорщикамъ въ великую пользу, а намъ во вредъ; то зная, что при тогдашнемъ межевань весьма важны были и живыя урочищи и могли многимъ помогать приобрѣтать себѣ земли, то, не полагаясь во многомъ на собственное свое знаніе, совътоваль о многихъ сумнительствахъ и съ госполами знакомыми себъ межевщиками. Но какъ и ихъ совъты и мивнія не о всвхъ были одинавія и одни толковали такъ, а иные инако, такъ что иногда приходилъ оттого еще въ пущее замѣшательство мыслей. Нанглавныйшее состояло въ сл вдующемъ:

Всв наши земли состояли, по несчастію, не изъ одной, а изъ осьми разныхъ дачъ и пустошей, которыя хотя и были между собою смежны, но собственныхъ границъ между оными и того, до котораго мъста простиралась одна и съ котораго собственно начиналась другая, того не только я, но и никто изъ престарълыхъ здъш-

нихъ старожиловъ не зналъ въ точности, а знали только вообще мъста, гдъ которан лежала.

Но вакъ всё оныя сообщить въ одну дачу никоимъ образомъ было не можно, потому что не во всёхъ ихъ равное число владёльцевъ находилось, а въ иныхъ было ихъ болёе, а въ другихъ менёе, а всё таковыя законами повелёвалось не сообщать во-едино, а размежевывать порозны; то и не зналъ я, гдё показывать имъ внутреннія границы, да и ядучи по окружной межё не видалъ, гдё ноказывать имъ изчалы и гдё окончанія.

Собственная дача сельца нашего Дворянинова лежала на ръкъ Скингъ, по объимъ оной сторонамъ, и была сама по себъ очень невелика, и половина оной лежала по теченію сей ръки вправо или къ востоку, а другая по лъвую сторону, или къ западу, и окружена была она отчасти своими, отчасти посторонними землями.

Съ западной и съверной стороны окружала ее сперва церковная земля, а потомъ земля смежнаго сельца Котова. За нею и съ восточной стороны примывала къ ней пустошь наша Хмырово, а за сею волоствая земля г-дъ Нарышкиныхъ.

Съюжной же стороны и за ръкою Скингою и Гвоздевкою примыкала къ ней пустошь наша Гвоздево, а за сею на западъ земля деревни Трухиной или Болотовой.

Владальцевь въ сей дача было тогда пятеро: четверо насъ да князь Горча-ковъ, имавшій въ ней маленькую частичку... И въ разсужденіи собственно сей дачи не ожидаль и почти не опасался я споровь, ибо съ волостными разграничивала насъ на большую часть одна писцовая Яблоновская вершина, а съ котовскими писцовая же рачка Трудавецъ. Однако какъ были прогалки и не по живымъ урочищамъ, то могли споры заводить съ нами и та и другіе.

Вторую дачу составляла помянутая пустошь Хмырово, простирающаяся отъ Дворяниновской земли въ сѣверную сторону далече, и даже до самой рѣчки Треш-

ни иза оную, и содержала въ себъземли довольное множество.

Она окружена была со всъхъ почти сторонъ землями чужими, и примыкала къ ней сперва земля деревни Котоьой, потомъ земля деревни Злобиной, самой той, гдъ находился тогда владълецъ ея, горделивой мой князь Горчаковъ.

Далъе за сею и за ръчкою Трешнею, приткнулась къ ней концомъ земля деревни Городни, а за сею, и на великое пространство и даже до Дворяниновской земли, прилегала къ ней бокомъ земля волостная, отдъляющаяся отъ ней отчасти живымъ писцовымъ урочищемъ, называемымъ Грибовскимъ оврагомъ, отчасти полевою межею.

Въ разсуждени сей пустоши опасался я уже болье споровъ какъ отъ волостныхъ, такъ и отъ князя Горчакова по Злобину. Сколько слухи до насъ доходили, то грозились волостные отхватить отъ насъ большую часть пустоши, утверждая, что будто бы Грибовской верхъ не тотъ, который мы называемъ, а другая вершина въ этой же пустоши, по несчастію, находившаяся, и такое-же точно положеніе имъвшая, но лежавшая только ближе къ Злобину.

Князь также твердиль и хотель насъ совсемь изъ пустоши выгнать. А какъ владельцы въ сей пустоши были самые теже, какъ и въ Дворяниновской, и посему должна она была совокуплена быть съ нею, то и наводило сумнение на меня то обстоятельство, что, въ случае спора, могла и Дворяниновская дача подвергнуться опасности.

Третью дачу составляла пустошь Г воздевою и дево, лежащая за ръчкою Гвоздевкою и прилегающая внутренними боками къ землъ Дворяниновкъ, Болотовской и пустоши Голенинки, а наружнымъ бокомъ къ волостной землъ и къ ръчкъ Скингъ или паче къ заводскому Елкинскому пруду.

Въ сей пустоши находилось уже шесть владъльцевъ, и кромъ насъ и князя имълъ еще небольшое участіе нъкто Казариновъ, что послъ во владъніе досталось

г-ну Огаркову, а потому и должна была она отмежевана быть особо.

Въразсуждени сей пустоши, казалось бы, и не было причины опасаться мет споровъ, ибо она вся почти окружена была живыми писцовыми урочищами, а гдѣ не было ихъ, тамъ была видима еще старинная межа съ прежними межевыми ямами; а сверхъ того по сей пустоши имъли мы на волостныхъ законную претензію.

Помянутый ихъ Елкинскій заводскій прудъ запружень быль на общей у насъсъ ними земль, и они за берегь нашъ плачивали намъ встарину по сту рублей денегь ежегодно; но какъ заводъ перевелся, то платить перестали, а прудъ все остался существующимъ. Итакъ, можно было и намъ съ ними еще о прудъ законно спорить, почему и былъ я съ сей стороны почти спокоенъ.

Четвертую дачную землю составляла пустошь Голенинка, лежавшая за пустошью Гвоздевою въ углу къ волостной земль, и прилегающая однимъ бокомъкъ ней, а другимъ къ дачной земль деревни нашей Болотовой, а третьимъ къ лежащей за ними нашей пустоши Щиголевой.

Въ сей пустоши хотя и и братья мом владънія не имъли, а имъль только нъвоторое участіе Матвъй Никитичъ, главные же владъльцы были Казариновъ и Ладыженскіе; однако какъ и она связана была съ нашими землями, то надобно было и объ ней хлопотать.

Пятую дачную землю составляла помянутая и самая отдаленнъйшая отъ насъ пустошь Щиголева, лежащая по конецъ всъхъ нашихъ земель и бокомъ къ землямъ села Домнина, г-на Хитрова, а прочими боками своими примыкала къ землямъ нашимъ деревни Болотовки и пустоши Шаховой; но гдъ она съ ними разграничивалась, того никто не зналъ и не въдалъ.

Въ сей пустоши владъльцами были мы да Ладыженскіе; Казаринова же и князя не было. И какъ она нигдъ живыхъ урочищъ не имъла и бокъ ея къ Домнину былъ описанъ такъ двоесмысленно и

неясно, что я какъ огня опасался спора отъ Хитрова, и готовился уже уступить ему десятинъ двадцать, ежели-бъ онъ заспорилъ.

Шестую дачную землю составляла прикосновенная къ ней пустошь Шахова. Сія проклятая пустошь наводила на меня болъе всъхъ сумнънія и была главнъйшимъ предметомъ всъхъ моихъ стараній, вымысловъ и заботъ.

Она лежала бокомъ отчасти къ Домнинской, а более къ вемле князя Горчакова, отделенной отъ ней речкою Язовкою. И какъ самое верховье сей речки было сумнительное, то отъ самаго того и произошель, летъ за 15 до того, у дяди моего съ княземъ Горчаковымъ споръ и исковое челобитье о лесе его, называемомъ Неволочью, находящемся въ верховье сей речки и прилегающемъ къ сей пустоши и общирностію десятинъ до 60 простирающемся.

Сей споръ, о которомъ упоминалъ я вамъ уже и прежде, не можно намъ было никакъ оставить, ибо описанныя въ писцовыхъ книтахъ живыя урочищи и старинныя межевыя ямы, до нынъ еще видимыя, гласили явно и почти неоспоримо въ нашу пользу.

Почему, хотя-бъ мнѣ, при открытомъ великомъ въ земляхъ нашихъ примърѣ, и не весьма хотѣлось сей споръ при межевань возобновлять и производить, дабы не приумножить тѣмъ еще больше количество излишней земли, которую и безъ того не зналъ я какъ сохранить; но принуждала меня къ тому самая необходимость, ибо братья мои и слышать о томъ не хотѣли, чтобъ отъ сего спора отстать и даже сердились на меня при единомъ намеканіи моемъ о томъ стороною.

Седьмую дачную землю составляла небольшая пустошь В оронцова, прилегающая въ помянутой Шаховой однимъ бовомъ, а другимъ въ землямъ внязя Горчакова, деревни Матюшиной, третьимъ въ пустошъ Ермаковой, принадлежавшей котовскимъ съ сосъдомъ монмъ Матвъемъ Никитичемъ, а четвертымъ въ землямъ деревни Болотовой.

придожения въ «Русской старинъ» 1871 г.

Но какъ пустошь сія, отділенная отъ чужихъ земель хотя неоспоримыми живыми урочищами, принадлежала только тімъ же владільцамъ какъ и Шахова, а именно намъ и Казаринову, то и должна была по законамъ соединена быть съ оною воедино.

Наконецъ, осьмою дачною землею была земля деревни нашей Трухиной или Болотовой, въ которой было шесть помёщиковъ, а именно: четверо насъ, Болотовыхъ, да Казариновъ, да Ладыженскіе и которыя земли лежали посреди всёхъ нашихъ дачъ, между Дворяниновскою, Гвоздевскою, Голенинскою, Щиголевскою землею. Но, по всей ея окружности, неизвёстно было миё, гдё находились ея точные предёлы, а столько же мало знали о томъ и всё наши старожилы.

Кромъ сихъ 8-ми большихъ дачныхъ земель, имъли мы еще маленькій клочокъ отхожаго Гвоздевскаго луга, лежащаго за нашею церковью подлъ ръчки Язовки и совсъмъ отъ нашихъ земель отдъленную.

Воть въ какихъ обстоятельствахъ находились наши земли. Я тысячу разъ благодарилъ самъ себя, чтоя всв оныя снялъ
и положилъ на планъ заблаговременно, съ
аккуратнъйшею внутренною ситуаціею,
и чрезъ то приведенъ былъ въ состояніе
заблаговременно и на планъ тамъ внутреннія границы и смежности всъмъ онымъ
землямъ назначить, гдъ по разсмотрънію
моему было приличнъе.

Чтожъ касается до помянутаго примъра, оказавшагося при измъреніи на планъ во всей дачъ или земляхъ нашихъ вообще, то намъренъ я былъ разсчислить оный по пропорціи четвертной дачи на встоныя земли и пустоши, дабы никому не было обидно, и вст получили-бъ въ ономъ участіе.

Но не такъ воспослъдовало, какъ я думалъ и, заблаговременно располагая, на планъ своемъ назначивалъ.

Но о семъ разскажу я вамъ впередъ въ свое время; а теперь, какъ письмо сіе уже увеличилось слишкомъ, то дозвольте мнѣ оное кончить и сказать вамъ что я есмь, и прочая.

(Ноября 5 дня 1805 года).

### Письмо 140-е.

Любезный пріятель! Приступая теперь. наконець, къ описанію происходившаго межеванья, скажу, что начальное было только по прикосновенности, а не формальное наше, ибо формально межевалась тогда Нарышкина волость, а не мы, следовательно и коснулось оно, въ сей разъ, до насъ однимъ только бокомъ.

Приближилось оно въ намъ при обходъ волости со стороны отъ Квавина, и волостные должны были размежевываться съ пустопии нашими: Голенинкою и Гвоздевою, а потомъ съ Дворяниновскою и Хмыровскою дачею... и дошло собственно до насъ еще въ концъ іюля мъсяца, а именно 22-го числа онаго.

Межеваль нась съ волостью помянутый землем фръ г. Лыковъ, челов фкъ казавшійся по наружности очень добрымъ, къ намъ ласковымъ, дружелюбнымъ и благопріятнымъ; но, какъ посл оказалось, былъ онъ лукавый, скрытый, корыстолюбивый, безчестный и негодный челов фкъ.

Какъ мы съ нимъ сдълались давно и тогда еще знакомы, какъ онъ быль далеко еще отъ насъ, и онъ къ намъ очень часто взжаль, и мы его во все это время поили и кормили, какъ добрую свинью, и всячески угощать и всемь и всемь служить ему старались; то и не ожидали мы никакъ, чтобъ онъ посягнулъ на насъ кавими-нибудь злодъйствами и неправдами : и тъмъ паче, что онъ всегда прикрывалъ ( себя непроницаемою личиною притворства и наружною къ намъ ласкою, благопріятствомъ и усердіемъ, и умъль сіе такъ отр дълать, что я хотя и зналъ, что онъ угощенъ былъ досыта волостными, но побожиться бы за него быль готовъ, і что онъ никакъ не въ состоянія, забывъ честь совствить и все благородство, изъ бездъльной корысти продать насъ волостнымъ и поступить съ нами такъ без-

дъльнически, какъ поступилъ онъ при тогдашнемъ случаъ.

Мы хотя всячески къ нему ласкались и всегда старались ему всёмъ, чёмъ могли, прислуживать; однако какъ онъ за день до начала межеванья былъ имянинин-комъ, то, не сомнёваясь, что онъ въ сей день сдёлаеть для насъ обёдъ и всёхъ насъ къ себё позоветъ, изготовили-было ему приличные къ сему дню и добрые подарки.

Однако опъ сего не сдѣлалъ, и не допустила его ло того либо скупость, ибо
жилъ онъ очень скупо, либо совѣсть: ибо,
въ самое то время, ковали они съ волостными начальниками и повѣренными
злые противъ насъ ковы и составляли
всевозможныя ухищренія и замыслы ко
вреду нашему. А посему и остались всѣ
наши подарки дома; что было и очень
кстати, потому что они пропали-бъ по
пустому и ничего бы въ пользу нашу не
подѣйствовали.

Между темъ какъ мы званья отъ межевщика дожидались, услышали мы, что волостные мужнки все ходили около нашего Гвоздевскаго заказного леса, отыскивали какія-то ямы, посматривали межеста, где имъ иттить отводомъ при межеванье.

Досадно намъ сіе всёмъ было, и мы послали того часа людей, чтобъ нхъ стараться изловить, какъ-бы непріятельскихъ подзорщиковъ и шпіоновъ, а после обеда и сами туда съ братьями поёхали.

Не успыли мы туда привхать, какъ сказывають намъ, что поймали волостного мужика съ нарубленнымъ воровски въ нашемъ заказъ лъсомъ.

— «О! о! закричали тогда мон братья, воть мы ему ужо дадимъ!» а я себъ на умъ: «не таково, не таково строго!» и въ самомъ дълъ не зналъ, что съ нимъ дълать.

Ко мнѣ, какъ къ главному всей нашей стороны начальнику, представили его какъ плѣнника, и онъ только и зналъ, что валагся у меня у ногъ и просилъ помилованія; что и было у меня на умѣ сдѣлать, ибо я хотя и могъ-бы тогда поступить съ

нимъ, какъ съ воромъ и его не только жестоко наказать, но послѣ отослать и въ городъ; но какъ я и въ прочее время не такой былъ драчунъ и забіяка, а тогда и подавно не хотѣлось мнѣ раздражать волостныхъ и тѣмъ болѣе подавать на себя повода ко враждѣ: разсудилъ я его только постращать, будто бы хотимъ его сѣчь, а послѣ отсылать связаннаго въ городъ, а наконецъ оказалъ будто ему милость и, пожалѣвъ старости его. отпустилъ безо всего и не сдѣлавъ ему ни-какого оскорбленія.

Итакъ, 21-го еще числа іюля, какъ наканунѣ того дня, въ который началось самое межеванье съ нами, получилъ я отъ повѣреннаго моего, ходившаго всякій день при межевщикѣ, увѣдомленіе, что межевщикъ уже подошелъ очень близко къ нашей дачѣ и на утріе будетъ межевать волость съ Хитровымъ.

Сіе насъ всѣхъ перетревожило, ибо можно было заключить, что въ этотъ день дойдеть уже и до нашей зеили. Итакъ, поднялись у насъ сборы, хлопоты и кричанья: «давай скорѣе лошадей! готовь скорѣе ѣсть! сбирайтесь всѣ! посылай работныхъ! вели везть столбы!» и такъ лалѣе.

Мы всѣ, Болотовы, будучи тогда дома, согласились выѣхать на межу: Матвѣй Нивитичъ со мною въ одноколкѣ, а братья въ своей, ибо тогда ни дрожекъ, ни линеекъ въ употребленіи еще не было.

Отобъдавъ дома, поъхалн мы тотчасъ
за Квакинской лъсъ къ Пахомову, гдъ
межа остановилась. Мы увидъли уже издалека въхи и народъ, однако его еще не
было, а нашли мы тутъ г. Хитрова. Онъ
вывезъ нъсколько возовъ столбовъ, и бълыхъ и черныхъ, и окруженъ былъ народомъ. Волостные также его очень тревожили, похваляясь вездъ, что отхватятъ
отъ него десятинъ тысячу, и онъ не зналъ,
что съ ними и дълать.

Мы прождали межевщика часа полтора или болъе; онъ все пировалъ у волостного управителя, но наконецъ вывхалъ и онъ и началъ межевать.

Всв ожидали, что будеть тогда споръ

съ Хитровымъ, однако, противъ чаянія всёхъ, пошли безспорно по старому владенію, чёмъ Хитровъ чрезвычайно былъ доволенъ, а можетъ быть имълъ и причину радоваться.

Я, видя сіе, сказаль самь себъ: «вотъ со мною, проклятые, симь образомъ не разведутся! Но что дълать! такъ и быть!»

Подумавъ симъ образомъ, пошли мы съ братьями напередъ къ тому мѣсту, гдѣ у насъ съ ними межа начнется, и стали ихъ дожидаться, думая безсомнѣнно, что они тотчасъ начнутъ съ нами споръ.

Но по счастію. всё повёренные и начальные люди волостные были пьяненьки и не много поспутались; а я умёль воспользоваться симъ случаемъ и отвесть ихъ отъ зачатія спора въ томъ мёстё, гдё мнё было-бъ очень худо, а для нихъ полезно, и которое они немного прозёвали.

По врайней мфрф радъ я былъ тому, что они первую линію протянули съ нами безспорно. Тутъ, думаю я, что они начнутъ споръ, однако, гляжу, идутъ они и другую и третью линію безспорно, да и такъ еще, что нфсколько и изъ своего владфнія уступали.

Не могу изобразить, какъ доволенъ, я быль и какъ обрадовался-было я толь благому началу; но радость моя продлилась не долго.

Уже на третьемъ пунктв они остановились и поставивъ въху совсвиъ въ нашемъ владънін и далеко отъ рубежа, хотълн-было уже начинать споръ. Но тутъ гдъ ни возьмись дождь и пошелъ пресильный; а какъ въ самое то время и оба повъренные волостные что-то между собою неполадили и побранились, то и стали они просить межевщика, чтобъ вътотъ день болъе не межевать и, остановивъ межеванье, дать имъ время одуматься, объщая, что они такъ конечно не пойдутъ, какъ они въху поставили.

Я не зналь тогда, послушаться ли ихъ просьбы, или убъждать межевщика, чтобъ онъ продолжаль межевать дале. Однако подумавъ, что можеть быть одн одумают.

л **337**л (...)

ся хотя было это и нестаточное діло, согласился на то, чтобъ туть перестать.

Итакъ, прошли мы съ ними въ сей день только три линіи и съ полверсты, межуя еще только пустошь Голенинку съ волостью, и межеванье отложено до понедъльника, т.-е. до 26-го числа іюля.

Я зваль межевщика къ себъ и онъ согласился вхать и, посидъвъ у меня, завзжаль къ Матвъю Никитичу, и мы оба старались его употчивать, какъ можно лучше, и поили какъ свинью; и между прочимъ проговаривали опять о берегъ прудовомъ, но онъ по прежнему обыкновенію тянулъ все въ сторону волостныхъ и не входилъ нимало во всъ мон неоспоримыя и справедливыя доказательствы... Я досадовалъ тогда на сіе внутренно и за особое несчастіе себъ поставлялъ, что получили мы въ немъ такого межевщика неголяя.

Въ последующее затемъ воскресенье, какъ накануне того дня, въ который надлежало начинаться опять межеванью, вздумалось нашимъ боярынямъ всемъ, собравшись гурьбою, съездить къ межевщиковой жене въ Ченцово, где они тогда стояли, въ гости, ибо она давно ихъ къ себе приглашала. Оне уговорили меня ехать вместе съ ними.

Самого межевщика мы не застали дома, онъ уталъ въ Саламыково, къ тамошнему прикащику ппть; но жена его была дома, а скоро притхалъ и онъ, ибо она за нимъ тотчасъ послала.

По лукавству своему притворился онъ, будто бы быль очень радъ нашему посвщенію, а въ самомъ дѣлѣ желалъ лучше, чтобы мы къ нему не приѣзжали.

Но вакъ бы то ни было, однако опъ первымъ словомъ началъ мнѣ сказывать радостное извъстіе, что наканунѣ сего дня былъ въ Ченцовской половинѣ у волостныхъ сходъ, что говорпли на немъ, какъ со мною разводиться, читали писцовыя книги и положили, чтобъ со мною не спорить до самой рѣки Скинги.

Извъщение сіе обрадовало меня чрезвичайно, почему и сидълъ у него я уже повеселье; а вскоръ послъ того подошелъ

туда-же и Ченцовскій надзиратель и повъренный, беззубый Лобановъ.

Тотъ также мит наменнуль, что они. авось-либо, какъ-нибудь добредуть до Скинги безспорно. Итакъ, я внутренно веселился сему отзыву и радовался, что Богь на разумъ ихъ наставилъ; ибо для меня великая-бъ была подмога, если бъ они со мною хотя-бъ въ одномъ мѣстѣ не спорили.

Напротивъ того, о саламыковскомъ прикащикъ и повъренномъ другой половины сказывалъ мнъ межевщикъ, что сей неотмънно со мною въ пустоши Хмыровой спорить хочетъ.

И какъ сей споръ былъ мнѣ уже давно предсказапъ, то я о семъ уже и не такъ тужилъ, вѣдая, что отъ сего прикащика, какъ злого и пренегоднѣйшаго человѣка, ничего добраго ожидать было не можно, и потому почиталъ сей споръ уже необходимымъ.

Такимъ образомъ, находясь между страхомъ и надеждою, при вхалъ я домой уже поздно, и сообща товарищамъ моимъ помянутое радостное извъщение, обрадовалъ ихъ тъмъ чрезвычайно.

Увъреніе сіе почиталь я столь справедливымъ и достовърнымъ, что какъ въ послъдующій день начали мы собираться ъхать на межу, то не вельль я брать съ собою и столбовъ черныхъ, а повезти одни бълые и въ надеждъ, что станутъ проъзжать межи сохами, велъль взять съ собою и оныя.

Но прежде приступленія къ описанію самого межеванья волостныхъ съ нами, разскажу вамъ обо сеть, какой я въ ночь сію видълъ:

«Мнѣ снилось, что я вижу у себя множество серебряныхъ денегъ и, удивляясь новости и гладкости ихъ, сталъ ихъ обтирать и вдругъ увидѣлъ, что были онѣ фальшивыя и натертыя только ртутью».

Проснувшись, удивился я сему сновидѣнію и признаюсь, что поразился онымъ не мало, ибо снамъ я хотя и нивогда не вѣрилъ и мало объ нихъ помышлялъ; однако было у меня какъ-то издавна запримѣчено, что всегда, когда ни видывалъ я во снѣ деньги, послѣдовали вскорѣ затѣмъ, и всего чаще въ самый тотъ-же еще день, произшествія какія-нибудь важныя и непріятныя.

А въ сей разъ, желая лучше въ томъ удостовъриться, прінскаль еще въ одной нѣмецкой обо снахъ книжкѣ деньги, и увидѣвъ, что и тутъ сказано. что серебряныя значутъ важныя и сурьезныя дѣла, подумалъ, самъ съ собою говоря: «вотъ какое вранье! какимъ быть важнымъ дѣламъ, когда волостные не хотятъ спорить!»

Однако последствие доказало, что сонъ мой сбылся наиточнейшимъ образомъ и не только въ разсуждения виденныхъ денегъ но и самой фальшивости оныхъ, какъ все то окажется въ свое время.

Теперь, начиная повъствовать о собственномъ межевань волостныхъ съ нами, скажу, что не успъли мы подътхать въ Шестуних нашей, какъ пастухи свазывали намъ, что волостные прикащики съ мужиками разътзжали во все то утро около Шестунихи и осматривали мъста въ нашихъ дачахъ. Извъстіе сіе привело меня въ великое сомнъніе.

— «Кой-же чортъ! говорили мы между собою: уже не передумали-ли они опять и не хотятъ-ли начинать споры?»

Товарищи мои въ томъ почти уже не сумнъвались; а я самъ хотя и былъ между страхомъ и надеждою, однако сумнительныя мысли почти тотчасъ въ голову.

Незпаніе, какъ они поведуть и опасеніе, чтобъ не повели они въ сумнительныхъ мнѣ містахъ, такъ чтобъ несправедливый ихъ отводъ имѣлъ нѣкоторое сходство съ писцовыми книгами и чтобъ мы не подверглись чрезъ то опасности потерять великое количество земли и такъ какъ бы повелъ я, будучи на ихъ мѣстѣ, меня очень тревожило.

Въ особливости же наводило на меня то обстоятельство сомнаніе, что въ Гвоздевской нашей пустоши находились многіи и разныя вершины, называющіяся нына совсамъ уже не такъ, какъ называющіє вались накоторыя и порубежныя въ древнія времена. И какъ ножно было вы-

бирать изъ нихъ любыя и называть прежними названіями, то боялся я, чтобъ они не выбрали такой, которая мнѣ была опасна.

Сверхъ того упоминалась въ писцовыхъ книгахъ одна порубежная дорожка, которой въ натуръ никакой не было, и я опасался, чтобъ не назвали они ею большую проъзжую дорогу, идущую отъ Елкина чрезъ всю Гвоздевскую пустошь и чтобъ чрезъ то, съ видомъ въроятности, не отъкватили они у насъ множества земли.

Словомъ, я находилъ столь многія и опасныя сумнительствы, что полагалъ уже предварительно въ мысляхъ, чтобъ въ случав, ежели заведутъ они гдв-нибудь опасный споръ, то лучше уступать пмъ иногда по небольшому количеству десятинъ, нежели допускать до большого спора.

Чёмъ ближе подъёзжали мы къ сборному мёсту, тёмъ болёе увеличивалось мое сумнёніе; волостные мужики шатались вездё по нашимъ землямъ, и наконецъ наёхали и самого надзирателя ихъ, ёздящаго и осматрпнающаго положенія мёстъ

— Здорово! здорово! говоримъ ему, а у самихъ не то на умѣ, и говоримъ между собою:—«вотъ лихая болѣсть его уже носитъ; знать уже конечно дурное на умѣ, а то ему ѣздить-бы тутъ было не для чего».

Притхавши на сборное мъсто, нашли мы толпу народа, но межевщика еще и въ появъ не было. Намъ первое огорчительное зрълище представилось въ черныхъ столбахъ, привезенныхъ волостными вмъсто ожидаемыхъ бълыхъ.

Наши тотчасъ сіе уже пронюхали, и братъ Гаврила Матвъевичъ съ горестію ко мнъ прибъжалъ и говорилъ:

- «Братецъ! вѣдь черные, а не бѣдые столбы проклятые-то привезли; знать хотять спорить!»
- Ну что-жъ дълать? сказаль я ему, унять не можно.

Итакъ, готовились мы уже жъ спору, о которомъ не было сумнёнія, ибо нашли мы волостныхъ мужиковъ совсёмъ въ другомъ расположеніи нежели мы чалли.

Совевиъ твиъ не преминулъ я употре-

бить все свое красноръчіе, чтобъ ихъ уговорить. Я представляль имъ смирное и согласное до сего времени сосъдство; ласкаль и объщаль имъ и впредь оное; грозиль въчною ссорою, ежели они нынъ противъ всей справедливости насъ обижать похотять; приступаль къ нимъ непутнымъ дъломъ; выбиралъ самыхъ стариковъ и говориль имъ слъдующимъ образомъ:

— «Ну, мой другь! ты уже въ гробъ смотришь, тебѣ уже немного жить остается! Скажи по совѣсти и какъ тебѣ предъ Богомъ явиться: владѣли-ли вы когда-нибудь въ семъ мѣстѣ? и были-ли когда-нибудь у насъ здѣсь съ вами споры?»

Нечего было тогда симъ говорить: они признавались, что никогда не владъли, и что никогда ни ссоръ, ни споровъ не было и что мною довольны, равно какъ и пред-ками нашими.

— «Ну, для чего-жъ, подхватилъ я, вы теперь на задоръ идете и ссору начинать хотите, которой никогда не бывало; для чего дълаете вы въчную вражду, которой мы никогда не желали и нынъ не желаемъ? Я ли къ вамъ во владъніе вступаю? я-ли васъ обижать хочу? и не вы-ли сами, не зная для чего, противъ всей правды и невинно насъ обижать предпринимаете?»

Симъ и подобнымъ сему образомъ старался я ихъ уговаривать, но они были глухи и подобны нечувствительнымъ пнямъ. Я сіе въдалъ, и потому не для того и говорилъ, чтобъ ихъ убъдить надъялся, но хотълъ пристыдить ихъ совъсть, что и подлинно производило ожидаемое дъйствіе.

Стариви бранили молодыхъ, что отъ нихъ всъ сіи затъи, а они никогда не хотъли браниться и извинялись тъмъ, что не ихъ была воля. Тогда, оставя ихъ, приступаль я въ ихъ отводчикамъ, которые были самые плуты и выбраны къ тому, вавъ удальцы изъ всей волости.

— «Скажите, пожалуйте! говориль я имъ, почему вы взяли себъ въ голову и почему утверждаете, что это ваша земля? Не видите-ли писцовыхъ ямъ, которыя по нашей межъ и понынъ цълы, кто ихъ ко-

паль? мы-ли или межевщикь? и вогда ми у вась завлаживали?»

Нечего имъ было говорить, и они предъявляли одинъ только и крайне смѣшной предлогъ, состоящій въ томъ: для чего-де прежній межевщикъ не прямо, а все кривулинами шелъ?

Нельзя было, чтобъ сему ихъ глупому оправданію не смѣяться, и для того, смѣючись, говорилъ я съ горести:

— «Для чего ты, мой другь, тогда не родился и межевщику не сказаль: «для чего ты не сдълаешь циркуля и всю нашу волость кружкомъ и янчкомъ не очертишь?» Однимъ словомъ, они были нѣмы и наполнены только завистью и злостью.

Между тымь, какь сіе происходило, подътхали волостные прикащики. Туть начался у нась разговорь совстиь о другой матеріи. Имъ нажаловались мужнки о бывшемь въ лтсу съ пойманнымъ мужикомъ произшествін, также о бывшей наканунт того дня на Хмыровскомъ полть сумятицы, поводомъ къ которой было слтадующее.

Между тёмъ, какъ мы наканунт сего дня вздили съ боярынями въ Ченцово къ межевщику, братья мои оставались дома. Не знаю, какъ-то провъдали ови, что у насъ за дворами по Хмыровскому и Яблоновскому полю ходятъ волостные мужики, и осматриваютъ и мъряютъ землю.

Они, воспылавъ досадою, бросились туда и гонялись за мужиками, а вскоръ за симъ прибъжалъ и Матвъй Никитичъ, имъя при себъ человъкъ съ тридцать; и дошло-было до драки, однако ничего не было, хотя съ объихъ сторонъ множество народа съ дубъемъ уже сбъжалось.

Мужики волостные нажаловались, что наши сняли будто съ одного пляпу, а я, въ Шестунихъ, снявъ съ мужика рубашку, водиль будто по всему лъсу; и наглость ихъ такъ была велика, что они въ глаза упрекали сею, по инънію ихъ, дурною поступкою.

Досадно мнѣ тогда чрезвычайно было, что сін бездѣльники за мою же добродѣ-тель меня же бранятъ, почему и говорилъ: «Жаль-же мнѣ, что я такъ былъ

великодушенъ и пойманнаго мужнка въ лъсу съ накраденымъ моимъ лъсомъ не выпоролъ, пускай же бы они говорили».

Потомъ разсказалъ я прикащикамъ порядокъ всего произшествія, но сін господа были съ мужиками одного почти помёта, а особливо саламыковскій, который подалъ тогда мит поводъ еще къ вящей на него досадт, и наияситимить образомъ далъ о себт знать, что онъ былъ наивеличайшій плутъ и бездільникъ; а воть какимъ образомъ сіе происходило.

Между тъмъ, какъ мы о помянутыхъ произшествіяхъ считались, братъ мой Гаврило Матвъевичъ, по молодости и пылкости своей, разгорячившись и грозя мужикамъ, проболтнулъ:

— «Посмотрю-ка я, какъ-то волостные ко мнѣ въ дачу съ сего времени толкнут-ся, и дуракъ я буду, ежели не укакошу кого-нибудь, кто мнѣ попадется въ руки!»

Прикащикъ саламыковскій, прислушавъ сіе и будучи самая ехидна, подхватиль сіе слово и тотчасъ началь являть понятымъ:

— «Слушайте, господа понятые! говориль онь: воть господинь хочеть убить до смерти человъва, было бы вамъ это извъстно!»

Досадно мнѣ сіе чрезвычайно было; однако я съ минуту времени молчалъ и далъ время ему пораззѣваться и тѣмъ наказалъ Гаврилу Матвѣевича за неосторожность, который въ самомъ дѣлѣ чрезвычайно вструсился.

Наконедъ, не могъ я болѣе вытерпѣть и сносить поношеніе, которое дѣлалъ такой бездѣльникъ моему толь близкому родственнику. Я вступился и напустилъ самъ на прикащика.

— Изъ чего ты это заключить? съ превеликимъ сердцемъ сказалъ я сему ябеднику, что онъ хочеть убять до смерти
челонъка? И какъ ты смъещь трогать
такъ благороднаго челонъка?... Что такое
значить «укакошить?» Еще я не знаю, сочему бы это значило убять? Какошить;
какошить: на это надобенъ еще лексеконъ, и развъ по-твоему это значить

убіеніе? а по-моему это ничего не значитъ, и слово совстиъ не-русское.

Дурно было тогда прикащику, ибо нашла коса на камень, и онъ, видя неминучую, тотчасъ сплыль, и пересталь о семъ говорить. Однако я съ сего времени получиль весьма худое о семъ негодномъ и даже опасномъ человъкъ мнъніе.

Вскорт за симъ притхалъ нашъ и межевщикъ и спрашиваетъ у меня: какова погода? я отвътствовалъ ему съ горестію что очень дурная, и что хотятъ спорить.

- «Какъ это, братецъ! подхватилъ онъ рвчь: они не хотили спорить».
- Ну, хотѣли-ли или не хотѣлн вчера, говорю я, а теперь хотятъ!...

Я ожидаль, что межевщику будеть сіе досадно, и что онь непреминеть ихъ уговаривать. Однако весьма въ томъ обманулся, у него того и на умѣ не было.

По подлой своей душѣ, раболѣпствуя уже слишкомъ волостнымъ, не посмѣлъ онъ имъ сказать и единаго словечка, а посиѣшалъ снимать скорѣе румбъ, при-казывая имъ ставить вѣху, и продолжать далѣе.

Досадно мить тогда до чрезвычайности было на межевщика, ибо сіе доказало мить, что вчерашнія его слова были только одинъ обманъ, выдуманный наиглуптайшимъ образомъ, власно какъ бы насміжь намъ, и я такъ тогда на него въ дужі злился, что растерзалъ бы его, если-бъ было можно, за такую подлость.

Итакъ, первая волвенка положена была въ кузовъ. Я объявилъ съ своей стороны на неправильный ихъ отводъ споръ, и оный вкратцѣ записали и пошли по ихъ отводу.

Нелегкая занесла ихъ чрезвычайно далеко въ сторону лѣвую: они нацѣлили прямо на нашъ заказъ Шестуниху и пошли чрезъ кустарникъ, прорубая просѣку.

По окончанія первой линіи думаль я, что они свернуть вправо въ вершину, но не туть-то было; они продолжали иттить прямо п все на нашу Шестуниху.

Удивился я сей неожидаемости и несообразному ни съ чёмъ ихъ отводу; но,. усматривая вкупѣ, что у нихъ на умѣпро свою среднюю порубежную дорожку, которая не выходила у него изъ ума, хотя въ самомъ дълъ ничего не значила.

Между тъмъ какъ все сіе тутъ на горкъ происходило, вышли всъ наши боярыни за гумно Матвъя Никитича, смотръть на нашу толпу народа; и какъ день тогда оканчавался, то положили на семъ мъстъ межеванье того дня кончить.

Я какъ ни золь быль на межевщика, но какъ съ симъ бездѣльникомъ браниться было не можно, то зваль его къ себѣ; но онъ не поѣхалъ, а сказавъ намъ, чтобъ мы на утріе выѣзжали поранѣе, дабы успѣть до обѣда обойтпть по нашему отводу, обѣщалъ быть къ намъ обѣдать, съ чѣмъ мы тогда и разстались.

Мы забхали съ межи въ Матвъю Никитичу и нашли тутъ всъхъ нашихъ боарынь, ожидающихъ насъ съ нетериъливостью. Мы сообщили имъ извъстіе о бывшемъ споръ, и о наглости и безумствъ волостнихъ, и вмъстъ съ ними смъялись.

Но правду сказать, что было то хотя и весело, что они спутались и чрезъ то подали намъ лучшій способъ ихъ оспорить; однако все еще неизвъстно было, какъ дъло кончится, а извъстный мнъ примъръ не преставаль меня тревожить.

Ввечеру хотълось мнѣ съ превеликою нетерпъливостію узнать, сколько было земли въ заспоренномъ волостными мѣстѣ, и какъ я всѣ румбы и мѣру линій записываль для себя, то прежде не легъ спать, покуда не наложилъ сего спора на своемъ планѣ и не исчислилъ; и тогда со вздохомъ увидѣлъ я, что они у насъ въ сей день до 260 десятинъ и почти всю Гьоздевскую пустошь отхватили своимъ споромъ.

По утру на другой день выбхали мы уже ранбе; однако принуждены были межевщика долго (ждать); въ сей день надмежало по порядку отводить намъ свой отводъ, начиная съ того мъста, гдъ начался первый споръ.

Еслибъ не измърена была и неизвъстна миъ наша дача, и не въдалъ я о своемъ примъръ, то легко-бы могъ я впасть въ искушеніе и съ досады на волостных заспорить и у нихъ земли столько-же или еще больше, и тъмъ испортить все дъло и надълать такія-же глупости.

Но я, вѣдая обстоятельствы, оставиль всѣ такіе замыслы съ повоемъ, а повель по межѣ и границамъ тогдашняго владънія и довольствовался только утвержденіемъ отвода своего всѣми писцовыми живыми урочищами и ямами и дѣлал вездѣ, гдѣ нужно было, пространныя въдоказательство своей правды, а неправды волостныхъ оговорви.

Словомъ, я производиль отводъ сей такъ порядочно и доказываль все такъ хорошо, что всъ бывшіе тутъ понятые люди видьи ясно мою справедливость, да и сами волостные не знали уже, что говорить противъ правды.

Они хотя и дълали кой-гдт возражения, но возражения ихъ были самыя бъдныя и пустыя. Саламыковской же змъй скрежеталь зубами и уъхаль съ досады прочь, не хотя видъть правды, которая была неопровергаема. Словомъ, мы вездъ и такъ много писали, что межевщикъ даже скучилъ; а подъячій признавался, что онъ нигдъ такихъ споровъ не видывалъ.

— «Но что дѣлать! говорилъ я, не я тому причиною, в волостные, а шен протянуть мнѣ имъ не хочется».

Словомъ, за многимъписаніемъ не прежде мы обводъ свой кончили и примкнули ко вчерашнему пункту подлѣ бучила, какъ часа съ три уже за полдни.

Туть сделалась у насъ изрядная комедія: бездельникъ саламыковской прикащикъ по ябедничеству своему вздумальбыло исправить сделанныя въ предследующій день оппоки и погрешпости, соединя все забытыя пмъ и отдаленныя
мёста въ одинъ пунктъ, и занесъ-было
такую нескладную ахинею, что не толькомы все, ио и самъ межевщикъ не могъ
утерпеть, чтобъ не захохотать и не поднять его на смехъ.

— «Ха! ха! ха! закричали мы всв: что это такое ты, брать, вздумаль, это уже всего нескладиве; и, упустя время, въльсь по малину не ходять».

Нечего тогда было дълать сему негодному человъку; онъ, вздохнувъ, только говорилъ: «О, средняя порубежная дорожка! ты съ ума у меня нейдешь; но быть уже такъ, когда дъло испорчено». Сказавъ сіе, спѣшилъ онъ перейтить скорье ръку Скингу и поставить на той сторонъ бѣлый столбъ.

Мы не знали, не станутъ-ли они и тутъ спорить, но онъ увърялъ, что до Дворяниновскаго верха, за моимъ дворомъ и садомъ, пойдетъ безспорно по прежнему владънію, какъ и дъйствительно провелъ одну линію вверхъ порубежнымъ Яблоновскимъ верхомъ безспорно.

Ему хотелось иттить далее, но какъ давно пора была обедать, и мы видели, что проехала къ намъ и межевщица, то, переставъ межевать, поехали мы съ межевщикомъ ко мне обедать.

Мы застали боярынь у себя уже въ собраніи, но опъ уже давно пообъдали и съли съ нами только для компаніи.

Не успѣли мы отобѣдать, какъ пошелъ пресильной дождь, а посему и принуждены были отложить дальнѣйшее межеваніе до утрева.

Я просиль межевщика, чтобъ онъ у меня ночеваль, и какъ онъ на то согласился, то провели мы весь остатокъ того дня въ разныхъ забавахъ и старалися угостить межевщика всячески.

Но сего подледа ничѣмъ было удобрить не можно, онъ отъ волости слишкомъ былъ задобренъ, и по всему видимому милостыня была довольно велика.

Поутру, въ послъдующій день, спѣшилъ межевщикъ ѣхать на межу, чтобъ успѣть до объда что-нибудь сдълать и поспѣшигь къ объду къ брату Михайлѣ Матвевичу, который пригласилъ и насъ всѣхъ съ нимъ вмѣстѣ.

Такимъ образомъ повхали мы вст, собравшись, на то мъсто, гдъ остановились, что было подлъ Елкинской мельницы. Прикащикъ заводской уже тутъ давно насъ дожидался, и вся межевая команда была въ собраніи.

Тутъ, при самомъ началѣ, опять сдѣлался-было у насъ съ волостными, коихъ алчности и попонаровкъ межевщика пустой хотя, но крайне досадный споръ о томъ, какъ иттить порубежною вершиною: протокомъ-ли, или берегомъ?

И мы прокричали и проговорили о томъ съ часъ времени, и насилу сладили и пошли безспорными линіями до самой почти нашей Дворяниновской вершины.

Но съ самой сей, или еще немного не доходя до оной, и началъ саламыковской повъренный объявлять и записывать свой споръ, которой намъ давно уже былъ отъ него предвозвъщенъ.

И какъ онаго мы ожидали, то, не удивиясь тому, дали волю ему писать, что хотъль; но удивился я услышавь упоминание его о томъ, будто-бы отъ господъ Нарышкиныхъ было на насъ въ завладънін туть землею челобитье, чего никогда не бывало, и онъ лгалъ безстыднъйшимъ образомъ.

Кромъ сего смутило меня еще одно, также совсъмъ неожидаемое явленіе и обстоятельство. Какъ по записаніи имъ спора сталь межевщикь по обыкновенію спрашивать всъхъ понятыхь, знають-ли они чья та земля? то одинъ изъ нихъ, старичипка пренегодный, выдавшись, сказаль:

— «Не знаемъ судырь, чья, а слыхали только, что тутъ гдф-то есть Грибовскій врагъ.

Слово сіе поразило меня, какъ громовымъ ударомъ, и испужало чрезвычайно, ибо ятот часъ могъ догадаться, что молвлено сіе слово не случайно и не просто, но что произошло сіе отъ новаго и потаеннаго какого-нибудь злодъйскаго кова, сдъланнаго противъ меня нашими злодъями.

Ибо какъ было то совствит не натурально, чтобъ постороннему и живущему въ отдаленныхъ мъстахъ старичишку знать, какіе у насътуть есть овраги и упоминать о Грибовскомъ, когда никто еще объ ономъ не говорилъ и не спрашивалъ; то другого не оставалось заключать, что бездъльный старичника сей былъ окъ; противниковъ нашихъ втайнъ должными и настроенъ къ тому, чтобъ, ст

диль своимъ показаніемъ тогда, когда рачь дойдеть о Грибовскомъ прага.

А какъ сей Грибовскій и далече еще отъ сего мѣста отстоящій и порубежный у насъ съ волостными врагъ былъ для насъ великой важности, и я тотчасъ могъ тогда предусматривать, что на умѣ у нихъ есть назвать симъ именемъ какую-нибудь другую вершину или оврагъ.

И какъ мнѣ довольно было извѣстно, какую великую важность составляють, при такихъ случаяхъ, объявленія глупыхъ и нерѣдко мошенниками подкупаемыхъ понятыхъ, и что законами велѣно на по-казаніи ихъ утверждаться; то бездѣльный старичишка сей сдѣлался мнъ очень страшнымъ.

Но, по особливому счастію для насъ, проболтался онъ помянутымъ образомъ о томъ преждевременно, а сіе и испортило все дѣло, и разрушило всѣ злодѣя моего замыслы и ковы. Ибо всѣ тогда догадываясь, также какъ и я, что тутъ кроются блохи, на старика закричали. что онъ не то говоритъ, о чемъ спрашиваютъ, а тѣмъ самымъ и сбили мужика сего долой съ пахвей, и онъ принужденъ былъ сказать тоже, что сказали другіе, то-есть, что онъ того, чья сія земля, не знаетъ.

Какъ, между темъ, время обедать давно уже настало, и къ намъ хозяйка Михайлы Матвевича неоднажды присылала уже зватыхъ; то мы, по записаніи спора, не стали долее медлить и поехали обедать, а после обеда, спеша домежевать Хмырово, не сталъ межевщикъ долго сидеть, къ тому-жъ и намъ хотелось скорее видеть судьбу и сомненіе свое разрешеннымъ. Итакъ, поехали мы опять межевать.

Мы нашли заводскаго прикащика уже на мъстъ, и онъ, во все сіе время, вымышлялъ и совътовалъ съ плутами мужиками, гдъ-бы, имъ лучте вести.

Однако, совствъ темъ Богъ спуталъ ихъ и въ семъ мъстъ, и они сдълали ошибку, разстроившую вст ихъ затъп.

Всв сумнительныя обстоятельствы сего спора и все то, что можно-бъ было илъ

въ свою пользу употребить было мет довольно извъстно. Я зналъ, что миъ можно было споръ свой сдълать очень имовърнымъ и основательнымъ, а потому онъ меня болъе всего и тревожилъ.

Ктому-жъ, по несчастию, въ границахъ пустоши Хмыровской, на самомъ томъ Грибовскомъ врагъ, были уже и въ старину, при прежнихъ межеваньяхъ, споры; но гогда спорили только о верховъи онаго, называя Грибовскимъ верхомъ одинъ вышедній изъ него отвершекъ. И если-бъ вздумали волостные и въ сей разъ сдълать тоже, то намъ тогда хоть добровольно приплось-бы отдавать имъ десятинъ 40 наилучшей земли.

Но, по моему счастію, такого малаго количества для алчных глазь монхъ соперниковь было сляшкомь мало; они не могли быть тёмъ довольны, а имъ захотёлось получить земли болёе и отнять у меня двё трети, или почти всю пустощь Хмыровскую, а для того и вздумали они Грибовскимъ оврагомъ назвать совсёмъ другую и такую вершиву, которал инкогда имъ не бывала.

Почему и повели они прямо на верховье той вершины, но чрезъ самое то и спутались; нбо они того не знали, что. идучи туть, перерѣжуть они совсвиъ пустошь нашу Хмыровскую и коснутся Горчаковской Злобинской земли. Что они дѣйствительно и сдѣлали и тѣмъ меня чрезвычайно обрадовали. нбо я нивакъ себѣ не воображаль, чтобъ могли они сдѣлать такую непростительную ошибку и такой проступокъ, который могъ все ихъ дѣло испортить.

Такимъ образомъ, дождавшись, какъ они опасное для меня мъсто, а именно вышеупомянутый сумнительный отвершекъ миновали, и увидъвъ, что взошли они на дорогу и къ границамъ Злобинской земли, остановилъ я тотчасъ ихъ, сказавъ, что влъвъ пошла уже не мол земля, и для того спросили-бъ у волостиныхъ: чъя она, и записали-бъ.

Сего возраженія соперникь мой нимало не предвиділь и не ожидаль и, спутав-шись, не зналь что сказать.

Но какъ незнаніе его, которымъ онъ нзвинялся, не могло быть принято, и я принуждаль неотступно сказать чья земля; то сколько ин виляль, но принуждень быль наконець сказать, что это земля князя Горчакова.

Тогда, разсмъявшись, сказаль я, что болъе сего я не требую и не желаю: извольте записать, что эта земля князя Горчакова, сельца Злобина, съ которою волость никогда и смежною не бывала.

Ошибка сія была въ самомъ дѣлѣ столь грубая и чрезвычайная, что мнѣ дорогобы ее купить надлежало, ибо она могла служить мнѣ великимъ аргументомъ для опроверженія ихъ спора.

Я примътилъ, что даже и самому межевщику было то очень нелюбо, а злодья моего все сіе такъ смутило и всъ мысли его приволо въ замѣшательство, что онъ вмѣсто того, чтобъ погрѣшность свою стараться скорѣе чѣмъ-нибудь исправить, онт, пошедши съ сего мѣста вдоль дорогою и смежномъ съ Горчаковскою землею, дѣло свое тѣмъ еще болѣе испортилъ; что мнѣ было и наруку, ибо я боялся, чтобъ онъ съ самаго того мѣста, гдѣ я его смутилъ, не повернулъ вправо.

Такимъ образомъ, прошедъ саженъ со сто и поровпявшись противъ находящейся вправъ вершинки, которую хотълось ему назвать и сдълать Грибовскимъ врагомъ, повернулъ прямо въ нее.

Приближаясь къ оной, трепеталь я духомъ, чтобъ не спросили попятыхъ, какая эта вершина, и вышепомянутый сумнительный старичишка приводилъ меня въ ужасъ; и сомнъніе мое увеличилось еще болье, какъ увидълъ я, что злодъй мой невъдомо какъ домогался того, чтобъ спросили понятыхъ, какая это вершина.

Но по моему счастію, или можеть быть такъ Богъ захотёль, межевщикь, будучи тогда не въ духти недовольнымь, ему сказаль: «Чего, братецъ, спрашивать, почему имъ знать?» а злодъй мой по счастію не сталь и усиливать. Птакъ, мы благополучно и прошли ея начало, записавъ только обосторонийя объявленія, а именю: что по словамъ волостного повтреннаго называ-

лась она Грибовскимъ врагомъ, а по пашимъ, что она такъ никогда не называлась.

Дошедши сею вершиною до рѣчки Трешни, надлежало намъ тутъ споръ кончить, потому что за рѣкою Трешнею въ гору хотѣлъ онъ иттить безспорно и примкнуть къ починому пункту и бѣлому столбу.

Туть имъль и причину самъ заспорить у нихъ клокъ земли, по, подумавъ и побоявшись своего примъра, сіе намърсніе оставиль и записалъ только одно объявленіе, ихъ удивившее, согласился иттить безспорно, и тъмъ тогда сіе и кончилось.

Какъ случилось окончанію сему быть еще довольно рано, но для нашего отвода время въ тотъ день не доставало; то вздумали мы пробхать въ Сенино къ г-ну Ладыженскому, зная, что побхали туда и всв наши боярыни, которыя, желая видеть какъ межують, выбзжали посль объда къ намъ на межу и, посмотръвъ, пробхали въ Сенино.

Какт вздумали, такт и сдълали, и привхавши кт г-ну Ладыженскому, успъли еще просидъть и проръзвиться цълый вечеръ; и какт хозянить не отпустилъ наст безт ужина, то возвратились домой уже ночью, и межевщикт почевалт у Михайлы Матвъевича.

Въ последующій день хотели-было мы окончить свое межеванье съ волостными, ибо оставалось только пройтить нашъ отводъ по спорному месту, однако сего не сделалось.

Пошедшій сильно дождь согналь насъ съ межи, куда-было мы и выёхали уже, а по стекшимся обстоятельствамь продинась остановка сія до самаго последняго числа іюля мёсяца.

Наконецъ настало 31-ое число іюля, день достопамятный окончаніемъ нашего межеванья съ волостью и бывшими въ оной произшествіями.

Я приготовить уже изрядния рацеи, которыя-бы мив говорить въ опровершение отвода волостимът и въ утверждение своего собственнаго, и съ истеривани стію дожидался межевщим и съ

вкупъ моихъ злодъевъ, и насилу-насилу наконецъ они вытхали.

Злодъй мой находился туть-же, напоень злобою, отъ которой трясся у него ажно подбородокъ. Истивно, я такого злого человъка отъ роду моего не видывалъ.

Неуспъли мы начать межевать, какъ злодъй мой и началь извергать свой ядъ и опровергать нашъ отводъ ложными своними документами. Но какъ, при семъ случаъ, нашла коса на камень, то не осталось ни одно слово его паки безъ опроверженія.

Сіе подало поводъ опять ко многому писанію, которое межевщику такъ уже наскучило, что онъ уходилъ впередъ и насъ оставлялъ и не слушалъ.

Въ сихъ спорахъ и взаимныхъ другъ друга опроверженіяхъ дошли мы благо-получно до настоящаго нашего порубежнаго Грибовскаго врага.

По приближени въ сему провлятому и сумнительному врагу трепеталъ я духомъ, не зная, что последуетъ въ ономъ. Ожидаемое вопрошание объ ономъ понятыхъ меня крайне тревожило.

Подозрѣвая, что злодѣй мой одного изъ нихъ, а именно помянутаго старичишку подкупилъ, опасался я, чтобъ сей негодяй не сказалъ, что это не Грибовскій врагъ; и опасеніе мое было такъ велико, что я принужденъ былъ употребить репресаліи и хитрость противъ хитрости, а именно: я велѣлъ заблаговременно и поутру еще, въ тотъ день, людямъ своимъ изъ-подъ руки уговорить понятыхъ, чтобъ они сказали объ оврагѣ семъ самую сущую правду и польстили-бы волостнымъ.

Люди, которымъ поручена была сія коммисія, поступили еще далѣе; они, подчивая возможнѣйшимъ образомъ понятыхъ виномъ и пирогами, обѣщали тайно тому отъ меня награжденія, кто изъ нихъ скажетъ, что это подлинно Грибовскій врагъ, такъ какъ онъ и дѣйствительно былъ оныть.

Вотъ какія бываютъ обстоятельствы! Принуждено было невѣдомо какъ домогаться того, чтобъ только правду ска-

зали! Но вакъ-бы то ни было, но по стастію моему нашлись изъ нихъ такіе, которые намъ услугу сію учинить и обіщали. Мить пересказано было тотчасъ сіс и я хоти радовался тому, однако, не будучи еще совершенно въ томъ удостовіренъ, колебался духомъ.

Итакъ, находился я тогда между страхомъ и надеждою, когда пришли ми въ Грибовскій оврагь. Насъ тотчасъ стал спрашивать, что это за вершина и, записавши спорныя наши объявленія, стал по обыкновенію допрашивать о томъ и понятыхъ.

Злодъй мой, какъ сатана, уже туть вертълся и домогался всячески. чтобъ сіе допрашиваніе было предпринято.

Видно было по всему, что надежда его на старичишку была безсомивна; однако по счастію моему, а межеть быть Богу такъ было угодно, попался онъ самъ въ тотъ ровъ, который для меня ископаль. Ибо не успъли спросить о томъ понятихъ, какъ тотчасъ одинъ изъ нихъ, выступа сказалъ: что онъ знаетъ подлинно, что это настоящій Грибовскій врагъ.

Я думаю, жесточайшій громовой ударь не устрашиль бы такъ монхъ злодѣевь, и не привель бы нхъ въ такое смятеніе и замѣшательство, какъ сіе противъ всл-каго ихъ чаянія выговоренное с дово. Они всего меньше сего ожидали. Напротивъ того злодѣй мой, какъ самая сатана, кивалъ и махалъ своему старичишкѣ, напоминая ему, чтобъ онъ сказалъ по обѣщанію.

Но не чудное-ли сплетеніе обстолтельствъ?.. Сей подкупленный имъ старичишка, по счастію моему, былъ глухъ и не слыхалъ, о чемъ тутъ рѣчь идетъ и чего спрашиваютъ, и потому ничего тогда не сказалъ; а тотъ, который мнѣ въ пользу сказалъ, случился быть такой, который въ самомъ дѣлѣ зналъ, что это Грибовскій врагъ, потому что ему случилось однажды цѣлую ночь проблудить въ немъ съ однимъ волостнымъ мужикомъ, о чемъ провѣдалъ я уже послѣ.

Итакъ, нечаянное сіе объявленіе произвело тотчасъ во всемъ собраніи великую тревогу. Ехидна моя помертвъла вся отъ злости со всъмъ своимъ змъннскимъ приборомъ. Они возопіяли всъ во множествъ голосовъ, какъ сумасшедшіе:

— «Какъ это? Какъ?.. Почему ему знать? Борисъ Сергъевичъ! Борисъ Сергъевичъ! Ворисъ Сергъевичъ! Что это такое?» и т. д.

Господинъ межевщикъ, будучи злодѣемъ монмъ совсѣмъ обольщенъ, и для бездѣльной корысти промѣнивая своего брата дворянина на мужика, былъ всегдашнимъ ихъ покровителемъ.

Онъ находился тогда, какъ вышеупомянутое произошло, въ небольшомъ отъ насъ отдаленіи, ибо, оставивъ насъ писать, что мы хотимъ, ушелъ отъ насъ прочь, сълъ на роспуски и игралъ съ своею собакою. Но крикъ и вопль моихъ злодѣевъ скоро достигъ до его ушей, и при тогдашнемъто случаѣ болѣе всего и явно доказалъ уже онъ намъ, сколь много держалъ онъ сторону волостныхъ, и какую подлую имѣлъ онъ душу.

Онъ не успълъ услышать, что одинъ понятой называетъ Грибовскимъ врагомъ, какъ, сломя голову, бросился къ намъ въ кучу и заревълъ:

— «Ба! ба! ба! Кто это называеть? вто? Чей такой и откуда? Становитесь всв рядомъ, и сказывай всякій по порядку, знаеть-ли, или нътъ!»

Я смотрълъ на все сіе съ крайнимъ удивленіемъ и не могу изобразить то изумленіе, какимъ поразилъ меня сей его поступокъ.

Вся кровь во мит воспылала отъ досады и негодованія. Я того и смотртять и полагаль уже почти за достовтрное, что они собыють моего честнаго понятого, да и нельзя было инако и думать; ибо не только межевщикъ, но и прикащики со всти своими подъячими кричали, и вопили, и приступали къ понятому и хоттяли его, такъ сказать, безъ соли сътсть.

Однако, по счастію моему, ничего они ему не сділали: мужикъ сталь твердо вътомъ, что это Грибовскій врагь и говориль, что онъ чрезъ него ізжаль и знаеть подлинно; а на него смотря принуждень быль и подкупленный волостными

старичишка молчать и невъдъніемъ отговориться.

Итакъ, всеми неправдами и кое-какъ слова понятого записали, и я въ немаломъ уже удовольстви шелъ далее оканчивать свой отводъ, который и успели мы еще до захожденія солнечнаго кончить.

И тогда межевщикъ былъ такъ безстыденъ, что и послѣ такого поступка поѣхалъ ночевать къ Михайлѣ Матвѣевичу, а я сиѣшилъ домой, чтобъ возблагодарить понятого за его услугу, и отпустилъ его отъ себя довольнымъ.

Симъ образомъ кончилась тогда размежевка наша съ волостными, и хотя они въ обоихъ сноихъ отводахъ спутались чрезвычайно, и мит удалось порядочнымъ образомъ вст ихъ показанія оспорить и опровергнуть; но какъ все дтло было еще симъ далеко не кончено, а оставалось ожидать, какъ меня съ ними посудять въ межевой конторт, то не могъ еще я ничего заключать о предбудущемъ.

Но паче, зная о своемъ великомъ примърт и о томъ. что легко могла контора вст мои доказательствы и не уважить и, буде захочетъ, учинить все въ пользу волостныхъ, все еще опасался, чтобъ не лишиться намъ всей нашей примърной земли и тъмъ паче. что волостные въ обоихъ мъстахъ почти точно такое число десятинъ у насъ и отвели своими спорными отводами, сколько было у насъ излишнихъ.

Но что воспослѣдовало, о томъ узнаете вы изъ послѣдующаго за симъ впредь моего повѣствованія, въ свое время. А между тѣмъ, какъ сіе мое письмо уже слишьюмъ увеличилось и давно превзошло обыкновенные свои предѣлы, да и все теперешнее тринадцатое собраніе оныхъ достигло до своей пропорціи и величины; то, предоставивъ повѣствованіе о дальнѣйшихъ произшествіяхъ предбудущему времени, сіе съ дозволенія вашего теперь кончу, сказавъ, что я есмь навсегда вашъ и прочая.

Конецъ тринадцатой части. Сочинена в писана прямо набъло дией болъе, въ 1805 году.

# жизнь и приключенія андрея болотова

описанныя самимъ имъ для своихъ потомковъ.

ЧАСТЬ XIV.

Сочинена 1807, начата ноября.

# ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСТОРІИ МОЕЙ ПЕРВОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ ПО ОТСТАВКВ ВООБЩЕ, А ВЪ ОСОБЛИВОСТИ-ЖЪ ВЫВШАГО МЕЖЕВАНЬЯ.

1770. (1807).

## Письмо 141-е.

Любезный пріятель! Описавъвъпредследующихъ письмахъ начало нашего межеванья и всехъ произшествій, бывшихъ при отмежеваніи дачъ и земель напшхъ отъ Нарышкинской Соломенной волости, приступлю я теперь къ описанію продолженія онаго.

Опое далеко еще тъмъ не кончилось, о чемъ упоминаемо было въ моемъ последнемъ письме, но главнейшее дело было еще впереди, и до нашей собственно дачи межеванье еще и не доходило; а оно коснулось только еще до насъ побочнымъ образомъ, при случае обхода кругомъ всей помянутой волости, и какъ обходъ сей самымъ темъ п кончился, то и следовало уже межевщику приниматься за насъ и обходить наши земли, къ чему онъ и располагался приступить нимало не медля.

Споръ, произведенный волостными, сколь ни быль наглъ и несправедливъ, и съ какими погръшностьми съ ихъ стороны онъ сопряженъ ни былъ, но наводилъ на меня великое сумнъніе, и тревожилъ духъ мой чрезвычайно.

Превеликой примъръ, имъющійся во всей нашей дачъ вообще, и великая опасность, могущая послъдовать отъ того для насъ, въ случаъ если окажется во всей

волости недостатокъ, устращалъ мена сильно и заставливалъ безпрестанно помышлять о томъ, нѣтъли какого еще способа отъ зла, угрожающаго насъ, избъжать, и спасти нашу примфрную землю.

При многократныхъ размышленіяхъ о томъ другого средства я не находиль, кромф того, чтобъ испытать воспользоваться темъ обстоятельствомъ, что не во всёхъ нашихъ дачныхъ земляхъ и нустошахъ владёльцы были одни и теже, но въ иныхъ было ихъ больше, а въ другихъ меньше, а притомъ и владёніе им вли они не во всёхъ. въ разсужденіи пропорціи, единоравное количество.

И какъ, по силъ межевыхъ узаконеній, долженствовало всѣ наши пустоши и деревенскія дачи, по причинѣ помянутаго неравнаго числа владъльцевъ, размежевывать и обходить каждую особо, а не соединять ихъ всѣхъ въ одну дачу и округу, то и помышлялъ я въ то время, когда станутъ обходить изъ нашихъ дачъ и пустошей каждую порознь, симъ случаемъ воспользоваться.

И поелику показаніе границы между оными завистть будеть собственно отъ меня, ибо въ натурт ихъ никакихъ не было и они никому изъ встхъ нашихъ жителей были неизвъстны, и я могъ ихъ назначать гдт мить заблагоразсудится; то и располагался я встмъ тъмъ дачамъ и пустошамъ, кон прикосновенны соб-

ственно къ землямъ волостнымъ, границы заднія отводить и назначать такъ, чтобъ количество земли въ тѣхъ особенныхъ дачкахъ и пустошахъ было гораздо меньше, нежели сколько надлежало въ нихъ быть по писцовымъ книгамъ, слѣдовательно оказался-бъ въ нихъ недостатокъ или по крайней мѣрѣ не было бы въ нихъ ни примѣра, ни недостатка; а всю примѣрную землю замышлялъ я (включить въ заднія и съ волостною землею несмежныя пустоши, ибо симъ однимъ средствомъ, естлибъ только оно удалось, можно было спасти всѣ примѣрныя земли.

Но вопросъ былъ, удастся ли миѣ сіе сдѣлать, и не воспрепятствують ли миѣ въ томъ соперники волостные?

Извъстно мнъ было то довольно, что имъ всего дегче сіе учинить, естьли они будуть осторожны и не прозъвають; ибо имъ стоило только объявить, что я землю перепускаю изъ пустоши въ пустошь, какъ и подверглись бы онъ всъ общему измъренію, и вся моя затъя разрушилась чрезъ то совершенно. И я не сомнъвался, что задаренной отъ нихъ межевщикъ сдълать сіе ихъ и надоумитъ, естлибъ и сами они не догадались; а сіе и заставливало меня со страхомъ и трепетомъ ожидать начало собственнаго нашего межеванья.

Сіе и воспослѣдовало гораздо скорѣе, нежели я желалъ и ожидалъ; ибо какъ помянутый волостной споръ всѣ мои мысли разстроилъ; то и хотѣлось уже мнѣ, чтобъ начало сего межеванья не такъ скоро воспослѣдовало, дабы я могъ имѣть сколько-нибудь времени сообразпться съ мыслями, гдѣ границы пустошамъ согласно съ помянутымъ намѣреніемъ показывать и отводить, и успѣть отводчикамъ своимъ назначить и самые пункты, гдѣ имъ становить вѣхи.

Но из ту бъду межевщикъ нашъ сдъизлся уже слишкомъ ревностенъ и усерденъ, и вмъсто того, чтобъ взять себъ отдохновеніе, онъ не хотълъ медлить и одного дня; и естьлибъ послъ дня, въ который волостное межеванье кончилось, не случилось быть воскресенью и празднику Происхожденію честныхъ древъ, то

придожение въ «русской старвив» 1871 г.

онъ на другой же бы день къ тому приступилъ, и за праздниками только отсрочилъ до понедъльника, или 2 августа.

Итакъ, имъли мы одпнъ только день отдыха и свободный, но день такой, въ которой, по случаю праздника, мпѣ ничего сдълать было не можно да и некогда.

Сей день быль и кромв сего достопамятень темь, что въ оный нечаяннымь и принужденнымь почти образомь началось порядочнымь образомь наше знакомство съ соседомь моимь, господиномь X ит ровымь, Николаемь Александровичемь.

Сей любезный человъкъ давно уже желалъ со мною познакомиться и подружиться короче, а неменьше того и я того же
самаго желалъ, а тогда и самыя межевыя
обстоятельства требовали того, чтобъ миъ
постаратъся свести съ нимъ дружбы, дабы
по крайней мъръ хотя тъмъ отвратить
споръ съ дачами села его Домнина, о которомъ также былъ слухъ не мало меня
смущавшій; ибо по причинъ примърной
земли всъ споры, гдъ-бъ они ни случились, были для меня страшны. Но какъ
бы то нибыло, но сей день сдружилъ меня
съ нимъ самъ собою.

Господину Хитрову случилось прифхать къ брату моему Михайлѣ Матвѣевичу, а какъ и я тутъ же быль, то сіе вторичное свиданіе и познакомило насъ съ нимъ болѣе и произвело то, что опъ самъ назвался иттить ко мнѣ вмѣстѣ съ бывшими тутъ же межевщиками.

Не могу забыть, какъ онъ, вошедши ко мнѣ въ залу, сказалъ: «Ну, теперь могу себя ласкать дружествомъ и знакомствомъ такого любезнаго сосѣда». А я увѣрялъ его, что онъ не обманывается, и былъ внутренно самъ радъ сему новому и для меня нужному знакомству.

Онъ увърялъ меня о своей искренней и нелицемърной дружбъ и ко мнъ приверженности, а я дълалъ ему такія же увъренія и взаимныя объщанія, искать его къ себъ любви и дълаться ей достойнымъ, въ чемъ мы и сдержали даваемыя другъ другу объщанія; ибо съ того времени по самую смерть любили з

прізделени. Убадя и онти нежта содою кой спиня

Тогда же въ особливости было инт пріятно то, что онъ при случать повъстки, дължной оть межевшика, что онъ въ послъдующій день насъ съ нимъ размежеьызать станеть, неодн'єратныя ділаль увъренія, что у насъ не будеть никакого ссора, и что мы разойдемся подклювно, по старому гладінію: а мит того одного только и хоттялось.

Ho se se takome lecteone enté oule tilla de approis cropone, mie se passyrlenie appreis moeto cochia, eto mpesocnoletelicies messe l'oppanosa.

US ERRE E CARRE. BE CER JOHN GIJYTE Y OCTUER. BELTICH H LACRAICE-GRIO HA-JOHN TO ME E CH ERRE O TOME-ERCYLE HONOLOGINE. EO BE HAIOMIT CBOOR OTORES OCHARICE. UNE HO PLOCIORIT MONE HE OL-HENE CLOBOTRONE. A E H HOSARKHYLCE TAK-MO. «COMINCE LES LYRA H OCA TYPE».

Read coro of parosana an funa na ceà nena monejameniena il namenza al ura nua Cepulvitea, ca noto para absolutataca nua Ramena a tema ate, a ca nem uputrata no ant e miexannema ata América Anti-eesna.

Наупрін дошжен были вачаться форжаньному меженаных нашей феревии. Я. scrasme coyrpy, cubmus sacrasars weжевшика, ночеванико у Михайни Мат-BESBERA: DISARO CSE POCEDIRES GUIS BE CIEMETAP DEBOPTITURE. E 32 HEAP ROSTIA посити было кожно. Меня захватываеще rocta, t. Jazapesa, zpaższasmiż so nas DO AMAL TOLGENIP O CROSMA MCMGBJERL H mpoters contra no al mposocasa a ero. yentas ene sacrare neme: mera se ytras-MAIO ER MEMY. E SESSETS ON HEME TYPE ECTIVITY HIS EXTER AN ESS MEXEBOR OF Granie du fotobliche e nemly spousse e самого голодана Хатрова наст туть до-Trial Capics.

Ee youthe an outliers of court spoment a souther. A costoposemica co betautyre (memene seopemine, sant nementions a cutants upacificate as stary. He lie reprons ero clust apossomeo tyre table aposemectate, soropoe a noHHER HE SHAM SENT EPHRHESTA. I THE HIR THUMLEHROOTH SENTENTIAL CIBIN CYLL'H. HERY MERCE OF AND COMMANDERS NOW BY HAMY COLLS

Ho care on to be onlo, ho spon onlo cipabede, plebetellede neshme hans omelaemoe. H coc tonk, at a senientiph ha repos citable hericarieshhypo morph be itit choene progre omeory. ( one ctale itiate concent me to, co habe nemerals pranoherism heresiene, itiate on handeleism heresiene, itiate on handeleism

Bued achaelt newerod mases conjusted ha rows nymert, rit a sevil at hand shepshe mpurod mases ha chematore richt sei 10012 d, samed a 100144000. a mames i. Xerpory.

При сталавили вопроск. в BAMERS SCHOOL TYPE BARBARAN POSETS AN EFFERE LABORATE CHEM exe gamere dychomes. Hierones leberre. A racy die nychome e WHEN THE EXPERT STREET AND HAME MEMBERME H DO DOI SINT M INGGONING, CIBIOSAID ONT HARRY Dyenta otmemesusate byething CEYER BARB CSELERTFERE CERPOR IOCTRE, OTE BERTSE PAR SIN CARDOL mež, roeiery en intero ne ne Dyctome exists yearthet no con 1919 mistai herrate between сь Хатрония в итать совски TERRYD CTOPORY. EPTION'S RYCTOR \_ez⊹ĝ.

Ilpaseance eto a kota total trita de esta meda de esta meda es cultivi, to a me mos sa louis yeonaeyte oba omoñ i pere eto. Eso subrite tyta mos eouscemente toto e chotpalm. Total es caetpalm: clearo co ecem ce poctio extero cem total es cai mal nouestace cem ommórona i total subrocolytho sammana mi lany er chej orphin. E omn tace extended en comporto choma

Pasnemerus escuer et l'. Empos et domicitentément yentrons. вощіяся между отводчиками и людьми винми небольшія несогласицы старались на напрерывъ другъ предъ другомъ прегащать уступками. И всего смфшифе было что г. Хитровъ боялся меня, и чтобъ **у** него чего незаспорилъ, а я того еще ть спора, а потому и расходились мы **дат** хорошохонько и безъ всякаго спора. "Какъ поровнялись мы противъ самаго да Домина, то г. Хитровъ увидъвъ, 🗝 жена межевщикова, съ моею невъстприфхали уже къ нему въ село, сталъ то встки приглашать ки себт объдать, 🚅 что мы охотно и согласились. Итакъ, со встми своими дворяниновскими соиви и объдаль еще въ первый разъ сего нашего знаменитаго сосъда.

Послѣ обѣда застигь насъ преведичайій дождь и помѣшалъ-было ѣхать межеіть; однако мы, переждавъ оный, покали и усиѣли въ тотъ же еще день доежевать весь прикосновенный бокъ съ итровымъ, и дойтить до спорнаго пункта ь княземъ Горчаковымъ.

Туть хотвлось-было мнв остановиться подумать, спорить ли или нвть; но какъ лю уже поздно и межевщикъ спвшиль тить далее, то принуждены мы были, в думая долго, записать съ княземъ Горъковымь извъстный и старинпый нашъ поръ, при которомъ случав не могли мы овольно насмъяться глупой запискъ возъженія отъ княжова повъреннаго.

Записываніемъ сего съ объихъ сторонъ тора продлилось время такъ долго, что при окончаніи оной наступила уже совершенная почь. Тогда г. Хитровъ сталъ насъ всѣхъ уговаривать, чтобъ мы повхали ночевать по близости къ нему, на рто мы всѣ охотно и согласились, ибо долой ѣхать было далеко.

Ввечеру разговаривали мы о записанномъ мною споръ, и г. Хитровъ разспрашивалъ меня объ обстоятельстважъ онаго; и какъ я ему все разсказалъ, то почиталъ онъ дъло наше справедливымъ, и жеиалъ, чтобъ мы получили искомое. А поелику споръ сей былъ особливато примъчанія достоинъ, то хотя въ предслъдующихъ письмахъ и упомянулъ я объ ономъ въ нѣкоторой подробности, но въ пользу потомковъ моихъ почитаю за нужное объяснить оное здѣсь обстоятельнѣе.

Сей споръ нашъ съ княземъ Горчаковимъ былъ объ кускъ земли, величиною десятинъ въ пятьдесятъ и однимъ лъсомъ пороспемъ мъстъ, лежащемъ между нашем пустошью Шаховою, его деревнею Матюшиною и Алексинскимъ уъздомъ.

Положеніемъ своимъ было мѣсто сіе между двухъ верховьевъ одной маленькой рѣчки и составляло, такъ сказать, островъ. Рѣчка Язва, составляющая изстари границу между нашими дачами и княжими, въ верховъѣ своемъ проистекала изъдвухъ буераковъ или вершинъ, и самое сіе обстоятельство было поводомъ и основаніемъ всего спора.

Мы называли одно изъ помянутыхъ верховьевъ рѣчкою Язвою, а княжіе называли другое, а къ несчастію изъ обоихъ теченіе воды было ровное и можно было и то и другое почесть верховьемъ.

Леть за двадцать до того времени назадъ не было о сей речке никакого спора, мы владели по ту вершину, которую называли княжіе речкою Язвою и владеніемъ сноимъ были довольны. Но я не знаю, какимъ-то нечаяннымъ случаемъ попался дяде моему, покойному Матве ю Петровичу, списокъ съ Алексинскаго городового рубежа, идущаго черезъ и пересежающаго оба помянутые отвершка.

Читая оной, вдругь увидёль онь, что тамь рёчкою Язвою названа совсёмь не та вершина, которую тогда всё называли а другая гораздо далёе, первая же названа Шаховскимь верхомь. Изъ сего за вёрное заключиль онь, что всёмь островомъ между обёнми сими вершинами конечно князья Горчаковы у насъ завладёли, и не долго думая подаль исковую челобитную.

Князь, отецъ нынѣшняго, будучи человекъ богатый, и притомъ самъ дѣловецъ, находилъ средство убѣгать отъ суда, а дядя мой хотя и очень жарко чачалъ и довелъ до того, что князг ь былъ всѣ пашни, находя

друга и были между собою хорошими пріятельми.

Тогда же въ особливости было миѣ пріятно то, что онъ при случаѣ повѣстки, дѣлаемой отъ межевщика, что онъ нъ послѣдующій день насъ съ нимъ размежевывать станетъ, неоднократныя дѣлалъ увѣренія, что у насъ не будетъ никакого спора, и что мы разойдемся полюбовно, по старому владѣнію; а миѣ того одного только и хотѣлось.

Но не въ такомъ лестномъ видѣ были дѣла съ другой стороны, или въ разсужденіи другого моего сосѣда, его превосходительства внязя Горчакова.

Съ нимъ я также, въ сей день будучи у объдни, видълся и ласкался-было надеждою, что мы и съ нимъ о чемъ-нибудь поговоримъ, но въ надеждъ своей очень обманулся. Онъ не удостоилъ меня ни однимъ словечкомъ, а я и незаикнулся также, «сошлись два лука и оба туги».

Кромъ сего обрадованы мы были въ сей день возвращениемъ домашнихъ моихъ изъ Серпухова, съ которыми возвратилась изъ Кашина и теща моя, а съ нею при- ѣхала ко мнъ и племянница моя Любовь Андреевна.

Наугріе должно было начаться формальному межеванью нашей деревни. Я, вставши поутру, спфшиль заставать межевщика, почевавшаго у Михайлы Матвъевича; одпако сей господинъ быль не слишкомъ поворотливъ, и за нимъ всегда поспъть было можно. Меня захватиль еще гость, г. Лихаревъ, привзжавшій ко мнв по утру горевать о своемъ межевань в н просить совъта; но я, проводивъ и его, успъль еще застать межевщика не убхавшаго на межу, и вмёстё съ нимъ туда потхаль, гдт нашли мы все межевое собраніе въ готовности и между прочими и самого господина Хитрова насъ тутъ дожидающагося.

Не успын мы сойтить съ своихъ дрожекъ и лошадей, и поздоровкаться со всъмитутъ бывшими дворянами, какъ межевщикъ и спъшилъ приступить къ дълу. Но при первомъ его словъ произошло тутъ такое произшествіе, которое и понынъ не знаю чему приписать, простотъ ли или умышленности землемъра, или дъйствію судьбы. пекущейся объ насъ и распоряжающей все въ нашу пользу?

932

Но какъ бы то ни было, но произшествие было странное, удивительное и всего меньше нами ожидаемое, и состояло вътомъ, что землемъръ на первоиъ шагъ сдълалъ непростительную погръшность и въ дълъ своемъ грубую ошибку. Словомъ, онъ сталъ дълать совсъмъ не то, что ему, по всъмъ межевымъ узаконеніямъ и предписаніямъ, дълать бы начинало.

Всей командъ межевой назначено было собраться на томъ пунктъ, гдъ волостная земля къ намъ впервые прикоснулась и именно на смежности трехъ земель, волостной, нашей и домнинской, принадлежащей г. Хитрову.

При сдъланномъ вопросъ, какія изъ нашихъ земель туть начинаются, приурочиля мы въ семъ пунктъ смежство объихъ нашихъ пустошей, Щиголевой и Голенинки. А какъ сіи пустоши принадлежали разнымъ владельцамъ, то, по законамъ межевымъ и по порядку вездъ наблюдаемому, следовало ему начать съ сего пункта отмежевывать пустопь Голевинскую, какъ связавшуюся споромъ съ волостью, отъ всёхъ прочихъ нашихъ пустошей, поелику мы далеко не вст въ сей пустоши имъли участіе; но онъ вмѣсто того предпринималь размеженывать насъ съ Хитровымъ и иттить совствиъ въ противную сторону, кругомъ пустоши Щигодевой.

Признаюсь, что я хотя тотчасъ усмотрѣлъ сію погрѣшность, но какъ она служила мнѣ въ пользу, то я не почелъ себѣ за долгъ упомянуть объ оной или остеречь его, ибо бывшіе тутъ повѣренные волостные того и смотрѣли, чтобъ я чего не схитрилъ; однако со всею своею хитростію ничего они тогда не сдѣлали, и мы, пользуясь сею ошибкою, и пошли тогда благополучно занимать всю нашу дачу въ одну округу, и они таскались съ нами не говоря ни одного слова.

Размежевка насъ съ г. Хитровимъ шла съ вожделеннейшимъ успехомъ, ибо де-

лающіяся между отводчиками и людьми нашими небольшія несогласицы старались мы напрерывъ другь предъ другомъ прекращать уступками. И всего смішні ве было то, что г. Хитровъ боялся меня, и чтобъ я у него чего незаспориль, а я того еще боліве боялся его и чтобъ онъ не произвель спора, а потому и расходились мы везді хорошохонько и безъ всякаго спора.

Какъ поровнялись мы противъ самаго села Домнина, то г. Хитровъ увидъвъ, что жена межевщикова, съ моею невъсткою, притхали уже къ нему въ село, сталъ насъ встать приглашать къ себт объдать, на что мы охотно и согласились. Итакъ, я со встани своими дворяниновскими состании и объдалъ еще въ первый разъ у сего нашего знаменитаго сосъда.

Посль объда застигь насъ преведичайшій дождь и помьшаль-было вхать межевать; однако мы, переждавь оный, повхали и успьли въ тоть же еще день домежевать весь прикосновенный бокъ съ Хитровымь, и дойтить до спорнаго пункта съ княземь Горчаковымь.

Туть хотелось-было мне остановиться и подумать, спорить ли или неть; но какъ было уже поздно и межевщикъ спешилъ иттить далее, то принуждены мы были, не думая долго, записать съ княземъ Горчаковымъ известный и старинный нашъ споръ, при которомъ случав не могли мы довольно насменться глупой записке возраженія отъ княжова повереннаго.

Записываніемъ сего съ объихъ сторонъ спора продлилось время такъ долго, что при окончаніи оной наступила уже совершенная ночь. Тогда г. Хитровъ сталъ насъ всѣхъ уговаривать, чтобъ мы поъхали ночевать по близости къ нему, на что мы всѣ охотно и согласились, ибо домой ѣхать было далеко.

Ввечеру разговаривали мы о записанномъ мною споръ, и г. Хитровъ разспрашивалъ меня объ обстоятельствахъ онаго; и какъ я ему все разсказалъ, то почиталъ онъ дъло наше справедливымъ, и желалъ, чтобъ мы получили искомое. А поелику споръ сей былъ особливато примъчанія достоинъ, то хотя въ предслъдующихъ письмахъ и упомянулъ я объ ономъ въ нѣкоторой подробности, но въ пользу потомковъ монхъ почитаю за нужное объяснить оное здѣсь обстоятельнѣе.

Сей споръ нашъ съ княземъ Горчаковимъ былъ объ кускъ земли, величиною десятинъ въ пятьдесятъ и однимъ лъсомъ поросшемъ мъстъ, лежащемъ между нашею пустошью Шаховою, его деревнею Матюшиною и Алексинскимъ уъздомъ.

Положеніемъ своимъ было мѣсто сіе между двухъ верховьевъ одной маленькой рѣчки и составляло, такъ сказать, островъ. Рѣчка Язва, составляющая изстари границу между нашими дачами и княжими, въ верховъв своемъ проистекала изъдвухъ буераковъ или вершинъ, и самое сіе обстоятельство было поводомъ и основаніемъ всего спора.

Мы называли одно изь помянутыхъ верховьевъ рѣчкою Язвою, а княжіе называли другое, а къ несчастію изъ обоихъ теченіе воды было ровное и можно было и то и другое почесть верховьемъ.

Лѣтъ за двадцать до того времени назадъ не было о сей рѣчѣѣ никакого спора,
мы владѣли по ту вершину, которую называли княжіе рѣчкою Язвою и владѣніемъ сноимъ были довольны. Но я не
знаю, какимъ-то нечаяннымъ случаемъ
попался дядѣ моему, покойному М а твѣ ю
П е тр овичу, списокъ съ Алексинскаго
городового рубежа, идущаго черезъ и пересѣкающаго оба помянутые отвершка.

Читая оной, вдругь увидьль онь, что тамъ ръчкою Язвою названа совсемъ не та вершина, которую тогда всъ называли а другая гораздо далъе, первая же названа Шаховскимъ верхомъ. Изъ сего за върное заключиль онъ, что всъмъ островомъ между объими сими вершинами конечно князья Горчаковы у насъ завладъи, и не долго думая подалъ исковую челобитную.

Князь, отецъ нынѣшняго, будучи человекъ богатый, и притомъ самъ дѣловецъ, находилъ средство убѣгать отъ суда, а дядя мой хотя и очень жарко началъ и довелъ до того, что князь принужденъ былъ всѣ пашни, находящіяся на томъ

островъ, кинуть; однако, будучи чрезвычайно скупъ, не могъ долгое время продолжать сіе дѣло съ желаемымъ успѣхомъ, и оставилъ намъ оканчивать сіи хлопоты и претензію, которая справедлива-ль или нѣтъ, о томъ самъ Богъ вѣдаетъ.

Пранду сказать, дёло сіе остановиль князь боле нёкоторою своею хитростію, а именно: онь видя, что ему отъ суда не отбёгать, подаль вдругь на насъ супротивную исковую челобитную, якобы мы у него такимъ же образомъ насильно завладёли въ пустоши Хмыровой, и чрезъ то дядя мой его въ Коширу, а онъ его въ Москву къ суду требоваль, что и причиною тому было, что дядя мой, дёло свое бросивъ, положилъ ждать межеванья.

Но, о, какъ бы мы счастливы были, естьлибъ онъ въ то время употребилъ всѣ нужныя усилія къ окончанію сего дѣла! тогда могъ бы онъ получить все желаемое, а при межеваньѣ повстрѣчалось съ нами уже гораздо болѣе затрудненій.

Но какъ бы то ни было, но онъ умеръ, не окончавъ сего дѣла, а мы, послѣдуя ему, ожидали съ покоемъ межеванья; и какъ оное настало, то и слѣдовало намъ оное оканчивать и возвращать всѣ наши протори и убытки.

Признаюсь, что почиталь сіе дѣло до того безсомнительнымъ и не много озабочивался симъ споромъ; но получивъ о объ ономъ своей свѣдѣніе, сталь инако уже числѣ земли думать.

Выступленіе изъ границъ своего влад'ьнія было для насъ д'єломъ весьма опаснымъ и предосудительнымъ, а съ другой
стороны споръ княжой и его на насъ
челобитье казалось мнѣ страшнѣе медвѣдя.

Я легко могъ заключать, что естьли онъ всходствіе своего челобитья заспорить въ Хмыровѣ, и если въ сельцѣ его Злобинѣ явится педостатокъ, въ чемъ я по малой обширности его дачи почти не сомнѣвался, то принуждены мы булемъ недостатокъ сей не только изъ своей примѣрной земли наполнить, но заплатить еще ему и завладѣнныя деньги. Для самаго того и хотѣлъ и не хотѣлъ я спорить; но какь помянутымъ образомъ споръ былъ уже мною записанъ, то принужденъ былъ вступать въ дѣло.

Разговорившись съ Хитровымъ, къ немалому удовольствію моему услышалъ я, что и въ его крѣпостяхъ обѣ первыя вершины такимъ же образомъ пазваны Шаховыми верхами, а третья рѣчкою Язвою, какъ мы ихъ называли. И какъ мнѣ крайне восхотѣлось крѣпости сін видѣть, то и просилъ я г. Хитрова показать мнѣ оныя, и онъ былъ такъ ко мнѣ благосклоненъ, чтототчасъ, отыскавъ, мнѣ ее отдалъ.

Состояла она въ выписи съ городовой межи; и какъ она была формальная, съ надлежащею скртпою, то бумажку сію почиталь я крайне для себя важною и нужною потому, что у меня была только копія, а самой выписи мы не имѣли.

Совствить ттямъ, какъ сдтлалась между нами маленькая въ разсуждени положения мъстъ разногласица, и господину Хитрову оное не такъ коротко было извъстно какъ мнт, то положили мы съ нимъчтобъ на утріе вставъ порант, вмъстт вст сіи мъста обътздить и осмотртть вънатурт, дабы намъ послт не разбиться въ словахъ, ибо онъ намтренъ быль тоже верховье называть ртчкою Язвою, которое я утверждаю.

Итакъ, въ следующій день встали мы съ нимъ ранехонько, и одевшись поехали только трое, онъ да я, да староста его верхами рекогносцировать места, которыя завоевать мне хотелось. Но лишь только начали мы подъезжать къ лесу на спорномъ месте, известному подъ названіемъ Неволочи, какъ противъ всякаго чаянія увидели на той стороне речеми Язвы и самого сіятельнаго князя, разъезжающаго такимъ же образомъ въ препровожденіи своихъ гусаръ и места сін осматривающаго.

Посмъявшись тому, что мой споръ такъ рано его превосходительство поднялъ, не знали мы, что дълать: далве ли къ нему ъхать, или остановиться; но какъ нъсколько постоявъ и покружившись на одномъ мъстъ, сталъ чрезъ ръчку пережажать къ намъ, то разсудили мы за луч-

шее верпуться домой и послади на спорное мѣсто только старосту, сказать, буде князь спросить, что это ѣздилъ г. Хитровъ для показанія которыя десятины сѣять, что и дѣйствительно было.

Возвратившись въ Домнино, будили мы спавшаго еще землемъра, и спъшили скоръе вхать на межу, сказывая, что князь уже на межъ и насъ дожидается. Но совсъмъ нашимъ поспъшеніемъ мы не прежде какъ чрезъ три часа вы хали, ибо хозяйка вздумала насъ еще накормить и мы порядочно почти пообъдали; что и случилось весьма кстати, ибо безъ того было бы намъ тошно лихо.

Патвшись и напившись до сыта, потехали мы наконець на межу. и на самое то мъсто, гдт въ навечеріи того дня зацисань быль мною спорт, то-есть у перваго Шахова верха. Туть надлежало мнт начинать отводить мой спорный отводт, а княжимъ разводиться по алексинскому рубежу съ домнинскими. Но повтренные княжіе не смтли безъ повелтнія его ничего дтлать, а поскакали тотчась за нимъ.

Онъ находился тогда посреди своей Неволочи, гдф, какъ мы послф увидфли, была для его сіятельства разбита палатка; и мы вскорф послф того увидфли самого его къ намъ съ пышностію фдущаго.

Межевщикъ никогда еще его не видываль, и потому, желая оказать ему, какъ генералу, почтепіе, подбъжаль-было къ нему съ свопмъ нижайшимъ поклономъ; но какъ увидълъ, что князь не только не сошелъ съ своего коня, но сталъ обходиться съ пимъ чрезвычайно гордо, то, преставъ его уважать приступплъ къ своему дълу.

Князь не долго мѣшкалъ, по опрокинулся на меня и сталь мнѣ гордо выговаривать, для чего я завожу споръ. Выговоръ его быль для меня весьма чувствителенъ, но я. скрѣшавь сердце, откѣтствоваль ему учтиво и дружелюбнымъ образомъ, говоря, что дѣлаю сіе противъ своего хотѣнія и по самой необходимости и болѣе потому, что въ дѣлѣ семъ я не одинъ участникъ, и что сверхъ того не можно намъ отстать отъ сего давничнаго спора

въ разсужденіи волостныхъ, заспорившихъ у самихъ насъ множество земли.

Долго мы туть съ нимъ проговорили и наконецъ не согласясь ни въ чемъ, пошли далье. Мы всъ шли пъшкомъ, а князь ъхалъ подлъ насъ верхомъ и разводился самъ съ Хитровымъ; по пришествін-жъ къ настоящей ръчкъ Язовкъ, ужаснулся онъ услышавъ, что и домнинскіе и татарскіе, согласно со мною, называли ту ръчку Я з о в к о ю, чего онъ никакъ не ожидалъ.

Я написаль туть превеликую въ подтверждение моего спора и показания оговорку, а онъ отвътствоваль противъ того самъ. Тутъ распрощались мы съ Хитровымъ, который по причинъ, что его земля осталась позади, отъ насъ отсталъ, а л понелъ свой отводъ кругомъ Неволочи.

Пришедши въ самому устью, гдъ объ вершины стекаются и откуда ръчка Язва внизъ была уже безспорная, началъ князь много говорить къ утвержденію, что его ръчка имъетъ болье теченія; также приговаривалъ, чтобъ я сказалъ, какая была земля налъвъ, и говорилъ, что она не ППаховская, а какая то—онъ знаетъ, но теперь говорить еще о томъ не хочетъ.

Я догадывался къ чему сіе клонилось, однако не имълъ причины принуждать его далье объясняться, ибо отъ того произошла-бъ для меня великая опасность; но наче радовался духомъ, что князь умничаньемъ и молчаніемъ своимъ упускаль наилучній къ произведенію замысла своего случай.

Дело состояло въ следующемъ: домогаясь узнать, отчего бы въ нашихъ дачахъ, а особливо въ самыхъ сихъ местахъ былъ у насъ примеръ, добирался
я понемногу изъ старинныхъ писемъ, что
въ техъ местахъ, где мы тогда называли
пустошь Шахово, были въ старину еще
некакія пустоши, а именно пустошь Малаховская, пустошь Красная, пустошь
Малая Неволочка, пустошь Котелъ
и еще пекоторыя; но думать надобно, что
оне предками и стариками нашими во
время писцовъ утаены, и все включены въ
одну пустошь Шахово.

Обстоятельство сіе было мев потому

извъстно, что при бывшемъ спустя лъть съ 50 послъ писцовъ межеваньъ пустоши Ермаковой, принадлежавшей князьямъ Горчаковымъ, прикосновенной однимъ бокомъ къ пустоши нашей Воронцовой, предки сихъ же князей Горчаковыхъ, бывше всегда нашими непріятелями, объявлями, что та наша пустошь не Воронцова, а пустошь Малаховка и другія, о которой-де отъ ихъ и челобитье къ государю имъется.

Въ подтверждение сего служило и то, что старики наши, въ прикрытие своей утайки, при бывшемъ три года послъ писца откащикъ, велъли ему написать въ пустошахъ Паховъ, Воронцовъ и Гвоздевъ поверстнаго лъса двъ версты вдоль и на версту поперекъ, котораго въ писцовыхъ книгахъ совсъмъ не упоминалось, и какъ думать надобно, то они послъ съ князьями Горчаковыми какимъ-нибудь домашнимъ образомъ раздълались и оною утаенною землею подълились, и можетъ быть при тогдашнемъ же случаъ дошла до ихъ рукъ спорная Неволочь.

Всему тому служнии и тогдашнія слова княжія подтвержденіемъ, ибо онъ упоминаль о какой-то домашней сділкі и о сихъпустошахъ, только не называя оныхъ и не приказывая и мужикамъ говорить, что все приводило меня въ немалое безпокойство и я какъ сначала, такъ и тогда не радъ былъ, что связался съ нимъ споромъ.

Между темъ, какъ сіе происходило, переменилась погода и пошель сильный дождь, но мы принуждены были продолжать межеванье, ибо князь присутствіемъ своимъ связаль насъ по рукамъ и по ногамъ. Всё мы перемокли, всё устали впрахъ, ибо не можно было при немъ ни сесть, ни отдохнуть, ни посменться, ни побалагурить по обыкновенію.

Самому межевщику присутствіе его было крайне непріятно; онъ злидся на него за непомірную гордость, и пошентомъ проклиналь его всячески. Совсімъ тімь нечего было ділать, князь не отставаль отъ насъ ни на минуту, и ходиль и мокъ съ нами вмісті.

Смёшно было только то, что онъ дивился мнё и всёмъ намъ, какъ мы неввши такъ долго терпимъ, не вёдая того, что мы уже пообёдали. Но какъ бы то ни было, но онъ, цёлый день не ёвши и не пивши, съ нами пробылъ, и отзывался, что сей день ему такъ труденъ, что хотябъ было то п подъ Бендерами, а мы только взглядывали другъ на друга и улыбались.

По окончанін нашего спорнаго отвода, пошли мы съ нимъ внизъ по теченію рѣчки межеваться безспорно. Но какъ сталъ я назначать копецъ пустоши Шаховой и начало пустоши Воропцовой, то онъ осиорилъ и говорилъ, что Воропцово начинается еще далѣе.

Сіе меня встревожило. Холодный потъ оросиль чело мое, и въ груди встрепетало сердце: ибо я того и смотрълъ и ждалъ, что онъ возобновить показание своихъ предковъ и станетъ называть тѣ пропавшія пустоши; и для того, подходя къ сумнительной для меня воронцовской вершинъ, попросиль тихонько межевщика, чтобъ онъ туть сделаль межеванью въ тоть день окончаніе, и пересталь межевать, и меженщикъ въ семъ случат быль такъ ко мив благосклонень, что охотно желаніе мое выполнилъ, и межевать пересталъ; а сіе и припудило насъ разъехаться и не допустило князя до замышляемаго имъ объясненія.

Какъ межеванье наше было на нъсколько дней отсрочено, то на утріе, проводивъ привзжавшаго ко мнв и у меня ночевавшаго гостя, и отпустивъ тещу свою въ Дятлово, гдъ у госпожи Гевской начиналось свадебное дело, принялся за циркуль и транспортиръ, и началъ все оспоренное мною мъсто, по запискамъ своимъ всъхъ линій и румбовъ, накладывать на плапъ, и по исчисленію пашолъ, что было въ немъ 55 десятинъ, а вь послъдующій за симъ 5-й день августа, положиль и на досугь объездить всю внутренность нашихъ дачъ, дабы можно было заблаговременно назначить границы пустошамъ и позамътить для себя нужныя мъста.

На другой день послѣ сего быль у насъ извѣстный праздникъ Преображенія Господня, и я, будучи у обѣдни, имѣлъ случай видѣть опять соперника моего князя, который казался мнѣ часъ отъ часу горделивѣйшимъ, и не удостоилъ меня ни единымъ словомъ.

По возвращеніи домой, имъль я неожидаемое удовольствіе узнать отъ завзжавшаго ко мнѣ второкласснаго землемѣра г. Сумарокова, Александра Никифоровича, что на утріе начнется у нась опять межеванье, но что уже не г. Лыковъ, а опъ будеть домежевывать дачу нашу.

Сія пеожидаемость обрадовала меня чрезвычайно, ибо какъ землем връ сей быль малый очень добрый и мит дружень, то готовъ я быль съ нимъ такать всюду межеваться, поедику не онъ, а я могъ быть всему главною пружиною.

Совствит темъ не быль я и въ сей день освобожденъ отъ заботъ и безпокойства, и имълъ важную причину четырехъ вещей опасаться: во-первыхъ, чтобъ князь не объявиль возраженія о пустошахъ, и не назваль бы Воронцовскую вершину Малаховскою; во-вторыхъ, боялся я чрезвычайно, чтобъ по пустоши Ермаковой, которую въ сей день межевать надлежало, котовскіе не завели со мною спора и боялся болже потому, что въ сей пустопи быль у меня снять плань, и мит по нзивренію оной извъстно было, что въ ней десятинъ около сорока не доставало, следовательно, боялся я, чтобъ въ случањ произведенного отъ нихъ спора непринуждепо намъ было заблаговременно съ ними мириться и имъ сей педостатокъ изъ своихъ дачъ наполнять.

Вытретыхъ, устращали меня живущіе при церкви нашей и церковною землею владъющіе бездъльники бобылишки. Сін, не зная ничего не въдая, приняли намъреніе спорить со мною и съ пустошью Ермаковскою. Слухи о томъ доходили до меня вършые и мнъ сказывали, что они осматривали уже и мъста, и хотъли неотмънно спорить.

Споръ отъ самихъ ихъ собственно былъ

мнѣ не страшенъ, потому что въ церк ов ной землѣ былъ излишекъ; но я для того сихъ споровъ ихъ боялся, что они, связавшись со мною и съ пустошью Ермавовскою, свяжутъ и меня съ оною, и я принужденъ буду наполнять Ермаковскую пустошь, или по крайней мѣрѣ уйдетъ въ нее весь примѣръ церковной земли, который хотѣлось мнѣ сберечь для наполненія имъ великаго недостатка нашего отхожаго луга, находившагося за церковью.

Въ-четвертыхъ, и всего болѣе страшился я княжова спора по пустоши Хмыровой, о которомъ я нимало не сумнѣвался, но считалъ за вѣрное, что онъ воспослѣдуетъ, потому что отъ князя имѣлась на насъ въ подачѣ о томъ исконая челобитная.

Ктому-жъ я его задралъ, а сверхъ того имълъ онъ и потому наивеличайшій резонъ спорить, что по глазомъру не сомнъвался въ томъ, что въ прикосновенной къ сей пустопи дачи сельца его Злобина будетъ недостатокъ.

Вотъ коликихъ опасностей долженъ я быль въ одинъ день страшиться; я предваряль о томъ некоторымъ образомъ и межевщика, и просилъ о вспоможеніи въ нужномъ случав, а между темъ, однако, заготовляль замечанія о томъ, что говорить на меже, и чемъ защищаться, утвиваться, по крайней мере, темъ, что межевщика имель по сердпу, въ которой надежде и не обманулся. Межеванье, противь всякаго чалнія моего, происходило въ сей день съ такимъ вожделеннымъ успехомъ, какого я и воображать себъ не отваживался.

Первое, что меня обрадовало, было то, что мы, притхавши на межу, увидтли, что тутъ самого князя не было, и услышали, что его и не будетъ.

Я очень тому радъ былъ, ибо глупаго его повърепнаго я не боялся, а опасался только не дана ли ему письменная инструкція; однако, по счастію, и того не было.

Увидъвъ сіе, спѣшиль я, чтобъ скоръй иттить и миновать помянутую сумнитель-

ную вершину, и мы прошли ее благополучно; итакъ, страхъ мой о Малаховской пустоши изчезъ, и опасность миновалась совершенно.

Потомъ стали мы разводиться съ котовскими по пустоши Ермаковской. Тутъ употреблялъ я все, что могъ къ тому, чтобъ опи не заспорили; и для того въ уравненіе земли и рубежа не много хлопоталъ, но дълалъ имъ вездъ маленькія уступочки, чъмъ котовскіе мон сосъди были и довольны, боясь, по счастію моему, сами того, чтобъ я у нихъ не заспорилъ, нбо думали. что у нихъ великой примъръ будетъ.

Къ тому-жъ, я заблаговременно употребилъ хитрость и приласкался чрезъ письмы ко владъльцу ихъ, князю Павлу Ивановичу, такъ что его удачно усыпилъ, и онъ не велълъ нигдъ спорить. Симъ образомъ избъжалъ я благополучно и сей второй опасности.

Подходя потомъ къ церковной землъ, примътилъ я, что бобыли хотятъ насъ встрътить своимъ споромъ.

Сіе меня встревожило и я принужденъ быль поспѣшить какъ можно скорѣе проветь межевщика мимо сего опаснаго мѣста и загородить оставшія ворота; и по счастію, мнѣ и удалось произвесть сіе желаемымъ образомъ. Повѣренной бобыль быль мужикъ непроворный, и прозѣвалъ удобнѣйшій къ тому случай, и сталь упустя время подавать сказку.

При семъ случать сдтлаль мить межевщикъ великое одолжение, промедливъ приниманиемъ сказки, подъ видомъ сумнительства и не хотя будто имъть съ ними дтла до ттхъ поръ, покуда дошли уже до церковной земли.

Тогда было мив уже легче; къ тому-жъ, обрадовался я узнавъ, что бобыли не со мною, а только съ Ермаковскими хотъли спорить; но, по счастію, ни того, ни другого спора не было, и мы размежевались и съ церковною землею хорошохонько.

Такимъ образомъ миновала благополучно и третья опаспость, и остался одинъ князь-генералъ, котораго я какъ огня боялся.

Сердце во мнѣ вострепетало, когда мы, размежевавшись съ котовскими вездѣ, безспорно приближались ко злобинской землѣ, гдѣ спора ожидалъ я безсомнѣнно. И я такъ былъ въ томъ удостовъренъ, что вознамѣривался уже благовременно, въ случаѣ ежели князъ заспоритъ, подумавши отказаться отъ Неволочи.

Между тъмъ какъ мы, подходя къ сему мъсту, размежевывались безспорно съ котовскими, имълъ я неожидаемую досаду отъ котовскаго повъреннаго, который такъ былъ глупъ, какъ скотина, и мы съ нимъ о самыхъ бездълицахъ, объ уравненіи межи прокричали невъдомо сколько.

Наконецъ дошли мы до Хмыровской пустоши и примкнули къ черному столбу, поставленному волостными въ томъ мѣстѣ, гдѣ, какъ прежде я упоминалъ, сдѣлали они наивеличайшую погрѣшность и пересѣкли совсѣмъ споромъ своимъ нашу дачу.

Туть опять мив посчастливилось чрезвычайно. Злодый мой прикащикь волостной самь уже осмотрылся, что онь сдылаль дурно и для того хотыль-было опять какія-то туть дылать каверзы, и миж было-бы то очень досадно; но, по счастію моему, его тогда съ нами пе было, и ему было недосужно: видно, что самь Богь началь меня оть него защищать.

Итакъ, мы безъ него благополучно ту важную межу и прикосновенность котовской земли утвердили, и червые столбы выкинувъ, поставили бълые.

Миновавъ сіе важное мѣсто, приткнулись тотчасъ мы ко злобинской землѣ. Я надѣялся застать тутъ самого князя: однако возрадовался увидя, что его нѣтъ, а того болѣе примѣчая, что у нихъ никакихъ приуготовленій къ спору не было, а твердили они только, что князь приказывалъ ничего своего не уступать.

Совствъ тти сдтлалось-было номтшательство. Время клонилось уже къ самому вечеру и солнце было на закатъ. Повтренные злобинские просили межевщика, чтобъ онъ отложилъ межеванье до другого дня; но какъ мит тогда каждая минута была дорога, и мит хоттлось ковать жельзо покуда оно было горячо, то-есть межеваться безъ князя: то шепнуль я межевщику, знающему донольно мою нужду и надобность, чтобъ онъ не пересгаваль, а спъшиль бы какъ можно домежевать оставшую дистанцію.

Какъ сказано, такъ и сдёлано!—межевщикъ мой не пошелъ, а полетёлъ, а я, чтобъ меньше было остановки, и чтобъ заслёпить глаза злобинскимъ, началъ вездё дёлать уступки: гдё на борозду, гдё на пол-осминпика, и межу, и ямы клалъ все на своей землё, пе жалёя оной.

Злобинскіе мои тёмъ такъ были довольны, что надавали мнё тысячи благословеній, а я самъ въ себ'в думаль и говорилъ: «не спорьте только, мои друзья, а я за бездёлицы радъ не стоять, теряйте только большос». Межевщикъ мой только усмѣхался, видя мое проворство, уловку и желаемую удачу. а я съ каждою минутою власно, какъ на вершокъ прирасталъ.

Но едва-было, едва не разрушилась вся моя лестная надежда. Вдругъ заговорили, что самъ князь телеть!

— «Экое горе! вскричаль я тогда самъ въ себъ: что-бы ему еще немного погодить!» а уже немного оставалось, однаво было еще довольно мъста, гдъ спорить. «Быть такъ! думаль я самъ себъ, брошу ему бездълицу, естьли немного заспорить, а избъгу только спора.»

Но не то сделалось, что я думаль и чего ожидаль. День сей на то пошель, чтобъ мить быть въ совершенномъ удовольствін.

Князь мой не только чтобъ затъвать и начинать споръ, но, будучи въ сей разъ совершеннымъ агицомъ, въ одномъ мъстъ самъ безъ просьбы хорошій лоскутъ земим мить прибавилъ и мы развелись съ нимъ, какъ водою разлились.

Признаюсь, что я самъ себѣ не вѣрнъъ и не понималъ, откуда бы происходило такое его смиреніе, а для меня неожидаемое благополучіе и удача, и благодариль только Всевышняго, что онъ, противъ чаянія моего, избавиль меня отъ

нанопаспъйшаго во всемъ межевань для меня обстоятельства.

Такимъ образомъ, затворивши ворота со всъхъ сторонъ въ свою дачу и окончивъ межевать уже ночью, въ полномъ удовольствіи потхалъ я домой съ межевщикомъ ужинать.

Съ княземъ распрощались мы какъ пріятели и я надаваль ему тысячи благослопеній; а правду сказать, имъль къ тому и причину.

Глазомъръ мой меня не обманулъ, и въ его злобинской дачъ, какъ и послъ узналъ, дъйствительно десятинъ около пятидесяти недоставало, которыми принуждены-бъ мы были не только поплатиться, но заплатить и закладънныя деньги.

Донскиваясь причины тому, для чего онъ не спорилъ, услыпалъ маніемъ я, что онъ сперва и хотълъ-было спорить, но увидъвъ, что волостные большую часть хмыровской пустыши къ себъ прихватили споромъ, заключилъ, что ему уже не осталось тутъ спорить.

Итакъ, волостные помогли мит въ томъ своимъ споромъ, и изъ мнимаго худа, по особливому распоряжению благодътельныхъ намъ судебъ, вышло для насъ неожидаемое и великое добро, какъ вы послъ о томъ обстоятельнъе услышите.

Такимъ образомъ, привхавъ домой, привезъ и домашнимъ моимъ радостное извъстіе о благопріятномъ и, сверхъ всякаго чаннія, удачномъ разводъ со всъми нашими сосъдями.

И какъ мы нашли тутъ и семействы моихъ деревенскихъ соседей и ближнихъ родственниковъ, насъ съ межи дожидавшихся, то все опи обрадованы были темъ до безконечности и все напрерывъ благодарили межевщика за оказанное намъ съ его стороны всноможение. И какъ товарищи мои не мене довольны были и мною и всеми монии объ общей дачъ стараниями, то благодарили они и меня, и не могли довольно выхвалить всего моего проворства и уловокъ, признаваясь, что безъ меня принуждены-бъ были оня пить горькую чащу и что они при всемъ межеваньъ семъ были только свидътеля-

HIE MOE.

змоей, Любови Андрее: и очь у меня горячкою, и нахо ъ ней въ самой опасности; г ого, случилось и другихъ боль-, домъ моемъ множество, такъ, осталось ин одной почти девки чихъ хоромахъ здоровою, а мпого аклоно в и иминаков окиб бы тиъ боясь, чтобъ не занемочь и самопри такихъ повальныхъ болбанихъ. **Ітакъ, отправивъ въ Кашинъ** письмы, ьсположился я ожидать продолженія месеванья, докол'в только будеть можно, а между тъмъ, чтобъ не терять празднаго времени по пустому, употребить все оное въ пользу.

И какъ въ дачахъ нашихъ не вся еще внутренняя ситуація была у меня снята на планъ, а сіе было крайне нужно, то, во-первыхъ, принялся я за сіе нужное дѣло и препроводилъ въ томъ нѣсколько дней сряду.

Во-вторыхъ, какъ межеванье долженствовало скоро дойтить и до села Туленна, въ которомъ я вмъстъ съ другими владъльцами имълъ наивеличайшее участіе, а количество наличной земли въ семъ селъ не было мнъ еще извъстно. то ръщился я и ее снять предварительно на планъ, и измъривъ узнать, полная ли въ ней дача, или есть лишекъ или недостатокъ?

И какая досада была для меня, когда, снявъсію дачку па плапъ и измѣривъ, увидѣлъ, что и въ ней около 50 десятинъ оказывалось примѣру.

— «Боже мой! говориль я самь себь, куда ни винь, такъ клинь; надобно-жъ и туть случиться излишку, и предстоять также опасности!»

Мнѣ сіе тѣмъ было непріятнѣе, что доходили до меня слухи, что и по сей деревнѣ нѣкоторые изъ сосѣдей замыш-ляли производить ссоры.

Итакъ, сталъ я бояться, чтобъ не потерять и тутъ сей примърной земли и почиталъ и для сего межеванья присутствіе мое необходимо нужнымъ; а сіе прибавило мпѣ еще болѣе горя.

Въ-третьихъ, какъ споръ съ волост-

неи-

е нипустогъ себя ону было

день принивъ Кашинъ в почти цѣлую было ко мно-

> го сего чей ко

ми и ничего собственно сами не дълали и ничему хорошему успъху не поспъществовали.

А не менёе и я радь быль, что имёль случай имь всёмь услужить. Итакъ, ужинъ въ сей день быль у насъ очень веселый, и день сей быль прямо достопамятнымъ для всёхъ соучастниковъ въ нашихъ дачахъ.

Но какъ письмо мое достигло уже до своихъ предъловъ, то дозвольте мить теперь на семъ мъстъ остановиться и сказать вамъ, что я есмь вашъ и прочая.

(Ноября 19, 1807).

#### Письмо 142-е.

Любезный пріятель! Описавъ въ предследующемъ письме межеванье нашихъ дачъ, или паче обойденіе вокругъ оныхъ и отделеніе ихъ отъ постороннихъ владеній, скажу теперь вамъ, что симъ межеванье наше далеко еще не кончилось, но предлежали намъ еще многія хлопоты и въ разсужденіи онаго заботы.

Кромѣ того, что оставалась еще малепькая луговая отдѣленная дачька, лежащая за церковью, необойденною и неотмежеванною, самыя наши разныя пустоши внутри дачи не были еще разрѣзаны и отдѣлены другъ отъ друга.

Произошло сіе, какъ я вамъ уже упоминалъ, отъ погрѣшности межевщика или наче оттого, что ему хотѣлось скорѣе нашу дачу обойтить кругомъ, дабы по положеніи на планъ можно было по исчисленію узнать, сколько у насъ всей земли вообще было, и съ тѣмъ сообразуясь принимать мѣры и къ примиренію насъ съ волостными, которымъ онъ, будучи ими задаренъ, толико благопріятстновалъ.

Можеть быть, думаль онь устращить нась огромностію дачи и неликостію числа всей земли и чрезь то удобите преклонить насъ къ уступкт волостнымъ заспоренной земли.

Однако, попаль онъ не на такихъ людей, которые бы слъпо дали ему водить себя за носъ, но которые разумъли и саии сколько-нибудь всё межевыя дёла и уставы. И потому, продолжая объ ошибкё его молчать и принявъ видъ, будто бы я совсёмь оной не примётиль, ожидаль я, что, по окончаніи помянутаго обхода кругомъ нашей дачи, онъ предприметъ и нашу ли внутренность будетъ размежевывать, или обратится куда въ иную сторону.

По надлежащему, надлежало бы ему приступить къ первому и стараться какъ можно скоръе ошибку свою исправить, чего и надлежало тогда ожидать.

Но какъ удивился я услышавъ, что межеванье опять на итсколько дней отсрочивалось и что г. Лыковъ разътзжалъ только по гостямъ, давалъ себя вездъ угощать и подчивать, а не предпринималь ни того, ни другого, и ни самъ не межевалъ, ни своего помощника, помянутаго второкласснаго землемъра г. Сумарокова не заставливалъ.

Болѣе десяти дней продолжалось таковое его бездѣйствіе, и мы, находясь въ безпрерывномъ ожиданій, не знали что о томъ и думать и заключать, и внутренно досадовали на межевщика за сію почти непростительную медленность.

Болъе же всъхъ была она мив чувствительна, ибо домашийя мои обстонтельствы привлекали меня въ другое мъсто и требовали неотмънно скораго отсутствия моего отъ дома.

Племянница моя, Травина, прислала ко мит около сего времени нарочнаго человтка изъ Кашина съ увтдомленіемъ, что мачиха ихъ притхала уже въ Кашинъ, и неитдомо какъ просила, чтобъ я поситашилъ къ нимъ своимъ притздомъ для сдтлки съ нею, въ разсужденіи следуемой ей къ полученію указной части изъ имтнія умершаго моего зятя, а ихъ отца, и которую часть племянницамъ моимъ у ней купить хоттлось.

Итакъ, надлежало инт неотитно туда сътздить; но какъ можно было инт отлучиться при тогдашнихъ обстоятельствахъ и при неокончапномъ еще межеваньт, и отътхать въ самый критической пунктъ времени?

Признаюсь, что призывь сей меня очень смущаль, будучи весьма неблаговременнымь. Но мы не успёли еще собраться съ духомь, какъ глядимь, смотримь, прискакаль другой гонець изъ Кашина, и племянница всёми святыми умоляла меня, чтобъ я поспёшиль какъ можно скорёй своимъ приёздомъ.

Она писала ко мнѣ, что мачиха ихъ была у пихъ въ домѣ, что несетъ пыль непомилованную и не хочетъ никакъ продавать имъ скоей части, и дала имъ сроку только на десять дней до моего при-ѣзда, и что самое сіе побудило ее послать ко мнѣ еще нарочнаго и просить, чтобъ я поспѣшилъ къ нимъ для самого Бога.

Что мнѣ было тогда дѣлать? Могу сказать, что находился я въ крайнемъ замѣшательствѣ и проклиналъ межевщиковъ, гуляющихъ столь долго и насъ недомежевающихъ.

Совствить тамъ тамъ мить было еще пикакъ не можно, ибо предстоящее и ожидаемое всякой день размежевание пустошей такъ было важно, что безъ себя оставить и препоручить оное никому было никонить образомъ не можно.

Въ сей крайности другого неоставалось мит, какъ въ тотъ же день приниматься за перо и писать въ Кашинъ письмы, и я занимался тъмъ почти цълую ночь, ибо писать надобно было ко многимъ.

Къ племянницамъ своимъ писалъ я, что всячески постараюсь скорѣе въ путь отправиться, и что можеть быть въ недѣлю всѣ свои дѣла кончу и къ нимъ выѣду.

Къ мачихъ ихъ писалъ напубъдительнъйшее письмо, чтобъ взяла терпъніе и меня подождала; а ко встив ихъ милостивцамъ и состадямъ писалъ также съ убъдительною просьбою, чтобъ они въ случат, если мачиха меня недождется, не оставили ихъ своимъ вспоможеніемъ.

Но не одно сіе меня еще удерживало, но было и другое обстоятельство, меня останявливавшее.

Случилось такъ, что около самаго сего времени надобно было приъхавшей ко мять съ тещею моею изъ Кашина средней

племянниць моей, Любови Андреевной, занемочь у меня горячкою, и находиться отъ ней въ самой опасности; а сверхъ того, случилось и другихъ больныхъ въ домѣ моемъ множество, такъ, что не осталось ни одной почти дѣвки въ самыхъ хоромахъ здоровою, а мпого и людей было больными, и я тренеталъ духомъ боясь, чтобъ не занемочь и самому при такихъ повальныхъ болѣзнахъ.

Итакъ, отправивъ въ Кашинъ письмы, расположился я ожидать продолженія межеванья, доколѣ только будетъ можно, а между тѣмъ, чтобъ не терять празднаго времени по пустому, употребить все оное въ пользу.

И какъ въ дачахъ нашихъ не вся еще внутренняя ситуація была у меня сията на планъ, а сіе было крайне нужно, то, во-первыхъ, принялся я за сіе нужное дѣло и препроводилъ въ томъ нѣсколько дней сряду.

Во-вторыхъ, какъ межеванье долженствовало скоро дойтить и до села Тулеина, въ которомъ я вмѣстѣ съ другими владѣльцами имѣлъ наивеличайшее участіе, а количество наличной земли въ семъ селѣ не было мнѣ еще извѣстно. то рѣшился я и ее снять предварительно на планъ, и измѣривъ узнать, полная ли въ ней дача, или есть лишевъ или недостатокъ?

И какая досада была для меня, когда, снявъсію дачку па планъ и измфривъ, увидъль, что и въ ней около 50 десятинъ оказывалось примфру.

— «Боже мой! говориль я самъ себъ, куда ни кинь, такъ клинъ; надобно-жъ и тутъ случиться излишку, и предстоять также опасности!»

Мят сіе тымь было непріятные, что доходили до меня слухи, что и по сей деревны ныкоторые изъ сосыдей замышляли производить ссоры.

Итакъ, сталъ я бояться, чтобъ не потерять и тутъ сей примърной земли и почиталъ и для сего меженанья присутствіе мое необходимо нужнымъ; а сіе прибавило мнѣ еще болѣе горя.

Въ-третьихъ, какъ споръ съ волост-

ными не выходиль у меня ни на минуту изъ ума, и чтить болте я объ немъ помышляль, ттить опаснтишить онъ мить казался, то пришло мить на мысль, не могло-ль бы мить въ семъ опасномъ случать послужить сколько-нибудь въ пользу, естьми я отнесусь объ ономъ письменно къ самому ихъ господину, и представивъ всю наглость и явную несправедливость его отводчиковъ и повтренныхъ, а свою справедливость, попрошу о собственномъ разсмотртни сего дта, и приказани оставить насъ, какъ добрыхъ и всегда мирно съ его волостными жившихъ состдей, въ покот?

Мысль сія показалась мнѣ хотя сначала и странною и намфреніе не объщающее хорошаго и върнаго успъха, однако какъ она мнѣ нравилась, то восхотълось мнѣ предпріять сіе дѣло хотя на удачу и въ томъ мнѣніи, что если-бъ оно и не удалось мнѣ по желанію, такъ по крайней мѣрѣ ничего худшаго отъ того воспослѣдовать не можетъ.

Итакъ, подумавъ п погадавъ о томъ дни два, рѣшился я наконецъ къ сему дѣлу приступить, и болѣе для того, чтобъ послѣ самому на себя не досадовать, для чего я не испыталъ сего сдѣлать.

«Почему знать, говориль и самь себь: можеть быть и удастся, и ежелибь удалось, то какь бы хорошо; а ежели и не удастся, такь бъда не велика! пропадуть только мои труды да потеряю и гривны двъ-три, за письмо. заплаченныя на почтъ».

Но не успѣлъ я приступить кѣ дѣлу, какъ явились затрудненія, едва-было не уничтожившія все мое намѣреніе, а именно сдѣлался вопросъ, какъ писать къ такому большому боярину, какимъ былъ тогла у пасъ господинъ Нары шкинъ?

Никогда не имълъ еще случая съ такими большими господами и вельможами переписываться, а особливо о такомъ критическомъ дълъ, каково было мое!

Словомъ я не зналъ, какъ и приступить къ тому. Одпако, подумавши, отважился написать какъ умѣлъ и какъ Богъ на разумъ паставилъ, но признаюсь. что занимался темъ несколько дней сряду, и отеръ не одну каплю пота съ чела своего. вымышляя, какъ-бы написать убедительнее и лучше, а при томъ и не унижая себя предъ нимъ слишкомъ.

Я изобразиль ему нь возможной краткости, но наимспейшимь образомь все дело, и не только приобщиль краткую выписку изъ всехъ нашихъ крепостей и документовъ, но для лучшаго объясненія всего дела сочиниль и маленькій примерной планець всемь местоположеніямь и приложивь оное, убедительнейшимь образомь просиль о разсмотреніи сего дела и о возможномь къ намъ синсхожденіи.

Словомъ, я употребилъ къ тому все свое знаніе и искусство, и по изготовленіи всего отправиль оное въ Петербургъ по почтъ.

Но вѣдалъ бы, сего лучше и не дѣлалъ! Послѣдствіе оказало, что труды мои были совсѣмъ тщетны и хотя я и понынѣ не знаю, удостоиль ли сей господинь письмо мое прочтеніемъ или нѣтъ: но то по крайней мѣрѣ мнѣ извѣстно, что не только я не получиль никакого на то отвѣта, но и къ начальникамъ волостнымъ не было ничего о томъ писано.

Итакъ, думать было можно, что вельможа сей почелъ себя слишкомъ увышеннымъ предъ такими дворяпами, какихъ составляли мы, чтобъ удостоить просьбы ихъ какого-нибудь вниманія.

Признаюсь, что тщетное ожиданіе мое и неудача была тогда мит итсколько чувствительна и досадна; но какъ я почти и предвидълъ, что воспослъдуетъ сіе, а не другое, то скоро въ томъ и утъщился, а сталъ уже пристальные помышлять о употребленіи всъхъ возможныхъ средствъ къ своему защищенію и къ уничтоженію всъхъ затъевъ моихъ противниковъ.

Кромѣ сего, какъ времени въ промежуткѣ семъ было много свободнаго, то по привычкѣ своей не терять изъ онаго ни одного часа по пустому, занимался я еще нѣсколько дней особливымъ дѣломъ, а именно:

Миф пришла однажды мысль отведать

сочинить некоторый родь экономических каго журнала. Обстоятельство, что миё извёстно было множество экономических вещиць, о которых не безполезно было сообщить своим согражданам, и что не можно было никакъ сообщить всё их въ Экономическое Общество, побуждало меня и въ тогдашнее уже время испытать, не можно-ли сообщить ихъ соотечественникамъ моимъ, образомъ журнала, какіе многіе издаются въ земляхъ чуждыхъ.

И какъ мысль сія мит отменно полюбилась, то я тогожъ часа приступиль къ первому опыту и, занимаясь темъ несколько часовъ, успелъ написать первые два листочка, и что всего страните, то тогдажъ еще придалъ симъ листкамъ названіе «Сельскаго жителя», власно какъ предчувствуя, что иткогда доведется мить въ самомъ деле издавать журналъ такой подъ симъ именемъ, и чрезъ него сдедаться всему отечеству своему известнымъ и полезнымъ.

Но какъ тогда все предпріятіе сіе было пустое и производимое для единаго препровожденія времени; то при сихъ двухъ первыхъ листкахъ, которые и понынъ у меня цълы и тогда мнъ очень нравились, все дъло и осталось, и я за разными другими упражненіями и не продолжалъ онаго далъе.

Кромъ сего, успълъ я въ сіе время и еще одно дъльцо сдълать. Въ садахъ мо-ихъ поспъли около сего времени яблоки и груши, коихъ въ сей годъ родилось довольно; итакъ, не упустилъ и и сего изъ вида, но въ превеликомъ удовольствіи препроводилъ дни два въ сниманіи оныхъ и въ прибираніи къ мѣсту.

Но и за всёмъ симъ оставалось еще довольно времени къ свиданію съ сосёдями и къ препровожденію цёлыхъ дней въ сообществе и собеседованіи съ оными.

Намъ удалось въ сіе время побывать у новаго своего пріятеля и дружелюбнаго соста г. Хитрова, и угощать и самого его у себя и чрезъ то увеличить наше знакомство; а притажали къ намъ многіе и другіе гости. А сверхъ того удалось мит не только видтть, но и цтлый день

просидъть и съ соперникомъ монмъ ге- • нераломъ княземъ Горчаковымъ.

Случилось сіе въ Сенинъ у сосъда моего, г. Ладыженскаго. Онъзваль насъ къ себъ къ празднику Фрола и Лавра, и какъ услышаль я, что будетъ у него и сей князь, то и поъхаль я къ нему тъмъ охотиъе, что мнъ давно хотълось быть съ нимъ гдъ-нибудь вмъстъ и посмотръть, какъ онъ со мною въ компаніи обойдется и станетъ ли говорить что о межеваніи, нли нътъ.

Такимъ образомъ ѣхалъ я туда съ крайнею нетерпѣливостію и, наконецъ, сподобился видѣть его сіятельство и вмѣстѣ съ нимъ обѣдать.

Мы провели съ нимъ весь день, противъ всякаго чаянія моего, какъ пріятели, въ безпрерывныхъ и пріятныхъ разговорахъ. Онъ охотникъ былъ разсказывать военныя дѣла и бывшія съ пимъ произшествія, а я любиль оныя слупать.

Итакъ, говорили мы все о войнѣ, и хотя ждалъ я съ нетеривливостію, не начнетъ ли онъ говорить о нашемъ межеваньв и спорѣ; однако, къ крайнему удивленію моему, не упомянулъ онъ о томъ ни единымъ словомъ и мы разстались съ нимъ дружелюбно, но не говоря о томъ ничего.

А по крайней мфрф наслышался я отъ него о множествъ неизвъстныхъ миъ обстоятельствъ войны тогдашней, и свиданіе сіе, а можетъ быть и мое снисходительное и дружелюбное съ нимъ обращеніе, помогло много и къ послѣдовавшему послѣ того примиренію и полюбовной съ нимъ въ разсужденіи спора нашего сдѣлкѣ, о чемъ перескажу вамъ впредь въ свое время.

По отъёздё князя проёхали мы съ женою изъ Сенина въ Дятлово, къ гос-поже Гевской, Дарьё Семеновне, и ея сестре, и нашли тамъ тещу мою и обечкъ хозяекъ въ превеликихъ суетахъ.

У нихъ заводилась тогда свадьба. За старшую дочь госпожи Іевской сватался женихъ, и на тёхъ дняхъ надлежало быть сговору. И какъ теща моя была ей блиг кая родственница, то и помогала опе

въ приуготовленіяхъ, обыкновенныхъ въ таковыхъ случаяхъ.

Наконецъ, по долговременномъ и нетерпъливомъ ожиданій, проснулось опять наше межеванье, и намъ учинена повъстка, чтобъ всѣ собрались 20 числа августа на нашъ погостъ.

Я не зналь что начнеть межевщикъ межевать: наши ли разръзывать пустоши, Ермаковскую ли, иль церковную землю, или нную какую?

Но какъ удивился я, когда г. Лыковъ приёхавъ туда объявиль, что станеть въ тотъ день межевать совсёмъ не наши земли, а дачу деревни Матюшиной, принадлежащей князю Горчакову, и тотчасъ туда и поёхалъ.

Досадно было мнѣ, что пустоши наши оставались и тогда въ забвеніи; но какъ перемѣнить того было не можно, и настоять на то не было причины, то хотя до Матюшинскаго межеванья и не было мнѣ никакой нужды, но надѣясь, что тамъ будеть и Хитровъ, какъ смежный владѣлецъ и я могу съ нимъ видѣться, вздумалъ и самъ туда же ѣхать.

Мы нашли тамъ самого князя насъ дожидавшагося, а вскоръ послъ того приъхалъ и г. Хитровъ и началось межеванье.

Тутъ имълъ я случай видъть, что и у господина Лыкова есть голосъ и гдъ ему надобно, тамъ умълъ и уговаривать и отвращать споры.

И тогда им, усмѣхавшись, говорили между собою: «вотъ это знать не съ водостными, какъ у насъ. Тамъ языкъ придипъ къ гортани, а здѣсь и велерѣчіе проявилось».

У князя было два спора съ татарскими и савинскими, и мы за ними проваландались не твши и не пивши почти до вечера.

Наконецъ, наскучивъ, потхали домой, оставивъ князя хлопотать съ савинскими. И я, видя что межеванье нашихъ пустошей откладывалось въ долгой ящикъ, притхавъ домой сталъ уже помышлять о талъ съоей въ Кашинъ и приказывать

делать все нужныя къ тому приготов-

Наутріе сділалась ненастная погода, почему и думаль я, что въ сей день межеванья не будетъ. Однако въ томъ обманулся и послі обіда услышаль, что межевщикъ выіхаль на межу. И какъ зналь я, что онъ въ сей день прикосиется къ церковной землі, а мні была туть въ разсужденіи отхожаго нашего луга нуждица, то выіхаль и я на межу.

Я нашель опять князя, размежевающагося съ котовскими и савинскими и дошель витстт съ ними до церковной земли, гдт произошло нто ситшное. Наши попы подрадись-было съ ермаковскими и быль у нихъ преведикій шумъ и о самой бездтлять.

Мы привхали уже поздно домой и завезли съ собою межевщика. Тутъ нашли мы тетку жены моей, госпожу Арцыбышеву, привхавшую къ намъ, чтобъ вывств вхать на сговоръ къ госпожв Гевской, которая и ей была родня.

День въ сему назначень быль следующій; но какъ случившееся въ оной проливное ненастье не допустило жениха въ тотъ день приёхать, то отложенъ быль сговоръ до другого дни, въ которой мы, собравшись, туда и поёхали.

Тада сія была хотя не дальная, но мы имѣли труда и безпокойствъ множество. Причиною тому было то, что отъ бывших въ тѣ дни сильныхъ дождей вода на рѣчкѣ нашей такъ разлилась, какъ въ половодь, и въ обыкновенныхъ мѣстахъ переѣхать ее было никакъ не можно; почему и принуждены мы были объѣзжать кругомъ на Елкинскій заводъ, и ѣхать самою пропастною грязью на Савинское.

Между твив не одно сіе меня безпокоило и озабочивало, но и то, что я не зналь, не будеть ди въ сей день опять межеванья, и для того послаль на заводъ спросить о томъ землемъра. Посланный догналь меня на дорогъ ъдущаго въ Дятлово, и сказаль, что въ сей день будуть межевать церковную землю и пустошь Ермакову. Сіе извъстіе привело меня въ великое замъщательство. Я не зналъ, на сговоръ ли миъ тхать или остаться для межеванья: и то и другое было нужно. Тамъ не было никого изъ мужчинъ кромъ меня, кому бы быть главою и предводителемъ, а и тутъ безъ себя не хотълось миъ оставить и потерять землю, которую бы миъ получить было можно.

Обстоятельство сіе было слѣдующее: къ церковной землѣ прикасались съ одной стороны нашъ отхожій лугъ, а съ другой—пустошь Ермакова. Въ объихъ сихъ прикосновенныхъ дачкахъ, по измѣренію моему, былъ неликій недостатокъ, а въ церковной землѣ десятинъ десятокъ лишнихъ.

Итакъ, хотвлось мив, чтобъсимъ излишкомъ наполнить сколько было можно нашъ лугъ, и я боялся, чтобъ не упустить его въ Ермаково; итакъ надобно было мив спроворить, чтобъ у Ермакова съ церковною землею спора не было, а связаться бы споромъ съ нею намъ только.

Въ семъ случав и можно было мнв получить весь излишекъ, который и двйствительно произошель отъ того, что церковники и бобыли изстари нашъ лугъ мало по малу распахивали и чрезъ то его чрезвычайно уменьшили.

Къ тому-жъ и попы уже соглашались оный мит добровольно отдать, и болте для того, чтобъ не было въ церковной землт никакого примтра и бобылямъ не было никакого предлога оставаться жить на оной, и они охотите стали-бъ проситься на переселение ихъ въ другия казенныя земли и селения, по примтру прочихъ.

Но какъ всему тому ериаковскіе споромъ своимъ могли сдёлать помішательство, то для самаго того и нужно было мит неотмінно быть при семъ межеваньй; но я долго не зналъ что мит ділать, продолжать ли свой путь въ Дятлово, нли воротиться къ межеванью?

Наконецъ, рѣшился я послѣдовать гласу дружества и родства и ѣхать къ госпожѣ Гевской, а на погостъ послалъ человѣ-къ, снабдивъ его нужными наставленіями, и доволенъ былъ послѣ, что сіе сдѣлалъ;

нбо межеванье церковной земли въ тотъ день не было, а обмежевали только Ермаковскую пустошь, и къ удовольствію моему безспорно.

Въ Дятловъ нашелъ я всъхъ занимющихся приготовленіями къ сговору, но жениха еще не было, и его только ждали ежеминутно. Сдълавшаяся отъ дождей превеликая грязь, и по ръчкамъ и ручьямъ нездъ сущее половодье, наводило на насъ опасеніе, что онъ не будетъ.

Однако онъ преодольль всв трудности и къ памъ въ надлежащее время привхалъ; съ нимъ были двѣ его сестры и еще изъ сосъдей и пріятелей его иъкто господинъ Недобровъ, по нмени Александръ Ивановичъ.

Мы встрѣтили и приняли ихъ съ обыкновенными учтивостями, и жепихъ, котораго я еще въ первый разъ видѣлъ, показался мит человъкомъ смирнымъ, не изъ далекихъ, и принадлежащимъ къ роду людей среднихъ; но и дѣвушка-невѣста была ему по плечу и не изъ бойкихъ, и потому была ровия.

Онъ быль степной и имѣющій изрядный достаточекъ дворянинъ, изъ фамиліи Челюскиныхъ. Но какъ быто ни было, но мы, посидѣвъ и поговоривъ немного, приступили къ дѣлу, и его съ Изоею Семеновною сговорили.

Теперь разскажу я вамъ нѣчто смѣшпое, случившееся тогда со мною.

Какъ время между сговоромъ и ужиномъ продлилось нарочито долго, то долгъ повелъвалъ миъ занимать гостей нашихъ во все сіе время разговорами.

Итакъ, адресовался я сперва къ жениху; но какъ онъ былъ молодецъ неговорливой, то, оставя его бесъдовать по обыкновенію съ его невъстою, обратился я къ его товарищу, господину Недоброву, но въ семъ нашелъ уже истиннаго бирюка.

Отъ роду своего невидывалъ я такого несловоохотливато человъка и признаюсь, что силъ моихъ уже не доставало пріискивать средствы къ заведенію его въразговоръ.

О чемъ ни начну говорить, онъ не от-

вътствуетъ. И начну о войнъ тогдашней: онъ слушаетъ такъ. какъ-бы былъ не русскій и никакого участія въ томъ не имълъ.

Поговорю, поговорю и увидевъ, что онъ не внимаетъ, перестану, и начну другую матерію.

Зачинаю говорить о экономін деревенской; но онъ и сіе такъ слушаетъ, какъ бы быль совствить не деревенской житель, и какъбы ни до чего ему нужды не было.

— «Божемой! думаль я самь въ себъ: что за диковинка? — до чего-жъ бы онъ былъ охотникъ? — Молчи! начну о приказныхъ дълахъ, авось-либо онъ ихъ любитъ».

Но не тутъ-то было, ему они и въ голову не лезли и онъ вовсе и въ речь объ нихъ не вступалъ.

— «Ну, вотъ тебѣ на! думалъ я; но это куда уже ни шло, о семъ говорить и самъ я охотникъ по середнему».

Итакъ, погодя немного, вздумалъ я завесть рѣчь о исовой охотѣ, хотя самъ не разумѣлъ ни аза въглаза въ разсужденіи оной и всего меньше способенъ былъ брать соучастіе въ сихъ премудрыхъ разговорахъ. Но оказалось, что опъ и до ней охотникомъ не бывалъ.

— «Господи!» думаю я: о чемъ же такомъ мнъ говорить съ симъ удальцомъ... Молчи, начну о лошадяхъ, хотя самъ ничего о сей матеріи не знаю, будучи до нихъ совсъмъ не охотникомъ». Но онъ и тутъ только отмалчивался.

Я объ садахъ, онъ сапить только.... Я о томъ, я о другомъ, но не тутъ-то было, молчить мой товарищъ да и только всего.

Наконецъ нечего мнѣ было иного дѣлать, какъ такимъ же образомъ замолчать,
что я дѣйствительно п сдѣлалъ, и мы
истинно просидѣли часа два не говоря
ни слова. Но по счастію моему, скоро
накрыли на столъ и мы пошли за него садиться.

Послѣ ужина поднялись-было они ѣхать, но вдругъ очутилась у насъ противъ вся-каго чаянія музыка и довольно еще изрядная: она была г-жи Казариновой, жившей въ той же деревнѣ. И ахъ! какъ инѣ тогда было жаль, что некому было танцовать со мною.

Я звать гостей, но сохрани насъ Господи! Статочное ли дело, чтобъ намъ на то пуститься. Я звать барынь и барышень, но тё съ однимъ со мною не пошли; итакъ, поплясали мы только немного и потомъ разстались. Они поёхали ночевать къ цомянутой соседке, а мы остались у хозяекъ.

Какъ въ следующій день дошла уже очередь до церковной земли и она должна была межеваться: то, вставши ранёхонько, спешиль я туда ехать и не остался съ гостями обедать и по вчерашнему играть опять въ молчанку, по самъ себе говориль:—«Богъ съ вами, государи мон! Ликуйте одни какъ хотите, а мне не до васъ, а спешить надобно на межу!»

Н засталь межевщика у себя въ деревнѣ, расположившагося обѣдать у моего сосѣда. Итакъ, отобѣдавши всѣ вмѣстѣ и поговоривъ о томъ, какъ бы лучше размежеваться намъ съ церковною землею, поѣхали мы на межу.

Туть, при помощи землем ра, удалось мит окончить сіе діло такь, какь только желать было можно. Попы согласились отдать весь примітрь въ нашь лугь, а мы согласились промітнять имъ весь свой лугь, который имъ быль боліте кстати, нежели намъ, и взять вмітсто его слітдующее количество пахатной земли въ другомъ мітрость, а именно подліт Трудавца и въ смежности къ нашимъ дачамъ.

И какъ надлежало о семъ по обывновенію подать намъ всёмъ отъ себя къ межевщику полюбовную сказку, то была она тотчасъ написана и приготовлена, и какъ нами, такъ и попами, а что всего важнѣе, и самыми бобылями подписана; и поелику симъ все дѣло сіе и утвержденнымъ сдѣлалось, то попроворилъ я, чтобъ намъ земля сія тогда же была и отмежевана и тѣмъ все дѣло сіе формальнобыло окончано.

Бобыли, увидѣвъ, что отмежевывается намъ земли гораздо болѣе, нежели какъ они думали, схватились, но сіе было уже поздно, и дѣлать имъ было уже нечего, почему такъ все и осталось.

И я могу сказать, что миви въ мысль

не приходило, чтобъ дёло сіе могло такъ скоро и удачно кончиться. А потому, будучи тёмъ чрезвычайно доволенъ, нимало о томъ не тужилъ, (что) набъгавшіе тучками дожди насъ нёсколько разъ мочить принимались.

Такимъ образомъ окончилъ я благополучно и сіе дёльцо, удерживавшее меня вмѣстѣ съ прочими отъ ѣзды въ Кашинъ. Я зазвалъ тогда межевщика съ межи къ себѣ, и мы приѣхали домой еще засвѣтло. Подлѣ воротъ дожидалась и встрѣтила меня другая радость, и сей день назначенъ былъ къ тому, чтобъ имѣть мнѣ удовольствіе!

Стояль солдать изъ Коширы и подаваль мив пакеть запечатанный. Я тотчась догадался, что быль онь изъ Экономическаго Общества, и въ томъ не обманулся. Это была XIV часть «Трудовъ» онаго, которое Общество по обыкновенію ко мив прислало.

Я любопытент быль очень видеть, что въ письме было написано, и раздернувши пакетъ нашелъ, что писано было ко мие, что я въ посылаемой книге найду оба мои сочиненія «о картофеле», напечатанныя, за которыя, поблагодаривъ, выхваляли господа члены мое усердіе и труды въ экономіи, и побуждая впредь писать и трудиться, ласкали обещаніемъ, что Общество меня за то конечно возблагодаритъ.

Все сіе было, натурально, мит весьма пріятно; но какъ далте увтдомляемо было, что сочиненіе мое «о удобреніи земель» еще въ комитетт и не апробовано; то симъ послтднимъ извъщеніемъ произвели они во мит маленькое и встмъ сочинителямъ свойственное неудовольствіе. Ибо я, обманываясь тогда въ заключеніи, что конечно оно не одобрится, готовился предварительно уже терптъ отъ того досаду, почему, смущаясь воображеніемъ, симъ себя уттывая говорилъ:

«Ну! чтожъ, бѣда невелика! одобрится хорошо, а не одобрится, такъ можно и плюнуть. Трудовъ моихъ было довольно, а благодарности существительной еще

очень мало; можно и перестать писать, ежели до чего дойдеть дёло».

Въ последующій за симъ день межевалась Котовская дача, и какъмне тамъ делать было нечего, то я въ сей день на межу и не ездилъ, а провелъ оный въ доме, досадуя на межевщиковъ, что они пустошьми нашими такъ долго медлятъ и объ нихъ власно какъ позабыли. Но я обманулся въ своемъ мненіи.

На другой день приъзжаеть ко инъ помянутый второклассный землемъръ г. Сумароковъ и удивиль извъщеніемъ, что господинъ Лыковъ уъхаль межевать Новашану, а въ тутошнихъ мъстахъ все поручиль окончитьему, но что онъ ни подъ какимъ видомъ не вступитъ въ размежеваніе нашихъ пустошей, ибо надобнознать, что г. Лыковъ погръшность свою наконецъ усмотрълъ и не зналъ уже, какъ приступить къ сему дълу и поправить оное.

Сіе повергло меня въ новую заботу и безпокойство. Я видълъ, что размежевки сей мнъ долго не дождаться, а въ Кашинъ вздою неотмънно поспъщать надобно, и потому не зналъ что дълать.

Г. Сумароковъ советоваль мие тхать, обещая безъ меня не межевать и дождаться моего притуда, а и о Лыковт увтряль, что онъ безъ меня межевать не станетъ.

Итакъ, хотя и не хотълось, но принужденъ я быль слъдовать сему совъту и пуститься на отвагу; а просиль только сего добродушнаго землемъра о неоставленим меня по Тулеинской дачъ своимъ вспоможеніемъ, ибо боялся, чтобъ мнъ не лишиться тамъ моей примърной земли, что весьма легко могло статься по причинъ недостатка въ тамошней дерковной землъ, которою завладъли савинскіе; и землемъръ далъ мнъ объщаніе исполнить все возможное, въ чемъ по добродушію своему и сдержалъ слово.

Итакъ, рѣшился я чрезъ два дни послѣ того отправиться въ свой путь, и началь въ оный тогда же собираться. Но тутъ долго пе зналъ я, одному ли туда ѣхать или, какъ прежде думали, взять съ собою и жену мою.

Но какъ, съодной стороны, отъ продолжавшихся тогда частыхъ дождей дороги сдѣзались чрезвычайно грязны и въ большомъ экипажѣ ѣхать было трудно, а съ другой, по умножившимся въ домѣ у меня болѣзнямъ, не было ни одной здоровой дѣвки. которую бы ей съ собою взять было можно, а сверхъ того и племянница моя все еще была больна; то къ удовольствію моему и сочли всѣ брать мнѣ жену съ собою за невозможное, и я рѣшился ѣхать уже одинъ и налегкѣ въ путь свой.

Въ сихъ суетахъ получилъ я еще новую заботу. Приъхалъ нарочной гонецъ изъ шадской нашей деревни съ увъдомленіемъ, что и тамъ межевщикъ приближается, и чтобъ я и туда ъхалъ.

Сіе навалило на меня новое горе: однако, какъ вхать туда никоимъ образомъ было не можно, къ тому-жъ и звали не слишкомъ усильно, а сверхъ того вхалъ туда и безъ того братъ мой Гаврила Матвевнить, то препоручилъ я ему сію коммисію, и на случай привзда землем врадаль нужныя во всемъ наставленія, а другое такое-жъ наставленіе и письменную, такъ сказать, и и струкцію оставиль сосвду своему Матвъю Никитичу, въ разсужденіи размежевки нашихъ пустошей, па случай если противъ чаянія межевщикъ захочетъ безъ меня межевать наши пустоши.

И распорядивъ симъ образомъ всѣ свои дѣла, не сталъ долѣе медлить, но распрощавшись съ своими домашними и предавъ всѣ свои дѣла въ произволъ судьбы, въ предпринимаемый путь и отправился.

Сіе путешествіе мое и все, случившееся со мною во время сей тады въ Кашинъ опишу я вамъ въ последующихъ письмахъ, а теперешнее, какъ довольно увеличившееся, окончу увтреніемъ, что я есмь вашъ и прочая.

#### ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ МОСКВУ.

#### Письмо 143-е.

Любезный пріятель! Вознамфрившись описать намъ въ семъ письмѣ путешествіе свое въ Кашинъ, предпріятое тогда еще въ первый разъ въ лътнее время, начну темъ, что какъ дорога отъ Москвы до Кашина въ тогдашнее время для путешествующихъ не совсемъ была безопасна, но бывали ипогда отъ бездёльниковъ въ разныхъ местахъ шалости, грабежи и разбои: то, отъезжая въ сей путь, не преминулъ я запастись множайшими людьми и нужнымъ для всякаго случал оружіемъ.

Всѣхъ насъ было пятеро: я, да двое слугъ, да два повозчика, ибо отправлялся я на двухъ повозкахъ.

Для себя избраль я маленькую дорожную и самую легкую покоевую коляску, а другая повозка была съ нашею дорожною провизіею, и самая та, на которой привхаль ко мит изъ Кашина посланный.

Чтобъ придать обоимъ моимъ слугамъ нѣкоторый видъ военныхъ людей, то одѣлъ я ихъ въ красные камзолы съ рукавами и сппими обшлагами и воротниками, и препоясалъ замшевыми портупеями, съ привѣшенными на бедрахъ ихъ старинными налашами.

Въ семъ одъяніп походили они уже нъсколько, когда не па полевыхъ, такъ по крайней мъръ гарнизонныхъ солдатъ и могли глупыми и незнающими людьми почитаемы быть таковыми.

Кромъ сего не преминули мы запастись ружьями и пистолетами, и надълать къ нимъ нъсколько патроновъ съ пулями.

Въ путь сей отправился я 28-го числа августа послъ объда, и отъезжая готовился заблаговременно къ чувствованію скуки и досадъ многихъ. Ничто и по нынъ для меня такъ не скучно и не досадно, какъ путешествовать по грязной и трудной дорогъ, а тогда точно и была такая.

Бывшіе до того частые дожди и продолжавшіяся по нѣскольку дней сряду пенастьи произвели и на малыхъ дорогахъ вездѣ грязь превеликую; а чего должно было ожидать на большой тульской въ Москву дорогѣ, которой, какъ извѣстно, нѣтъ многолюднѣе во всемъ государствѣ нашемъ.

Въ ожидании своемъ я и не обманулся. Не успъли мы въ деревиъ Ярославцовъ

взъъхать на сію большую дорогу, какъ и возчувствовали всю дурноту оной.

Она была чрезвычайно грязна и такъ дурна, что мы съ трудомъ могли вхать, посившить же никакъ было не можно. Итакъ, далъе не могли мы никакъ въ сей день довхать, какъ до большого села Липецъ, и были довольны по крайней мъръ тъмъ, что насъ не мочло съ верху, ибо погода начинала понемногу перемъняться и облака понемногу соединялись уже въ густыя тучки.

Чтобъ не допустить себя мучить скукъ, при медленной и безпокойной вздъ грязною дорогой, расположился я уже съ самаго начала, для меньшаго чувствованія оной, возъимъть прибъжище къ любимому моему и толь нужному для человъковъ искусству увеселяться красотами натуры и положеніемъ мъстъ, и занимать себя колико можно такими мыслями, которыя могли-бъ недопускать меня чувствовать скуку.

Всходствіе чего и учиниль тому тотчась начало, какъ скоро начала скука и досада ко мнѣ появляться, и употребиль для прогнанія оной помышленія о самой сей дорогѣ.

Я привель себѣ на память все, что я нѣкогда читаль о всѣхъ произшествіяхъ, бывшихъ въ прежнія времена въ мѣстахъ тутошпихъ; преселялся помышленіями въ вѣка протекшіе и углубляясь въ воображенія различныя, говориль съ самою сею дорогою, или паче самъ съ собою примѣрно слѣдующимъ образомъ:

«О путь!... путь великій и знаменитый! сколь многія въка существуещь ты уже здѣсь и сколь многія сотни тысячь людей видѣлъ ты ѣдущихъ и идущихъ? Сколь безчисленными тяжкими повозками были обременяемы и коликимъ множествомъ колесъ были разсѣкаемы мягкіе хребты твои! Колико претерпѣваещь ты и нынѣ еще отъ нихъ ежедневно!.. Какія глубокія язвы и раны видны на тебѣ повсюду произведенныя! О, какъ великъ и широкъ ты! И сколь многими людьми посѣщаешься ты въ нынѣшнія времена ежедневно!...

«Но были некогда времена, въ которыя не было здёсь и самой малёйшей тропинки, но свистёль только отъ вётровъ высокій бурьянь, по м'єстамъ симъ въ глуши и дичи растущій. Единый только топотъ отъ быстрыхъ коней претерпіваль ты временемъ отъ татаръ, наб'єгавшихъ нер'єдко на отечество наше и разорявшихъ оное до самыхъ тёхъ м'єсть, гдё протекаетъ Ока, сія р'єка многоводная и служившая такъ долго защитою б'єдному отечеству нашему отъ сихъ народовъ варварскихъ и ликихъ.

«Коль много зла претерпъвали предки наши, живущіе въ мъстахъ сихъ отъ сихъ грабителей жестокихъ! Можетъ быть не одинъ разъ видълъ ты ихъ на себъ посъкаемыхъ остріемъ мечей ихъ и слышалъ стонъ и вой увлекаемыхъ ими въ плънъ женъ и дъвицъ съ собою, и орошаемъ былъ слезами текущими изъ очей ихъ.

«Вотъ селеніе, сидящее на тебѣ, которое и понынѣ служитъ памятникомъ, что
нѣкогда были въ мѣстахъ сихъ окопы,
носившіе званіе городковъ, въ которыхъ
живали люди, отваживающіеся преселяться за Оку и въ коихъ однихъ находили
они нѣкоторое спасеніе себѣ отъ набѣговъ разорителей сихъ.

«Вонъ, тамъ и понынъ еще видны остатки древнихъ оконовъ и высокихъ валовъ, ограждавшихъ маленькія селенія ихъ и тъ высокіе курганы, на которыхъ станавливали стражи для примъчанія татаръ и благовременнаго даванія встань жителямъ знать, чтобъ они и сами скорье сбъгались и скотъ свой сгоняли въ окопы сіи и тутъ вооружались для отпора врагамъ и разорителямъ симъ.

«Можеть быть, не одинь разь продиваема была самая кровь предковъ нашихъ на самыхъ тъхъ мъстахъ, гдъ ты лежишь теперь, путь широкой, и хребты твои напояемы были оною. Не тщетно и понынъ селенія здъсь называются «городнями». По всему видимому, живали здъсь люди отъ самой уже древности, и многіе роды ихъ перемъншись съ того времени, какъ здъсь первые обитатели жить начали».

Симъ или нодобнымъ сему образомъ го-

вориль я самь съ собою проважая деревню Городню, на большой дорогв сидящую. Большой и широкой оврагь, посреди котораго протекаеть туть рычка Городенка, подавала мны поводь кы мыслямы, что вы тогдашнія времена можеть быть и онь, будучи крутоберегимы, служиль ныкоторою преградою татарамы, и тымь паче, что за инмы видимые и поныные еще лыса были можеть быть туть и вы древности и при томы обширные и непроходимые, а вы промежуткахы между ими на поляхы находились оные окопы на высокихы и крутыхы берегахы оврага

Самые сін лѣса, мимо которыхъ проѣзжаль я далѣе, подавали миѣ поводъ къ помышленіямъ, что и они, можетъ быть, нѣкогда служили наилучшимъ и надежнѣйшимъ убѣжищемъ предкамъ нашимъ отъ татаръ при набѣгахъ ихъ.

cero.

«Можеть быть, говориль я: не одинь разь живали они по нъскольку дней и недъль въ глубокихъ оврагахъ, посреди лъсовъ сихъ находящихся, скрываясь со страхомъ и трепетомъ отъ губителей ихъ и дожидаясь обратнаго ихъ отшествія!»

Обращаясь опять къ дорогъ и бесъдуя въ мысляхъ съ нею, говорилъ я:

«Да и тогда, когда ты существовать здѣсь начала, какъ невелика ты была, доколѣ въ новѣйшія времена не сограждена была Тула. Съ того времени, можетъ быть, сдѣлаласьты сколько-нибудь болѣе, когда началъ существовать сей городъ и служить защитою отъ татаръ.

«И съ того времени сколько войскъ, и сколько разъ проходило здёсь по тебѣ и конныхъ и пѣшихъ, сколько разъ стенала ты отъ тяжести огнедышущихъ орудій, везомыхъ по тебѣ? Сколь много разъ, и сколь многіе путешествовали по тебѣ здёсь взадъ и впередъ, древніе обладатели сихъ мѣстъ и праотцы владѣльцевъ нынѣшнихъ! Сколько разъ видала ты ѣхавшихъ по себѣ самыхъ князей и государей, владѣвшихъ отечествомъ нашимъ!

«Не одинъ разъ, можетъ быть, летвлъ по тебъ какой-нибудь удъльной князь съ дружиною своею вслъдъ другихъ товарищей своихъ, поспѣтавшихъ на войну, или для обороны отечества отъ татаръ, приближавшихся къ мѣстамъ симъ.

«Легко статься можеть, что и ближнее ко мив и на тебв сидящее селеніе Ярославцово названіе сіе получило въ древности отъ какого-нибудь владвтельнаго князя Ярослава, съ которымъ что-нибудь особливое въ семъ мъств случилось.

«Не одинъ разъ, можетъ быть, и самые праотцы и предки собственнаго моего рода тажали по тебт и сматривали также на вст мтста сін и положенія оныхъ. Но взиралъ-ли-то кто изъ нихъ на васъ, милыя мтста, съ такими-жъ чувствіями и помышленіями, какъ я теперь?!!!»

Въ сихъ и подобныхъ сему размышленіяхъ упражняясь и не видалъ я, какъ приближались мы къ помянутому селу Липецамъ, получившему можетъ быть названіе сіе оттого, что нѣкогда стоялъ тутъ огромный липовой лѣсъ, косою времени истребленный.

Тутъ открылись вдругъ дальновидныя положенія мѣстъ и представилось взорамъ моимъ множество новыхъ и прелестныхъ предметовъ, привлекавшихъ напрерывъ мое вниманіе къ себѣ.

Шировой и огромной доль и синъющіеся за нимъ вдали лѣса, видимие съ высоты холма того, гдѣ мы тогда ѣхали, пренсполнили сердце мое нѣкакимъ удовольствіемъ, а сребристая многоводная Ока, извивающаяся величественно вдоль по оному и катящая внизъ струи свои, освѣщаемыя мѣстами вечернимъ солнцемъ, восхищали зрѣніе.

Многіе высокіе холмы и возвышенные бугры, увѣнчанные лѣсочками, вмѣстѣ съ полями хлѣбными разныхъ видовъ, испещряли всѣ нагорные и высокіе берега величественной рѣки сей и кривизнами и мысами своими, выдающимися вдали другъ изъ-за друга, придавали мѣстоположеніямъ симъ еще болѣе красоты; а нѣсколько селеній, видимыхъ на нихъ вдали и сельскіе въ нихъ храмы увеличивали великольпіе оныхъ, а особливо бѣлѣющіеся вдали храмы и зданія города Серпухова.

Никогда, никогда не профажаль я мф-

ста сін не утвшаясь красотою оныхъ, и никогда не могъ налюбоваться ими довольно. Наконецъ и самое село то, въ которое мы тогда ночевать посившали, подало мив поводъ къ размышленіямъ различнымъ.

При самомъ даже въбздѣ въ него повстръчавшійся съ зрѣніемъ обширный садъ, окруженный нѣсколькими рядами престарѣлыхъ березъ и другихъ высокихъ деревъ, и обнесенный рѣшетчетою оградою, предвѣщалъ иѣчто величественное впереди; а представившійся вскорѣ потомъ зрѣнію нашему каменный сельскій храмъ, и прямое насажденіе липъ стригомыхъ, ведущее къ каменному едва примѣтному дому, и воздвигнутое насупротивъ онаго чрезъ дорогу обширное зданіе съ нѣкакою башенкою надъ собою, вмѣщавшее въ себѣ конскій заводъ, увеселяло зрѣніе наше.

Принадлежало обширное село сіе тогда еще графамъ Головкинымъ, бывшимъ нѣкогда толь знаменитыми вельможами въ отечествѣ нашемъ, и помянутый домъ воздвигнутъ былъ тутъ для спокойнаго пребыванія ихъ при приѣздахь въ село сіе; но все находилось уже и тогда въ примѣтномъ упадкѣ, клонящемся къ запустѣнію.

И самый храмъ, при въёздё въ село стоящій и лучшую красу ему придающій, не имёль дальнаго великолёпія, и достопамятень быль тёмь только, что изъ среды служителей его произошель тоть изъ первосвященниковъ нашихъ, который такъ славился уже и тогда отмённымъ краснорёчіемъ своимъ, и нося на себё имя славнёйшаго изъ древнихъ мудрецовъ, дёлаль собою красу всему духовенству нашему.

Всегда, когда ни случалось мнѣ проѣзжать мимо храма сего и взглядывать на хижины, стоящія подлѣ онаго, не проходило безъ того, чтобъ пе сказаль я самъ себѣ: «Вотъ здѣсь, вотъ въ сихъ мѣстахъ и хижинѣ, подобной симъ, родился тотъ великій мужъ, который и понынѣ такъ славенъ умомъ, краснорѣчіемъ и великостію сана своего!!».... Шумъ отъ бавянія овець, и разные крики, и мычаніе бытающаго по удицы и вбыжавшаго только въ село съ полей многочисленнаго скота, и призываніе насъжителями онаго напрерывь другь предъдругомъ къ ночеванію у себя, пресыкъ всы умственныя разглагольствія мои, и я спышить приказывать избрать гды-нибудь избу получше для ночлега своего.

Будучи до садовъ охотникомъ и въдая, что всъ почти жители села сего были таковыми-жъ и что многіе изъ нихъ торговали прививными и почковыми яблонками и получали себъ на томъ довольные прибытки, не могь я довольно наговориться о томъ съ хозяиномъ того двора, гдѣ мы ночевать остановились, и я наслышался отъ него обо многомъ до того мнѣ неизвъстномъ.

А всего болве слушаль съ удовольствіемъ разсказы его о господскомъ тутошнемъ садв, расположенномъ за домомъ по горв, о красотв онаго, о многихъ прудахъ и сажелкахъ, находящихся въ ономъ, также о разныхъ бесвдвахъ, и самомъ гротв сдвланномъ въ немъ, гдв графъ, живая въ семъ селв иногда по нъскольку недвль, нервдко бралъ себв отдохновеніе, и слушая сіе жалвлъ, что не удалось мнв все сіе никогда видвть.

На утріе, вставъ довольно рано и спустившись тутъ съ извъстной высокой горы, продолжали мы путь свой по низкому, ровному и гладкому берегу ръки къ городу Серпухову.

Тутъ внизу не было тогда еще того селенія, которое находится нынѣ, а украшался берегъ рѣки обширною и прекрасною рощею изъ деревъ высокихъ, которой нынѣ и слѣдовъ почти непримѣтно, а единые только пни свидѣтельствуютъ о существованіи оной тутъ во времена прежнія.

Подъвзжая къ переправъ чрезъ Оку нашли мы величественную ръку сію отъ бывшихъ до того дождей такъ наводнившеюся, что всъ пристани и помосты водою были поломаны и плавали по оной, и переправа сдълалась отъ того труднъйшею. Тогда не было еще чрезъ ее того плывучаго моста, который нынѣ толико облегчаетъ всѣмъ переѣздъ чрезъ оную, и за который всѣ мы должны благодарить великую Екатерину, повелѣвшую существовать всегда оному.

Колико въковъ до того прошло, а никому изъ обладателей Россіи не приходило на мысль или паче не удавалось произвесть сіе нужное дъло, и облагодътельствовать тъмъ толь многія тысячи путешествователей всегдашнихъ.

Какъ переправляться иначе было намъ не можно, какъ на паромѣ, а симъ за поврежденіемъ пристаней къ берегу подъзжать было не можно; то принуждены мы были дожидаться, покуда перевозчики ихъ опять помостять и вооружиться до того времени терпѣніемъ.

Чтобъ ожиданіе сіе сдёлать для себя менёе чувствительнымъ, то занялся я опять многоразличными помышленіями, относящимися болёе до рёки, передомною быстрыя свои струи катящей.

Я воображаль себъ опять тъ древнія времена, когда широкая и многоводная сія ръка служила вмъсто стъны и наи-лучшею оградою и оплотомъ отечеству нашему отъ набъговъ татарскихъ.

«О! сколько разъ, говорилъ я самъ въ себъ: доходили сін грабители до береговъ сихъ и паивали здѣсь струями сими ло-шадей своихъ! —Сколько разъ трепетала Москва отъ набъговъ сихъ и прибрежные заръчные жители со страхомъ и трепетомъ сматривали на шатры и станы ихъ, разбиваемые на сихъ низкихъ и ровныхъ мъстахъ поемныхъ. И понынъ видимы еще неподалеку отсюда превеликіе холмы и бугры, насыпанные ими на могилахъ умиравшихъ начальниковъ и вельможъ ихъ, и останутся на въкъ памятниками тогдашняго бъдственнаго состоянія Россіи».

Далье, увидя плывущіе струга, говориль я: — «Сколько громадь таковых» и колико сокровищь пренесла ты, ръка многоводная, и приносишь и попынь по хребтамь своимь изъ однихъ мъсть въдругія отдаленныя отсюда, и доставляешь

ими пищу и спъди цълымъ милліонамъ народа.

«Но были времена, въ которыя едвали и додочка какая плавала по тебѣ, и ти многія сотни лѣтъ текла здѣсь, никѣмъ будучи невидима и не посѣщаема.

«Сколь многія тысячи людей питаешь ты рыбами и поишь струями своими, и сколько напротивъ того и погубляещь ты смертныхъ въ полыньяхъ, при вешнихъ страшныхъ разлитіяхъ твоихъ и при другихъ случаяхъ; у сколь многихъ женъ но-хитила ты мужей, а у отцевъ дѣтей ихъ! И понынѣ не проходитъ еще года, въ который бы не погибало множество людей въ тебъ, а то-же безсомнѣнно будетъ случаться и въ грядущія времена».

Таковыми и подобными симъ размышленіями занимался я во все время, покуда приготовляли пристани, и мы переправлялись потомъ чрезъ ръку сію.

Все сіе задержало насъ такъ долго, что мы не могля далье въ сіе утро ужать какъ до Серпухова, и туть принуждены были остановиться объдать и кормить ло-шадей своихъ.

Видъ стариннаго города сего и разныхъ въ немъ зданій подаль мив также поводы къ размышленіямъ особымъ.

При самомъ уже вътздт въ оный побовался я величественнымъ видомъ монастыря Высоцкаго, представшимъ взору моему посреди широкаго отверстія между двухъ густыхъ и высокихъ лѣсовъ, украшавшихъ собою холмъ сей уже многія стольтія и видъвшихъ праотцевъ нашихъ.

Не менѣе того утѣшался я красивостію другого такого-жъ согражденія, за рѣкою Нарою, подъ большимъ сосновымъ боромъ предками воздвигнутаго, и дивился усердію и особливой охотѣ древнихъ россіянъ къ созиданію сихъ памятниковъ набожности ихъ.

Первый изъ нихъ и понынѣ еще разрушающая все рука времени пощадила отъ разрушенія; въ немъ и понынѣ еще обитаютъ черноризцы, посвятившіе жизнь свою возсыланію безпрерывныхъ моленій ко Творцу всѣхъ тварей.

Множество другихъ храмовъ, возвы-

шающихся высоко сверхъ крововъ другихъ домовъ, служили таковыми-жъ памятниками приверженности къ въръ какъ древнихъ, такъ и нынъшнихъ жителей сего города.

Весь онъ, будучи построенъ по изгибистому и неровному косогору, представлялъ нъкоторый родъ красиваго амфитеатра, и бъльющіеся въ разныхъ мъстахъ остроконечные верхи колоколень съ блестящими ихъ златыми крестами придавали ему отмънную красу.

Совствить тамъ впутренность его далеко несообразна была съ наружною красотою. — Ежели сравнить тогдашнія его кривыя, дурныя, грязныя и крайне безпокойныя улицы съ нынашними широкими, ровными и прямыми и тогдашнія на большую часть мизирныя хижины обитателей съ нынашними, уже гораздо лучшими и порядочнайшими, то можно сказать, что нына не походить онъ самъ на себя, а особливо верхнею и профажею частію онаго.

Тогда провздъ чрезъ оный быль самый безпокойный, надлежало спускаться подъ гору и вхать низомъ, и подлѣ самыхъ ствнъ старинной каменной крѣпости, построенной на крутомъ мысу высокаго холма, окруженнаго глубокимъ буеракомъ и рѣчкою Серпейкою.

Навислыя уже отъ ветхости и грозящія ежеминутнымъ паденіемъ, производили страхъ и трепетъ въ профажающихъ мимо овыхъ; множество вывалившихся изъ стѣнъ огромныхъ камней лежали разбросанные по косинѣ крутой горы сей, и многіе подлѣ самой дороги, и казалось, что въ каждую минуту готовы таковые-жъ, скатившись съ горы, раздробить профажихъ.

Совсвиъ тъмъ никогда не проважалъ и мимо сей твердыни древней безъ особливыхъ чувствованій. Служила она незабвеннымъ намятникомъ искусству древнихъ при созиданіи городовъ своихъ, и и не могъ довольно надивиться тому, съ какимъ искусствомъ умъли предки наши сограждать высокія башни и стъны твердынь своихъ изъ каменьевъ дакихъ и ве-

дичины огромной и связывать ихъ такъ кръпко растворомъ известковымъ.

Самое избираніе мість къ тому и замысловатое укріпленіе кривых входовъ въ нихъ не меніе меня удивляло.

Совствъ тти, какъ ттени и малы они тогда были! Не болте какъ немногія сотни людей могли въ нихъ жить и поміщаться, и что могло значить такое малое количество? Рука времени разрушила уже и тогда на половину всю твердыню сію и угловыя башни имтяли уже столь великія разсталны, что угрожали ежеминутно паденіемъ.

Но сіе было и не удивительно: болѣе двухъ сотъ лѣтъ тогда уже минуло съ того времени, какъ воздвигнуты были сів стѣны и башни при славномъ нашемъ царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ.

Но древность города сего простиралась гораздо далье; болье нежели за 400 льть до того упоминаемо уже въ льтописяхъ о его существованіи, и два раза быль онъ разоряемъ и опустошаемъ до основанія: въ первый разъ отъ татаръ, а другой отъ литовцевъ, и было время, что быль сей городъ столицею и мъстопребываніемъ одного стариннаго россійскаго князя, по имени Владиміра Андреевича Донского, по прозванію Храбраго.

Было сіе за 300 лётъ до того, и въ самое сіе время основанъ былъ и помянутый монастырь Высоцкой, славнымъ у насъ въ древпости святымъ мужемъ Сергіемъ чудотворцемъ, который призыванъ былъ нарочно для основанія онаго симъ княземъ, и оставилъ тутъ ученика своего А ва насія игумномъ первымъ.

Кромъ сего и другой предметь привлеваль въ себъ мое вниманіе тогда. Подъвзжая въ връпости сей, надлежало провзжать мимо фабривъ парусинныхъ, воторыми сей городъ въ особливости славился. Было вхъ тутъ семь, и болъе 600 человъвъ занимались денно и ночно въ приуготовленіи сихъ тваней, толико нужныхъ для морскихъ ополченій не только нашихъ, но и чуждыхъ народовъ.

Превеликое множество выработывается . и сотывается ихъ на 160-ти станахъ еже-

годно, и знатная часть изънихъ отправляется въ иностранныя государствы, и на исъхъ моряхъ и океанахъ и во всъхъ частяхъ свъта, и даже въ отдаленныхъ краяхъ Америки влекутъ онъ плывучія громады по хребтамъ морей синихъ, и бълъются на оныхъ.

Помышляя обо всемъ томъ съ особымъ удовольствіемъ, смотрѣлъ я на безчисленное множество мотовъ пряжи, сушимой при бѣленіи оной на согражденіяхъ особыхъ и помышлялъ о томъ, сколь многимъ городскимъ и уѣзднымъ жителямъ доставляли фабрики сіи пропитаніе.

Не успѣли мы, покормивъ лошадей, выѣхать изъ сего города, какъ, переѣзжая пространныя равнины, окружающія оный, преселился я опять мыслями въ времена протекшія и съ особливымъ вниманіемъ смотрѣлъ на равнины сій, видѣвшія нѣкогда всю почти Россію на себѣ.

Я воображаль себъ то, что происходило тутъ за 170 лътъ до того времени и съ удовольствіемъ напоминаль, какъ славный нашъ царь Годуновъ, будучи обманутъ ложными слухами о нашествін и приближении татаръ, имълъ тутъ въ собранін болѣе двухсотъ тысячъ воинства россійскаго для отпора отъ нихъ и защиты отечества; и присутствуя самъ, съ пышностію и особымъ великолфпіемъ принималь пословь татарскихъ, привзжавшихъ къ нему съ поздранленіемъ и потомъ нъсколько дней сряду все войско угощаль на равнинахъ сихъ въ патрахъ пиршествами на посудъ драгоцънной и приличнымъ достоинству и пышности его образомъ, и сдълаль чрезъ то поля сін на въкъ достопамятными.

Я воображаль себъ, какъ испещрены были поля сін тогда повсюду кущами и шатрами и усѣяны несмѣтнымъ множествомъ народа; какъ курились повсюду днемъ дымы голубые и по ночамъ свѣтились огни ясные, и какъ толпился повсюду народъ и вонны вѣковъ прежнихъ и какой гулъ раздавался всюду отъ движенія криковъ и разглагольствія ихъ...

Симъ и подобнымъ сему образомъ за-

нимаясь разными мыслями и увеселялсь повсюду встрѣчающимися новыми видами и красотами натуры, продолжали ми свое путешествіе по дурной и отчасу хуже становящейся дорогѣ, и доѣхали еще довольно рано до знаменитаго сель Лопасны.

Тутъ принуждены мы были переправляться чрезъ протекающую сквозь его и тогоже имени ръку на скверномъ плотипкъ.

Сдълавшееся отъ дождей великое изводнение въ сей ръкъ, разорвало бывщій до того тутъ пловучій мостъ, и какъ она была тогда не только велика, но и чрезвычайно быстра, то имъли мы много труда и даже самую опасность при переправъ на плоту.

Совствит тамъ, переправившись на плоту кое-какъ, могли бы мы тать еще дале; но какъ при протадт чрезъ большое и чрезвычайно грязное село сте испортились подъ харчевою повозкою моею колеса то принуждены мы были остановиться тутъ ночевать и подъ повозку купить новыя колеса, которыхъ по счасттю нашли мы множество продаваемыхъ, нбо село сте даже славилось дълантемъ и продажею колесъ.

Въ немъ находился и тогда уже огромный каменный домъ, придававшій, витесть
съ каменною церковью, селу сему красу
немалую. Въ особливости же любовался
я красивыми сажелками и прудами, обсаженными стриженными березками, которыя и понынъ укращаютъ село сіе, принадлежащее одному изъ любимцевъ Екатерины Великой, пользовавшагося всъхъ
прочихъ короче ея къ себъ любовію.

Переночевавъ въ семъ селѣ, въ нослѣдующій день встали мы очень рано, но поспѣшить ѣздою никопмъ образомъ было не можно: дорога была такъ дурна и тяжела, что я никогда еще таковою ее не видывалъ.

Бывшая до того отъ непастья стращная грязь отъ перемѣнившейся могоды начала густѣть, но отъ самаго того дорога сдѣлалась еще хуже. Колеем съ. трудомъ могли вертѣться и изъ одрей колесовины попадать то и дело въ другую глубочайшую, и я принужденъ былъ къ утешенію себя употреблять всю свою философію.

Къ вящему несчастію захрамѣла у насъ одна лошадь и мы съ трудомъ доѣхали до знаменитаго села Молодей, которое далеко не имѣло еще тогда такихъ украшеній, какія имѣетъ нынѣ, и не принадлежало еще господину Кроткому, сему славному эконому и по особому странному случаю вдругь разбогатѣвшему человѣку.

Провхавъ сіе село и стараясь дотащиться кормить лошадей до Кутузова, не вхали, а съ ноги на ногу брели мы, чрезъ ославившееся въ древности и между сими селеніями обширное Юшенское поле.

Сіе хотя не было уже тогда таково страшно, каково бывало оно въ старину нашимъ предкамъ, профажавщимъ оное всегда со страхомъ и трепетомъ, но пустота мъста, находящіеся по сторонамъ вблизи густые лъса и мысль, что въ претекшія времена не одинъ разъ обагрялись мъста сін и самая дорога невинною человъческою кровію, проливаемою разбойниками, недававшими почти никому провзда, и что не одинъ разъ лишался тутъ отецъ своего сына, а жена любимаго мужа — производила въ душт нткое особое чувствіе, вливающее и тогда нъкоторый ужась и опасеніе, хотя расчищенныя поля и поселенная посреди деревня давно уже сдълалн сіи мъста безопаснымп.

Отдохнувъ и выкормивъ лошадей въ Кутузовъ и пустившись далѣе, имѣли мы много труда, покуда доѣхали до знаменитаго села Пахры, переименованнаго послѣ Подольскомъ.

Никому тогда не приходило еще и въ мысли, что нъкогда, и чрезъ немногіе годы послъ того будеть село сіе городомъ; но видъ онаго и тогда былъ немногимъ чъмъ хуже нынъшняго и настоящій видъ города едва ли ему скоро получить можно!

Тутъ принуждены мы были опять съ превеливниъ страхомъ переправляться на

плоту чрезъ рѣку, чрезъ сіе селеніе текущую, довольно великую и такое-жъ имя на себѣ носящую.

Такого спокойнаго пловучаго моста на ней тогда еще не было, какъ нынъ, и всъ проъзжіе должны были переъзжать на плоту и отъ всегдашняго пьянства перевозчиковъ подвергаться иногда великой опасности.

Стоящій на берегу кабакъ поглощаль всё получаемыя ими за перевозъ деньги, и быль всему злу причиною. Сами мы нашли перевозчиковъ мертво-пьяными, и настращались перевзжая съ ними сію довольно широкую реку.

По счастію помогь намь много при томь одинь съвской купець, съъхавшійся съ нами въ Кутузовъ и кормившій лошадей вмъсть. И какь онь вмъсть съ нами потащился, то и услужиль намь показавъ и объъздную дорогу отъ Пахры до Молодець, которая была гораздо лучше большой и не такъ грязна какъ оная.

Самое сіе помогло кътому, что до селенія сего добхали мы довольно еще рано, и не захотъвъ тутъ останавливаться, отважились пуститься до деренни Битецъ.

Но отвага сія была неблаговременна и я раскаялся въ томъ скоро, ибо разстояніе между обоими сими селеніями было немалое; и какъ мы оное должны были переважать большою дорогою, то нашли мы ее въ семъ мѣстѣ столь дурною, что принуждены были тащиться шагомъ.

Между твиъ день непримѣтно приходиль къ окончанію и мы посреди нутя сего обмеркли; а какъповсюду была молка, что около сихъ мѣстъ бывають отъ воровъ и шалости, да и положеніе мѣстъ было къ тому удобно, то начали мы нѣсколько уже и потрушивать и стараться поспѣшать какъ можно.

Я то и дѣло понукалъ своего кучера, чтобъ понуждалъ онъ лошадей напрягать всѣ силы ихъ къ ѣздѣ скорѣйшей; но са-мое сіе и надѣлало намъ много вреда.

Привыкнувъ къ своимъ, хотя недорогимъ, но кръпкимъ лошадямъ и надъяся на нихъ. и не помышлялъ я того, что не таковы были другія, бывшія съ нами и самыя тѣ, которыя присланы были съ человѣкомъ, приѣхавшимъ звать меня изъ Кашина, и что онѣ по нѣжности своей такого усильнаго труда перенесть были не въ состояніи, и узналь, но уже поздно, что онѣ отъ надсаду такъ разбились, что по приѣздѣ нашемъ въ Битцы, уже ночью, мы не могли ихъ стащить съ мѣста.

Въ скверной сей деревнишкъ, славящейся издавна обманчивою мъною лошадей, производимою жителями съ проъзжими, не успъли мы расположиться, какъ и явились къ намъ хитрецы и обманщики и начали производить свое гнусное рукомесло.

Мы притворились, будто вичего не знаемъ о ихъ плутняхъ, и дали имъ волю дълать что хотятъ. дабы тъмъ болъе посмъяться.

Обманы сін производили они хотя многоразличными образами, но наиболье сльдующимь: одинь притворяется быть должникомь, а другой взыскивающимь съ него долгь свой и отнимающимь у него за то съ великою суровостію лошадь.

Притворный должникъ, охая и плача, прибъгаетъ къ проъзжимъ, жалуется имъ на свое несчастіе и тужитъ, что принужденнымъ находится разстаться съ своимъ животомъ, т.-е. доброю своею и надежною лошадью, и готовъ бы ее лучше иному кому, а не своему гонителю доставить въ руки.

Таковою уловкою убъждаеть онъ незнающихъ профажихъ къ жалости и къ
тому, чтобъ они съ нимъ помънялись пошадью и ему что-нибудь придали, и симъ
образомъ въявь почти ихъ обманываютъ
и промъниваютъ имъ негоднъйшую лошадь на хорошую и получаютъ еще множество денегъ въ придачу.

И сколько смѣшныхъ исторій не бываєть въ сей негодной деревнишкѣ. Часто случалось, что иная проѣзжая боярынька отъ сожалѣнія, видя утѣсняемаго даже біемаго мнимаго должника, или льстясь получить лучшую себѣ лошадь, вакладывала и свое платье и другія вещи, для полученія взаймы для придачи та-

кому обманщику, и послѣ усматривала, что была обманута въявь, и вмѣсто доброй лошади получила пренегоднѣйшую тварь.

А точно такимъ образомъ вознамѣридись-было они и насъ обманывать и вимѣнить у насъ приставшихъ лошадей; но мы, посмѣявшись внутренно ихъ пронирствамъ и уловкамъ, кончили тѣмъ, что самихъ ихъ одурачили, объявя, что намъ всѣ плутни ихъ извѣстны, и чтобъ они убиралися скорѣе со двора.

Особливаго примъчанія было достойно, что въ промыслѣ семъ упражнялись навболѣе не тутошніе жители, а приѣзжіє 
издалека и проживающіе тутъ нарочно 
для сего долгое время, и что продолжалось сіе многіе годы, покуда селеніе сіє 
слишкомъ уже тѣмъ ославилось. Тогда, 
оставивъ, переѣхали они совсѣмъ въ другія мѣста, на большой же дорогѣ лежащія, гдѣ никто объ нихъ еще не вѣдалъ, 
и не престаютъ и понынѣ еще такимъ 
же образомъ обманывать неосторожныхъ 
н зажиточныхъ проѣзжихъ.

Выкормивъ лошадей и давъ имъ гораздо отдохнуть, продолжали мы въ слѣдующее утро путь свой далѣе и выѣхали изъ селенія сего не рано, а дождавшись уже свѣта.

Опасность отъ воровъ, гнѣздившихся въ сихъ мѣстахъ, внушила памъ сію предосторожность. Къ тому-жъ какъ разстояніе оттуда до Москвы было уже не велико, то и надѣялись приѣхать еще очень рано, однако въ томъ изрядно обманулись.

Дорога чёмъ ближе была къ Москве, тёмъ становилась хуже, а лошади мом отчасу слабъе, и намъ въ ъздъ въ сей день была такая неудача, какой со мною некогда еще не случалось. Одна лошадъ хромала и не могла вовсе почти иттить, а другая такъ разбилась, что стала въ пень и мы, часа два стоючи въ грязи, не могли ее съ мъста сдвинуть.

Признаться надобно, что минуты сів были для меня очень непріятны и я, позабывъ тогда всю свою философію и всъ

утъшительныя размышленія, мучился только досадою и прискорбіемъ душевнымъ.

Однако попавшій мнѣ на глаза, и тогда еще стоявшій четвероугольный невысокій столоъ съ находящимися на немъ на чугунныхъ, въ него вставленныхъ, доскахъ надписьми, служившій памятникомъ бывшимъ въ старину въ Москвѣ стрѣлецкимъ бунтамъ и означавшимъ мѣсто, гдѣ они, казненные, были зарыты, обратилъ все мое вниманіе къ себѣ, и преселивъ мысли мои въ тогдашнія смутныя времена, подалъ поводъ къ размышленіямъ многимъ и особымъ.

Наконецъ показалась намъ Москва, сія древняя столица и обиталище нашихъ государей, и величественнымъ и торжественнымъ видомъ своимъ привлекла все мое вниманіе къ себъ.

Утро случилось тогда ясное, и я, по всегдашнему обыкновению своему, не могъ зръніемъ на безчисленной сонмъ высокихъ башень и блестящихъ куполовъ и главъ храмныхъ довольно налюбоваться.

Признаюсь, что видъ великаго города сего съ сей стороны мнв въ особливости всегда пріятенъ и едвали не самый лучшій. Душа, при воззрвній на таковое общирное обиталище безчисленнаго множества смертныхъ, чувствуетъ нвчто особливое, и въ какомъ бы расположеній до того ни была, но вдругъ поражается имъсильно и охотно вдается въ размышленія различныя.

А всходствіе того и я, какъ ни раздосадованъ былъ дурнотою дороги, но не могъ преминуть, чтобъ при первомъ и лучшемъ узрѣніи сего великаго обиталища не велѣть остановиться и до тѣхъ поръ стоялъ, покуда глаза мои насытились зрѣніемъ, а мысли и душа напоились удовольствіемъ довольнымъ.

Вскоръ послъ того при подъезде къ селенію, известному подъ именемъ Разстани, занимался я паки помышленіями о томъ, чемъ место сіе было достопамятно и отъ чего получило названіе сіе.

Двѣ дороги изъ Москвы расходились въ семъ мѣстѣ въ разныя сторони: одна на Коширу, другая въ Сернуховъ; обѣ...

были большія, об'в многолюдныя, и до сего м'вста обыкновенно провожаемы бывали отъ'взжающіе вдаль родственники и друзья московскими жителями.

«О, сволько нѣжныхъ и отъ исвренняго сердца проистевающихъ слезъ, — говорилъ я самъ себѣ: — пролито на сихъ мѣстахъ чувствительными и любящими другъ друга душами! Сколько вздоховъ испущено изъ сердецъ, и сколько людей видъли друзей своихъ въ послѣдній разъ и разставались съ ними на вѣкъ въ мѣстахъ здѣшнихъ!

«Не одинъ разъ, можетъ быть, иную чадолюбивую мать, отпускавшую единороднаго сына своего на службу или на войну, въ обморокъ и въ слезахъ утопающую отвозили изъ мъстъ сихъ обратно въ Москву».

«Не одинъ разъ, можетъ быть, иная, выданная въ замужство въ отдаленныя мъста и отъъзжая туда, разставалась здъсь въ послъдній разъ съ милыми родными своими и орошала землю слезами, изъ глазъ ея текущими; и не одинъ разъ разставались здъсь и любовники счастливые и несчастные, и провожали зръніемъ милыхъ друзей своихъ, покуда холмы сіи скрывали повозки ихъ отъ зрънія оныхъ!...»

Чемъ ближе подъезжали мы потомъ къ городу, темъ видимыя окрестности и места подавали мне множайшие поводы къ размышлениямъ и побуждали не одинъ разъ самому себе говорить:

«О, чего и чего не происходило въ древнія и претекшія времена на поляхъ, путяхъ и холмахъ сихъ! и сколь многимъ произшествіямъ были вы, всё видимыя мною міста, свидітелями безмольными. Не одинъ разъ всё вы обременяемы были безчисленными ополченіями народовъчуждыхъ и своихъ, и по холмамъ симъ раздавался гулъ отъ шума, производимаго ими и безчисленными конями ихъ!

«Не одинъ разъ видвли вы на себв несматныя орды татаръ самыхъ, приходившихъ изъ странъ дальнихъ, и приводившихъ праотцевъ жителей мастъ сихъ въ и ужасъ. страхъ «Не одинъ разъ влекомы были самые обладатели града сего въ плѣнъ къ себѣ варварами сими, и со вздохами и слезами взирали въ послѣдній разъ на любевную родину свою!

«Сколько разъ происходили на самыхъ сихъ мъстахъ битвы и сраженія страшныя, и земля сія обагряема и напояема была кровію праотцевъ нашихъ и народовъ чуждыхъ и иноплеменныхъ!

«Колико праховъ и сотлѣвающихъ костей лежатъ сокрытыми въ нѣдрахъ вашихъ, жившихъ нѣкогда людей и на мѣстахъ сихъ жертвовавшихъ жизнію за отечество!

«Колико погибшихъ въ несчастныя времена, когда свиръпствовала язва въ мъстахъ здъшнихъ.

«Сколько разъ тажали цари и государи наши въ самыя древнія времена и новтайнія, по мъстамъ симъ и по самой дорогь этой, взадъ и впередъ, бывая въ любимомъ ими обиталицъ сельскомъ, отстоящемъ отсюда вблизи, и достопамятнымъ на въкъ рожденіемъ въ немъ нашего Петра Великаго.

«Колико разъ тъшились они на поляхъ сихъ звъриною и птичьею ловлею; сколько разъ проъзжалъ по мъстамъ симъ оный неликій и безпримърный монархъ, преобразившій такъ чудно Россію и сдълавшій ее извъстною во всемъ свътъ; какъ утъшался онъ нъкогда, какъ во время юности своей входилъ съ сей стороны и по самому путю сему съ тріумфомъ въ Москву, овладъвъ Азовомъ и ведя съ собою плънными враговъпредковъсвоихъ!...»

Въ сихъ и подобныхъ сему размышленіяхъ и не видалъ я, какъ добхали мы до самой заставы и въбхали наконецъ въ Москву.

Но какъ письмо мое достигло до своихъ предёловъ, то дозвольте мнф повъствованіе о дальнфйшемъ моемъ путеществій предоставить письму будущему, а теперечнее кончить, сказавъ вамъ, что я есмь вашъ и прочее.

(Hosop. 23 1807 r.).

## Письмо 144-е.

Любезный пріятель! Въ предследовавшемъ письме описалъ я вамъ путемествіе мое отъ дома до Москвы. Отпустите мне, если наскучилъ и отяготилъ я васъ своими разглагольствіями. А теперь опиму вамъ пребываніе мое въ Москве и ізду дальнейшую, но стану пересказывать уже все короче.

Какъ въ Москвъ не располагался я въ сей разъ долго медлить, то притжавъ въ оную спъшилъ я исправить скоръе всъ надобности, какія имълъ, дабы скоръе отправиться въ дальнъйшій путь.

Квартира для меня была въ ией новы и готовая. Другъмой г. Полонскій взаль съ меня клятву, чтобъ, будучи въ Москві, нигдѣ индѣ не останавливаться, какъ въ его домѣ; однако я присталъ намерель мимоѣздомъ и на часокъ въ домѣ сосым моего Матвѣя Никитича, бывшемъ при съмонь въѣздѣ въ Москву, и одѣвшись тутъ, велѣлъ повозкамъ своимъ ѣхатъ прамо въ домъ къ г. Полонскому, а самъ, жемя скорѣе исправить свои нужды, пошелъ пѣшкомъ въ городъ и ряды.

Идучи чрезъ Кремль, сей древній замокъ, въ коемъ живали наши древніе цари и государи, и проходя чрезъ самое древнее обиталище ихъ, не могъ, чтобы остановясь, не полюбоваться нізсколько минуть старинною и особенною архитектурою, тогдашнимъ временамъ свойствевною, а при томъ вообразивъ себъ все происходившее въ сихъ містахъ во времена предковъ нашихъ, нельзя было, чтобъ вздохнувъ, самому себъ не сказать:

«Боже мой! чего и чего не происходию въ сихъ мъстахъ, и какимъ и какимъ и произшествіямъ и даже самымъ страшнымъ и ужаснымъ сценамъ не были зданія сія нъкогда свидътелями?...»

Тысячи мыслей толпились тогда наругь въ моей головъ, изъ всъхъ тъхъ, какія имълъ при читапіи исторіи временъ претекшихъ о всъхъ произшествіяхъ, бывшихъ въ древности въ Россіи, и нъкое

содроганіе потрясало тогда всю мою душу и производило въ ней чувствованія особыя, и такія, которыя изобразить трудно:

Поровнявшись съ славною нашею Ивановскою колокольнею, возвышающею златую главу свою такъ много выше прочихъ, увидѣлъ я часть разломаннаго древняго огромнаго зданія, гдѣ отправлялись всѣ наши суды и расправы.

«А! возопиль я тогда внутренно въ душѣ моей: это мѣсто назначается для новаго чуда въ свѣтѣ, для зданія такого, которое было бы наиславнѣйшее въ свѣтѣ и прямо достойнымъ великихъ обятателей своихъ!»

И какъ время ни было для меня тогда коротко и драгоцвино, но я не могъ ни-какъ утерпвть, чтобъ не зайтить на самое опростанное мъсто и посмотръть подлино ли оно такъ хорошо и красиво, какъ о томъ молва носилась; и могу сказать, что красота и пышность сего мъста превзошла все мое воображеніе.

Какъ вся замоскворѣцкая часть сего великаго города видима была оттуда, какъ на ладони. то мѣсто сіе казалось оттуда какъ-бы вдвое выше, нежели каково было оно въ натурѣ и я не могъ какъ имъ, такъ и видомъ протекающею мимо его Москвы-рѣки довольно налюбоваться и признавалъ, что для замышляемаго созиданія тутъ обиталища государей не можно было избрать лучшаго мѣста.

«Но, ахъ! воскликнулъ я далѣе: совершиться ли оно когда-нибудь и увидимъ ли мы его здѣсь существующимъ! Для зданія такого многаго времени, трудовъ и иждивенія потребно и не будетъ ли во всемъ томъ недостатка?»

Въ тогдашнее время дѣлалась только модель сему дворцу, но и сія стоила многихъ тысячъ, и я власно какъ предчувствоваль, что изъ всего великаго предпріятія сего наконецъ ничего не выдетъ.

Прошедъ Ивановскую площадь, наполненную всегда множествомъ каретъ и народа, спѣшилъ я итти въ ряды, гдѣ накупивъ что мнѣ было надобно, спѣшилъ я забѣжать въ книжную лавку, бывшую тогда у Воскресенскихъ воротъ и спросить, нѣтъ ли въ ней XII-й части «Трудовъ» нашего Экономическаго Общества; ибо какъ часть сія какъ-то не была ко мнѣ прислана, то хотѣлось мнѣ имѣть ее у себя отчасти для выполненія моего собранія, отчасти для узнанія, нѣтъ ли въ ней чего-нибудь особливаго.

Услышавъ, что она есть, обрадовался я чрезвычайно, и какъ она была ни мала, а цъна за нее довольно велика, но я съ превеликою охотою заплатилъ все требуемое, и спъшилъ потомъ на Поварскую къ г. Полонскому, котораго и засталъ я съ женою только-что вставшихъ и одъвающихся.

Оба они были мив очень рады, и отведя мив особую комнату для квартированія, не менве радованись и тому, что сділавшаяся нечаянная въ продолженій путя моего остановка воспрепятствовала мив въ тотъ же день, по желанію моему, въ дальнійшій путь отправиться.

Остановка сія произошла отъ лошадей, или паче отъ коновала, призваннаго для сдѣланія вспоможенія онымъ. Въ особливости озабочивала меня одна изъ оныхъ, которая совсѣмъ уже легла и не вставала съ мѣста, и господинъ врачъ сихъ животныхъ предписалъ намъ дать ей въ тотъ день покой и отнюдь въ оный не ѣздить.

Итакъ, принужденъ я былъ все достальное время того дня пробыть въ Москвъ, и время сіе провождено было очень весело.

У господина Полонскаго жили тогда туть съ ними вибств обвего свояченицы и родная его племянница. Всфсіндфвушки учились тогда тапцовать и играть на фортопіанахъ, и оба учители приважали при миф и учили оныхъ; а ввечеру надсадилъ насъ со смфху одинъ живописецъ, дфлавшій разныя проказы и дававшій волю надъ собою шутить и балагурить; а къ ужину прифажину прифажала еще одна дфвушка, госпожа Софонова, и мы просидфли и просмфялись очень долго: но за то ночь была миф не весьма спокойна.

Мить всю ее не дали уснуть досадныя блохи: ихъ было такое множество въ от-

веденномъ мнѣ покоѣ, что какъ я ни крѣпокъ, и какъ меня онѣ всегда очень мало
безпокоятъ, но въ сей разъ дали себя
прямо узнать и почувствовать, и я отъ
роду нигдѣ и никогда такого пропастнаго
множества ихъ не видалъ.

Въ послѣдующій день, чтобыло сентября 1 числа, какъ я ни старался ранѣе выѣхать, но не прежде могъ сіе учинить, какъ уже послѣ обѣда.

' Остановиль меня все коноваль леченіемь моей лошади: но со всёмь его врачеваніемь принуждень я быль оставить ее попраздновать въ Москвъ, а продолжаль путь на пяти оставшихъ.

Отправляясь въ сіе путешествіе, котя и запасся я обывновеннымъ своимъ дорожнымъ упражненіемъ, то-есть внигами, но въ сей разъ была со мною такая, воторую мнѣ нетериъливо прочесть хотѣлось, а именно вновь купленная въ Москвѣ экономическая.

Желалось мит прочесть ее наиболте для того скортя, что въ ней находился «наказъ», сочиненный управителю господиномъ В ульфомъ, и прочтение сего наваза было для меня потому въ особливости интересно, что за нъсколько до сего времени посланъ былъ отъ меня такой же наказъ, сочиненный по поводу учиненнаго вставъ, съ объщаниемъ награждения за лучшее золотою медалью, приглашения, и котораго о судьбъ я былъ еще неизвъстенъ.

Итакъ, не успълъ я изъ Москвы вывхать, какъ принялся тотчасъ за него, и къ удовольствію своему увидълъ, что г. Вульфъ въ «наказѣ» своемъ схватывалъ одни только верхушки, и что мой былъ несравненно его лучше и превосходнѣе.

Сіе начинало льстить меня надеждою, что авось-либо мой удостоится объщаннаго награжденія, а сіе натурально и веселило меня нъкоторымъ образомъ.

Какъ о дорогѣ отъ Москвы до Кашина носилась повсюду молва не очень хорошая, и всѣ говорили, что она не смирна: то не только ѣхали мы съ осторожностію, посматриная всюду и неюду по

сторонамъ и впередъ, но и желали имът какихъ-нибудь и спутниковъ; а сіе жланіе наше и совершилось.

Не успѣли мы выѣхать изъ Моски какъ и съѣхались съ одною бояринем госпожею Селиверстовою, ѣдущею также въ Кашинъ. Я-было очень радъбил сему сотовариществу, ибо признаюсь, то весьма не люблю ѣздить по дорогамъ, в коихъ всякую минуту находишься в опасности отъ нападенія разбойниковъ

Но госпожѣ сей что-то не угодно бым съ нами съютиться, но она то отставам отъ насъ назади, то насъ объѣзжала и опереживала, а вмѣстѣ съ нами ѣхать долго никакъ не хотѣла; но я былъ и тому уже радъ.

Какъ погода тогда установилась израдная и вхать можно было открывшись, то вдучи симъ путемъ еще впервые лвтом, съ любопытствомъ смотрвлъ я на ист мъстоположенія, и хотя были они совсти отмънныя отъ нашихъ открытыхъ мъсть, и наиболье ровныя и лъсистыя, но будучи не безъ естественныхъ и имъ свойственныхъ красотъ, увеселяли довольное мое зръніе.

Во многихъ мѣстахъ, а въ особивости по близости Москви, наѣзжали ми отчасти на саженныя, отчасти прорубленим сквозь лѣса аллеи, ведущія къ доманъ великолѣпнымъ загороднымъ; а въ другихъ наѣзжали цѣлыя рощицы, составленыя изъ деревъ стриженыхъ, что удивляло и веселило меня въ особливости.

Первое селеніе, повстрѣчавшееся съ нами на сей дорогѣ, была деревня Лихоборы, разстояніемъ отъ Москвы версть съвосемь. Она сидѣла на небольшой рѣчкі, которую переѣзжали мы въ бродъ по вещаному дну, и была довольно изряднал

Отътхавши отъ оной нтсколько верстопрекрасною, ровною и гладкою дорогов, видти мы вблизости отъ дороги, въ лтвой сторонт, огромной домъ съ великолтинымъ позади регулярнымъ садомъ. Стриженыя дороги и шпалеры, видимыя вдали въ соединени съ домомъ, представляли для глазъ прекрасное зртище, и длюбовался онымъ довольно.

Провхавши сіе мъсто, скоро привхали мы во второе селеніе на дорогь, небольшую деревеньку, называемую Лупихи, имъвшую въ названіи своемъ нъчто подозрительное.

Она отстояма верстъ 7 отъ Лихоборъ и дорога до ней была изрядная и наиболъе все полями. Неподалеку отъ сей видъли мы въ лъвой сторонъ другое село какого-то знатнаго господина, окруженное прелестнымъ мъстоположениемъ, которымъ я не могъ довольно налюбоваться.

Сперва представился зрѣнію моему длинный и широкій водоемъ, похожій болѣе на прекрасное озерко, какимъ я сперва и почелъ, нежели на прудъ.

Съ лѣвой и дальней отъ насъ стороны окруженъ онъ былъ прекрасною рощею, сидящею на такомъ низкомъ положеніи мѣста, что она казалась выросшею изъ воды сего прекраснаго водоема. Самые берега покрыты были зеленью травянистою, а въ рощѣ видны были повсюду прекрасныя лужайки, разбросанныя между густыхъ кулигъ древесныхъ.

Я, ѣдучи вдоль сего искусствомъ произведеннаго озера, не спускалъ глазъ съ него и съ находящейся за нимъ помянутой прекрасной рощи, которую не успѣли мы миновать, какъ при концѣ оной увидѣли знатное село Виноградово, съ великолѣпнымъ и огромнымъ каменнымъ домомъ, который мѣсту сему придавалъ еще болѣе красы и пышности.

Кромъ сего, въ окрестностяхъ сего села случилось мнъ впервые еще видъть межи между десятинами, подъланныя столь широкими, что на нихъ въ телъгахъ ъздить можно было.

Я удивился тогда сей странной экономін и не зналь что-бы это значило, но послѣ увидѣль, что и у многихъ знатныхъ и богатыхъ господъ вводима была сія излишность въ употребленіе.

Вскорѣ послѣ того и отъѣхавъ версты четыре отъ прежней, приѣхали мы въ третью и небольшую деревнишку на дорогѣ; а за нею, проѣхавъ уже въ сумерки еще одну маленькую деревушку, поспѣли

ночевать въ село Хлѣбниково, куда и успѣли благовременно еще доѣхать.

Село сіе, составляющее пятое селеніе на сей дорогь, сидьло на ръкъ Клязьмъ текущею отсюда въ Володимірскую провинцію и имъвшей туть свое верховье.

Селеніе сіе находилось по ту сторону сей ріжи, выстроено на ровномъ и низкомъ місті, было нарочито велико и принадлежало графамъ Шереметевымъ.

Ночевавъ въ семъ селѣ, на утріе продолжали мы свой путь далѣе и ѣхали болѣе уже бугристыми и неровными мѣстами чрезъ деревенки Капустино, Еремино, Шолохово, Сухарево, Хорево и Черную.

Всв онв были маленькія и незаслуживающія никакого вниманія. Одно только Еремино удивило меня особливымъ и до того никогда еще невиданнымъ предметомъ.

Будучи квадратно построенною, имъла она внутри себя порядочный четвероугольный редутъ. Я никакъ не могъ догадаться сначала, что-бъ это значило и былъ такъ любопытенъ, что нарочно вышедъ изъ коляски, пошелъ смотръть оный.

Но какимъ поразился я удивленіемъ, нашедъ во внутренности онаго одну только воду и узнавъ, что сей четвероугольный высокій валъ составлялся единственно изъ земли выкопанной въ семъ мѣстѣ при копаніи сего пруда совсѣмъ на ровномъ мѣстѣ.

Тогда было сіе для меня очень удивительно, но посл'є видя, что за Москвою и многія другія селенія, за недостаткомъ родниковъ, р'єчекъ и ручьевъ, им'єютъ обыкновеніе снабжать себя симъ образомъ водою, престалъ тому удивляться.

Пробхавши версть съ 20-ть, прибхали мы въ большое село Игнатово, въ которомъ обыкновенно вст протажіе останавливаются, либо объдать, либо ночевать; но какъ намъ показалось кормить лошадей еще рано, то продолжали мы путь свой далте и добхали кормить до небольшой и почти разоренной деревнишки Подосинки.

Какъ погода была тогда наивожделъп-

нъйшая и лучшая для уборки съ полей хлъбовъ, то весь народъ быль въ полъ, и мы нашли въ деревнъ сей всъ дворы запертые и насилу могли достать купить себъ, что было надобно.

Выкормивши лошадей, пустились мы дальс, и какъ дорога была гориста, то принуждены мы были то съ горы спускаться, то подниматься опять на гору, и чъмъ болье приближались мы къ городу Дмитрову, тъмъмъстоположенія были гористье, выше и тъмъ прекраснье.

Всё горы и поля покрыты были богатою жатвою, а по сторонамъ всюду и всюду видны были между горъ и на нихъ селы и деревни; по на самой дороге было только одно селеніе: знаменитая деревня Свистуха, славная темъ, что позади оной находилась прекрутейшая и превысокая гора, съ которой не инако какъ съ трудомъ спускаться было можно. Была она тутъ по случаю протекающей между горъ и очень низко тутъ изрядной речки, чрезъ которую быль немалой мость.

На берегу сей рѣчки наѣхали мы товарищей или спутниковъ своихъ, кормящихъ тутъ своихъ лошадей; а переѣхавши мостъ принуждены мы были на такую-жъвысокую гору подниматься.

До города Дмитрова было еще отъ сего мъста верстъ 9-ть и ъзда была все горами, съ горы на гору, и мы то взъъзжали на высочайшія мъста, съ которыхъ во всъ стороны было далеко видно, то опускались въ глубокіе вертепы и долины. Однако дорога проложена была вездъ по мъстамъ хорошимъ, и взъъзды и съъзды были отлогіе и спокойные.

Сверхъ того и ѣхать чрезъ сіи мѣста было отмѣнно весело: повсюду по сторонамъ видно было множество селъ и деревень, и на всякомъ почти шагу представлялись взорамъ новые виды и прекрасныя положенія мѣстъ, такъ что безпрестанно можно было любоваться. Наконецъ, взъѣхавъ на одну гору, увидѣли мы и самый городъ Дмитровъ, къ которому принадлежали всѣ сіи окрестности.

Городъ сей принадлежалъ и тогда къ губерніи Московской и отстояль отъ

Москвы 62 версты. Онъ нивлъ положніе свое посреди глубокой, ровной и обширной долины, окруженной вдали високими горами.

Окружностію своєю казался онъ м гораздо великъ, но имъть довольно жий и церквей около десяти, изъ которих и техотория были каменныя и доволь изрядныя. Изъ прочихъ же зданій мам было въ немъ каменныхъ хорошихъ и знаменитыхъ, а большая часть была деревянныя, очень, очень посредственны, ограждающія узкія, неслишкомъ порядочныя и по причинѣ низкаго положени очень грязныя улицы. Двѣ рѣки, Яхрома и Нетека стекаются въ семъ мѣсть и протекають чрезъ сей городъ.

Кромѣ сего, видна была въ правой сторонѣ старинная и построенная при подошвѣ довольно высокой горы земляем
и довольно просторная крѣпостца; также
находился тутъ и мужеской Борисоглюскій монастырь, окруженный каменнов
оградою.

Какъ городъ сей принадлежалъ къ числу старинныхъ россійскихъ городовъ и ословань быль слишкомъ за 600 лѣтъ до того времени, то, подъѣзжая, взираль я съособливымъ любопытствомъ на всѣ окрестности его, и на рѣку, текущую чрезъ сію равнину, и вспомнивъ все, что мнѣ о семъ городѣ изъ исторіи было извѣстно, съ въкакимъ чувствіемъ самъ себѣ говорыть:

«Вонъ, тамо, и върно въ семъ мъстъ расположено было и стояло нъкогда войско несчастнаго изгнанца изъ Кіева, великаго князя Георгія, сына Владиміра Мономаха, и тамо-то, находясь съ супругою своею на брегахъ сей ръки Яхромы, обрадованъ онъ былъ рожденіемъ сына своего Димитрія, и въ достопамятность произшествія сего далъ онъ повельніе о построеніи въ этомъ мъстъ сего города, и назваль оный его именемъ.

«Воть! далье говориль я: и ты, селеніе, нынь такъ маловажное, было нькогда обиталищемъ и даже столицею нькоторыхъ князей россійскихъ, изъ конхъ иные даже великими назывались! и ты протеритью также многія бълм и начасти в видъло многія несчастія.

«Не усићао ты еще такъ свазать обострожиться, какъ первый владелець твой, рожденный на сихъ м'ястахь, владычествуя наль тобою, принуждень уже быль вести войну съ враждебнымъ Святославомъ, вняземъ Черниговскимъ и внатть все сіе свое обиталище отъ него выжженныхъ.

«Лѣть со сто послѣ того славной Батый, князь татарской, при нашествія своемъ на Россію разорилъ тебя на ряду съ прочими городами, а чрезъ 50 леть посль того Дюдень, другой татарскій внязь и вечестивець, опустошиль и раворель тебя до основания; а за 150 леть до сего претерпали жители твои толивое вло отъ поветрія морового, что дълыкъ два года всё храмы твои были безь службы божественной.

«Воть сволько несчастій претеривль и ты въ древности, но за то съ того времени быль уже ты во всегдашнемъ покож и оставалось тебъ голько богатъть в процеблать съ каждимъ годомъ отчасу болве»...

И въ самомъ дель городъ сей какъ ни маль быль, но донольно славился своими промыслами в торгами и находилось въ ономъ множество фабривъ и заводовъ.

Изъ первыхъ въ особливости знамениты были мишурныя и позументныя, коихъ количество въ городъ и увадъ простиралось до 100; а изъ заводовъ въ особдивости славился заведенной, за 3 года до того въ сельцъ Вербильцовъ, фарфоровый аглинскимъ купцомъ Гарнеромъ, которой посла сдалался такъ знаменить, что далаемая на ономъ посуда въ добротв малымъ чвиъ уступала савсонсвой и во всей Россіи воща въ употреблевіе.

Крожѣ промысловъ и торговли разными продуктани, въ особливости славился сей городъ произведеніемъ великаго жножеству рапчатаго лука, которыма засаживались превеликіе огороды и производилась немалая торговля.

Впрочемъ разсказывали мит жители, что находились въ немъ многіе купцы, вижнощіє великой вапиталь, простираю- і ніве; сперва іхали им чрезь общирное бо-

тійся то несколько лесятковь тысячь чего бы по невзрачности и необщирности сего города, неимъющаго въ себъ и 2 тысячь жителей, и ожилать было не можно.

Какъ въ сей городъ приъкали им еще очень рано, то не хотелось мив въ немъ остановиться ночевать; почему, искупивши что намъ было надобно, в снабдивъ себя овсомъ, продолжали мы свой путь далве, спіша довхать ночевать до села Орудьева, отстоящаго отъ Линтрова версть десять.

На дорога до сего села не было ви одного жила, вром'в одной деревушки въ сторовъ, до котораго мъста взда была все динтровскимъ доломъ или болотомъ, простирающимся въ дляну на несколько десатковъ верстъ. и дорога была песчана н наполнена множествомъ гатей.

На сіе достопамятное місто не могь я смотрать безь сожальнія, что оно не осушено было лучше тогдашняго, вбо хотя на немъ и росла трава, однаво худо; а могло бы все сіе обширное м'ясто превращено быть въ наппрекрасиващіе и величайшіе луга и приносить государю гораздо болве дохода, ибо оное и при нынъшнемъ худомъ своемъ состоянін отдавалось изъ казны въ насиъ за 2,000 р. ежеголно.

Поровняясь противь помянутой въ сторовъ лежащей деревушки, поднялись мы на гору и повхали опять висовими мъстами. Однако дорога исе еще была песчана и не такова весела, какъ прежде.

Мы принуждены быле жать все перегасками, покуда привхали наконецъ въ село Орудьево, къ которому ны по отлогой горф спустились.

Мы привхали въ него уже ночью, и для того остановилесь туть ночевать. Я проводиль весь вечерь въ разговорахъ сь хозянномъ о экономическихъ матеріяхъ, и слишаль многіе недостатки въ таношней экономін, которые могли съ малымъ трудомъ исправлены быть.

Ночевавин въ помянутомъ селъ, отправились им 3-го числа далке. Дорога и изстоположенія становились отчасу отивилото по мостамъ и гатямъ, при концъ котораго находился монастырь, а тамъ горами и песками, и все уже болѣе лѣсомъ.

Первое селеніе навхали мы отъвхавши верстъ шесть: это была деревня Жуково, начъмъ не знаменитая.

Отсюда вхали мы все большимь ліксомь, гдів дорога была хотя ровная, но песчана, а містами мостиста и грязна даже до деревни Васиной, отстоящей 7 версть отъ Жуковой.

Сей перевздъ былъ очень скученъ, а притомъ и не безопасенъ: ворамъ было тутъ наиудобнейшее место водиться, да и самая деревня сія окружена была лесомъ, которымъ и после надобно было верстъ 5 ехать; однако въ сей разъ не видали мы никого, какъ ни посматривали по всемъ сторонамъ, проезжая суминтельный лесъ сей.

Туть довжали мы до границь Кашинскаго увзда, который отделялся отъ Дмитровскаго ревою Дубною, на берегу которой въ Кашинскомъ уже увзде сидела немалая деревня Вотря, где приткнулся угломъ и Суздальской увздъ.

Хотя было еще нѣсколько рановато, однако мы, переправившись туть на плоту чрезъ помянутую рѣку, остановились кормить лошадей и обѣдать, и я тутъ чутьбыло не покинулъ хромавшую кашинскую лошадь.

Послѣ обѣда продолжали им свой путь далѣе и ѣхали все безпрерывнымъ лѣсомъ. Деревень на дорогѣ было хотя немало, но всѣ онѣ были малозначущія и сидящія посреди лѣса и только маленькія поля кругомъ себя имѣющія. Почему и перескажу я одни только ихъ названія; онѣ были слѣдующія: Ростовцы, Гнилиша, Григорьево, Росаденки, Карачуново, Сотское и село Квашнино.

Въ семъ последнемъ остановились мы ночевать; оно было небольшое и недавно предъ темъ опустошенное пожаромъ и тогда вновь строившееся.

Я принуждень быль туть ночевать вы коляскъ по причинъ, что на квартиръ моей, равно какъ и во всъхъ дворахъ, было преужасное и такое множество прускихъ мелкихъ таракановъ, что они вездѣ и вездѣ ползали какъ мухи, а я къ ниъ естественное имъю отвращеніе.

Какъ позади сей деревни надлежаю намъ проважать сквозь длинный и большой люсь и вхать наиопаснейшимъ местомъ изъ всей дороги: то заблаговремени помышляли мы о некоторыхъ предосторожностяхъ и ночевали тутъ съ немалию опасеніемъ, а ночью и сделалась у насътревога, которая перестращала-было всехъ насъ чрезвычайно, но кончилась смехомъ.

Къ намъ пристань одинъ замосковскій мужикъ, также въ Калинъ съ оброкомъ къ господину. Ночул тутъ, спаль онъ подле моей коляски и тележенки своей, на улицъ. Тутъ пропади у него его лошадь.

Боже мой! какое подняль онъ охаще и туженье, когда, проснувшись, не умедёль своей лошади.—«Ихъ! братцы! закричаль онъ вскочивъ безъ памяти: у меня увели лошадь!» И тотчасъ бросился ее искать.

Мы сами подумали, что съ бездъльничали сіе тутошніе жители, но скоро узнали, что мы напрасно ихъ въ мыслях поклепали.

Лошаль нашлась. Она, сорвавшись, кошла добывать себѣ лучшаго корма и кушала въ поповомъ огородѣ капусту. Какая это была радость у мужика, когда онъ нашелъ ее, и какими словами не приголюбливалъ онъ оную.

Дождавшись свёта, зарядивъ свое ружье и пистолеты, приготовивъ пули и все нужное въ обороне, пустились мы въ помянутый лёсъ, называемый Башаринской, о которомъ и о бываемыхъ въ немъ шълостяхъ по всей дороге слухъ носился.

Сперва проёхали мы версты за двё отъ Квашнина сидящую на дороге деревеньку Смёнки, а потомъ пустились уже въ лёсъ, простирающійся въ длину более нежели на 14 версть, и действительно опасной и самой способной для воровъ.

Дорога шла безпрерывнымъ лъсомъ в все изгибами и кривизнами; почему и ъхали мы не безъ опасности и то и дъло кругомъ озираясь и во всѣ стороны поглядывая и примъчая.

Но какъ случилась она тогда хороша и въ вздв такъ спора, что мы могли бъжать на рысяхъ, то въ часъ времени и перевхали мы болве половины онаго не видавъ ничего; но тутъ повстръчайся съ нами прохожій и насъ догадало его спросить, нътъ ли чего впереди, и смирно ли въ лъсу.

— «Богъ-ста знаетъ, отвѣчалъ онъ намъ: какіе-то люди шатаются, но можетъ быть и добрые, кто ихъ знаетъ! А не худо быть вамъ и осторожными».

Всѣ мы измѣнились въ лицѣ, сіе услышавъ и едва имѣли столько духа, чтобъ спросить еще: а далеко-ли онъ ихъ видѣлъ и сколько ихъ?

— «Видълъ-ста я ихъ недалеко, отсюда съ версту только, а сколько ихъ, не считалъ; человъкъ пять-шесть миъ показалось, а можетъ-ста и болъе ихъ было!»

Сіе перетревожило насъ еще того болъе. Всъ спутники мои, небывавшіе отъ роду ни въ какихъ опасностяхъ, неретрусились въ прахъ и до того, что едва духъ переводили и слово могли вымолвить.

Я старался всячески ихъ ободрять говоря, что можеть быть то и не воры, а такъ какіе-ннбудь люди, а хотя бы были то и дъйствительно воры, такъ върно, увидя насъ и оружіе наше, почтутъ насъ людьми военными и не отважутся никакъ напасть на насъ; къ тому-жъ насъ и не такъ мало, чтобъ имъ со всъми нами скоро сладить можно было, а нужно только намъ окрыситься и не струсить и не обробъть противъ ихъ.

Сими и подобными сему уговаряваніями ободриль и подкрѣпиль я ихъ скольконибудь, а между тѣмъ на всякій случай и распорядиль, что кому дѣлать и предпринимать въ случаѣ нападенія.

Кучеру приказаль я ударить тогда по пошадямь и стараться недопускать схватить ихъ, и въ нужномъ случать кидать ворамь въ глаза сухой песокъ. приготовную горсть для ослапленія оныхъ.

Одному изъ слугъ вельль по нихъ вибств со мною стрылять и по выстрыть бить ихъ прикладомъ; другому рубить палашемъ по рукамъ ихъ, а заднему вельль обороняться рогатиною для того запасенною, и такъ далъе.

Распорядивъ симъ образомъ все и призвавъ Бога въ помощь, пустились мы впередъ, и не успѣли съ версту отъ того мѣста отъѣхать, какъ и дѣйствительно увидѣли въ нѣкоторомъ разстояніи отъ насъвпереди нѣсколькихъ людей, шатающихъ подлѣ лѣса и переходящихъ отчасти дорогу.

Въ тогдашнемъ страхѣ почли мы ихъ навѣрное недобрыми людьми, и не успѣли ихъ зазрить, какъ ободривъ вновь людей и подъѣзжая еще къ нимъ, выстрѣлилъ я изъ одного изъ пистолетовъ своихъ, чтобъ дать ворамъ знать, что ѣдемъ мы не съ голыми и пустыми руками, и тотчасъ потомъ зарядилъ его опять съ пулею; а изъ людей велѣлъ одному приготовить и держать въ рукахъ свое ружье, а другому обнажить палашъ свой и въ сей позиціи подъѣзжая къ нимъ, кучеру приударить по лошадямъ.

И тогда, не энаю уже, видъ ли нашъ, или количество людей, или выстрѣлъ учиненный мною заблаговременно, или приготовленное оружіе удержало бездѣльшиковъ сихъ въ предѣлахъ и власно какъ оковало.

Всё они стояди подлё лёса опершись ни то на дубины, ни то на рогатины свои, и смотрёли только на насъ мимо ихъ скачущихъ, и ни одинъ изъ нихъ не осметиться и пошевелиться; а мы, проскававъ мимо ихъ и болёе ничего уже не видавъ, скоро послё того и доёхали до находящейся позади лёса сего и при концё онаго деревни Ба шариной, которая была довольно велика; однако мы ее проёхали и, отъёхавъ еще версты двё, остановились кормить лошадей въ селё Бёлгородкё, ибо для находящихся впереди песковъ намъ не кормя лошадей далёе ёхать не хотёлось. Тутъ собрались мы наконецъ

съ духомъ и радовались, что удачно спаслись отъ опасности насъ угрожавшей.

Помянутое село Бългородовъ сидитъ на самомъ уже берегъ славной и великой нашей ръки Волги, въ самомъ томъ мъстъ, гдъ съ сей стороны втекаетъ въ нее ръчка Хотша.

Само по себъ село сіе никакого примъчанія недостойно, но по близости его находится какого-то господина другое село, съ каменною церковью и огромнымъ господскимъ домомъ.

Помянутая церковь стояда на самомъ берегу ръки Волги и имъя вокругъ себя прекрасную каменную ограду, дълада великолъпный видъ, и казалась издали быть городомъ, пли какимъ прекраснымъ монастыремъ.

Выкормивъ лошадей и пообъдавъ сами, переправились мы подъ симъ селомъ чрезъ ръчку Хотшу на плоту. Отъ бывшаго паводка и наводненія ръки Волги была и она вдесятеро больше противъ обыкновеннаго, и мы не безъ труда чрезъ нее переправились.

Взда отъ помянутаго села была уже вдоль по берегу Волги, боромъ и лѣсами, довольно гориста и чрезвычайно песчана и тяжела.

Сими глубовими песками принуждено намъ было вхать около 15-ти верстъ до того мъста, гдъ намъ черезъ Волгу перебираться долженствовало, и на сей дорогъ навъжали мы многія на берегу оной сидящія деревни, какъ-то: деревня Никулино, Растрятино, Ляушкино.

Но какъ ни дурна была дорога, но мы къ перевозу привхали еще довольно рано, и надвялись убраться далеко за Волгу; однако въ надеждв своей обманулись.

Мы не застали парома на тутошнемъ берегъ, а былъ онъ на сопротивномъ и перевощики не скоро къ намъ его перевели; мы сколько ни кричали, но принуждены были часа три дожидаться и не прежде переъхали какъ уже въ сумерки, да и то по счастію помогъ намъ въ томъ кашинскій воеводскій товарищъ г. Копилонъ.

Ему случилось въ самое то время ѣхать

съ той стороны для осматриванія дорогь и онъ принудиль перевощиковъ себя перевесть. Итакъ, мы съ нимъ тутъ събхались вибств.

Онъ, увидълъ меня, подослалъ тотчасъ спросить, вто таковъ я, и услышавъ узналь, что я самий тотъ, котораго въ Кашина давно дожидаются; и какъ ему котърось со мною поговорить, то взощель онъ со мною на паромъ и мы съ никътотчасъ познакомились.

Человъкъ быль онъ уже немолодой, а притомъ простой и добрый; итакъ, не трудно было къ нему прикроиться и съ нимъ сладить.

Я не преминуль съ нимъ переговорить обовсемъ нужномъ, относящемся до того дёла, за которымъ я въ Кашинъ такъ, н онъ былъ такъ добродущенъ, что визвался самъ мнѣ все разсказывать.

Онъ увѣдомилъ меня, что мачиха пимянницъ моихъ находится еще въ Кашинѣ и съ нетерпѣливостію меня дожидается, и совѣтовалъ всячески уговаривать ее продать свою седьмую часть, объщая торговать ее самъ, буде она намъ продавать ее не станетъ.

Я быль очень радь, что попался инт на первой встрече нужный и такой человекь, который мне впредь можеть очель пригодиться, и сія встреча предвещала мне нечто хорошее.

Распрощавшись съ симъ господиномъ пустились мы на наромъ чрезъ Волгу: она отъ бывшаго наводненія была еще очень велика и такъ быстра, что паромъ снесло далеко внизъ, ибо онъ ходилъ тутъ не на канатъ, а на греблъ. По счастію былъ тогда небольшой вътерокъ съ верху и волненія не было, а потому и переъзжать было не опасно.

Не успыть я перебхать чрезъ рых, какытляжудругая коляска мий на встрычу, и въ ней одна госпожа бдущая на перевозъ. Это была госпожа Попова, Татьяна Матвъевна, родственница покойнаго моего зятя.

Сія также, подославь спросить обо мить, желала со мною видъться и говорить;

**ЕТАКЪ, ПОЗНЯКОМЕЛСЯ Я И СЪ ОНОЮ, И ММ** ПОГОВОРИЈИ СЪ НЕЮ ИТСКОЛЬКО.

Всъ меня незнаючи знали, а я някого не зналь и не въдалъ. Всъ меня просиди, чтобъ я не оставилъ моихъ идемянницъ, а меня и безъ того долгъ тъмъ обязывалъ. Однако объими встръчами сими былъ я очень доволенъ.

Какъ переправились мы чрезъ Волгу въ самые почти уже сумерки, то некуда было такть далте, но мы принуждены были расположиться ночевать туть же на берегу, въ находящемся туть славномъ селъ Медвъдицкомъ, называющимся симъ именемъ потому, что седъло при устът ръки Медвъдицы.

Сія глубокая и немалая ріжа протежала сквозь Кашинскій убздъ и впадала подать самого села сего въ Волгу. Самое сало и находящійся въ немъ господскій домъ и многія знатныя деревянныя зданія представляли съ ріжи видъ очень хорошій Мы натжали туть множество струговъ, ядущихъ вверхъ съ ядрами, а инмесъ желітаомъ.

Какт въминувшую ночь тараканы принудизи меня спать на дворф и проводить мочь безнокойно, то туть употребиль я осторожность, и ведфль поискать для себя такой квартиры, гдф бы не было сихь досядныхъ насфюмыхъ.

Однако сіе скорфе сказать, нежели сділать было можно. Всі люди мон принуждены были долго по всімъ дворамъ білать в везді находили и тутъ превеликое ихъ множество, и насилу-насилу напіли; и хотя я и долго принужденъ быль стоять и дожидаться, но за то и получиль квартиру очень хорошую, у богатаго мужика, бывшаго во время семилітней войны съ куплами въ Пруссіи и живущаго туть въбыой избіз и очень изрядно. Итакъ, спаль в въ сію ночь спокойно.

Ночевавши въ селѣ Медвѣдицкомъ, встаде мы равѣе обывновеннаго и спѣшили овончить свое путешествіе, ибо оставалось уже сдѣлать одинъ только переѣздъ до дома монхъ илемянницъ.

Мы располагвансь-было бхать вдоль по рэкъ Медевдицъ, но хозиннъ нанъ отсовътоваль, а говориль, чтобъ им ъхали лучше большою дорогою; которому совъту им и послъдовали и своротили уже на 16-й версть илъво.

Тутъ надзежало намъ эхать мемо одной деревни, гдё желъ оденъ мой старенный знакомецъ, спослуживецъ однополчаниет в бывній мой капитанъ, Иванъ Осдоровичъ Коржавинъ.

Мит воскоттелось из нему заткать и съ нимъ повидаться, и какъ быль опъ мит чрезвычайно радъ, то просидель я у него часа полтора, напился чаю, и наговорился съ нимъ досыта обо всякой неячинть.

Напоминавіе претекших времень и того, какъ мы съ нимъ вибств служним и горемыкали, было нанглавивійшимъпредметомъ нашихъ разговоровъ. А какъ былъ онъ и племянвацамъ моимъ друженъ в живальсь покойнымъзятемъ моимъ всегда въ дружев, то поговорили мы и о ихъ обстоятельствихъ и онъ охотно соглащался, по просъбъ коей, и съ своей стороны помогить въ чемъ будетъ возможно.

Разставшись съ нимъ, ъкали мы уже ведолго, и наконецъ имъли удовольствіе приъкать въ село Веденское, гдъ жили мом племянницы, благополучно.

Но какъ письмо мое нарочито уже увеличилось, то о дальнейшемъ разскажу вамъ въ письме будущемъ; а теперешнее окончивъ, скажу, что я есмъ вашъ и прочая.



## Письмо 145-е.

Любезный прінтель! Теперь по порядку надобно мей вамъ разсказать о пребыванів моемъ въ кашинскихъ предълахъ п обо всемъ тамъ происходивпера.

Притхавь въ домъ монкь племиницъ не вашли им никого изъ хозлевъ дома.

Самъ большой или паче малольтной хозяинъ находился въ городъ Бъжецкъ у учителя, а изъ племяпницъ моихъ большая, какъ хозяйка, поъхала въ бъжецкую ихъ деревню, а меньшая въ лежащее неподалеку село Зобкино къ госпожъ Калычовой, лучшей пріятельницъ и покровительницъ моихъ племянницъ, боярынъ очень почтенной и добродушной.

Но по счастію и равно какъ нарочно случилось въ тотъ день и не задолго предомною, приёхать къ нимъ въ домъ одной старинной моей знакомкѣ Лукерьѣ Михайловнѣ, бѣдненькой, но крайне веселаго и шутливаго нрава старушкѣдворянкѣ, живавшей часто у моихъ племянницъ въ домѣ для компаніи, и какъ не однажды и меня она въ прежнюю бытность въ Кашинѣ до слезъ отъ смѣха доводила, то была она мнѣ очень знакома и я, обрадовавшись ее увидѣвъ, закричалъ:

- Ахъ! другъ ты мой сердечный! Луверья Михайловна! Какъ я радъ, что вижу тебя въ живыхъ и въ добромъ здоровьъ! Все ли ты хорошо пожинаешь, и все ли еще всего на свътъ боишься?
- «Слава, слава Богу, батюшка! отвътствовала крайне мнъ обрадовавшанся старуха. Насилу, насилу мы тебя, друга моего върнаго, винограда зеленаго, дождалися. Но чуръ! слышишь чуръ, не стращать меня опять по прежнему!»
- Добро, добро подхватиль я: это увидимъ; а ежели и постращаемъ немножво, то какъ быть... Но скажи-ка ты мнѣ, куда ты хозяекъ-ка подъвала?
- «Воть тотчась, тотчась, батюшка, одна привдеть, я уже послала за нею; а и другая не замедлится. Сядьте-ко, батюшка! небось ты усталь съ дороги, а вы, дввушки, готовьте чай скорве».
- Хорошо, хорошо! отвѣчаль я. А ты скажи-ка мнѣ, другь мой, Лукерья Ми-хайловна, не было-ли опять съ тобой ка-кой бѣдушки?
- «О! какъ не быть, подхватила она; съ ума-было недавно, батюшка, рехнулась, такая на меня напасть случилась.

И что ужъ говорить, бѣды такой со мною отъ роду не бывало!»

- А что-жъ такое, моя мидая! нельм лн намъ сообщить?
- «Чего, батюшка! Однажды какъ гостила я здёсь и спала, помстись мий въ полночь самую, что вонь въ церкви здёшней будто благовёстять къ завтрени. Я таки не долго думая, вскочила и накинувъ на себя платьишко, черкъ къ церкви, такая окаянная, не разбуди на ту нору никого, а одна одинехонько по старой своей привычкъ. Вы знаете, отецъ мой, что я, грѣшница, люблю ходить къ завтренямъ и молиться».
- Это не худое д'вло, Лукерья Михайловна! сказаль я:
- «Такъ, батюшка; но слушайте-ка, что случись со мном... Прихожу къ церкви ви, вхожу подъ колслольню, нахожу дверь въ церкви незапертую; отворяю ее в вхожу въ трапезу и дверь затворяю за собою хорошохонько; но вдругь не вику никого въ церкви и ни одной сивчи горящей предъ образами, а покажись миз только въ съверныя двери огонекъ горящій въ олтаръ... Думаю: а! это конечна пономарь пришель только еще одник, в тамъ свъчки зажигаетъ.

«Итакъ, успоконвшись тъмъ, стала а, батюшка, по обыкновенію святымъ образамъ, хоть въ темнотъ, молиться. Но какъ никто изъ олтаря не выходнлъ, в не слышно было никакого шума и мороха, то приди мнъ въ голову закричать: «Кто въ церкви?»

«Я удивилась, что никто мить не ответствоваль; но подумавь, что пономарь, узнавь меня по голосу, нарочно притамися и надо мною шутить: кричу въ другой разь: «слышь, кто въ церкви?»— Но какъ и на сіе никто не отвечаль, то стала тогда находить на меня уже оторопь.

«Вы знаете, батюшка, что я всего на свётё боюсь; однако я имёла стольно еще духа, что закричала еще разъ и того еще громче: вто въ церкви? Но какъ и на сіе не было ни отвёта, и ни слуху.

ни духу, ни послушанія, то морозъ подраль меня уже по кожъ.

«Однако я все-таки еще думаю, что бездёльникъпономаришка надомною издё-вается, какъ то иногда за нимъ и важивалось, и закричала опять: «ну чтожъ та-кое, право? шутите-ли вы что-ли надо мною? и что-жъ это за шутка? и въ досадё пошла сама, чтобъ заглянуть въ сёверныя двери въ олтарь.

«Но что-жъ, батюшка, какъ я вдругъ тогда оторопѣла, когда, поровнявшись противъ дверей, увидѣла, что вмѣсто по-казавшагося мнѣ огня былъ то свѣтящій прямо въ волковое одтарное окно мѣсяцъ, которому при закатѣ онаго случилось приттить прямо противъ онаго, и увидѣла, что въ одтарѣ никого не было.

«Всѣ члены мои тогда во мнѣ вострепетали, а въ голову, по пужливости моей,
полѣзло и Господи что! Мнѣ вообразились тогда и мертвецы-то, и все и все
на свѣтѣ; и тогда, не долго думая, бросилась я благимъ матомъ бѣжать изъ церкви въ темную трапезу.

«Но чтожъ, батюшка! надобно-жъ было на ту бъду второпяхъ бъжать мнъ такъ
близко подлъ входа въ трапезу, что зацъпись я, окаянная, платьемъ своимъ за
высунувшійся конецъ одной низкой и
очень лъпко стоящей у стъны полки, съ
наставленными на ней мужицкими образами. Я обмерла тогда, испужалась! мнъ
помстилось тогда, что ухватилъ меня либо
мертвецъ, либо духъ какой.

«Итакъ, не долго думая, ровъ-таки я, что было мочи, и сорвала тъмъ со стъны всю полку, и они загремъли упадая на земъ. Это перестращало меня еще того болъе, и вообразись миъ и Богъ знаетъ что.

«Я, одурѣвъ даже отъ страха и испуга и въ безпамятствъ завопивъ: ай! ай! ай! ай! бросилась въ трапезу искать дверей, но 
второпяхъ не могла въ темнотъ найтить оныхъ и стала шаркать руками по 
стънамъ. И вообрази себъ, отецъ мой! 
какъ въ трапезъ всъ стъны установлены 
были сплошь на полкахъ образами, то 
шаркая по онымъ въ темнотъ, сорвала

я еще одну полку, и образа полетвли съ превеликимъ стукомъ, одинъ за другимъ, на полъ, и одинъ изъ нихъ попади мнѣ въ голову, а другой въ спину.

«Сіе дованало меня совершенно, нбо какъ мнѣ и въ умъ тогда не приходило, чтобъ были то образа, а воображалось, что меня ловятъ, хватаютъ и бьютъ, то я до того завричалась: ай! ай! христось воскресъ! святъ, святъ, святъ! и до того настращалась, что безъ памяти упала на полъ и не помию уже ничего, какъ прибъжалъ въ церковь услышавшій мой крикъ попъ съ пономаремъ, и нашли меня безгласною, лежащую на полу, и какъ меня вытащили на улицу, и привели въ память.

«Воть, батюшка, какое было на меня безгодье, а всему причиною быль этоть пономарншка: позабудь какъ-то проклятый запереть дверь замкомъ, а затвориль только такъ, выходя изъ церкви, оную».

Легко можете себъ вообразить, что я никакъ не могъ слушать сей повъсти не надсъдаясь со смъха до слезъ.

— Ну! нечего сказать, говориль я: претеривла же ты, другь мой, Лукерья Михайлонна! ужъ прямо претеривла бъдушку; но жаль, что не случилось на ту пору меня въ церкви, а то бы еще въдобавокъ ухнулъ и темъ тебя еще более испужаль.

«Чего добраго, и ой-то хорошо, отвъчала она;—но вотъ наша и хозяйка».

И подлинно мы въ самое то время увидъли вътажающую на дворъ карету и удивились, увидя выходящихъ изъ ней не одну, но объихъ моихъ илемянницъ; ибо такъ случилось, что возвратилась и старшая изъ нихъ, Надежда Андреевна, изъ Бъжецка и объ онъ уже ъхали домой и съ посланнымъ повстръчались на дорогъ.

Свиданіе мое съ племянницами было такое, какое никакому живописцу на картинъ изобразить не можно. Нелицемърная ихъ объихъ ко миъ любовь, а особливо меньшой, которая меня почти не знава, была неописанна.

Онъ не върили почти сами себъ, что

я у нихъ и прыгали, такъ сказать, съ радости думая, что избавились онв уже тогда отъ всвхъ бъдъ и напастей. Ласковость и услужливость ихъ была чрезвычайна и я не въ состоянии никакъ изобразить оную.

Мы проведи весь остатовъ того дня въ безпрерывныхъ разговорахъ; онт разспращивали меня, а я ихъ—обовсемъ до ихъ обстоятельствъ относящемся; послтего ходили мы прогудиваться въ садъ и рощу, а ввечеру пригоговлена была для меня баля, хотя я до ней нимало не быль охотникъ и хаживаль очень ръдко.

Кавъ обстоятельстви ихъ били тавови, что мив къ делу не ниако можно было приступить, какъ посоветовавь напередъ съ тутошними наидучшими и имъ благопріятствующими состанин, а изъ сихъ вськъ важнъй быль нъкто господинъ Ваклановскій, по имени Алексьй Семеновичъ, днорянинъ по тамошнему мѣсту знаменитый и бывшій умершему зятю моему двоюроднымъ братомъ; то сожалълъ я услышавъ, что его не было въ то время дома, и онъ куда-то отъёхалъ. А мив наиболее и хотелось съ нимъ напередъ видъться и посовътовать, какія мъры принимать намъ лучше въ разсужденін пребывающей тогда въ город'в Кашинъ ихъ мачихи.

Однако мы не преминули въ тотъ же день послать объ немъ провъдать; а повхала на нъсколько дней куда-то и помянутая ближняя сосъдка и лучшая благодътельница ихъ, госпожа Калычова.

Расположившись дожидаться ихъ воввращенія, последующій день употребиль я на разное: во-первыхъ, побываль въ цервви, посетиль гробы обоихъ моихъ толь близкихъ родственниковъ, сестры родной и ея мужа, и заставилъ возслать о душахъ ихъ обыкновенныя ко Творцу всёхъ тварей моленія.

Присутствуя при семъ не могъ я воздержаться отъ слезъ и вздоховъ, и занимался печальными помыпленіями о рановременной смерти сестры моей и о неизвъстности дленія нашей жизна

«Увы! говориль я самь себь въ мыс-

имъ:—кто-оъ могъ думать, чтооъ столью уже лёть сотлеваль въ семъ местё пральтого человека, который былъ ко мей такъ близокъ и любилъ меня такъ много воображалъ - ли я себе въ последном мою здесь бытвость, что я при будущемъ и теперечнемъ сюда приезде найду сестру мою уже во гробе сотлевающем! Но ахъ! знаю-ли я и о себе что-нибуде! можеть быть и самъ я уже очень бинвокъ къ таковой же участи и земля готовится принять и меня уже въ свеи нёдра!»

Въ сихъ и подобныхъ сему развиниеніяхъ возвратившись въ домъ и не хотя ни минуты терять времени понапрасту, принялся я тогчасъ за дѣла и сталь разсматривать крѣпости, счислять дачи и переписывать людей и все ихъ педвижимое имѣніе, дабы получить о томъ вонятіе, и занимался тѣмъ до самой ночь

Между темъ возвратнися и посываной въ г. Баклановскому съ извістіемъ, что онъ дома и велінть иссь звать въ себів. Я обрадовался тому очень но вкупів не весьма доволенть быль перепадающими слухами, подававшими поводъ въ ніжоторымъ сумнительствамъ на сего господняа; однако я по обыковенію своему різшился смотріть, что окажеть время.

Такимъ образомъ, но утру на другой день начали мы собираться къ г. Баклановскому. Какъ онъ мив былъ еще не знакомъ, то не зналъ я какъ лучше мы къ нему вхать, къ объду ли нли послъ объда?

Жиль онь оть дому племянниць можь не очень близко и болье 20 версть, и какь кь объду такть къ нему, какъ къ незивемомому человъку, казалось мить дурно, а и къ самой ночи не очень ладно, то за лучшее почли мы такть къ нему ни къ объду, ни къ ночи, а поранте дома повавтракавъ, чтобъ въ нужномъ случат можно было въ тотъ же день и домой возвратиться.

Бдучи къ нему, не могъ я довольно налюбоваться красотой и положениемъ мъсть въ сей части Кашинскаго узада Мѣста сін были совсѣмъ отъ нашихъ отмѣнныя и столь ровныя, что ровнѣй ихъ быть было не можно: не было ни одной горки, ни одного холма, ни одной лощины и вершины. Земля же была повсюду хлѣбородная, покрытая богатоко жатвою.

Сель, и деревень и господскихъ домовъ видимо было повсюду множество такое, что все общирное протяжение всего пространнаго и горизонтальнаго поля казалось ими усъяно. Одит только рощицы скрывали иткоторыя отъ зртнія; но и тт, будучи прекраситйшія отъемныя и равно какъ нарочно настянныя и насажденныя, придавали только мтстамъ симънаивящшую красоту и великолтие.

Каждая деревня, изъ коихъ ни одна не походила на наши, имъла поля свои особые и кругомъ огорожениме, и въ виду и близости у себя двъ или три деревенки.

Селенія сін были хотя небольшія, но довольно хорошія и прибористо построенныя, и въ каждой почти выкопанной посреди прудокъ, снабжающій оную водою. Словомъ, все походило на нѣкакой натуральный красивый садъ или паркъ аглинской, и я во всю дорогу не могъ довольно налюбоваться и навеселиться.

Какъ мы ни спешили, но приехали нь Белеутово или то селеніе, где жиль г. Баклановской, не гораздо уже рано. Я нашель туть все противное моему ожиданію и воображенію.

Г. Баклановскаго казалось мий, что я негдё видаль, но не пийль случая знать, а ему также лицо мое было знакомо. И какъ быль онъ человъкъ весьма хорошихъ свойствъ, здраваго разума и охотникъ до наукъ и художествъ, то мы скоро другь съ другомъ сладили и сдружились. Онъ былъ мий очень радъ и ни подъ какимъ видомъ не отпустилъ насъоть себя въ тотъ день, а особливо для того, что въ последующій день былъ у него годовой праздникъ.

Итакъ, оставшись у него ночевать, проведи мы всю оставшуюся часть дня и весь вечеръ въ безпрерывныхъ разговорахъ о матеріяхъ разныхъ.

Сін между такими людьми. какъ мы, были неисчерпаемы и г. Баклановской, любя говорить, особливо по вечерамъ. не преставаль ин на минуту; а мить то было и кстати.

Я не уступаль ему въ томъ нимало и радъ былъ, что сей случай не только познакомилъ меня съ нимъ короче, но и подалъ ему поводъ даже полюбить меня и получить весьма хорошее обо мив мивніе.

Такимъ образомъ праздновали мы въ последующій день у г. Баклановскаго его праздникъ, и я имёлъ случай видёть тутъ многихъ кашинскихъ дворянъ и съ некоторыми изъ нихъ познакомиться.

Мы вздили съ хозлиномъ, какъ уже съ пріятелемъ, вместе къ обедни въ село Кожино, где было множество господъ и госпожъ, и между прочими и спослуживець мой г. Коржавинъ, и гостей у господина Ваклановскаго было множество, боле 30-ти человекъ сидело насъ ва столомъ, и я имель счастіе всёмъ имъ какъ-то полюбиться.

Послѣ обѣда хотѣлн-было мы ѣхать домой, но полюбиншій меня г. Баклановскій не отпускаль, а уговариваль, чтобъ остаться и въ тотъ день у него ночевать; а какъ и мнѣ хотѣлось съ нимъ о нашемъ дѣлѣ поболѣе поговорить, то и согласился я на то охотно, а съ нами виѣстѣ остался ночевать и г. Коржавинъ, и намъ было очень нескучно.

Въ послъдующій день поъхали мы уже рано домой. Между тъмъ возвратился посыланный въ Кашинъ для провъдыванія о мачихъ, съ которою намъ надлежало нивть дъло, и привезъ извъстіе, что она находится въ Кашинъ, и тъмъ очень довольна что я приъхалъ скоро; также сказывали намъ, что возвратилась домой и госпожа Каличова.

Услышавъ о семъ согласились мы тотчасъ въ ней вхать и темъ паче, что мето хотелось очень видеть сто госпожу, о воторой наслышался я отъ племянницъ моихъ такъ много хорошаго.

Катерина Оедоровна приняда меня очень дасково и пріятно, а и взросдый, мо холостой еще сынъ ея, котораго звали Өедоромъ Андреевичемъ, обощелся со мною очень хорошо.

Я нашель туть домъ совсемь отменный оть дома г. Баклановскаго и обхождение совсемь другого рода. Вместо того, что тамь было все более по-деревенски и безь дальнихь затевев и церемоніаловь, туть, напротивь того, все было помосковски, все прибористо, щеголевато и хорошо и всё порядки и обхожденія совсемь инаково, нежели въ томь углё, гдё жиль г. Баклановской и гдё все было смешано еще нёсколько съ стариною.

Сама госпожа была уже лёть за 50, но пріятнёйшая, добронравная и почтенная старушка. Она знала меня уже отчасти, ибо я видаль ее въ прежнюю мою бытность въ Кашине; но въ сей разъ имель я какъ-то особливое счастіе ей понравиться и она была мною очень довольна и обходилась со мною какъ родная.

Сына ея я до сего времени еще не зналь, но мы спознакомились и сдружились съ нимъ также скоро. Онъ былъ малый молодой, учившійся, умѣвшій пофранцузски и охотникъ до поэзій и наукъ свободныхъ.

Онъ пригласилъ меня въ свои комнати, которыя онъ имъль особыя, гдъ говорили мы съ нимъ по-французски и онъ читалъ меть даже съ восторгомъ нѣкоторыя изъ стихотвореній славнаго французскаго сатирика Боало, въ которыхъ находилъ онъ отмѣнный вкусъ. Я не преминулъ сдѣлать ему объ нихъ нѣкоторыя замѣчанія и далъ знать, что они мнѣ довольно знакомы.

Препроводивъ нъсколько времени въ томъ, играли мы потомъ съ нимъ въ биліардъ, который имълъ онъ въ своихъ комнатахъ. Въ сію любимую мною игру не игралъ я уже около десяти лътъ и съ самаго отъъзда изъ Кёнигсберга, ибо тогда ръдко гдъ они въ домахъ бывали, и къ удовольствію моему узналъ, что я не совсъмъ еще ее позабылъ. Словомъ, мы провели съ нимъ нъсколько часовъ довольно пріятно.

Госпожа Калычова не отпустила насъ некакъ безъ ужина; итакъ, возвратились

мы домой уже ночью, гдв нашли привхавшаго изъ Бъжецка и настоящаго хозявна, то-есть моего племянника.

Мив нетеривливо хотвлось видвть сего будущаго моего воспитанника и ученика, и онъ неввдомо какъ радъ билъ меня увидввъ.

Тавимъ образомъ сдружился и съ обоими домами, которымъ надлежало помогать мив въ предпринимаемомъ дълв. Я не преминулъ поговорить съ ними обо всемъ; не какъ мы всв не знали точнаго намвренія мачихи, то и не могли ничего положить, а назначили день, въ который бы намъ всёмъ съвхаться и пригласить къ переговорамъ мачиху.

Въ последующій день, во ожиданіи сротнаго и будучи одни дома, на досуге экзаменоваль я моего влемянника. Мальчикъ онъ быль еще небольшой, имъльшонятія не совсемь острыя, однако и ве совсемь тупыя и способности весьма средственныя. Въ Бежецке началь-было онъ учиться по-немецки, но я нашель, что зналь онъ еще очень мало.

Наконецъ насталъ срочный и тотъ день, въ которой решилась судьба моей коммисіи, или въ которой имели мы переговоръ съ мачихой моихъ племянницъ.

Было сіе 11-го числа сентября місяца. Мы пригласили всёхъ въ себе обедать, и прежде всёхъ приёхала мачиха съ одною изъ своихъ родственниць, потоиъ госпожа Калычова съ сыномъ, тамъ г. Баклановской съ женою и сыномъ; а пообедавши, мы и приступили въ дёлу.

Переговоры прододжались долго, и мачиха была боярыня хотя и не изъ бойкихъ, но долго не могли мы ничего услъть.

Къ намъ подътхалъ и г. К ор жа в и нъи старался также помогать намъ уговаривать нашу упрямицу, сколько было въего силахъ, и мы не прежде какъ чрезънъсколько часовъ насилу ее уговорили,
чтобъ она согласилась всю свою часть и
претензію племяннику и племянницамъмонмъ продать и взять за все деньги, н
довольно умъренное количество и не болъе какъ 950 рублей, но съ тъмъ, чтобъи пошлины были наши.

Симъ образомъ дело наше получило свое основаніе, и мы положили свидеться еще въ последующій день у г. Баклановскаго и условиться о сделке.

Окончавъ сіе по желанію, унимали мы было мачиху у себя ночевать; но какъ она не согласилась, то и разъёхались всё, кромё г. Коржавина, съ которымъ, переночевавши и на другой день отобъдавъ, поёхали мы всё въ Белеутово, чтобъ видёть опять тамъ мачиху.

Г. Баклановской быль намъ радъ н мы хотя нашли у него мачиху, но въ сей день обстоятельствы не дозволили намъ трактовать о нашемъ дёлё, и мы принуждены были отложить то до последующаго утра и остаться опять ночевать у него.

Туръ нивли мы съ нимъ опять множество разговоровъ, а особливо въ его башнь. Онъ, будучи женатъ на дочери придворнаго садовника, иностранца, имълъ у себя прекрасной регулярной садъ со множествомъ разныхъ произрастеній, и въ немъ превысокую башню о множествъ этажей, составляющую нъкоторой родъ китайской пагоды.

Въ сіе-то любимое свое убъжнще завель онъ насъ съ г. Коржавинимъ, и мы не могли съ нимъ довольно наговориться и я налюбоваться дальновидностію съ высоты сего высокаго зданія, и видимими съ него многими прекрасными окрестностями. А въ такихъ же пріятныхъ разговорахъ провели мы и весь вечеръ.

На утріе быль у нась съ импь въ кабинеть его общій совыть о томъ, на какомъ основаніи оставить мит своихъ илемянниць, въ разсужденіи ихъ домоводства, а съ мачихою условились ми събхаться чрезъ день посль того въ Кашинъ для написанія записи.

При отъезде подариль мие г. Баклановской иссколько эстамповъ и семянъ
садовыхъ, какихъ у меня не было, и ссудилъ некоторыми книгами на подержаніе. А. не успели мы приехать домой,
какъ узнали, что была присылка за нами
отъ госпожи Калычовой, къ которой мы,
пообедавъ дома, тотчасъ и поехали.

Госпожа Калычова была очень довольна нашимъ послушаніемъ и привздомъ. У ней нашли мы цвлое собраніе. Былъ у ней меньшой ся зять г. Барковъ, съ ся дочерью Анною, также и привхавшая съ Москвы старшая ся дочь, г-жа Змвева, и еще некто г. Файиндынъ.

Препроводивъ весь сей день у ней съ удовольствіемъ и отъужинавъ, котвлибыло мы вкать домой, но страшная грова, остановивъ, принудила насъ остаться у ней ночевать; и какъ я спаль въ комнатв ея сына и опять имвлъ съ нимъ множество разговоровъ, то сей случай познакомилъ насъ еще больше, и онъ меня очень полюбилъ.

Какъ на утріе случилось быть празднику Воздвиженія честнаго креста, то старушка не отпустила никакъ насъ отъ себя безъ объда. Мы отправили въ сіе утро меньшую племянницу мою въ Угличъ для заниманія денеть, ибо своихъ у нихъ не было, а послѣ объда приъзжалъ къ намъ кашинскій секретарь, и мы переговорили съ нимъ о записи.

Я очень радъ быль услышавъ отъ него, что намъ все свое дёло можно было скоро и легко кончить въ Угличе; итакъ, возвратились мы домой уже къ вечеру и съ удонольствіемъ.

По утру въ следующій день, взявъ малолетнаго племянника своего, поехаль я очень рано съ нимъ въ Кашинъ, ибо въ сей день условились мы съ г. Баклановскимъ съехаться туда и писать записи.

Городъ сей случилось мнѣ въ сей разъ впервые еще видѣть. Онъ показался мнѣ не очень великъ, а городкомъ средственнымъ, построеннымъ на высокихъ неровныхъ и кривыхъ мѣстахъ по объ-имъ сторонамъ нарочитой величины рѣч-ки Кашенки, протекающей сквозь сей городъ кривыми изгибами и верстъ за 7 отъ города впадающей въ рѣку Волгу.

Совстви темъ дерквей и монастырей было въ немъ довольно. Первыхъ насчиталъ я—каменныхъ и деревянныхъ 25, а последнихъ 3. Но вст они были не весъма великолении. Самие собори, изъ которихъ въ одреме май быль случилось,

ничего дальняго не имѣли кромѣ только, что въ одномъ храними были мощи древней княгини тверской Анни, жени князя Михана, лишеннаго за 450 лѣтъ до того въ Ордѣ жизни.

Что касается до прочихъ зданій, то не было тогда никакихъ отмѣнно знаменитыхъ, но все простыя, выстроенныя по горамъ и косогорамъ, и по кривымъ и дурнымъ улицамъ.

Впрочемъ не было тогда въ семъ городъ ни фабрикъ, ни другихъ какихъ отмънныхъ заведеній, кромъ того, что славился онъ во всей Россіи бълилами, съ отмъннымъ искусствомъ тутъ дълаемыми и по всей Россіи разводимими и которыя почитались наилучшими.

Кромъ сего славны были и кашинскія такъ-называемыя бестак и или калачи особливаго и такого устроенія, какого нигдъ въ другихъ мъстахъ нътъ; и я не могъ довольно надивиться, какъ хочется людямъ при печеніи оныхъ нитъ столь многіе труды, потребные къ сплетенію такого множества мелкихъ витушекъ или плетешковъ, которыми вся плоская ихъ поверхность сверху укладывается. Разсказывали мнъ, будто они имъютъ то удивительное свойство, что они нечерствъютъ; однако я худо тому върилъ, какъ совствиъ не натуральной вещи.

Мы привхали прямо въ такъ-называемый Каблуковъ монастырь, и отслушавъ немъ обедню, а между темъ подъехалъ п г. Баклановской съ г. Коржавинымъ, и мы вместе съ ними пошли въ воеводскую канцелярію, куда вызывали и мачиху, но она не поехала никакъ.

Итакъ, вмѣстѣ съ воеводский товарищемъ объдали мы у игумена Өеодосія, гдѣ написавъ черную запись, ѣздили уже послѣ объда сами къ упрямой мачихѣ, и рады были, что наконецъ она ее апробовала.

Но туть было на насъ другое горе. Не могли мы никакъ отыскать подъячего, у котораго на рукахъ была гербовая бумата, и принуждены отложить то до последующаго утра. И какъ г. Баклановской пригласиль насъ рхать къ нему но-

чевать, а напередъ завхать въ Дмитровской монастирь къ строителю Кесарію, которий быль ему отменно друженъ; то мы туда и поехали, но гости сін были мить очень непріятны.

Была у нихъ тутъ по своей вёрт изрядная попойка, и какъ принуждали неотступно и меня брать въ томъ соучастіе. то, ненавидя душевно сіе гнусное и старинное обыкновеніе. не радъ быль, что и попался въ сію компанію и насилунасилу товарищей своихъ оттуда визвалъ.

Переночевавь опять вивств съ г. Коржавинимъ нъ Белеутовъ, вздили ми на другой день вторично въ Кашинъ и насилу кончили первое наше дъло съ мачихою, и написали кръпоствую запись въ залогъ върности даннаго ею слова совершить купчую какъ скоро будетъ можно. Непостоянство нрава сей госпожи и неизвъстность, скоро ли сыщемъ мы занать деньги, насъ къ тому принудило.

Последнее обстоятельство наводило на меня особую заботу и я боялся, чтобъ оно не задержало меня долее, нежели сколько я хотель, въ пределахъ кашинскихъ. Не, по счастю, возвратившаяся изъ Углича племянница моя обрадовала насъ уведомленіемъ, что она деньги занять нашла, и оныя ей верно объщави.

И какъ тогда оставалось только совершить купчую и для сего съёздить съ мачихою въ сей провинціальный городъ, то и приступили мы къ ней о томъ съ просьбою; а поелику и самой ей хотвлось скорёй кончить сіе дёло и получить въ руки деньги, то согласилась и она безъ дальияго замедленія туда вмѣстѣ съ нами отправиться.

Итакъ, собравшись и повхали мы въ сіе недальнее путешествіе. ибо городъ сей отстояль отъ Кашина не далве какъ на 40 версть.

Оный случилось мить тогда также въ первый разъ еще видъть, и онъ, несмотря на всю свою древность, показался мить немногимъ чтмъ лучше Кашина. Онъ смдълъ на самомъ берегу славной нашей ръки Волги, на ровномъ мъстъ и окружень съ одной стороны густою высокою рошею и быль довольно общиревъ.

Я насчиталь въ немъ болве 25-ти церквей и ивсколько монастырей; но что такое составляль онь въ сіе время противь того, что быль онь въ древности, когда окружность его простиралась до 24 версть, а вдоль и поперекъ его не мев во 5-ти версть, и когда было церквей бовъе 150-ти и однихъ моваховъ болъе 2,000 человакъ, в число жителей простиралось 10 30-ти тысячь, вийсто того, что въ сіе время было ихъ съ небольшимъ только 5 тысячь человикь!

Вълая отчасти изъ исторія обо всемъ, что происходило въ древній времева съ симъ городомъ, не могъ и, чтобъ при польфажавія къ нему не завяться разными объ немъ помышленіями и мысленниме разглагольствіями съ самнив собою.

«И здѣсь,--говориль и: обитало нѣкогла великое мвожество смертвыхъ; в сіе место было такъ долгое время обиталищемъ многихъ другъ за другомъ следовавшихъ улельныхъ килоей россійскихъ. изъ конхъ иные счастанвую, а другіе несчаствую жизнь провождали. Владальци п государя сін были дотя небольшіе. но пифін также свои іворы и также своихъ приближенных и вельможей!

«И сіе обиталине толь многих тисячь варода не сласлось оть хищныхъ в 810дъйскихъ рукъ летовцевъ, разорявшихъ за 200 деть до сего столь чувствительно отечество наше! Не поизвлене они и сіє несчаствое масто, и кровь предвовь лалась ручьями и обагрила водо землю изобиталищ'я семъ! Всёхъ жителей истребили они мечемъ своимъ почти до единато и доми ихъ превратили въ пепелъ.

«Въ сіе-то мъсто сосланъ быль изкогла несчастный и последній остатокъ нашего древняго нарскаго дома, и туть, коварствомъ славнаго Годунова, стремившагося тогда на престоль Россійскаго Царства, въ жертву привесень властолюбію его несчастний мавденець, имфвшій только 7 леть оть своего рожденія.

«Посреди бълаго дия, по предательству

тайных діль его, ножень въ горло, в безжалостно умершвленъ въ неописанному прискорбію парици, матери его, вифств съ нимъ сосланной и здесь жившей.

«И адъсь орошаема была земля слеза» ин матери сей сугубо несчастной и равдавался стоить и вопль отъ гражданть, **ТОЛЖЕНСТВОЗОВШЕХЪ ТЕОПЪТЬ НАВАЗАВІЕ ЗА** чужін вины и бевзаконія, и разставансь Ch MHIOM POZEROM CROSED, REDECRISTACE въ отдаленими страны сибирскія!

«O spaneral spanera u upasu! kara много перемининсь съ того времени. п калое спокойствіе водворяется ныше въ миломъ отечествъ нашемъ вивсто прежникъ смутникъ и безпокойныхъ враменъ».

Въ сихъ и подобныхъ сему размышле-HINX'S BUBKAIH MM BU TAEB-HASMBACKYD Псарию или знаменитую слободу, отлаленную отъ города ракою Волгою, а переправившись туть чрезь ріку сію, н въ самой городъ,

Пребываніе наще въ ономъ не проводжалось более двухъ сутокъ, пбо какъ нужно было только совершить купчую. то и кончили мы дело сіе своро, и вручввъ деньги мачихъ, и раздёлались съ нею совершению.

Окончевъ благополучно сіе главное " дело, сталь я поспешать своимъ возврашенісив назадь въ Веденское, и за поспішностію сею не вині времени и осмотреть ист достонамитности, находишіяся въ семъ городі, а паче всего нахолящійся и понина еще въ цалости тоть маленьній о двухь жилахь наменний со сводани доникъ, гдъ жилъ несчаствый царевичь Дмитрій, съ своею матерыю, и о воемъ разсказывали миф, что ствии въ немъ росписани живописними свещенными изобреженіями: и миж очень жаль было, что не удалось выгать самолняно сего знаменняго монумента древности.

О негазаномъ-же тваз сего невинно убіснико царевича сказывали мить, что ово мвогіе годы спустя послів того и во дии уже царя Васильи Ивановича макки, поражень онь быль сообщинками | Шуйскаго, перечесено изъ тугощией придворной церкви въ московскій Аржангельскій соборъ.

Такимъ-же образомъ не удалось мит побывать и въ соборт и видеть тамъ находящіеся мощи князя Романа, жив-шаго тутъ безъ мала за 500 летъ до того времени; и я едва успель взглянуть на высокій земляной валь, составлявшій нтыкогда самую тутъ кртпость и довольно еще и тогда видимой. Мит показался онъ саженъ въ 5 вышиною, а ровъ, видимый еще и понинт, 2 саженъ; но пространство всей кртпости простиралось съ небольшимъ только на полверсты окруженіемъ.

Но кромъ сего находился въ семъ городъ и другой валъ, которымъ окруженъ весь нынѣшній городъ, простирающійся верстъ на пять въ окруженіи и примыкающій обоими концами своими къ рѣкѣ Волгѣ.

По возвращении своемъ въ село Веденское и по усповоении съ сей стороны моихъ племянницъ, приступилъ я въ разнымъ хозяйствениымъ распоряженіямъ.

Я входиль во всё подробности сколько было можно, и препроводивь въ томъ нёсколько дней, не сталь долее мёшкать; но поспёшая возвращенемь во свояси, объездиль съ племянницами своими всёхъ ихъ пріятелей и соседей, и поручивь ихъ покровительству оныхъ и распрощавшись съ ними, пустился въ обратный путь, взявъ съ собою и малолётнаго ихъ брата для воспитанія и обученія его всему, чему научить я быль въ состояніи.

Племянницы мои, при безтисленныхъ благодареніяхъ за трудъ, предпріятой для ихъ и за оказанное имъ вспоможеніе, провожали насъ на нѣсколько версть и разставаясь съ слезами, обѣщали при-ѣхать къ намъ по наступленіи зимы.

Описаніемъ обратнаго моего путешествія не буду уже обременять васъ, любезный пріятель, а коротко только скажу, что ізда наша въ сей разъ была благоуспішная, спокойніве и лучше.

Погодъ случилось быть тогда прекрасной и мы, не видавъ никакой нужды и не претерпъвъ никакого зла и остановки, довхали въ немпогіе дни до Москви; а п туть пробивь самое короткое время, повидавшись съ другомъ монмъ г. Полонскимъ, искупивши все, что было нужно въ деревню, пустились мы далве, и въ началв октября, и за нъсколько еще дней до своихъ имянинъ, къ которымъ миз домой посивть хотелось, привхалъ благополучно въ свою деревню и обрадовалъ своихъ домашнихъ, дожидавшихся меня уже давно съ нетеривливостію.

Но какъ письмо мое получило уже свойственную себъ величину, то окончивъ на семъ пунктъ и оное и сказавъ вамъ, что я есмъ всегда относительно къ вамъ тъмъ же, остаюсь вамъ и прочал

(Деж. 10, 1807).

## Письмо 146-е.

Любезный пріятель! Описавь вать выпредследовавших грехъ письмахь всю езду мою въ кашинскіе пределы, пойду теперь далее и буду разсказывать, что происходило со мною въ достальное время сего года.

Къ особому удовольствію моему, при возвращеніи своемъ въ домъ нашель и всёхъ домашнихъ своихъ здоровыми, и въ числё ихъ и самую племянницу исю выздоровѣвшую отъ болезни; а что всего пріятнее для меня было, и межевыя дела въ хорошемъ положеніи.

Межеванье въ отсутствіе мое хотя и продолжалось, но межевали все не наши, а прочія, неподалеку отъ насъ лежащія селенія и дачи; а между прочимъ и дачу деревни моей Туленной, въ разсужденія которой съ удовольствіемъ услышаль я, что обмежевана она безспорно, и вся примърная въ ней земля не подверглась чревъ то опасности. Что-жъ касается до нашихъ пустошей, то до нихъ въ отсутствіе мое не касались и онъ все еще оставались неразмежеванными.

Какъ вскоръ послъ привзда моего наступилъ день моего рожденія и имянинъ, и мнъ наступилъ 33-й годъ отъ рожденія, то послъдній праздноваль я по обыкновенію приглашеніемъ къ себъ всъхъ нашихъ друзей и сосъдей и сдъланіемъ для нихъ деревенскаго пира; и было ихъ въ сей разъ довольное количество въ собраніи.

Отпраздновавъ сей праздникъ, принялся я за сады свои и старался все оставшееся осеннее время употребить въ пользу произведеніемъ въ нихъ кое-какихъ дълишекъ, сколько могли мит дозволять погоды; но наступившіе вскорт послт того морозы положили предтать и симъ осеннимъ трудамъ моимъ, и обратили вниманіе мое къ другимъ и важитимъ предметамъ.

Поелику морозы и осеннія непогоды сдёлали и продолженію межеванья остановку, то господа землемёры, по обыкновенію своему, принялись за сочиненіе обмежеваннымъ землямъ плановъ и за исчисленіе всёхъ оныхъ, а потомъ за примиреніе всёхъ спорившихъ между собою; а по сему порядку скоро дошло дёло и до меня, хотя и не по тутошнимъ дачамъ, а по калитинской, по которой, какъ я вамъ уже пересказывалъ прежде, связался, по несчастію, я съ сосёдями споромъ, и которыя до сего времени еще рёшены не были.

Сіе обстоятельство подаеть мит новодъ разсказать вамъ объ одномъ сколько досадномъ, столько, съ другой стороны, и смъшномъ произшествін, случившемся со мною.

Я уже упоминаль вамь, что споры, заведенные мною, были по калитинской дачё по случаю ошибки въ миёніи о количествё числа четвертей въ нашихъ дачахъ, неудачны и таковы, что я раскаявался, но уже поздно, что я завель оные.

Вивсто многаго и заверно полагаемаго недостатка въ нашей даче, оказывалось, что въ ней дача была полная или имеющая еще несколько излишка, и что по сему другого не оставалось кроме того, чтобъ мне отъ споровъ отказаться.

Сіе и совътоваль мив тамошній межевщикь г. Хвощинской. Онь, приславь въ концъ октября ко мив нарочнаго съ письмомъ, предлагаль мив, чтобь я прислаль свазку, и чрезь оную отказался оть своего спора и болье потому, что у всыхь тыхь владыльцевь, съ которыми я заспориль, оказались вь дачахь недостатки, слыдовательно къ получению мны земли не было ни малыйшей надежды. Но какь мны самому хотылось видыться и поговорить съ межевщикомъ, то и расположился я къ нему къ началь ноября самъ съёздить.

Квартироваль онъ тогда въ Маломъ Грызловъ, и я, приъхавъ къ нему, засталь у него противъ чаянія моего множество народа и между прочими обоихъ господъ Милоховыхъ и г. Руднева; а вскоръ потомъ приъхалъ и Михайла Алексъевичъ Пестовъ, главный мой по спорамъ соперникъ.

Признаюсь, что тручи къ межевщику было у меня и то и сё на умт. Я давно уже тужилъ и раскаявался, что ощибкою и безъ всякой пользы и на свою голову надталь споровъ, однако уттывался ттыв, что проступокъ сей учинилъ нечаянно и совствъ невиннымъ образомъ. Совствъ ттыв, явившится у встать состатокъ озабочивалъ и безпокоилъ меня много.

Въ дачѣ Калитинской по изчисленію моему котя не было большого примѣра, однако все опасался я, чтобъ межевщики не намѣрили десятинъ 5 или 6 лишнихъ, въ которомъ случаѣ примѣра сего мнѣ необходимо лишиться было должно.

Правда, убытокъ сей быль не великъ, однако какъ онъ собственно отъ моей невинной пограшности происходиль, то стыдъ быль для меня важнее всего, а при томъ не котелось мнв невиннымъ образомъ ввесть въ тоже и состану свою н соучастницу въ дачахъ, Мареу Марвеловну. А потому, вдучи дорогою, и находился я между страхомъ и надеждою и напередъ уже полагалъ, чтобъ въ случат нужды уступить хотя своихъ родныхъ нъсколько десятинъ, а не довесть соседку свою до убытка; однако не зналъ я еще, сволько межевщиками найдено у меня примъра и узнать сіе хотілось MHB OTONE. ...

Межевщикъ былъ мит радъ по обывновенію, ибо могу сказать, что вст они были во мит вавъ-то благопріятны. Онъ приняль отъ меня приготовленную и уже дома написанную отрицательную сказку и быль тти очень доволенъ, а особливо потому, что я учиныль тти предпринимаемому имъ миротворенію хорошее начало.

Совству темъ досадно было мить, что при людяхъ не можно было мить у него спросить, сколько земли по ихъ исчислению нашлось въ калитинской дачть, а притомъ и страшился и спросить о томъ, боясь услышать противное.

Посидъвъ немного, приступиль онъ въ миротворенію всёхъ насъ, спорщиковъ, ибо онъ для того въ сей день всёхъ повъренныхъ и созвалъ, чтобъ ихъ мирить; а буде тутъ не помирятся, то везти бы ихъ съ собою въ тотъ же день въ Серпуховскую контору, дабы она ихъ мирила прежде обыкновеннаго суда.

Сперва началь онъ стараться разорвать спорь у глебовских съ полозовскими. Въ обеихъ сихъ дачахъ были недостатки, однако г. Пестовъ, какъ владеленъ глебовской, не хотелъ никакъ оставить своего спора и требоваль отъ полозовскихъ половину заспореннаго имъ места, а сіи не имели причины ему давать.

Итакъ, проговорили они очень долго и ничего не сдълали, и г. Пестовъ доказалъ о себъ, что онъ въ разсуждении раздълки былъ самый негодный и несговорчивый человъкъ.

Потомъ дошло дело до моего съ нимъ спора. Межевщикъ встретилъ его темъ, что я жертвую ему своимъ споромъ п просилъ, чтобъ и онъ велелъ подписать мою сказку, уверяя, что у насъ у обоихъ оказалось равномерно недостатка по четыре десятины.

Услышавъ о семъ, нимало мною не ожидаемомъ недостаткъ, не зналъ я, что думать и вправду ли межевщикъ то говорилъ или нарочно, ибо я думалъ, что у меня примъръ будетъ; но какъ говорилъ онъ сіе важнымъ и не шутливымъ обра-

зомъ, то заключалъ я, что онъ можетъ быть, благопріятствуя мнѣ, такъ мало въ дачѣ моей вычислилъ и понатянулъ немного, что, какъ извѣстно, и учинить имъ всегда было можно.

Но какъ бы то ни было, но на сердцѣ у меня тогда отлегнуло и я, по пословицѣ говоря, не много уже г. Пестова страшился, который недостаткомъ своимъ будучи надменъ, хотѣлъ насъ всѣхъ пожрать и требованіями своими невѣдомо какъ кычился.

Мит онъ заблаговременно сказалъ, что нельзя ему никакъ, не взявъ ничего, со мною помириться, и требовалъ отъ меня по меньшей мтрт 20 десятинъ.

Удивился я сему смёшному и нелёпому требованію, и будучи уже удостовёрень, что онь и въ конторё оть меня ничего не получить, не много ему кланялся.

Межевщикъ сколько могь убъждалъ его просьбою, чтобъ онъ старика (такъ називаль онъ меня) не тоскаль въ Серпуховъ, увъряя, что онъ меня по пустому свозитъ; но Михайло мой Алексвевичъ не туда, а въ гору, а только и твердитъ: «дай 20 или по крайней мъръ 10 десятинъ». Навонець по долговременномъ уговарнвани, сказаль: «ну вотъ, послъднее слово, во двъ десятины на брата, то-есть 6 десятинъ, и теперь не говори мнъ никто болъе.

Досадно мет было невтромо какт, вида такого упругаго и несговорчиваго человъка; но нечего было дтать, и я принуждент уже быль отмалчиваться.

Наконецъ, какъ мнё межевщикъ сталъ говорить, не могу ли я сдёлать ему хоть маленькой какой уступочки, то рёшился-было я дать ему изъ своей собственной земли двё десятины, еслибъ только онъ избавиль меня отъ ёзды въ Серпуховъ, куда мнё, какъ приёхавшему туда на одинъчасъ, безъ денегъ, безъ мундира, безъ постели и рубахи, ёхать очень не хотёлось.

Но статочное ин дело! г. Пестовъ не туда, и сколько межевщикъ ни уверялъ и ни уговаривалъ его, но онъ не хотелъ и слушать, а твердилъ только свои 6 дестинъ.

Видя сіе, свазаль я наконець: «Когда

такъ и когда бхать мей необходимо въ Серпуховъ, такъ такъ не дажъ тебй и инчего».

 «Дельно, подхватил» межевщикъ и онъ самъ станеть о томъ после тужить».

После чего, улуча свободную иннуту, спросиль я у межевщика тиховыхо, подлинно ин недостаеть въ даче моей 4 десятины, и какъ онъ меня увёриль, что действительно такъ, то и не сталь я более говорить и решилися сделать инъ комнанию и ехать съ нижи въ Серпуховъ, ибо признаюсь, что мие тогда и отдаввемыхъ 2 десятинъ очень жаль было.

Итакъ, пообъдавъ всё вивств у межевщика, отправились мы во градъ Серпуховъ преведикою ватагою, и вкать намъ было очень не скучно.

Сидъли им почти исъ вийстъ въ воляскъ Нестова и безпрермвно разговаривали и чему-нибудь сибились. Мысль, что ъхали им тогда, какъ говорять объ однодворщахъ и новогородцахъ, на одной повозкъ судиться и рядиться, въ особливости разнеселяла духъ мой.

Я внутренно тому кокоталь и сибился, но въявъ некота сему упращцу и честолюбцу покоряться, инчего болбе о землё говорить не начиналь.

Напротивъ того г. Пестовъ не одниъразъ мив повторялъ: «эй воротись; въ ('ерпуховъ и половину примъру дашьі» но я, будучи уже о дъйствительности недостатка увъренъ, смъядся только сему его требованію и въ отвътъ ему либо вовсе инчего не говорилъ, либо отвъчалъ: «Ну! такъ уже и быть, братецъ! отдаватъ такъ отдавать, и когда поъхали такъ уже вхать, и что уже о томъ говорить».

Навонецъ прибхали мы уже въ Серцухокъ и какъ было уже очень ноздво, то насилу нашли квартиру в стали всѣ вифстѣ на простоиъ постояломъ дворѣ.

Какъ вечера тогда были уже длиниме и осение, то скучно намъ было, и мы не знали въ чемъпрепроводить намъ время

Картъ съ нами не было, а сверхъ того | кота бы и можно было выдумать что-нибудь для прогнанія скуки, но я внутревпераюжения къ «русской старавъ» 1871 г.

но сердился и досадовать на г. Пестова а чрезь то скучно было и всёмъ.

Наконецъ, не стерпя болъе самъ скуки, вздумадъ я имъ предложить играть въ недвлку игру, въ воторую им часто иногда дома игрумадии и которая была очень забвина.

На полу, подле одной стены, начерчивалось медомъ два полукружія, одно маденькое и такое, чтобъ въ ономъ могла только улечься маленькая табакерка, и въ ономъ изображалось чесло 9,—а другое кругомъ онаго поболёе. Сіє носледнее разделялось поперечении чертами на 8 отделеній, и въ оныхъ изображались меломъ числи следующимъ порядкомъ: начиная отъ стены 8, 6, 4, 2, 1, 3, 5, 7.

Посав чего каждой игрокъ клаль по условію на тарелку кін въ какое судно по сволько-нибудь денегь нь общую сумму или банкъ, напримъръ, по гривиъ, и вев по порядку, отступи насколько шаговь на другой край комнаты, кидаль въ сін полукружія поочереди мізднымъ пятакомъ, и буде ито попадаль нь оныя, то и брадъ изъ банка столько колвекъ, на какомъ числё дижеть пятамъ; а буде кто пе попадаль, или попадаль, но пятакь от-UDMITHRAIL M RMKATMBAICA BONL, TREON HWчего не бралъ и не приставляль. Вуде же ито такъ быль счастливъ, что попадаль въ число 9 и пятакъ дегь весь или на больмую часть въ семъ маленькомъ полукружив, то сей браль весь банкъ.

Когда же въ продолжения игры, за безпрерывнить выбираніеть изъ него, оставалось денеть уже мало и кидавшій попадаль въ число множайшее, напримітрь, оставалось бы только 2 копійки, а опънопаль въ 6 или 8, то сколько выходило иншинхъ, столько онъ самъ приставляль въ баниъ, напримітрь, 4 или 6; а самое сіе и ділало міру сію забавною и составляло душу оной.

Итакъ, тотчасъ отысканъ былъ мѣгъ, начерчены на полу круги и цифры, и начапось дѣло. Скоро игра сін полюбилась всимъ чрезвычайно, и мы, остави всё досяды, проиграли весь вечеръ и были очень весалы.

Потомъ, когда на то ношло, то сыска-

ны были и карты. Сіи досталь намь гдѣто хозяинь; но какъ были они не карты, а картишки, то сдѣлался вопросъ, какъ и во что играть? Для иной игры онѣ не годились, иную не всѣ знали, въ иную не всѣ хотѣли; итакъ, и въ семъ случаѣ долженъ былъ я что-нибудь выдумывать и предлагать и я не долго думая сказалъ:

- «Молчите, ребята! станемъ-ка играть такъ, какъ люди не играютъ. Вотъ колода, пускай она лежитъ опрокинутою, а мы, поставивъ по скольку-нибудь въ став-ку денегъ, станемъ поочереди вскрывать по одной картѣ, и кому случится вскрыть червонную кралю, тотъ и бери всѣ деньги, а кто вскроетъ какую-нибудь изъ прочихъ червей, тотъ приставь копѣйку».
- «Ладно!» закричали всѣ, и давай играть. Итакъ, было и тутъ довольно смѣха, а всего болѣе насмѣшило насъто, что хозяинъ, стоючи подлѣ насъ и смотря на игру нашу, вдругъ захохотавши сказалъ: «Экая-ста игра, прямая-ста Акулинка!»

Названіе сіе червонной крали намъ очень полюбилось, мы начали сами тому хохотать и прозвали ее и сами Акулиною, и проиграли и въ сію игру долго и насмѣялись довольно.

Наконецъ, дошло дъло уже и до ужина. Сей былъ у насъ странной, безъ тарелокъ, и безъ вилокъ, а ръзали и брали все руками. По счастію, случилось съ Пестовымъ жареное мясо, а безъ того были-бъ мы всѣ голодны.

Поужинавши стали мы помышлять о томъ, на чемъ бы намъ спать. Постеля была у одного только межевщика, а у насъ у всѣхъ ничего не было. Соломы въ городѣ взять было негдѣ; нечего было иного дѣлать: купили сѣна и настлали намъ епанчи, а постелю мы всѣ себѣ нъ головы; итакъ, по самому походному обыкновенію изряднехопько почь повалькою на полу и проспали.

Поутру, одъвшись, начали мы опять говорить о землъ, и не ходя еще въ контору мириться. Сперва мирился г. Пестовъ съ полозовскими помъщиками, г. Рудневымъ и Милоховыми, и сін насилу

насилу укланяли и упросили его, чтобъ онъ споръ свой, учиненной въ ихъ дачу. покинулъ и остался при прежнемъ владъніи. Потомъ сталъ онъ со мною говорить; но какъ онъ отъ своего требованія не отступалъ, то я и говорить болѣе ночель за излишнее; итакъ, пошля мы всѣ въ контору.

Судей тогда никого не случилось въ городъ, и самъ главной изъ нихъ г. Брянчиновъ уфхалъ въ Москву; итакъ, привелъ насъ межевщикъ къ секретарю Маркову, сему доброму и праводушному старичку, о которомъ я давно много хорошаго наслышался.

И подлинно я не могь довольно налюбоваться его характеромъ. Онъ говориль правду какъ рѣзалъ, и какъ дошю до моего дѣла, то онъ безъ дальнихъ околичностей г. Пестову сказалъ: «И не говори судырь про это! а изволь-ка писать сказку; здѣсь тебѣ ничего не дадутъ, а вы останстесь при прежнемъ владѣнів».

Печего было тогда г. Пестову дълать, и опъ принужденъ былъ согласнться и мы всф внутренно смѣялись, что онъ остался въ стыдъ и не умѣлъ брать двухъ десятинъ, которыя я ему давалъ-было, а мое торжество было велико. Я виросъ такъ сказать на вершокъ и не могъ скрить удовольствія своего о моей побѣдѣ, коо дѣло кончилось гораздо лучше, нежели я себѣ воображать могъ.

Такимъ образомъ окончивъ сіе дъю. сходиль я въ ряды и въ монастырь повидаться съ старушкою, почтенною нашею знакомкою, а потомъ, пообъдавъ, потхали мы опять вст вмтстт въ Грыздово; и я возвратился домой уже поздно, протздивъ въ Серпуховъ по крайней мъръ не по пустому и не даромъ.

Возвратившись домой принядся я за обывновенныя свои осеннія дитературныя упражненія, и занядся около сего временя сочиненіемъ спеціальной россійской карты ібитайскому государству; но выпавшій 5-го числа ноября сніть и наставшая зима отвлевла меня отъ оныхъ и подала поводъ опять въ разъйздамъ и къ свиданіямъ съ друзьями нашими и состідямя

и къ разнымъ съ ними занятіямъ, а особливо въ длинные тогдашніе вечера.

Какъ оба межевщика наши жили все еще на заводъ и къ намъ ѣзжали очень часто, то для нихъ собирались обывновенно и всъ наши сосъди другъ къ другу; и какъ всъ мы были на большую часть люди не старые, то всегда съъзды и компаніи наши были пріятны и мы вечера провождали очень весело.

Мы обыкновенно принимались тотчасъ за карты и играли то въ ту, то въ другую игру, и какъ игрывали мы болте для увеселенія, то которая изъ нихъ была веселье и подавала намъ болте поводовъ къ смтхамъ, та для насъ была и пріятите; когда же наскучивали карты, то принимались мы играть въ фанты.

Относительно до сихъ придумалъ н нвелъ въ употребленіе я также много новостей и все для того, чтобъ были они забавнѣе и веселѣе; когда-жъ случалось приѣзжать къ намъ и дѣвушкамъ съ молодыми боярынями, то должна была иногда и скрипица моя подавать имъ поводъ къ плясанію, а иногда и къ танцамъ, и такъ далѣе.

Въ сихъ пріятныхъ и почти ежедневныхъ сельскихъ занятіяхъ и невинныхъ увеселеніяхъ и не видали мы, какъ прошло нъсколько дней вновь наставшей зимы; а вскоръ за симъ завелись у насъ въ сосъдствъ опять свадебныя дъла.

У живущаго неподалеку отъ насъ въ теревит Средней Городии, незажиточна-го дворянина и жены моей дальнаго родственника, г. Лихарева, по имени Алекстви Игнатьевича, была дочь на возрастъ; за нее сватался также небогатый и молодой дворянинъ изъ фамиліи Волосатоныхъ. И какъ партія казалась сходная и они ртшились дтвушку за него отдать, то по назначеніи дня къ сговору приглашены мы были, какъ ближніе родственники, на оный и упрашиваемы помочь имъ въ семъ случать встановнось.

Но, о! далась намъ сія свадебка! Было тугь много всякой всячины, почему не

за излишнеее почитаю разсказать вамъ объ ней подробно.

Какъ сговоръ назначенъ былъ въ самой михайловъ день, то-есть 8 ноября, то вибсто того, чтобъ праздновать сей день у брата Михаила Матввевича на имянинахъ, побхалъ я съ женою своею къ г. Лихареву.

Намъ надлежало поспѣшать туда къ обѣду, однако мы, какъ знали, дома порядочно позавтракали, ибо сговоромъ продолжилось дѣло до самаго почти вечера, и мы обѣдали почти уже при огнѣ. Впрочемъ и сговоръ сей былъ намъ не очень уже пріятенъ.

Женихъ былъ человъкъ молодой, служившій въ гвардіи капраломъ, и самой сущій гвардіонецъ или прямѣе сказать удалой молодецъ. Гвардія наша какъ-то рѣдко производила тогда хорошихъ людей и нравы у молодыхъ болѣе портила, нежели исправляла. — Словомъ, онъ мнѣ съ самаго начала не очень показался. И самые первые его и предводителей его, изъ коихъ одинъ другого былъ удалѣе, поступки непредвозвѣщали мнѣ ничего хорошаго.

Съ нимъ было товарищей двое: одинъ нѣкто г-нъ Нечаевъ, по имени Оома Ивановичъ, человѣкъ немолодой, простой, недальнихъ замысловъ, отставной драгунской офицеръ; а другой истинно не знаю кто такой, а только знаю, что былъ того еще старѣе, того еще простѣе, того незамысловатѣе и бѣднѣе, въ овчинной шубѣ покрытой зеленымъ солдатскимъ сукномъ. Вотъ вся его свита, сторона и предводители, и отъ такихъ людей можно-ль было ожидать чего хорошаго и порядочнаго.

Съ нашей же стороны было-таки изрядное собраніе. Быль я съ женою, быль г. Ладыженскій съ женою, была еще одна госпожа, свояченица хозяйская, и у насъ все было какъ водится къ сговору приготовлено, но все пошло какъ-то не ладно.

Женихъ прифхалъ какъ-то не вовремя и очень еще рано, такъ что невъста не начинала еще и одъваться; итакъ, принужденъ онъ былъ несколько часовъ дожидаться.

Въ сіе время не могли мы нивакъ усадить жениха. Будучи очень зябокъ, стояль онъ все у печи и шалберилъ совсемъ не кстати и такъ, какъ жениху въ такомъ случав нимало не пристало. Разговоры же и поступки его съ нареченнымъ тестемъ были мив очень удивительны.

Однако какъ бы то пи было, однако наконецъ сговорили мы ихъ и объдали потомъ порядочно и какъ водится. Но удивительно было только то, что женихъ ничъмъ не дарилъ невъсту, да и вовсе на ее не смотрълъ и ничего съ нею не говорилъ, одпимъ словомъ, и не походило на то, чтобъ онъ женихъ былъ.

Послѣ стола было намъ таковожъ скучно, какъ и до обѣда; говорить было не съ кѣмъ, а вмѣсто музыки догадало г. Нечаева заставить бывшаго туть попа прошѣть что-нибудь; а тотъ, будучи тому радъ, и ну орать съ картавымъ своимъ сыпомъ, а г-нъ Ладыженскій имъ подтягивать.

Признаюсь, что сего рода увеселенія въ компаніяхъ совстить для меня неприличными и всего скучнтйшими казались, а особливо некстати было птъ на сговорт. Итакъ, я, удалившись, въ скукт сидтать подат печки и гртлся между ттить, какъ ходили рюмки. Однако все сіе шлотаки такъ и сякъ, по наконецъ женихъ все подгадилъ.

Вышедши въ другую половину снесло ихъ съ нареченнымъ тестемъ, и они начали говорить о рядной и о подпискъ оной. Женихъ не хотълъ подписывать прежде, покуда не женится, а тесть тъмъ былъ недоволенъ. Итакъ, слово за слово и дошло у нихъ до крупнаго.

Мы также человъкъ по человъку собрались туда-же, и скоро крупной разговоръ сдълался общимъ. Я какъ пи былъ въ такихъ случаяхъ молчаливъ, однако не могъ вытериъть, чтобъ тутъ же не вмъщаться. а особливо когда женихъ, оставя всю благопристойность въ семъ случаъ, вралъ нелъпую и хотълъ сдълать всъхъ насъ несмислями, а одного себя умнымъ. Итакъ, принуждены мы были ем казывать, что мы не пъшки, и что и на насъ не на дураковъ напалъ. вздоръ продолжался болъе часа м дило-было до хорошей брани, и нако разстались ни на чемъ и не очень гл такъ что мы и не знали что послъ послъ.

Проводивъ жениха, спѣшили мы 1 домой, и досадовали, что помян вздоръ продержалъ насъ до ночи. Т намъ было хотя недалеко, но очень до а притомъ было чрезвычайно холод морозно.

Мы прибхали на саняхъ, и какъ д ны мы были при перебздъ чрезъ р Трешню спускаться съ прескверно крутой горы, и чрезъ самую ее пер раться на весьма скверномъ и безис номъ перебздъ, то по случаю берс ности моей жены, озабочивался и с ея положеніемъ и боялся, чтобъ ок бя неповредила; однако мы перещ лись и доѣхали до своей деревни б получно.

Туть разсудилось намъ залькат вечеръ къ имянинику; но какъ сми намъ, что нътъ никого дома и ком со всъми гостьми своими уъхали къ въю Никитичу, то провхали и и ч ч ч намъ замънили въ скудъ проведи день провожденіемъ вечера очень м въ разныхъ играхъ и увеселеніяхъ, паконецъ мы и ужинали.

Превеликая стужа, соединенная ужасною мятелью, принудила насъ послъдующіе дни проводить дома, а ня заняли продолженіемъ перевода тешествія въ Китай», г. Нейгофа, в таго уже за нъсколько до сего врем Между тъмъ, собирались мы ъхат помянутую свадьбу, которой полог было быть вскоръ.

Сія свадьба приближалась къ і какъ гора нѣкая, и я могу сказать, никогда не ѣзжалъ я съ такою неохо какъ въ сей разъ, не для того, что бони люди небогатые, но для того, женихъ-то казался быть безпутнымъ; о самомъ тестѣ не знали мы какъ

дить, и потому другого и ожидать было не можно, кромъ вздора и безпутицы, а къ тому-жъ, и крайняя дурнота погоды умножала до того смущеніе, что помышляли уже мы о томъ, чтобъ и отказаться. Но привхавшая къ намъ невъстина мать и съ слезами насъ для самого Бога просящая, чтобъ ее въ семъ случав не оставить, принудила насъ согласиться на ен просьбу, и не только дать слово самимъ на утріе ъхать для провожденія невъсты къ церкви, но и дать ей въ тотъ же еще день, для отвоза приданаго, людей и женщину, долженствующую отправлять при томъ должность такъ-называемой барской барыни.

Такимъ образомъ въ последующій день надлежало намъ на свадьбу сію ехать. Погода была и въ сей день наисквернейшая: превеликая мятель соединена была съ жестокою стужею и съ сильнымъ ветромъ; словомъ такая, какой хуже быть не можно и въ какую выбитые со двора не ездять. Истинно, какъ говорится, рубль бы отъ души далъ, чтобътолько не ездить; но какъ миновать было никакъ не можно, то съ самаго утра начали мы собираться въ сей путь, и горевали съ женою какъ быть и какъ ехать.

Мы привхали часу въ одиннадцатомъ въ Городню, и нашли уже тамъ приглашеннаго къ тому же г-на Ладыжен скаго, упражнявшагося съ хозяиномъ въ
считаніи денегъ.

На сговоръ условленось было, чтобъ отецъ далъ нъкоторую сумму наличныхъ денегъ, и тутъ встръченъ я былъ непріятнымъ извъстіемъ, что бъднякъ г. Лихаревъ какъ ни метался всюду и всюду для отысканія помянутыхъ денегъ, но не могъ никакъ отыскать всего количества и что недоставало еще 60 рублей въ ту сумму, которую намъ съ собою взять надлежало по договору.

Обстоятельство сіе было для меня тѣмъ непріятнѣе и сумнительнѣе, что всѣмъ намъ было извѣстно то, что женихъ именно отзывался, что онъ ни въ подушкѣ болѣе 20-ти рублей въ долгъ не повѣритъ.

Итакъ, предвидълъ и и не сомиъвался. что въ церкви произойдетъ сумитица, а потому и не котвлось мив крайне вхать, и и двиствительно не повхалъ бы, естьлибъ было можно. Но какъ приданое было уже услано и не вхать никакъ было не можно: то съ общаго соввта положили мы, приготовить и взять въ недостающемъ числъ отца вексель въ той надеждъ, что по крайней мъръ уговоримъ жениха, когда не тестю, такъ намъ повърить.

Итакъ, сыскавъ перо и бумагу, посадили мы господина Руднева за столъ и велъли писать вексель.

Между тъмъ какъ сіе происходило, подътхала къ намъ приглашенная къ тому-жъ хозянномъ г-жа Звяги на съ сыномъ.

Госпожу сію звали Анною Игнатьсьпою, и мив хотя случалось ее нѣсколько
разъ видать, но знакомства съ нею не
было, а сына ея я впервой разъ еще тогда видълъ. Его звали Егоромъ Ивановичемъ и былъ онъ человѣкъ молодой
гвардейской офицеръ и малой доброй.

Радъ я невъдомо какъ былъ сему приумножению пашей компаніи, а особливо, что съ нами была почтепная и такая боярыня, которая умъла говорить и въ нужномъ случать требованія уважить. Съ сыномъ же ея мы тотчасъ познакомились и сочлись еще роднею, а именно, что женты моей доводился онъ правнучетной братъ. Но сдружило насъ не столько сіе, какъ то, что мы нравами были нтысколько между собою сходны.

Привздъ сей госпожи быль мив и по другимъ двумъ обстоятельствамъ весьма пріятенъ, во-первыхъ, что привезда она съ собою еще 25 рублей денегъ, и хозяннъ прыгаючи почти отъ радости сообщилъ намъ о томъ извъстіе; и какъ не доставало тогда только 15-ти рублей, ибо въ 20-ти рубляхъ хотълъ женихъ уже върить: то и думали мы всъ, что неужели будеть онъ такъ безсовъстенъ, что намъ всъмъ и въ пятнадцати рубляхъ не повъритъ.

Во-вторыхъ, и что всего для меня бы-

ло пріятнѣе, то жена мон могла тогда отъ сей трудной, безпокойной, и по тогдашнему дурному путю, ей въ разсужденій беременности ся небезопасной поѣздки избавиться, ибо было тогда и кромѣ ей кому съ нами ѣхать, на что послѣ нѣсколькихъ затрудненій всѣ были и согласны и ей остаться дозволили.

Между тъмъ приближалось время уже къ вечеру и мы, пообъдавъ тутъ, спъпили ъхать; но совстмъ тъмъ не могли прежде отправиться, какъ уже въ сумерки, такъ что не успъли еще доъхать до больпой дороги, какъ совстмъ уже смерклось.

Теперь разсудите, каково было намъ ѣхать темною ночью и по самой скверной дорогъ. Совсъмъ тъмъ ѣхать намъ было не скучно: всъ мы четверо, то-есть я, г. Звягинъ, Рудневъ и г. Ладыженскій съли въ одинъ возокъ, а невъста съ госпожами ѣхала въ другомъ, и какъ говорится въ пословицъ, что на людяхъ и смерть красна, то было тогда то-же почти и съ нами.

Ъзда была какъ ни безпокойна, но какъ съ нами былъ г. Ладыженскій, то шутливый и веселый его нравъ веселилъ насъ всѣхъ и заставливалъ безпрерывно хохотать и смѣяться, и чрезъ то менѣе чувствовать непріятности съ путешествіемъ симъ сопряженныя.

Тада наша продолжалась большою тульскою дорогою на немалое разстояніе, ибо положено было втичать въ одномъ волостномъ селт Егорьт, пеподалеку отъ Азаровки находящемся, куда тручи какъ ни старалися мы сптить, но не прежде могли притать, какъ уже очень поздно и часу въ десятомъ вечера.

Первая наша забота была, чтобъ узнать туть и и притхаль ли женихъ. И какъ намъ сказали, что онъ давно уже туть и насъ у попа въ домъ дожидается, то имъя нужду съ нимъ прежде переговорить, пошли мы къ нему; и тогда началась такая комедія, какой я во вси жизнь не видаль и не уповаль вплѣть, и которую изобразить точно пере мое далеко не въ состояніи.

Господина жениха застали мы въ переднемъ углу спящаго, и по разбужени ломающагося, вихлиющагося и, какъ казалось, о нескоромъ нашемъ притадт въ крайнемъ неудовольствіи находящагося.

Свита его состояла изъ двухъ толью человъкъ: одинъ былъ молодчикъ молодчикъ молодчикъ молоденькій г. Хрущовъ, Өедоръ Гавриювичъ, а другой прежній стариченца г. Барщовъ. Первый изъ нихъ порядочнымъ образомъ раздѣвшись спалъ, и сталири насъ только одѣваться, а второго сначала мы и не видали.

Поздоровкавшись, начали мы тотчась говорить, чтобъ приступить къ дѣлу; во не успѣли сказать, что деньги не всѣ, в что мы въ 35-ти рубляхъ привезли вексель, какъ женихъ нашъ въ гору, и предчувствіе мое совершилось во всей мѣрѣ.

Онъ не только въ 35-ти рубляхъ, но ни въ одной полушкѣ не хотѣлъ нареченному своему тестю вѣрить. Мы такъ, и сякъ, но онъ не туда. Наконецъ дошю до того, что онъ и векселю тестеву въ 20-ти рубляхъ не хотѣлъ вѣрить, а требоваль отъ Ладыженскаго, чтобъ онъ далъ ему вексель на себя, а мы бы всѣ засвидѣтельствовали и поручились.

Мы говорить, чтобъ онъ и въ 15-ти рубляхъ повърилъ, но не тутъ-то было. Онъ не хотълъ никакъ върить. Мы всъ уже ручались въ томъ и хотъли дать ему уже вексель на себя, но онъ ничему не върилъ, такая шаль неслыханная и дуралей неизобразимой!

Какъ ни у кого изъ насъ денегь не случилось и помянутыхъ 15-ти рублей взять было негдѣ, то при таковомъ неслыханномъ жениховѣ упрямствѣ и невѣріи другого не оставалось, какъ ѣхать отъ церкви съ невѣстою прочь; но мы не успѣли о томъ промолвить, какъ глядимъ, началъ попъ собираться ѣхать.

Досадно намъ тогда невѣдомо какъ было, и поелику намъ въ самомъ дѣлѣ прочь ѣхать не хотѣлось, то хотя и озлились мы на жениха нашего за его неуваженіе ко всѣмъ намъ и глупѣйшее невѣріе, однако положили еще разъ испытать и употребить къ уговариванію его всѣ у

Но что мы ни говорили и хоть часа два съ нимъ провозились, но не могли ничего сдълать. Поговоримъ и побранимъ его, да пойдемъ къ боярынямъ, сидящимъ у дьячка, горевать и ругать заочно жениха; а между тъмъ другой ругаль его въ глаза, но онъ не смотрълъ н на то нимало, былъ какъ сущій столбъ и нимало на вст наши убъжденія не склонялся.

Наконецъ, какъ мы уже хотвли совсвиъ вхать и стали требовать назадъ приданаго, то насилу-насилу изволилъ согласиться повърить до послъдующаго дня, и то одному только г. Звягину подъ строжайшій вексель.

Что было дѣлать? принужденъ былъ тотъ писать оный. Но того было еще недовольно, и онъ требовалъ, чтобъ мы всѣ въ поручительствѣ подписались. Досадно было намъ все сіе чрезвычайно, и мы на зло ему сего уже не сдѣлали и его не послушались.

Такимъ образомъ, уговоривъ нашего быка, велѣли мы принесть деньги. Большая половина была ихъ мѣдныхъ, однако опъ не только безъ счету не хотѣлъ принимать, но и считать никому не повѣрилъ кромѣ самого себя.

Итакъ, началъ ихъ считать, а мы между тъмъ досадовали и только его бранили, ибо и за симъ считаньемъ принуждены были долгое время еще мъшкать.

Наконецъ, увидълъ онъ, что дурно и что дурачество его уже изъ границъ выходило, не сталъ болъе считать, и повърилъ подъ поручительствомъ нашимъ и запечатавъ мъшки, отдалъ слугъ, а самъ, по требованію нашему, подписалъ рядную.

Я находился при семъ въ превеливомъ страхъ, чтобъ онъ не испортилъ рядной и не написалъ въ ней чего ненадобнаго, ибо писалъ онъ не то, что ему сказывали, и на всякомъ словъ долго думалъ.

Но какъ бы то ни было, но наконець подписаль и мы рады были, что дёло кончено, и повели раба Божіл къ боярынямъ, чтобъ повидаться съ невёстою, или послушать новыхъ ругательствъ, что и слушиюсь въ самомъ дёлё.

Госпожа Звягина, будучи боярыня хвать, подлинно его отхватала: слова «бестія», «с... нъ сынъ» и другія тому подобныя, принужденъ онъ былъ слыпать въ глаза ему говоренныя. Но вакъ бы то ни было, но мы пошли наконецъ въ церковь, и рады были, что приходило дѣло къ окончанію и вся комедія кончилась.

Однако всё мы въ томъ крайне обманулись и нимало того не думали, что оставалось намъ еще одну и самую лучшую сцену видёть.

Уже поставили ихъ рядомъ, уже началъ священникъ священный обрядъ, уже обручилъ ихъ кольцами, и уже надлежало имъ становиться на подножье — какъ вдругъ женихъ нашъ началъ что-то бормотать объ рядной.

Не быль-ли онь глупець самой величайшій! Самь онь ее подписаль и при самомь при немь взяли мы ее къ себъкакъ водится; но туть вдругь встрянулся онь ее, и говориль для чего она не у него?

Мы, примъчая его бормотанье, взглядывали только другъ на друга и шептали отъ превеликаго удивленія. «Батюшки мон! говорилъ я своимъ товарищамъ: не новое-ли какое дурачество онъ затъваетъ, и что это такое?»

1'. Ладыженскій, какъ старшій изъ всѣхъ насъ, подошедъ ко мпѣ шепталъ мнѣ: «Уйду я съ рядною въ алтарь, пускай же онъ меня тамъ ищетъ». Мы отвѣтствовали ему: уйди и спрячься.

Но мы еще симъ образомъ между собою шутили, какъ между темъ женихъ поднялъ уже сущій мятежъ и кричалъ попу, чтобъ онъ вёнчать переставалъ, и что опъ более венчаться не хочетъ.

Теперь вообразите себъ, любезный пріятель, каково намъ было видъть и слышать сіе новое, странное, неслыханное и глупое явленіе: всѣ мы захохотали во нсе горло, и отъ смѣха не знали, что говорить. Однако скоро смѣхъ нашъ миновался. Женихъ нашъ сдѣлался совершеннымъ уже скотомъ, и требовалъ, чтобъмы неотмѣнно отдали рядную ему.

-Что это такое? говорили мы ему: что

ты затъваешь, и слыханное-ли это дъло, чтобъ рядной быть у тебя! На чтожъ она писана, на чтожъ и подписывалъ ты ее, чтобъ не быть ей у твоего нареченнаго тестя!»

Но, что мы ни говорили, ничто не помогало. Женихъ ревълъ какъ быкъ и никому подъ ладъ не давался. Мы его увърять, что это такъ водится во всемъ свътъ, что рядная остается въ родъ, но опъ и не помышлялъ намъ въ томъ върить: но кинулъ свъчу и не хотълъ безъ того вънчаться.

И туть-то произопла сущая комедія. Мы всё разсердились чрезвычайнымь образомь, и кричали, бранили, ругали его какъ негоднаго человёка; попъ вструсился: ну ризы съ себя скидывать долой, ну тащить стихарь съ дьякона, а немного погодя, ну опять надёвать, опять совать ему свёчу въ руки. Тотъ не береть, а кричить и вопить. Попъ опять ризы долой; и однимъ словомъ, эта была не свадьба, а комическое зрёлище, достойное представлено быть на театрё.

Долго сіе и истинно съ часъ почти продолжалось, и мы такъ разсердились, что вышли изъ предъловъ.

Госпожа Звягина едва въ обморокъ отъ крика не упала, и насилу успъли ей принесть воды; невъста обливалась слезами, и расхаробрился и приступалъ къ жениху уже непутнымъ дъломъ. Но все не помогало: это былъ пень, неимѣющій стыда ни въ одномъ глазѣ.

Наконецъ другого намъ не оставалось, какъ взять невъсту за руку и вести изъ церкви вонъ. И какъ съ нею мы къ сей крайности приступили, то тогда-то уже насилу-насилу товарищи его уговорили дурака.

Но болье убъдило его, какъ думаю, то, что мнъ вздумалось ему грозить, что онъ не только намъ всъмъ безчестье заплатитъ, но и приданое все по подписанной рядной, и столько сколько написано въ ней, отдастъ.

Итакъ, согласился наконецъ нашъ женихъ, да и насъ всъхъ его свита упросила, чтобъ мы гифвъ свой преложили на милость, и дело бы окончили.

Мы послушались какъ-бы нехотя и дозволили вѣнчать, ругая между тѣмъ его немилосердымъ образомъ: и онъ во все продолжение вѣнчанья только плакалъ и слезы текли у него изъ глазъ ручьями.

Однаво и тутъ дѣлалъ онъ разныя дурачества и, во-первыхъ, ставши на подножье невѣстѣ сказалъ:—«Да!—еслибъ я это вѣдалъ, такъ хотя-бъ было за тобою иять тысячъ, такъ бы тебя не взялъ».— И можно-ли чему глупѣе быть сего?

Во-вторыхъ, какъ стали перепоемъ поить, то вдругъ женихъ нашъ не сталъ выпивать достального и говорилъ: «развѣ ви меня подавить хотите!» Но какъ бы то ни было, но наконецъ обвънчали.

Мы такъ были злы на него, что еслибъ только можно было, то кинули-бъ невъсту и, навязавъ ему ее на шело, вст ужхали; но какъ нельзя было того сдълать, то пожхали всъ къ нему въ твердомъ намъреніи, чтобъ отнюдь у него не ночевать, а жхать прочь, чего ради и выпросили себъ квартиру въ домъ г. Хрущова, который тутъ былъ.

Привхавь въ домикъ къ жениху нашли мы изрядный во всемъ порядовъ и такой, какого мы никогда не ожидали. Столь быль у него по обыкновенію уже готовъ, и насъ встретили какъ надобно; женихъ нашъ быль какъ бы въ воду опущенный и ничего не говорилъ.

Поужинавши кое-какъ и по отведении бракосочетавшихся по обывновению въ браутскамеру, стали собираться ъхать; но какъ было уже очень поздно, то вдругь, желая скорте покоя, перемтнили митие и осталися ночевать туть.

Мы, мужчины, ушли, выпросивъ себъ постели, въ людскую избу, а боярыни ночевали въ хоромахъ. Правда, ночлегъ былъ намъ не то что хорошъ: спали мы всъ на неровномъ полу повалкою, но отъ такой свадьбы можно-ль было и ожидать лучшаго, когда и на хорошихъ неръдко послуживому ночуютъ.

Въ последующій день, то-есть на княжой пиръ ни думано ни гадано было у

- насъ новос явленіе. Женихъ нашъ власно !! какъ переродился, сдалался совствъ не
- **—** тоть и человъкъ, не только какъ чело-
- въ въкъ, но еще и изрядный, и мы всъ имъ
- 🖚 сделались довольны. Таковъ сделался 🖿 учтивъ, таковъ ласковъ, таковъ веселъ,
- не что лучше желать и требовать было не
- в можно, на что смотря и вся компанія
- была очень весела и радостна.
- Всѣ не только у него остались объь дать, но многіе, по неотступной просьбѣ
- 🛌 молодыхъ жозяевъ, и еще почевать почь.

Княжой пиръ происходилъ какъ водится и всѣ были довольны. Одиныть словомъ, какъ наканунъ было слишкомъ ненастно и смутно, такъ на утріе саншкомъ ведрено и ясно, и веселости до того простирались, что и до объда уже, по деревенскому обыкновенію, была скачка и пляска.

Меня унимали также хозяева и при--кхавшій туда же тесть и теща ночевать у нихъ еще ночь. Но я спфшилъ домой для ожидаемыхъ къ себъ гостей, весьма драгоценныхъ и любезныхъ и не могъ желанія всехъ выполнить.

Итакъ, распрощавшись со всеми, а особливо съ г-жею Звягиною и ея сыномъ, съ которымъ мы въ особливости при семъ случав сдружились, повхаль я домой.

Симъ-то образомъ сыграли мы сію свадебку, которая странностію своею была такъ для меня достопамятна, что я и понынъ, проъзжая большою тульскою дорогою, неподалску отъ сей деревни въ виду въ левой стороне подле Руднева находящейся, не могу никакъ, чтобъ не вспомнить оной и напомнивши все бывшее не посмъяться.

Женившійся живъ и попынь, но и его почти ни однажды послѣ того времени не видалъ, а слышу только, что и вся н впосох оть от-от эн вину ото чиских похвальна.

Но язаговорился уже, и мив пора давно перестать и сказать вамъ, что я есмь вашъ и прочая.

(Денабря 12 дня 1807 года).

## Письмо 147-е.

Любезный пріятель! При конць последняго мосго письма упомянуль я, что я съ свадьбы поспъщаль домой въ ожиданін въ себъ драгоцънныхъ и любезныхъ гостей. Теперь разскажу вамъ, кто таковы они были.

Во время отсутствія моего и фады въ Кашинъ, случилась тещъ моей нечаянная изъ дома отлучка. Отецъ ея, а дъдъ родной жены моей, Аврамъ Семеновичъ Арцыбышевъ писалъ изъ Цивильска къ ней и къ невъсткъ своей, Матренъ Васильевив, что какъ дни его приближаются къ окончанію, а здішнее иміне не совствы еще было утверждено его внуку, сыну помяпутой госпожи Ардыбышевой, и ему хотълось прежде кончины своей въ здешнія места приехать и дело сіе сдълать, то предлагаль онъ ей, чтобъ она сама къ нему въ Цивильскъ за нимъ при вхала и пригласила-бъ съ собою и родственника ихъ, Ивана Аванасьевича Арцыбышева, а буде-бъ можно было и дочь свою, а мою тещу; а сія охотно на то и согласилась.

Итакъ, всъ они и отправились тогда нъ сей дальній низовой путь и взявъ съ собою старика, благополучно около самаго сего времени возвратились, но за Окою рѣкою, неставнею еще тогда, принуждены были прожить нъсколько дней въ Серпуховскомъ уфздф у помянутаго нашего родственника. И какъ въ последнюю стужу стала и Ока и мы услышали, что чрезъ ее начали вздить, то и ждали мы ихъ къ себъ ежедневно, и я, приъхавъ домой, дъйствительно уже и нашель ихъ у себя въ домѣ приѣхавшими.

Не могу изобразить, какъ обрадованъ я быль привздомь къ намъ сихъ гостей любезныхъ. Почтенному старичку сему, который такъ ласково и благопріятно угощалъ меня у себя въ Цивильскъ, никогда еще въ домъ у иеня быть не случалось, и я въ особливости быль радъ его при**таду** и старался угостить его всячески,

Несмотря на всю свою глубокую старость, быль онь нарочито еще въ силахъ и довольно крѣпокъ, чѣмъ мы въ особлиности были довольны; и какъ онъ во все пребываніе свое въ предълахъ тутошнихъ располагался жить не у насъ въ домѣ, а у своей невѣстки и внучатахъ въ Калединкѣ, то и просили мы его погостить у насъ по крайней мѣрѣ нѣсколько дней. въ которые старались мы доставить ему возможнѣйшія удовольствія, а потомъ проводили его сами до Калединки и тамъ нѣсколько дней пробыли.

По возвращени домой, несмотря на испортившійся по случаю преведикой оттепели путь, предлежала мнъ другая дорога.

Возвратился около сего времени изъ Москвы другъ мой, г. Полонскій, и надобно было у него побывать.

Я вздиль къ нему одинъ, ибо за дурнотою дороги жену взять никакъ было не можно.

Осень у насъ въ сей годъ была саная дурная и непостоянная. Нанавшій снъгъ отъ оттепели и дождей опять сошель, и мы принуждены были опять таскаться на колесахъ; послѣ чего послѣдовали опять морозы, опять выпалъ снъгъ и опять сходилъ, и такая безпорядица продолжалась во весь ноябрь мъсяцъ, и всѣ ѣзды коекуды, а особливо въ Калединку были намъ крайне отяготительны.

Во все сіе время не произошло со мною ничего особливаго. Я занимался болже своими литературными упражненіями, а 27-го числа сего мёсяца случилось со мною нічто смішное и забавное, о чемъ вскользь упомянуть почитаю за пзлишнес.

Въ сей день по утру сидъль и въ своемъ кабинетъ и занималси переводомъ, какъ вдругъ вижу, что приъхалъ на дворъ гость парою и въ негоднъйшихъ санишкахъ; къ удивленію моему остановился онъ посреди двора, и сошедъ съ саней, шелъ къ хоромамъ пъткомъ въ кирейкъ, подбитой овчиною, покрытой краснымъ солдатскимъ сукномъ и препояслиной офицерскою шиагою.

Вышедши въ лакейскую, не могъ и уз-

нать кто-бъ такой это быль, но какь оп бормоталь, что тдеть на заводъ и дак къг. Полонскому и разсудиль мимотадев ко мит затахать, то покажись мит, то быль то одинъ итсколько знакомый ит родственникъ г. Ладыженскаго, я и при няль его какъ должно было. Но как привель его въ столовую, то увидъль то быль то не онъ, а человтить совствиъ ит незнакомой.

Сталъ я въ пень и не зналъ, что из дълать и какъ съ никъ обойтиться, и принявши его какъ знакомаго, совъсти миъ было его спросить кто онъ таков Между тъмъ бормоталъ и говорилъ оп такъ, какъ бы надобно какому необъсанному нъмцу, и всъ поступки его был совсъмъ странные, что меня еще болк удинило.

Не успаль онъ състь, какъ требоваль чтобъ лошадямъ его дали овса и подълали подъ санки его поддълки.

Усмѣхнулся я сему требованію и поворю: «хорошо, все это будеть сдѣлано», а между тѣмъ горя петерпѣливостію узнать кто-бъ это быль таковъ.

По счастію изв'єтиль онь меня сапъ уже о томь, кто онь таковь, а именно, что зовуть его Андреемъ Михайловичемъ, что прозывается онь г. Пушкинъ; что брать онь Николаю Михайловичу; что сей отняль у него его лакея и что теперь тадить онь по всему міру крещеному па чужихъ лошадяхъ, на чужомъ коштт и въ чужомъ платьт, однимъ словомъ быль сущій волокита, и проживаль гдт день гдт два, и вездт служиль витсто шутика.

«Хорошъ! хорошъ!» говорилъ я самъ себъ сіе услышавъ и будучи до такихъ лидей неохотникомъ, былъ я ему не очень радъ и спъшилъ какъ бы скоръе его отъ себя спровадить, и для того велълъ скоръе уже накрывать на столъ; но какъ подътхала къ объду г-жа Ладыженская, Авдотья Александровна, то началась у насъ тогда сущая комедія.

Я до того ни мало и не зналъ, что госпожа сія имъла искусство съ симъ родомъ людей особливымъ образомъ и такъ обходиться, что всякому должно со см'кху надстдаться; итакъ, тотчасъ и начала она надъ нимъ шутить и шпынять съ такимъ искусствомъ, что я замучился дълая себъ принужденіе, чтобъ при гостъ не хохоть тать и принужденъ быль уходить вонъ,

чтобъ нахохотаться по волъ.

Наконецъ, гостю моему мой пріемъ и угощеніе такъ полюбилось, что захотвлось ему и ночевать у насъ. Но какъ мнт сего не гораздо хотвлось, то великаго труда стоило уговорить его продолжать свое путешествіе къ г. Полонскому, и я припужденъ былъ дать ему проводника до Зыбпики, и невтромо какъ радъ былъ. сживъ съ рукъ такого неожидаемаго друга и пріятеля.

Вскорт послт того при начавшемся декабрт приближался нащъ годовой праздникъ. Мы заттвали-было праздновать его порядочнымъ образомъ, и я нарочно прибралъ-было свой кабинетъ къ сему времени и расписалъ въ немъ обои и печку; но такъ случилось, что изъ состдей и пріятелей нашихъ никому почти быть было не можно: иные были въ отлучкт, иной самъ былъ имянинникъ, иной боленъ.

Итакъ, думали мы, что будетъ у насъ только помянутый почтенный старичокъ, дъдъ жены моей съ его невъсткою, Матреною Васильевною; по противъ чаянія и въ самый праздникъ навхало и набралось столько гостей, что намъ ихъ и за столомъ усадить было негдъ, и досталось даже другой горницъ; и мы весь сей день провели весело, и многіе гости у насъ даже и ночевали и провели и другой день у насъ въ разныхъ увеселительныхъ упражненіяхъ.

А на вечеръ вст мы тадили къ состду моему Матвтю Никитичу, куда при насъ подътхалъ и родственникъ его, Василій Цанфиловичъ Хвощинскій, который не усптав меня увидьть, какъ при всемъ обществт началъ поздравлять меня съ полученіемъ золотой медали въ награжденіе за лучшее сочиненіе предъвстми прочими «наказа для управителя», увтряя, что онъ читалъ о томъ самъ публикацію въ газетахъ.

Легко можно заключить, что извъстіе сіе меня крайне обрадовало и тъмъ больше, чъмъ было неожидаемъе; ибо я такъ мало надъялся, что пересталъ уже и ждать, а всего менъе думалъ, чтобъ публиковано было о томъ въ газетахъ.

Всв состан и гости, случившіеся тогда туть, поздравляли меня съ сей оказанною мить честію и я принималь съ темъ большимъ удовольствіемъ сіи поздравленія. что утешала меня та мысль, что сей случай сделаеть имя мое всему государству известнымъ и спознакомить со всёмъ ученымъ свётомъ.

Отпраздновавъ помянутой праздпикъ, вст последующе потомъ дни проводилъ я по привычке моей въ безпрерывныхъ и разныхъ упражненіяхъ, сколько мит разътады по гостямъ и угащиванія у себя часто притажавшихъ гостей дозволяло.

Я занимался наиболье въ сіе время отчасти въ разномъ рисованіи, отчасти въ разныхъ выдумкахъ вещицъ, служащихъ къ увеселенію.

Частое свиданіе съ сосёдями и всегдашнее провожденіе съ ними времени въ разныхъ играхъ подавало мит къ тому поводъ, и все шло хорошо, весело и пріятно; какъ вдругь въ половинт сего мъсяца поражены мы были нечалнно такимъ извъстіемъ, которое встув насъ и огорчило, и озаботило и заставило позабыть на время вст наши забавы и удовольствія.

Привезъ оное намъ сосъдъ нашъ г. Хитровъ, и состояло оно въ томъ, что въ старушкъ-Москвъ нашей было нездорово, и что оказывается моровая язва.

Сіе было еще самое первое извѣстіе о семъ ужасномъ несчастін, которому вскорѣ послѣ сего подверглась сія столица.

Сказываль онъ намъ сіе хотя не совствив за достовтрное и почиталь болье самъ сіе за одни враки; но какъ за пъсколько уже времени носились слухи, что язва или такъ тогда называемая чума давно уже свиръпствовала въ Кіевт, и что распространяясь часъ отъ часу болте, дошла уже и до Ствска, то судили мы, что весьма легко дойтить заразъ и

до Москвы и быть квит-нибудь туда завезенной. Сверхъ того и привзжіе изъ
Москвы сказывали и разглашали повсюду, что въ оной всв вдять чесновъ и оный
при себв въ предосторожность отъ поветрія носять.

Какъ несчастія сего никто тогда еще не испытываль и о чумѣ сей никто прямого понятія не имѣлъ, и зло сіе всѣми воображаемо было несравненно величайщимъ и пагубнѣйшимъ, то помянутое извѣстіе смутило всѣхъ насъ чрезвычайно, погрузило духъ нашъ въ уныніе и пренсполнило сумнительствами и опасеніемъ.

Вст им твердили только, что естьли въ Москвъ язва дъйствительно оказалась. или окажется, то върно не замедлить постить и насъ, и мы, живучи почти на большой дорогъ, всего легче можемъ также подвергнуться сему несчастію; а сіе и нагоняло на насъ предварительно страхъ и ужасъ. И наше счастіе еще было, что извъстіе сіе было не совствить еще тогда достовърно, и мы льстились надеждою, что можетъ быть то еще и неправда.

Такимъ образомъ, хотя извѣстіе сіе сначала и чрезвычайно насъ испугало, но несовершенная достовѣрность онаго скоро насъ опять поуспокоила, и мы въ надеждѣ, что то неправда, скоро все сіе и позабыли.

Сверхъ того, чрезъ день послѣ того особливое и радостное для меня произшествіе обратило всѣ мысли мои на другое. Сей день быль однимь изъ достопамятнѣйшихъ въ моей жизни. Въ оный получилъ я посланную ко мнѣ изъ Экономическаго Общества большую золотую медаль, которую присуждено мнѣ дать за мое сочиненіе: «Наказа для управителя, какъ ему управлять, въ небытность господина, деревнями».

Какъ она была еще перван изъ полученныхъмною и притомъ съ выръзаніемъ на ней моего имени, то не могу изобразить, какъ много я и все мое семейство оною было обрадовано, и сколь много всъ мы ее вдоль и поперегъ пересматривали и о изображеніяхъ на ней разсуждали. Была она довольно велика, составлена изъ 35-ти червонцевъ, ибо объщанное паграждение раздълено было между двумя ръшившими задачу сію единоравно хорошо: мнъ и господину Рычкову.

Чтожъ касается до изображенія, то на одной сторонъ быль грудной портретъ Императрицы Екатерины, какъ основательницы Экономического Общества. а на другой изображено было самое сіе Общество въ видъ женщины, сидящей на снопахъ подъ пальмовымъ деревомъ и увънчанной въпкомъ изъ цвътовъ и колосьевъ. Въ одной рукъ держала она меркуріевъ жезль, а въ другой, распростертой насредину медали, вънокъ сплетенный изъ колосьевъ крупною надписью вверху надъ нимъ «за труды воздаяніе», а въ низу «Анд. Тим. Болотову октября 9 дня 1770 году»; вдали же видно вспаханное поле, съ человъкомъ пашущимъ оное плугомъ.

Впрочемъ сдълана она была изъ самаго чистаго золота 93 пробы, была въсомъ въ 28½ золотниковъ; стемпель же выръзанъ высокою и хорошею работою г. Гассомъ.

По всемъ симъ обстоятельствамъ медаль сія была для меня вещь весьма достопамятная и такая, которая не только мне, но и всему моему роду и потомкамъ некоторую честь приносить можетъ.

Она уже и тогда надвлала во всемъ увздъ нашемъ много шума, весь увздъ зналъ уже о томъ изъ публикаціи въ газетахъ; и какъдвло сіе было совсвиъ новое и до того никому еще медалей не давалось, то, натурально, всв обманывались въ разсужденіи награжденія сего чрезвычайно и почитали оное несравненно величайшимъ и важнъйшимъ, нежели каково оно въ самомъ двлъ было, и потому вездъ и вездъ были о томъ разговоры, а знакомые и пріятели мои другь предъдругомъ напрерывъ поздравляли меня съ онымъ.

Чтожъ касается до моихъ подданныхъ, то я не могу довольно изобразить того удовольствія, которое я пить видя встахъ ихъ безпритворную о томъ радость. Вся-

кой изъ нихъ нарочно приходилъ ко мив, поздравлялъ меня съ получениемъ, по ихъ паръчию, государевой милости и просилъ, чтобъ показать имъ сію ими никогда невиданную вещь, и желалъ, чтобъ я получилъ еще болъе; изъ постороннихъ же дворянъ не было и безъ завистниковъ.

Такимъ образомъ, по милости Господней, получилъ я награжденіе, которое въ ученомъ свътъ приносило мить великую честь, а не менте пріобртаю и всеобщую похвалу; а всего важите было то, что чрезъ сей случай сдълалось имя мое во всемъ государствъ извъстнымъ и какъ послъ я услышалъ, то было въ то время, когда она мить опредълена, разговаринаемо обо мить и за столомъ у великаго кинзя.

Впрочемъ, при пересылка медали сей ко миѣ, произошло смѣшное произшествіе. Поручена была пересылка оной тогдашиему генералу-прокурору князю Вяземскому, Александру Алексѣевнчу, какъ сочлену нашего Общества. Сей поручилъ прокурору своему, Ивану Ивановичу Вердеревскому, переслать ее кънашему воеводѣ, Степану Степановичу Посевьеву.

Сей, посылая пакеть съ письмомъ и съ
ящичкомъ, въ которомъ была она вдёлана, къ сему ноеводв, надписалъ на ономъ,
что туть находится медаль. Сіе подало
поводъ видёвшимъ оный пакетъ думать,
что медаль сія прислана къ нашему военодв, которые и принялись его съ тёмъ
поздравлять; почему, отправляя ко мив
пакетъ Общества съ нарочнымъ, и писалъ онъ ко мив смъючись о семъ произшествіи и благодаря, что онъ монми трудами несколько времени пользовался,
поздравлялъ меня съ полученіемъ оной.

Кромъ сего быль помянутый день достопамятень для меня и тъмъ, что въ оный ввечеру принедена было одна вновь мною выдуманная и нъсколько времени дълаемая увеселительная игра къ окончанію, чего я съ превеликою нетерпъливостію дожидался.

Мы не преминули тотчасъ ес испытать, и какъ она оказалась очень забавною и

всемъ понравилась въ особливости, то и сіе доставило миё много удовольствія.

Новая игра сія состояла изъ осьмиугольнаго равносторонняго ящичка, имъншаго въ ширину 14, а въ вышину съ небольшимъ 2 вершка; въ каждой изъ сихъ 8 сторонъ сдълано было по 4 домика или канурки, по величинъ шарика въ сей игръ употребляемаго, шириною въ вершокъ или меньше и почти квадратные, такъ что кругомъ всего ящика было 32 таковыхъ домика сдълано.

На половинъ изъ сихъ домиковъ, сдъланныхъ сверху закрытыми, написаны были вверху спереди нумера одни по красной землъ желтою, а другіе по черному грунту бълою краскою. Первые означали выигрыми, а вторые проигрыши а прочіе 16 домиковъ пустые, и ни выигрыша, ни проигрыша не доставляющіе.

Для соблюденія между ими равновісія перемішаны они наилучшимь образомь такь, что подлі выигрышнаго находился всегда пустой,— а подлі его проигрышной, а тамь опять пустой и такь даліе; а при томь такь, чтобъ не приходилось никогда двухь большихь выигрышей сряду, а всіхь было 8 выигрышей начиная съ 1 по 8, и 8 проигрышей.

Наигланивния цвль состояла въ выдуманіи особаго средства кидать и попадать въ домики сін небольшимъ и пропорціональнымъ противъ ихъ шарикомъ,
но такъ, чтобы выигрыши и проигрыши
не зависвли ни отъ умѣнья игрока, ни
отъ проворства и замысловатости его,
но единственно отъ удачи и счастія. Сіе
было для меня наиглавнѣйшимъ затрудненіемъ, однако мнѣ удалось придумать
прекрасное и всвиъ желаніямъ монить
соотвѣтствующее средство, а именно:

Я сділаль посреди ящичка сего круглое и какъ жерновъ на веретені такъ лежащую дощечку, чтобъ ее, ухвативъ за ручку, можно было завертіть, и чтобъ положенной въ то время на середину оной шарикъ могь скатиться въ мить съ ней и попасть въ которой-нибудь изъ помянутыхъ домиковъ. Но чтобъ онъ сильно могь ею быть брошенъ, то оста-

виль въ центръ довольную и такую пустоту, въ которую бы полагаемой шарикъ могъ просторно умъститься; достальное мъсто разгородилъ я образомъ звъзды на 8 равныхъ частей маленькими на ребро приклеенными дощечками, а къ одному мъсту придълалъ къ краю маленькую ръзную ручку съ распростертымъ указательнымъ пальцемъ, простирающимся почти вплоть по самые домики, дабы ручка сія при переставаніи окружнаго вертенія дощечки могла какой-нибудь домикъ указывать.

Все сіе и произвело успѣхъ вожделѣнный, ибо когда, схватя либо за сію ручку, либо за которую-нибудь изъ дощечекъ, вернешь посильнѣе сей кружокъ, то онъ вертится очень скоро и сильно; а когда вь сіе время насредину его въ помянутое отверстіе положишь шарикъ, то оный тотчасъ концомъ которой-нибудь перегородки зацѣпливался и бросаемъ былъ кружкомъ въ помянутыя конурки какъ бы рукою.

Въ игру сію можно было играть многораздичнымъ образомъ, и не только двумъ рука на руку, но тремъ, четыремъ и болѣе человѣкамъ, на партіи, на призы, и въ банки, и въ фанты или службы, и къ чему ее ни употреби, она ко всему была способна.

Ежели играють въ нее двое рука на руку въ деньги, то платять они другь другу выигрыши и пронгрыши. Ежели играють многіе, то вертять по порядку и всякій выигрыши свои получаеть отъ последующаго за нимъ, а тоть отъ другого, равно какъ и проигрыши темъ же платять.

При играніи въ банкъ, становять всѣ игроки поскольку-нибудь децегъ на блюдечко, а потомъ вертять по порядку и разыгрывають оный и проигравшіе приставляють, а выигравшіе беруть; или становить одинъ изъ игроковъ банкъ, а прочіе всѣ вертять и либо отъ него берутъ, или ему платятъ, сколько кому доводиться будетъ.

Кромъ сего, для игранія рука на руку въ партін сдъланы были сверху домиковъ, ко всякой изъ 8-ми сторонъ, по нъскольку дирочекъ со втыкаемыми въ нихъ 4 крупненькими и 10 поменьше колочками, дабы сими можно было каждому при вертвній и попаданій въ домики свой числы сими колочками маркировать, и кто прежде набереть 50, тотъ и вынгрывалъ.

1052

Для игранія же въ службы означены всѣ домики другими цифрами, начиная съ 1 по 32 или по 24, изъ которыхъ каждому нумеру присвоена въ написанной нарочно для того книжкѣ особая служба, и у кого при вертѣніи противъ котораго нумера ручка остановится. тотъ и долженъ исправлять ту службу.

Кромъ сего можно было и еще кое-какъ играть въ сію игру, и она могла употребляема быть на все про все, и какъ при всемъ томъ все зависъло отъ счастія и никому ни малъйшаго чего схитрить было не можно, то и назвалъ я ее са ималисомъ, что значило безхитростною или правдивкою.

Нельзя изобразить, какъ она сначала всёмъ полюбилась и какъ много разъпринимались мы въ нее играть при нашихъ съёздахъ для препровожденія времени.

Я распестриль и росписаль ее разными красками и для спокойнъйшаго въ нее игранія сдълань быль особый четверо-угольный столь, въ которой ящикъ сей вставливался и покрывался потомъ сверху столовою доскою шахматною, и она цъла у меня еще и понынъ.

Изобрътение сей новой забавной игры было весьма подстать тогдашнему времени, о которомъ вообще сказать можно, что было оно такое, какого веселье не было еще никогда въ Дворяниновъ и едвали когда-нибудь и впредь будеть.

Находилось насъ 4 дома въ семъ маленькомъ селеній, и хозяева во всѣхъ ихъ были люди молодые, семьянистые и жившіе другъ съ другомъ въ совершенномъ согласіи и обхожденіе между собою им вншіе прямо простое, безъ всявихъ чиновъ и дальнихъ затѣевъ; а потому и одни они съ семействами своими и моимъ семенствомъ въ собраніи могли уже составлять довольное общество.

Но кромѣ ихъ было тогда много и постороннихъ, бравшихъ въ съѣздахъ, времяпрепровожденіяхъ и всегдашнихъ невинныхъ забавахъ и увеселеніяхъ нашихъ всегдашнее и частое соучастіе.

Кромъ г. Ладыженскаго съ своею семьею и г. Руднева, ѣзжавшихъ въ намъ не ръдко, бывали очень часто у насъ и оба землемъра, жившихъ все еще на заводъ, изъ которыхъ одинъ былъ женатый; а наконецъ и самый Хитровъ не ръдко бывалъ у насъ и у моихъ сосъдей, умалчивая о домъ тетки жены моей, г-жи Арцыбышевой, приъзжавшей къ намъ очень часто и у насъ по нъскольку дней гостившей.

И какъ при каждомъ съвздѣ не теряли мы почти ни одной минуты времени, но принимались тотчасъ за разныя забавы и играніе, то въ веселыя карточныя, то въ иныя игры, сопряженныя съ рѣзвостями и смѣхами и хохотаньемъ; то и бывали всегда наши съѣзды отмѣнно веселы и забавны и мы такъ къ играмъ симъ, особливо карточнымъ, привыкли, что истинно снились опѣ намъ даже во снѣ и намъ уже скучно безъ нихъ было.

При такихъ частыхъ събздахъ и всегдашнихъ забавахъ и увеселеніяхъ и не видали мы, какъ прошелъ почти весь послъдній мъсяцъ сего года и первая наша зима, ибо въ сей годъ имъли мы ихъ двъ или болъе.

Помянутый установившійся порядочный зимній путь не успёль нёсколько недёль или паче дней постоять, какъ южные вётры намчали къ намъ опять такое тепло съ многократными и сильными дождями, что около Рожества Христова сошель до чиста весь нашъ снёгъ и не только обнажилась до чиста вся наша земля, но сдёлалась даже самая половодь и повсюду такая грязь, что мы принуждены были приниматься за колесы и на самый праздникъ Рожества Христова ёздили къ церки въ коляскахъ и каретахъ, а на третій день после Рожества прошла отъ того даже самая Ока-река, и разлилась подъ

часовню самымъ большимъ разливомъ: произшествіе до того нивогда небывалое и почти неслыханное.

Сей безпорядовъ въ натурѣ какое помъщательство ни дѣлалъ намъ въ нашихъ свиданіяхъ, однако мы не переставали и въ самое дурнѣйшее время и непогоды продолжать наши съѣзды и увеселенія, а особливо при наступленіи святовъ.

Въ сін не проходило истинно ни одного дня, въ которой не было бы у насъ то въ томъ, то въ другомъ домъ съъзда, и чтобъ вездъ, по пословицъ говоря, пиръ не стоялъ горою. Словомъ, мы въ прахъ тогда заръзвились и завеселились, равно какъ предчувствуя, что вскоръ за симъ настанутъвремена горестныя и печальныя.

Какъ въ самомъ концѣ сего мѣсяца и года настала у насъ опять стужа, налетън снѣга, и возстановилась опять зима, то въ самый послѣдый день сего года поѣхалъ я со всѣмъ своимъ семействомъ въ Калединку, чтобъ вмѣстѣ съ теткою и любезнымъ нашимъ старичкомъ и такъ сказать всего семейства нашего патріархомъ начать препровождать новый годъ. Съ нами вмѣстѣ согласился туда же ѣхать и сосѣдъ нашъ Матвѣй Никитичъ съ женою.

Мы приёхали туда уже въ сумерки, и какъ случилось намъ хозяевъ не застать дома, ёздившихъ также къ сосёдямъ въ гости, то во ожиданіи приёзда ихъ, напившись чаю, принялись мы и тутъ за обывновенныя наши рёзвости и забавы и провели не только до хозяевъ, но и по возвращеніи оныхъ домой, весь нечеръ очень весело, а особливо занимаясь нововидуманною мною игрою въ карты, соединенною съ службами.

Но самый конецъ года сего настращалъбыло меня очень. За часъ до ужина, какъ мы перестали играть въ фанты и дъти усълись играть въ реверенсъ, заболъла у меня вдругъ и чрезвычайно голова.

Сіе меня встревожило очень и до того, что я даже нісколько и трухнуль, по причинь, что домъ тёткинъ наполнень быль тогда больными, а что того хуже, то и въ самыхъ хоромахъ находились

больные, и мы были въ томъ же поков, гдв лежала больная дочь ея.

Сего обстоятельства я, таучи къ нимъ, крайне боялся, и потому не успъла начать болъть у меня голова, какъ не долго думая принялся я тотчасъ къ обывновенному своему и почти надежному въ такихъ случаяхъ вспомогательному средству, а именно: къ принужденію себя невольно посредствомъ щекотанія, производимомъ въ носу свернутою бумажкою, чиханію, что и помогло меть очень скоро.

Симъ образомъ окончили мы тысяча семьсотъ семидесятый годъ, годъ по многимъ отношеніямъ весьма достопамятный и особливаго замѣчанія достойный.

Ибо, во-первыхъ, достопамятенъ онъ быль самыми редкими и странными явленіями и произшествіями въ натурф. Во все теченіе літа происходили у насъ странныя погоды, соединенныя съ вредными упадающими на хлъбъ туманами и росами, отчего и урожай онымъ въ сей годъ былъ очень плохъ; а осенью, какъ выше упомянуто, зима у насъ наставала нъсколько разъ, и даже дошло до того что въ декабръ сошелъ весь снъгь и на самый праздникъ Рожества Христова взломало уже въ некоторыхъ местахъ Оку-ръку, что надълало не только великое пом'вшательство и остановку во встхъ транспортахъ, но ногномло и перепортило всъ и мяса, и причинило безконечные убытки.

Во-вторыхъ, достопамятенъ онъ былъ нажными и великими произшествіями въ свътъ. У насъ продолжалась тогда война съ турками, и самый сей годъ ознамено-нался неслыханными и невъроятными почти побъдами надъ ними на сухомъ пути и на моръ.

Въ самый оный разбить ихъ визирь съ орвтеніям многочисленною арміею графомъ Румянщовымъ при Кагуль; взяты у няхъ, по жестокой и кровопролитной осадь, Бен- проводили разбить и сожженъ весь ихъ флотъ въ родными Архипелать при Чесмъ. Однимъ словомъ, повъв и мы изумили и удивили тогда весь свътъ ими были

своими побъдами и возвели себя на самум) вышнюю степень славы и величія.

А съ другой стороны достопамятенъ онъ былъ приездомъ въ намъ брата короля прусскаго, славнаго принца Гей нр иха, который, будучи въ Москве, равно какъ сглазилъ бедную сію старушку: нбо съ самаго того времени и начали въ ней свиренствовать жестокія болезни и виследилось въ Москву моровое поветріе, которое свиренствовало уже во всей силе въ Кіеве и въ другихъ местахъ нашего отечества, и нагоняло на есехъ на насъ неописанный страхъ и ужасъ и темъ очень много уменьшали наши радости о победахъ.

Въ-третьихъ, достопамятенъ сей годъ былъ и относительно до самого меня мно-гими важными произшествіями, какъ-то: описаннымъ выше сего межеваньемъ всѣхъ владѣніевъ моихъ, въ Коширскомъ уѣздѣ, и бывщими при томъ многими хлопотами и волокитами.

Во-вторыхъ кончиною зятя моего г-на Травина и воспріятіемъ надъ оставшими дѣтьми его опекунства, которое хотя и не было тавое формальное, какія ввелись у насъ послѣ того въ обыкновеніе, но все занимало и озабочивало меня иного.

Въ-третьихъ, ѣздою моею въ Кашинъ и привезеніемъ сына его къ себъ для воспитанія, и обученія.

Въ-четвертыхъ, многими бодъзнями и перевалками, бывшими въ моемъ домъ, но отъ которыхъ собственно мы, благодаря Промыслу Господню, избавились.

Въ-пятыхъ, прославлениемъ имени моего во всемъ государствъ чрезъ удачное ръшение заданной задачи и получение за то золотой медали, которыя тогда были въ великой еще диковинкъ.

Въ-шестыхъ, многимп выдумками и изобрѣтеніями моими, въ теченіи сего года учиненными, и многими другими обстоятельствами.

Впрочемъ, по благасти Господней, препроводилъ я сей годъ со всёми ближними родными монми въ совершенномъ здоровьё и во провъз и восойны.

всъмъ довольны; а болъе сего, чего можно было желать въ свътъ лучщаго?

Дѣти мон часъ отъ часу возрастали, и подавали съ каждымъ годомъ лучшую о себѣ надежду. Дочь моя Елисавета вступила уже тогда на четвертый годъ, умѣла уже все говорить и была милымъ и любезнымъ ребенкомъ; а и сыну моему Степану пошелъ уже третій годъ, онъ умѣль уже ходить и въ состояніи былъ доставлять намъ тысячи удовольствій и утѣхъ невинныхъ.

Симъ окончу я и сіе моє письмо и скажу, что я есмь вашъ и прочее.

(Декабря 15 дня 1807.)

#### 1771.

## Письмо 148-е.

Любезный пріятель! Начная описывать вамъ въ семъ письмъ нашъ несчастный 1771 годъ, скажу прежде всего, что при началь онаго я со всымъ моимъ семействомъ находился, по особливой милости Господней къ намъ, въ вождельномъ благополучіи.

Всѣ мы были здоровы, всѣмъ довольны и веселы и ничего намъ не доставало къ благополучію нашему, а оставалось только умѣть онымъ пользоваться и его чувствовать: искусство, которое къ сожалѣнію не всякій смертный знаетъ и которое всего важнѣе и драгоцѣннѣе въсвѣтѣ.

Тодъ сей начали мы препровождать, какъ я прежде упоминаль, въ Калединкъ, находясь вивств со всеми тогда ближнями родными въ доме у тетки Матрены Васильсвны, и у объдни въ сей день были въ селе Никитинъ, гдъ я имъльслучай спознакомиться съ господиномъ Шеншинымъ, владъльцемъ сего села, который зазвалъ насъ всехъ къ себъ на перепутье.

Отобъдавши же дома смолвились мы, старъйшіе, съъздить въ Хотманово къ старинному моему по Москвъ знакомцу г. Давыдову, гдъ нашли и многихъ другихъ людей, и съ ними провели весь день до самаго почти ужина.

придожение въ «Русской старинъ» 1871 г.

Но мит сей день быль не очень весель по причинт, что не съ ктит было тутъ и ни о чемъ разумномъ говорить, а упражнялись господа въ премудрыхъ разговорахъ о псахъ смердящихъ.

Хозянь, будучи до нихъ и до звъриной ловли смертельный охотникъ и нашедъ такого же въ г. Шеншинъ, не цереставалъ ни на минуту объ нихъ объ однихъ говорить, и въ томъ въ одномъ провели все время.

Каково-жъ при такихъ ораторахъ быти было мић, ненавидищему духомъ сію охоту, и не находящемъ въ разговорѣ о семъ предметѣ ни малѣйшаго удовольствія, и немогущему какъ тогда, такъ и во всю жизнь довольно надивиться тому, какъ господа сіи могутъ находить столько предметовъ или цаче сказать сущихъ ничего незначущихъ бездѣлицъ, и не только никакого вниманія, но и самаго слушанія недостойныхъ вещей къ пересказыванію другь другу, и тому съ какимъ удивительнымъ вниманіемъ и примѣчаніемъ другіе говорящаго слушаютъ.

Не одинъ разъ, смотря на такихъ говоруновъ, съ душевнымъ соболъзнованиемъ говаривалъ я самъ себъ:

«О, когдабъ господа сін хотя бы десятою долею такого вниманія удостонвали разговоры о вещахъ важныхъ и до существеннаго благополучія ихъ относящихся! Но нѣтъ! къ таковымъ не льнетъ и нихъ ухо, а тотчасъ появляется скука и зѣвота. И удивительное прямо дѣло, какъ прилѣплепы многіе къ сей охотѣ и какъ всего жаднѣе къ разговорамъ объ ней и ненасытны въ оныхъ! Истинно, еслибъ послѣдовать и вѣрить системѣ Пиеагоровой, такъ можно бы почесть, что души ихъ находились прежде либо въ зайцахъ, либо въ собакахъ и по смерти ихъ переселились въ тѣлеса госполъ сихъ».

Какъ насъ уняли-было ужинать, то было бы мите еще скучите провождать длинной вечеръ въ единомъ безмолвін и въ слушаніи такихъ премудростей, для меня непостижимыхъ; но по счастію прислали въ намъ изъ Каледники нарочнаго съ увтадомленіемъ, что притахалъ къ теткт

еще одинъ интересной и никогда еще у ней небывалой гость, и сіе принудило насъ тотчасъ таль туда, гдт и удалось мит по крайней мтрт вечеръ сего дня провесть весело, въ разныхъ играхъ и разговорахъ, но лучшихъ уже предъ тти, съ притажимъ незнакомцемъ.

Гость сей быль самый ближній намъ родственникь, и сынъ родного брата дізда жены моей, сліздовательно ей внучетной, а тещі моей, двоюродной брать.

Быль онь изъ той же фамиліи Арцыбышевыхь, по имени Н иколай Григорьевичь, и какъ ему никогда еще у насъ туть бывать не случалось и я въ первой еще разъ его видъль: то вст мы притаду его были очень рады, а я встхъ больше, потому что нашель въ немъ человтка хотя молодого, но знающаго нтымецкій языкъ, охотника до наукъ и художествъ и при томъ отмтено любопытнаго.

Съ такимъ человѣкомъ не долго было мнѣ сдруживаться. Мы проговорили съ нимъ весь вечеръ о книгахъ и о прочемъ, и разговоры о томъ заняли насъ такъ много, что мы и легши спать продолжали оные и почти всю ночь не спали; ибо ему хотѣлось весьма многое знать и опъ многія знакомыя мнѣ вещицы не только слушалъ съ отмѣннымъ вниманіемъ, но даже записывалъ у себя въ записной книжкѣ.

Другое удовольствіе мое въ сей день было то, что я быль опять совершенно здоровъ и не чувствоваль болье ни мальйшей головной боли; и помогло мит и въ сей разъ удивительно чиханіе.

А всего пріятнъе для меня и для всъхъ насъ было то, что, по увъренію г. Шеншина, моровое повътріе въ Кіевъ начало утихать или паче утихло уже совсъмъ, а до Мценска, какъ намъ прежде сказывали, никогда и не доходило.

О, какъ радовали насъ тогда всё такіе утёшительние слухи и съ какою готовностію и охотою мы всёмъ имъ вёрили, и сколь напротивъ того огорчали насъ тому противние, которыхъ къ несчастію случалось намъ иногда уже гораздо болье слышать нежели первыхъ.

Въ послѣдующій день, возвращаясь домой и ѣдучи чрезъ Ченцово, вздумали мы заѣхать къ одному знакомому нѣмцу, приѣхавшему на самыхъ тѣхъ (дняхъ) изъ Москвы; но вѣдали бы лучше и не заѣзжали.

Онъ смутилъ насъ огорчительнымъ известіемъ, что въ Москвѣ дѣйствительно уже язва началась въ гошинталѣ, и что скоро ни въ Москву впускать, ни изъ Москвы никого выпускать не стацутъ; что весь гошинталь обставленъ караулами и знатные всѣ начали изъ Москвы разъѣзжаться.

Какъ сіе было еще первое достовърное о внъдрившейся въ Москву чумъ извъстіе, нами тогда полученное; то смутило и огорчило оно насъ до чрезвычайности и тъмъ паче, что я собирался посылать въ Москву съ обозомъ и не зналъ тогда, что дълать, и ни то посылать, ни то нътъ; а племянницы мон, собиравшіяся уже въ обратной путь и долженствующія неминуемо такать чрезъ Москву, съ ума даже сходили отъ огорченія.

Но какъ все еще намъ тому не хотълось совсъмъ върить, то услышавъ, что
также на тъхъ дняхъ возвратился изъ
Москвы ъздившій опять туда сосъдъ и
другь мой г. Полонскій, то и положили мы нарочно къ нему для достовърнъйшаго узнанія обо всемъ съъздить и у него
разспросить обстоятельнъе.

Итакъ, проводивъ завхавшаго къ намъ изъ Калединки новаго моего знакомца и родственника отъ себя, повхали мы всъ къ г. Полонскому; но, увы! не обрадовалъ и онъ насъ, а только пуще еще огорчилъ подтвержденіемъ и съ своей стороны помянутаго нами слышаннаго извъстія.

Онъ разсказывалъ намъ, что чума оказалась дъйствительно въ гошинталъ и еще въ одномъ домъ нъ Лефортовой слободъ, отъ одного приъзжаго изъ армін въ отставку офицера, умершаго тутъ отъ ней съ обоими своими слугами и лечившимъ его лекаремъ.

Далее сказываль онь намь, что какъ

гошпиталь тотчасъ окруженъ быль кордономъ и не стали ни въ него, ни изъ него никого "пускать, а къ императрицъ тотчасъ отправленъ съ извъстіемъ о томъ нарочной курьеръ, и все эт о сдълалось гласно, то произпествіе сіе всю Москву крайне перетревожило, и что всѣ знатные и къ должностямъ непривязанные люди тотчасъ ускакали изъ Москвы и разъѣхались по деревнямъ.

Первый учиниль сіе графъ Петръ Борисьевичь Шереметевъ, прочіе же встухватились за чеснокъ и деготь и оные при себт носили и нюхали, а первый и тали во встать такть.

Онъ показываль намъ тогдашніе московскіе ароматнички, сдёланные на подобіе черепаховыхъ наперниковъ, въ которыхъ въ одномъ концѣ вставлена скляночка наполненная чистымъ дегтемъ, а въ другомъ толченый чеснокъ, и сказывалъ, что вся Москва тогда говорила, что отъ вещицъ таковыхъ зависить жизнь каждаго; а потому и бросились всѣ ихъ покупать и мастеровые не успѣвали для всѣхъ ихъ заготовлять. Но, увы! когда-бъ они дъйствительно такъ важны и спасигельны были и люди не такъ много на такія бездѣлицы полагались!!

Другою и самою спасительною вещію почитался славной въ старину уксусъ, такъ-пазываемой «четырехъ разбойниковъ». Проворные и догадливые французы не преминули тотчасъ всклепать на себя, что они умѣютъ сей уксусъ составлять, и тотчасъ начали продавать оный и обирать множество денегъ за самой простой виноградной уксусъ; а на ихъ въкъ и дураковъ, вдающихся въ явной обманъ, въ Москвъ было очень много.

Совсьмъ тъиъ, какъ извъстіемъ симъ ни настращаль насъ г. Полонскій, но съ другой стороны и поутъшиль тъмъ, что какъ зло сіе еще не распространилось, а къ недопущенію того употребляются всъ предосторожности; то при наступленіи тогдашней стужи и морозовъ надъются всъ, что она поукротится и не дойдеть ни до какого дальнаго несчастія, а сіе и ободржю насъ нъсколько.

Но неуспѣли мы возвратиться домой и нѣсколько поуспоконться духомъ, какъ принесло къ намъ савинскаго попа съ святою водою, и сей нозмутилъ опять весь духъ нашъ до чрезвычайности сказавъ, что онъ, будучи на тѣхъ дняхъ въ Сериуховѣ, навѣрное слышалъ, что повѣтріе моровое есть уже въ Боровскѣ, и что изъ сего города выѣздъ и въѣздъ въ него запрещенъ.

Холодной поть прошибь изъ чела моего при услышаніи сего извістія и я, вздохнувъ, самь себі сказаль: «Боже великій, что это будеть, ежели сіе правда? Боровскъ оть насъ очень недалеко и за Серпуховомъ туть и есть!»—Но какъ дни чрезъ два услышали мы, что это совсімъ соврано и неправда, то опять успокоились духомъ, и бранили только выдумщиковъ, распускающихъ такіе ложные слухи.

Чрезъ день послё того отправились вст племянницы мои опять во своясы и мы проводили ихъ въ сей путь. пожелавъ, чтобъ они Москву проёхали благополучно. Я снабдилъ ихъ всёми нужными наставлепіями, какъ имъ однёмъ жить и что наблюдать более, отпустилъ, одаривъ всёхъ ихъ платками и другими вещами.

Вскорѣ послѣ сего случилось нѣчто относящееся до нашего межеванья и нѣчто такое, что насъ сперва было-обрадовало, а потомъ опять смутило и огорчило.

Какъ споръ у насъ съ волостными ве быль еще разрѣшенъ и не дѣлано было и самаго перваго приступа къ начальному обыкновенному миротворенію, и господа меженщики все сіе время занимались сочиненіемъ плановъ, исчисленіемъ оныхъ и собираніемъ ото всѣхъ свѣдѣній о числѣ дачъ, и все сіе около сего времени было кончено: то любопытны мы чрезвычайно были знать, сколько во всей волости земли въ патурѣ и примѣръ-ли у нихъ противъ писцовыхъ дачъ или недостатокъ оказывается?

Въ самое сіе время однажды поутру присыдаеть ко мнѣ сосѣдъ мой, Матвій Никитичь и сообщаеть пріятнѣй-

шее для меня извъстіе, что у волостныхъ нашлось 16 тысячъ десятинъ примъру и что былъ на заводъ управитель ихъ А пурянъ и приказалъ, чтобъ они не доходили до конторы, а со всъми полюбовно помирились.

Я обрадовался-было сему чрезвычайно, но радость сія продолжалась недолго; вътоть же еще день притхаль къ намъ межевщикъ и разрушиль всю пашу радость обстоятельнт имъ извъщениемъ, что въволости нашлось дъйствительно земли 17,640 десятинъ, но не прямърной, а всей наличной.

Я ахнуль сіе услышавь, ибо никакь не воображаль, чтобь вь волости было такъ мало земли наличной, а думаль, что у нихъ по меньшей мъръ тысячамъ сороку десятинъ быть надобно.

Но какъ при вопросъ о ихъ примъръ извинился межевщикъ незнаніомъ и сказаль только, что будто онъ слышаль, что по кръпостямъ не болъе имъ слъдуетъ, какъ 12,000, то сіе опять меня нъсколько поободрило и я опять остался на нъсколько дней между страхомъ и надеждою.

А какъ онъ тоже подтвердилъ, бывши у насъ опять чрезъ нѣсколько дней присовокупляя, что не подаютъ они все еще свѣдѣнія, а сказывали ему, что пахатной земли выбрали они только до 9,000 десятинъ, и такъ, чаятельно, будетъ у нихъ примѣру десятинъ тысячи три; сверхъ того увѣрялъ онъ меня, что не показано у нихъ нъ крѣпостяхъ никакихъ поверстнихъ лѣсовъ: то все сіе меня радовало, а непріятно было мнѣ слышать, что для подаванія свѣдѣнія присланъ отъ управителя опять прежній мой недругъ Щени от е въ.

Вследъ за симъ обрадованъ я былъ полученнымъ известиемъ отъ племянника моего г. Неклюдова, изъ псковскихъ пределовъ. Жена его, находив- шаяся тогда въ деревне, прислала ко мие полтора четверика настоящей аглинской ржи, выписанной ими нарочно изъ Англіи для завода и уведомляла, что мужъ ел находился тогда въ Петербурге и слу-

жиль въ провіантскомъ штатѣ въ командв у г. Хомутова.

1064

Но сколько обрадованъ л былъ симъ извъстіемъ и полученіемъ сей давно мном желаемой ржи, столь же много и растревоженъ и перестращенъ былъ въ тотъ же день нечалнымъ произпествіемъ, случившимся у насъ въ деревнъ.

Къ брату моему Михайлѣ Матвѣевичу приѣхалъ на тѣхъ дняхъ тесть его, г. Стахѣевъ, изъ Москвы, и не успѣлъ приѣхать, какъ занемогши тутъ чрезъ самое короткое время и умеръ.

Я ахнуль, о семь услышавь; ибо тотчась возьимъль подовржніе, не захватиль-ли онь въ Москвъ страшной бользни, ибо въ тогдашнее время все наводило опасеніе, и всъ такія скорыя смерти приводили въ сомнъніе.

Словомъ, меня такъ много сей случай настращаль, что я усумнился даже итти навъщать огорченныхъ тъмъ его дътей и не зналъ какъ бы увернуться, чтобъ не быть и при погребеніи онаго.

Но по счастію привжали къ намъ наши калединскіе родные съ старичкомъ почтеннымъ, собравшіеся съвздить за Серпуховъ къ родственнику нашему, И ва н у А ва на съе в и ч у; и какъ они стали подзывать и меня вхать вивств съ собою, то хотя мив и не весьма хотвлось въ сін дальніе и скучные гости вхать, но для избъжанія отъ присутствія при погребеніи Стахвева охотно на то согласился.

Итакъ, 19-го сего мѣсяца пустились мы въ сіе недальнее путешествіе, которое двумя произшествіями было пѣсколько примѣчанія достойнымъ.

Во-первыхъ твиъ, что я, будучи въ Серпуховв и ночуя въ монастырв у почтенной старушки Катерины Богдановны, не
могъдовольно налюбоваться обхожденіемъ
ея и разговорами у ней съ старичкомъ,
дъдомъ жены моей.

Оба они были на краю гроба, оба были съ малолетства знакомы и жили, какъ родственники, во всякое время въ дружбѣ и пріязни, но обоихъ ихъ отдаленность месть и обстоятельствы разлучили на долгое время, такъ что они несколько

десятковъ лътъ не видались; а тогда, при глубочайшей старости увидъвшись, не могли довольно между собою наговориться и мило было смотръть на всъ оказываемыя ими другъ другу ласки и, несмотря на всю старость, ихъ шутки и издъвки.

Второе произшествие состояло въ крайне неудачномъ и досадномъ обратномъ путешестви изъ гостей сихъ домой.

Находясь въ деревнъ г. Арцыбы пева, въ Воскресенкахъ, положили мы ъхать назадъ уже не чрезъ Серпуховъ, а пробраться прямо лъсами на Лужки и Пущино и заъхать къ живущимъ тутъ родственникамъ нашимъ той же фамиліи Арцыбы шевыхъ; ибо старичку нашему, паходясь въ предълахъ здъщнихъ, у всъхъ побывать хотълось.

Игакъ, отправившись оттуда, имѣли мы много труда покуда доѣхали и до Лужокъ. ѣхать принуждены мы были все перелѣсками узкими дорогами и почти самымъ цѣликомъ. Но какъ бы то ни было, но до Лужковъ доѣхали, и тутъ у обрадованной хозяйки ночевали. Но какъ въ послѣдующій день поѣхали оттуда въ Пущино обѣдать, то и началось наше горе.

Гдъ ни возьмись буря и мятель, и такая скиерная погода, какая случается очень ръдко; но какъ переъздъ быль тутъ не дальній, то и думали мы, что до Пущина какъ-нибудь доъдемъ, а тамъ располагались объдать и ночевать у хозяйки.

По не то сдълалось!—Въ Пущино какънибудь мы таки-дофхали, но тутъ вдругъ сказываютъ намъ, что хозяйки нфтъ дома, и что она уфхала въ Серпуховъ и пробудетъ тамъ нфсколько дней.

Господи! Какая была тогда для насъ досада. Тутъ остаться было не можно, у хозяйки все было заперто и иичего не было, да безъ нея и не хотълось намъ тутъ и оставаться: но вопросъ былъ: какъ быть и куда ъхать объдать? Ибо чтобъ тхать до моего, верстъ за 15 оттуда отстоящаго дома, и въ такую страшную и дурную зимнюю погоду въ такую даль пуститься, о томъ и мыслить было не можно.

Долго мы о семъ думали и не знали что !

дълать. Наконецъ предложилъ я, чтобъ затхать къ живущему верстъ пять или меньше оттуда другу моему г. Полонскому. Но какъ старичку нашему не былъ онъ знакомъ, а теткъ никакъ затзжать къ нему не хотълось по причинъ, что жена его была ей какъ-то не по вкусу, то долго останавливало насъ сіе. Но наконецъ, припреувеличивающейся часъ отъ часу болъе мятели, принуждены они были на то согласиться.

Но сей путь быль хотя не дальній, но дался намъ такъ, что мы его долго помнили. Дорога была туда самая маленькая полями, и вся занесена такъ мятелью. что ее едва можно было видѣть. Люди наши, позахватившіе въ Пущинѣ нѣсколько вълобъ, гдѣ ихъ по усердію знакомцы поподчивали, всѣ перезябли не на животъ, а на смерть, в едва-было не потеряли совсѣмъ и слѣдъ дорожный.

Къ вящему несчастію надлежало цамъ пробажать сквозь экономическую деревню Балково и пробираться тёснымъ и на половину сугробами занесеннымъ проулкомъ. Тутъ попали мы въ такую трущобу и тёсноту, что насъ сломали-было совершенно.

Возокъ нашъ, въ которомъ мы ѣхали. былъ почти совсѣмъ на боку. Въ немъ переколотили всѣ стекла, а у кучера голову было-оторвало, такъ хорошо прижаты мы были къ плетню, за который мы имъ зацѣпивъ принуждены были совсѣмъ остановиться.

Чтобыло делать? Мы принуждены были съ теткою Матреною Васильевною, боявшеюся и безъ того крайне всего дурного въ пути и безъ памяти тогда кричавшею, кое-какъ выдираться и вылезать изъ возка, и въ прахъ перемокли и иззябли. И насилу-насилу возокъ свой кое-какъ высвободили и до Зыбинки, где жилъ г. Полонскій, доёхали; но и туть учинилась-было съ нами беда.

Какъ стали отворять норота, то вихрь отхвати половину щита воротнаго, и онымъ такъ хватило въ нашъ возокъ, что посмпались и достальныя стемлы, а стоявшаго

позади камердинера моего, Бабая, чутьбыло до смерти имъ не задавило.

Но за то гостепріимные и привздомъ нашимъ обрадованные хозяева обогрѣли, накормили и успокоили насъ совершенно. Они не отпустили уже никакъ насъ въ тотъ день отъ себя, и мы все достальное время сего дня и вечеръ провели съ удовольствіемъ.

Возвратившись домой и проводивъ отъ себя дюбезныхъ своихъ гостей, принялся я за повое и давно уже замышляемое сочинение одной экономической пьесы для отсылки въ Экономическое Общество.

Начитавшись въ немецкихъ книгахъ о такъ-называемомъ копельномъ хозяйстве при разделении полей на многія части въ мекленбургскихъ областяхъ и прельщаясь тёмъ, давно уже помышлялъ я о томъ, не можно-ли и у насъ подражать ихъ примеру, и разделять на такомъ же основаніи поля на 7 участковъ или полей. И какъ и при размышленіи и делаемыхъ сметахъ чёмъ более дело сіе разсматривалъ, темъ множайшія усматривалъ пользы, могущія отъ того проистекать: то решился я изобразить всё мысли мон о томъ на бумагь и представить на разсмотреніе Обществу.

Успѣхъ въ сочиненіи семъ превзошелъ мое чаяніе и ожиданіе и пьеса вылилась такъ хорошо, что я ею не могъ довольно налюбоваться; а произошло только нѣчто странное, удивительное и такое при сочиненіи оной, что я и понынѣ не могу забыть того.

Однажды, какъ сочиняя оную, сидълъ я въ своемъ вабинетъ и исписалъ уже первую страницу одиннадцатаго листа, какъ вдругъ приъхали ко мнъ гости.

Я, оставивь все какъ писаль на своемь столь, вышель въ лакейскую ихъ встръчать, и проводивь въ спальню къ боярынямъ, побъжалъ опять въ свой кабинетъ для прибранія бумагъ и чтобъ начеркнуть новую попавшуюся мив въ самое то время мысль на оной.

Но что-жъ? Я глядь, анъ помянутаго последняго и на половину исписаннаго листа на столе уже не было. Я смотреть не завалился ли онъ куда? я искать

подъстоломъ и подъ креслами, я нскать по всему полу, я рыть всѣ бумаги на столѣ, я смотрѣть не завалился онъ какъ между оныхъ; но его нигдѣ не отыскивалось.

«Господи! говорю: да куда-жъ онъ дѣлся? не утащиль ли кто?» Я спрашивать, не входиль ли кто безъ меня въ кабинетъ? Но какъ всъ меня свято и клятвенно увъряли, что никто и ни одна душа не входила да и некогда было и входить, поелику мое отсутствие не продолжалось болъе двухъ или трехъ минутъ, то сие удивило меня еще болъе.

Словомъ, я не понималъ куда онъ дѣлся, и не могъ чтобъ не продолжать искать его; но мы хоть цѣлыя сутки всюду и всюду его пскали, но не могли никакъ отыскать, и листъ мой сгнилъ да пропалъ, и я принужденъ былъ уже вновь его писать. И по счастію случилось такъ, что я могъ все опять припомнить и написать почти слово въ слово съ пропавшимъ. о которомъ и понынѣ не знаю куда онъ дѣлся.

Около сего же времени случилась со мною та неожидаемость, что владълецъ лежащей неподалеку отъ меня въ сосъдствъ деревни Якшиной, генералъ ПЦербининъ, бывшій тогда губернаторомъ въ Харьковъ, навалилъ на меня смотрѣніе за сею его деревнею.

Я получиль тогда отъ него письмо съ напубѣдительнѣйшею о томъ просьбою: и какъ мнѣ ни нехотѣлось, но не могъ отъ того отговориться и принужденъ былъ удовольствовать его желаніе.

Впрочемъ, занимался я еще около сего времени особливато рода упражнениемъ.

Наслышавшись отъ помянутаго выше сего молодого нашего родственника, г. Арцыбышева, охотника до наукъ и художествъ, какъ шлифуются всяваго рода каменья, восхотълось мив по данному мив отъ него рисунку смастерить себъщлифовальный домашній станокъ и испытать сіе двло.

Я и произвель все съ желаемымъ успъхомъ и доставъ трепела и наждаку, испытывалъ на свинцовыхъ и оловянныхъ вертящихся кругахъ шлифовать пестрые кремешки и другіе находимые мною хорошенькіе камушки, и имфль въ томъ усифхъ вожделфиной, а удовольствія отътого премногое множество.

Въ сихъ упражненияхъ прошель весь первой мъсяцъ сего года; при наступлении-жъ второго настала у насъ въ сей годъ масляница, но сию случилось миъ проводить какъ-то отмънно невесело. Причиною тому былъ наиболъе г. Арцы бы шевъ, къ которому ъздили мы за Серпуховъ въ гости.

Какъ онъ быль всеми пами любимъ за его услужливость и благопріятство, и во многихъ случаяхъ неоставленія; быль же онь такихъ лётъ, что ему давно-бъ, давно пора жениться, и старушка мать его того только и желала и о томъ одномъ и помышляла, то придиохота теткъ нашей, Матренъ Васильевнъ, сватать за него одну невъсту и прилагать всъ возможнъйшія старанія въ убъжденію его жениться

()на совътовала о томъ съ нами, также съ своимъ свекромъ, какъ главою и начальникомъ всей фамиліи Арцыбышевыхъ; и какъ всъ одобрили ея намъреніе и невъстъ въ самое то время случилось быть въ селъ Луковицахъ у брата моей тетки, то и положено было немедля приступить къ дълу.

Для самаго того и поъхали мы всё въ Калединку, а за женихомъ послали на-рочнаго и писали къ нему, чтобъ онъ послати и привхать къ намъ туда какъ можно скоръй.

Но несмотря на всѣ наши усильныя о томъ просьбы, онъ какъ-то слишкомъ позамедлился и принудилъ насъ нѣсколько дней тщетно и съ великимъ нетерпѣніемъ его дожидаться; а самое сіе и подало поводъ къ тому, что я прпнужденъ былъ всѣ лучшіе дни масляницы нашей прожить безъ всякаго дѣла и почти въ уединеніи и въ скукѣ съ одними стариками, а притомъ по одному особливому случаю имѣть нѣкоторую досаду и неудовольствіе, а именю:

Во время сего нашего пребыванія въ Калединкъ принесло туда въ гости г-на

Хвощинскаго, Василья Цанфиловича. Сей знакомець нашь имѣль тогда ссору и какое-то дѣло съ другимъ и также намъ знакомымъ дворяниномъ г-мъ Крюковымъ, Степаномъ Александровичемъ, отцемъ нынѣшняго друга моего Алекса и дра Степановича, и ему по дѣлу сему нужно было для чего-то особливаго письменное свидѣтельство въ томъ, что онъ цѣлый годъ дома былъ и въ Москву не ѣздилъ.

Свидътельство сіе было у него заготоклено и ему хотълось, чтобъ я подписалъ оное. Но какъ обстоятельство сіе не было мнъ достовърно извъстно, а болъе сумнительно, къ тому-жъ оба они были миъ -доп енм и пріятели и приозанс эннвар писаніемъ моимъ не хоттлось, вопервыхъ, утвердить несовствить мнт достовтрное дъло, а сверхъ того не хотълось подать повода и Крюкову иеня ругать и бранить, да и многимъ другимъ произнесть неудовольствіе; то, будучи просьбами убъждаоткод и атакта фим от в скане он долго находился власно какъ въ тискахъ; но наконецъ решился повиноваться гласу истины и благоразумія и просить его, чтобъ онъ меня отъ таконой подписки уволилъ. на что онъ наконецъ, хотя съ нъкоторымъ неудовольствіемъ на меня, и согласился, но мив правда и честь была дороже его досады.

Что-жъ касается до нашего сватовства, то было оно неудачно. Женихъ нашъ хотя наконецъ и привхалъ и мы вздили встсъ нимъ смотртъ невъсту, и хотя сія была согласна за него выттить и была для его выгодная партія, да и онъ говорилъ, что и ему она непротивна; но совствъ ттиъ дъло наше не сладилось, и все больше отъ неревностнаго хоттнія жениха жениться или паче оттого, что Провидтню Господню неугодно было, чтобъ онъ когда-нибудь былъ женатъ; какъ и дъйствительно онъ хотя и дожилъ потомъ до глубокой старости, но умеръ неженатымъ и все имъніе его досталось въ чужія руки.

Мы подосадовали тогда на него, но принуждены были ни съ чъмъ возвратиться назадъ и я радъ былъ, что удалось инъ поспѣть хоти къ самому послѣднему дню масляницы. Но и тутъ другал также непріятность помѣшала мнѣ сей день препроводить такъ весело, какъ хотѣлось.

При возвращени домой и таучи чрезъ Ченцовскій заводъ, и мимо квартиры межевщика Сумарокова, вздумалось мито затать къ нему и спросить, не знаеть ли онъ, сколько волостные дъйствительно въподанномъ свъдъніи своемъ показали дачной земли?

И какъ же сръзаль онъ меня, н какимъ смущениемъ взволноваль всю душу мою сказавъ, что показали они, что слъдуетъ имъ по кръпостямъ слишкомъ 18,000 десятинъ и что имъ за всъми ихъ спорами не достаетъ еще болъе тысячи десятинъ.

Я ахнулт сіе услышавт и холодной поттироникт изъ всего ттла моего; ибо извтстіе сіе было для меня совстить неожидаемо, а вст мы думали и за втрное полагали до того, что у нихъмного будетт примтрной земли: а тутъ вдругъ проявился недостатокъ и столь еще великой.

Я не понималь откуда-бъ онъ взялся и хотя не сомпъвался почти, что они прилгали, но совствить тъмъ тревожило меня сіе обстоятельство гораздо и гораздо, потому что угрожало потерею весьма многаго количества земли.

Но какъ нечего было дълать, то оставалось только дожидаться последующаго за темъ четверга, въ которой день назначено было всемъ повереннымъ явиться къ межевщику для обыкновеннаго миротворенія. А посему, хотя и старался я въ заговены кое-чемъ себя развеселить, но недостатокъ волостной не выходилъ у меня съ ума и смущалъ все мон мысли и помышленія, и все мои увеселенія напоялъ жолчью.

Наконецъ наступиль помянутой страшной для меня четвергъ, въ которой надлежало и намъ привхать къ Лыко в у на заводъ и подать о числѣ дачъ своихъ свѣдѣніе.

Признаюсь, что приближение дня сего гревожило меня очень: мысль, что онъ будеть решительной, приводила меня въ

смущеніе; въ особливости же долго не зналь я, какъ дучше подать свъдъніе, и показать ли въ немъ свой сумнительной поверстной лісь или не показывать. Но наконецъ, для услыпіаннаго педавно извістія о недостаткт въ волости земли, за необходимое почелъ оной наудачу показать.

Итакъ, собравшись съ сосъдями поъхали мы всъ витетъ на заводъ къ г-ну Лыкову, какъ старшему землемъру, долженствовавшему иприть насъ.

Мы навърное полагали, что будет в туть множество дворянъ, по въ томъ обманулись. Изъ сихъ самихъ не было никого, а была только превеликая толпа глупыхъ и ничего песмыслящихъ повъренныхъ, сущихъ глухихъ тетеревей.

Мы пробыли туть весь день и ничего пе сделали. Межевщикь быль человекь пепроворной и вялой и все дело шло не такь, какь въ людяхъ. Словомъ, дошло до того, что я принуждень быль вступиться въ чужое спасенье и вмёсто его быть миротворителемъ, и мне действительно удалось многихъ преклонить къ миролюбивейшимъ мыслямъ.

Что-жъ касается до насъ, то не имъли мы дъла, потому что волостные еще свъдънія своего о землъ не подавали. Сіе меня сначало удивило, но послъ обрадовался я услышавъ, что у нихъ есть примърецъ, что свъдъніе они хотя и подали, но какъ въ ономъ наврали много излишняго, то межевщикомъ было не принято, а онъ велълъ переписать и показать правду, а чрезъ то и пошло наше дъло еще въ отсрочку.

Возвратясь съ успокоеннымъ опять нъсколько духомъ домой, прододжали мы достальные дни первой недъли говъть и молиться Богу. По наступленіи же субботы не знали мы, къ какому попу иттить намъ на духъ.

Прежняго нашего духовника, добраго и почтеннаго отца Иларіона уже не было, онъ отошель къ своимъ предкамъ и у насъ попомъ былъ усыновленный имъ племянникъ его Евграфъ; и хотя сей былъ

и молодъ еще, но мы ръшились наконецъ итти къ нему на духъ.

По исправлении сего долга христіанскаго принялся я за переписываніе набъло сочиненной мною экономической пьесы, и за шлифованье на станкъ своихъ камней.

Въ сихъ упражненіяхъ и въ угощеніяхъ многихъ прифажавшихъ къ намъ около сего времени гостей, и собственныхъ кой-куда разъвздахъ проводилъ я нъсколько дней сряду.

Между тъмъ имълъ я неописанное удовольствие отъ получения одной давно желаемой книги, а именно Цынкова «Экономическаго лексикона». Посылаемый въ Москву человъкъ привезъ мит ее и нтъкоторыя другия.

Не могу изобразить, какт обрадовант я былт оною, и ст какимт рвеніемт ее пересматривалт и какое удовольствіе имтлъ, находя вт оной безконечное множество разныхт вещей, весьма нужныхт для свтатія моего при тогдашнихт обстоятельствахть, и книга сія впоследствій времени мнть очень пригодилась.

Отъездъ обоихъ братьевъ моихъ въ Москву въ последній день сего месяца подаль мить случай отослать съ ними на почту помянутую сочиненную мною пьесу: «О разделенін полей», въ Экономическое Общество. Сочиненіе сіе хотя мить и очень вравилось и вст читавшіе оное хвалили, но не зналъ я, каково оно покажется Экономическому Обществу, отъ котораго давно уже дожидался присылки 15-й части и не очень доволенъ былъ темъ, что они се ко мить не присылали.

Въ сихъ разныхъ препровожденіяхъ времени и не видаль я, какъ протекъ и весь февраль мъсяцъ и наступилъ мартъ, котораго я, по причинъ приближавщагося съ каждымъ днемъ разръшенія жены моей отъ бремени, съ обыкновеннымъ смущеніемъ дожидался.

Но какъ письмо мое довольно уже велико, то предоставивъ повъстнование о семъ весьма для меня достопамятномъ мартъ мъсяцъ письму будущему, симъ сіе кончу и скажу, что есмь вашъ и проч.

(Декабря 17 дня 1807.)

(7-го марта).

### Письмо 149-е.

Любезный пріятель! Въ теперешнемъ письмѣ опищу я вамъ одно изъ достопамятнѣйшихъ произпествій въ моей жизни, а именно рожденіе мосто сына Навла, чрезъ котораго благоугодно было Всемогущему доставить миѣ безчислспное множество удовольствій въ жизни, и за одареніе которымъ всегда благодарилъ, и не престаю и поныпѣ благодарить моего Господа, и почитаю то особенною его къ себѣ милостію.

Случилось сіе въ началь марта мѣсяца. Жена моя уже 5-го числа онаго почувствовала въ себъ близкое приближеніе разръшенія своего отъ бремени; и какъ матери ея, а моей тещъ восхотьлось около самаго сего времени съъздить въ Калединку для свиданія съ старичкомъ ея родителемъ, съ которымъ она давно не видалась, и она за часъ только до того отъ насъ уѣхала, то обстоятельство сіе увеличило несказанно мое смущеніе и то крайнее безпокойство духа, каковымъ обыкновенно страдалъ я всякой разъ при такихъ критическихъ минутахъ времени.

Я не зналъ что мит тогда съ женою дълать, если она прежде возвращения ем родить соберется; тогда не было еще нигдъ въ городахъ иностранимхъ и искусныхъ повивальныхъ бабокъ, которыя нынъ введены въ обыкновеніе, и наши братья сельскіе дворяне незаботились о выписываніи и привозт оныхъ къ себт въ домы и теряніи на нихъ по нтскольку сотърублей денегъ, а по примтру своихъ предковъ, довольствовались и пробавлялись своими домашними и какія у кого случались бабками; слтдовательно и положиться было не на кого.

Несмотря на то, жена уговорила меня въ послъдующій день съъздить въ другу нашему г. Полонскому, съ которымъ я, по вторичномъ его возвращеніи съ Мосвин, еще не видался.

Я не хотълъ-было никакъ на то отважиться, чтобъ отътхать отъ ней въ такое опасное время; но какъ она увтрила меня, что по встмъ признакамъ родить она не прежде какъ развт ввечеру того дня, и я могу къ тому времени возвратиться, то й ртшился я на отвагу въ сей недальній путь пуститься. И какъ меня во время бытности тамъ власно, какъ что подмывало, то и сократилъ я возможитйшимъ образомъ мое пребываніе и притхалъ домой еще рано до вечера.

Между темъ жена моя часъ отъ часу более жаловалась на обывновенные въ такихъ случаяхъ припадки, что смущало и меня отчасу больше и темъ паче, что не возвращалась еще изъ Калединки и теща моя; но по счастію въ сумерки при-тема и она.

Теперь опишу я вст произшествія при сихт родахт точно теми словами, какими описалт я все сіе достопамятное произшествіе тогда вт журналт того года:

«Мы ноужинали (писалъ я тогда) прежде обыкновеннаго времени, дабы дать покой домашинмъ и произвесть желаемую тишину во всемъ домѣ, и имѣли много труда скрыть отъ всѣхъ приближеніе родовъ жены моей.

«Не успѣли мы лечь спать, какъ жена моя и начала чувствовать обывновенныя муки, кон продолжались долго и привели насъ въ великое смущение.

«Я препроводиль все сіе время власно какъ на величайшей каторгѣ и прямо можно сказать, находился между сномъ и бдѣніемъ, и страдая наивеличайшимъ безпокойствомъ душевнымъ.

«Наконецъ въ самую полночь или нѣсколько за полночь, на 7-е число, обрадовалъ насъ Всевышній благополучнымъ разрѣшеніемъ жены моей отъ бремени. Она родила мнѣ сына, котораго положили мы назвать по имени святого того дня, Павломъ.

«Достопамятно, что въ самое время рожденія его случилось рёдкое явленіе въ натурів, а именно сіверное сіяніе. Началось и составлялось оно въ самую ту минуту и сділялось довольно велико. «Я, будучи тогда въ неописанной радости, и увидъвъ оное вышедши на крыльцо, счелъ сіе хорошимъ предзнаменованіемъ и самъ себъ въ восхищеніи сказалъ:

«Смотри пожалуй какой случай: уже не просілеть ли и сынь мой, ежели живъ будетъ, чёмъ-нибудь на Сёверѣ? Но ахъ! — продолжалъ я самъ себѣ говорить: я бы всего болѣе желалъ, чтобъбыть онъ добродѣтеленъ и любилъ бы своего Создателя! Вотъ первое чего я желаю новорожденному моему сыну, вѣдая довольно, что когда сіе будетъ, то будетъ онъ благополученъ!»

Сими точно словами описалъ я въ дневномъ журналѣ того года сіе произшествіс и тогдашнее мое разсужденіе и желаніе, и ахъ! какъ хорошо сіе послѣ и совершилось въ свое время.

Впрочемъ, для любопытнаго свъдънія потомкамъ его, замѣчу я здѣсь, что родился онъ въ деревнѣ нашей Дворяннновой, въ хоромахъ посреди самой нашей спальни и на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ нынѣшнихъ хоромахъ дверь изъгостинной въ спальню; что при рожденіи онаго была теща моя Марья Аврамовна, да принимавшая его бабка Алена Никитична, жена бывшаго въ прежнія времена дядьки моего Артамона, да нѣмка, Ивановнина дочь Алена, а послѣ я.

Такимъ образомъ, по благости Господней получилъ я тогда себъ еще сына. И сколь много рожденіемъ онаго я ни былъ обрадованъ, но духъ мой расположенъ былъ такъ, что я въ журналъ своемъ къ выпечномянутымъ словамъ присовокупилъ слъдующія слова:

«Будеть ли онъ живъ, того не знаю, равно какъ и желать, и не желать того не могу довольно; это зависить отъ води Господней, и онъ пусть дълаетъ, что ему будетъ благоугодно!»

Всв последующіе за симъ дни проведи мы въ безпрерывныхъ угощеніяхъ притажавшихъ по обыкновенію къ жент моей на родины, для одаренія новорожденнаго серебромъ и золотомъ.

И было встхъ ихъ довольно много, ибо

кромв нашихъ родныхъ калединскихъ, дъдушки и тетушки, и здвинихъ, притзжали къ намъ дядя жены моей, Александръ Григорьевичъ Каверинъ съ женою, г. Полонскій съ женою, г. Ладыженскій съ женою и г-жа Ферапонтова съ матерью.

Но крестить его за разными обстоятельствами какъ-то поумедлили, и крещенъ онъ не прежде какъ 20 числа, слъдовательно безъ мала чрезъ див недъли послв рожденія.

Воспріемнивами отъ купели были, вопервыхъ, мон прежніе кумовья, другъ мой г. Полонскій и тетка жены моей Матрена Васильевна Арцыбышева. Вовторыхъ, стар'яйшіе изъ всяхъ тогда въ жизни пребывающихъ родныхъ нашихъ: прад'ядъ его, любезной нашъ старичокъ Авраамъ Семеновичъ Арцыбышевъ, и бабка его, дочь сего почтеннаго старца, а моя теща Марья Аврамовна; крестили же его въ дом'в посреди нашей гостинной.

Сей крестильной пиръ случился у насътогда на самое вербное, но гостей какъто было немного, и кромф кумовьевъбыль только г. Ладыженскій съ женою, землемфръ Сумароковъ и братъ Гаврила Матвфевичъ.

Между тъмъ достопамятно было, что въ теченіе помянутыхъ двухъ недъль про- изошли въ домъ моемъ и со мною нъ- которыя замъчанія достойныя произшествія.

Во-первыхъ, въ иятой день послѣ рожденія сына моего имѣлъ я удовольствіе получить изъ Петербурга и ту 15-ю часть «Трудовъ» Общества, которой я гакъ давно дожидался и въ полученіи которой уже совсѣмъ было-отчаявался.

Въ оной нашелъ я сочинение мое «О удобрения земель» также напечатаннымъ, которое было уже осьмое изъ произшед-шихъ до того времени отъ меня.

Во-вторыхъ, что на другой день послѣ сего получилъ я съ газетами поэму «Любовь», которую господчну неизвѣстному сочинителю угодно было одарить насъ всѣхъ, получающихъ газеты, и для меня

было сіе тыть пріятные, что оная власно какть предвозвыщала, что новорожденной сынть мой будеть всыми знающими его любимъ. А въ слыдующій запыть день, то-есть 14-го марта, произошло у меня въ домѣ одно весьма рыдкое произшествіе.

Одному пзъ пътуховъ нашихъ вздумалось войтить не въ свое дѣло и снести я й цо; и какъ яйцы сего рода случилось мнъ тогда еще впервые видѣть, то не могли мы оному довольно надивиться.

Оно было нарочито велико, по не совстмъ кругло, а продолговато, и къ одному концу узко и совстмъ почти остро, и загнувшись немного въ сторону, какъ будто винтикомъ. Что касается до скорлупы, то была она итсколько потонте обыкновенной и не такъ бъла, а немного красновата. Я не преминулъ его тогда же свъсить, и нашелъ, что въсу въ немъбыло съ четвертью золотникъ.

Въ-третьихъ, достопамятно было то, что въ промежуткъ сего времени происходило у насъ по межевымъ дъламъ миротворение съ княземъ Горчаковымъ
по спору о его Певолочи. Самого князя
при томъ не случилось, а имъли мы дъло съ его повъреннымъ, который былъ
изрядный и неглупый малый.

Онъ протестовалъ противъ насъ, да почти и дъльно, въ неправильномъ показаніи поверстнаго лѣса; но какъ при съъздъ нашемъ къ межевщику предложилъ я, что есть-ли князю жаль своей Певолочи и не хочетъ разстаться съ симъ лѣсомъ, то не угодно-ли ему съ нами помъняться и вмѣсто ей выттить совсѣмъ изъ нашего владѣнія и дачъ, и уступить намъ тотъ маленькой участокъ, которой онъ въ нихъ имѣетъ.

Сіе предложеніе пов'єреннаго княжова неожидаемостію своею такъ поразило. что онъ даже тому обрадовался и казался быть на то очень согласнымъ, но отдаваль намъ только не всю часть, а половину оной; но какъ мы на то не соглашались, то отправиль онъ нарочнаго съ изв'єстіемъ о томъ въ Москву къ князю.

и отложено дъло сіе до полученія отъ него отвъта.

Итакъ, дѣло сіе получило гораздо лучшее начало, нежели какого я ожидалъ, и я могъ уже ласкаться надеждою, что мы съ княземъ раздълаемся миролюбно.

Напротивъ того волостные опять растревожили мой духъ подачею такого свъденія, въ которомъ написано было ихъ дачной земли такъ много, что надлежало явиться у нихъ недостатку, толико для насъ бъдственному и опасному.

Четвертое было то, что при случав посылки около сего времени въ Москву, отправилъ я цълую партію такихъ книгъ изъ моей библіотеки, въ которыхъ не было мнѣ дальней надобности, для промѣны оныхъ на иныя лучшія, новѣйшія и мнѣ надобнѣйшія. Знакомство, сведенное съ тогдашнимъ книгопродавцемъ Ридигеромъ, подало мнѣ къ тому поводъ, а дѣло сіе и получило успѣхъ вожделѣнный.

Навонецъ, зам'вчанія достойно, что въ саный день крестинъ моего сына родилась во мнъ превеликая охота къ хмълеводству, о которой части до того я всего меньше помышляль; а тогда, читая по утру одно новъйшее датское экономическое сочинение, нашель въ немъ описаніе новаго хивлеводства, такъ имъ прельстился, что положилъ непременно къ оному приступить, какъ скоро настанетъ весна; и не только сделаль сіе действительно, но получивъ чрезъ то следъ къ новымъ и дальнейшимъ выдумкамъ, такъ сію часть разработаль, что въ состояніи быль потомъ писать о хмелеводстве въ Экономическое Общество и надълаль сочиненіемъ симъ множество въ государствѣ шума и славы, и выдумкѣ моей подражанія. Но я возвращусь къ тому времени, на которомъ я остановился, то-есть къ крестинамъ моего сына.

Окрестивъ его на вербное, принядись мы опять за наши межевыя дъла, и какъ повъренной княжой получилъ уже отъ господина своего отвътъ и князь почти на все, кромъ небольшой прибавки, соглашался, ибо мы, въдая, что ему и не можно было всей части своей за Нево-

лочь отдать, предлагали ему 12 десятинъ для приръзанія изъ нашихъ дачь къ его Злобину, а онъ требовалъ 25; то по поводу сему и было у насъ для трактованія о семъ дъль собраніе.

Я собраль нъ себъ всёхъ нашихъ старость и повъренныхъ и пригласиль къ тому же и сосъда своего Матвъя Никитича; началь съ ними совъщаться, какъ бы намъ раздълаться лучше съ княземъ, и какъ повъренной его требоваль уже 20 десятинъ и никакъ не хотълъ брать меньше, то мы, поговоривъ и посовътовавъ между собою, и согласились наконецъ сіе количество князю къ Злобинской его землъ изъ своей приръзать, а онъ уступилъ бы намъ всъ свои разбросаниме по нашимъ дачамъ клочки и участки, которыхъ набиралось втрое болъе противъ количества сего.

Итакъ, дело сіе положили мы совсемъ уже на мере и почти кончили, какъ вдругь сказали мие, что въ самое то время возвратился съ Москвы и братъ мой Михайла Матвевичъ.

Обрадовавшись сему, послаль я тотчась къ нему звать его къ себъ, оканчивать виъстъ съ нимъ сіе дъло, ибо въдая упорный и дурной его нравъ, хотълъ, чтобъ онъ лично имълъ въ томъ участіе.

Онъ тотчасъ къ намъ и явился. Но не успѣли мы ему пересказать всего дѣла и начать переговоры, какъ Михайла нашъ Матвѣевичъ въ гору, и не зная ни уха ни рыла, и такъ сказать, ни аза въ глаза, спориль и не хотѣлъ никакъ на помянутыхъ условіяхъ мириться.

Мы съ Матвъемъ Никитичемъ такъ, мы сякъ, но не тутъ-то было; несетъ себъ чепуху и нелъпицу, и окончанному почти совсъмъ дълу, ни дай ни внеси, дълалъ остановку и помъщательство.

Господи! какъ мий тогда на него досадно было и болфе потому, что спорить быль онъ мастеръ и охотникъ, и болфе получать ему очень хотфлось; а какъ къ дълу, такъ мы съ нимъ за дверью и тогда хлопочи и убычься я одинъ, а онъ въ сторонф. А для самаго того и старался я его всячески уговаривать; но какъ онъ викакъ недавался подъ ладъ, то нечего было дълать, принуждены были наконецъ отказать и отпустить ни съ чёмъ повъреннаго.

Не могу вспомнить какъ досадно было мить сіе его неблаговременное нехоттивніе и сь какимъ прискорбіемъ приступилъ я къ сей необходимости.

Я разбранился почти съ нимъ по отпускъ повъренцаго, и такъ былъ недоволенъ, что бросилъ бы, еслибъ можно было, все сіе дъло и оставилъ бы сего глупаго упрямца одного хлопотать.

Но какъ для собственнаго своего участія въ семъ дѣлѣ не могъ я сего сдѣлать, да и вѣдалъ, что онъ въ состояніи былъ только спакостить и испортить все оное, а поправлять и отвѣтствовать я же долженъ буду, то принялся я вновь его, и непутнымъ уже дѣломъ, уговаривать; и насилу-насилу уломали мы его, и государикъ нашъсклонился. И тогда ну-ка мы посылать скорѣе за повѣревнымъ и звать его обратно, и по счастію догнали его скоро и онъ возвратился.

Итакъ, положили мы на словъ, ударили по рукамъ, и условились написать черную полюбовную о семъ соглашеніи сказку, и чтобъ послать ее на разсмотрѣніс къ князю, которую въ тотъ же часъ и начеркалъ и, какъ мнѣ разсудилось лучше, и оную въ тотъ-же день въ Москву къ князю и отправили.

Достальные дни страстной недёли и самое Благов'вщенье, случившееся тогда въ великую пятницу, проведи мы дома, и я во всё сій дпи занимался особымъ дёломъ.

Изъ Москви привезли ко мит множество, вымъненныхъ на стария, новыхъ книгъ; и какъ многія изъ нихъ были безъ переплету, то по недостатку переплетчика принялся я самъ ихъ складывать и переплетать, сколько умъкось, дабы ихъ спокойнъе читать было можно, и замявся тъмъ во все сіе прездное время.

Между тъмъ приблежнися и врездникъ изсхи. Сему случилось въ се 27-го марта, и была тогда у насъ не только совершенная еще зима и путь ни мало еще не трогался; но въ самую ночь
подъ сей великій праздникъ была такая
мятель, что побхавшіе ночью къ завтрени проплутали и вибсто церкви иной
проскакалъ въ Болотово, иной попалъ въ
Трудавецъ, что случилось и съ монии состалми, непохоттвиними такъ, какъ мы.
подражать нашимъ предкамъ и ночь сію
препроводить на погостт, ночуя у попа
въ домъ. Мятель сія продолжалась и во
весь первый день пасхи. Одиако мы пронели его и всю святую недълю нарочито
весело.

Но она была бы намъ еще веселье, естьлибъ привезенныя, или паче, страшныя въсти не возобновили прежнихъ нашихъ горестныхъ чувствованій и не наполнили сердца наши вновь страхомъ и ужасомъ. Ибо прифажіе разсказывали намъ уже за достовърное, что въ Москвъморовая язва открылась уже совершенно и начинаетъ усиливаться; что вымерла уже вся суконная фабрика у каменнаго моста, и что язва и въ другихъ частяхъ города открылась; что сіе принудило все бывшее въ Москвъ дворянство уъзжать съ великимъ посифиеніемъ изъ города и разъъзжаться по деревнямъ своимъ, и что всъ дороги наполнены были экипажами оныхъ.

Нельзя довольно изобразить, какъ перетревожены мы были всеми сими известіями. Мы горевали при свиданіяхъ нашихъ и твердили только напрерывъ другъ предъ другомъ: «Ахъ! великій Боже! что съ нами бёдными будетъ, когда пагубное сіе зло распространится и до насъ? куда намъ тогда дёваться, и что дёлать?

Совствъ темъ, сдълавшаяся вскорт послт того половодь и вскорт за нем наступившая весна, занявъ мысли наши множествомъ вешнихъ дълъ, поуспоконла опять нтсколько сердца наши.

Я препроводиль весь апраль масяць въ многоразличных в хозяйственных далахъ и упражненияхъ; более же всего занимали меня сады мон. Въ нихъ завелъ я впервые тогда хмільники новоманерные, а нижній свой садъ началь обработывать разными уступами и усаживать оные плодовитыми деревьями и кустарниками. А между тімь не оставляль видаться и съ сосідями своими и развізажать временно по госіямь, изъ которыхъ недальнихъ развізадовь быль одинь ніссколько примінанія достоинь.

Тетка наша, г-жа Арцыбышева, жившая до того въ маленькомъ и тъсномъ домикъ, расположилась съ началомъ сей весны начать строить себъ порядочной и большой домъ.

Планъ оному былъ у насъ съ нею давно уже сдѣланъ, и какъ приготовлены были и всѣ потребные къ тому матеріалы, то просила она меня, чтобъ я къ ней приѣхалъ и помогъ ей разбить и заложить домъ сей, и кстати-бы и садъ ея, и превратить въ регулярной.

Просьбы сей нельзя было никакъ не послушать, и какъ случилось сіе при самомъ началь весны и въ такое время, когда не можно было ни на чемъ вхать, то, желая ей услужить, решился я вхать къ ней даже верхомъ. Но сія взда не только меня въ прахъ измучила, но чутьбыло не повергла меня въ болезнь самую.

Измучившись и отъ верховой тады, какой никогда почти столь дальной не
имтать, и уставши въ прахъ при разбиванін дома и сада, а того паче будучи
принужденъ за темпотою ночевать у ней
на дворт; ни то отъ того, ни то простудившись, получилъ я порядочную и довольно сильную лихорадку, и съ трудомъ
уже возвратился домой, и тутъ насилу
чрезъ нтсколько дней оправился и отъ
ней освободился.

Наконецъ, 23-го числа сего мъсяда кончили мы и спорнос свое дъло по Неволочи съ княземъ Горчаковымъ. Посыланная къ нему черпая наша сказка привезена была уже обратно съ нъкоторою переправкою. Онъ не соглашался никакъ взять меньше 25-ти десятинъ, и мы сколько ни упирались и сколько ни говорили между собою, но наконець, желая кончить сіе діло и выжить его изъ своего внутренняго сосідства, согласились уже и сіе число дать и ударивь по рукамь, переписали и подписали сказку и подали ее въ сей день межевщику; чіть все сіе діло благополучно и съ немалою для насъ выгодою и кончено.

Въ последній же день сего и всяца распрощались мы съ сожалвніемъ съ привхавшимъ къ намъ проститься второвласснымъ землем вромъ господиномъ Сума роковымъ, отъвзжавшимъ совсемъ отъ сихъ местъ.

Намъ было его, какъ искренняго пріятеля нашего, очень жаль, ибо на него мы во многомъ полагали надежду, а на товарища его господина Лыкова худо надъялись.

Сей вскорт послт сего и подтвердилт намъ поступками своими не весьма выгодное о себт митніе. Не уситлъ настать май мтсяць, какъ онъ и предпріялъ мирить насъ съ волостными и назначилъ къ тому 5-е число сего мтсяца, что случилось тогда быть на самое Вознесенье. И какъ день сей былъ для насъ по встив произшествіямъ въ оный весьма достопамятнымъ, то, заимствуя изъ своего тогдашняго журнала, и опишу я все происхожденіе сего миротворенія подробнтье.

Итакъ, не успѣлъ настать оный день. какъ побывавъ у церкви и отобѣдавъ дома, собравшись и поѣхали всѣ мы, дворяниновскіе помѣщики, къ межевщику. въ Саламыковской заводъ, гдѣ онъ нмѣлъ свою квартиру.

Какъ случилось сему дню быть крайне ненастному, то таучи туда, отъ проливного и холодиаго дождя такъ мы перемокли и иззябли, что принуждены были затхать въ Ченцовт къ одной намъзнакомой намъзнакомой

У межевщика нашли мы обоихъ повъренныхъ отъ волости; одинъ изъ нихъ. съ половины Александра Александровича, былъ прежній Ченцовской такъ - называемый надзиратель, Лобановъ, а другой, съ половины Льва Александровича, совствит новой, итвакой московской житель, служившій въ копюшенной канцеляріи, по имени Никандра Савичъ, а по прозвищу Пестовъ.

Сему человъку поручено было отъ Нарышкина разводиться съ сосъдями. Я его тогда еще въ первой разъ видълъ, и онъ показался мнъ знающимъ человъкомъ, а притомъ самымъ іезуитомъ, и удалъе еще прежняго ихъ повъреннаго ІЦе потева.

Сперва мирили волостныхъ съ ходыкинскими и агаринскими, а потомъ дошло дѣло и до насъ.

Межевщикъ развернулъ нашъ планъ и показаль все свое исчисленіе, дабы увърить насъ въ върности онаго; а потомъ, для удостовъренія насъ въ подлинности показаннаго въ свъденіи волостномъ количества дачной ихъ земли, приказалъ имъ предъявить подлинную писцовую книгу, данную волости отъ стариннаго и общаго писца князя Булата Мещерскаго за собственнымъ подписаніемъ онаго. Какъ въ оной всъ волостныя 44 деревни и превеликое множество пустошей описаны были особенно и во всей подробности, то составилась изъ того толстая и превеликая книга, переплетенная въ порядочной старинной переплетъ.

— «Ну, вотъ. государимои! сказалъ намъ межевщикъ: извольте смотръть сами и хоть всю ее читайте, отъ доски до доски, или свърьте общую показанную на концъ сумму и число всей пашенной земли и угодьевъ съ свъдъніемъ, поданнымъ отъ волостныхъ. Вотъ вамъ и свъдъніе ихъ».

Что оставалось тогда намъ дълать? Казалось, что межевщикъ сделалъ съ своей стороны все, чего отъ него могли мы только требовать. И какъ о томъ, чтобъ всю книгу читать, по величинъ ея, п помыслить было не можно; то я, взявъ свъдъніе и сравнивъ оное съ общею суммою и количествомъ земли, означеннымъ при концъ книги, которое мъсто было у нихъ принскано и замъчено, увидълъ, что въ свъдъніи не прибавлено было межеро. И

какъ было оно такъ велико, что выхо дило дъйствительно въ волостной землъ двухъ тысячъ земли недостатка, то при разсмотрѣніи ономъ сердце во мнѣ въ такомъ было волненіи, что хотѣло равно какъ выскочить.

При такихъ обстоятельствахъ не зналъ я что сказать, когда спросилъ меня межевщикъ, что я теперь думаю? Ибо могло-ль притти мнт и въ мысль тогда, что подъ всею сею паружною услужливостію скрывалось адское коварство и криводушіе сего толь много нами обласканнаго, и столь дружески съ нами обходившагося бездъльника землемтра?

Могъ ли я подумать что по милости его предлагаема мн была тогда совершенная пасть и сущая отрава, долженствующая произвесть намъ вредъ и убытокъ весьма чувствительной, и отъ котораго спасла насъ потомъ уже сама невидимая деспица благод втельствующаго намъ Промысла Господня, какъ о томъ послъ въ свое время упомянется. А тогда нельзи было никакъ и подумать и малейшаго возыметь подозренія, чтобъ скрывался туть какой-нибудь обманъ; но я по праводушію своему и попалъ. по пословицъ говоря, какъ сомъ въ вершу, и повъривъ всему тому, не зналъ, что сказать межевщику вопрошающему меня.

Сей же криводушникъ, воздоживъ на себя тогда личину дружества, и желая еще болте смутить и оглумить меня вътогдашнемъ замтшательствъ, схватилъ меня за руку и отведя въ другую комнату, сталъ какъ доброй совътовать миъ недопускать спора нашего отвюдь до конторы, а помириться какъ-нибудь съ волостными.

- «Сами вы знаете, говориль онъ мить: можно-ли вамъ съ такимъ большимъ примъромъ, какой въ вашихъ дачахъ оказывается, показаться въ контору. Не легко-ли вы тамъ всего его лишиться можете? и не лучше-ли здѣсь хоть отдать имъ, проклятымъ, сколько-нибудь да помириться?»
  - То такъ, батюшка! отвъчалъ я ему:

но мы не совстви вторы еще размежеваны и пустоми не разръзаны, и почему знать, можеть быть въ прикосновенных в къ волости земляхъ столько примъра и не окажется, сколько вы теперь во всей вообще вычислили.

Бездельникъ сей усмехнулся сіе услышавъ, и подхвативъ речь мою, сказалъ:

— «Да неужли думаете вы, чтобъ они такъ глупы были и допустили васъ перепустить изъ пустоши въ пустошь землю? Нътъ, братецъ! эту штуку они очень знають и ихъ трудно будетъ обмануть. Впрочемъ воля ваша, а мой згадъ, чѣмъ скоръй къ миру тъмъ лучше».

Что оставалось тогда на сіе говорить? Я не сомнѣвался нимало, что самъ же овъ во всемъ ихъ надоумитъ и наставитъ и другого не находилъ, какъ прикраивать себя къ обстоятельствамъ времени и его, какъ друга и пріятеля, просить, чтобъ по крайней мѣрѣ помогъ онъ намъ по силѣ ѝ возможности своей при семъ миротвореніи и уговорилъ волостныхъ взять съ насъ, колико можно меньше.

— «О, въ этомъ можете вы, сказалъ онъ мнѣ: совершенно на меня положиться, и я по ласкъ и дружбъ вашей ко мнъ все употреблю, что только мнъ будетъ возможно».

И дъйствительно, начавъ потомъ насъ мирить и услышавъ, что повъренные полъзли въ гору и требовали всего заспореннаго мъста, сталъ ихъ, какъ добрый, всячески уговаривать, чтобъ помирились ови съ нами на условіяхъ какихъ-нибудь сходнъйшихъ.

Мы прокричали и проговорили тогда съ ними истинно часа три, и не прежде какт по многомъ преніи и уговариваніи межевщикомъ и ихъ и насъ, наконецъ согласились на томъ, чтобъ пожертвовать имъ и дать на каждую половину по 30 десят.: Пестову изъ пустопи нашей Хмыровой, подлѣ рѣчкъ Трешни, а Ченцовскому надзирателю изъ пустопи Гвоздевой за Елкинскимъ заводомъ.

Пожертвованіе сіе сколь ни было намъ прискорбно, больно и чувствительно, но

мы тогда радовались еще, что волостные согласились взять въ сравневіи съ 400 десятинами количество ничего почти незначущее; а притомъ утвшало насъ ньсколько и то, что и землю сію предлагали мы имъ въ мъстахъ самыхъ худшихъ изъ всёхъ нашихъ дачъ, и ничего почти не стоющую, а особливо лежащую въ отдаленности отъ насъ за рѣчкою Трешнею, не только голую глину, но изрытую всю столь многими водороннами, что мы называли мъсто сіе «воробьевскими горами», и никогда почти хлъба на ней за всегдащемиъ неурожаемъ не съвали. И потому спъшили уже сами, чтобъ скорће написать полюбовныя сказки.

Сіе можеть бы и учинили мы тогда-же и помирились совершенно, естьлибъ не восхотвлось ченцовскому повъренному увидъть весь отдаваемой ему нами клоктвемли напередъ въ натуръ, и не вздумалось ему подбить къ тому же и Пестова, и потому просить землемъра отложить то дъло до утрева.

Не могу изобразить, какъ досаденъ былъ мнт тогда сей щербатой надзиратель ченцовской и съ какимъ пеудовольствіемъ потхали мы домой, будучи принуждены дать имъ слово вытхать въ последующій день на поле и согласиться показать имъ всю отдаваемую имъ землю въ натуръ.

Но, ахъ! какъ часто досадуемъ мы на то, чему бы надлежало намъ радоваться! Изъ послъдствія оказалось, что самая сія нечаянная остановка произошла не по слѣпому случаю, а по устроенію благодітельствующихъ намъ судебъ и для нашей же пользы и выгоды, какъ о томъ упомянется послѣ въ свое время.

Итакъ, по условію, на другой день и выбхали мы поутру въ поле, но не нашедъ еще никого, принуждены были дожидаться долгое время, и наскучивъ тщетнымъ ожиданіемъ посылали провѣдывать; и какъ посланный привезъ намъ извѣстіе, что меженщикъ будетъ послѣ обѣда, и намъ тогда дастъ знать, то мы хотя и подосадовали, но поѣхали и сами домой обѣдать. Но и послѣ обѣда нѣсколько часовъ прождали мы присылки, и насилунасилу прислади они намъ сказать; что ноъхали. Тогда, ни мало немедля, бросившись на лошадей, поскакали и мы на Гвоздевское поле за Елкинскій заводъ.

Я встрытиль ихъ противь такъ-называемаго Савина - верха и упросиль ченповскаго надзирателя, чтобъ онъ согласился на ихъ половину взять наиболые землитуть, около Савина-верха, а подлы-бъ пруда немного, на что онъ и согласился.

Послѣ сего приѣхали мы къ плотинѣ и начали говорить о прудѣ. Мы прокричали и проторговались тутъ часа три, и нельзя было безсовѣстнѣе быть волостныхъ и повѣреннаго ихъ, помянутаго надзирателя ченцовскаго.

До сего времени почиталь я его добрымь, смирнымь, простымь и прямодумнымь человыкомь, почему и оказываль ему всегда благопріятство, когда случалось ему бывать у меня съ нышцами; но тогда узналь я, что быль онъ самый негодный и глупый человыкь, и что ничего ныть хуже, какъ имыть съ глупымь человыкомь дыло.

Они недовольны были тёмъ, что мы, будучи самою необходимостью принуждаемы, уступали имъ самый родной берегъ ръви, за воторый сами они намъ въ старину оброкъ плачивали, но хотёли загородить у насъ и весь выгонъ и отбить насъ даже отъ бучила, нужнаго намъ для ловленія рыбы; и насилу-насилу могли дураковъ усовъстить, и наконецъ положили на мёръ покуда имъ взять, и назначили мъсто.

Но туть явись новое помѣшательство! негодяй щербатой или паче беззубой повъренной ихъ сказаль, что онъ хотя и соглашается такъвзять, но безъ управителя своего не смѣетъ, а отпишетъ напередъ къ нему въ Москву и спросится.

Господи! какъ мий тогда на сего негодля было досадно! Но какъ нечего было двать и мы всемъ темъ провели время до самаго вечера, и въ Хмырово вхать было некогда, то принуждены были отложить прочее до утрева, а всёхъ ихъ противъ хотенія зазвать къ себе и стараться еще всячески угостить, дабы при томъ придожение къ срусской старанъ» 1871 г.

можно было еще обо всемъ поговорить, что мы в непреминули учинить.

Главнъймее наше стараніе было о томъ, чтобъ уговорить саламыковскаго повъреннаго, Пестова, взять отъ насъ меньше 30-ти десятинъ, или по крайней мъръ взять сіе число за ръчкою Трешнею на упомянутой выше сего Воробьевой горъ, и учинить сіе стоило намъ великаго труда.

Въ несчастю мешаль намь и при семъ случае умница мой, братецъ Михайла Матвевнчъ. Нагнавъ въ голову себе совсемъ неблаговременно множество лишняго виннаго чада, забарабошиль онъ у насъ опять совсемъ не кстати, и только кричалъ: «не даю ничего, а еду самъ въ Петербургъ, еду къ господамъ Нарышкинымъ!»

Мы такъ, мы сякъ уговаривать его, но не тутъ-то было, несетъ только вздоръ н околесную и никакъ подъ дадъ не давался: я, да я! да и только всего!

Господн! накъ досаденъ мнѣ былъ тогда этотъ человъкъ! Наконецъ, какъ мы истощили уже всѣ силы и не могли никакъ его уломать, то принужденъ я былъ рѣ-шиться, несмотря на него, продолжать свое дѣло, и согласиться на тридцати десятинахъ, и былъ доволенъ уже и тѣмъ, что онъ соглашался взять наим Воробъевы горы, а достальное, буде чего въ нихъ не достанетъ, по сю сторону рѣчкиТрешни.

Съ ченцовскимъ же повъреннымъ условились мы, чтобъ наутріе то мъсто подлъ Елкинскаго пруда, которое мы ему отдавали, напередъ снять на планъ и вымърить, дабы ему о томъ основательнъе можно было своего управителя увъдомить. И какъ межевщикъ объщалъ прислать для сего измъренія ученика, то на томъ мы въ сей день и разстались.

Итакъ, поутру на другой день поъхалъ я къ сосъду своему Матвъю Никитичу, чтобъ, позавтракавъ, съ нимъвивств вхать для помянутаго измъренія, а между тъмъ послади и за Михайлою Матвъевичемъ, который и пришелъ, но по несчастію хвативши опять рюмку другую дишпюю.

Боже мой, какъ риакся я тогда досадою на него, и жакъ ругатъ и бранилъ его въ душъ-жий важномъ случав, когда люди двло двлають, не могь себя никакъ повоздержать отъ проклятой своей привычки.

Совствить темъ, котя онъ и побарабошилъ, но требованія его были уже совствить инмя. Онъ говорилъ только, что потдетъ въ Петербургъ просить Нарышкиныхъ изъ милости, и требоваль отъ насъ, чтобъ мы ему всю ту землю отдали, которую отдаемъ теперь Нарышкинымъ и которую коттяль онъ выхлопотать.

Услышавъ сіе не могъ я, чтобъ внутренно не смѣяться тому, вѣдая суетность словъ его и будучи удостовѣренъ въ томъ, что ничему тому не бывать, соглашался поднисать и руками и ногами обѣщаніе свое отдать ему землю, естьли онъ ее выхлопочеть: но теперь бы только онъ приступиль бы вмѣстѣ съ нами къ миру и не мѣшалъ бы дѣлу.

Полученное извъстіе, что ученикъ приъхалъ, окончило сіе наше преніе и мы, поъхавъ туда, нашли тамъ и самого ченцовскаго надзирателя, восхотъвшаго-было опять каверзить, и требовалъ новой прибавки. Но мы не соглашались уже прибавлять ни на волосъ и принудили его остаться на вчерашнемъ и приступить къ дълу, которое и заняло насъ довольно времени; по окончаніи же онаго, желая скоръй сдѣлать всему дѣлу конецъ и какое-нибудь рѣшеніе, поѣхали мы къ межевщику.

Но тамъ нашли мы новое замѣшательство: дурневскіе мужнки, которымъ отдаваемая нами въ Хмыровѣ земля долженствовала достаться, безъ насъ приступили къ своему повѣренному Пестову и насказали ему невѣдомо что о нашихъ Воробьевскихъ горахъ, говоря что эта земля ни къ чему не годная, и что имъ она даромъ ненадобна. Симъ сбили они Пестова съ пахвей и произвели то, что онъ перемѣниъ свое слово и требовалъ всѣ 30 десятинъ по сторону Трешни.

Боже мой, вакъ это было для насъ досадно; на сей сторонъ дать намъ нивакъ не хотълось, а пособить было нечъмъ. Словомъ, мы вздумали-было уже все дъло бросить и иттить въ контору. Но вдругь вздумалось мнѣ сказать ему двѣ вещи: во-первыхъ, что бралъ-бы онъ любое, любо 30 десятинъ съ Воробьевскими горами, любо 20 десятинъ по сю сторону рѣчки; во-вторыхъ, что естьли пойдемъ мы въ контору, то въ случаѣ, естьли станутъ рѣзать, то отрѣжемъ все къ чендовской половинъ, а на ихъ половину не достанется ничего.

Сіе слово заставило его задуматься и сдёлаться сговорнёйшимъ. Межевщикъ старался его всячески уговорить и присовётовалъ послать за дурневскими мужика-ми, коихъ и принуждены мы были ждать до вечера.

Между темъ хотелось ине и съ ченцовскими переговорить и положить также на слове. Но какъ Лобановъ, отъ насъотставши, заёхалъ въ гости и хоть занимъ посылали, но приёхалъ не своро,то провели мы все сіе время въ ностороннихъ разговорахъ. Пестовъ былъ неглупъ и можно было говорить съ нимъобо всемъ.

Въ сихъ разговорахъ нечувствительно дошли мы до садовъ, и какъ я примътилъ, что былъ онъ превеликій до нихъ охотникъ, но ничего не зналъ: то, пользуясь симъ случаемъ, началъ я ему точить балы и все что зналъ ему разсказывать. Симъ удалось мив его такъ очаровать, что онъ былъ чрезвычайно доволенъ и радъ бы былъ проговорить сомною о томъ невъдомо сколько, еслибъприъхавшіе мужики и Лобановъ не помішали.

Туть начался у насъ опять торгь и крикъ: но Пестовъ держаль уже очевидно мою сторону и самъ убъждаль мужиковъ, и подозвавъ, показываль имъ на планъ то мъсто.

Мы проговорили очень долго, и наконецъ насилу-насилу ударили по рукамъ, и я втеръ имъ въ руки свои Воробьевы горы, и былъ твиъ доволенъ.

Окончавши съ нимъ началъ я съ Лобановымъ дело. Сему не хотелось намъ дать сколько темъ, а сколько-нибудь выворотить за прудъ; но сего учинить не было никакой возможности. Онъ былъ упрямъ какъ чортъ и безсмысленъ какъ скотъ, и ничего съ нимъ сдѣдать было не можно.

До самой ночи мы прокричали и ничего еще не положили. Но наконецъ принуждены мы были согласиться и сему дать тридцать десятинъ, и онъ объщалъ писать о томъ къ управителю.

Разставшись на семъ, приъхали мы домой уже ночью; и какъ хотълось миъ желъзо ковать покуда оно было еще горячо, то поутру спъшиль я написать скоръй къ саламыковскимъ повъреннымъ полюбовную сказку и послать ее на заводъ.

Они тамъ прибавили кое-что, и велъди переписать, и подписавши къ нимъ прислать; а сіе мы тотчасъ и сдёлали, а межевщикъ, получа ее, вмёстё съ повёреннымъ и поёхалъ тогда въ Москву и повезъ ее съ собою.

Симъ-то образомъ кончилось тогда наше миротвореніе; однако не думайте, чтобъ на томъ осталось. Нѣтъ! любезный пріятель! происходило еще много до послѣдняго окончанія межеванья и было много совсѣмъ пеожидаемаго и страннаго, о чемъ разскажу я вамъ въ свое время; а теперь дозвольте мнѣ сіе слишкомъ увеличившееся письмо кончить и сказать, что я есмь и прочая.

(Декабря 19 дня 1807 г.).

### Письмо 150-е.

Дюбезный пріятель! Продолжая мое повъствованіе скажу вамь, что на другой день послѣ помянутаго соглашенія съ волостными въ разсужденіи ихъ спора, случилось быть нашему вешнему годовому деревенскому празднику, въ который и посѣтили меня кое-кто изъ нашихъ сосѣдей.

И день сей достопамятень быль темь, что соседь и кумь мой г. Ладыженскій, будучи у меня съ старшимь своимь сыномь Никитою, оставиль ето жить у меня и кой-чему учиться, а особливо ариеметике и рисованью, чему я уже за нёсколько времени учиниль съ нимь начало. Ибо какъ мальчикь сей быль отъ натуры неглупь и понятень, то хотелось

мев твиъ услужить своему сосвду, а притомъ и самому ему знаніями своими доставить какую-нибудь пользу.

Итакъ, съ сего времени началъ онъ у меня жить и вивстъ съ племянникомъ монмъ кой-чему учиться. Въ семъ же последнемъ далеко не находилъ я техъ способностей, какія желалъ чтобъ въ немъ были.

Последующіе засимъ достальные дни месяца мая провель я наиболее въ разныхъ садовыхъ занятіяхъ и работахъ, и сады мои въ сію весну получили много кой-какихъ обновокъ и приходили часъ отъ часу въ лучшее состояніе. Слава обънихъ распространялась всюду и всюду.

Между темъ, не оставляль я видаться съ соседьми и разъезжать самъ кой-куда по гостямъ; но особливаго и примечанія достойнаго во весь сей месяць ничего не произошло, кроме того, что у соседа моего Матвея Никитича въ конце сего месяца родилась дочь его Оедосья, самая та, которая, оставшись изъ всёхъ его детей въ живыхъ, ныве моею соседкою и владеетъ всёмъ отцовскимъ именіемъ.

Какъ всёхъ его дётей крестиль я, то быль и сей его дочери воспріемникомъ вмёстё съ дочерью господина Хвощинскаго, Ольгою Васильевною, а самъ онъ съ тещею хозяина быль первымъ кумомъ.

Вскорт васимъ наступилъ мъсяцъ іюнь, въ которой въ Москвт такъ уже усилилась язва, что изъ опасенія, чтобъ она не распространилась всюду и всюду, принуждено было помышлять о недопусканіи вытажать изъ оной встать. Однако предпріятіе сіе было уже слишкомъ поздно, и многіе усптан уже развезть зло сіе во многія другія мтста.

Но что касается до тёхъ мёсть, гдё мы жили, то не было еще въ окрестностяхъ нашихъ ни малёйшаго слуха объоной, а потому и были мы еще сповойны, а смущались только одними слухами о Москве.

Я съ моей сторони всю

почти на садала монкъ и занимался на нихъ, кроме другихъ разныхъ делъ, на особливости внова насажденнима своимъ кислемъ и разноманерными перенілия онаго.

Также не было дня, въ воторой бы не исинтиваль я составлять изъ развихь цейтовъ развихъ домашнихъ красокъ. И какъ мей нине изъ нихъ очень удавались, то и тувствоваль отъ того превеливое для себя удовольствіе. Напротивъ того, вторую воловину сего місяца занимался болёе межевним хлопотами и разублами земли, в именю:

Во-первых в, надлежало намъ всёмъ, дворяниновскимъ владёльцамъ, раздёленъ между собою всю отмежеванную намъ церковную землю вийсте отхожаго нашего луга. Для сего надлежало мийснять ее всю аккуратийе на планъ, и расчисливъ сколько кому доводилось, кидать съ сосёдями жеребій и потомъ въ натурів ее разрізать; что все и про-навель и 14-го числа надлежащимъ порядъюмъ.

Во-вторыхъ, уступленная нами внязю Горчакову земля не была еще, согласно съ нашею полюбовною свазкою, отръзана; нтакъ, дошло наконецъ дъло и до ней, и господниъ межевщикъ населу-населу собрался кончить сіе дъло и утвердить межу въ Шаховъ, уничтожа нашъ дъланный своръ въ Неволочи. Сіе про-изведено было 15-го числа сего изсяца.

Въ-гретьихъ, надобно нашъ било всю доставшуюся намъ часть князя Горчакова, яли всё находившіеся во владёнів его разные разбросанные клочки принять во владёніе и ихъ всё, измёрнеъ, разверстать и раздёлить нежду собою.

Самое и сіє должень быль не ито ниой, какъ и же производить, и сосёди нои помотли мей въ томъ очень мало. Всякой неъ никъ любиль только брать да спорить, а дёло дёлать быль не въ состоянін; итакъ, и и ва симъ принуждень быль нёсколько дней пропластаться.

Вскор'в посл'я того таконал-жъ надобность потребовала нобывать ин'в въ наменть Каверин'я за Вашаною. Находилось и тами десятини ополо сороже приме нанной ки нами оти другихи нлади нени земли, которая не была еще у ділена между нами, разници плади плити.

И какъ никто изъ нихъ не умѣл не могъ дѣла сего произвесть такъ рядочно и основательно какъ и, то и сили они меня принять сей трудъ на би; и и принужденъ быль туда для с вадить, пробыть тамъ нѣсколько ди бродить по полю съ своимъ домашин инструментомъ, и имѣть довольно та клопотъ по сему дѣлу: ибо нѣкоторъ неъ нихъ котѣлось неправильно получ болъе, нежели сколько имъ следовало з ваять часть свою на любкахъ, а не жеребъю.

Итакъ, надобно было самону меъ наиъ разъъзжать и ихъ къ справед въйшему раздълу уговаривать, въ чи меъ наконецъ и удалось.

Наградою же за сей трудъ нослуж: мяй только то, что и увеличить знакство съ докомъ г. Епслинскато и съда его г. Ерюкова, Степана А ксандровича, ибомо дълу сему принумди и быль бывать у нихъ по нъскольку ра

А не усићать я, возвративникъ изъ са маленьнаго путешествія домой, еще дохнуть, какъ другая такал-их над ность принуждала меня събадить въ ] литико.

Туда привкать, наконецъ, давно на ожидаемой внутрений сосъдъ нашть ' конъ Васильевичь Бак в евъ. Съ си надлежало нашъ пораздълаться ивском съ землею.

Явивнійся въ такъ-називаемой по мин'я его противъ дачъ великій излатие а въ нашей половин'я великій недос токъ, побуждять насъ съ Мареов Ма келовио по требовать отъ него, что овъ съ нами, не входя въ судебныя , ма, поуровнятся вемлями и намъ ско ко-нибудь своего излишка отдалъ.

И макъ онъ быль человакь унио разсудительной, то унидань справад вость нашего требованія, не оказаль ( и самъ дальнаго оть полюбовной слёц отвращенія, а просиль только нась добромь, чтобь мы сволько-нибудь были противь его снисходительны; а самое сіе убъдило и нась не гнаться за всъмъ его великимь излишкомъ, а довольными остаться тъмъ, что онъ уступиль намъ островъ между двухъ вершинъ, состоящій десятинахъ въ 15-ти или нъсколько болъе, чъмъ и кончили мы миролюбно и сіе дъло.

Окончавши сіе діло, и проводивъ приізжавшихъ ко мит около сего времени многихъ и разныхъ гостей, лишь только принялся-было я за свои садовыя и другія діла, какъ гляжу опять кашинскій мужикъ на дворъ съ письмами отъ племянницъ монхъ и отъ господина Баклановскаго. Вст они увтдомляли меня, что и тамъ дошло до нихъ межеванье и просили меня, чтобъ я къ нимъ для онаго притхалъ.

-- «Нѣть, нѣть, матушки мон, сказаль я, прочитавъ сін письмы: у самого еще собственное межеванье на рукахъ, такъ не можно мнѣ никакъ отлучиться; оно поважнѣе гораздо вашего! У васъ дѣло обойдется можетъ быть и безъ споровъдальныхъ, а мое дѣло находится еще въкритическомъ положеніи и кончится еще Богь знаетъ чѣмъ».

Ибо въ самомъ дълъ съ того времени, какъ межевщикъ взялъ у насъ сказку, ничего по оному не происходило, и мы не знали даже и того, подписали-ли ее волостные или нътъ; и межевщикъ хотя часто у насъ по прежнему обыкновенію бывалъ, но ничего не сказывалъ, да и не заводилъ никогда и ръчи о межеванъъ, и мы не знали, что-бъ тому было причиною, а сами разспрашивать о томъ не почитали за нужное.

Пустоши же наши и тогда все еще оставались неразмежеванными и господинъ межевщикъ и не помыщляль о томъ, 
отлагая можетъ быть дёло сіе до того 
времени, какъ кончимъ мы миръ свой съ 
волостными совершенно.

При такихъ обстоятельствахъ не сталъ и долго мединть, но въ тотъ же сще дель, написавъ письмы въ Кашинъ, увъдомляль племянницъ своихъ, что миз ден.

тогдашнихъ сументельныхъ обстоятельствахъ отъ дома отлучиться никакъ не можно; ибо кромъ межеванья и самое опасеніе отъ моровой язви, о которой чась отъ часу распространялись болье слухи, и удерживало меня дома и не доз-BOLINIO HURRET OTLY VETTOCH OTL OHRIO, умалчивая о томъ, что мив и чрезъ-Москву въ такое опасное время такать ни для чего въ свътъ не хотълось, ибо собственная жизнь дороже мив былавстхъ тамошнихъ ихъ межеваньевъ, которое и въ самомъ деле не сопряжено было ни съ какою опасностію, ибо самимъ имъ въ споры входить не было никакой причины, а не слышно было, чтобъ вто и изъ постороннихъ хотвлъ заводить съ ними о земляхъ споры.

Сверхъ того, имѣли онѣ у себя изъ людей своихъ одного малаго, весьма умнаго
и приказныя дѣла очень знающаго, и на
котораго можно было смѣло положиться
и надѣяться, что онъ ничего не упустить, итакъ, чтобъ они меня не ожидали, амежевались бы сами, какъ ихъ Богъ на
разумъ наставитъ; человѣка же ихъ не
преминулъ я снабдить всѣми нужными
для всякаго случая наставленіями, асверхъ того просилъ убѣдительнѣйше в
внакомца своего, а ихъ дядю, г. Баклановскаго, о неоставленіи ихъ въ нужномъ случаѣ совѣтами и приказаніями
своими.

По отправленіи обратно сего приізжавшаго и Москву далеко кругомъ уже объізжавшаго мужика, принялся я за прежнія свои садовыя и кабинетныя упражненія.

Сін составляли въ сіе время наиболье въ писаніи нъкотораго рода экономическаго журнала или записокъ обо всемъ, что мив относительно до экономіи новаго чрезъ опити узнать и въ полезности чего удостовъриться случилось. И какъ къ запискамъ симъ приобщалъ к рестав, гдъ надобно было, и рисуночки, то и составились впослъдствіи времени того три прекрасныя книжки, кото-

нятся въ библютекъ моей подъ заглавіемъ «Плоди празднаго времени!»

Въ сихъ безпрерывнихъ занятіяхъ и не видалъ я, какъ промелъ весь іюнь и начался іюль ивсяцъ. Сёновосное время, которое, по причина занятія всёхъ додей покосомъ, отвлекло меня насколько отъ садовъ, но за то давало болбе свободи разъйзжать по гостямъ.

Впрочемъ, при саномъ началѣ мѣсяца сего обрадованъ я былъ присылкою опять ко миѣ, чрезъ нарочнаго солдата изъ Компры, XVI-й части «Трудовъ» нашего Общества, и имѣлъ удовольствіе видѣтъ въ сей части и увѣнчанный «нашавъ» мой, напечатанный виѣстѣ съ таковымъ же, сочененнымъ гослодиномъ Ричковымъ, мопмъ въ награжденіи соучастникомъ, мбо объщанное награжденіе раздѣлено намъ съ намъ нополамъ.

Сей котвлось мий давно уже выдать и потому и дожидался и сей части съ метерийніемъ, и очень доволенъ быль увидавъ, что «напазъ» господния Ричкопа далеко отствлъ отъ моего своем поменостію.

Весь йоль ийсяцъ провели им хорошо и благоволучно и на большую часть съ людьми. Рёдкій день проходить, въ воторой не было-бъ у меня гостей или мы куда не йздили-бъ.

То было и діло, что либо тоть гость на дворь, то другой, или саминь надобно было йхать въ кому-нибудь изъ друзей нашихъ и сосідей, и не только вблизи, но и въ самую даль, наприміръ, за Оку или за Алексинъ. Словомъ, давно не быром у насъ такъ гостисто, какъ въ сіс время.

Въ особинвости же часто взжали мы въ Калединку, для свидавія съ почтеннымъ старичкомъ нашимъ, живщимъ у своихъ ввучать, и провождающимъ врежя свое болбе въ молитвахъ и уединеніи.

Однако не радко таскали ми, и его кой-куда съ собою, а но накоторымъ надобностимъ надиль онъ нъ сіе время и въ Мосиву, и несмотря на всю двную опасность возвратился въ намъ благополучно.

Между такъ маленьній новорождени мой смить продолжаль жить, но бы какъ-то не очень здоровь въ сіе вре и ми не чали ему бить даже и живе прочія же дати чась оть часу возрасти и и обонии ими не могь довольно якобонаться, а особинно своею больш дочерью, которая далагась мильмъ июбевнымъ ребенкомъ.

Впротченъ, въ теченіе сего изсяца: немался я обывновенными окулаціонными прививнами.

У меня быль уже изрядный питомии и и не только из ономь приниваль из жество приниваюнь, но вздиль даже свое Калитино и принявшись приста и не и за тамошній садь, бившій из літо со множествонь плодонь, при наль яблони.

Что высается до межевых діль, они и вы теченіе сего мізсяца почива, а получиль я только извістіе изъ пі ской или тамбовской деревни о прибы и вы тамошнія мізста землеміра, отъ тораго должия была зависьть участь купкой моей дикой земли.

Ко мић прислади оттуда съ извѣстіє симъ нарочнаго. Сіе меня хотя и оза тило нѣсколько, однако обстоятельст были таковы, что мић не было еще из чими посифиать туда своем ѣздою.

Наступнацій потом'є м'всяць авгус провели мы весь такимь же почти об зомъ, какъ и іюль и ве'в были доволі еще спокойны.

Служи о моровомъ повітрів хотя и п должанись, однаво мы, попривывання у якъ слинать, не слишеомъ ими уже т вожинсь и тімъ паче, что вблизи насъ было еще виглі и сліжовъ сего несчаст

Итамъ, продолжали мы сповойно п вождать дви свои въ занатілять эконо: ческить и въ свиданілять съ своими р имин, друзьями и знакомпании разъйк; и безъ всякаго опасенія всюду и всю

Я занимался оволо сего времени при изми дитературными упражненівми, наять между тімь посийли въ седі ному довольно, то нь комий сего міще занялся я собираніемъ оныхъ и укладываніемъ ихъ по полкамъ въ особыхъ чуланахъ, сдёланныхъ нарочно для сего на чердакъ, и занятіе сіе было для меня, какъ охотника до садовъ, въ особливости пріятное.

Посреди самаго сего занятія встревоженъ я быль нечаяннымь приглашеніемъ насъ къ ізді нарочито дальней.

Самому тому нашему родственнику г. Арцыбышеву, Ивану Аванасьевичу, — котораго въ прошедшую зиму хотълосьбыло намъ всъмъ женить и съ которымъ мы тадили въ Луковицы смотръть невъсту, но дъло наше тогда не состоялось и кончилось ничъмъ, — вздумалось около сего времени самому уже свататься за другую невъсту изъ фамиліи господъ Назарьевыхъ.

Нѣкто изъ знакомыхъ его, г. Воронинъ, жившій за Коширою въ сосѣдствѣ невѣстина отца, былъ основателемъ сего дѣла, и приглашалъ нашего Ивана Аеанасьевича приѣхать къ нему для смотрѣнія сей невѣсты; а какъ ему одному ѣхать не хотѣлось, то и просилъ онъ, во-первыхъ, почтеннаго нашего старичка съ Матреною Васильевною, а потомъ и насъ всѣхъ, чтобъ съ нимъ туда съѣздить.

Мнт весьма-было не хоттлось въ такой дальній путь тащиться, и въ такое время на нтесколько дней отлучаться отъ дома, но нельзя было не удовлетворить просьбы и желанія стариковъ нашихъ и не согласиться съ ними такть; итакть, принужденъ уже я былъ посптишть обираніемъ своихъ посптишть яблокъ, и кончивши сіе дтло пустился съ ними въ путь.

Мы повхали сперва въ Серпуховъ, и повидавшись тамъ опять съ почтенного старушкого въ монастырѣ, продолжали путь свой въ Воскресенки, гдѣ жилъ нашъ женихъ съ матерью, и какъ до сего мѣста было не близко, то привхали туда уже на закатѣ солица.

Хозлева намъ были очень рады; но вдругь услышали им. нъчто такое, что привело насъ втое и естроение и равно какъ пр

разъ не бывать пути ни въ чемъ и мы едвали не попустому провздимъ.

Хозяннъ сказывалъ намъ, что за часъ только до нашего привзда получилъ онъ письмы изъ Москвы, по которымъ необходимо надобно ему тотчасъ и для самой крайней нужды вхать въ Москву.

Господи! какъ намъ сіе тогда досадно было. Мы, завхавши въ такую даль, не знали что тогда дълать: назадъ вхать намъ не хотвлось, а жить тамъ и дожидаться его возвращенія того болве. Положили уговаривать его, чтобъ онъ отложиль свою взду въ Москву, а особливо въ такое сумнительное и опасное время, какое тогда было; но онъ никакъ не соглащался.

Мы провели весь вечеръ въ совъщаніяхъ, но ничего не сдълали; наконецъ, по наступленіи другого дня, видя непреоборимое его хотъніе, несмотря на всъ опасности, ъхать въ Москву, даля на то свое согласіе, а сами расположились ъхать уже безъ него къ господину Ворон и н у и его тамъ уже дожидаться.

Но при самомъ уже нашемъ отъезде вдругь переменилось все дело: мать его начала плакать, мы его темъ упрекать, онъ осердился и вдругъ переменявъ мысли, вознамерился съездить въ Серпуховъ и тамъ объ Москве спросить и ехать потомъ съ нами.

Обрадовавшись сему, согласились мы уже охотно пробыть у него весь тоть день и ночевать еще ночь въ Воскресенвахъ; а онъ, съйздивши въ Серпуховъ, узналъ. что йзда его въ Москву не только была бы сопряжена съ крайнею опасностію, но по обстоятельствамъ дёла совсёмъ пустал и напрасная. «Вотъ! сказали мы: не нашимъ-ли сталось и неправду-ли мы говорили?»

Итакъ, наутріе отправились мы уже очень рано въ свое путешествіе, желая однимъ днемъ поспіть къ господину Воронину; но вхать намъ было не близко.

Мы продолжали свой путь по берегу Оки-ръки и покормивъ въ Прилукахъ лошадей, приъхали еще не поздно въ Коширу; тутъ переправившись на паромъ чрезъ Оку, продолжани свой путь далже и не прежде къ г. Воронин у прижхан, какъ уже ночью.

Въ посл'ядующій день вадили мы въ домъ кът. Назарьеву смотр'ять нев'ясту, и д'язумка сія намъ всімъ полюбилась чрезвычайно; но намъ возвративнико къ намему хоздину, стали спрашивать жениха, то не могля добиться отъ него ника-кого толку, и заключали, что чуть ли не расположенъ онъ вовсе ни на комъ не жениться.

Сіе било всімъ намъ прайне досадно, вбо намъ очень котілось, чтобъ сія дівушка была въ нашемъ семействі и за намъ; всходствіе чего принялесь ми вновь его уговаривать, и наснлу добились до того, что онъ согласился на то, чтобъ послали къ невісті въ домъ спращивать, навого они объ насъ миніні и поправились ди ми имъ. Всходствіе того, заготовній ми письмо для отсылий онаго на утрів съ человійкомъ, и провели весь тоть вечеръ съ сповойнійшимъ духомъ и въ разговорахъ намболіве о семъ ділів.

Туть особиваю заміванім достойно было то, что вакь мий вздумалось на досугів и для единаго любонитства загадать о успікій нашего сватовства геомантическим пунктированіємь, то къ удивленю выходило все дурное и не преднійнало никакого добраго успіка. Мы поднівнись и носміжлись только тому и положени ожидать, что окажеть время, и послів увидівля, что геомантіл моя не солгала, а сказала слищномъ правду.

Отправленный человыкь съ письномъ возвратившись привезъ намъ такой отвать, который не знали мы чамъ почесть: отвазомъ ле или приказомъ; объявлено, что женикомъ всё были довольны, но желали вёдать о его достатий.

Туть женяхь нашь ношель въ гору, и им для жого не хотъль объявить, сколько у него денегь, а отгого и произошля всему кълу остановка.

Не могу и покний безъ смиха и доскам всномнить тогданизго нестроенія нашего, и какъ ни ийсколько часовъ провета въ разникъ сов'ящаніяхъ между собою, и жакъ говорнам мы отд: лясь то по два, то по тра въкучки, все опять совокупно.

Навонець присудиля послать звать в въстина отца въ себъ объдать. Онъ з намъ и приъзжаль, но сколько на бы и тогда говорено, но ничего не сдъдав ябо съ одной стороны котълось мног знать, а съ другой была слишкомъ упрям

Изъ всего того предусматриваль и уз наисредь, что дёлу никакому не бывал и что сбудется предсказаніе моего пун тярованія, которое удивительникь обр зомъ не одинь, а много разъ сказыва въ такихъ случаяхъ правду. А сіе и с нершилось дъйствительно: всё наши п реговоры не рёмним ничего и дёло, і особливому огорченію нашему, не пол пило пинатьсти основнийх.

Мы съ женою въ тоть же еще день, о ставъ отъ прочихъ, положили забхать і почтенной и любезной старушей теті моей, госпожі Анживевой, инівшей ж инце свое оттуда менодалеку, вогорая бі на намъчрезвичайно рада, и послідній рак угощала насъ тогда у себя въ своей жили

Перекочевавъ у ней, пустилков им ух прямо домой и съйхавинсь съ нашия товарищами, ночевали еще у г. Воро и и на и потомъ возвратились благоволуче въ свое Двораниново, досадул только с то, что, но пословичъ говоря: «Вядил с по что, привесян ничего», и что имъли ком иного трудонъ и безпокойствъ, а того б лъе досадъ, но войни ими ничего не одъв ик,—и господинъ Аримби и е и в остане неженитиръ.

Воть все что происходило въ теченавгуста, сего м'ясяца, который быль в сл'ядній для насъ мирный в-понойный, ис посл'ядующій за силь быль самый тот въ которой началось уже то крайн смутное время, которое опиму я въ исл'ядующихъ за силь письмахъ; а тепрешнее силь окончивъ, скажу вамъ, чт я есяь вашъ и прочее.

Конецъ

четвертой на десять части. (Деяя5. 20 1807).

# ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА ЗАПИСОКЪ А. Т. БОЛОТОВА.

YACTH: VIII, IX, X, XI, XII, XIII u XIV

съ 1760 — 1771 гг.

orp.

5

17

# часть восьмая.

Продолженіе исторін моей военной службы и пребыванія моего въ Кенигобергі. 1760—1761.

LXXXIII. Исторія войны.— Приготовленія къ новой кампанін.— Критическое положеніе прусскаго короля.—
Распреділеніе военных силь.— Успіхн австрійцевь. — Увлеченіе австрійскаго предводителя Лаудона.—
Замедленіе русской армін. — Осада
Дрездена.— Военная хитрость Фридриха II.— Осада Кольберга.— Побідні
пруссаковъ и французовъ.

LXXXIV. Берлинская экспедица. — Походъ къ Берлину.—Графъ Тотлебенъ.—Положение Берлина.—Осада.—Сдача Берлина.—Капитуляція.—Купецъ Гоцковскій. — Контрибуція. — Размолька Тотлебена съ Ласси. — Разоренія и грабежи. — Шарлотенбургъ.—Ошибки русскихъ.—Оставленіе ими Берлина.—Сраженіе при Торгау

LXXXV. Перентиа армейскаго номандира.—Радость при извъстіи о взятіи Берлина. — Досада. — Отоаваніе Салтикова. — Фельдиаршаль гр. А. Б. Бутурлипъ. — Увеселенія. — Казенная лотерея. — Назначеніе Корфа полициейстеромъ въ Петербургъ. — Пріятельская вечеринка. — Новый губернаторъ—В. И. Суворовъ.—Рекомендація обо мнѣ Суворову.—Водосвятіе.— Перемѣны во многомъ.—Хозяйскій столъ.—Прощаніе съ Корфомъ.—Требованіе меня въ армію.— Нерѣшимость Суворова.—Спущеніе меня.— Сборы къ отъѣзду.....

LXXXVI. Образоченъ св. Анны.— Нечаянность. — Скупость Суворова. — Рисованіе мною образка на финифти. —
Объдъ у Суворова. — Разговоръ о наукахъ. — Изученіе философіи. — Приверженность смолоду къ закону. — Сумнительство мое въ въръ. — Предика. — Утвержденіе себя въ законъ.

LXXXVII. Имиги. — Сочиненіе Зульцера о природъ. — Первое мое сочиненіе. — Моя библіотека. — Судовщикъ. — Отправленіе книгъ въ Россію. — Правленіе В. И. Суворова. — Его семья. — Секретная коминссія. — Исторія гр. Гревена.

ІХХХУІІІ. Истерія вейны 1761 года.— Предположенія о мирѣ.—Приготовленія къ новой кампаніи.—Планы Маріи-Терезіи.—Дѣйствія ирусскаго короля.—Открытіе кампаніи.—Дѣйствія французовъ. — Походъ русской арміи.—Арестъ Тотлебена. —Пьянство Бутурлина. — Выступленіе русскихъ изъ Познани.—Соединеніе ихъ съ австрійцами. — Критическое положеніе Фридриха ІІ. — Находчивость его. —

CTP

28

47

66

Медленность русских. — Нерживтельность ек предводителей. — Недостатовъ въ съйствихъ припасахъ. — Отступленіе русской армін. — Торжество пруссаковъ. — Взятіе Швейдинца австрійцями. — Гийвъ Марін-Теревін на Лаудова. — Заговоръбарона Варкотча противъ прусскаго короля. . . 95

LXXXIX. Номбергская экспадиція.—
Походъ Румянцева въ Кольбергу.—
Замедленіе русскаго флота.—Укрівтанніе пруссавами Кольберга.—Взятіе Румянцевымъ Вілгарда и Кеслина.—Осада Кольберга.—Витва при Пуетиннів.—Разбитіе пруссавовъ.—Смерть Долгорувова.—Отбитіе у пруссавовъ обоза.—Взятіе Кольберга.—
Пятинне пруссаки.—Чтевіе книгь дужовнаго содержанія.

ХС. Посявдное премя ноей жизем съ **Конигсберга.** — Кончина императрицы Елесаветы, — Горесть подданныхъ.— Перемана губернатора въ Кённгсберrb.-Прошаніе съ Суворовииъ.-Рекоменцація обо миж гр. Цанину. --Опять требованіе въ полкъ.-- Неожидаемость. — Переписка съ Балабиньть. - Назначеніе мена адъютантомъ къ Корфу. — Увольнение меня оть прежней должности.-Приготовленія къотъваду въЦетербургь. -- Поступовъ ввартарныхъ коздевъ.-Прошаніе съ друзьями.—Отъвадъ.—Размышленія по поводу оставленія Кёнигеберга. -- Опасность на гафа. -- Городъ Митава.—Въездъ въ Россію.— Встрвча съ прінтелемъ.-Въбадъ въ шъ Петербургъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 126

#### часть девятая.

Поторія моей петербургокой олужбы. 1768.

ХСІV. Праздивизніе пасия. — Приготовленія въпраздинку. — Отділив Зимияго Дворца. — Расчиства муга. — Перевадъ государя въ новий дворедъ. —
Събадъ при дворів. — Графина Е. Р. Воронцова. — Обідъ во дворців. — Послівобіденние отдихи. — Придворние куртаги. — Разъїзди съ генераловъ. —
Частия коминссін. — Поступия государа. — Куреніе имъ табаку. — Забави. — Трудности моей адъютантской
служби.

XCV. Загесора. — Повадки Корфа из Волчковой. — Ропотъ противъ Петра III. — Тайныя собесвдованія у инператрицы. — Опасенія. — Свяданія съ гр. Г. Г. Орловынъ. — Старанія его привлечь меня въ число заговоращиховъ. — Уклоненіе мое отъ этого. 2

XCVII. Нарадимі рокоть. — Условіл

CTP. мира съ Пруссіей. — Приготовленія часть десятая. къ войнъ съ Даніей. — Волненія въ народъ. — Опасенія. — Требованіе Кор-Въ Дворяниновъ. фа къ государю. — Лишеніе его шта-Исторія моей первой деревенской жизни та.-Просьба моя объ отставкъ.-От-по ототавив вообще и въ особенности пе-XCVIII. Надежда на Бога. — Молитріода оной до женитьбы. ва. — Напоменанія объ Яковлевъ. — 1769 - 1768Свиданіе и разговоръ съ Яковле-СІ. Вступленіе. Порвый день въ дореввымъ. — Совътъ и объщание помоиъ. — Чувства мон при приближеніи къ щи. — Просьба къ Корфу. — Отвътъ родному дому. -Вступленіе въ домъ. генерала. — Военная коллегія. — По-Встрача отъ дворовыхъ. – Первыя вытчикъ. - Требованіе меня на смотръ впечатавнія. — Дядька. — Непрошенвъ военную коллегію. - Полученіе отная гостья. — Первое постщение. ставки.—Радость моя.—Прощание съ Родственники и состан. — Осмотръ Яковлевимъ. – Прощаніе съ Корфомъ усадьбы . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 и друзьями. — Вывздъ изъ Петер-СІІ. Состояніе моего дома и деревни.— Устройство дома. — Господскія зда-XCIX. Революція 1762 г. — Размынія. – Дворы, пруды и сады. – Планъ шленія при оставленіи Петербурга. усадьбы. — Перечисленіе деревень. . 315 Привздъкъсестръ. — Описаніе револю-СІП. Свиданіе съ родными и тада въ цін.—Причины революцін.—Намфре-Мосиву. — Доходы съ моихъ деревень. ніе Петра III заключить императри-Свиданіе съ генераломъ. — Странная цу въ монастырь. - Увъдомление о томъ женитьба. — Пріемъ отъ генерала. государыни. — Бъгство ел въ Петер-Взда въ Москву. — Свиданіе съ дябургъ. — Провозглашеніе императридей. Возвращение въ деревию. Насажденіе сада. — Погрешности. — Поцей. — Недоумъніе народа. — Слухи о смерти Петра III. — Присяга Екате-CIV. Состди и имениим. — Тульскіе ринъ. - Изданіе манифеста. - Судьба помъщики. — Нъмцы - заводчики. дяди государя. — Невъдъніе Петра о случившемся. — Цидулка. — Поъзд-Первый пріемъ гостей. — Разговоры ка государя въ Кронштадтъ. Встръо женитьбъ.-Г. Писаревъ. Поъздка къ нему. — Свадьбы дворовыхъ. — Сборы ча его въ Кронштадтъ. -- Арестъ коменданта. — Критическое положеніе въ Москву. – Болезнь. – Приездъ въ Петра.—Перециска его съ Екатери-ной. -- Отреченіе отъ престола. -- За-CV. Московская первая жизнь.—Перключение. — Смерть и погребение . . 265 вое мое знакомство съ свътскимъ обращеніемъ. — Московскіе знако-С. Въ гостяхъ у сестры. — Родственмые. — В. Н. Бакфевъ и его семья. ная ласка. — Мысль о женитьбъ. — Домъ внягини Долгоруковой. — Сва-Смотреніе невесты. — Результаты сватовство. — Смотръ невъстъ. — Спотовства. — Новоселье. — Путешествіе виденіе. — Смешное происшествіе съ въ Москву. -- Конскій падежъ. -- Нов-городъ. — Встрвча съ бывшимъ со-CVI. Взда въ Кашинъ и маскарадъ.-

Вывздъ изъ Москвы. — Впечатавніе,

произведенное на меня дъвицею Ба-

въевой. — Свиданіе съ сестрой. — Бо-

льзнь сестры.—Кашинскіе помъщики

и помъщицы. — Возвращение въ Мо-

служивцемъ. — Москва. — Покупка

книгъ. — Отъвадъ въ деревию. . . . 283

часть одиннадцатая. скву. — Уличный маскарадъ въ Москвъ. - Воспоминание объ Орловъ. -Продолженіе исторіи моей деревенско Философствование.—Вывадъ изъ Моживни по отставий вообще, и въ особия вости моей женитьбы. CVII. Деревенская жизнь и упражненія. — 1764-1765. Рубка лъса. — Притадъ дяди въ дерев-СХІ. Первое свиданіе. — Мысли о ню.-Половодь.-Наслаждение прироженитьбъ. — Сповидъніе особое. дой. - Изученіе сельской экономін. --Уговоръ съ нъмкою. Вовъ къ смот-Первая передълка хоромъ. - Устройру.-Приготовленія. - Неожиданный ство сада. — Дядя Серега-Косой.-гость. -- Беседы съ Писаревымъ о сва-Образъжизни въ деревић. — Упражтовствъ. -- Отговариваніе меня. -- Смо-трины. — Невъста . . . . . . . . . 45 CVIII. Происшествія критическія. — Мое СXII. Новое сватовство.—Размыныеодиночество. — Следствія одиноченія мои послів смотра. — Притворства. — Прифадъ кн. Долгорукихъ и ство. — Предложение мить другой не-Бакъевыхъ въ деревию. — Сердечныя въсты. — Открывшійся обманъ Писа-волненія. — Частыя повздви въ Барева.—Разговоръ со свахой.—Слухи въевымъ. - Любовь. - Препятствія къ о моемъ колдовствъ . . . . . . . . 47 женитьбъ.--Равнодушіе ко мнъ г-жи CXIII. Притадъ неожидаемой и пріят-Бактевой. -- Моя нертшимость. -- Приной гостьи. —Свиданіе съ старшей сенятіе у себя Долгорукихъ и Бакъестрой. — Радость моя. — Извъстія о выхъ. - Разговоръ съ прикащикомъ. младшей сестръ. -- Совътъ. -- Посъще-Разрушенныя надежды. — Отъвадъ Баніе отца Илларіона. -- Коммиссія, данкъевыхъ. — Философія Крувія . . . . 412 ная ему мною. — Предложение мнъ СІХ. Начальное сватовство.—Смотрѣеще невъсты. -- Отказъ мой. -- Повздка ніе невъсты. — Следствіе смотринъ. сестры къ певъстъ. — Отзывъ ея о Сваха Ивановна. — Другая невъста. моей невъстъ. -- Прощаніе съ сестрою Деревенскія занятія.—Притадъ брата Михаила. — Рисованіе красками. — CXIV. Сватовство и сговоръ. — Фор-Чтеніе. — Сочиненіе «Дізтовой филомальное предложение. — Получение сософін». — Свиданіе съ Писаревымъ. . 432 гласія. — Назначеніе дня сговору. — Мое затруднение по недостатку со-СХ. Новецъ прусской войны. — Миръ Пруссіи съ Россіей.—Намъреніе Фривътниковъ. — Покупка подарковъ. дриха II овладать Швейдницомъ. — Поправка дома. — Тзда на сговоръ. — Стойкость австрійцевъ. — Извъстіе о Домъ невъсты. — Смятеніе духа. — Гроза. — Сговоръ. — Последующій вступленіи на престоль Екатерини II. — Побъди пруссавовъ надъ день. - Потзден въ невъстъ. - Равноавстрійцами. — Причина заключенія душіе ея ко мнъ. — Смущеніе мое. мира Екатериною ІІ съ Фридрихомъ Размышленія о женитьбів..... 50 Великимъ. — Польза и вредъ Семилът-СXV. Приуготовленія къ свадьбъ. — Пофадка въ Москву. — Покупки. ней Войны для русскихъ. — Ходъ вой-Приближеніе свадьбы. — Мое волнены послъ мира съ Россіей. - Осада Швейдинца. — Французскіе инжененіе. — Свадебныя приготовленія. — Последнія распоряженія..... 52 ры. — Австрійскій фельдмаршаль Да-CXVI. Mes свадьба.—Канунъ свадьунъ. — Дъйствія французовъ. — По-

воды къ общему примиренію. —Заклю-

ченіе Губертсбургскаго мира. — По-

следствія Семилетней Войны . . . . 447

бы. — Привозъ приданаго. — Чувства

мон передъ свадьбой. — Молита

Благословеніе меня образом

| . стр.                                                     | •                                                                  | crp. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ъздка въ церковь. — Совершение брач-                       | и сочинение отвътовъ. – Посылка от-                                | •    |
| наго обряда. — Свадебный ужинъ. —                          | вътовъ въ Общество. — Происшествіе                                 |      |
| Княжой пиръ 535                                            | съ волкомъ Украшение сада Рож-                                     |      |
| CXVII. Свадобные визиты. — Разъ-                           | деніе сына. — Крестины. — Опьяне-                                  |      |
| <b>фзды по гостямъ.</b> —Новые родные.—                    | ніе. — Полученіе письма изъ Вольно-                                |      |
| Новыя знакомства. — Характеръ моей                         | Экономического Общества. — Смерть                                  |      |
| жены. — Теща 544                                           | сестры Прасковын Манифесть о ме-                                   |      |
| CXVIII. Упражненія и тада въ Там-                          | жеваніи. — Сочиненіе о лісахъ                                      | 611  |
| бовъ. — Сельская экономія. — Садовод-                      | СХХП. Хлопоты. — Двё свадьбы. —                                    |      |
| ствоПервые плодыКоммиссія                                  | Веневскіе пом'вщики. — Окончаніе со-                               |      |
| о дъсахъ. — Указъ о дъсахъ и зем-                          | чиненія о льсахъ.—Полученіе второй                                 |      |
| ляхъ. — Повздка въ Тамбовскую де-                          | части «Трудовъ Экономическаго Об-                                  |      |
| ревню Городъ Раненбургъ Коно-                              | щества»Первыя мон сочиненія въ                                     |      |
| крады.—Тамбовъ.—Опасность въ Дан-                          | печатиСмерть Никиты Болотова                                       |      |
| ковъ. – Возвращение домой. – Пере-                         | Домашняя астролябія. — Крестины у                                  |      |
| дълка дома. — Разбой. — Убіеніе дья-                       | Полонскаго. — Волнинское межева-                                   |      |
| кона.—Смерть сестры                                        | ніе. — Опасность на охоть. — Новый                                 |      |
| СХІХ. Взда въ Цивильскъ. 1765 г.—                          | сосъдъ. — Раздълъ лъса. — Оспа. —                                  |      |
| Дъдъжены.—Сборы къ путешествію.—                           | Смерть сына Престольный празд-                                     |      |
| Пребываніе въ Москвъ.—Пріятность                           | никъ.                                                              | 630  |
| путешествія. — Взда Волгой. — Городъ                       | СХХІП. Раздель братьевь. 1767 г.—                                  |      |
| Цивильскъ. — Обморокъ въ банъ. —                           | Приготовленія къразділу.—Характе-                                  |      |
| Повальная горячка въ Цивильскъ.—                           | ры братьевъ. – Киданіе жребія. – Исто-                             |      |
| Вывадь изъ города. — Нечаянное от-                         | рія съ хмѣльникомъ. — Поселеніе брата                              |      |
| крытіе. — Обратное путешествіе. —                          | Миханда. — Коммиссія для составле-                                 |      |
| Возвращеніе домой. — Самоубійство                          | нія проекта новаго уложеніяДъло                                    |      |
| дворовой женщины                                           | съ кн. Горчаковимъ. — Разъезди. —                                  |      |
| СХХ. Печальныя происшествія. — Бо-                         | Увеселенія, игры и выдумки                                         | 646  |
| дъзни въ домъ. — Извъстіе о бользни                        | СХХІV. 1768 годъ.—Встрвча новаго                                   |      |
| московскаго дяди.—Повздка въ Мо-                           | года. – Повздва въ Москву. – Покуп-                                |      |
| сквуПоследніе дни жизни дяди                               | ка земли.—Первая карета.—Избраніе                                  |      |
| Бездельничество врачей.—Смерть дя-                         | меня въ члены Экономического Об-                                   |      |
| ди.—Перевезеніе тала въ деревню.—                          | щества. — Собраніе всей нашей фа-                                  |      |
| Погребение.—Заботы объ оставшемся                          | милін. — Смерть тетки. — Паденіе. —                                |      |
| послъ дяди сынъ. – Новыя знаком-                           | Свадьбы. — Гроза. — Сборы въ тздт                                  |      |
| ства. — Дружба съ Полонскимъ. —                            | въ Тамбовъ                                                         | 662  |
| Судьба постигшая Писарева. — Мон                           | CXXV. Вторая тада въ Тамбовскую                                    |      |
| литературныя упражненія.—Болвзнь                           | деревню. — Новая дорога. — Городъ                                  |      |
| жены                                                       | Епифань. — Пребываніе въ Болотов-                                  |      |
| часть двенадцатая.                                         | кв. — Сосван. — Обида отъ Рахмано-                                 |      |
|                                                            | ва. — Свиданіе съ сосъдомъ. — Осмотръ                              |      |
| Продолжий исторіи моей первой дере-                        | земли. — Знакомство съ Соймоно-                                    |      |
| венской живни по отставкв и по женитьбв.                   | вымъ. – Смѣшное происшествіе – раз-                                | 07K  |
| 17 <b>66</b> —17 <b>69</b> .                               | СКАЗЪ КРЕСТЬЯНИНА                                                  | 010  |
| СХХІ. Моя д'ятельность. — Занятія — Воботи по соли Восумоя | CXXVI. CTORNAR ROOME - CHOPS                                       |      |
| по дому.—Работы въ саду.—Восьмая                           | мотръ земли съ сосъдомъ. — Споръ. —                                |      |
| повадка въ Москву. — Покупка пер-                          | Измъреніе земли. — Тамбовскіе помъ-                                | ይወሰ  |
| вой части «Трудовъ Вольно-Эконо-                           | щики.—Угощеніе г. Тараковскаго<br>СХХVІІ. Разводъ съ землею. — От- | UJU  |
| лкаго Общества».—Чтеніе книги                              | OVVIII LESSAND OB SANGO - OI.                                      |      |

CTP.

срочка. — Повздка въ степн. — Раздълъ земли. – Окончаніе межеванія . 708 CXXVIII. Обратная тада въ домъ.— Обратный путь. — Великольпное зрълище. — Въ гостяхъ у М. П. Бабина. – Тамбовскіе архіерен и воеводы. 720

СХХІХ. Донашияя жизнь.—Закладка новаго дома. -- Письмо отъ Нартова. — Болтань дочери. — Лекарь Ерофенчъ. Первое прививание оспы. -Война съ турками. -- Именины. -- Новый гость. — Слухи о требованіи въ полкъ отставныхъ офицеровъ.-Рожденіе сына Степана. — Крестины. — Моя библіотека. — Переплетаніе книгь. 729

СХХХ. 1769 г. Разныя происшествія.— Смерть бабушки и брата. — Повальныя бользин. — Дороговизна соли. — Жестокость помѣщиковъ. — Деревянный замокъ. — Первыя газеты. — Катанье съ горъ. — Приступление къ постройкъ дома. — Продажа деревни.— Переводътрагедін «Вольнодумъ».— Крестины у брата Матвъя. – Работы въ садахъ. -- Размежеваніе съ кн. Дашковой.—Астролябія.—Зыбинское межеванье. - Убіеніе помфици Вяткиной. — Смерть Ивановны. — Межеваніе въ Калитинъ. Повздка въ Коростино. — Буря. . . . . . . . . . . . . . 744

# ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ.

Продолженіе исторіи моей первой деревенской жизни по отставка вообще. 1769-1270.

СХХХІ. Деревенская жизнь. — Гости. — Опытъ съ тюльпанами. — Взда въ Каверино. — Каверинское межеваніе. — Каверипскіе помѣщики . . . . 763

СХХХП. Хлопоты съ межеваньемъ.-Зовъ па межеванье въ Новики. — Слухи о приближеніи межеванья въ Калитинъ. — Неръшимость моемъ мол. — Повздка въ Новики. — Гроза. - Возвращеніе домой. - Опять зада въ Новики. — Досада мол. — Свиданіе съ Дьяконовымъ. — Испугъ отъ грозы.-Церковь, построенная княгиней Дашковой. — Свиданіе съ межевщи-

комъ. — Смерть тетки. — Полученіе письма изъ Вольно-Экономическаго Общества. — Премія. — Пропаданіе младенцевъ. — Дъво-боярыня Трусо-Ладыженская. — Сбираніе плодовъ. — Чувствованія мон 3 сентября—годовщина привзда со службы въ деревню.-Исторія о воротахъ-разсказъ приходскаго священника. . . . . . 775

CXXXIII. Onucanie nosaro goma. — Устройство дома. — Мъстоположеніе. — Переходъ въ новый домъ. — Молебенъ. -- Цервый вечеръ въ новомъ домъ. — Стоимость дома. — Странности брата Матвъя. -- Мои упражненія. --Новоселье. — Привздъ въ деревню родныхъ. – Игры. – Болезнь. – Опасность отъ пожара. -- Мои сочиненія. --Опять бользнь. — Турецкая война. — Слухи о разбояхъ. — Взда тещи въ Москву. — Лихорадка. . . . . . . 797

CXXXIV. Hobili 1770 r.— Чувствованія мон въ новый годъ. — Выздоровленіе. — Святки. — Дфдъ Авраамъ Семеновичъ. — Съверное сіяніе . . . 813

CXXXV. Henpisthas nommuccis.—Ccoра братьевъ. – Жалоба мив на старшаго брата. — Хлопоты мои о примиреніи поссорившихся. — Усп'яхъ мой. — Новая коммиссія. — Сватовство Ферапонтова. — Сговоръ. — Призздъ племянницы. — Взда въ Половово. — Мятель. — Смешное привлючение въ дорогъ. . . . .

СХХХVI. Свадьба г-ми Хотяницовой. — Характеръ невъсты. — Приглашеніе на свадьбу. — Свадебныя приготовленія. — Ссора невъсты съ матерью. — Отправленіе приданаго. — Неожиданное препятствіе. — Вънчаніе. — Пиры и празднества. — Постъ и говънье. — Знакомство съ г. Кислинскимъ. — Литературныя занятія. Вользнь тещи. Приближение весны. — Половодь. . . 834

CXXXVII. Cestas negtas. — Взда къ завтрени. -- Обновление природы. --Удовольствіе мое. — Препровожденіе Пасхи.—Занятія въ садахъ.—Визитъ нолодихъ. — Необивновенния врести-

| стр                                   |                                                                 | crp. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| ны. — Болъзни. — Смерть дяди моего    | CXLII. Призывъ меня въ Нашинъ.—                                 |      |
| Каверина. — Опасность 846             | Письмо изъ Кашина. — Мон отвъ-                                  |      |
| CXXXVIII. Весна.—Работы въ са-        | ты. — Болазнь племянницы. — Не-                                 |      |
| дахъ. — Устройство фонтана. — На-     | строеніе мое. — Составленіе письма                              |      |
| ходка. — Приходскій праздникъ. —      | къ Нарынкину Начало «Сельскаго                                  |      |
| Отлучка. — Бада въ Калугу. — До-      | Учителя». — Свиданіе съ кн. Горча-                              |      |
| машняя астролябія.—Исчисленіе пла-    | ковымъ. — Сговоръ у г-жи Іевской. —                             |      |
| на. — Семейная конференція. — Заботы  | Размежевание съ попамиПрисыл-                                   |      |
| мон. — Препоручение Щербинина. —      | ка изъ Вольно-Экономического Обще-                              |      |
| Окончаніе «наказа управителю». —      | ства Сборы къ вздв въ Кашинъ.                                   | 947  |
| Возвращение брата изъ Петербурга.—    | CXLIII. Путешествіе въ Москву. —                                |      |
| Хлопоты и безпокойства мои по ме-     | Приготовленія къ путеществію. —                                 |      |
| жеванію. — Опинбка моя. — Взда въ     | Размышленія въ дорогь. — Дорожныя                               |      |
| Серпуховъ. – Неудачи въ Серпухо-      | впечатавнія. — Городъ Серпуховъ. —                              |      |
| въОкончание Калитинскаго меже-        | Остановка. — Приключенія. — Раз-                                |      |
| ванія.—Переписываніе и отправленіе    | мышленія при видъ Москвы                                        | 963  |
| «наказа» въ Петербургъ 859            | CXLIV. Пребываніе въ Мосивѣ и ѣзда                              |      |
| CXXXIX. Непріятности.—Размодвка       | въ КашинъПривздъ въ Москву                                      |      |
| съ домашними. — Получение извъстия    | Ивановская колокольня. — Покупка                                |      |
| о смерти зятя.—Горесть его дочери.—   | 12 части «Труд. В. Эк. Общ.». — Сви-                            |      |
| Хлопоты объ отправлении ея въ Ка-     | даніе съ Полонскими.—Вытадъ изъ                                 |      |
| шинъ. — Отъездъ племянницы. — По-     | Москвы. — Чтеніе «наказа», соста-                               |      |
| мѣщики Хитровы. — Встрѣча съ кня-     | вленнаго Вульфомъ. — Дорога отъ                                 |      |
| земъ Горчаковимъ. — Помъщикъ Се-      | Москвы до Кашина. — Городъ Дин-                                 |      |
| ливановъ. — Обстоятельствы дачъ на-   | тровъ. — Опасность въ лесу. — Зна-                              |      |
| шнхъ                                  | комство съ Копыловымъ. – Свиданіе                               |      |
| СХL. Межеванье. — Приближение ме-     | съ Коржавинымъ.—Привадъ въ село                                 |      |
| жеванія. — Межевщикъ Лыковъ. —        | Веденское                                                       | 984  |
| Поника мужика, воровавшаго лесъ. —    | СХLV. Хлопоты по дѣлу племяниицъ.                               |      |
| Судъ. — Межеваніе съ волостными. —    | Разсказъ старушки о происшестви                                 |      |
| Хитрость и лукавство межевщика.—      | въ церкви. — Свиданіе съ племявни-                              |      |
| Сонъ. — Споры по межеванью съ во-     | цами.—Пребываніе у г. Баклановска-                              |      |
| лостными. — Окончаніе размежевки      | го. — Знакомство съ г-жей Колыче-                               |      |
| съ волостью                           | вой. — Переговоры съ мачихой пле-                               |      |
| часть четырнадцатая.                  | мянницы. — Тэда въ Кашинъ. —                                    |      |
| Продолженіе исторіи моей первой дере- | Городъ Кашинъ. — Писаніе крѣ-<br>постныхъ записей. — Городъ Уг- |      |
| венской жизни по отставка вообще, а   | дичъ. — Вывздъ изъ Веденского                                   | 1002 |
| въ особливости-жъ бывшаго межеванья.  | CXLVI. Калитинское дало. — Меже-                                |      |
| 1770—1771.                            | ваніе въ Калитинъ. — Взда въ Малое                              |      |
| CXLI. Продолженіе межеванія. —        | Грызлово. — Раскаяніе мое възатьян-                             |      |
| Опасенія мон. — Дружба съ Хитро-      | ныхъ спорахъ. — Примиреніе спор-                                |      |
| вымъ. — Приъздъ изъ Капина тещи       | щиковъ. — Ъзда въ серпуховскую ме-                              |      |
| и племяпницы. — Размежеваніе съ       | жевую контору. — Игра въ кидалку. —                             |      |
| Хитровымъ. — Споръ съ кн. Горча-      | Игра «Акулинка».—Окончаніе спо-                                 |      |
| ковымъ о Неволочи. — Межеваніе на-    | ра съ Пестовымъ. – Игры и увеселе-                              |      |
| шихъ дачъ. — Окончаніе размеже-       | нія. — Сговоръ г-жи Лихаревой. —                                |      |
| ванья съ соседями. — Удовольствіе     | Свадьба Волосатова                                              | 1020 |
| MOE 427                               | CXI.VII Dougas apportus focten n                                |      |

CTP.

CTP.

полученіе золотой медали. — Привадъ дъда Аврама Семеновича и г. Арцыбытева. — Г. Пушкинь. — Извъстіе о присужденіи мнѣ золотой медали. — Первые слухи о моровой жевы.—Полученіе золотой медали.— Удовольствіе мов.—Поздравленія.— Изобратеніе новой игры. — Увеселенія. — Безпорядовъ въ натурі половодь зимою. — Турецкая война н нобъды нашихъ надъ турками. --Привздъ въ Москву прусскаго принца Гейнриха. — Смерть зятя . . . . 1042

СХLVIII. 1771 годъ. — Препровожденіе новаго года. — Слухи о моровомъ повътріи въ Москвъ.-Предохранительныя средства отъ чумы.-Отъездъ племянницъ въ Кашинъ. — Приобрътение английской ржи. — Смерть г. Стахвева. — Опасенія мон. — **Взда въ Калединку.** — Приключеніе на возвратномъ пути. -- Составленіе статьи о раздъленіи полей. - Удивительная пропажа. — Шлифованіе камней. —Сватовство г. Арцыбышева. — Непріятная просьба. — Хлопоты по

межеванію съ волостными. — І'овънье. -- Подучение «Экономическаго ICECUEOHA> .

CXLIX. Ренидение сына и споры пе ме**жеваню.**—Опасенія мон за жену.—Радость при рожденіи смна. — Поздравленія. — Крестины. — Происшествія сопровождавшія рожденіе сина. — Семейный совыть по поводу спора съ кн. Горчаковимъ о Неволочи. — Протесть брата Матвел. — Чтеніе и переплетаніе книгъ. — Разбивка сада. — Окончаніе спора о Неволочи. — Размежеваніе и споры съ во-

CL. Домаший дъла. — Обучение племянника. — Новый ученикъ. — Крестины у брата Матвъя. — Запатія въ садажъ и составление красокъ. — Хлопоты по межеванію. — Призывъ меня въ Кашинъ. — Литературныя упражненія. — Разъёзды по сосъдямъ. - Сватовство г. Арцыбыщева и взда въ Воскресенки. Возвращение въ Дворяниново. . . . . . . . . . 1093

Примъчание. Во второмъ томъ «записокъ Болотова» помъщено три рисунка, снимовъ подписи и три плана самивъ Болотовывъ исполненияхъ и гравированимихъ г. Герасиновымъ. Подробный влеввитный указатель личныхъ именъ, встрачающихся въ автобіографін А. Т. Болотова смотри въ конца посладняго тома его сочиненія.



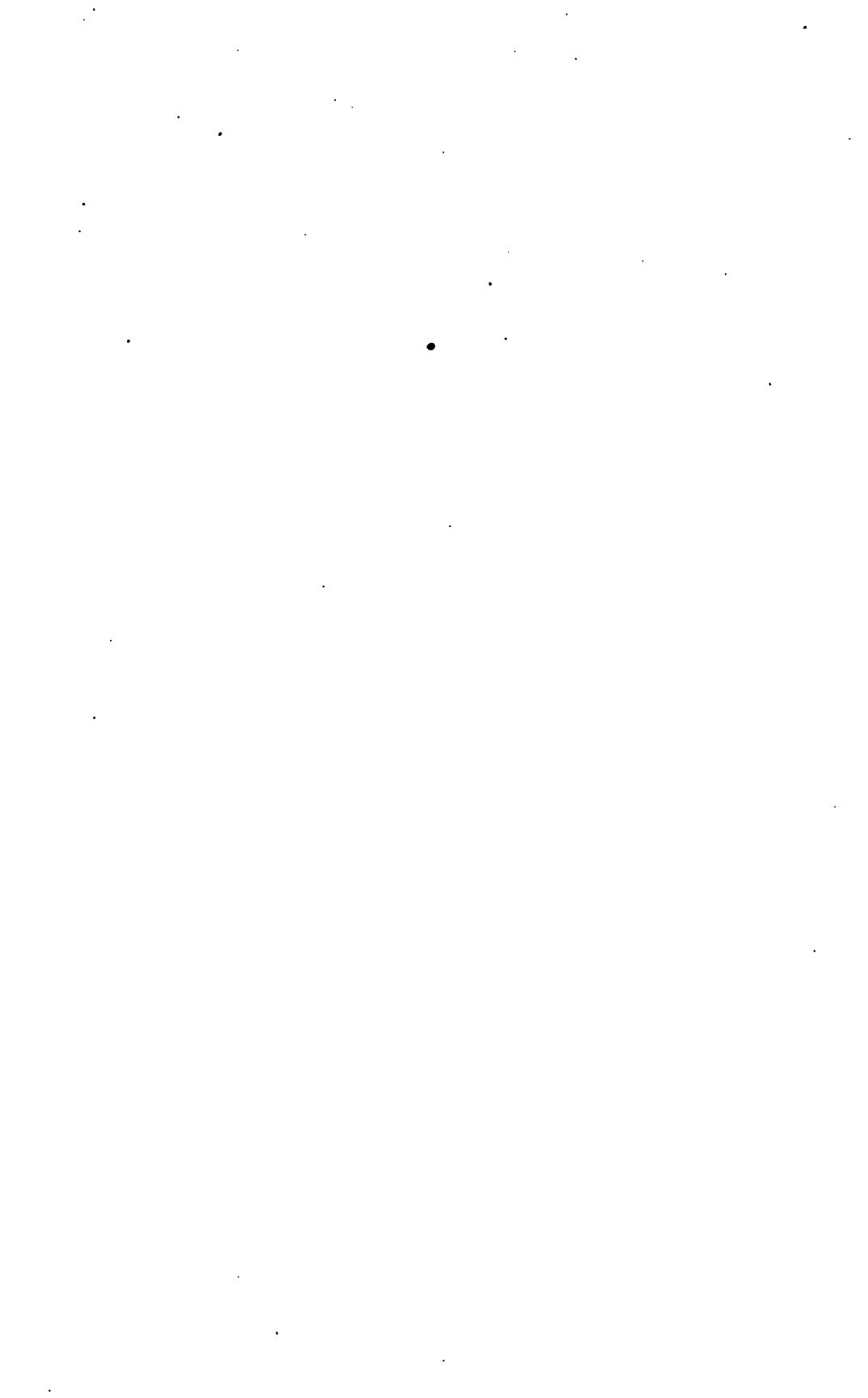

# . LIBRARY

e returned on ad below



DK 169 B6A. V.2

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAY 1 3 1991-1LL

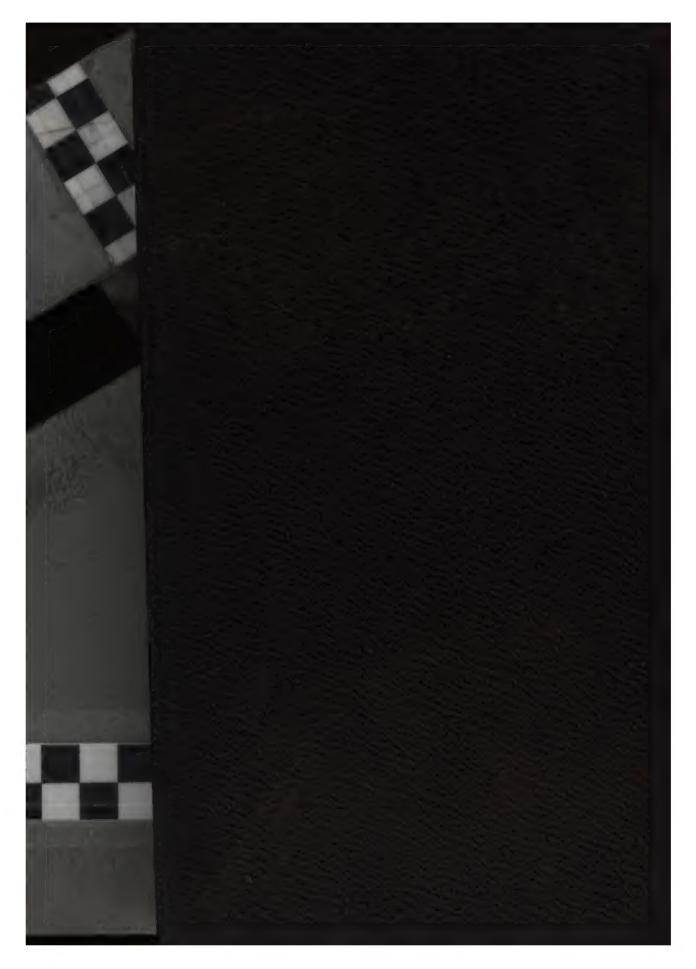